Dyopcourt.

36 Kabik !! Goldhol U

Taid. Pycckux ,

Takabkase 2. 1, KH. 1, 187/

48476 cre 2 (61/3 4/54

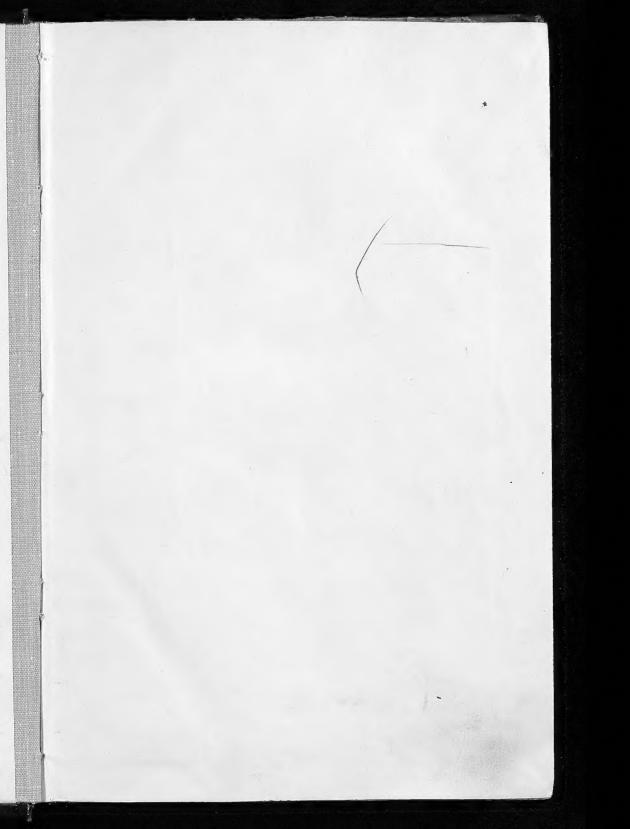

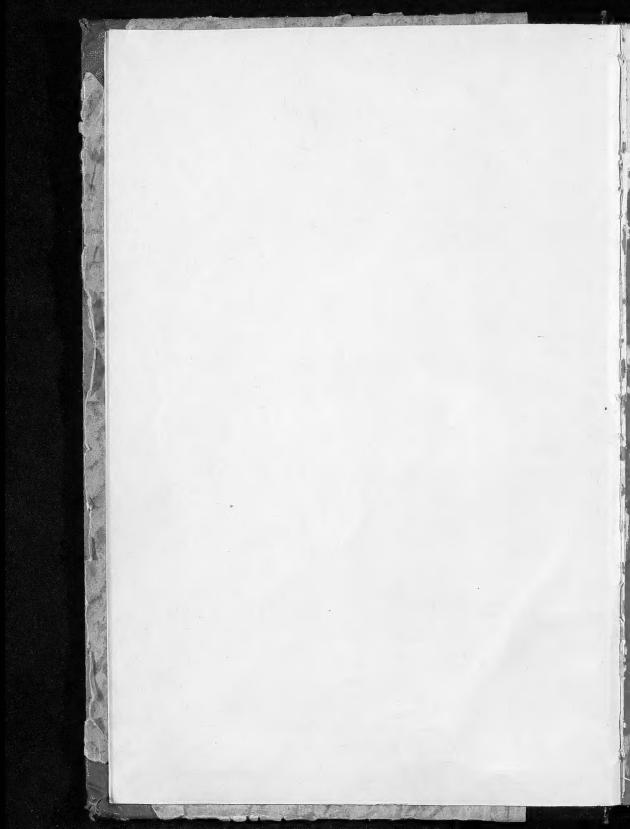

# исторія войны

14

### ВЛАДЫЧЕСТВА РУССКИХЪ

HA

КАВКАЗБ.

н. дубровина:

TOMBI.

очеркъ кавказа и народовъ его населяющихъ.

KABKASI.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ 1871



# исторія войны

И

ВЛАДЫЧЕСТВА РУССКИХЪ

HA

Kabka35.

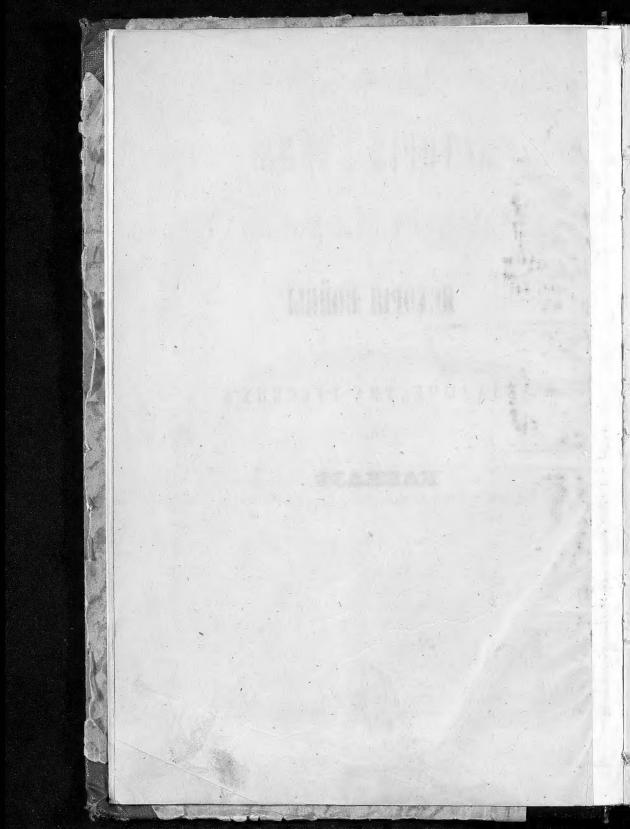



### **ИСТОРІЯ ВОЙНЫ**

И

### ВЛАДЫЧЕСТВА РУССКИХЪ

HA

### КАВКАЗЪ.

н. дубровина.

TOMB I.

очеркъ кавказа и народовъ его населяющихъ.

книга і.

КАВКАЗЪ.

- MARCO

20 5 Kalk

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

печатано въ типографіи департамента уделовь, литейный проспекть, д.  $\, \aleph \,$  39.  $\,$ 



## Wifes RISONE

TANAMETER PARENTAL

KABKAZE

ATTREOUTE LI



DERPOTE ENGRAND OF THE ORIGINAL TOUR MAIL NORTHWEST

ALEXANDA ALEX

#### оглавление.

| ,                | Предисловіе                                                                                                                                                                                                                | Стр.<br>IX |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| Глава І.         | Орографическій очеркъ Кавказа. — Разділеніе Кавказскаго перешейка на три части. — Очеркъ Предкавказья, Кавказа, Главнаго хребта                                                                                            | 1          |  |  |
| l'JABA II.       | и съвернаго его склона. — Орографія Дагестана Гидрографическій очеркъ Кавказа. — Бассейнъ Чернаго и Каспійскаго морей. — Характеръ мъстности, ея производительность и клима- тическія особенности. — Гидрографія Дагестана |            |  |  |
| Глава III.       |                                                                                                                                                                                                                            |            |  |  |
|                  | мъстахъ ихъ поседенія                                                                                                                                                                                                      | 37         |  |  |
| черкесы (адиге). |                                                                                                                                                                                                                            |            |  |  |

Одежда черкеса, его жизнъ и хищничество. — Черкескія деревни, домъ и вунахская. — Гостепріимство и черкескій этикеть. — Пвща

черкеса и угощение приважаго. — Обычай куначества и усыновления

63

Глава І.

| Глава            | II.    | Раздёленіе черкесовь по племенамь и мёсто занимаемое каждымъ<br>изъ нихъ. — Общій и краткій очеркъ мёстности, занимаемой чер-                                                                                                                                                                                 |     |  |  |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Глава            | III.   | кескимъ или адигскимъ племенемъ, и его экономическій быть .<br>Религія черкесовъ и ихъ суевъріе. — Суевърные обряды при лече-<br>піи раненаго. — Върованіе въ существованіе различнаго рода ду-                                                                                                               | 84  |  |  |
| Глава            |        | ховъ. — Народныя легенды. — Колдуны и вёдьмы. — Гаданіе                                                                                                                                                                                                                                                       | 94  |  |  |
| Глава            |        | скія п'ясни                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123 |  |  |
| Глава            | γ1.    | хороны                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165 |  |  |
| Глава            | · vII. | мансуговъ и потери привилегій первыми.— Абреки                                                                                                                                                                                                                                                                | 192 |  |  |
| Paara            | vIII   | следство. — Народныя собранія и цель ихъ                                                                                                                                                                                                                                                                      | 216 |  |  |
| ,                | 11111  | постняя принимация и военным действия черкесовъ и убыховъ                                                                                                                                                                                                                                                     | 242 |  |  |
|                  |        | ногайцы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |
| Глава            | I.     | Раздъленіе ногайцевъ на отдъльным покольнін, а по образу живни на осъдлыхъ и кочевыхъ. — Мъсто занимаемое ногайцами и характеръ земель инъ принадлежащихъ. — Экономическій быть ногайцевъ. — Сословное дъленіе. — Управленіе. — Наружный видъ и характеръ. — Гостепрівиство, пища и одежда. — Домъ ногайца. — |     |  |  |
| Глава            | II.    | Ногайская женщина и положение ся въ семействъ                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260 |  |  |
|                  |        | скія цісни                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 271 |  |  |
| осетины (ироны). |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |  |
| Глава            | I.     | Мжето занимаемое осетители и получительно                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |  |
|                  |        | Мъсто занимаемое осетинами и раздъление на общества. — Характе-<br>ристика осетина и его экономический бытъ                                                                                                                                                                                                   | 282 |  |  |

|           |                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Глава     | II.                                                                                                                                 | Осетинскій ауль. — Домъ осетина. — Одежда. — Религія. — Празд-<br>ники. — Знахари и знахарки. — Талисманы. — Болдовство. — Суевъ-<br>ріе. — Легенды                                                                                                                                                                                     | 288     |
| Глава     | III.                                                                                                                                | Свадебные обряды осетинъ. — Пища. — Семейный бытъ. — Рожденіе. — Похороны. — Хвалебныя пъсни и импровизація                                                                                                                                                                                                                             | 329     |
| Глава 17. | Народное управленіе. — Происхожденіе сословій и ихъ права. — Кровомщеніе. — Плата за кровь и другія преступленія. — Гостепріимство. | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|           |                                                                                                                                     | чеченцы (нахче).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Liaba     | I.                                                                                                                                  | Мъсто занимаемое чеченцами и ихъ раздъленіе на отдъльныя по-<br>колънія: — Народное преданіе о поселеніи ихъ на мъстахъ нынъ за-<br>нимаемыхъ. — Призваніе князей Турловыхъ, для водворенія порядка<br>общественнаго устройства. — Изгнаніе князей Турловыхъ изъ Чеч-<br>ни. — Топографическій очеркъ мъстности заселенной чеченцами. — |         |
|           | <b>\</b>                                                                                                                            | Экономическій быть чеченцевь, ихъ занятія, промышленность и торговля.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 367     |
| Глава     | II.                                                                                                                                 | Религія.—Основанія ученія о муридизив. — Чеченское духовенство и его положеніе. — Религіозное суевъріе чеченскаго народа. — Кол-                                                                                                                                                                                                        | 000     |
| Глава     | III.                                                                                                                                | дуны и колдуньи. — Порча съ-глазу. — Гаданіе                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 383     |
| Глава     | I۳.                                                                                                                                 | Отношеніе родителей въ дётямъ. — Похороны                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 412     |
|           |                                                                                                                                     | Управленіе Чечни, введенное Шапилемъ.— Разділеніе на наибства.—<br>Военная организація и хищническіе набіля чеченцевъ                                                                                                                                                                                                                   | 450     |
|           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,       |
| `         |                                                                                                                                     | дагестанскіе горцы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|           |                                                                                                                                     | Adiburasia Por Mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Глава     | I.                                                                                                                                  | Географическое положение племень, населяющихь Дагестань, и ихъ раздъление на общества. — Краткій топографическій очеркь мізстности, занятой каждымь изъ обществь. — Экономическій быть дагестанскихь горцевь: степень производительности почвы, земледів-                                                                               | A O Pri |
|           |                                                                                                                                     | ліе, промышленность и торговля                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 497     |

| 77         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Глава II.  | знахари и знахарки. — Суевъріе. — Праздники, праздничные обычан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |
| Глава III. | Домашній быть горца. — Характерь, наружный видь и одежда.—<br>Женщина и ся положеніе въ домв.—Народная повкія.—Характерь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 515 |  |
| Глава ІУ.  | воспитаніе. — Бользни и способы ихъ деченія. — Народная мели-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 533 |  |
| Глава У.   | цина. — Знахари и знахарки. — Цогребение умершихъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |
|            | образъ войны дагестанскихъ горцевъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 590 |  |
|            | кумыки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |
| Глава І.   | Мъсто занимаемое кумыками. — Легенда о ихъ происхождении и первоначальномъ управлении. — Происхождение сословий; права и обязанности ихъ — Луховоного в Постания в П |     |  |
| Глава II.  | занности ихъ. — Духовенство. — Поземельная собственность . Управленіе существовавшее у кумыковь въ періодъ ихъ независимости. — Положеніе о штрафахъ. — Народныя собранія. — Народное управленіе введенное при русскомъ правительствъ. — Судъ по адату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 619 |  |
| ГЛАВА III. | и по шаріату. — Виды преступленій и наказаній. — Кровомщеніе.<br>Нъкоторыя особенности въ брачныхъ церемоніяхъ и въ семейномъ<br>бытъ. — Положеніе и права жевщивы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 633 |  |
|            | лодомовле и права жевщияы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 637 |  |

#### ПРЕДИСЛОВІЕ.

Изложеніе военных дійствій, двухь или ніскольких воюющих народовь, можеть быть понятно только тогда, когда извістны современныя имъ матеріальныя и нравственныя средства, которыми могли располагать оба противника. Эти средства заключаются, главнійшимь образомь, въ административномь устройстві самихь государствь или отдільных обществь и въ характерів ихъ населенія.

Изученіе этого характера и администраціи правительствъ должно предшествовать изученію военныхъ дѣйствій. Въ европейскихъ государствахъ администрація и правительства основаны на прочныхъ, близкихъ и почти одинаковыхъ началахъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ каждому. Среди же племенъ азіятскихъ, а въ особенности тѣхъ, которыя стоятъ на низкой степени развитія и даже находятся, можно сказать, въ патріархальномъ и первобытномъ устройствѣ, такое изученіе администраціи обществъ и народнаго характера становится необходимымъ для каждаго отдѣльнаго племени.

Это послёднее должно быть съ особымъ вниманіемъ примѣнено и по отношенію къ Кавказу, гдѣ вполнѣ приложима русская поговорка: "что городт—то норовъ; что страна—то обычай".

Только ознакомившись съ бытомъ туземнаго населенія, можно

указать здёсь на причины, вызвавшія какое либо распоряженіе, то или другое историческое событіе. Только при такомъ знаніи можно критически отнестись къ фактамъ, сдёлавшимся достояніемъ исторіи. При изложеніи исторіи кавказской войны, бол'є тімъ гді нибудь, необходимо изученіе народнаго быта, потому что, какъ увидимъ въ посл'єдствіи, отсутствіе такихъ св'єдівній между административными дізтелями вело ко многимъ ошибкамъ, имъвшимъ неблагопріятныя и серьезныя посл'єдствія.

Тотъ, кто сталъ бы отрицать необходимость изученія народнаго характера, пусть объяснить, почему, напримъръ, черкесы одинъ лѣсъ отстаивали отчаянно, дрались съ необыкновенною храбростью, и, если приходилось, ложились поголовно подъ русскими штыками, а другой не защищали вовсе? Почему тѣ же черкесы очень рѣдко защищали аулъ, тогда какъ жители Дагестана, напротивъ, оборонялись въ своемъ селеніи слишкомъ упорно?

Объясненіе этого явленія можно найти только въ особенностяхъ быта обоихъ народовъ.

Большая часть территоріи, населенной черкескимъ племенемъ, отличается плодородіемъ, обиліемъ лѣса и воды. Поэтому, если жена, дѣти и имущество были отправлены въ горы или въ безопасное мѣсто, то черкесъ легко кидалъ свою деревянную саклю и кусокъ обработанной имъ земли и, безъ сожалѣнія о нихъ, отправлялся далѣе въ горы и въ менѣе доступныя мѣста. При умѣренности въ иищѣ и питъѣ и при способности переносить всѣ роды лишеній, черкесъ зналъ, что и на новомъ мѣстѣ найдетъ такой же хлѣбородный кусокъ земли для постройки сакли и будетъ имѣть такую же чистую воду и настбище для быковъ. А для него болѣе ничего и не нужно. Черкесъ защищался въ аулѣ только въ томъ случаѣ, когда находились въ опасности его жена, дѣти и имущество. Тогда онъ дрался съ отчаяніемъ и скорѣе самъ погибалъ, нежели уступалъ что-либо врагу.

Совсёмъ въ другомъ видё представляется бытъ дагестанскаго горда.

Мѣсто, занимаемое жителями Дагестана, состоить, по большей части, изъ голыхь, безлѣсныхъ и утесистыхъ скалъ, песчанаго или гранитнаго свойства; страна отличается недостаткомъ воды и хорошихъ плодородныхъ земель. За неимѣніемъ лѣса, горецъ строилъ свою хижину изъ камня; постройка ея стоила ему много труда, и потому онъ защищалъ свой аулъ отъ раззоренія. Покидая его, онъ зналь, что не скоро найдетъ землю удобную для посѣва проса или кукурузы, необходимыхъ для его прокормленія; не найдетъ пастбищъ и корма для своего скота, потому что повсюду видны однѣ безплодныя скалы; наконецъ, зналъ и то, что для постройки сакли ему необходимо положить много труда и времени, и оттого, только по необходимости, рѣшался на переселеніе.

Эти особенности быта, съ одной стороны, вызывали и особенный характеръ военныхъ дъйствій. Тотъ образъ войны, который былъ удобопримънимъ на правомъ флангъ кавказской линіи и въ Чечнъ, не могъ считаться хорошимъ въ Дагестанъ или на лезгинской линіи.

Съ другой стороны, изучение народнаго характера важно и для администратора, чтобы, крутымъ поворотомъ, не нарушить прежнихъ привычекъ народа: подобный обстоятельства часто, въ особенности на Кавказъ, служили причиною не только волненій, но и вооруженныхъ возстаній.

Изъ многихъ подобныхъ случаевъ можно указать на происшествіе, до сихъ поръ памятное многимъ на Кавказъ.

Одинъ изъ кабардинскихъ князей женился на дочери другаго князя, съ обязательствомъ уплатить часть калыма (плата за невъсту) по окончании ярмарки, на которой онъ разсчитывалъ продать табунъ лошадей. По прошествии этого срока, зять все-таки не могъ внести остальной части калыма, и потому тесть, по народному обычаю, потребовалъ возвращенія дочери. Отдать жену, которую любилъ и отъ которой имѣлъ уже сына, молодой князъ

не соглашался. Завязалось дёло. Отвётчика вызвали въ Кисловодскъ, въ домъ пристава, куда князь и пріёхалъ, окруженный, по обыкновенію, значительною свитою, всегда и всюду сопровождающею своего господина. Дёло должно было рёшаться по кабардинскому адату, и такъ какъ судьи не были еще собраны, а князь намёревался возвратиться домой, то приставъ и приказалъ арестовать его.

Отвътчикъ и его свита садились уже на лошадей, когда отъ нихъ потребовали оружіе. Въ понятіи кабардинца, и вообще всёхъ горцевъ, отнятіе оружія равносильно отнятію чести или жизни, и потому горедъ, по преимуществу гордый, дорожа своею честью, никогда не простить обиды, нанесенной покушеніемь обезоружить его. Князь, при другихъ условіяхъ, исполниль бы приказаніе начальства безпрекословно, съ полною готовностію, но, при такой форм' требованія, вышло иначе. Первый изъ посланныхъ, осм'ьлившійся взять за поводья княжескую лощадь и потребовать отъ него оружіе, упалъ къ ея ногамъ съ раскроеннымъ черепомъ. Прислуга и свита князя выхватила винтовки и, разчищая ими дорогу, кинулась на улицу, но, будучи окружена войсками, укрылась въ первомъ попавшемся домъ, въ кисловодскомъ благородномъ собраніи. Занявъ на хорахъ собранія крѣпкую позицію, кабардинцы навели свои винтовки прямо на двери, и едва только показались въ нихъ солдаты, какъ съ хоровъ посыпались выстрелы. Последніе пошли на приступъ и, послі отчаяннаго сопротивленія кабардинцевъ, князь быль убитъ, а подлѣ него легли всѣ вѣрные его -спутники и слуги, заплатившіе жизнію за нарушеніе коренныхъ понятій о чести и долг'ь, сложившихся в'єками среди населенія ихъ родины.

Кого обвинить въ этой кровавой сценъ: кабардинцевъ или кого другаго? Въ изложении быта черкескаго народа читатель увидитъ тъ особенности, которыя обусловливали обязанности и отношения различныхъ лицъ къ своему князю (¹), и конечно не обвинитъ

<sup>(1)</sup> Cm. crp. 192-201.

ни самого князя, ни его слугь, рѣшившихся скорѣе умереть, чѣмъ нарушить законъ, завѣщанный имъ ихъ отцами и предками.

Случай этотъ указываетъ на необходимость изученія народнаго характера и особенностей, существующихъ въ жизни каждаго племени, словомъ, на необходимость этнографическаго описанія, долженствующаго предшествовать изложенію военныхъ дъйствій и историческаго хода распространенія русскаго владычества въ крав.

Описаніе это тёмъ болёе необходимо, что Кавказъ, если можно такъ выразиться, во многомъ изследованъ учеными, но мало извъстенъ публикъ. Чтобы убъдиться въ справедливости сказаннаго, стоитъ только прочесть нѣсколько рецензій о Кавказѣ въ нашихъ столичныхъ журналахъ, и тогда само собою обнаружится, что и рецензенты, бравшіе на себя обязанность разбирать подобныя сочиненія, были очень и очень мало знакомы съ страною, о которой судили и рядили. Для примъра приведу русскій переводъ сочиненія Гакстгаузена "Закавказскій край". Сочиненіе это переполнено самыми грубыми техническими ощибками, въ смыслъ географическихъ свъдъній и названій, а между тъмъ рецензенть (Современникъ 1857 г. т. 66), рекомендуя кңигу, не видълъ ея недостатковъ и не нашелъ сказать ничего более какъ то, что "отдъльныя слова часто ставятся переводчикомъ не въ томъ значени, въ какомъ онъ приняты въ общеупотребительномъ литературномъ языкъ".

Еще не такъ давно, въ первой четверти настоящаго столѣтія, многія сочиненія и даже офиціальныя донесенія страдали неопредѣленностію сообщаємыхъ свѣдѣній.

Изъ многихъ статей и книгъ того времени можно вывести заключеніе, что было только два народа, съ которымъ мы дрались, напримъръ, на кавказской линіи: это горцы и черкесы. На правомъ флангъ мы вели войну съ черкесами и горцами, а на лъвомъ флангъ, или въ Дагестанъ, съ горцами и черкесами, и лишь иногда, для разнообразія, какой нибудь авторъ пуститъ новое названіе, напримъръ: черкесъ назоветъ черкасами—и только!

Все это тёмъ болѣе странно, что ни одинъ уголокъ нашего отечества не имѣетъ столь общирной литературы, по всѣмъ отраслямъ знаній, какую имѣетъ Кавказъ, но за то все это разбросано отдѣльными статьями, по различнымъ газетамъ и журналамъ, и не представляетъ ничего цѣлаго.

Еслибы я могъ указать на какое-либо сочиненіе, хотя и не вполнѣ удовлетворяющее цѣли, но, по крайней мѣрѣ, нѣсколько знакомящее съ общимъ положеніемъ края, съ его особенностями и характеромъ народовъ его населяющихъ, то, конечно, не преминулъ бы воспользоваться этимъ, и сложилъ бы съ себя работу мнѣ не принадлежащую. Къ сожалѣнію, ни одно изъ такихъ сочиненій мнѣ неизвѣстно, и я, по необходимости, долженъ былъ взяться за побочный трудъ, не подходящій къ прямой цѣли моихъ занятій.

Передавая его на судъ лицъ, желающихъ до нѣкоторой степени ознакомиться съ краемъ, я хочу сказать нѣсколько словъ о томъ взглядѣ, который положенъ въ основаніе при его составленіи.

Описаніе историческихъ событій можеть считаться вѣрнымъ только тогда, когда они изложены такъ, какъ происходили на самомъ дълъ, Войскамъ и администраціи ръщительно нътъ необходимости въ знаніи, кто быль родоначальникомъ ихъ противника, и которое, по счету, поколение живеть на месте столкновения; но войскамъ необходимо знать, храбръ ли его противникъ или трусъ, а администраціи—каковы его силы, и въ чемъ заключается источникъ значенія илимогущества непріятеля. Ей необходимо знать характеръ и быть того народа, съ которымъ она приходить въ столкновеніе, и среди котораго проявляется ея власть и значеніе. Войска и администрація поступають, въ этомъ случай, по тимь общимь законамъ, которые обусловливаютъ каждаго человъка въ его частной живни. Люди незнакомые, но, по обстоятельствамъ, вступающіе въ сношеніе между собою, прежде всего стараются изучить характерь новаго знакомаго, его привычки, втрность въ исполнении даннаго слова, и за тъмъ, уже достаточно познакомившись, даже можно сказать сблизившись, узнають родословную другь друга. То же самое происходить и въ жизни народовъ, сталкивающихся и мало или вовсе незнакомыхъ между собою. Отсюда происходить то, что изложение народнаго быта, составляющее необходимое вступление къ описанию хода историческихъ событий, не требуетъ тѣхъ свѣдѣній, которыя необходимы при изложении полной этнографіи народа. Въ этомъ случать нѣтъ никакой надобности забираться въ глубокую древность, искать происхожденія того или другаго народа, времени поселенія его на мѣстахъ, нынѣ ими занимаємыхъ, а совершенно достаточно ознакомиться съ характеромъ племенъ въ томъ положеніи, въ которомъ застали ихъ русскія войска, впервые появившіяся на Кавказъ.

Полагаю, нётъ надобности говорить при этомъ, что, для подобнаго изслёдованія, гораздо важнёе прошлая жизнь племенъ, чёмъ настоящая, та жизнь, которая была современна эпохё веденія войны. Отъ этого въ очеркъ вошли и тѣ обычаи, изъ которыхъ, быть можетъ, въ настоящее время нёкоторыя и не существуютъ; словомъ, очеркъ относится исключительно къ прошедшему времени. Съ другой стороны, та же самая конечная цёль — описаніе военныхъ дёйствій — дозволила мнё не касаться этнографіи тёхъ немногочисленныхъ племенъ, которыя живутъ разбросанно среди господствующаго населенія. Не имѣя вліянія на ходъ военныхъ дѣйствій, такія племена терялись или, такъ сказать, стушевывались за главнымъ населеніемъ, за другою народностію. Къ числу такихъ племенъ принадлежатъ: малкарцы, или балкарцы, горскіе евреи, туркмены, курды удины, іезиды, персіяне и проч.

Желаніе быть по возможности краткимъ и остаться вѣрнымъ своей цѣли липило меня возможности воспользоваться многими интересными подробностями, относящимися до быта описываемыхъ народовъ и ограничиться указаніемъ на тѣ источники, въ которыхъ каждый можетъ найти эти свѣдѣнія сгрупированными въ одно цѣлое и составившими третью книгу этого тома.

Въ заключение я долженъ сказать, что въ издаваемомъ нынѣ первомъ томѣ, заключающемъ въ себѣ: "Очеркъ Кавказа и народовъ его населяющихъ", все достоинство труда принадлежитъ, по праву, тѣмъ авторамъ, изслѣдованія которыхъ послужили мнѣ источникомъ для составленія настоящаго очерка, и имена которыхъ находятся въ третьей книгѣ этого тома. Не прибавляя отъ себя ничего новаго, я свелъ только въ одно цѣлое свѣдѣнія, разбросанныя по различнымъ архивамъ, журналамъ, газетамъ и отдѣльнымъ сочиненіямъ. Въ этомъ только и заключается вся моя заслуга. О недостаткахъ очерка я не говорю — ихъ много.

Орографическій очерки Кавказа. — Разділеніє Кавказскаго перешейка на три части. — Очерки Предкавказья, Кавказа, главнаго хребта и сивернаго его силона. — Орографія Дагестина.

Простившись съ ръкою Дономъ у Аксайской станицы, Земли Войска Донскаго, путешественникъ, почти до самаго Ставрополя, видитъ передъ собою одну широкою и безлюдную степь. На разстояніи пъсколькихъ сотъ верстъ, необозримая равнина только въ нъкоторыхъ мъстахъ пересъкается небольшими ръчками, которыя, въ дъйствительности, не болъе какъ ручьи, и притомъ съ стоячею, мутною и гнилою водою. Повсюду окружная мъстность гладка и такъ ровна, что не на чемъ остановиться глазу. Отлогія и неглубокія балки (овраги), встръчающіяся на пути, извъстны на перечетъ.

Негусто и населеніе этой містности; выйзжая изъ одной почтовой станціи, и до слідующей, рідко встрітинь одну-двіз станицы, да и тіз видны издали, за десятки версть.

Отъ границъ Ставропольской губерніи, т. е. перевалившись за черту Земли Войска Донскаго, начинается такъ называемый *Кавказскій край*.

Подъ именемъ Кавказскаго прая извъстенъ весь широкій перешеекъ, находящійся между морями Чернымъ и Каспійскимъ и ограниченный съ съвера землею войска Допскаго и Астраханскою губерніею, а съ юга границею Россіи съ Турцією и Персією. Перешеекъ этотъ, соединяя Европу съ Азією и владъя двумя морями его омывающими, можетъ со временемъ служитъ торговымъ мъстомъ свиданія народовъ двухъ частей свъта, потому что одно море служить лучшею дорогою въ Европу, другое въ Азію.

Природа сама раздълила Кавказъ на три характеристичныя и отдъльным части: на *Предкавказъе*, составляющее продолжение равнинъ южной Россіи и простирающееся до самаго подножья горъ; на *Кавказъ*, или самый хребетъ, съ его многочисленными отрогами, хребетъ, пролегающій отъ Тамани до Баку, на разстояніи около тысячи версть, и наконець на Закавказъе, или про-

странство, лежащее по южную сторону главнаго хребта, до самой границы нашей съ Персією и Турцією.

Съверная половина Кавказскаго перешейка, или то, что мы назвали *Пред-касказьемъ*, есть общирная равнина степпой полосы южной Россіи, изръдка пересъкаемая возвышенностями, не превышающими горъ средней Россіи. Равнина эта, въ свою очередь, раздъляется на двъ различныя части: одна, начинающаяся съ съверныхъ границъ края, отъ Земли Войска Донскаго и Астраханской губерніи и на югъ касающаяся ръкъ Кубани и Терека, тянется по ихъ теченію вплоть до морей Чернаго и Каспійскаго. Другая часть равнины пролегаетъ по подножію хребта горъ также отъ берега одного моря до другаго. Эта послъдняя изръзана певысокими горпыми отрогами, идущими то паралельно главному хребту, то по теченію ръкъ Лабы, Малки, Терека и Сунжи.

Первая часть Предкасказья есть степь въ полномъ значени этого слова, степь широкая, безлъсная, безводная, изръдка только пересъкаемая небольшими возвышеніями и балками (оврагами). Незначительныя рощи въ окрестностяхъ Ставрополя, да по обоимъ берегамъ ръки Кумы, составляютъ единственную лъсную растительность. Ръчки и вообще вода ръдкость въ этой мъстности. Пять или шесть ръчекъ, принадлежащихъ къ басейнамъ Маныча и Кумы, текущей въ Каспійское море—вотъ почти и вся водная система этого пространства.

Вст ртви, составляющія систему Маныча, текуть преимущественно по голой степи, отличаются недостаткомъ воды, большею частію дурнымъ ея качествомъ и изсякають вмёсть съ этою ртвою.

Самая рѣка Манычъ представляетъ собою не болѣе какъ русло, продегающее по степи между парадельно идущими буграми и издали похожее на широкую торную дорогу. Сухое лѣтомъ доже Маныча состоитъ изъ непрерывнаго ряда овраговъ, рытвипъ; плесовъ, озеръ, соляныхъ болотъ (хаковъ) и солончаковъ, служащихъ проводпикомъ для стока весеннихъ водъ.

Проложивъ себъ этотъ иуть, весеннія воды стекають въ русло Маныча на самое непродолжительное время, посль чего ръка высыхаеть, за исключеніемъ нъсколькихъ образуемыхъ ею соленыхъ озеръ, сохраняющихъ воду въ теченіе иълаго лъта.

Мъстность, по которой пролегаетъ русло Маныча, нъсколько западнъе впаденія въ него ръки Калауса имъетъ наибольшее возвышеніе, и потому отсюда весеннія воды стекаютъ на двъ стороны: на востокъ къ Каспійскому морю, образуя восточный Манычъ и на западъ къ Дону, образуя западный Манычъ, впадающій въ эту ръку у Манычской станицы. Самымъ восточнымъ предъломъ весеннихъ разливовъ водъ Маныча составляютъ озера Майли—Хоры, Кеке—Усуна и Састы, изъ конхъ послъднее состоитъ изъ нъсколькихъ озеръ и озеринокъ. Всъ эти озера служатъ скопомъ водъ, идущихъ весною по восточному Манычу. Наполнивъ Састянскія озера, вода разливается по степя и идетъ протоками въ озера Майли-Хору, Кеке-Усунъ и котловину Торцъ-Хакъ, гдъ собственно и оканчивается теченіе востечнаго Маныча.

Западный Манычъ образуеть также нъсколько озерь, изъ которыхъ наиболъе замъчательно Соляное озеро Маныча, или Манычскій лиманъ, имъющій до 70-ти верстъ длины и до 6-ти верстъ ширины. Лиманъ этотъ служитъ источникомъ добыванія соли для Ставропольской губерніи и Земли Войска Донскаго.

Почва степи, по которой протекають оба Маныча, содержить въ себъ соль въ большемъ или меньшемъ количествъ. «Весеннія воды, насытившись солью въ степяхъ, стекають въ Манычскую низменность и, /испаряясь въ ней, мъстами до-суха, оставляють послъ себя то горько-соленыя озера, то солончаки, и вообще почву, чрезвычайно проникнутую солью. Почвенная вода, вслъдствіе этого, также дълается всюду соленою и кормовыя травы могуть рости только на буграхъ и возвышенностяхъ».

Изъ притоковъ Маныча, съ лѣвой стороны, наиболѣе замѣчательны: Калаусъ, получающій свое начало въ Воровсколѣскихъ высотахъ и протекающій около 240-ка верстъ; Большой Егорлыкъ, вытекающій изъ Темнолѣскихъ высотъ и протекающій до 280-ти версть, и наконецъ Средній или Вонючій Егорлыкъ, текущій между пологими берегами чрезвычайно медленно. Воды всѣхъ этихъ рѣкъ очень дурнаго качества, всегда мутны, отличаются дурнымъ запахомъ и содержатъ въ себѣ примѣси различныхъ веществъ, дѣлающихъ ихъ негодными къ употребленію въ пищу и питье.

Самая значительная ръка степнаго пространства есть, безспорно, Кума. Вытекая съ съверной покатости Главнаго хребта горъ, ръка эта въ верхнихъ и среднихъ своихъ частяхъ принимаетъ, съ обът хъ сторонъ, много притоковъ, которые, во время полноводъя, довольно значительны. Въ это время она дъдается быстрою, глубокою и затопляетъ всю низменную долину.

Въ Куму впадаетъ съ правой стороны: ръчки Волиья и Дарья, инъющія хорошую воду во всякое время, Залка и Большой Киркили, въ верхнихъ частяхъ котораго вода хороша, а далье дълается непріятнаго вкуса. Наиболье значительный изъ притоковъ Кумы ръка Подкумокъ, съ его притоками, протекающій по долинъ, которая выше Пятигорска открыта, ниже покрыта медкимъ кустарникомъ, а при устьъ довольно крупнымъ лъсомъ. При мелководіи вода въ Подкумкъ чиста и прозрачна, а при таяніи снъговъ и полноводіи мутна: Съ лъвой стороны въ Куму впадаетъ: Тамлыкъ, Кумскія Барсукли, Горькая и Буйвола, вст они незначительны, пересыхаютъ лътомъ, и тогда жители довольствуются цвътущею, гнилою водою, сохраняемою въ запруженныхъ съ весны балкахъ.

Провзжая черезъ станицы или селенія, поселенныя воздё подобныхъ рвчекъ, меня часто поражалъ смрадъ и запахъ отъ постоянно гніющей воды. Свёжему человъку нътъ возможности близко подойти къ такому басейну, а между тъмъ жители многихъ селеній, неимъющіе у себя колодцевъ, употребляютъ подобную воду въ пищу и питье. Красивый и здоровый видъ ту-

земнаго населенія свидітельствуєть, впрочемь, что вода эта, повидимому, не производить дурных послідствій въ гигівническом отношенім.

Такой недостатокъ хорошей, пръсной воды дълаетъ многія мъста этой степи положительно необитаемыми. Даже и кочевые калмыки приходятъ сюда только позднею осенью, когда могутъ довольствоваться дождевою водою изълужъ, называемыхъ ими цандыками, нли, съ наступленіемъ зимы, пользолужъ, называемыхъ ими цандыками, порадочной ръчки этого степнаго пространства. По обоямъ берегамъ ел растутъ небольшіе лъса, здъсь поселено много станицъ, видны воздъланныя поля, хорошія пастбища, но и эта ръчка, неимъющая много притоковъ, осущаемая зпойнымъ солнцемъ, постепенно истощансь, тернется въ болотахъ и пескахъ, не достигая моря. Два или три ряда мелкихъ озеръ, прудовъ и лужъ, соединяющихся едва замътными мочевинами, поросшими камышемъ и занесенными песками, обозначаютъ дальнъйшее теченіе ръки.

Недостатокъ лъса и воды дълаетъ дожди въ степи весьма ръдкими и порождаеть засуху. Температура лѣтомъ переходитъ часто за  $30\,^\circ$  и изсушаеть траву до такой степени, что, при поднявшемся вътръ, она превращается въ огромное облако пыли, разносимой на далекое разстояние. Въ жаркіе іюльскіе дни прикавказскія степи утомительны и однообразны; всюду видны желтыя выгортвшія поля, которыя ртдко понть едва журчащая по камнямъ струйка воды, и пустынныя стапицы, въ которыхъ часто пѣтъ ни деревца, ни земени: горячій песокъ подъ ногами, сверху чистое, безоблачное и голубов небо, съ боковъ грязныя стъпы избъ, да бурая солома на крышахъ, таковъ общій видъ станицы. Грустно смотръть на подобныя поселенія, въ которыхъ проживають тысячи людей. Жара и жажда томить все живущее, а пить нечего, кромъ соленой и гнилой воды. На всемъ окружающемъ лежитъ отпечатокъ утомленія, лёни, и только неизмённый степной житель — вътерокъ просторно гуляетъ по всъмъ направленіямъ, но и тоть, какъ будто, боится забъжать въ балки или провзды между увалами: тамъ духота нестерпимая.

Въ степи пусто, но просторно, тихо и ясно. На въткъ бъднаго кустарника, близъ дороги качается жаворонокъ; дорога бъжитъ и теряется въ синевъ дали, а тамъ, за нъсколько десятковъ верстъ, виднъется среди поля одинокая избушка съ плетневымъ заборомъ и навъсомъ для лошадей: это почтовая станція, открытая для всевозможныхъ вътровъ, непогоды и зимнихъ мятелей.

Зимою, морозы достигають здёсь до 20°; вьюги и мятели свободно гуляють по степи и санный путь держится иногда въ теченіе трехъ месяцевъ, съ декабря до начала марта.

Таковъ общій видъ степи, у стверныхъ границъ которой кочують калмыки, съ своими стадами и табунами тощихъ лошадей, и гдъ живутъ линейные казаки, крестьяне государственныхъ имуществъ, и остадые ногайцы; а на юговостокъ, ближе къ Каспійскому морю, обитають полукочевые караногайцы.

Подвигаясь далье на югь, степной характерь мало по малу исчезаеть. Сначала, вдали, обрисовывается нъсколько зеленыхъ стръльчатыхъ тополей, мъстность дълается болье волнистою, тамъ и сямъ выдвигаются коническія верхушки холмовъ, дающія почувствовать, что степи скоро кончатся и впереди предстоить гористый Кавказъ.

Эта часть Ставропольской губерніи представляеть возвышенную и открытую степную плоскость, переръзанную балками или оврагами. Къ берегамъръкъ, орошающихъ эту мъстность, возвышенности оканчиваются иногда обрывами или весьма крутыми скатами. Горные хребты здъсь образують уже нъсколько значительныхъ высотъ, возвышающихся надъ всею мъстностью и служащихъ какъ бы узлами всъхъ возвышенностей, проходящихъ по Ставропольской губерніи. Къ числу такихъ возвышенностей принадлежать Воровскольскія, Круглольскія и Темнольскія высоты.

Съ окрестностей Георгіевска и Пятигорска мѣстность становится еще живъе; видны невысокія горныя цѣпи, небольшіе лѣса и рощи; ручьи и рѣчки встрѣчаются нерѣдко и, разнообразя мѣстность, способствуютъ улучшенію климата; дожди, перепадая чаще, дѣлають почву болѣе влажною и плодородною; пшеница родится здѣсь превосходно. Народонаселеніе этой мѣстности гуще и въ немъ замѣтно болѣе движенія и жизни. Многолюдныя станицы, Екатериноградская, Александровская и другія групируются по военно-грузин: ской дорогѣ, а въ сосѣдствѣ съ ними разсѣяны ногайскіе аулы, раскинутые версть на триста въ окрестностяхъ Ставрополя.

Эта вторая полоса равнины, имъющая слишкомъ 800-тъ верстъ длины, мъстами довольно узка, такъ что ширина ея часто не превосходитъ 30-ти или 40-ка верстъ. Въ средней своей части она представляетъ мъстность болъе или менъе возвышенную и волнистую, а въ приморскихъ частяхънизменную и совершенно плоскую.

На этомъ пространстве, начиная отъ берега Чернаго моря, пролегаютъ общирныя равнины Кубанская и Закубанская; далее, отъ р. Малки и до такъ называемаго Качкалыковскаго хребта — начинающагося у Сунженскаго ущелья — тянутся равнины: /Кабардинская, Владикавказская и Чеченская. Послёднія три, примыкая къ подножію горъ, ограничены: Кабардинская ръкою Малкою и ръкою Терекомъ; Владикавказская Карадагскимъ хребтомъ, западною частію Сунженскаго и верхнимъ теченіемъ ръки Сунжи, и, наконецъ, Чеченская, ръкою Сунжею и Качкалыковскимъ хребтомъ. Чеченская равнина чрезвычайно богата лъсомъ, который въ Кабардинской и Владикавказской сохранился не въ такой степени и преимущественно по берегамъ ръкъ.

Плодородная почва, роскошныя травы и теплый илимать составляють от-

личительную принадлежность и характеристику равнинъ, прилегающихъ къ подножію горъ.

Непосредственно въ Чеченской равнинъ прилегаетъ безлъсная Кумывская плоскость, завлюченная между Терекомъ и Сулакомъ и ограниченная съ востока и юга Качкалыковскимъ хребтомъ и послъдними покатостями съвернаго склона горъ. Плоскость эта не имъетъ никакой покатости въ Каспійскому морю, такъ что орошающія ея ръки, Аксай, Яманъ-су, Ярыкъ-су и Акташъ, не достигаютъ моря, а, разливаясь по равнинъ, образуютъ болотистую нустыню.

Переходъ отъ степной полосы къ равнинной слишкомъ ръзокъ и поразителенъ: тамъ безлъсье и безводіе, здъсь неизмърнмый паркъ, обнесенный, какъ оградою, съ юга Кавказскимъ хребтомъ, съ съвера значительными ръзками, съ востока и запада двуми морями. Здъсь развертывается Кавказъ во всемъ своемъ величім—прихотливый, поэтичный и суровый. Теплый воздухъ освъжается мпожествомъ источниковъ, ръкъ и ручьевъ сбъгающихъ съ горъ, которые, съ ихъ снъговыми вершинами, составляютъ задній фонъ грандіозной и величественной картины.

Пользуясь теплымъ климатомъ, полоса эта обильна лѣсомъ, наполненнымъ фруктовыми деревьями, между которыми не рѣдкость черносливъ, персики абрикосы, шелковица, прекрасныя груши, баргамоты и виноградникъ.

Близость снеговых горь отчасти причиною того, что на некоторых высоких иноскостях этой полосы бываеть довольно суровая зима и морозы доходять до 20°. Плодородная почва, обильныя и частыя дожди дають иногда неслыханные урожаи, а простая трава местами достигаеть человеческаго роста. Не смотря на столь щедрую природу, она мало обработана и весьма мало населена. Линейные казаки, носеленные по близости горь, долгое время владели землею, не считая десятинь, и въ прежнее время горцамь, выселявшимся въ наши границы, отделяли землю не цесятинами, а целыми пространствами, оть одного какого нибудь урочища до другаго. Въ настоящее время земли эти ноступають въ надель и раздаются правительствомъ частнымъ лицамъ.

· Населеніе этой полосы чрезвычайно разнообразно: по Тереку, Сунжъ, Малкъ, Кубани и Лабъ поселены линейные казаки.

Восточнъе или лъвъе Владинавназа живутъ чеченцы, рядомъ съ ними и немного съверпъе, подлъ Моздона, назрановцы, нисты и ингуши, припадлежащие къ тому же чеченскому племени; противъ Кизляра и южите его кумыки, разселившиеся до самаго Каспійскаго моря.

Противъ Владикавказа и немного западиће его поселились осетицы; правље ихъ-ногайцы, а за ними, вплоть до Чернаго моря, черкесы и абазинцы, ванявшіе оба склона Кавказскихъ горъ, какъ стверный, такъ и южный.

Кавказскій Водораздільный хребеть, съ его отрогами, составляеть громадный естественный рубежь, разділяющій діагонально весь перешескь на двіз неравныя части: на съверную, или большую (до 4,640 кв. миль), и южную, или мень-

тую (до 3,360 кв. миль) (1). Имън наибольшее поднятіе въ срединъ, Главный или Водораздъльный хребетъ горъ постепенно понижается къ обоимъ морямъ: на съверо-западъ къ полуострову Таманскому, и на юго востокъ къ полуострову Апшеронскому.

Въ окрестностяхъ г. Шемахи хребетъ какъ будто останавливается и, сразу понизившись, разбъгается въ разныя стороны инсколькими вътвями, сливающимися съ морскимъ прибрежьемъ.

Поразительно-художественный видъ представляеть съ полей Кабарды Кавказскій хребеть, выдвинувшійся громадною стіною оть одного моря до другаго. Вічно сніжныя вершины его ярко рисуются на небі и блестять солнечнымъ світомъ, прихотливо играющимъ во впадинахъ, по выпуклостямъ и переходящимъ то въ ніжно голубой, то въ туманно-синій и білый.

Прекрасны и поэтичны эти горы, но только издали. Стоить подойти къ нимъ ближе, подняться до сибговой линіи, какъ восторгь переходить въ удивленіе и, пораженный величіемъ и суровостію окружающей природы, человъкъ чувствуеть свое ничтожество. По мъръ поднятія горизонтъ ограничивается вершинами утесовъ часто печальнаго, съраго двъта, безъ признака растительности. По нимъ ходятъ облака, лижутъ ихъ ребра; то скрываютъ, то раскрывають ихъ вершины, останавливаются на скалахъ, переплываютъ съ одной на другую, или, опустившись внизъ, покрываютъ туманомъ дорогу и проливаютъ дождь, то мелкій и продолжительный, то сильнымъ потокомъ пизвергающійся на землю.

Поднимаясь еще выше, встръчаещь снътъ современный Ною. Вокругъ видъ дикій, мрачный и грозный: вътеръ свищетъ и своими порывами вздымаетъ спъжную пыль; морозъ сковываетъ члены и спираетъ дыханіе. Здѣсь безсильно солнце и свътить—то оно издали, изъ за вершины какой нибудь снъговой горы; природа здѣсь какъ будто умеріа, окостенъла отъ мороза, подъ снъгами и льдомъ. Кругомъ безплодіе: ни куста, ни травки, словомъ, отсутствіе всякой жизни. Въ горахъ, весьма часто на значительномъ разстояніи, не слышно ни малъйшаго звука, кромъ воя вътра и изръдка паденія обвала, глухо раздающагося въ пропасти.

Начинаясь на берегу Чернаго моря, у кръпости Ананы, горы идуть въ юговосточномъ направлении и изъ общаго пространства Кавказскаго края, составляющаго около 8,000 квадратныхъ миль, они занимаютъ до 3,857 миль; остальное пространство остается на долю равнинъ и плоскихъ возвышенностей.

Покрываемое горами пространство составляеть около 2,600 квадратных миль и они занимають въ длину, по среднему юго-восточному направлению, около тысячи версть, а въ ширину, по съверо-восточному направлению, до 200 версть.

На первый взглядъ горный хребеть расположенъ въ пять почти пра-

<sup>(1)</sup> Цифры эти приведены по вычисленію Г. Н. Салацкаго, изследованіемъ котораго и преимущественно пользовался при описаніи орографіи Кавказа.

вильныхъ и симетричныхъ рядовъ, которыми, какъ исполинскими ствнами, съверная часть Кавказскаго перещейка отдёляется отъ Закавказья.

Съверная или нередняя къ намъ гряда состоить изъ низшихъ горъ, покрытыхъ густымъ лъсомъ, и, по своему темному очертанію, называющихся Черными горами. За этою грядою, и почти паралельно ей, идуть высшія горы, болье крутыя и обрывистыя, съ весьма малою растительностію, а въ срединъ продегаетъ Водораздъльный, или Главный хребетъ Кавказскихъ горъ.

По южную сторону Главнаго хребта опять тянутся точно такія же горы, почти голыя, крутыя и обрывистыя, а наконець за ними линія лівсистыхъ пизшихъ горъ, отъ подножія которыхъ начинаетоя Закавказскій край.—
Только по обоимъ своимъ концамъ, приближаясь къ берегамъ двухъ морей, горы нарушаютъ правильность своего расположенія. Въ безпорядкъ, сплошными массами, или образуя родъ узловъ, напираютъ они на морскіе берега.

При болье внимательномъ разсматриваніи горпой системы, общій характеръ расположенія горъ видоизм'яняется въ подробностяхъ.

Подъ именемъ Главнаго хребта извъстенъ тотъ громадиый, хотя и не самый высокій кряжъ, который, начинаясь отъ береговъ Чернаго моря, у Анапы, и не прерываясь нигдѣ ни поперечными равнинами, ни долинами, ни ущельями, идетъ почти до самаго Каспійскаго моря, гдѣ оканчивается горою Ильхи-дагъ, находящеюся недалеко отъ впаденія въ море рѣчки Сумгаштъ-чая (1).

Образуя собою настоящую водораздельную линію, Главный хребетъ, носящій вслёдствіе того названіе водораздильнаго, имбетъ почти прямолинейное направленіе, и только между горами Улукуль и Борбало онъ представляетъ ломаную линію, образующую нёсколько острыхъ угловъ.

Постепенно возвышаясь отъ Анапы, Главный хребеть до горы Оштено представляеть характерь второстепенных горь. На протяжени же между горами Оштено и Адай-хохо, онъ возносится, большею частію своихъ вершинь, за границу въчныхъ снътовь и, почти въ такомъ положеніи, достигаеть до горы Ваба-даю, за которою начинаеть понижаться и наконець сливается съ пизменными берегами Каспійскаго моря. На протяженіи между горою Сончути-хохомъ, находящейся нъсколько западиве Адай-хоха, и горою Ваба-даюмъ, средняя абсолютная высота главнаго хребта достигаеть до 11,240 футовъ, т. е. такой высоты, которая на 257 футовъ выше нижняго предъла въчныхъ снътовъ. Впрочемъ на всемъ этомъ пространствъ возвышеніе главнаго хребта не одинаково; наибольшее приходится на западиую и въ особенности на восточную оконечности, а средняя часть (между Гуданью и Химрикомъ) на 640 футовъ ниже снъговой лиціи. Къ высочайшимъ вершипамъ на этомъ пространствъ принадлежать горы: Вазаръ-дюзъ, въ 14,722 фута; Тхфамъ-даюз, въ 13,764 фута; Зильча-хохъ, въ 12,645 футъ; Салаватъ-даюз, въ

<sup>(4)</sup> См. прилагаемую при семъ карту Кавказскаго края.

11,943 фута и Варболо Вольшой, въ 10,807 футь абсолютной высоты. Самые высокіе перевалы черезъ Главный хребеть находятся между Веголемо и Ваба-дагомо, изъ которыхъ опредълена высота только одного, по направленію тропы, пролегающей изъ деревни Куткашинъ въ деревню Хиналугъ; переваль этоть достигаеть до 11,068 футь. Затьмъ слъдуеть Кадласанский переваль (10,770 футь), между Ляхвою и Терекомъ, и самый низкій, Вуслачирскій (7,746), между Гудомакарскою Арагвою и Терекомъ. Немного выше послъдняго подымается переваль черезъ Крестовую гору (7,957 ф.), по которой пролегаеть военно-грузвнекая дорога.

Почти на половинъ длины Главнаго хребта, у горы Сонгути-хохъ, отдъляется отъ него громадный боковой хребетъ, который, сохраняя по большей части направление паралельное Водораздъльному хребту, простирается почти до самаго Каспійскаго моря.

Пересвкаемый поперечными ущельями Ардона, Терека, Ассы, Аргуна, Тушинской Алазани, Ори-Цхали и Аварскаго Койсу, хребетъ этотъ имъетъ направлене сначала востоко-юго-восточное, потомъ юго-восточное и, наконецъ,
съверо-восточное. Покрытый, отъ своего начала до горы Диклосъ-мта, въчными снъгами и ледниками, онъ поднимается среднимъ числомъ до 14,420
футъ абсолютной высоты, и, такимъ образомъ, на 1,756 футъ превышаетъ самыя высокія части Главнаго, или Водораздъльнаго хребта. Высочайшая вершина этого хребта есть конусообразная и голая гора Казбекъ, которая достигаетъ до высоты 16,546 футъ. За Казбекомъ, по высотъ, слъдуютъ пики: Гимарай-хохъ, въ 15,673 фута; Адай-хохъ, въ 15,244 фута
и Тебулосъ-дагъ, въ 14,781 футъ абсолютной высоты.

Снъта, поврывающие вершину Казбека, служать запасомъ для образованія ледниковъ, изъ которыхъ самый замічательный, по своей длинъ и гибельнымъ обваламъ, Девдоракскій ледникъ. Спускаясь по крутой долинъ ръки Кабахи, впадающей нъсколько выше Дарьяльскаго ушелья въ долину Терека, ледникъ, во время обвала, заваливаетъ эту послъднюю долину льдомъ и камнями на высоту отъ 300 до 500 футъ. Остановленныя въ своемъ теченіи, ръки Кабахи и Терекъ затопляють тогда долины, до тъхъ поръ, пока не прошибутъ льда и, съ необычайной быстротой, не ринутся по своему прежнему ложу.

Оба хребта, главный и боковой, связываются между собой семью поперечными перемычками, образующими столько же общирных котловинь: Нардонскую (Ардонскую), Терскую, Ассинскую и льсистую Аргунскую, по которымъ протекають ръки того же имени, составляющія басейнь ръки Терека.

Аргунская котловина отдёлнется отъ Тушинской и такъ называемаго Дагестана поперечнымъ хребтомъ, связывающимъ горный узелъ Барбало съ вершиною боковаго хребта, Тебулосз-даюмъ. Тушинская лъсистая котловина, орошаемая р. Тушинскою Алазанью и многочисленными ея притоками, начи-

наеть собою рядь дагестанскихъ котловинъ. — Непосредственно за Тушинскою слъдуетъ  $\mathit{Audouckas}$  котловина и самая общириая и обильная лъсомъ  $\mathit{Au-}$ пратлыская, омываемая водами, образующими Аварское-Койсу. Воды последнихъ трехъ котловинъ, посредствомъ Андійскаго и Аварскаго-Койсу, сливаются въ Сулакъ. Поперечная гряда, соединяющая горы Анхималз и Саридахъ, отделяеть Анкратльскую котловину отъ продольной и безлесной долины Самура, выходящей на равпину, располагающуюся вдоль берега Каспійскаго моря, между Дербентомъ и устьемъ ръки Сумгаимз-чая.

На большей части протяженія Самурской долины и до оконечности главнаго хребта съверный силонъ его пересъкается передовою цъпью, прорванною множествомъ поперечныхъ долинъ. Нѣкоторыя вершины этой цѣпи находятся за сявжною линією: такъ, напримъръ, гора Шахъ-даль имъетъ 13,951 футь, Шалбуза-дага-13,679 футь и Кызыла-кая -12,247 футь абсолют-

Съверную половину Кавказскаго перешейка наполняетъ съверный склонъ Кавказскаго хребта, состоящій изъ двухъ полуэлипсондальныхъ массъ, которыя, глубокимъ ущельемъ Терека, раздъляются на двъ неравныя части: на западную, имъющую до 580 версть въ длину (считая по главному гребию) и до 100 верстъ въ ширину, и на восточную, около 420 верстъ въ длину и 140 верстъ въ ширину. Наименьшая ширина съвернаго склона, или его поперечникъ, находится при живописномъ Терекскомъ ущелью, извъстномъ подъ именемъ Дарьяльскаго, и можетъ быть опредёленъ «разстояніемъ отъ Владикавказа до перевала Гудъ-горы, позади Коби, составляющимъ, по прямому направленію, до 60 версть». Оба полуэлинсонда имфють довольно илоскіе склоны и, только при приближеніи другь къ другу, пріобратають альпійскій характеръ съ крутыми обрывами.

Основаніемъ вападной полуэлипсоидальной выпуклости сѣвернаго склона Кависскихъ горъ служитъ ллоско-выпуклый сводъ, образующій значительный контрфорсъ, наполняющій собою пространство между Малкою и ястоками Кубапи. На этомъ сводъ, служащемъ первымъ началомъ раздъла водъ Чернаго и Каспійскаго морей, ближе въ главному хребту, на высотѣ около 11,000 футъ, находится основание высочайшей конусообразной горы Эльбрусь, оканчивающейся двумя снёжными вершинами: западною въ 18,571 футь и восточною въ 18,453 фута. Съ высоты 11,200 футь Эльбрусъ покрыть уже въчнымъ снъгомъ, изъ-подъ котораго выглядывають темныя его скалы, какъ небольшія пятна. По своему орографическому строенію, гора эта способствуеть образованию многихъ ледниковъ, изъ которыхъ наиболъе замъчательны ледники, находящееся въ верхнихъ долинахъ ръкъ: Малки, Кубани, и въ особенности Баксана.

Къ западу отъ горы Сонути-хохз, съверный склонъ Кавказа состоитъ изъ контрфорсовъ, примыкающихъ къ главному хребту подъ прямыми углами и, па и вкоторомъ отъ него разстоянія, поднимающихся крутыми утесамя, а потомъ понижающихся болъе или менъе отлогими скатами, которыми они и прилегаютъ къ главному гребню. Уступы эти образуютъ передовую цъпь, которая, сохраняя до нъкоторой степени парадельное направленіе, сопровождаєтъ главный и боковой (на всемъ его протяженіи отъ Сонгути-хоха до Диклосъ-мты) хребты, и, «въ дальнъйшемъ своемъ протяженіи на востокъ, пересъкаетъ оконечности юго-восточныхъ дагестанскихъ цъпей и образуетъ часть Сулако-Терскаго водораздъла».

Пъпь этихъ горъ, извъстная подъ именемъ Черныхъ, прорвана многочисленными притоками Кубани и Терека; нъкоторыя изъ ея вершинъ подымаются выше снъговой линіи.

Отличительное свойство Черныхъ горъ состоитъ въ томъ, что южные ихъ скаты часто совершенно отвъсны, тогда какъ съверные, на оборотъ, весьма отлоги. Оттого всё ръки, пересъкающія этотъ кряжъ, образуютъ великольным ущелья, въ родё корридоровъ, съ отвъсными и постепенно понижающимися на съверъ стънками. Къ числу такихъ живописныхъ ущелій можно отнести: Ахметовское, на ръкъ Большой Лабъ, и Даховское, на Бълой. По выходъ изъ тъснинъ Черныхъ горъ, всъ ръки болье или менъе расширяются и вступаютъ въ долины.

Постепенное пониженіе Черныхъ горъ къ сверу и, наконецъ, сліяніе ихъ съ пизменными равнинами, прилегающими къ ръкамъ Кубани, Малкъ, Тереку и Сунжъ, послужило основаніемъ къ образованію большихъ возвышенныхъ долинъ, изъ которыхъ нъкоторыя чрезвычайно плодородны. На скатахъ этихъ горъ находятся богатыя и тучныя пастбища, и вотъ причина, почему скаты эти были наиболъе населены горцами, которые, пользунсь закрытою лъсистою мъстностью, могли дълать безнаказанно набъти па земли своихъ сосъдей.

Къ Чернымъ горамъ, близъ прорыва черезъ нихъ ръки Уруха, примыкаетъ невысокій кряжъ, простирающійся до кръпости Грозной, гдъ онъ образуетъ возвыщенный лъвый берегъ ръки Сунжи. Прорвавшись черезъ этотъ хребетъ, ръка Терекъ раздъляетъ его на двъ части: западную, имъющую съверо-восточное направленіе и извъстную подъ именемъ Караданскаю (Псехешъ) хребта, и восточную, пролегающую сначала между Терекомъ и Сунжею, а потомъ вдоль лъваго берега послъдней, отчего и самый хребетъ называется Сунжеенскимъ.

Съвериъе Сунженскаго хребта, въ среднемъ разстояни верстъ около 17, и наралельно ему, между станицею Пришибскою, на Терекъ, и УмаханъЮртовскою, на Сунжъ, пролегаетъ такъ называемый Терскій хребетъ, наибольшая высота котораго не превышаетъ 2,307 футъ, а длина около 145 верстъ. Хребетъ этотъ составляетъ западное продолжение Качкалыковскаю 
хребта, отъ котораго отдъляется Сунженскимъ ущельемъ, и который, близъ 
Герзель-аула, примыкаетъ къ подошеъ Кавказа.

Черныя горы на востокъ, какъ мы сказали, входять въ соприкоснове-

ніе съ передовыми паралельными цёпями, замічаемыми сіверніе боковаго хребта и располагающимися то въ широтномъ, то въ юго-восточномъ направленіи. Эти посліднія ціпи, переплетаясь и взаимно пересікаясь между собою, участвують въ образованіи весьма «замічательнаго водоразділа, составляющаго полукруговую окранну нагорнаго Дагестана, или обширной котловины Сулака, къ которой котловины Тушинская, Дидойская и Анкратльская относятся какъ части къ ціпому».

Водораздёлъ этотъ, ущельемъ Сулака, раздёлнется на два хребта, изъ которыхъ одинъ г. Н. Салацкій называетъ Сулако-Терскимъ, а другой Сулако-Каспійскимъ. Но сообщаемымъ тёмъ же авторомъ свёдёніямъ, начальную часть Сулако-Терскаго водораздёла составляетъ поперечная гряда, соединяющая вершину главнаго хребта, гору Барбало, съ вершиною боковаго хребта Тебулосъ-дагъ и разграничивающая котловину Аргунскую и Тушинскую. Далъе отъ Тебулосъ-дага водораздёлъ пролегаетъ по гребню боковаго хребта до горы Диклосъ-мта; отсюда по вершинамъ горнаго кряжа, соединяющаго гору Диклосъ-мта съ передовою цёлью горъ, пересъкаемыхъ Андійскимъ-Койсу, блюзъ Преображенскаго укръпленія, а Аргуномъ блязъ укръпленія Евдокимовскаго. Пройдя потомъ верстъ пять по этой цёпи, водораздёлъ спускается на невысокую перемычку, соединяющуюся съ Черными горами.

Начало Сулако-Каспійскаго водоравділа составляєть поперечная гряда, соединяющая горы Анхималь и Сари-даль и отділяющая Анкратльскую котловину отъ продольной Самурской долины. Отъ Сари-дага водораздільная линія проходить по гребню боковаго хребта, а «въ дальнійшемъ своемъ продолженіи водоравділь пролегаеть большею частію по передовымъ ціпямъ, а иногда по связывающимъ ихъ перемычкамъ, и представляєть весьма излучистую линію».

Сулакская котловина, ограниченная этими водораздёлами и частію главнаго хребта, имбеть оть Барбало до Устисалу до 170 версть длины, и оть Анхимала до Сулакскаго ущелья до 100 версть въ ширіну. Котловина эта, вмёсть съ входящими въ составъ ея Тушинскою, Дидойскою и Анкратльскою котловинами, занимаетъ площадь въ 9,800 квадратныхъ верстъ. Она представляетъ горную массу, состоящую, главнъйшимъ образомъ, изъ паралельныхъ цёпей, которыя подчиняются юго-восточному направленію и пересъкаются насквозь глубокими ущельями четырехъ Койсу. «Между цёпями располагаются возвышенныя продольныя долины, прямолинейпыя или дугообразныя, которыя ниспадають съ двухъ противоположныхъ сторонъ въ означенныя ущелья. Эти продольныя долины начинаются на линіяхъ раздёла водъ Койсу, линіяхъ, связывающихъ паралельныя цёпи» и образующихъ то вытянутыя нагорныя равнины, то ряды утесовъ. Сюда относятся плоскогорья, образующия нагорную страну Аваріи, ограниченную съ трехъ сторонъ теченіемъ Андійскаго и Аварскаго Койсу и достигающую до 7,244 футовъ абсолютной

высоты; затёмъ далёе идуть плоскогорья, находящіяся между Аварскимъ и Кара-Койсу, и, наконецъ, самое замёчательное изънихъ—играющее столь значительную роль въ военной исторіи—Гунибское, поднимающееся до 7742 фут. абсолютной высоты. Гунибское плоскогорье отдёляется, глубокимъ ущельемъ Кара-Койсу, отъ плоской возвышенности, имѣющей 7,905 футъ абсолютной высоты, на которой, какъ разъ надъ андаляльскимъ селеніемъ Чохомъ, расположена гора Турчие-дага. Турчидагская терраса извёстна какъ превосходная лётняя стоянка нашихъ войскъ. Большая часть этихъ плоскогорій окружены со всёхъ сторонъ обрывами и связаны между собою водораздёльными перешейками.

Каменистыя громады Аварія возвышаются въ самомъ средоточіи этого горнаго пространства. Повсюду одинаково недоступная, Аварія, какъ бы самою природою была предназначена для того, чтобы повельвать обществами, поселившимися внизу, у ея подножія. Внъшнее очертаніе Аварской плоской возвышенности имъетъ видъ сектора, омываемаго Аварскимъ и Андійскимъ Койсу и замкнутаго хребтомъ Тала-Кори. Внутреннее пространство угла, образуемаго сліяніемъ вышеупомянутыхъ ръкъ, занято недоступнымъ Бетлинскимъ кряжемъ (6,243 фут.); паралельно ему поднимается хребетъ Арактау (7,743 фут.); въ промежуткъ между ними, съвернъе селенія Моксоха, находится глубокое Цатанихское ущелье, а юговосточнъе этого селенія расположилось замъчательное Балаканское ущелье, имъющее, при своемъ началъ, не болье пяти саженъ и ограниченное изрытыми, каменистыми, почти отвъеными стънами. Соединившись вмъстъ, у Цатанихскаго ущелья, хребты Арактау и Бетлинскій достигаютъ до Андійскаго Койсу и, оканчиваясь отвъсно, образуютъ правый берегъ этой ръки.

«Паралельно Арактау, тянутся уступами еще два хребта—Тануст-Балт и Тала-Кори; последній ограждаєть Аварію сь юга и юго-запада. Пространство между ними составляєть такъ-называемую Аварскую долину, въ которой и сосредоточивается почти все населеніе этого, нёкогда могущественнаго, ханства. Аварская долина съ юго-востока ограничивается Гоцатлинскими высотами и, посредствомъ Кахскаго ущелья, выходить на Аварское Койсу; съ съверо запада замыкается отрогами Тала-Кори, который, убъгая на съверъ, къ Андійскому Койсу, образуеть на берегахъ ея неприступное ущелье Тлоха».

На востокъ отъ Аваріи, по правому берегу Аварскаго Койсу, пролегаеть Койсубулинскій хребеть, замыкающій справа ущелье того же имени и достигающій высшею своею точкою, горою Гаркаст, до 7,445 футъ. Хребеть этотъ, на западъ, къ сторонъ Койсу имъетъ отвъсныя скалы, а къ востоку спускается пологими скатами, покрытыми зеленью. Отроги Койсубулинскаго хребта, проходя черезъ шамхальство Тарковское и нижнюю часть Мехтулинскаго ханства, достигаютъ моря. Близъ селенія Араканы, хребетъ принимаетъ названіе Гаркаса и распадается на три вътви: главный хребетъ идетъ мимо селенія Кодуха на Гергебиль и называется Кодухскими горами, а затъмъ,

повернувъ на юго-востокъ, достигаетъ до селенія Кутиши, гдѣ и оканчивается, наполная собою съверъ Даргинскаго округа. Двѣ же его отрасли, отдѣлившіяся близъ Аракана, идутъ почти паралельно между собою, причемъ съверная вътвъ отдѣляетъ нижнюю часть Мехтулинскаго ханства отъ верхней, и оканчивается лъсистыми горами у Губдени, а южная отрасль, «оградивъ съ съверо-востока глубокое и неприступное Аймакинское ущелье, останавливается на лъвомъ берегу ръки Лаваши-чай».

Къ съверу Койсубулинскій хребеть значительно понижается и входить въ связь съ хребтами, прилегающими къ берегу Сулака, которые, изръзавъ правый берегъ этой ръки множествомъ балокъ крутыхъ и заросшихъ колючкою, вдуть въ глубь шамхальства и оканчиваются у селеній Кумтеръ-кале и Капчугая. Вся эта мъстность, въ высшей степени пересъченная, является совершенно безводною, ближе къ морю песчаною и ръшительно необитаемою.

Слёдуя по направленію главнаго хребта къ востоку, мы встръчаемъ лёсистый хребетъ Мечитль, который, отдёлившись отъ главнаго хребта у горы Симура, достигаетъ своими отрогами до плоскогорья Аваріи и имъетъ наибольшее возвышеніе въ центръ обществъ, живущихъ въ верховьяхъ ръкъ Андійскаго и Аварскаго Койсу.

Далке на югь по главному хребту, къ съверной его покатости, примыкаетъ громадный горный узелъ, составленный изъ первоклассныхъ вершинъ,
Гудуръ-дага, Акимала, Сари-дага и, лежащей вит главнаго хребта, горы
Дюльны-дага. Отъ этого узла, подобно въеру, расходятся хребты въ разныя стороны и одинъ изъ нихъ наполняетъ пространство между ръками
Аварскимъ и Кара Койсу и соединяется, при посредствъ Тилитлинской горы,
съ Гунибскою плоскою возвышенностью; другой пролегаетъ между двумя исто
ками Кара-Койсу, и наконецъ третій между этою последнею и ръкою Казыкумухское-Койсу.

Къ югу отъ Дюльты-дага отдъляется на юго-востояъ довольно высокій хребетъ, который, слъдуя по лъвому берегу Самура и оканчиваясь у моря, попрываетъ собою значительное пространство влъво отъ Самура, и своими

отрогами спускается въ долины Кюринскаго ханства.

Ножная сторона хребта, пролегающая вдоль лаваго берега раки Самура, повсюду скалиста и вруга, и только въ немногихъ мастахъ разбросаны на немъ небольшія площадки, способныя для хлабопашества и разведенія садовъ. Самыя разві противоположности и быстрые переходы отъ дикой и суровой природы къ зелен тющимъ полямъ и селеньицамъ съ ихъ садами, наполненными тополями, чинарами и кипарисами, дълаютъ дорогу по берегу Самура чрезвычайно живописною. Отъ этого хребта, между верховьями Казикумухскаго Койсу и Чирахъ-чая, отдаляется высокій Кокмаданскій хребетъ, который своими развътвленіями наполняетъ верхнія части Казикумухскаго ханства, Сюргинское и Кубачинское общество и всю Табасарань.

Избороздивъ последению по всемъ направлениямъ своими леспетыми и

отлогими возвышенностями, горы оканчиваются недалеко отъ берега моря, оставляя узкій проходъ, замкнутый Дербентомъ.

Въ соединении съ хребтомъ Салухскимъ, Кокмадатский хребетъ служитъ водораздъломъ между ръками, виздающими въ Казикумухское Койсу и вливающимися непосредственно въ Каспійское море. Салухскій хребетъ, наполнивъ своими отрогами южную часть Акуши, верхній и нижній Кайтаги, сливается потомь съ морскимъ прибрежьемъ. Восточная часть Самурскаго округа и весь Кубинскій убядъ изръзаны отрогами Главнаго Кавказскаго хребта, изъ которыхъ одни упираются въ Самуръ, другіе слёдуютъ по его теченію и, наконецъ, третьи достигаютъ до моря, оставляя ровною только узкую полосу земли, расширяющуюся по мъръ приближенія къ г. Кубъ.

Таковъ общій видъ Дагестана, подъ именемъ котораго разумѣется горное пространство, заключенное въ прямоугольномъ треугольнякъ, вершина котораго находится на Апшеронскомъ полуостровъ, а стороны огранлены за падпымъ берегомъ Каспійскаго моря, главнымъ Кавказскимъ и, идущимъ отъ г. Барбало, Сулако-Терскимъ водораздъльнымъ хребтами.

Послудній во многих сочиненіях носить названіе Андійскаго хребта, хотя и нуть никаких основаній къ присвоенію ему такого общаго названія. Служа водораздулом между басейнами руку Терека и Сулака, хребеть этоть, какъ мы видули, состоить изъ многих отдульных кряжей, и потому извустень дагестанцамь поду частными названіями, и ни одно изъ племень, населяющих Дагестань, не называеть его Андійскимъ. Такъ, между Кистетіею и Ункратлемь его называють Сифговымъ; въ Андіи—Речельскимъ; въ Гумбеть—Джалдари-Меерь и въ Салатавіи—Салатау.

Съверный скать Сулако-Терскаго хребта, будучи довольно отлогимъ и покрытымъ въ срединѣ и подошвахъ густымъ лѣсомъ, представлялъ надежное убъжище для чеченцевъ и, частію, дагестанскихъ горцевъ, тогда какъ, напротивъ того, южный его склонъ покрытъ вообще скуднымъ лѣсомъ, и въ нѣко торыхъ мѣстахъ представляетъ не менѣе скудныя пастбища, на которыхъ, какъ на оазисахъ, прі ютились насельня дагестанскихъ обществъ: Технуцала, Андіи и Гумбета; въ средней и восточной своей части хребетъ суровъ, скалистъ и крайне затруднителенъ для сообщенія вдоль берега Андійскаго-Койсу. «Напримъръ, товоритъ Окольничій, чтобы перейти изъ Андіи въ Гумбетъ, надо миновать отрогъ Буцрахъ, отходящій отъ хребта почти перпендикулярно теченію Койсу и прерываемый только въ одномъ мѣстѣ узкою трещиною— Андійскими воротами, черезъ которыя и пролегаетъ сообщеніе».

Вообще, по мёрё удаленія въ глубь Дагестана, Кавказскій хребетъ отдёляеть отъ себя скадистые отроги, перерёзанные мрачными, глубокими и малодоступными ущельями, проходъ къ которымъ возможенъ только по едва проходимымъ тропинкамъ. Здёсь горы достигаютъ наибольшаго своего развётвления и нигдё не являются столь дикими и суровыми.

Весь Дагестапъ состоить изъ хаоса горъ, безлъсныхъ, каменистыхъ, окра-

менных или въ бурый цвётъ съ фіолетовыми оттёнками, или подернутыхъ сизоватой дымкой. Дагестанскія горы представляютъ множество ломаныхъ линій и почти ни одной круглой. Здёсь все угловато, все дробится на ущелья, состоитъ изъ ущельевъ, горныхъ закаулковъ и трущобъ. Смотря на этотъ хаосъ каменныхъ громадъ, нигдъ непокрытыхъ зеленью, почти не върится, чтобы и тутъ могли жить люди и пользоваться даже богатыми угодьями.

Пути соообщенія, въ большей части Дагестана, состоять изъ тропиновъ, годныхъ только для верховой взды. Тропинки эти почти всегда пролегають по ущельямъ, на большей или меньшей высоть надъ ложемъ текущихъ въ ущельяхъ горныхъ ръчекъ и потоковъ, или спускаются къ самому ихъ ложу, загроможденному камнями. При перевалахъ изъ одного ущелья въ другое, подъемы и спуски составляють наибольшее затрудненіе для проъзжаго; нътъ возможности проложить тропу иначе какъ зигзагами, иногда въ нъсколько десятковъ поворотовъ, на самомъ невначительномъ разстояніи. Крыпкія и привычныя къ подобнымъ дорогамъ, горскія лошади, цъпляющіяся по отвъснымъ скаламъ какъ кошки, и тъ съ большимъ трудомъ поднимаются по нъкоторымъ тропинкамъ и требуютъ, чтобы при крутыхъ спускахъ всадникъ слъзаль съ нихъ. Часто, провзжая значительное разстояніе, всадникъ не видитъ ничего, кромъ поваго заворота дороги вправо или влъво и обрыва, по которому проложена весьма узкая и, въ добавокъ, осыпающаяся тропа (1).

Зигзаги въ нёкоторыхъ мёстахъ такъ узки, что на нихъ едва умёщается лошадь. Горца не удивляеть, что съ боку его отвёсная бездонная пропасть, и онъ часто, слёзши съ коня, совершенно равнодушно идетъ пёшкомъ, не смотря на то, что каждый пеловкій и невёрный шагъ грозитъ паденіемъ въ бездонную пропасть. Чёмъ выше поднимаешься на горы, тёмъ бёднёе растительность, и на самой вершинё, къ снёжной линіи, только мхи и ягели своею ярко-зеленою и красноватою зеленью оживляютъ скалы. По мёръ подъема, воздухъ дёлается рёже и рёже; дыханіе ускоряется и сердце бьется непріятно. Если при этомъ скроется солнце и появятся облака, то становится очень сыро и холодно до такой степени, что, не смотря на теплую одежду, сырость пронизываетъ насквозь. Облака, своими нижними, разорванными, клочьями, носятся надъ головою, то охватываютъ лёсъ и лижутъ горы, находящіяся надъ путешественникомъ, то, разступаясь, открываютъ ихъ. Мало по малу обращаясь въ черную маєсу, они скрываютъ самые близкіе

<sup>(</sup>¹) Изъ путешествія по Дагестану.—Н. Воронова Сборн. Св. о Кав. Гор. выпус. І. Очеркъ Орогравія в Геологія Кавказа.—Н. Салацкаго Записк. Кавк. Отд. Импер. Рус. Геогр. Общ. книга VII изд. 1866 г. Геологическіе очерки Кавказа.—Щуровскаго Русск. Въств. 1862 г. № 2.—4. Перечень событій въ Дагестанъ.—Окольничій Воен. Сбор. 1859 г. № 1. Покореніе Кавказа. Рус. Въств. 1860 г. № 11. Дорога отъ Тволиса до Владикавказа Кавк. 1847 г. № 33. Очеркъ Съверной стороны Кавказа. Кавк. 1847 г. № 2. Изъ Черноморскаго края Н. Вороновъ. Русскій Въстникъ 1856 г., № 21.

предметы, и чувство одиночества овладіваеть человівсомь, видящимь себя на небольшомь плочкі вемли, въ безпредільномь пространстві, среди грозящей природы. Ослівнительный блескь молніи, а вслідть за нею страшный ударь грома, раскатывающагося по ущельямь безчисленнымь эхомь, заглушается проливнымь дождемь, сміняємымь то снігомь, то градомь. Неожиданно налетівшій вітерь, срывая снігь съ вершины горь, производить мятель, среди которой блистаеть молнія и громь, не перестающіе ни на минуту. Такая картина очаровательна при всей ея суровости!...

## II.

Гядрографическій очериъ Кавкава. — Басейнъ Чернаго и Каспійскаго морей. — Характеръ мъстности, ея производительность и климатическія особенности. — Гидрографія Дагестана.

Познакомившись, до нъкоторой степени, подробно съ общимъ направлениемъ Главного или Водораздъльного хребта и съверного его склона, мы можемъ теперь подвести итогъ всему сказанному о характеръ этой мъстности и перейти въ гидрографическому ея описанію. Дълая общій или, такъ сказать, наглядный выводь, мы увидимь: что, на протяжении болье шести-соть версть, оть горы Оштенъ и до Салаватъ-дага, Кавказскій хребеть образуеть почти непрерывную цёль вершинь, изъ которыхь многія покрыты вёчнымь снёгомь, и что на значительной части этого протяженія горы раздванваются на два высовихъ снъговыхъ хребта, между которыми лежатъ глубокія котловины. Протекающія по нимъ ръки прорываются узкими, часто мрачными ущельями, сквозь стверный ситговой хребеть, отчего южный, какт линія водоразділа. считается главнымъ, котя выстія вершины, Эльбруст, Казбект и другія, не лежать въ этомъ хребть, а или выдвинулись въ съверу, или находится на съверномъ боковомъ гребнъ. Гора Эльбрусъ образуетъ своими подошвами нъсколько уступовъ и въ съверу пускаетъ отлогую отрасль, служащую водораздъломъ между притоками Чернаго, Азовскаго и Каспійскаго морей. У самой подошвы Эльбруса беруть начало: на западъ ръка Кубань, на востокъ ръки Малка, Баксанъ и другія.

Скатываясь съ подножья Эльбруса, *Кубань*, извъстная у черкесовъ подъминенть *Пиизь* (что значить князь ръкт, или, въ буквальномъ переводъ, старый князь), при самомъ своемъ началъ питается многочисленными стоками съ той же горы, составляющими особый басейнъ, который можетъ

быть названъ Карачаевскимъ, отъ имени котловины (1), по которой протекають эти источники.

Прорвавъ Черныя горы, ниже Верхне-Николаевской станицы, Кубань постепенно спускается на низменность, и уже ниже Карачая постоянные броды встречаются на ней редко. Впрочемъ, въ большую часть года можно прінокать мъсто для переправы черезъ Кубань, особенно на пространствъ отъ ея истоковъ до впаденія въ нее реки Урупа; далже же переправа делается возможною только при помощи мостовъ или паромовъ, въ особенности во время прибыли воды.

Прибыль воды въ Кубани бываетъ обывновенно три раза въ годъ: вопервыхъ весною, въ мартъ и апрълъ; во-вторыхъ, льтомъ, въ концъ іюня
и въ началъ іюля—въ обоихъ случаяхъ отъ таянія снъговъ, и наконецъ
третій разъ осенью, въ октябръ и ноябръ, отъ обилія дождей. Въ такое
время масса воды въ Кубани потти мгновенно увеличивается и случается,
что въ ръкъ, скоръе чъмъ въ часъ, вода подымается на аршинъ и болъе, и
тогда глубина ея мъстами доходитъ до трехъ саженъ. При значительной
прибыли воды, Кубань разливается и затопляетъ всъ низменныя мъста, въ
особенности Черноморію и противолежащій ей лъвый берегъ. Въ іюлъ 1846
года разливъ Кубани, во многихъ мъстахъ, доходилъ до 20 верстъ; вода
затопила всъ прибрежные закубанскіе аулы, истребила запасы хлъба, съна
и разрушила верки двухъ мостовыхъ нашихъ укръпленій.

Во время зимы Кубань, за исключениемъ нѣкоторыхъ мѣстъ, покрывается тонкимъ льдомъ, рѣдко удобнымъ для переправы; но замерзание и вскрыте ея бываетъ непостоянно. Всего чаще она замерзаетъ въ половинѣ декабря, а вскрывается въ среднихъ числахъ февраля.

Протекая около 680 верстъ, Кубань признана судоходною до Тифлиской станицы, т. е. на 400 верстъ отъ ея устъя; но для сплава лъса она удобна почти отъ самыхъ верховьевъ, такъ что и теперь лъсъ съ Теберды пригоняется въ Прочный-окопъ.

Въ своемъ течени Кубань подчиняется тёмъ общимъ свойствамъ, которыя принадлежатъ горнымъ потокамъ. Всё горныя рёки, стекающія съ Главнаго и второстепенныхъ хребтовъ, составляются изъ нёсколькихъ ручьевъ, которые, слившись въ одинъ шумный и быстрый потокъ, стремятся съ значительною скоростью по глубокимъ ущельямъ, до выхода ихъ въ предгорную полосу. Вырвавшись на равнину, по мёрѣ удаленія отъ горъ, скорость теченія уменьшается, и тогда рѣка, сообразно съ паденіемъ мѣстности, принимаеть на дно песокъ, снесенный ею съ горъ. Отъ постоянной осадки песка дно постепенно возвышается, и рѣка, имѣя на равнинѣ плоскіе берега,

<sup>(1)</sup> Карачай не есть собственно котловина, а рядъ углубленій, образуемыхъ Главнымъ хребтомъ и его уступами. Западною границею Карачая служить водораздыть между ръками Тебердою и Даутомъ.

разливается на нёсколько рукавовъ, а во время нолноводія затопляєть окружающую мёстность. Та же плоскость береговь причиною тому, что, при сильномъ напорѣ и прибыли воды, нёкоторыя рѣки мѣняютъ свои русна. Глубина горныхъ рѣкъ бываетъ не одинакова и не постоянна: въ жаркое время рѣки образуютъ множество острововъ, мелей и бродовъ; весною же и осенью и во время таянія снёговъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ, онѣ быстро возвышаются и бываютъ проходимы въ бродъ только въ немногихъ мѣстахъ. По мѣрѣ приближенія къ устью своему, горныя рѣки разливаются и образуютъ болотистыя мѣста, почти никогда не нересыхающія.

Эти общія свойства составляють принадлежность и Кубани, въ которой, оть быстроты теченія и обилія песка, глины и ила, вода почти всегда мутная, но вкусная и не вредная для здоровья.

Имъл первоначально направленіе съ юга на съверъ, Кубань почти подъ прямымъ угломъ поворачиваетъ потомъ на западъ и въ этомъ направленіи впадаетъ однимъ рукавомъ въ Азовское море, а другимъ въ Черное, образун, такимъ образомъ, обширную дельту, низменную и болотистую.

Всё прочія рёки, вытекающія съ сёверной пекатости Кавказскаго хребта, западнёе Эльбруса, вливаются въ Кубань съ лёвой стороны. Таковы небольшія рёчки Дауть, Теберда, и нёсколько большія, оба Зеленчука—Вольшой и Малый; послёдній состоить изъ двухъ источниковъ: Маруха и Аксаута. Большой Зеленчукъ принимаеть съ лёвой стороны рёчку Кефарь, съ притокомъ Бежгонть.

За этими притоками следуеть река Урупо, протекающій около 180 версть и принимающій въ себя Большой и Малый Тегени. Урупь вообще мелководень, количество приносимыхь имъ водь не велико, и река почти вездё проходима, за исключеніемь только того времени, когда, оть таянія снёговь, вода значительно прибываеть во всёхь рекахь, получающихь начало въ Главномъ хребть. Берега этой реки во многихь мёстахъ покрыты хорошимъ строевымъ лёсомъ.

Самыми значительными притоками Кубани можно считать реки Лабу и Билую (Схагуаше). Лаба образуется изъ двухъ источниковъ: Большой и Малой Лабы, и длина теченія ся составляеть около 250 версть. По выходь изъ Тамовскаго ущелья, она протекаеть версть десять по долинь, а потомъ, прорывая Черныя горы, образуеть Ахметовское ущелье, и, выйдя снова на равнину, принимаеть воды Малой Лабы, прорывающейся сквозь Шахгиреевское ущелье, и течеть далье по равнинь до самаго впаденія въ Кубань. Воды Лабы, въ противоположность Кубани, чисты и проврачны; она чрезвычайно быстра и вовсе не судоходна. Съ правой стороны Лаба принимаеть единственный значительный претокъ, ръку Чамлыкъ, а съ лъвой стороны реку Ходзь, съ ся притокомъ, рекою Губсъ.

Прорываясь Ирисскимъ ущельемъ черезъ Черныя горы, Ходзь замъчательна обиліемъ известковыхъ частиць, содержащихся въ ея водахъ и составляющихъ ен отличіе отъ всёхъ прочихъ рёнъ Кубанскаго басейна. Западніве этой рёки, въ Лабу впадаютъ рёчка Чохрако, а потомъ Фарсо, съ ен маловодными притоками: справа Псефирью, а слёва Кхатль и Серале; наконецъ, послёдними данниками Лабы можно назвать весьма незначительныя рёчки: Уль и Гіага.

Всё рёчки, впадающія въ Лабу, имёють ту особенность, что въ низовьяхъ своихъ образують болотистыя пространства, которыя встрёчаются по Лабё весьма нерёдко, на всемъ протяженіи отъ станицы Тенгинской до ея устья. Случается также, что вода въ этихъ рёчкахъ, во время лёта, пересыхаетъ, и тогда на всемъ пространствё между Лабою и Бёлою остаются только нёсколько источниковъ.

Вълая (Схагуаше) впадаетъ западнѣе Лабы и составляетъ послѣдній значительный притокъ Кубани. Получая начало въ Главномъ хребтѣ, неподалеку отъ горы Оштенъ, и протекая около 150 верстъ, Бѣлая, почти на половину своего протяженія, течетъ въ горахъ. Прорываясь черезъ Черныя горы Даховскимъ ущельемъ, стѣны котораго, понижаясь по направленію къ стѣверу, постепенно сближаются и, наконецъ, почти сходятся, рѣка эта всею массою своихъ водъ пробѣгаетъ въ этомъ мѣстѣ, какъ бы глубокою пропастью, отверстіе которой сверху составляетъ отъ 3 до 4 аршинъ. Съ правой стороны рѣка Бѣлая принимаетъ въ себя небольшія рѣчки Дахо и Фюнфта, а съ лѣвой Курджился и Пшеху, составляющую самый значительный изъ ея притоковъ.

Подвигаясь далье на западь, Кубань принимаеть ръку Пииииь, съ ль. выми ен притоками, Мать и Пиась; ръку Псекупсь, съ ен лъвыми притоками: Дюсь, Цаокь, Чибій и Вуанобать; затыть слъдуеть Супь, или Супсь; Убынь, съ его притоками: съ правой стороны: Шебжев, Афинсь и многими другими, и наконець ръка Адакумь. Между Убыномь и Адакумомь, по направленію къ Кубани, спускается съ горъ множество ручьевъ и ръчекъ, по всъ опъ, образуя такъ пазываемые при-кубанскія плавни, теряются въ болотахь, не доходя Кубани, или впадають въ лиманы, которые образуеть эта ръка при своемъ устьъ.

У поста Славянскаго начинается раздвленіе водь Кубани на отдвльныя русла: туть береть начало Кара-Кубань, идущая прямо къ западу, тогда какъ главное русло поворачиваеть къ съверу и отдвляеть отъ себя вправо широкій рукавъ, который извъстенъ подъ именемъ Протоки. Впадая въ Азовское море, Протока ограничиваетъ Таманскій полуостровъ и болотистыя берега Кубани. Послъдняя поворачиваетъ снова на юго-западъ и сливается опять съ Кара-Кубанью, образуя такимъ образомъ Каракубанскій островъ

Начиная отъ Протоки, верстъ сорокъ внизъ до Андреевской почтовой станціи, берегъ Кубани представляетъ необозримую плавню, покрытую камышами, болотами, озерами и каналами. Следуя по этой плавне, часто приходится ехать буквально между двухъ стенъ камыша. Отъ Андреевской

почтовой станціп и до г. Темрюка (версть 25) містность имість холмистый характерь и глазамь іздущаго представляются справа Азовское море, а сліва воды Кубани, развітвляющіяся на многіе рукава и образующія лиманы, при посредстві которыхь она и сливается съ двумя морями.

Такимъ образомъ, Кубань широкимъ жолобомъ пролегаетъ вдоль Кавказскаго хребта и, принимая въ себя нагорные ручьи и ръчки, скатываетъ ихъ въ два моря—Черное и Азовское. Берегъ этой ръки не вездъ одинаково доступенъ: въ верхнемъ теченіи онъ часто обрывается кручей, а въ нижнемъ заплываетъ плавнями. Всъ боковыя воды Кубани падаютъ въ нее съ нагорной, лъвой стороны, тогда какъ съ правой стороны она не имъетъ ни одного значительнаго данника, ни одного сколько-нибудь заслуживающаго вниманія притока.

Пространство, прилегающее непосредственно къ дъвому берегу Кубани, главнъйшимъ образомъ состоитъ изъ трехъ большихъ равнинъ, изъ которыхъ каждая ръзко отличается своими качествами отъ двухъ остальныхъ. Первая изъ этихъ равнинъ лежитъ между подошвами отроговъ Кавказскаго хребта, ръками Кубанью и Абиномъ, притокомъ Афипса; вторая находится между Афипсомъ, Фарсомъ, Кубанью и послъдними высотами Кавказскихъ горъ, и наконецъ третья—между Лабою, Кубанью и послъдними высотами, образуемыми Черными горами.

На первой изъ этихъ равнинъ, ръки, не доходи верстъ десять или питнаддать до ръки Кубани, разливають воды свои по равнинъ, образуя огромныя болота, проходимыя только во время зимы, когда они замерзають. Пролегая верстъ шестьдесять по берегу Кубани, болота эти достигають до 20 верстъ ширины, въ особенности въ томъ мъстъ, гдъ Кубань отдъляеть отъ себя рукавъ Кара-кубанскій. Между ръками Адакумомъ и Кубанью, болото покрыто сплошь водою, отчего и называется озеромъ Харамъ-Соагъъ.

Вторая равнина, лежащая между Афипсомъ и Фарсомъ, изобилуетъ хорошими пастбищами и способна прокормить значительное населеніе, но мѣста, прилегающія къ самой Кубани, болотисты и имѣютъ климатъ весьма вредный для здоровья.

Равнина, пролегающая между Кубанью и правыми берегами Лабы и Чамлыка, безводна и безлъсна, переръзана во многихъ мъстахъ и по разнымъ направленіямъ сухими балками, въ которыхъ только иногда, при сильныхъ дождяхъ, показывается вода. Все народонаселеніе этой мъстности тъснится по берегамъ ръкъ. Лътомъ жары достигаютъ здъсь до 40 градусовъ, и тъмъ болъе несносны, что нечъмъ утолить жажды и негдъ укрыться отъ дъйствія палящихъ лучей солнца. За то, по мъръ удаленія отъ береговъ Кубани и приближенія къ горамъ, богатство края и производительность его почвы быстро возрастаютъ. Почти съ той точки, откуда Кубань начинаетъ дълаться судоходною, горы освобождаются отъ въчнаго снъга и дълаются обитаемыми до самой ихъ вершины. Не только долины, но и горбы горъ покрыты

столь сильного растительностью, что самыя небольшія пространства земли могуть питать значительныя поселенія. Тучныя пастбища, способныя прокормить огромныя стада скота и табуны лошадей, встрвчаются на каждомъ
шагу. Обильные ярко-цввтущими растеніями, луга и ліса способствують
пченоводству, которое можеть со временемь сділаться значительнымь источникомь дохода. По опыту, пчельникь въ 200 ульевь приносить 200 пудовь
меду, который на місті продается не меніе какъ по пяти рублей.

Чёмъ ближе станемъ подвигаться къ устью Кубани, тёмъ Кавказскій хребетъ дёлается ниже, очертаніе его плавнъе, размашистве и самая производительность почвы сильнъе. Отъ кръпости Анапы и укръпленія Суджукъ-Кале до истока ръки Пчеда горцы жили почти у самаго хребта, и обработывали ближайшія къ нему покатости, вообще удобныя для хльбопашества. Строевой лёсь составляеть готовое и естественное богатство за-Кубанской равнины и виды его весьма разнообразны: пачиная отъ дуба и сосны, до кедра и нальмы—все есть. Этому краю свойственны сливы, вишни, разные виды смородины, виноградъ, и въ особенности малина. Въ вершинахъ р. Теберды есть урочище, которое носить названіе малиновой рощи. Здёсь въ бахчахъ (въ полів) растуть арбузы и дыни; многія деревья йзвістны, по своему свойству давать отличную краску, въ особенности желтую, отчего, по мнёнію нёкоторыхъ, желтый цвётъ и сдёлался національнымъ цвётомь чернесовъ.

Площадь между реками Белою и Лабою наиболее поврыта лесомъ: прекрасныя груши и яблоки составляють въ некоторыхъ местахъ этой местности сплошные леса, но чемъ дальше къ востоку, темъ больше лесъ редесть

и встръчается ръже.

На всемъ протяженій отъ устья Кубани до ріки Вілой, ліса вообще простираются отъ гребня Кавказскаго хребта до посліднихъ возвышенностей, ограничивающихъ предгорія. До ріки Афипса, ліса покрывають всігоры и доходять до самыхъ болоть Кубани: это сплошная стіна, за которюю внутри существують только небольшія поляны, занятыя въ прежнее время аулами и хуторами шапсуговъ и натухажцевъ. Отъ Афипса до ріки Білой, ліса не занимають уже сплошнаго пространства, но оставляють открытыя поляны, лежащія на возвышенности хребтовъ, пролегающихъ между ріками. Долины рікъ покрыты и здієсь густыми лісами, а потому дороги, которыя большею частью проложены по ущельямъ рікъ, проходять ліссистыми дефилеями.

Отъ ръки Бълой и до Кубани, лъса находятся только небольшими рощами у Зеленчукской линіи и узкими лентами вдоль теченія ръкъ Пчашъ,

Пшишъ, Лабы, Чамлыка, Урупа и верховьямъ самой Кубани.

Запасы камня, годнаго для разнаго рода подвлокъ, алебастръ, довольно хорошаго качества, залежи купороса, каменнаго угля, горной нефти и при-

знаки присутствія въ горахь метацловь—всь эти богатетва составляють принацлежность Закубанья.

Правая сторона ръки, покрытыя казачьими станицами, составляеть также одно изъ плодороднъйшихъ мъстъ Кавказа, причемъ производительная сила почвы дълается благодатнъе и обильнъе, по мъръ приближения къ берегу «Князя ръкт». Пшеница, извъстная подъ именемъ кубанки, отличаясь превосходными качествами, имътъ немногихъ соперницъ.

Скаты берега, обращенные на югъ, способствують разведенію винограда, развитію садоводства, винодёлія, шелководства и т. п.

Къ востоку отъ горы Эльбрусъ, кромъ ръкъ Малки и Баксана, берутъ начало въ Главномъ хребтъ: ръки Черекъ, Урухъ и Ардонъ, составляющія басейнъ ръки Терека.

Тереко посий Кубани есть самая большая ріка въ сйверной части Кавказскаго края. Получая начало у г. Казбека въ Осетіи, недалеко отъ истока Ардона, Терекъ имъетъ сначала восточное направление, и, принимая въ себя множество потоковъ, течетъ въ горной котловинъ, образуемой Водораздъльнымъ и боковымъ хребтомъ. Обогнувъ подошвы Казбека, онъ принимаетъ съверное направленіе, течеть въ узномь и скалистомъ ущельт, прорывается черезъ горы живописнымъ Дарьяльскимъ ущельемъ и, пробившись вторично черезъ Черныя горы, выходить на равнину у г. Владикавказа. Отсюда, до станицы Николаевской, Терекъ течетъ по равнянъ двумя рукавами, а затъмъ, слившись въ одно русло и прорвавшись черезъ Карадагскій хребетъ (Псехешъ), онъ, до впаденія Малки, составляеть границу между Большою и Малою Кабардою. Принявъ воды Малки, Терекъ круго поворачиваетъ на востокъ и, пройдя верстъ около 180, снова принимаеть, у Шелкозаводской станицы, съверное направленіе и отділяеть отъ себя вправо Каринскій рукавъ, сохраняющій воду только во время таянія снёговь. Рукавь этоть внадаеть, въ семи сь половиною верстахъ ниже города Кизляра, въ новый Терекъ. Подобно Кубани, Терекъ отдёляеть оть себя влёво рукавъ, называемый Прорвою, который течеть прямо на съверъ и, пройди около 75 верстъ, впадаеть въ Каспійское море, при селеніи Черный-Рынокъ.

Принявъ въ себя воды Малки и значительнаго праваго своего притока, ръки Сунжи, Терекъ быстро несется до станицы Щедринской, откуда слёдуетъ по ровной мъстности въ совершено плоскихъ берегахъ и раздъляется на рукава, направление которыхъ измъняется съ каждымъ годомъ. При раздълени на рукава, Терекъ течетъ медленно, осаждаетъ на дно землистыя частицы и, постепенно засаривая ложе, прокладываетъ себъ новыя русла, скатывая свои воды туда, гдъ мъстность имъетъ болъе наклона. Три версты ниже отдъленія Прорвы, Терекъ отдъляетъ влъво отъ себя ръку Таловку, которая, распадаясь на нъсколько рукавовъ, вливаетъ свои воды въ Каспійское море. Близъ Киздира, Терекъ раздъляется на два рукава: съверный называется Старымъ, а южный Новымъ Терекомъ. Первый съ кажъ

дымъ годомъ болъе и болъе засоряется, а вся масса воды стремятся въ новый Терекъ, который раздъляется, въ свою очередь, на многіе рукава, образуя весьма часто острова. Такимъ образомъ, при паденіи своемъ въ Каспійское море, Терекъ, вмъстъ со своими рукавами, образуетъ дельту, низменную и болотистую.

По всей длинь теченія на равнинной мыстности, оть постоянной осадви землистых застиць, снесенных сь горь, рыка эта возвыщаеть свою поверхность, такь что, въ настоящее время, поверхность воды «превышаеть крыши домовь прилежащихь станиць и постовь на всемь пространствы оть Амирь-Аджи-Юрта до устья, и во время наводненій особенно страдаеть эта часть долины. Долина же ліваго берега рыки Терека, оть Владикавказа до устья Малки, затопияется, чему способствують сильныя разлитія множества его притоковь. Терекь паводняется, какь и всё горныя рыки, три разь въ годь; літомь бывають самыя полыя воды. Тогда глубина его возвышается слишкомь на сажень, броды и острова покрываются водою; сь каждымъ наводненіемь болье или менье страдають жители станиць, а равно прибрежные посты и укрыпленія».

Терекъ ръдко замерзаетъ, но ледъ всегда несется по немъ съ большою быстротою, и тогда вода въ ръкъ бываетъ чиста и прозрачна; во время прибыли, вода мутна, но вкусна и здорова для употребленія въ пищу. Начиная отъ Карадагскаго хребта и до устья Сунжи, правый берегъ ръка выше лъваго, а затъмъ, до впаденія въ море, оба берега одинаково низки. Вся долина Терека покрыта или большимъ лъсомъ, или кустарниками, представлявшими въ прежнее время весьма хорошее закрытіе для хищническихъ непріятельскихъ партій, врывавшихся въ наши предълы.

Быстрота теченія причиною того, что переправы черезъ эту ръку затруднительны; постоянныхъ и удобныхъ бродовъ весьма мало, и притомъ всъ они находятся преимущественно въ тъхъ мъстахъ, гдъ Терекъ раздъляется на большое число рукавовъ и образуетъ много мелей:

Протекая, отъ истока до устья, около 450 верстъ, Терекъ принимаетъ множество притоковъ, изъ которыхъ мы упомянемъ только о наиболъе вамъчательныхъ.

Одинъ изъ первыхъ притоковъ Терека, съ лъвой стороны, составляетъ довольно значительная горная ръка Ардонъ, получающая свое начало у горы Казбека въ Осетіи. Точно такъ же какъ и Терекъ, Ардонъ прорывается черезъ два хребта: съверный, Снъговой, и Черныхъ горъ, течетъ сначала въ тъсныхъ скалистыхъ ущельяхъ и, выйдя на равнину, пересъкаетъ военно-грузинскую дорогу (1), и раздъляется потомъ на нъсколько рукавовъ, образующихъ, при своихъ устьяхъ, болотистую мъстность. Глубина и ширина

<sup>(1)</sup> Въ настоящее время почтовый трактъ измѣненъ; онъ слѣдуетъ изъ Екатериноградской станицы на Моздокъ и далѣе на Владикавкавъ.

Ардона незначительны, но весьма быстрое стремленіе его водъ срываетъ мосты и дълаетъ переправы затруднительными. Ръка эта, почти на всечъ протяженіи, покрыта лъсомъ.

Ардонъ принямаетъ въ себя  $\Gamma usans$ -Донs, съ его притоками, и ръку Apxons.

Ниже Ардона въ Терекъ впадають: незначительныя и /пересыхающія лътомъ ръчки Дурдург и Шугуля, или Змейка, затьмъ ръка Урухо.

Ръна Урухъ, получающая начало изъ Снъговаго хребта нъсколькими истоками, течетъ въ тъсномъ и лъсистомъ ущельъ до принятія съ лъвой стороны ръчки Сохало-Донз, которая служитъ границею между Большою Кабардою и Дигорскимъ обществомъ осетинскаго племени. Выйдя на равнину, Урухъ раздъляется на нъсколько рукавовъ, которыми и впадаетъ въ Терекъ. Принимая нъсколько притоковъ, ръка эта отличается обиліемъ водъ и, при своемъ устьъ, весьма часто затопляеть окружающую мъстность. Берега этой ръки на всемъ протяженіи покрыты густымъ лъсомъ, такъ что открытыя поляны существують только въ немногихъ мъстахъ.

За Урухомъ въ Терекъ впадаютъ весьма незначительныя и протекающія въ топкихъ берегахъ ръчки: Ардугано и Думановка, а за ними ръка Малка, съ общирнымъ ея басейномъ.

Малка, составляя главнъйшій притокъ Терека съ лівой стороны, вытекаеть изъ подошвы Эльбруса двумя источниками, изъ которыхъ правый образуеть замъчательный водопадъ Кенрекъ, а при лъвомъ находятся два ключа кисло-ефринстыхъ минеральныхъ водъ. Оба истока сливаются вийств водопадомъ и, по соединеніи, получаютъ названіе Малки. До впаденія ръчки Хасаута, Малка имъетъ съверное направление, течетъ между отвъсными скалистыми берегами, а затъмъ, повернувъ на востокъ, протекаетъ въ тъсномъ, лъсистомъ ущельъ и служить границею между Кабардою и казачьими поселеніями. Горные уступы, постепенно понижающіеся, сопровождають эту ръку, съ правой стороны, на всемъ ея протяжения, до поста Извъстнобродскаго, а слъва до станицы / Марьинской; затъмъ командование переходитъ на лъвый берегъ Малки, до самаго впаденія ея въ Терекъ, а правый берегъ, сдъдавшись низменнымъ, покрытъ дъсомъ и медкимъ кустарникомъ. Выйдя на равнину, Малка течетъ широкимъ русломъ, отдъляетъ много рукавовъ, и во время половодія разливается у своего устья прениущественно по правой долинъ, образуя при этомъ болотистыя пространства, заросшія камышемъ.

Протекая большую часть пространства среди высокихъ горъ, Малка имъстъ, кромъ того, значительную глубину, особенно въ тъхъ мъстахъ, гдъ не стъсняется скалами, и оттого, на всемъ ся теченіи, встръчается мало бродовъ, удобныхъ для переправы. Изъ притоковъ Малки, съ лъвой стороны, замъчательны Хасаумъ и Кичмалка, протекающія, почти до самаго устья,

въ тесныхъ скалистыхъ ущельихъ попрытыхъ лесомъ и, по недоступности своихъ береговъ, неудобныя для переправы даже и для пешихъ.

Съ правой стороны Малка принимаетъ Баксанъ, самую значительную ръку въ Кабардъ, вытекающую съ южной покатости г. Эльбруса. Отъ истока и до Баксанскаго укръпленія, ръка эта течетъ то въ тъсномъ скалистомъ ущельт, то въ горной долинт, а пиже укръпленія поворачиваетъ на востокъ, извивается по Кабардинской плоскости, течетъ широкимъ русломъ въ невысокихъ берегахъ и раздъллется на рукава, которыя въ низовът своемъ окружены лъсомъ. Воды Баксана обильны и чрезвычайно быстры, особенно въ полноводье; тогда ръка ворочаетъ большія каменныя глыбы, и переправа черевъ нее невозможна.

Какъ въ Баксанскомъ ущелью, такъ и по выходю своемъ изъ Черныхъ горъ, Баксанъ принимаетъ множество ручьевъ и рючекъ, изъ которыхъ нюкоторыя, какъ, напримюръ, Череко и Чегемо, впадающія съ правой стороны, весьма значительны.

Черека, послѣ Баксана, можно считать главнѣйшею рѣкою въ Кабардѣ. Выходя изъ горъ Балкарскаго общества, Черекъ течетъ между каменистыми берегами, только изрѣдка покрытыми лѣсомъ. Прорвавшись же черезъ Черныя горы, онъ переходитъ въ гористую долину, покрытую густымъ и строевымъ лѣсомъ. Усиливъ здѣсь свои воды притоками справа и слѣва, Черекъ обравуетъ нѣсколько каскадовъ и, пиже устья рѣки Хоа, раздѣляется на рукава, которыми и впадаетъ въ Баксанъ. Значительная быстрота и глубина рѣки причипою того, что переправа черезъ пее весьма опасна.

Другой притокъ Баксана, ръка *Челемъ*, течетъ въ не менъе скалистомъ ущельъ, покрытомъ въковыми соснами. По выходъ изъ Черныхъ горъ, Четемъ течетъ въ увкой долинъ, постепенно расширяющейся и покрытой справа густымъ лъсомъ, а слъва открытой.

Выйдя этою долиною на Кабардинскую плоскость и принявъ восточное направленіе, Чегемъ пробъгаетъ по мъстности укрытой, въ плоскихъ берегахъ, и, раздълившись на нъсколько рукавовъ, впадаетъ въ Баксанъ. Хотя ръка эта не глубока, имъетъ много бродовъ, но переправы во время половодья, отъ быстроты теченія, не только затруднительны, по даже опасны.

Ниже устья Малки съ ея притоками, Терекъ, прилегая въ безводной степи Принаспійской равнины, не принимаеть ни одного притока. Съ правой же стороны впадаеть въ него: пезначительная и пересыхающая въ нѣ-которыхъ мъстахъ ръчка Камбилеевка, и еще менъе замъчательныя ръки Курпъ и Исти-су (горячая вода). Главнымъ притокомъ Терека, съ этой стороны, составляетъ басейнъ ръки Суноки.

Сунжа получаеть свое начало въ Черныхъ горахъ и составляется изъ двухъ источниковъ: Большой и Малой Сунжи. По соединени обоихъ истоковъ въ одинъ, Сунжа течетъ на съверъ, между лъсистыми хребтами, въ 
крутыхъ и каменистыхъ берегахъ. Выйдя на плескость, въ пяти верстахъ

ниже Сунженской станицы, воды Сунжи теряются въ каменистомъ русль и появляются опять ибсколькими потоками лишь за 12 версть ниже, у аула Экажева. Русло этой ръки, между станицею Сунженскою и Экажевымъ ауломъ, наполняется водою только во время таннія сибговъ въ горахъ или послъ сильныхъ дождей, а въ остальное время остается сухимъ. По выходъ изъ горъ до станицы Карабулагской, Сунжа сохраняетъ съверное направленіе, причемъ слева къ ней прилегаетъ Надтеречная равнина, а справа подступаютъ горы почти къ самому ея руслу. Отъ станицы Карабулагской она поворачиваетъ на востокъ и, въ этомъ направленіи, сливаетъ свои воды съ Терекомъ.

Сунжа, большею частію спертая между крутыми берегами, глинистаго и не вездё одинаковаго свойства, имьеть вообще весьма быстрое теченіе. Оттого переправы черезь нее затруднительный и устроены только въ нёкоторыхъ мёстахъ. Берега этой рёки, отъ выхода изъ горъ и до Казакъ-Кичинскаго поста, открыты, а далёе до самаго ен устья, прилегають къ ней справа лёса Большой и Малой Чечни, образующія въ нёкоторыхъ мёстахъ открытыя поляны, въ особенности около крёности Грозной. Командованіе надъ скружающею мёстностью принадлежить лёвому берегу, а правый, какъ низменный, ежегодно затопляется разливами многочисленныхъ притоковъ Сунжи. Вода въ Сунжё прибываеть вдругъ и въ значительномъ количестве; бываеть, что, послё сильныхъ и продолжительныхъ дождей, уровень воды возвышается до 2-хъ саженъ. Это случается преимущественно въ апрёлё и маё, но и тогда вода въ Сунжё здорова и пріятна на вкусъ; находящіяся въ ней землистыя частицы, во время отстоя, быстро осёдаютъ.

Почти каждый годъ Сунжа замерзаеть, но нъкоторыя мъста, по быстротъ теченія, никогда не покрываются льдомъ.

Ръки, составляющія басейнъ Сунжи и орошающія Большую и Малую Чечню, по ихъ отличительнымъ свойствамъ можно раздёлить на двъ категоріи. Къ первой относятся тв, которыя вытекають изъ Сулако-Терскаго водораздельнаго хребта, прорываются черезъ ущелья Черныхъ горъ, быстро стремятся по равнинъ, въ пологихъ и одинаковой высоты берегахъ, и образуютъ, множество мелкихъ острововъ. При устьяхъ своихъ рёки эти, раздёляясь на рукава и постоянно возвышая свое русло, отъ наносимаго съ горъ булыжника, илу и песку, затопляють мало по малу низменныя мъста при своемъ впаденіи въ Сунжу. Вст онт, по причинт песчанаго и твердаго грунта, удобо-проходимы въ бродъ, тъмъ болье, что глубина и ширина ихъ, въ обыкновенное время, незначительны, но, при быстромъ поднятии уровня воды, отъ дождей или таянія сибговъ, переправа черезъ нихъ прекращается не только для півшихъ, но и для конныхъ. Отъ сильнаго напора воды, во время разливовъ русла этихъ ръкъ измъняются весьма часто, а съ ними измъняются и броды, такъ что послъ каждаго разлива необходимо провърять старые и отыскивать новые броды. Къ числу этихъ ръкъ принадлежать: 1) Асса, протекающая то въ скалистыхъ, то въ равниныхъ берегахъ, большею частію покрытыхъ густымъ льсомъ, и принимающая множество притоковъ, изъ которыхъ наиболъе замъчателень ръка форманга, впадающая, съ своими притоками, съ правой стороны. 2) Гехи, съ рукавомъ своимь Шавдономъ. 3) Мармана. 4) Арчунъ, образуемый изъ сліннія Шаро-Аргуна съ Чанты или Шато-Аргуномъ и 6) Хулхулау, притокъ Гудермеса.

Ко второй категоріи рікть, впадающихъ въ Сунту, принадлежать ті изъ нихъ, которыя получають начало въ Черныхъ горахъ и въ ближайшихъ къ нижь отрасляхъ Главнаго хребта. Такія ріки текутъ медленно, однимъ ложемъ, и имъють видь широкихъ канавъ. При впаденіи своемъ, ріки эти не раздробляются на рукава и, при разлитіи, не затопляють такъ сильно правый берегъ ріки Сунжи. Имъя пловатое дно, ріки эти хотя незначительны по глубинъ, но затруднительны для переправы; за то устройство мостовъ черезъ нихъ не представляетъ особыхъ затрудненій. Во время половодья и таянія снітовъ прибыль воды въ рікахъ этого разряда незначительна, оттого онів не прокладываютъ себі новаго русла и текутъ постоянно въ однихъ и тіхъ же берегахъ. Къ этому разряду принадлежатъ ріки: Валерикъ, или Вайрикъ, притокъ Сунжи, всё притоки ріки Фортании и Мартана; Гойта, впадающая въ Сунжу, съ ей притокомъ Енгеликъ; Бассъ съ Джалкой, и наконець Гудермесъ, или Гумсъ, съ его притокомъ Мичикъ.

Верховья всёхъ рёкъ, составляющихъ басейнъ Сунжи, заключены въ тёсныхъ предёлахъ горъ и въ ущельяхъ, покрытыхъ сплошнымъ лёсомъ, образующимъ мёстами небольшія поляны, очищенныя жителями для хлёбонашества.

Восточнъе Терека по Кумыкской плоскости протекаетъ много ръкъ, не достигающихъ своими устьями до берега Каспійскаго моря и теряющихся въ болотистой мъстности. Къ числу ихъ принадлежатъ: Аксай, Ямано-су, Ярыко-су и Акташъ. Всъ онъ получаютъ начало изъ Сулако-Терскаго водораздъльнаго хребта, пролегаютъ по обществамъ Ичкери, Аухъ и Салатау и текутъ преимущественно въ тъсныхъ и скалистыхъ ущельяхъ, покрытыхъ лъсомъ. По выходъ на Кумыкскую плоскость, ръки эти окружены плоскими болотистыми берегами и покрытыми въ нъкоторыхъ мъстахъ ръдкимъ лъсомъ или кустарникомъ.

Обиліе водь и теплый климать дёлаеть полосу земли, по которой протекаеть Терекь, съ многочисленными его притоками, весьма плодородною, за исключеніемъ весьма немногихъ мѣстъ, имъющихъ степной характеръ. Вогатый слой черновема покрываетъ большую часть пространства и, перемѣшанный съ жирною и плодородною глиною, способствуетъ развитію хлъбопашества въ значительныхъ размърахъ. Изъ злаковъ, составляющихъ народное продовольствіе, родятся здѣсь съ большимъ успѣхомъ всѣ виды растеній, свойственныя какъ средней полосѣ Россіи, такъ и южному климату: рожь, вшеница разныхъ сортовъ, ячмень, гречиха, овесъ, просо, ленъ,

кукуруза, конопля, дающая отличную пеньку, замёчательную своею прочностью, и наконецъ рисъ, или сарачинское пшено—все это даетъ обильные урожаи и щедро вознаграждаетъ трудъ земледёльца.

Въ горахъ находятся руды, а на плоскости нефть, минеральные источники и залежи каменнаго угля составляють естественное богатство края. Вся страна покрыта лъсомъ, которымъ преимущественно изобилуетъ Большая и Малая Чечня, и среди котораго попадаются плодовыя деревья, растушія въ дикомъ состояніи. І тсныя яблоки, прививная слива, груша, тутовое дерево и, ръже прочихъ, айва, лучше всего указываютъ, что страна эта пользуется всёми выгодными условіями климата, способствующаго въ разведенію садоводства и огородничества. Кромъ всъхъ видовъ овощей, разводимыхъ въ Россіи. по обильному урожаю и по важности ихъ въ отношеніи продовольствія жителей, заслуживають вниманія арбузы и дыни. По своей незначительной цёнь, онь доступны для жителей всёхь классовь, а для людей рабочихь, въ безводной степи, арбузы замъняють и пищу, и питье. Виноградь разводится здъсь съ большимъ успъхомъ, и въ особенности разсадка его усовершенствована около города Кизияра. Здёсь же, и вообще по Тереку, тамъ гдё земля суха, и песчана, растутъ каперсовые кусты, дающіе довольно хорошіе плоды; разныя породы крушины, желтякъ или желтивникъ, однолътній хлопчатникъ, кунжукъ, марена, растущая въ степи около Терека въ дикомъ состояни, разнаго рода медицинские и фармацевтическия травы: черешковый ревень, вероника, бузина, цикорій, солодковый корень, одуванчикъ и прочія травы, составляють значительный источникъ доходовъ многихъ лицъ, занимающихся ихъ разведеніемъ и промышленностью.

Общирные луга, привольный, подножный кормъ, который можетъ имъть скотъ почти круглый годъ, не составляя хозяину заботы о прокормленіи своихъ стадъ, способствовалъ съ давнихъ поръ развитію здѣсь коннозаводства. Почти каждый кабардинскій князь, каждый уздень и даже многіе изъ простолюдиновъ имѣютъ табуны или небольшіе заводы лошадей, подъ собственнымъ тавромъ.

Горскія лошади легки на ходу, способны ко всякаго рода лишеніямъ, выносливы, привычны къ продолжительнымъ трудамъ и кртоки на ноги.

Обширное скотоводство также составляеть исключительное богатство жителей. Волы служать главными перевозочными средствоми, а бараны здёшніе составляють, можно сказать, исключительную пищу каки горскихи народови, таки и крестьяни, причеми особое свойство трави дёлаети мясо ихи очень вкусными и нёжными.

Все сказанное о богатствъ природы относится, конечно, болъе всего къ равнинной мъстности и къ послъднимъ уступамъ Черныхъ горъ, гдъ климатическія условія способствують произрастенію всякаго рода растеній.

Касаясь климата всего пространства, орошаемаго басейнами Кубани и Терека, мы должны сказать, что, за неимъніемъ достаточнаго числа метеороло-

гическихъ наблюденій, нельзя сообщить ничего точнаго и приходится сказать нъсколько общихъ словъ.

Самыя возвышенныя мёста, принадлежащія къ уміренной полосів, лежать въ горныхъ котловинахъ, между хребтомъ Черныхъ горъ и отрогами Водораздільнаго хребта. Здёсь літомъ жары достигаютъ до 25°, по Реомюру, а зимою, въ декабрів и январів, холода простираются до 20 и 30°. Жаркіе дни стоять впрочемъ недолго; ихъ охлаждають вітры и дожди, а весною, по утрамъ, бывають частые морозы. На востокъ, ближе къ Каспійскому морю, жара усиливается, и во многихъ містахъ зной становится нестерпинымъ. На Кабардинской илоскости, въ Чечнів и другихъ містахъ, сосібднихъ къ Чернымъ горамъ, жаркіе дни освіжаются порывистыми горными вітрами. Переходъ отъ деннаго жара къ холодной ночи бываетъ чрезвычайно різокъ, и случается, что, послі 30 градусовъ тепла, ночью термометръ падаетъ до нуля. Столь різкій переходъ имість сильное вліяніе на здоровье жителей. Сосібдство Черныхъ горъ, покрытыхъ снітомъ, ділаеть на Кабардинской и Чеченской плоскости зимы боліве суровыми.

Воздухъ, говоря вообще, благопріятенъ и здоровъ навъ для туземцевъ, такъ и для временныхъ, случайныхъ жителей. Въ мъстахъ болотистыхъ, покрытыхъ камышами, гдъ зарождается гніеніе, и близъ ръчекъ съ топкими берегами климатъ одинаково вреденъ для всъхъ жителей. Къ числу такихъ мъстъ надо отнести объ дельты, образуемыя какъ Кубанью, такъ и Терекомъ.

Возвышенныя міста, гді не бываеть сильных жаровь, гді воздухь освіжаєтся частыми вітрами, и міста, изобилующія ліссами, считаются самыми здоровыми и не иміющими никакихь эпидемических болізней. Къ такимъ містамъ принадлежать всі горныя котловины, большая часть Кабардинской илоскости, равнины Большой и Малой Чечни и все пространство, прилегающее къ уступамъ Черныхъ горъ.

Мъста низменныя, какъ, напримъръ, пространство, прилегающее къ Тереку, отъ Кязляра до его устья, равнина между Терекомъ и Сунжею, часть Кумыкской плоскости, прилегающая къ морю, Закубанскаго пространства, прилегающаю къ плавнямъ, и проч. считаются мъстами наименъе здоровыми.

По мітрі углубленія въ горы и поднятія на ихъ покатости, климать дівлается боліте и боліте здоровымъ, но только до извістнаго преділа, за которымъ онъ переходить сначала изъ умітреннаго въ холодный, а потомъ въ суровый, соотвітствующій страніт, лежащей за Арктическимъ полярнымъ кругомъ, ближе къ полюсу. Переходъ этотъ не різокъ, постепененъ. Такъ, покатости Черныхъ горъ, находящихся на значительной высотіт надъ уровнемъ моря, пользуются боліте холоднымъ климатомъ, и покрыты преимущественно густыми хвойными лізсами. Тамъ сніть лежитъ уже шесть мітсяцевъ, а въ остальную половину года быстро смітняєтся весна, літо и осень, но травы достигаютъ еще полнаго своего роста и служатъ обильною пищею для скота.

Подымаясь еще выше, климать дълается еще суровте, такъ что человъкъ

эдёсь не строить уже себё жилищь, а старается спуститься въглубокія долины этихъ горъ.

На многихъ вершинахъ Черныхъ горъ и на нъкоторыхъ второстепенныхъ боковыхъ хребтахъ, отходящихъ отъ снъжнаго кряжа, климатъ дълается положительно холоднымъ. Тамъ въ теченіе года спъгъ лежитъ десять мъсяцевъ, и оттого
природа является крайне бъдною; кое-гдъ видънъ только чахлый кустарникъ,
мохъ и другія, полярныя растенія. Въ продолженіе двухъ-мъсячнаго лъта
вершины покрываются травою, не достигающею полнаго своего развитія;
каждую ночь бываютъ морозы и земля покрывается инеемъ. Полоса эта, какъ
не представляющая инкакихъ средствъ къ жизни человъка, принадлежитъ къ
числу пространствъ необитаемыхъ.

По мъръ поднятія на высоты Кавказскаго хребта, покрытыя въчнымъ снъгомъ, органическая жизнь совершенно исчезаетъ и глазу представляются только снъгъ, да скалы, лишенныя всякой растительности.

Такой видь имбють горы, если следовать на юго-востокь по Главному хребту, начиная отъ г. Барбало и до горы Баба-дага. На этомъ пространствъ Кавказскія горы достигають наибольшей высоты, такъ что вершины ихъ постоянно выше снъговой линіи, начинающейся здъсь съ 11 т. футъ, а средняя высота самаго хребта свыше 8 т. футь. Не смотря однако же на то, снътъ въ течение цълаго года сохраняется только въ котловинахъ и виацинахъ и ръдко на вершинахъ, такъ какъ послъднія, по причинъ своей остроконечности и скалистости реберъ, не удерживаютъ на себъ снъга. Большая часть хребта освобождается отъ него въ срединъ іюня, а въ началъ сентября верхнія части горъ, почти по всему протяженію, снова покрываются снігомь, и въ то время, когда у подошвы горъ цвътетъ роскошнъйшая зелень юга, на перевалахъ свиръпствуютъ мятели и вьюги, а по ночамъ морозы достигаютъ тамъ иногда до десяти и болъе градусовъ. Таяніе сиъга въ горахъ этого пространства даетъ начало многимъ источникамъ, орошающимъ край, извъстный подъ именемъ Дагестана или страны, но преимуществу гористой (отъ слова даго-гора).

Дагестанъ, загроможденный большею частію горными пространствами, не имъетъ значительнаго числа большихъ ръкъ, а орошается множествомъ горныхъ ручевъ. Горныя ръчки Дагестана, часто срываясь съ высоты огромной горы, образуютъ великольпые водопады, шумъ которыхъ слышенъ издалека. Падая почти съ отвъсной скалы, прорывая себъ дорогу въ дремучемъ лъсу, опрокидывая на своемъ пути деревья и прыгая съ камня на камень, горный потокъ вновь падаетъ съ голаго утеса на новый уступъ и дробится на мельчайшія брызги. Безпрестанно извиваясь и проходя то подъ одной горой, то подъ другой, горная ръчка часто заставляетъ путника нъсколько разъ переправиться черезъ нее съ одного берега на другой, и не всегда съ безопасностію: лошади спотыкаются, то оступаясь въ ямы, то натыкаясь на камни, запруждающіе все русло ръки.

Соединяясь вмёстё, по нёскольку, горные ручьи составляють тё пемногія рёки, которыми и орошается весь Дагестань. Рёки Дагестана получають свое начало преимущественно изъ сёверпаго склона Главнаго хребта, имёють сёверо-восточное направленіе и текуть въ глубокихъ котловинахъ, какъ судто въ трещинахъ, окруженныхъ со всёхъ сторонъ малодоступными горами. Всё они извъстны подъ общимъ именемъ Койсу. Такихъ Койсу четыре: Андійское, Аварское, Казикумухское и Кара-Кэйсу. Всё они сливаются въ одинъ потокъ, который, получивъ названіе Сулака, упоситъ воды ихъ въ Каспійское море. Другимъ собирательнымъ рукавомъ для рёкъ Дагестана служитъ Самуръ, получающій начало изъ восточныхъ скатовъ горы Гудура.

Сулакъ и Самуръ, съ ихъ притоками, можно сказать, единственныя ръки, орошающія весь Дагестанъ; только незначительная полоса земли, прилегающая къ морю и заключающаяся между устьями этихъ двухъ ръкъ, орошается ръчками, берущими начало на восточныхъ склонахъ Койсубулинскаго хребта и вливающихъ свои воды непосредственно въ Каспійское море.

Басейнъ Сулава значительно обширнъе басейна Самура и, занимая около двухъ третей поверхности всего Дагестана, онъ омываетъ самую суровую часть его, извъстную подъ именемъ Нагорнаго. Страна эта отдъляется отъ прочихъ частей Кавказа высокими и малодоступными горами, черезъ которыя едва есть нъсколько возможныхъ для сообщенія переваловъ.

Сулакъ составляется собственно изъ двухъ ръкъ: Андійскаго и Аварскаго-Койсу. Андійское-Койсу получаетъ начало въ Главномъ хребтъ нъсколькими исто-ками, которые, собравшись на днѣ котловинъ Тушинской и Дидойской, текутъ въ Ункратль и, слившись у селенія Сотль, получаютъ названіе Андійскаго-Койсу. Ункратль и, слившись у селенія Сотль, получаютъ названіе Андійскаго-Койсу. Ункратль и, слившись у селенія Сотль, получають названіе Андійскаго-Койсу. Ункратль и котокъ, который, получивъ начало у г. Барбало, слѣдуетъ по Тушинской котловинь, называется Дагестванской, или Перикательской Алазанью, а истокъ Дидойской котловины, получающій начало у г. Кодора, извъстенъ и истокъ Дидойской котловины, получающій начало у г. Кодора, извъстенъ подъ грузинскимъ именемъ Ори-цхали—двѣ воды.—Андійское-Койсу, до соединенія съ Аварскимъ, за исключеніемъ пѣсколькихъ горныхъ потоковъ, не принимаетъ въ себя ни одной рѣки, заслуживающей вниманія. Приближаясь къ Аваріи, рѣка эта течетъ въ утесистыхъ и мало доступныхъ берегахъ, такъ что переправа въ бродъ возможна только въ самыхъ верхнихъ ен частяхъ, да и то въ немногихъ мѣстахъ; въ среднихъ же и нижнихъ частяхъ переправа возможна не иначе, какъ по мостамъ; длина теченія Андійскаго—Койсу не превышаетъ 150 верстъ.

Аварское-Койсу получаеть свое начало у подножія горь Акимала и Сари-дага и тоже нісколькими источниками, изъ которыхь наиболіве замівчателень Джурмуто-чай. Протекая на высотів около 8 т. ф. надъ уровнемь моря, паралельно Главному хребту до Анцухскаго общества, Аварскоенемь моря, паралельно Главному хребту до Анцухскаго общества, Аварскоенемь моря, паралельно Главнымь и боковымь хребтомь на двів койсу разділяєть містность между Главнымь и боковымь хребтомь на двів части, різко отличающіяся одна отъ другой: правая сторона заселена и удобна для обработки полей; лівая камениста, безплодна и покрыта довольно гу-

стымы лысомы. На этомы пространствы Аварское-Койсу принимаеть съ лывой стороны р. Вежиту-эхоль-орг, омывающую лысистое Капучинское общество, и, по соединения съ нысколькими рыками, тернющую свое название. «Вы Дагестаны вообще, пишеть г. Вороновы, рычкамы и рыкамы не присвоено какихы-либо собственныхы, единичныхы названий: всякая рычка есть вода (оры, тлары, герхы, вацы, озень, чай, нехи и т. д.) и кы этому слову прибавляется имя селения или же общества, черезы которое она течеть». Оты того и рыка Бежита не имыеть, по всему течению, одного опредыденнаго названия.

Прорезавъ, близъ селенія Ратлуха; проходъ въ снеговомъ хребте и встретивъ на пути своемъ скалы хребта Талакори, Аварское-Койсу поворачиваетъ на востокъ и, принявъ, у Койсубулинскаго селенія Могоха, ръку Казикумухское-Койсу, она орошаеть Койсубулинское общество. Здъсь, протекая въ полномъ смыслё между отвёсными скалами, возвышающимися на нёсколько тысячь футь по объимь ея сторонамь, и принимая болье и болье свверное направленіе, Аварское-Койсу соединяется съ Андійскимъ-Койсу, нъсколько ниже развалинъ селенія Ашильты и верстахъ въ десяти ниже разрушеннаго замка Ахульго. Въ среднемъ и нижнемъ своемъ теченіи Аварское-Койсу окружено скалистыми берегами, не представляющими удобствъ для жизни и оттого мало населенными. Переправы въ бродъ черезъ эту реку затруднительны и возможны только черезъ постоянные мосты, которыхъ устроено нёсколько. Будучи самой главной ръкой во всемъ Дагестанъ, Аварское-Койсу течетъ весьма быстро, имъетъ сильный напоръ воды, въ особенности въ весениее время, и принимаетъ въ себя множество притоковъ. Посабдніе, по своей мелководности, не заслуживають подробнаго описанія, за исключеніемь значительной раки Казикумухскаго-Койсу, впадающаго съ правой стороны.

Казикумужское-Койсу береть начало съ горы Дюльты-дага, въ бывшемъ Казикумужскомъ ханствъ, отъ котораго и получило свое названіе. Ръка эта хотя и довольно быстра, но проходима въ бродь тамъ, гдъ дозволяють берега, которые, въ верхнихъ частяхъ, довольно отлоги и совершенно безавсны, но-удобны для воздълыванія и покрыты обильными пастбищами. За Кумухомъ горы сближаются къ обоимъ берегамъ, отчего послъдніе дълаются болье каменистыми и безплодными. Подъ Цухадаромъ Койсу пробиваєть себъ узкій трехъ-саженный проходъ, длина котораго не превышаетъ 50 саженъ, течеть подъ нависшими скалами, а между селеніями Ташъ-кепуромъ и ходжалъ-махи изчезаетъ совершенно и проходитъ нъсколько саженъ подъ вемлею. Въ этомъ мъстъ природа перебросила съ одного берега ръки на другой естественный мостъ. Оба берега ръки здъсь соединяются вмъстъ, такъ что верхняя ихъ сторона составляетъ настелку моста отъ двухъ до трехъ футъ толщиною, а нижняя образуетъ арку, подъ которою и протекаетъ скрытая отъ взоровъ ръка.

Отсюда Казикумухское-Койсу поворачиваеть на западь, доходить до Гергебильскихъ террасъ, и, принявъ съ лъвой стороны бурную и непроходимую въ бродъ ръку *Кара-Койсу*, вытекающую изъ общества Тлейсеруха, самъ

Hа

y-

Казикумухское-Койсу стремительно спускается въ Кикунинское ущелье и у селенія Могоха, Койсубулинскаго общества, впадаетъ въ Аварское-Койсу. Ниже Кумуха, для переправы черезъ Койсу устроено ийсколько мостовъ, такъ какъ отсюда ръка становится трудно проходимою въ бродъ. Изъ ръкъ, впадающихъ въ Казикумухское-Койсу, съ правой стороны, обращаютъ на себя вниманіе Кюлюли-чай и Акушинка.

Соединеніе ръкъ Андійскаго и Аварскаго—Койсу даетъ начало Сулаку, который, оторвавъ въ этомъ мъстъ Койсубулинскій хребетъ отъ Салатау (часть Сулако-Терскаго водораздъльнаго хребта), «прокладываетъ себъ глубокую впадину, одинъ видъ которой въ состояніи привести въ трепетъ» и шприна которой въ нъкоторыхъ мъстахъ не превышаетъ трехъ саженъ. Неподалеку отъ селенія Чиръ-Юрта, Сулакъ, съ шумомъ вырываясь на плоскость, расширяется и начинаетъ образовывать островки. На разстояніи почти 30 версть онъ стремится къ съверу до Казіюртовскаго укръпленія, а потомъ, описавъ отлогую дугу и повернувъ на востокъ, Сулакъ теряетъ совершенно характеръ горной ръки; теченіе его плавно, ширина и глубина сго дълаются значительными, берега назменными и ръка въ весеннее время разливается мъстами отъ 100 до 200 саженъ, и тогда бродовъ на ней не существуетъ. При устьъ своемъ Сулакъ дълается болотистымъ и покрытъ камышемъ.

За четырьмя Койсу и Сулакомъ, главное мъсто между ръками Дагестана принадлежитъ Самуру, составленному изъ двухъ истоковъ: собственно Самура, получающаго начало въ горахъ Гудуръ-дагъ и Акималъ, на высотъ около 9 т. футъ, и Кара-Самура. Протекая около 290 верстъ, Самуръ, до около 9 т. футъ, и Кара-Самура. Протекая около 290 верстъ, Самуръ, до выхода его изъ горъ, близъ укръпленія Хазровъ, стъсненъ горами и во мновыхода его изъ горъ, близъ укръпленія Хазровъ, стъсненъ горами и во мновыхода его изъ горъ, близъ укръпленія стромныя отвъсныя скалы. За Хазрами ложе Самура расширяется, ръка начинаетъ образовывать острова и внадаетъ въ море четырьми рукавами, изъ которыхъ главиъйшій, у Яломы, достигаетъ до 490 саженъ.

Пройдя черезъ верхнія части Элисуйскаго владінія, Самурскій округъ и часть Кюринскаго владінія, Самурь составляеть потомъ границу Кубинскаго убяда до самаго впаденія своего въ Каспійское море. Ріка эта въ своихъ верховьяхъ, почти везді проходима въ бродъ, и берега ея удобны для устройства переправъ, но въ среднихъ и нижнихъ частяхъ, значительная быстрота, совершенно плоскіе берега и оттого способность отъ быстрой прибыли воды разливаться на больщое разстояніе, лишаютъ возможности устроить прочные мосты. Сообщеніе между обоими берегами можетъ быть производимо не иначе, какъ въ бродъ, хотя, по быстроті теченія, такая переправа пногда бываетъ крайне затруднительною. Въ літнее время, отъ дождей и таянія спіта, вода до того возвышается, что Самуръ дізлается проходимымъ только въ опреділенныхъ и изв'єстныхъ містахъ, да и то съ большою опасностію. Въ недалекомъ прошломъ, въ теченіе мая, іюня и іюля місяцевъ, почта переправлялась черезъ Самуръ не иначе, какъ въ арбахъ (двуколесныя туземныя по-

возки), вапряженных непремённо буйволами, такъ какъ только эти животныя въ состояніи устоять противъ сильнаго напора воды.

Кромъ Кара-Самура (Ихрекъ-чая) изъ притоковъ, внадающихъ въ Самуръ съ лъвой стороны, можно упомянуть только объ одномъ притокъ, ръчкъ Шиназъ-чай, протекающей по широкому ущелью того же имени, а съ правой стороны въ Самуръ внадаетъ Ахты-чай, по ущелью котораго проложена военно-ахтинская дорога, и которая, перевалившись черезъ Салаватъ-дагъ, выходитъ въ Джаро-бълаканскій округъ Шинскимъ ущельемъ.

Ръки Самуръ и Аварское-Койсу раздъляютъ Дагестапъ на три части. Пространство, заключающееся между Апшеронскимъ мысомъ и ръкою Самуромъ, называется Южнымъ Дагестаномъ; между Самуромъ, Аварскимъ Койсу и южною границею владъній шамхала Тарковскаго— Среднимъ Дагестана, называется Съвернымъ Дагестаномъ.

Берегъ Каспійскаго моря между устьями ръкъ Самура и Сулака, какъ мы сказали, орошается множествомъ ручьевъ и ръчекъ, вытекающихъ съ горъ Дагестана и вливающихъ свои воды, непосредственно въ море. Изъ нихъ наиболъе замъчательны: Чирахъ-чай, съ притокомъ Курахъ-чай. Протекая до селенія Касимъ-кента въ горахъ, Чирахъ-чай служитъ гравицею южной Табасарани и Кюрипскаго ханства. Принявши потомъ названіе Гюлларъ-чая, ръка эта впадаетъ въ море. Кромъ того, на означенномъ пространствъ протекаютъ: Рубасъ-чай, главная ръка вольной Табасарани, отдълнощая ее отъ Казикумухскаго ханства; Бугинъ-чай, отдъляющій верхній Кайтагъ отъ нижняго, и Шура-озень, которая, минуя селеніе Кумтеръ-кале, впадаетъ въ море не вдалекъ отъ Озенскаго поста.

Озеръ въ Дагестанъ немного, а если и есть, то всъ они встръчаются въ прибрежной части, и, будучи солеными, по незначительности своей, не заслуживаютъ вниманія. Въ горахъ извъстны только Технуцальское озеро, въ обществъ того же имени близъ седенія Конхидатль, и озеро Хупро, въ Дидойскомъ обществъ. При устьяхъ ръкъ, на берегу моря, встръчаются въ нъ которыхъ мъстахъ болота, но и тъ незначительны, за исключеніемъ находящагося между ръкою Кара-су и низовьемъ Сулака, поверхность котораго простирается до 500 квадратныхъ верстъ (1).

Ъ

ae

е, гъ да

Ě-

a-

H-

0-

Дагестанъ страна безлёсная; лёсь составляеть тамъ большую рёдкость и весьма бережется жителями. Скаты горъ хотя и покрыты во многихъ мёстахъ вёковыми соснами, но онё растуть или на значительной высотё.

<sup>(1)</sup> Краткій взглядь на свверный и средній Дагестань Невъровскаго С.-Пет. 1847 г. Военно-статистическое обозрвніе Ставропольской губ. Забудскаго С.-Петерб. 1851 г. Обзоръ послід. событій на Кавказь "Воен. Сбор." 1859 г. № 10. Чечня и чеченцы А. П. Берже Тифлись 1859 г. Перечень событій вы Дагестань. Окольничій "Воен. Сбор." 1859 г. № 2 Очеркь пространства между Кубанью и Білой Венюкова. Нісколько данныхъ для списаной свверо-западнаго Кавказа; его же. Записки Импер. Географ. Общест. 1863 г. кн. П.

или въ такихъ трущобахъ, доступъ къ которымъ столь затруднитеменъ, что едва-ли когда-нибудь сдълается возможнымъ его добываніе. Лъсомъ премиущественно изобилуетъ Кубинскій уъздъ, Табасарань и Кюринское ханитель. Небольшими участками онъ встръчается въ съверо-прибрежной части Дагестана, около Чиръ-Юрта, Губдени, Дешлагара и другихъ мъстъ. Съверо-восточные отроги Койсубулинскаго хребта почти сплошь покрыты лъсомъ.

Въ такой странъ, какъ Дагестанъ, гдъ кряжи горъ, то сталкиваясь и переплетаясь между собою, то расходясь другъ отъ друга, образують безчисленныя котловины, долины, ущелья и возвышенныя плоскости, не можетъ быть опредъленнаго климата. Дикіе и скалистые хребты горъ, то заширая выходъ холодному воздуху, то защищая отъ него инзменныя мъстанирая выходъ холодному воздуху, то защищая отъ него инзменныя мъстаниран выставляя ихъ дъйствію полуденнаго солнца, производятъ чрезвычайное разнообразіе въ климатъ, а слъдовательно и большія видопзиъненія въ растительности.

Ни одна страна въ мірѣ, можно сказать, не представляетъ, на столь тъсномъ пространствъ, такого климатическаго разнообразія, такихъ противо-положностей въ температуръ, какъ Дагестанъ, съ его горами, долинами, ущельями, возвышенностями и плоскостями.

Климатъ горъ, простирающихся въ ширину отъ 50 до 100 версть, не можетъ быть илиматомъ, одинаковымъ съ илиматомъ тъхъ странъ, которыя горы защищаютъ отъ съвера и выставляютъ лучамъ южнаго солнца. Горный илиматъ точно такъ же отличенъ и отъ илимата равнинъ и степей, лежащихъ на съверъ отъ горнаго иряжа и открытыхъ холодпому вътру.

Въ горахъ каждое мъсто имъетъ свой собственный и особенный климатъ, не соотвътствующій ни географическому градусу широты, ни абсолютной высотъ мъста, ни сосъдству моря, ни спътовыхъ вершинъ и лъсовъ. Тутъ все зависить отъ обстановки мъста горами, расположенія ущелій и покатостей направляющихъ вттры: теплые или морозные, постоянные, случайные или періодическіе. Здёсь встрёчаются долины съ жаркимъ климатомъ и очень холоднымъ. Въ долинахъ низменныхъ, защищенныхъ отъ вътра со сивговаго хребта горъ, климатъ бываетъ жаркій. Тутъ растетъ дикій виноградъ, хлопчатникъ, шелковица, рисъ и марена. Но часто стоптъ только перевалиться на противоположную сторону хребта горъ, и долина, расположенная по ту сторону его, прямо противъ ущелья, изъ котораго дуетъ холодный вътеръ, отличается своею климатическою суровостью и тамъ хлъбъ вымерзаетъ на кориъ. Паденіе сиъта среди лъта въ горахъ не ръдкость, точно такъ же какъ не ръдкость въ глубокую осень гроза, страшная оглушающими перекатами грома въ горахъ и паденіемъ каменныхъ обваловъ сорванныхъ съ высокихъ вершинъ сотрясениеть воздуха (1).

<sup>(</sup>¹) Дорога отъ Тиолиса до Владинавназа. Кавназъ 1847 г. № 33. Покоревіе Кавназа "Русскій Васт."—1860 г. № 11.

Низменныя долины, защищаемыя отъ ближайшихъ снёговыхъ горъ гигантскими утесами, пользуются теплымъ климатомъ; въ пяти верстахъ, на высокой плоскости, климатъ нашихъ северныхъ губерній, а нёсколько выше зимняя стужа, мятель и глубокіе снёга.

Въ Дагестанъ можно найти образчики всевозможныхъ климатовъ, и притомъ на самомъ короткомъ разстании. Такъ, напримъръ, на томъ мьстъ, гдъ было наше Низовое укръпленіе, въ продолженіе всего лъта свиръпствовали желяныя лихорадки, а три версты къ востоку, на мъстъ Петровскаго укръпленія, климатъ весьма здоровый и отправляемые туда больные поправлялись весьма скоро.

На вершинахъ горъ и въ прилегающихъ къ нимъ котловинахъ, климатъ, по своей суровости, напоминаетъ далекій съверъ, а въ мъстахъ низменныхъ и ущельяхъ, спираемый и накаленный солнечными лучами, воздухъ дълается удушливымъ. Весна въ горахъ начинается въ апрълъ или маъ, но на плоскости, ближе къ морю, въ февралъ уже разцвътаютъ деревья, хотя мартъ и вдъсь бываетъ, по большей части, холоденъ и дождливъ.

Снътъ въ горахъ выпадаетъ въ половина октября, и случается, что онъ сходитъ нъсколько разъ, а иногда лежитъ до начала весны. Зимы въ горахъ бываютъ суровы и напоминаютъ русскіе морозы. Вообще же, въ отноменіи гигіеническомъ, климатъ Дагестана чрезвычайно здоровъ и нездоровыя мъста встръчаются весьма ръдко, преимущественно въ низменностяхъ окруженныхъ болотами и въ нъкоторыхъ ущельяхъ, гдъ воздухъ не имъстъ свободнаго движенія. Господствующими болъзнями такихъ мъстъ можно считать лихорадку и цыпгу.

Съверо-прибрежная часть Дагестана пользуется весьма перемънчивымъ климатомъ; тамъ лъто бываетъ дождливое, и иногда обяльное холодными туманами. Южнай же прибрежная часть Дагестана имъетъ много сходства съ климатомъ Закавказъя, орографическое, гидрографическое и климатическое описаніе котораго и составитъ предметъ слъдующей главы.

ñ

1-

со ико

(0-

бъ

гь,

10-

co-

828

## III.

Орографическій очеркъ южнаго склона Главнаго хребта.—Орографическій и гидрографическій очеркъ Закавказья.—Харавтеръ містностя, ея производительность и климатическія особенности.—Нісколько словь о племенахъ, населяющихъ Кавказскій перешеенъ, и містахъ ихъ поселенія.

Закавказье, или пространство лежащее по южную сторону Водораздёльнаго хребта, до государственной границы нашей съ Персіею и Турпією, за

нято южнымъ склономъ Кавказскаго и другими хребтами горъ непосредственно съ нимъ связанными.

Южный склонъ Главнаго Водораздёльнаго хребта, запимая около 1,150 квадратныхъ миль, следовательно немного менёе одной трети всего Закавказскаго перешейка, достигаетъ наибольшаго орографическаго развития въсредней своей части, и наименьшаго по обоимъ концамъ ближайшимъ къморямъ Черному и Каснійскому.

Начинаясь отъ береговъ Чернаго моря, южный склонъ представляетъ малую ширину, но большую крутизну, и состоитъ изъ контрфорсовъ, примымающихъ къ главному гребню преимущественно подъ прямыми углами и образующихъ точно такую же нередовую цѣнь, какая пролегаетъ и на сѣверномъ склонъ Водораздѣльнаго хребта. Цѣпь эта прорывается иотоками, получающими начало въ Главномъ хребтъ и протекающими въ тѣсныхъ ущельяхъ, въ глубокихъ и крутыхъ долинахъ, а вслѣдствіе того подверженныхъ чрезвычайно быстрой прибыли воды, дѣлающей ихъ, въ такое время, трудно проходимыми въ бродъ. «При устьяхъ рѣчекъ долины расшириются и образуютъ небольшія площадки, отдѣленныя одна, отъ другой контрфорсами, которые понижаются крутыми скатами и доходятъ до самаго моря». Подвигаясь на востокъ, на пространствъ между 59° и 63° меридіана, южный склонъ имѣстъ значительную ширину, но далѣе, постепенно съуживаясь, спускается наконецъ на югъ невысокими, но длинными Бакипскими кряжами.

Въ западной сторонъ Главнаго хребта, у горы *Паси-мта*, начинается *Сеанетскій* кряжь, съ его контрфорсами и вершиною Дадіашъ, и идетъ въ западномъ направленіи.

Нъкоторыя изъ его вершинъ покрыты въчными снъгами. Между Главнымъ и Сванетскимъ хребтами находится продольная, богатая ледниками, долина ръки Ингура, протекающаго въ глубокомъ ущельъ. Долина эта носитъ пазваніе верхней Сванетии и циъетъ въ длину до 120, а въ ширину до 40 верстъ.

Отроги Сванетскаго хребта, пересвкаясь въ разныхъ направленіяхъ, образуютъ: Кодорскую долину, по которой протекаетъ ръка Кодоръ; тъсное и глубокое ущелье, по которому протекаетъ ръка Цхенисъ-Цхали, и, наконецъ, ущелья, пролегающія между ръками Ингуромъ и Хопи, Хопи и Техуромъ, Цхенисъ-Цхали и Ріономъ.

На границѣ Рачинскаго уѣзда съ Шаропанскимъ (въ Имеретіи) пролегаетъ Рачинскій кряжс, образующій южную окраину продольной долины Ріона и составляющій послѣдній изъ отроговъ, примыкающихъ, у горы Зикари, къ Главному хребту подъ острымъ угломъ. Рѣка Ріонъ отдѣляетъ его отъ горы Хвомли. Самое наибольшее возвышеніе Рачинскаго хребта не превышаетъ 9,389 футъ; склоны его наполняютъ все пространство между Ріономъ и Квирилою.

На всемъ протяжения отъ горы Барбало до Баба-дага главный гребень

обращаеть къ югу весьма крутые контрфорсы, которые, простираясь въ длину отъ 15 до 25 версть, обозначають долины ръкъ Алазани и Агрычан. Восточнъе Баба-дага южный склонь состоить изъ длинныхъ контрфорсовъ Главнаго хребта, которые сначала представляють довольно значительную высоту и крутизну, а потомъ, къ югу отъ г. Шемахи, пролегаютъ, въ видъ невысокихъ водораздъльныхъ кряжей, между ръками нижнею Курою, Пиръсанатомъ, Дмеранъ-кечмасомъ и Сумпаитъ-чаемъ; кряжи эти извъстны подъ именемъ Бакинскихъ или Шемахинскихъ горъ.

Почти на половинъ длины Главнаго Кавказскаго хребта, къ южному его склону примыкаютъ *Грузино-Имеретинскія* горы, которыя, слъдуя въ югозападномъ направленія, соединяются съ горами *Малаго* или *Ниженяго* Кавказа и служать раздъломъ водъ для Чернаго и Каспійскаго морей.

Подъ именемъ Малаго, или Нижняго Кавказа, извъстна гористая страна Закавказья, начинающаяся отъ турецкой границы и пролегающая до Нижне-Курской равнины.

Страна эта ограничена съ юга долиною Аракса, а съ съвера долинами ръвъ Ріона и Куры, которыя отделяють ее отъ собственно Кавказскихъ горъ.

Мадый Кавказъ состоитъ изъ плоскогорій и горныхъ хребтовъ, изъ которыхъ нёкоторые поднимаются выше лёсной полосы; а большинство составляютъ неизмёримые луга, весьма пригодные для пастьбы огромныхъ стадъ кочующихъ народовъ. Плоскогорья Малаго Кавказа орошаются множествомъ источнивовъ, извёстныхъ подъ именемъ Карасу, или Черныхъ водъ.

Самую съверную часть гористой страны Малаго Кавказа составляеть цъпь горъ, простирающихся отъ Чернаго моря до Тифинса. Лъсистое Боржомское ущелье, начинающееся у мъстечка Ацхуры и кончающееся у развалинъ древняго Боржомскаго укръпленія, раздъляеть эту цъпь на двъ части: западную, извъстную подъ именемъ Ахалиихо-Имеретинских горъ, не поднимающихся выше 9,343 футъ, и восточную, подъ именемъ Тріалетских горъ, наибольшее возвышеніе которыхъ не превышаеть 9,351 фута.

Ахалцихо-Имеретинскій хребеть, примыкая своею восточною оконечностію къ Грузино-Имеретинскому, образуеть Сурамскій переваль (3,027 футь), по которому продегаеть военно-имеретинская дорога. Западная оконечность Ахалцыхо-Имеретинскаго хребта составляеть естественную границу Озургетскаго убла Кутансской губерніи съ Турпією. Хребеть этоть имбеть въ верхней своей части крупные и открытые склоны, а по мъръ пониженія его склоны становятся отложе и покрываются льсами, которые, на съверной сторонъ хребта, достигають необыкновеннаго развитія. Перевалы черезь этоть хребеть весьма затруднительны даже и въ льтнее время.

Оть впаденія въ Куру річки *Посхові-чая*, въ семи верстахъ въ востоку отъ Ахалцыха и до Тифлиса, на протяженіи 130 версть, тянутся *Тріалетскія горы*. Сіверный склонь этихъ горь, подошва котораго обозначается теченіемъ Куры, представляєть значительную крутизну и на всемъ своемъ

протяжени покрыть лъсомъ; южный склонь имъеть наибольшую ширину и гораздо отложе съвернаго. Тріалетскін горы соединяются съ Сомжетскими (Акзыбюнскими), Безобдальскими, Эсаульскими и Мадатапинскими, разграничивающими утяды Ахалцыхскій и Александропольскій. Притокомъ Арпачая, ръчкою Казанчи, горы эти отдъляются отъ пограничныхъ съ Турцією Чалдырскихъ горъ.

Сомхетскія горы наполняють собою пространство, ограничиваемое ръками Орозманомъ, Машаверою, Храмомъ, Борчалою, Каменкою и Джилгою. Плоскость, служащая основаніемъ для Сомхетскихъ горъ, представляеть значительный наклонъ къ съверо-вападу, и оттого съверные контрфорсы этой

цъпи гораздо длиннъе южныхъ.

Безобдальскій хребеть тянется на востокь оть Сомхетскихь и имбеть одинаковые крутые склоны, причемъ стверный покрыть льсомъ, а южный обнажень.
Черезъ Безобдаль проходить единственная колесная дорога, изъ мъстечка Караклиса въ Джелаль-Оглы, подымающаяся до высоты 6,680 футь, а самая высшая его точка, гора Аглаганъ, возвышается падъ уровнемъ моря
на 9,833 фута. Между Сомхетскими и Безобдальскими горами пролегаетъ
совершенно ровная плоская возвышенность, извъстная подъ именемъ Лорійской степи.

Къ югу отъ Безобдальскаго хребта, и въ разстояни отъ него около семи верстъ, пролегаетъ Эсаульский хребетъ съ горою Булатанеця, подимающейся до 8,408 футъ абсолютной высоты. Короткій контрфорсъ, идущій отъ горы Бугатанецъ, соединяется съ западною частію длиннаго (около 220 верстъ), и высокаго водораздъльнаго кряжа, образующаго съ нимъ Ахъ-Булагский перевалъ, черезъ который пролегаетъ почтовая дорога изъ Алексапдроноля въ Тифлисъ. Средняя абсолютная высота этого хребта достигаетъ до 9,600 футовъ. Та часть этого хребта, которая идетъ на западъ, изъбстна подъ именемъ Памбскихъ или Памбакскихъ (Бамбакскихъ) горъ, а вся остальная часть, составляющая грапицу между Эриванскою и Елисаветопольскою губерніями, извъстна подъ именемъ Армяно-Ганженскихъ горъ.

Памбакскій горы им'йють с'йверный склонь крутой, причемь западная его половина открыта, а восточная лісиста. Напротивъ того, с'йверный склонъ Армяно-Ганжинскихъ горъ довольно отлогій и лісистый, а южный крутой

и узкій.

Между подошвами Памбакскихъ и Безобдальскихъ горъ простирается воввышенная плоская долина, по которой протекаетъ ръчка Бамбакъ, отчего и самая долина называется Бамбакскою.

Одинъ изъ отроговъ, извъстный подъ именейъ Мисканскаго хребта, примыная къ южному склону Армяно-Гонжинскихъ горъ, образуетъ вмъстъ съ ними высокую дъсистую долину, орошаемую ръкою Мисканою (притокъ Занги) и извъстную подъ именемъ урочища Дарачичага. Почти на половинъ Мискан-

скаго хребта къ нему примыкаетъ, съ южной стороны, небольшой *Шахсуа р скій* кряжъ, имѣющій юго-посточное направленіе, а на югъ отъ этого кряжа тянется, до города Эривани, волнистая плоская возвышенность, безплодная и каменистая, отдѣляемая долиною Занги отъ горъ, образующихъ окраину Гокчинскаго басейна, а долиною Абарана отъ горной массы Алагёза.

Подъ именемъ *Алагеза* извъстна гористая страна, ограниченная съ запада ръкою Арпачаемъ, съ юга долиною Аракса, съ востока долиною Абарана, а съ съвера ръчками Карабулагомъ, Гезалдарою и Карангою.

«По направленію отъ сѣверо-востока къ юго-западу, страна эта запимаєть около 70-ти версть, а по направленію оть сѣверо-запада къ юго-востоку слишкомъ 60-ть версть. Сѣверо-восточная ея часть, достигающая наибольшей высоты, представляется въ видъ общирнаго, плосковыпуклаго конуса, а все остальное пространство есть ни что иное, какъ холмистая плоская возвышенность, понижающаяся отъ подножья конуса, по направленію къ Арпачаю и Араксу». Высочайшая вершина Алагеза достигаетъ до 13,436 футъ, но, по причинѣ пирамидальнаго вида и крутизны боковъ, всѣ вершины его остаются свободными отъ снѣга.

Между подошвами Алагеза, Памбанскихъ и Эсаульскихъ горъ и долиною Арначая тянется полукругомъ Александропольская, или Шурагельская плоская возвышенность, состоящая изъ трехъ частей, изъ которыхъ двъ, совершенно плоскія равнины, расположенныя одна выше другой, а третья, средняя, есть отлогій и волнистый склонъ, служащій переходомъ отъ одной равнины къ другой. Равнина эта имъетъ весьма здоровый климать, плодородный грунтъ и весьма хорошо заселена и обработана. Хогя здъсь зима бываетъ довольно суровая, но не продолжительная, за то лъто продолжительно и почти всегда сопровождается вътрами и частыми небольшими дождями.

У горы Инако-даго, къ Армяно-Ганжинскому хребту примыкаетъ высокій водораздільный кряжь, составляющій исходную точку трехь довольно значительныхъ ръкъ: Восточнаю Арпачая, Базаръ-чая и Тертеръ-чая. Южною своею оконечностію Водораздільный хребеть этоть упирается въ такъ называемыя Даралагезскія горы, а съ западной его стороны, у горы Сарьярг Сарчалы, примыкаетъ длинный рядъ волканическихъ вершинъ, расположенныхъ по направленію двухъ осей поднятія, имьющихъ положеніе западно-восточное и съверо-съверо-западное. Волканическия вершины эти обусловливають образованіе плоско-выпуклой, нагорной страны, простирающейся отъ Восточнаго Арпачая до ръки Занги и отъ Аракса до Гокчинскаго озера, Склонъ этой нагорной страны, обращенный внутрь угла, имъя весьма незначительное паденіе и встръчансь со склонами Водораздъльнаго хребта и Армяно-Ганжинскихъ горъ, образуетъ общирную долину, на див которой находится озеро Гокча, или Севанга, занимающее пространство въ 1,204 квадратныя версты и имъющее въ среднемъ выводъ около 6,340 футъ абсолютной высоты. Здёсь произростають только растенія, свойственныя съверней

Европъ. Быстрыя перемъны температуры, ръзкія противоположности временъ года, частыя и опустощительныя бури, а лътомъ градобитіе, придають климату этой возвышенной равнины значительную суровость и дълаютъ невърными урожан посъвовъ и растеній, принадлежащихъ съверному климату.

Къ самынъ высокимъ вершинамъ этой мъстности припадлежатъ: подпимающийся близъ Новаго-Баязета конусъ Агманганз (11,902 фута), гора Кызылб-дагъ (11,823 фута), Ахъ-дагъ (11,711 футъ), Гезаль-дара и другія, въ числъ которыхъ находится и Шахъ-булагъ (11,308 футъ).

Къ юго-востоку отъ той же горы Сарьяръ-Сарчалы, между ръками Базаръчаемъ и Акяра-чаемъ, притоками Бергушета, располагается Карабахская плоская возвышенность, простирающаяся своею продольною осью въ юго-восточномъ направленіи и имъющая въ длину до 100, а въ ширину около 34 верстъ. Общій склонъ ея слъдуетъ въ юго-восточномъ направленіи и покрывается въ лътнее время прекрасными кормовыми травами, дающими обильную пищу стадамъ карабахскихъ татаръ и курдовъ. Съверная окрапна Карабахскаго плоскогорья, образующаго водораздъль между верховьями Тертеръ-чая и Базаръ-чая, составляетъ начало высокаго Карабахскаго, или Шушинскаго хребта, пролегающаго по границъ Шушинскаго уъзда. Замъчательнъйшія его вершины: Михтюканъ (11853 фута), Кырхъ-Кызъ (9329 футъ) и Кирсъ (8988 футъ), даютъ начала отрогамъ того же имени, образующимъ нъсколько долинъ и ущелій.

Плоская возвышенность, на которой расположено Гокчинское озеро, какъмы видъли, черезъ посредство Водораздъльнаго хребта связывается съ Даралаезскими горами, ограниченными ръками Босточнымъ Арначаемъ, Араксомъ, Базаръ-чаемъ и Бергушетомъ. Даралагезскія горы составляють самую южную часть Малаго Кавказа и упираются своею восточною оконечностію въръку Араксъ, близъ г. Ордубата. Средняя высота поднятія вершинъ этого хребта составляеть около 10,200 футовъ, а изъ замѣчательнѣйшихъ вершинъ можно назвать горы: Капуджейх (12,854 ф.), Оражейк (10,562 ф.) и Кюки-даг (10,282 фута). Изъ контрфорсовъ этого хребта паиболъе замѣчательны три: одинъ Даръ-дайскій, служившій грапицею Нахичеванскаго и Ордубатскаго уѣздовъ; другой, пролегающій по бывшей грапиць Ордубад-

Араксъ. Два последние контрфорса богаты лесомъ, тогда какъ все остальные отроги Даралагезскихъ горъ весьма бедны имъ:

Подходя въ Араксу, Даралагезскія горы стъсняють Аракскую долину и, сближаясь такимъ образомъ съ Адвербейджанскими горами, на пространствъ отъ Ордубата до Мигри, обращаютъ Аракскую долину въ глубокое ущелье, дно котораго, имъя значительное паденіе, усъяно огромными обломками скалъ, по которымъ Араксъ стремится съ оглушительнымъ ревомъ. Адзербейджанскія горы, съ одной стороны, своею восточною оконечностію примыкаютъ къ Та-

скаго и Шушинскаго увядовъ, ц, наконецъ, третій, парадельный ему, начинающійся въ восьми верстахъ къ югу, у горы Капуджиха, и упирающійся въ лышенским или Ленкоранским горамь, окружающимь юго-западный берегь Каспійскаго моря и составляющимь нашу границу съ Нерсією, а съ другой входять въ соприкосновеніе съ высокимь Агридагскимъ хребтомъ, пролегающимъ по границъ съ Турцією и примыкающимъ, своєю восточною оконечностію, къ системъ Арарата, расположенной на границъ трехъ государствъ: Россіи, Персіи и Турціи.

Эта послёдняя система состоить изъ двухъ конусовъ, изъ которыхъ съверо-западный называется *Большима Араратома*, вершина котораго достигаетъ до высоты 16,915 футъ, а юго-восточный *Малыма Араратома*, имъющимъ высоту 12,840 футъ. Обе горы отделены другъ отъ друга общирною долиною, лежащею на высоте 8,800 ф., и представляющею превосходное пастбище.

Сдёлавъ краткій орографическій очеркъ Закавказья и переходя къ гидрографическому описанію края, мы должны начать его съ берега Чернаго моря.

Черное море, на всемъ своемъ пространствъ отъ устья Кубани и де турецкой границы, имъетъ только три бухты: Новороссійскую, Геленджикскую и Сухумскую. Первыя двъ обширны, глубоки и закрыты отъ морскихъ вътровъ, но входъ въ нихъ тъсенъ и въ обоихъ есть тотъ огромный недостатотокъ или неудобство относительно якорной стоянки, что они подвергаются дъйствію боры — особаго, сильнаго береговаго вътра. Бора дуетъ съ съверовостока, срывается съ горнаго хребта съ силою бури и, дъйствуя подъ угломъ, производить страшное опустошеніе на сушъ и на моръ вырываетъ деревья, срываетъ крыши съ домовъ, а суда съ двухъ и трехъ якорей, ломаетъ на нихъ мачты, бросаетъ ихъ на мель или разбиваетъ о берегъ. Бора дъйствуетъ такъ сильно, что, волнуя море, рветъ его поверхность на брызги, производитъ въ водъ такое дъйствіе, которое можно сравнить только съ кипъніемъ, и случалось не ръдко, что суда, поставленныя на мертвый якорь, не выдерживали боры, срывались съ него и разбивались.

Осенью бора сопровождается снъгомъ и морозомъ, но вода въ бухтъ никогда не замерзаетъ.

Приближеніе боры узнается по слёдующимъ привнакамъ: небо очищается, а на вершинахъ горъ появляются облака, похожія на снёгъ; затёмъ съ горъ начинаетъ срываться вътеръ порывами, которые, постепенно учащаясь, обращаются въ сильную бурю, или бору. Стихая, бора переходитъ опять въ порывы вътра, которые, постепенно ослабъвая, оставляютъ между собою все большіе и большіе протежутки, а затёмъ отъ хребта горъ отдёляется бълое облако и уносится вверхъ.

Столь ощутительный недостатов первых двухь бухть причиною того, что Сухумская бухта, хотя и обращенная своимы шировимы отверстіемы вы морю, считается все-таки лучшею. Она не подвержена дыйствию боры и, имыя иловатое дно, лучше удерживаеты якоря, чыть двы первыя, у которыхы дно песчаное и каменистое.

R

Отсутствие хорошихъ бухтъ на навказскомъ берегу составляетъ весьма важный недостатовъ Чернаго моря, въ которомъ за то вдоль всего берега нътъ ни мелей, ни подводныхъ камней, такъ что суда могутъ идти въ самомъ близкомъ разстояніи отъ материка, весьма богатаго растительностію и рос-

кошнъйшею природою.

Кавказскій хребеть, начинаясь у устьевь Кубани и принимая направленіе къ юго-востоку, по мъръ своего возвышенія отдъляется отъ моря, такъ что за ръкою Кодоръ совершенно расходится съ морскимъ берегомъ. Хребетъ уклоняется къ востоку и отходитъ внутрь Кавказскаго перешейка, а берегъ моря описавъ, за устьемъ Кодора, пебольшую дугу къ востоку, направляется потомъ на югъ. Къ самому морскому берегу горы прилегаютъ только у Суджукской, или Новороссійской бухты, а далье отбрасывають къ морю короткія и крутыя вътви, подмываемыя морскими волнами.

При началъ Кавказскаго хребта почти до самой Новороссійской бухты высота и крутизна горъ незначительна, скаты ихъ пологи и мъстность открыта и безлъсна. Ръчныя долины широки и неглубоки, а оттого и самыя ръки весьма незначительны. Большихъ ръкъ здъсь вовсе нътъ, а малыхъ

множество, и всё онё удобопроходимы въ бродъ.

Къ югу отъ Новороссійска и до р. Шапсухо, при устьй которой было построено Тенгинское укръпление, мъстность принимаеть очертание горной страны. Отрасли Главнаго хребта достигають вначительной высоты; скаты ихъ круты, изръзаны оврагами, а гребни остроконечны. На этомъ пространствъ мъстность покрыта лъсами и мало обработана; дорогъ, удобныхъ для экипажной эзды, нътъ; сообщение производилось прежде по горнымъ тропамъ, а тяжести перевозились на выокахъ.

Ръки, протекающія на этомъ простанствъ, не имъютъ однако же горнаго характера. Болье значительныя изъ нихъ: Пшада, Вулано, Джуба п Шапсухо, текутъ тихо, въ глубокихъ руслахъ; по широкимъ долинамъ, всегда полноводны и не мёняють своего ложа. Оть р. Шапсухо и до рёги Соча (Саше) мъстностъ принимаетъ еще болъе суровый видъ горной страны. Главный хребеть, въ этомъ мъсть, отделяеть отъ себя, по направлению къ берегу, масивные и изрытые оврагами утесистые отроги, которые, развътвляясь, наполняютт всю мъстность столь же крутыми и ръзнаго очертанія второстененными отрасиями, образующими теснины и горныя ущелья, покрытыя, вийств со склонами горъ, вёковыми лёсами. Рёки этого пространства, сбъгая съ большой высоты, по крутымъ покатостямъ, на короткомъ своемъ протяжении отличаются уже значительнайшею стремительностью своихъ водъ. Главнъйшія изъ нихъ: Туапсе, Мокупсе, Псезуапе, Шахе, Зюевзе и Соча

Имъя въ обыкновенное время не болье трехъ четвертей аршина глубины, ръки эти проходимы въ бродъ, но во время быстрой прибыли воды, отъ таянія снёговъ или дождей поторыя въ этой мёстности не рёдко падають

въ видъ цълой сплошной массы воды — онъ становятся непроходимыми. Впрочемъ въ такое время не только ръки, но всъ ложбины и впадины, обыкновенно сухія, обращаются въ непроходимые и стремительно-разрушительные потоки.

Если же, при быстромъ возвышении воды въ горныхъ ръкахъ, вътеръ дуетъ съ моря, то ръки, при своемъ устът, не смотря на сильное стремленіе своихъ водъ, задерживаются прибоемъ морскихъ волнъ, набъгающихъ на берегъ съ непреодолямою силою, и, кромъ того, набрасывающихъ въ устъя ръкъ значительное количество песка и щебня. Тогда горная ръка, засоренная въ устъй и остановденная въ своемъ теченіи, выступаетъ изъ береговъ и прокладываетъ себъ къ морю новое русло, въ томъ направленіи, въ которомъ встръчаетъ менте сопротивленія, т. е. подъ болте или менте острымъ угломъ къ направленію морской зыби. Съ перемъною вътра измъняется и направленіе морскихъ волнъ, а оттого и ръки часто измъняютъ свои русла, чему особенно способствуетъ мягкій грунтъ долинъ, которыя преимущественно состоятъ изъ наноснаго ила и щебня.

За долиною Сочи Главный хребетъ Кавказскихъ горъ отходитъ еще далъе оть моря, значительно возвышается, а вийстй съ тимъ расширяется въ своемъ основанім и занимаєтъ широкую полосу земли. Отдъляемые имъ отроги понижаются въ морскому берегу въ видъ террасъ или нагорныхъ долинъ. Такихъ нагорныхъ долинъ, до окончательнаго поворота Кавказскаго хребта въ востоку, три: Ахчипсоу, Исху, и Цебельда. Въ первой долинъ протекаетъ р. Мозымта, впадающая въ море. Ръка эта хотя и получаетъ начало въ Главномъ хребтъ, но чрезвычайно мелководна. Вторая, Исхувская нагорная долина, будучи окружена со всёхъ сторонъ горами, понежается въ морю и выдается угломъ въ укръпленію Гагры. На верхней ен плоскости, углубленной по срединъ, протекаетъ р. Взыбь, которан, собравъ воды со всёхъ краевъ этой долины, вливаетъ ихъ въ море. Плоская возвышенность Псху прикасается одною взъ своихъ сторонъ въ Цебельдинской нагорной плоскости, отделяющей собою северную часть Абхазіи отъ южной. Цебельда, окруженная со всёхъ сторонъ горами, состоить изъ двухъ террасъ: верхней и нижней. Верхняя терраса, прилегающая въ Главному хребту, отделена отъ нижней поперечною грядою горъ, пролегающихъ паралельно главной цёпи. Воды этой террасы собираются въ двъ ръки, Чхальту и Секень, поторыя, соединившись вийстй, падають на нижнюю террасу однимъ потокомъ, получающимъ название р. Кодоря, протекающей по нижней террасъ, которая постепенно понижаясь, спускается въ морю насколькими уступами. Кодоръ питается многими притоками, сбътающими съ раскинутыхъ внутри террасы горныхъ цъпей, и, сливъ ихъ въ одно русло, выходитъ въ южную часть Абхазіи, гдъ, раздълившись на нъсколько рукавовъ, впадаетъ въ Черное море. Къюжной сторонь Цебельдинской террасы прилегаеть южная часть Абхазіи и Самурванань. Съверная же часть Абхазіи, вдающаяся угломъ между Пску и

Цебельдою, пересъкается многими горными цъпями и стекающими съ нихъръчками. Почти вст отрасли горъ не достигаютъ здъсь до берега, кромъодной, которая, отдълившись отъ Псхувской террасы, около середины южнаго ея края, подходитъ къ морю и образуетъ между кругизнами своей оконечности и берегомъ моря Псыртскую тъснину. Кряжъ этотъ, раздъляя съверную Абхазію на двъ части, дълзетъ возможнымъ сообщеніе ихъ между собою только черевъ эту тъснину.

Абхазія отдёляется отъ Самурзакани рёкою Галидзюю, а Самурзакань,

отъ сопредъльной ей Мингреліи, ръкою Ингурома.

По мъръ удаленія Главнаго хребта внутрь материка и возвышенія его, ръки, получающія начало на его скатахъ, естественно дълаются длиннъе въ своемъ теченіи и обильнъе водами. Такимъ образомъ на прибрежномъ пространствъ между долиною Сочи и р. Ингуромъ, всъ ръки имъютъ характеръ горныхъ потоковъ, и притомъ главнъйшія изъ нихъ, получающія начало въ Главномъ хребть, сохраняютъ постоянно значительную глубину, препятствующую переправъ черезъ нихъ въ бродъ. Къ числу такихъ ръкъ принадлежать Взыбь, Кодоръ и Ингуръ, съ его притоками. Ингуръ образуется изъ сліянія двухъ истоковъ праваго Калуз-тюбъ, вытекающаго изъ Главнаго хребта, и собственно Ингура, вытекающаго изъ отрога Карильшадъ, составляющаго западную границу Сванетіи. По соединеніи обоихъ истоковъ у селенія Лахшуты, ръка получаеть общее названіе Ингура пробъгающаго болъе 150 верстъ. Средняя ширина ръки, по выходъ изъ тъсныхъ ущелій, отъ 15—20 саженъ, а при устьъ отъ 40 до 50 саженъ.

Черезъ Бзыбь можно еще иногда перейдти въ бродъ у ен устъя, по песчанымъ наносамъ съ моря; черезъ Кодоръ существуютъ два, впрочемъ весьма затруднительныхъ, брода: выше и ниже Дранды, а Ингуръ повсюду и никогда непроходимъ. Значительная быстрота теченія, утесистые берега въ горахъ и большая глубина на плоскости, при устъв, дълаютъ устройство пе-

реправъ черезъ него затруднительнымъ.

Всё эти ръки, въ томъ числе и Мдзыита, выходя на равнины дробятся на рукава, образують острова и, такимъ образомъ, соединяются съ моремъ. Между этими четырымя главнъйшими ръками прибрежье Чернаго моря орошается множествомъ второстепенныхъ ръкъ, которыя, выходя изъ уступовъ террасъ и последнихъ предгорій, проходимы повсюду, особенно у устьевъ заносимыхъ пескомъ, набрасываемымъ морскимъ прибоемъ. Къ числу такихъ ръкъ принадлежатъ: Псоу, Хошупсе, Апста, Гумиста и болъе значительная Келасури (\*).

Для сообщенія Чернаго моря съ лежащими по съверную сторону хребта

<sup>(1)</sup> Очериъ орограсіи и геологіи Кавказа. Н. Салацкій. З. К. О. И. Р. г. общ. вн. VII. Восточ. беретъ Чернаго моря. Карльгофа. Общій обзоръ Кавказскаго края. "Военный Сборв. « 1958 г. т. IV.

Кубанскими равнянами, существуетъ нёсколько переваловъ. Такъ, изъ верховьевъ р. Клычъ, впадающей въ р. Кодоръ, къ верховью ръки Учкуланъ, лъваго притока Кубани, существуетъ переходъ, извъстный подъ именемъ Нажарскаю перевала, абсолютная высота котораго достигаетъ до 9,617 футовъ. Далъе черезъ перевалъ Ажклыацаро, отъ станицы Карданыкской, по лъвому берегу р. Маруха, притока р. Малаго Зеленчука, черезъ медникъ Марухъанаю, къ ръкъ южному Маруху, ведетъ Марухский перевалъ, съ высотою не менъе 10 т. футъ. Съ съвера по ръкъ Большой Лабъ и ея притокамъ, па югъ къ притокамъ р. Бъмбъ, идутъ весьма близко расположенные другъ отъ друга пять переваловъ, имъющихъ высоту болъе 8 т. футъ. Лучшимъ пзъ нихъ признается перевалъ Санчаро, по направленію котораго и предполагается разработать дорогу шириною въ три сажени.

Отъ истоковъ ръки Малой Лабы на ръку Мдзымту ведуть также три перевала, расположенные въ близкомъ другь отъ друга разстоянии, изъ которыхъ самый удобный *Иссьашко*, имъющій высоту 6,200 футъ, черезъ который также разработывается дорога.

Въ средней части существують два перевала: Вилориченскій, по ръкъ Бълой, ен притоку Чурупсу, на перевалъ Шатлибъ, высотою 6,250 футь къ верховью ръки Шахе и по ен теченію до устья, и нъсколько къ западу Ишехскій переваль, высотою отъ 5 до 6,000 футь, по ръкъ Пшехъ и верховому ен истоку Цели, на ръку Хакучинсы и далъе по ръкъ Псезуапе. Гойминскій переваль, по правому берегу ръки Шшиша, черезъ высоту около 1,500 футь въ верховье ръки Чилинсы, впадающей въ Туапсе и далъе, по правому берегу послъдней. Дорога эта разработывается и будетъ лучшимъ колеснымъ путемъ, для сообщенія съверной части Кубанской области съ южною (1).

Невозделанность прибревъв Чернаго моря, покрытаго болотами и густыми растеніями, делаетъ влиматъ его весьма нездоровымъ, въ особенности въ южной его части, въ Абхазіи. По всему восточному берегу Чернаго моря мъстность на равнинахъ покрыта во многихъ мъстахъ болотами, образовавшимися отъ прегражденія, морскими наносами, выхода въ море ръчнымъ водамъ. Разливы рътъ и дождевыя воды, въ тъхъ мъстахъ, гдъ опъ не имъютъ выхода, частію испаряются, частію же напояютъ почву. Отъ совожупности этихъ нвленій, при высокой температуръ жаркаго климата, растительность развивается съ необычайною быстротою: посаженная лоза въ четыре года обращается въ большое дерево; очищенныя отъ растительности мъста на следующій годъ опять заростаютъ. Край этотъ принадлежитъ къ полость въчной зелени, которая тамъ цвътетъ въ теченіе цълаго года,

<sup>(1)</sup> Географическія замётки о восточной части Закубанскаго края І. Стебнецкаго Кавк. календ. на 1867 г.

нскиючая нагорныхъ странъ, которыя, смотря по степени своего возвышенія, имъютъ болье или менъе суровую зиму.

Большая сила растительности причиною того, что мъстность почти всюду покрыта густыми выощимися кустарниками, которые, переплетаясь между собою, составляють покровь непроницаемый для солнечныхъ лучей, и потому препятствующій осушенію почвы. Гніеніе прошлогоднихъ листьевъ и сырыя испаренія дълають вообще климать нездоровымъ и порождають бользни. Перемежающаяся лихорадка и цынготныя бользни считаюся господствующими въ мъстности ближайшей къ Абхазіи и въ самой Абхазіи; только возвышенности Исху и Цебельда и нъкоторые отдъльные пункты имъють довольно здоровый климать.

Вредный и сырой климать составляеть принадлежность всего прибрежья Чернаго моря до самой турецкой границы. Изъ этого общаго характера мъстности не исключается даже и живописная Ріонская долина.

Пространство земли между берегомъ Чернаго моря, подошвами Главнаго Кавказскаго хребта и Ахалцихо-Имеретинскими горами составляетъ Кута искую, или Ріонскую долину, обильно орошаемую ръками Ріономъ, Хопи, Ингуромъ и другими.

Ріоня, съ его притоками, составляеть, изъ всёхъ рёчныхъ системъ Закавказья, главный басейнъ Чернаго моря, и орошаетъ Имеретію, Рачу, Лечгумъ, большую часть нижней Мингреліи и часть Гуріи. Ріонъ есть, без-Сспорно, одна изъ значительнъйшихъ ръкъ Закавказья и, по дланъ своего теченія, уступаєть только Курь и Араксу. Ріонь образуется изъ соединенія трехъ истоновъ: одинъ изъ нихъ вытегаетъ близъ горы Эденисъ-мта, и соединяется съ другимъ истокомъ, Гебицхали, вытекающимъ изъ ледника горы Паси-мта, находящейся въ Главномъ хребтъ и на высотъ 6,990 футъ, надъ поверхностью моря. Гебицхали течеть съ большою быстротою около 30 версть и, соединившись съ третьимъ истокомъ, Глолацкали, получаетъ въ дальнъйшемъ теченіи названіе Ріона. Принявъ юго-западное направленіе, ръка имъетъ характеръ каскада, до сліянія своего у мъстечка Они (въ Имеретій) съ ръчкою Джорджоры. Подойдя къмъстечку Они, Ріонъ утрачиваетъ часть своей стремительности, поворачиваеть на западъ и бъжить по болье широкой долинъ, изръдка стъсняемой ущельями. Близъ селенія Цагера, Ріонъ поварачиваетъ на югъ и, выйдя у Кутанса на долину, течеть еще очень быстро до впаденія въ него Квирилы; затъмъ, описавъ дугу, принимаетъ снова западное направление, уменьшаетъ быстрину, но за то расширяеть свое ложе. Ниже впаденія въ него съ правой стороны ръки Губисцхали, Ріонъ безпрестанно то расширнется въ своемъ теченіи, то съужнвается и протекаетъ такимъ образомъ до самаго впаденія своего въ море у г. Исти, причемъ расширение и съуживание его береговъ находится въ предълахъ отъ 40 до 200 саженъ. При впадении своемъ въ море, Ріопъ раздъляется на нъсколько рукавовъ, образующихъ острова; вся длина теченія его простирается до 320 версть. Оть своего устья и до впаденія рѣки Губис-цхали Ріопъ считается судоходнымъ, но пароходное сообщеніе проязводится до мъстечка Орпири, лежащаго при впаденія въ него рѣки Цхенис-цхали, всего на разстояніи около ста-десяти версть. На всемъ этомъ протиженія грунтъ земли иловатый и встрѣчаются карчи, затрудняющія плаваніе. Берега рѣки, обросшіе густымъ лѣсомъ, а въ нѣкоторыхъ мъстахъ имъющіе болотистый характеръ, препятствують свободному ходу судовъ бичевой.

Большая часть притоковъ Ріона имбють характерь горныхъ ръкъ, и потому всть они, при обыкновенномъ уровить воды, проходимы въ бродъ. Изъ притоковъ его съ правой стороны заслуживають винманія ръки: Сакаури (Саканаури), Лаквуани (Лахауни), Рицаули, Асхи, Ланджури, Губисъ-цхали, Техуръ, Циви и самый значительный притокт—ръка Цхенис-цхали, протекающая около 150 верстъ и соединяющаяся съ Ріономъ у мъстечка Орпири. При своемъ виаденіи Цхенис-цхали имбетъ около 40 саженъ ширины и считается судоходною на семь верстъ отъ ея устья. Изъ ръкъ, внадающихъ въ Ріонъ съ лъвой стороны, замъчательны: Герула, Джорджора, Шараули, Лехидаро, Хевис-цхали и самая значительная Квирила, съ ея притоками, пробъгающая около 120 верстъ и внадающая въ Ріонъ въ томъ самомъ мёстъ, отъ котораго и начинается такъ называемая Ріонская равнина.

Нъсколько выше ръки Ріопа впадаеть въ Черпое море ръка Хопи, весьма быстрая въ своихъ верховьяхъ, протекающая около, 100 верстъ, и возлё устья которой расположенъ п. Редутъ-кале. Принимая нъсколько притоковь справа и слъва, ръка Хопи, при своемъ впаденіи въ море, имъетъ около 20 саженъ ширины и значительную глубину. На пространствъ около 20 верстъ отъ моря ръка эта такъ глубока, что въ ней могли бы съ удобствомъ останавливаться корабли, если бы входъ въ нее не былъ затруднителенъ, отъ часто образующихся несчаныхъ отмелей. У Хопенскаго монастыря она почти въругъ дълается столь быстрою и мелковедною, что по ней не могутъ плавать и малыя лодки. По этей причинъ, судоходство ограничивается верстами тъсмя вверхъ, по ръкъ до Гедутъ-кальскаго селенія.

Къ югу отъ устья Ріона и въ весьма близкомъ разстояніи отъ берега моря находится озеро Налеостомъ, имъющее въ окружности отъ 25 до 30 версть. Берега озера низменны, болотисты, топки и покрыты осокою, камышемъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и густымъ лѣсомъ. Глубина его не превышаетъ 10 саженъ; цвътъ воды зеленоватый, запахъ гнилой и вкусъ непріятный; иѣтомъ поверхность воды покрывается водорослями и озеро представляетъ собою зеленую равнину; зимою же озеро не замерзаетъ. Палеостомъ служитъ источникомъ нѣсколькихъ рѣкъ впадающихъ въ море и принимаетъ въ себя рѣку Нечеру, текущую въ низменныхъ берегахъ, но довольно глубокую (отъ 3 до 5 саженъ), и при впаденіи своемъ теряющуюся въ топяхъ, окружающихъ озеро.

Изъ ръкъ, орошающихъ Гурію, можно упомянуть только объ одной ръкъ Супсъ, получающей начало въ Аджарскихъ горахъ, протекающей около 80 верстъ и имъющей при своемъ устью до 30 саженъ ширины. Принимая иножество притоковъ, Супса, во время прибыли воды, выходитъ изъ береговъ, бываетъ глубока, но, при впаденіи въ море, фарватеръ ея мельетъ. Кромъ озера Палеостома, въ Ріонской равнинъ встръчается весьма мало озеръ сколько-нибудь замъчательныхъ, а въ Имеретіи ихъ нъть вовсе. За то по всей равнинъ встръчается множество болотъ. Съ приближеніемъ къ Черному морю почва дълается болъе и болъе влажною; ръки, при впадени своемъ въ море, разливаются и образують почти невысыхаемыя топи, вредныя испаренія которыхъ порождають бользни и смертность. Подъ вліяпіемъ теплоты и сырости, нікоторыя кустовыя растепія цвітуть здієсь на отврытомъ воздухѣ въ теченіе цѣлаго года, и многія изъ нихъ, какъ, напримъръ, лимонныя и померанцовыя деревья, составляють принадлежность самыхъ теплыхъ странъ Европы. Вообще Ріопская долина замъчательна изумнтельною силою растительности: это обширный но запущенный садъ чинаровъ, каштановъ, оръховъ, миндаля, персиковъ, дубовъ обвитыхъ виноградными лозами и ползущими, чужеядными растеніями. Селенія здёсь раскинуты на такое большое разстояніе, и жители живуть такъ широко и раздъльно другъ отъ друга, что деревни въ 200 домовъ занимаютъ почти такое пространство, какъ столичный городъ въ Европъ. Во многихъ мъстахъ дорога проходитъ по густой тънистой амаеъ, пругомъ, среди ръдкаго льса, встрычаются частыя прогадины, обращенныя въ пашии, засыянныя кукурузой ими гомін (родъ проса); повсюду высокія и объемистыя деревья, воздухъ полонъ аромата отъ цвътущихъ растеній; вътеръ съ моря, принося влажность, освёжаеть и умёряеть палящій полдневный зной. Сь прогадинь открываются великолёпные виды: на горизонтё сіяють снёжныя вершины Главнаго Кавказскаго хребта и Аджарскихъ горъ; видическа покрытыя сипевою громады отроговъ Кавказа, спускающіеся отъ него на югь къ Ріону и между ними болте другихъ замътенъ скалистый и мрачный Хомли (называемый, выходною горою, потому что въ прежнія времена плінные, біжавшіе изъ Турціи, направляли на его путь свой).

Ограниченная съ трехъ сторонъ горами, а съ четвертой моремъ, Ріонская долина защищена отъ вліянія сухихъ восточныхъ вѣтровъ и совершенно подчинена вліянію морскаго южно-европейскаго климата. Этой мѣстности свойственъ сильный вѣтеръ ONO, который въ лѣтніе мѣсяцы дуетъ со стороны лѣсистыхъ Ахалцихо-Имеретинскихъ горъ по направленію къ морю, и, несмотря на влажность почвы и атмосферы, наполняетъ долину въ высшей степени сухимъ воздухомъ. Если явленіе это происходитъ въ теченіи 6 или 8 дней, то вся роскошная растительность поражается засухою, не рѣдко истребляющею и самыя деревья.

Вообще же влимать этой долины сырой и летомъ бывають обильные

дожди. Чистое небо заволавивается тучами, по цёлымъ днямъ льются потоки облачной воды, и тогда вся цвётущая равнина обращается въ сплошное болото. Горные ручьи и рёки вздымаются, выходять изъ береговъ, ломаютъ и опрокидывають все встръчающееся на пути и съ шумомъ несутъ свои воды въ Ріонъ, который, разлившись близъ устья, затопляетъ окрестность. Глинистый грунтъ дореги обращается въ топкую грязь, пересёкаемую образовавшимися отъ дождя ручьями; новсюду видны лужи, дождь бьетъ въ лицо и путникъ промокаетъ до костей. Черезъ бушующія рёки ему приходится переправляться вплавь и стремленіе водъ часто топитъ или уноситъ смёлаго всадника виёстъ съ его конемъ.

Съ февраля или марта начинается здёсь весна и появляются сначала полевые цвёты, затёмъ цвётутъ деревья и быстро завязываются плоды. Между тёмъ рёки разливаются и сырость въ воздухё увеличивается; ясные и теплые дни смёняются холодными ночами и идутъ частые дожди. Среди населенія обнаруживаются воспаленія легкихъ, жабы, лихорадки и скорбутъ. Съ половины іюня наступаеть лёто жаркое, знойное, разслабляющее человіческій организмъ, и появляются послабляющія желудочно-желтыя горячки и лихорадки, происходящія преимущественно отъ быстраго перехода деннаго жара къ холоду ночей.

Самымъ лучшимъ временемъ этой мъстности бываетъ осень, тяхая и ясная; въ это время только изръдка появляются скоропроходящіе дожди и вътры.

Передъ наступленіемъ зимы начинаются проливные дожди; дъса обнажаются, зелень изчезаетъ; атмосфера наполняется густыми туманами; появляются кровавые поносы, разнаго рода водяныя бользни и цынга. Съ половины декабря настаетъ зима, заявляющая свое присутствіе постоянно дождливою и холодною погодою; иногда выпадаетъ снътъ, но держится не долго, и случается, что бываютъ вьюги и бури. Съ удаленіемъ отъ берега моря, съ переходомъ изъ низменной мъстности на болье возвышенную, климатъ постепенно улучшается, и есть многія мъста этой долины, отличающіяся своимъ здоровымъ климатомъ.

Ріонская, или Кутанская долина отдёляется Грузино-Имеретинскимъ хребтомъ отъ Карталинской или Горійской равнины, которая простирается на сіверъ до подошвы Кавказа, на югъ до р. Куры, а на востокъ до высотъ, лежащихъ между рёками Рехулою и Ксаномъ. Между этими послёдними высотами, подошвою Кавказа и р. Арагвою находится Мухранская равнина, покрытая во многихъ мёстахъ мелкимъ кустарникомъ. Река Арагва отдёляетъ эту долину отъ Сачрамской, которая покрыта также кустарникомъ. Между съверною подошвою Тріалетскаго хребта, р. Курою и къ югу отъ Карталинской равнины, расположены две небольшія равнины: Карельская и Ахалкалакская, раздёленныя другь отъ друга отрогомъ Тріалетскихъ горъ, упирающихся въ рёку Куру, у города Горв. Михетское ущелье соединяетъ

Ахалкалакскую равнину съ *Дигомскою*, ограниченную съ съвера и запада подошвою Тріалетскихъ горъ, съ юга р. Дигоми, а съ востока р. Курою (°).

Кромъ названныхъ равнинъ, Тріалетскія горы образують много другихъ небольшихъ долинъ, каковы: долина близъ Тифлиса, которая ограничена съ юга ущельемъ р. Веры; долина Загорданъ, на дъвой сторонъ р. Куры, противъ Дигомской; на югъ отъ Тифлиса Кодинская равнина и проч.

Всъ эти равнины и долины орошаются ръкою Курою или ея притоками. Получая начало въ предълахъ Турціи изъ Сагандугскаго хребта, Кура пересъкаетъ Ахалцихскія горы и входить въ предълы Тифлиской губерніи. Протекая въ съверо—восточномъ направленіи по долинь, стъсняемой въ пъкоторыхъ мъстахъ ущельями, она входить у мъстечка Ацхуры въ Боржомское ущелье. Ширина ръки на этомъ протяженіи не превышаетъ 12 саженъ, а обыкновенная глубина ея отъ 5—7 футовъ. До Боржомскаго ущелья Кура принимаетъ много притоковъ, изъ которыхъ наиболье значительны слъдующіе притоки: съ правой стороны Ахалкалакъ-чай в съ лъвой—Поцоез-чай, берущій начало въ Турецкихъ владъніяхъ.

- Вступая въ границы Карталиніи и прорезавъ горы, Кура принимаетъ направленіе отъ запада къ востоку и протекаетъ по равницной местности,

состоящей изъ цълаго ряда долинъ.

Предгорья Армяно-Ганжинскихъ горъ, подходя къ Куръ, близъ поста Сала-оглы, образуютъ границу между долинсю рр. *Храма* и *Борчалы* и Елисаветпольскою равниною.

Доляна Храма и Борчалы ограничена: съ съвера подошвою Тріалетскихъ горъ, съ востока, Курою, а съ юга и запада предгоріями Армяно-Ганжинскихъ и Сомхетскихъ горъ. Долина эта, имъя черноземный груптъ, весьма плодородна.

«Елисаветпольская равнина простирается въ юго-восточномъ направденіи, между Курою и подпожіємъ Армяно-Ганжинскихъ горъ до р. Кюракъ-чая». Равнина эта припадлежить къ самымъ знойнымъ и нездоровымъ мѣстностямъ Закавказья; съверо-западная половина ея волниста, а юго-восточная совершенно плоская.

Противъ долины Храма и Борчалы, между р. Курою и подошвою Караязьской возвышенности, пролегаетъ низменная равнина, совершенно безводная и безябсная, кром узкой полосы по берегу р. Куры. Средняя часть равнины, гдъ растетъ ябсь и сливаются ръки Кура, Іора и Адазань, называется Самухома, а остальная безводная и безплодная часть—степью Упадаръ. Степь эта, съ одной стороны, соединяется съ долиною, пролегающею по объимъ сторонамъ Іоры, а съ другой, посредствомъ ущелья, образуемаго Ширакомъ

<sup>(</sup>¹) Военно-статистическое описаніе Кутанскаго генералъ-губернаторства Лаврентьева.— Очерки западнаго Закавкавья Кавк, 1852 г. № 80. Очеркъ орографік Кавказа Н. Салацкій, Зап. Кав. отд. Имп. Рус. Теогр. общ. кн. VII.

и Богдагомъ, соединяется съ плоскою и общирною долиною Алазани и Агрычая. Ръчка Куракъ-чай и хребетъ горъ, пролегающій между р. Курою и Аджилакъ-чаемъ, образуютъ окранну плоской и весьма общирной Нижене-курской долины, простирающейся до Каспійскаго моря. Часть этой равнины между ръками Курою и Араксомъ извъстна подъ именемъ Муганской степи. Почва Нижне-курской долины глиниста и только у подножія горъ и по берегамъ ръкъ черновемна. При постоянномъ орошеніи полей, земля даетъ роскошную растительность, но безъ этого, въ теченіе лъта, она покрыта растительностію только выдерживающею сильный жаръ: каперсы, полынь и терновникъ; въ зимнія полугодія она покрывается тучною травою.

Въ предвлахъ Елисаветнольской губерпій р. Кура біжить близъ річки Кошкаръ, въ крутыхъ и высокихъ берегахъ; отъ селенія—же Карасаккалъ течетъ по равнинъ, имъющей ширины отъ 6 до 8 верстъ, и начинаетъ образовывать острова. Теченіе ріки здісь довольно быстро; въ зимпее время воды р. Куры мелки и часто представляютъ удобные броды; весною же ріка выступаетъ изъ береговъ, заливаетъ окружающую містность и портитъ сады.

Въ предълахъ Карабага, до Менгечаура, р. Кура имъетъ весьма быстрое теченіе; ширина ея въ этомъ мъсть достигаеть до 60 и даже до 100 саженъ, а глубина отъ 10 до 15 саженъ. Въ полноводье уровень воды быстро возвышается, и случается, что ръка подымается на шесть и даже на семь саженъ противъ обыкновенной высоты воды, а въ нёкоторыхъ мёстахъ разливается на пять и болье версть. Русло ен песчано, но ивстами переходить въ каменистое и иловатое. Берега ел утесисты и ръка образуетъ нъсколько острововъ, попрытыхъ лъсомъ. Съ наступленіемъ зимы, Кура попрывается тонкимъ льдомъ, но только тамъ, гдъ течение ея тихо. Протекая далъе по границъ Карабага съ Ширваномъ, Кура, при селеніи Джаватъ, сливаетъ свои воды съ Араксомъ и, раздълившись на рукава, тремя устьями впадаеть въ Каспійское море, образуя своею дельтою островъ Сальянг. Нижнее ся устье называется Акушенскиму; среднее — восточныму, а верхпее — съверныму. Верховья Куры, до Тифлиса, удобны только для сплава плотовъ лъса; ниже Тифлиса, при впаденіи въ Куру Алазани, существують Самухскіе пороги, хотя н не совершенно препятствующіе проходу плоскодонных судовь, но все-таки весьма затрудняющіе ихъ плаваніе. Далье, еще внизь, ръка озобилуеть карчами, такъ что, по мивнію нівкогорыхь, судоходность р. Куры начинается версть за 500 отъ впаденій ся въ Каспійское море (\*).

Сравнивая климатическія условія долины р. Куры съ долиною Ріона, найдемъ значительную разницу между ними. Открытая дъйствію сухихъ и сильныхъ вътровъ, господствующихъ въ степяхъ средней Азіи, долина р.

<sup>(1)</sup> Краткое описаніе торговых путей сообщенія и пр. Дюкруасси Зап. Кав. от. Имп. Рус. Геогр. общ. кн. І изд. 1852 г. См. также "Пароходство по р. Курв" Кавк. календ. на 1854 г.

Куры подчинена вліянію континентальнаго климата, сопровождающагося довольно суровыми зимами и знойнымъ лътомъ. Плодородная въ среднихъ частяхъ теченія ръки (въ Карталиніи), долина р. Куры, съ приближеніемъ къ Каспійскому морю, дъластся болье знойною, и близъ устьевъ своихъ, понижающихся на 85 футь пиже океана, долина Куры превращается въ степь безлюдную, покрытую песками и солончаками. Раннею весною, съ таяпіемъ сибговъ, здѣсь появляется весьма быстро яркая зелень, которая также весьма быстро выжигается солнцемъ, такъ что въ продолженіе цѣлаго лѣта равниный мѣста восточной части Закавказья представляются пустынею, лишенною веякой растительности и вредною для здоровья. Сальянскій островъ, страна низменная, болотистая, также извѣстна своимъ вреднымъ климатомъ.

На всемъ своемъ теченіи, р. Кура принимаєть множество притоковъ, изъ которыхъ мы упомянемъ только о наиболье значительныхъ.

Такъ, съ лъвой стороны въ нее внадають слъдующія ръки: *Ліахеа* (Диди-Ліафа) состоящая изъ большой и малой Ліахвы. Вытекая изъ Главнаго хребта, Большая-Ліахва бъжитъ сначала по нъсколькимъ ущельямъ и послъднимъ Джавскимъ, выходитъ на равницу, гдъ, не доходя восьми верстъ до своего внаденія, принимаетъ воды малой Ліахвы (Патара-Ліахва) и внадаетъ въ р. Куру при г. Гори. Ръка эта обильна водою и весьма удобна для сплава лъса.

За Ліахвою следуєть р. *Есань*, получающая начало въ Магладолетскомъ ущелье и протекающая по Мухранской равнине. Есань довольно мелководна и глубина ея въ редкихъ местахъ превышаеть аршинъ.

Не далеко отъ перевала черезъ Главный хребетъ, на военно-грузинской дорогъ, у Гудъ-горы получаетъ начало *Мтиулетская-Арава*, которая, протекая черезъ средину Мтиулетскаго ущелья, принимаетъ въ себя съ объихъ сторопъ множество, впрочемъ не значительныхъ, горныхъ потоковъ.

Близъ селенія Жипвани она соединяєтся съ *Пшавскою-Арагвою*, получающею начало въ Пшавскихъ ущельяхъ и имъющую глубину не болье трехъ четвертей аршина. Соединившись вивстъ и получивъ общее названіе *Арагвы*, ръка эта впадаетъ въ Куру у Михета, имъя глубину не болье полутора аршина.

Главнымъ притокомъ Куры съ лѣвой стороны служить р. Алазань съ Горою. Получая начало въ Главномъ хребтъ, Алазань спускается съ горъ въ направленіи съ сѣвера на югъ, затъмъ, принявъ направленіе паралельное Главному хребту, течетъ по равнинъ. Теченіе Алазани тихо, но глубина довольно значительна, такъ что только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ можно перевъжать ее въ бродъ. Въ Телавскомъ уѣздѣ Алазань раздѣляется на рукава, и потомъ, соединившись въ одно русло и поворотивъ опять съ сѣвера на югъ, она впадаетъ въ Куру, имъя ширину немного менъе послъдней.

Почти при самомъ своемъ впаденіи, неподалеку отъ Самуха, Алазань соединяется съ весьма значительною ръкою Горою, получающею свое начало также въ Главномъ хребтъ не далеко отъ горы Барбало. Ръка Іора течетъ то въ врутыхъ и возвышенныхъ, то въ отлогихъ берегахъ, и, имъя общее направление съ съверо-запада на юго-востокъ, весьма часто мъняетъ свое течение. По объимъ сторонамъ Іоры и по дъвому берегу р. Куры тянутся длинныя степныя пространства: Караязы, Упадаръ и Ширакъ, ограниченныя невысокими бъловатыми кряжами, продегающими парадельно берегамъ р. Куры, Іоры и Алазани.

Берега объихъ ръкъ, какъ Алазани, такъ и Іоры, въ нижнемъ ихъ теченіи считаются неудобными и нездоровыми для жизни; господствующія бо-

льзни этой мъстности составляють горячки.

Впрочемъ, долина р. Алазани, окруженная со всъхъ сторонъ возвышенными горами, представляетъ пространство, отличающееся необыкновенною растительностию и плодородиемъ. Вся Кахетія почти сплошь покрыта зеленью, садами и премиущественно виноградниками.

Изъ ръкъ, впадающихъ въ р. Куру съ правой стороны, заслуживаютъ вниманія: весьма быстрая ръчка *Кавтура*, незначительная р. *Алютка* и за тъмъ басейнъ ръки *Храма* съ правымъ его притокомъ, р. *Борчалою*.

Храмъ бываеть весною довольно глубокъ, а въ прочее время проходимъ въ бродъ. При быстромъ теченіи онъ раздъляется на рукава и представляетъ всё удобства къ проведенію изъ него каналовъ, для орошенія полей, въ чемъ и состоитъ главная его польза, какъ ръки, неудобной для судоходства.

За р. Храмомъ внадають въ р. Куру ръчки Акстафа, съ лъвымъ ея притокомъ, р. Джегаулъ; затъмъ слъдують ръки: Гасанъ-су, Таузъ, Дзегамъ, Джегаулъ; затъмъ слъдують ръки: Гасанъ-су, Таузъ, Дзегамъ, Джегиръ и Шамхоръ, отличающійся своею быстротою, какъ въ горахъ, чакъ и на равнинъ, и замъчательной вредностью своей воды. Не представлян нигдъ удобныхъ береговъ, Шамхоръ до такой степени быстръ, въ особенности при разливъ, что опрокидываетъ экипажи. Ниже Шамхора, въ р. Куру впадаетъ р. Кушкаръ-чай, составляющаяся изъ иъсколькихъ ручьевъ и протекающая сначала въ горахъ, а при урочищъ Дашкесанъ ръка эта стремительно падаетъ внизъ по скаламъ и проходитъ въ глубокомъ оврагъ. Самое русло Кушкаръ-чая имъетъ здъсь видъ узкаго канала, высъченнаго въ каменистыхъ скалахъ. По маловодію своему, ръчка эта, тамъ гдъ дозволяютъ. берега, удобопроходима въ бродъ.

Ръна Ганжи-чай, или Ганжинка, вытекая изъ горъ, по выходъ на равнину до самаго Елисаветноля, покрыта кустарникомъ и въ нъкоторыхъ мъстахъ чинаровыми деревьями. Вудучи незначительной глубины, она проходима въ бродъ и имъетъ вредную для здоровья воду, которая, впрочемъ, разво-

дится по орошающимъ подя канавамъ.

Гораздо болъе значительны, чъмъ Ганжинка, слъдующіе притоки р. Куры: рр. Куракъ-чай и Тертеръ, при своемъ впаденіи раздълющіяся на нъсколько рукавовъ. Первая изъ нихъ, вытекая изъ-подъ камня, Омаръ-дали, близъ горы Капясъ, течетъ въ высокихъ берегахъ. Дно оврага, въ которомъ находится ея русло, представляется равниною въ четверть версты шириною, покрытою кустарникомъ и плодовыми деревьями; прекрасныя пахатныя мъста и луга пролегають по обоимъ берегамъ этой ръки.

Самый значительный притокъ ръки Куры есть, безспорно, *Араксъ*, получающій свое начало въ Эрзерумскомъ пашалыкъ Азіятской Турцій и вступающій обоими берегами въ предълы Эриванской губерніи, въ 25 верстахъ ниже кръпости Кагызвана.

Начиная отъ устья Бураланскаго-Карасу до Карадонинскаго поста, на протяжении около 362 версть, Араксъ составляеть границу России съ Персіею. Потерявъ свое названіе при слінній съ Курой, онъ, подъ имепемъ этой последней реки, вливается въ Каспійское море. Все теченіе его въ предълахъ Россій простирается до 720 верстъ. Изъ предъловъ Турцін, Араксъ вступаеть въ наши границы стремительными каскадами, по потомъ паденіе это постепенно уменьшается до Ордубатскаго участка; а въ Мигрипскій участовъ рѣка вторично переливается стремительными Арасбарскими наскадами. За селеніемъ Мигри падепіе ея постепенно уменьшается, до самаго сліянія съ р. Курою. Дно ръки, будучи, по большей части, ровное, отлогое и хрящеватое, весьма удобно для переправы; обложки скалъ и огромные камни попадаются только въ трхъ мъстахъ, где река пробирается между возвышенными берегами. Протекая по равнинъ Араксъ, часто мъняетъ свое ложе, дёлится на множество рукавовъ, образующихъ песчаные острова, заливаемые во время полноводія и изибняющіе свою форму и положеніе. Вода въ Араксв очень мутпа й во времи теченія пиветь прасноватый цвать, по здорова, пріятна на вкусъ и не содержить минеральных веществъ. Уровень воды въ ръкъ почти постояневъ; приращенія ширины и глубины незамътно. Изъ притоковъ Аракса заслуживаютъ винманія ріки: Восточный-Арпачай, Аборано и Заніа, остальные же весьма незпачительны, допосять свои воды до Аракса тольчо весною, при таяніи сибговь, а въ прочее время года или пересычають, или разводятся по канавамъ, устроепцымъ для орощенія полей. Ширина ръки въ горяхъ ўже, чёмъ на равинив, и заключается въ предвлахъ отъ 60-20 саженъ; глубина же воды въ ръкъ около двухъ аршинъ. Берега, возвышающіеся надъ поверхностію воды, отъ одной до полуторы сажени, дълаютъ разливы весьма ръдкими, и притомъ въ немпогихъ мъстахъ. Съ первыхъ чисель іюля, когда вода значительно упадаеть, открывается множество бродовъ, которые, до сабдующей весны и прибыли водъ, весьма удобны для пераправы, какъ копнаго такъ и пѣшаго.

Характерь мъстности, по которой протеклють ръки, составляющія правые притоки р. Куры и миогочисленные притоки Аракса, ръзко отличается отъ той, которая прилегаеть кълъвому берегу первой ръки.

Внутреннее пространство Эриванской губерній представляєть болье или менье широкую и возвышенную равнину, имьющую паденіе отъ запада къвостоку и отъ съвера къ югу.

Эриванская губернія есть восточное продолженіе плоской возвышенности, начинающейся у Таврскаго хребта, въ предълахъ Азіятской Турців.

Постепенное понижение этой плоской возвышенности, по направлению въ юго-востоку, представляетъ собою рядъ террасъ, которыя распространяются въ обоихъ сосъднихъ государствахъ. «Ръки и горныя отрасли, говоритъ Усларъ, пересъкающія эти террасы, суть просто случайные предметы мъстности, не имъющіе никакого ръшительнаго вліянія на общія физическія свойства ея, которыя опредъляются исключительнымъ расположеніемъ террасъ.»

Изъ равнинъ этой мъстности наиболъе замъчательна: Элли-дара, находящаяся на лъвомъ берегу Арпачая и ограниченная съ трехъ сторонъ горами: Мадатапинскими, Гирлиполь, Мокрыми и Эсаульскими. Возвышенное положение этой равнины дълаетъ климатъ ен суровымъ, но, тъмъ не менъе, на ней попадаются болота, хорошія пастбища и сънокосы.

Далье следуеть *Шуранельская* равиниа, заключенная между хребтами горь Эсаульскихь, Джаджурскихь и Памбскихь и примыкающая къ возвышенному Абаранскому полю, къ съверной подошвъ Алагеза и къ скатамъ Согутлинской его отрасли. Долина эта хорошо населена, почва плодородна, климатъ суровый, но здоровый.

Начиная отъ Джаджурскихъ горъ, на протяжении 50 верстъ, между Безобдальскимъ и Памбскимъ хребтами, до Гамзачеманскаго перевала, тянется равнина или, скоръе, долина Бамбакская. Западиан часть ея, отдълясь отъ восточной Тапанлинскими горами, образуетъ кругообразную равнину, свойствами своими сходною съ Шамшадыльскою.

Къ съверу отъ Бамбакской равнины тянется Лорійская степь, заключенная межлу Мокрыми горами, Сомхетскимъ (Акзыбюкскимъ), Алавердскимъ и Безобдальскимъ хребтами. Она составляетъ какъ-бы возвышенную террасу долины Куры. Климатъ этой мъстности умъренный, но сырой; дожди и частый градъ дълаютъ здъсь жатву сомнительною; грунтъ слабый и черноземно-иловатый.

«По южную сторону Согутлинской горной отрасли, отдёляющейся отъ Алагёза, мёстность спускается послёдовательными террасами, которыя извёстны подъ именемъ Мастаринской и Талынской высотъ». Террасы эти очень возвышенны и рано покрываются снёгомъ, но лётомъ представляють хорошія пастбища. Къ сёверу и сёверо—западу отъ Алагёза тянется высокая равница, язвёстная подъ именемъ Абаранскаго поля. Равнина эта, обладая весьма суровымъ климатомъ, лётомъ обильна травою и водою, удобна для повсемёстнаго проёзда, кромё небольшахъ неровностей, пролегающихъ отъ Памбскаго (Памбакскаго) хребта до подошвы Алагёза.

Пачиная отъ турецкой границы, по всей южной части Эриванской губерни до города Ордубата, тянется по обоимъ берегамъ Аракса такъ называемая *Аракская равнина*, раздъляющаяся естественнымъ образомъ на нъсколько частей.

Начало Аракской долины находится ниже устья Казыкапарана. Пересъкаемая частыми, отдёльными возвышеніями и покрытая густымъ слоемъ давы, равнина эта тянется по объимъ сторонамъ р. Аракса и носитъ два названія: та часть ея, которая прилегаетъ къ правому берегу пазывается Сагатъ Чухару, а кълввому Сардарь-Абадскою. Лввый берегъ этой мъстности, быстро склоняющейся отъ запада къ востоку, по недостатку воды, совершенно безплоденъ до Сурмали, гдъ равнина едва возвышается надъ уровнемъ ръки. Это быстрое понижение способствуетъ къ проведению, изсколько ниже Сурмали, каналовъ и орошенію полей водою Аракса. Тутъ пустыня обращается въ плодородный край. Пущенныя по капаламъ воды Арпачая, съвернаго Карасу и Занги, способствують плодородію и развитію густаго населенія. Здъсь бываеть суровая зима и знойный жарь лётомь; глубокій снёгь покрываеть равнину иногда весьма долгое время. По мъръ приближения къ р. Запгъ и Арарату, паденіе равнины отъ запада къ востоку, становится слабымъ; но съ съвера въ югу, значительно.

Араксъ, при впаденіи въ него средпяго Карасу, протекаетъ почти у самой подошвы Малаго Арарата, и отдъляется отъ него только узкою болотистою полосою, которая замыкаеть лежащую пе правому берегу Аракса равнину

Сагатъ-Чухару.

Къ востоку отъ Арпачая по явому берегу Аракса, тянется, на протяженін 25 версть, Занибасарская равнина. Орошенная каналами, она чрезвычайно плодородна и густо паселена; обширные сады, плантацін чалтыка, хлопчатой бумаги и хорошія стнокосныя міста, воть ея растительность. Отрасль горы Архаманъ и рядъ отдъльныхъ холиовъ огдъляютъ Зангибасарскую равнину отъ Шарурской, которая, простираясь по лёвому берегу Аракса верстъ на 50 длицы и не болбе 10 верстъ ширины, течениемъ ръкъ и пересъкающими ея невысокими холмами, дълится на Ведибасарскую и Садаракскую равнины. Первая изъ нихъ мало населена, необработана по недостатку воды и въ нъкоторыхъ мъстахъ болотиста; климатъ ен не вреденъ въ лътнее время. Садаракская-же кругообразная равнина еще менъе населена и бъдна растительностію. Дагнійскія ворота соединяють эту последнюю равнину съ равниною собственно Шарурскою, простирающуюся до Аладжинской канавыпроведенной изъ восточнаго Арпачая, орошающаго эту равнину многими капавами. Вследствие такого орошения разнина эта представляетъ самую плодоносную почву. Здёсь лётомъ жаръ хотя и удушливъ, но за то зима около Шарура едва чувствительна и снъгъ не лежитъ долъе нъсколькихъ часовъ, По правую сторону Аракса тяцется узкая болотистая полоса, а за нею равнина, по физическимъ свойствамъ, тождественная съ равниною лъваго берега.

Къ Шарурской равнинъ прилегаетъ безлюдная, годая степь, пролегающая по лъвому берегу Аракса, верстъ на 8 въ ширину и на 35 въ длину, до самаго Нахичевана, гдъ соединяется съ болъе общирною Нахичеванскою равнипою, окруженною полукружіемъ скалъ. Климатъ Нахичеванской равнины лътомъ вреденъ для здоровья, но холодъ зимою мало чувствителенъ; равнина гладка, водъ Нахичеванъ-чая и Аланджи-чая не достаточно для ея орошенія, и потому она представляется въ видъ обнаженной степи. Деревни, съ ихъ садами и посъвами, попадаются на этомъ пространствъ весьма ръдко.

Въ правомъ углу, при сліяніи Аланджи-чая съ Араксомъ, хребетъ Тарудагъ подходитъ почти къ самому лівому берегу Аракса и образуетъ весьма узкую полосу—гді находятся развалины города Джульфы—соединяющуюся съ стесненною горами равниной, по которой протекаетъ Аланджи-чай.

«Небольшая цвътущая поляна *Гюлистан*я выходить изъ Аланджичайскаго ущелья на полукруглую голую равнину, имъющую версты двъ въ радіусъ, на которой построенъ Джульфинскій карантинъ надъ самымъ Араксомъ».

Дамъе въ востоку хребетъ Даръ-дагъ упирается въ самую ръку, но близъ Ордубатскаго участка, на обоихъ берегахъ Аракса, появляется снова узкая, безплодная и каменистая равнина.

Паденіе въ востоку ділается боліве значительнымъ; у Ордубата горы съ обінкъ сторонъ сходятся въ берегамъ и замываютъ Аракскую долину. Рівка пробивается сквовь трещину между скалами, висящими надъ нею съ обінкъ сторонъ, и имъетъ значительное паденіе. За горными хребтами, вдоль по берегу Аракса, снова тянется равнина, составляющая юго-восточную часть Шушинскаго и Зангезурскаго уйздовъ. Не имъя возвышеннаго характера Аракской плоской возвышенности, равнива эта, по соединеніи Аракса съ Курою, сливается постепенно съ поверхностію Каспійскаго моря (1).

Вст рти Эриванской губерній, въ томъ числё и Араксъ, незначительны по ширинт и глубинт; дожди и таянія снёговъ увеличиваютъ ихъ глубину, но не столь быстро и внезанно, какъ въ другихъ мъстахъ Закавказья; широкихъ разливовъ, прекращающихъ сообщеніе на продолжительное время, никогда не бываетъ. Въ лётнее время вст рти, кромъ Аракса, пересыхаютъ или струятся стремительно между каменьями, которыми усыпано ихъ ложе.

Араксъ не судоходенъ, но удобенъ для сплава лъса. Единственное употребление воды, какъ живой силы, служитъ къ приведению въ дъйствие мельницъ, которыхъ очень много, но всъ онъ начтожны. Вся важность проточной воды опредъляется въ этой мъстности тою пользою, которую она приносить орошениемъ полей. Совершенно безплодная почва, на которой растения сгораютъ подъ палящими лучами солнца не достигая эрълости, лишь только орошается водою, постоянно поддерживающею необходимое количество влаги, дълается плодородною и на ней является цвътущая растительность, вознаграждающая съ избыткомъ трудъ человъка. Тамъ, гдъ пъть средствъ произвести искуственное орошене полей, земля становится со-

<sup>(1)</sup> Равнины Эриванской губерніи П. Услара. Запис. Кавк. отд. Импер. Рус. Геогр. общес. книга І. Взглядъ на Эриванскую губернію въ гидрографическомъ отношеніи. Его же.

вершенно безполезною для человъка, мертвою пустынею изъ песка и камней. Съ давнихъ поръ человъкъ трудится въ этихъ мьстахъ надъ проведеніемъ каналовъ, считавшихся всегда общественнымъ предпріятіемъ и общимъ достояніемъ; за землю, черезъ которую продегалъ каналъ, хозяянъ не имълъ права требовать вознагражденія.

Правильное распредъление воды и исправность каналовъ лежала на исклютельной обязанности правительства, имъвшаго для этой цъли особую адми-

нистрацію, состоявшую изъ разнаго рода смотрителей.

Последніе распускали воду по полямъ, соблюдая между жителями очередь и соображаясь съ количествомъ посева каждаго; наливъ поля, они закладывами налцвиую канаву грязью и сверху прикладывали свою печать. Самовольное снятіе такой печати считалось великимъ преступленіемъ и на-казывалось безпошадно.

Невыносимый льтній эной въ нижнихъ частяхъ долины Куры и Аракса заставляетъ жителей искать прохлады въ соседнихъ горахъ, куда они и перекочевываютъ съ своими стадами и семействами.

Долины пустають и жители приходять въ свои деревни на настолько дней для жатвы или другихъ полевыхъ работъ, откуда спашать опять въ свои кочевъя, и только съ наступлениемъ осени возвращаются въ свои дома.

Сдъланный нами краткій орографическій и гидрографическій очеркъ Кавказскаго перешейка указываеть на разнообразіе въ немъ какъ характера мъстности, такъ и климатическихъ условій. Отъ различія климата и природы, происходить и чрезвычайное разнообразіе въ жизни племенъ его населяющихъ или, лучше сказать, въ этнографическомъ ихъ бытъ.

Переходя къ описанію этого быта, мы должны предварительно указать місто, занимаемое каждымъ изъ отдільныхъ племенъ.

Въ съверо-западной части Кавказскаго перешейка, по обоимъ склонамъ Главнаго Кавказскаго хребта, поселилось племя адиге или черкесское. Оно заняло треугольное пространство, дът стороны котораго составляютъ Кубань и съверо-восточный берегъ Чернаго моря, а третью, линія проходящая отъ устья р. Шахе, черезъ Главный хребетъ и вдоль по гребню, раздъляющему воды р. Бълой и р. Ходзь. Отдълившаяся съ давнихъ поръ, частъ племени адиге — кабардинцы, вторгнувшись угломъ въ центральную частъ Кавказа, заняли пространство отъ предгорій Эльбруса до верховій р. Сунжи, и отъ лъваго берега р. Малки до вершинъ Черныхъ горъ, и разселились по мъстности большею частію плоской и открытой.

По берегу Чернаго моря, между рѣками Шахе и Хамышъ, примыкая непосредственно къ черкесамъ, поселились убыхи. Далъе пространство между рр. -- Хамышъ и Ингуромъ населено абхазскимъ племенемъ, часть котораго перевалилась на съверную сторону Главнаго хребта, и, принявъ название абазимъ, заняло узкую полосу земли между Главнымъ и второстепеннымъ хребтами и ръками Ходзь и Большою Лабою. Такъ какъ значительная часть абхазскаго племени живеть по южную сторону горъ, то этнографическій очеркъ этого племени войдеть въ описаніе народовъ, населяющихъ Закавказье.

Нъсколько южите кабардинцевъ, за хребтомъ Черныхъ горъ, дикія и неприступныя котновины, образуемыя Спъговымъ и второстепеннымъ хребтами и ограниченныя верховьями ръвъ Кубани и Терека, заняты малкарскимо (или балкарскимъ) и осетинскимо племенами, которыя разграничиваются между собою хребтомъ, разделяющимъ верховья рекъ Уруха и Терека. Малкарское племя, будучи отраслью тюркскаго племени, живеть одною жизнію съ кабардинцами. Часть осетинъ перевалилась на южную сторону Главнаго хребта, до предъловъ Грузіи и Имеретіи, а часть поселилась вдоль скатовъ Черныхъ горъ, и даже на плоскости до лъваго берега р. Терека. Басейнъ р. Сунжи и западный склонъ Суманскаго водораздъльнаго кребта заняты чеченскими племенемъ, а по сосъдству съ ними, на плоской и открытой полосъ земли, иежду низовьями ръкъ Терека и Сулака, поселились кумыки. УБольшую часть Дагестана, за исключеніемъ прибрежной его части, населяють многочисленныя отдёльныя общества, принадлежащія превмущественно въ аварскому племени, которое изв'ястно у насъ подъ именемъ жезгинского племени. Въ прибрежной-же полосъ, подвергавшейся съ давнихъ временъ вліянію различныхъ завоевателей, населеніе образовало отдёльныя ханства и представляеть смёсь аварскаго племени съ татарами, турками и персіянами.

Въ закавказскомъ крат къ абхазскому племени примыкаютъ сеанеты, занявшіе суровыя котловины въ верховьяхъ рткъ Ингура и Цхенисцхали, а на югъ отъ Абхазіи, все пространство, начиная отъ берега Чернаго моря и почти до сліянія рткъ Куры съ Алазанью и между Главнымъ хретомъ и стверпыми скатами Аджарскихъ горъ и Малаго Кавказа, занято племенемъ картии, или грузинскимъ. Населеніе Грузіи, Имеретій, Мингреліи и часть Ахалцыхскаго утза припадлежитъ къ картвельскому племени. Остальная и большая часть Ахалцыхскаго утза населена армянами. Нъкоторыя относятъ къ грузинскому племени и поколінія тушинь, пиавово и хевсурт, удалившихся въ самыя суровыя котловины, между двумя сніговыми хребтами.

Уголъ между Курою и Араксомъ и вся плоская возвышенность Малаго Кавказа населена преимущественно *Армянскимо* племенемъ, перемѣшаннымъ съ другими племенами. Съ другой стороны армяне, разсѣянные по лицу всей земли, живутъ отдѣльными группами во многихъ городахъ и мѣстностяхъ какъ Закавказъя, такъ и Кавказа.

Грузины и армяне, два христіанскіе народа, разділены между собою мусульманскимъ населеніемъ, которое, вторгшись клиномъ съ востока въ средину Закавказья, разселилось до самой Куры и по ея долинъ. Мусульманское населеніе состоитъ изъ персіянъ и таторъ, а по религіи разділяется на шінтовъ и суннитовъ. Персіяне разселились въ юго-восточной и южной ча-

стяхъ Закавказья, нижнихъ частяхъ долины Куры, на последнихъ уступахъ Главнаго хребта, частію по берегу Каспійскаго моря и въ погранячныхъ областяхь съ Персіею. Татары же водворились въ низовьяхъ притоковъ ръки Куры.

Какъ персіяне, такъ и татары образовали отдъльныя ханства: Карабагское, Ганжинское, Шегинское, Шврванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышенское. Всё эти ханства находились подъ властію Персіи и потомъ

разновременно поступили въ подданство Россіи.

Перечисливъ племена, населяющія Кавказъ и Закавказье, мы должны сказать, что нёкоторыя изъ названныхъ племенъ дробятся на множество поколёній и отдъльныхъ обществъ, въ особенности тъ изъ нихъ, которыя населяютъ горы. Тамъ каждая доляна ръки представляетъ собою какъ-бы отдъльное общество, имъющее весьма мало столкновеній съ сосъдями. Такая дробность и разъединение обществъ, ихъ суровость и дикость объясняется суровостью и дикостью горной природы, ея недоступностью и замкнутостію.

Значительная высота горныхъ хребтовъ, окружающихъ возвышенныя котловины, делають доступь къ некоторымъ обществамъ весьма затруднительнымъ. Часто только одна пъшеходная тропа соединяетъ два общества, но и та доступна только въ течение двухъ, а много четырехъ мъсяцевъ; въ осталь. ное время глубокія пропасти, заваленныя рыхлымъ снёгомъ, сглаживаются и каждый шагь путника дълается опаснымъ. Вьюги и мятели, сбрасывающія съ состанихъ горныхъ хребтовъ ситговые завалы, сильные и порывистые вътры, свиръпствующие на перевалахь, дълають сообщение съ сосъдями невозможнымъ и не ръдко въ течение здвухъ-третей года. Предоставленные исключительно самимъ себъ, одинокіе въ своей жизни, запертые со всёхъ сторонъ въ своей котловинъ, жители усвоили себъ дикій и суровый характеръ, какъ дика и сурова окружающая ихъ природа. Эта уединенность и замкнутость есть единственная причина, что многія покольнія одного и того же племени живутъ различною жизнью, имъють не одинаковые правы и обычаи и даже говорять особымь наръчимь, не ръдко трудно понимаемымь сосъдямиециноплеменниками.

Краткій очеркь этихъ обычаевь, а главное характера народовь, населяющихъ Кавказъ и Закавказье, и составляетъ цёль послёдующаго изложенія, приступая къ которому мы будемъ придерживаться того порядка или того географическаго положенія, которое занимають племена, населяющія Кавказскій перешескъ, и начнемъ его съ племени адиге.

## ЧЕРКЕСЫ (АДИГЕ).

I.

Одежда черкеса, его жизнь и хищничество. — Черкесскій деревни, домъ и кунахская. — Гостепріимство и черкесскій этикеть. — Паща черкеса и угощеніе прівзжаго. — Обычай кувачества и усыновленія.

На самомъ высокомъ пунктѣ праваго берега рѣки Кубани, противъ устья рѣки Урупа, стоитъ крѣпость *Прочный Окопа*. Господствуя надъ окружающею мѣстностью, онъ видѣнъ издалека; равно и изъ него видно далеко за рѣку. Передъ крѣпостью, на противоположномъ берегу Кубани, разстилается необозримая зеленая равнина, ограниченная на отдаленномъ горизонтѣ темною полосою лѣсистыхъ горъ, изъ—за которыхъ оѣлѣется рядъ зубчатыхъ вершинъ Главнаго Кавказскаго хребта.

Ръка Урупъ, съ ея притоками, вьется серебристыми дентами по равнинъ, кажущейся издали совершенно гладкою, но, на самомъ дълъ переръзанною глубокими рытвинами, оврагами или балками, служившими удобнымъ мъстомъ для укрывательства черкесовъ, выжидавшихъ случая прорваться въ наши границы. Хищникъ, вездъ проникающій, трудно уловимый, не знающій усталости, умъющій терпъливо сидъть въ засадъ, выжидать время, чтобы совершить убійство или похищеніе, и почти всегда уходящій безредно—таковъ былъ, въ этомъ случать, характеръ черкеса, скрывавшагося въ балкахъ и оврагахъ, которыми изръзана Кубанская равнина.

Начиная отъ ръки Зеленчука и до Чернаго моря, по теченю Кубани, тянется эта равнина на разстоянии до четырехъ сотъ верстъ въ длину и простираясь въ ширину до семидесяти верстъ. Здісь былъ полный разгулъ для конныхъ черкесовъ и для нашихъ линейныхъ казаковт. Первые искали добычи, вторые гонялись за ними, оберегая линію. И тъ и другіе отличались смълостью, ловкостью, навъздничествомъ и смътливостью; оба уважали другъ друга и избъгали встръчи, но, встръчившись, не отступали и не просили пошады....

Все существованіе черкеса сложилось такъ, что безъ хищничества не было для него жизни, не было удовольствій въ настоящемъ, не было блаженства и въ будущемъ міръ. Выводивъ хорошо своего коня, выдержавъ его нъсколько часовъ безъ корма и призвавъ на помощь Зейгута—божество, по понятію народа, покровительствующее набздникамъ— черкесъ отправлялся на хищничество или одинъ, чаще же въ компаніи, состоявшей изъ нъсколькихъ человъкъ.

Одежда черкеса состояла изъ мохнатой бараньей шапки, общитой галуномъ и прикрывавшей бритую его голову; изъ бешмета, черкески, ноговицъ и сафьяныхъ чевяковъ, по превмуществу красныхъ (1). Все это отличалось хорошимъ вкусомъ, изяществомъ покроя, въ особенности чевяки,
обувь безъ подошвы. На послъднюю черкесы обращали особенное внимапіе
въ своемъ нарядъ. Чевяки шьются обыкновенно иъсколько меньше ноги и,
передъ надъваніемъ, предварительно размачиваются въ водъ, натираются внутри мыломъ и, сырые, натягиваются на ногу, подобно перчаткамъ. Надъвшій
новые чевяки, долженъ выжидать; лежа, пока они, высохнувъ, примутъ форму
ноги. Подъ чевяки впослъдствіи подшивають самую легкую и мягкую подошву.

Весь костюмъ черкеса и его вооружение приспособлены были какъ нельзя дучие къ навздимчеству и къ конной дракъ. Бурочный чахолъ скрывалъ его винтовку отъ нечистоты; она закидывалась за спину и ремень къ ней былъ пригнанъ такъ, что черкесъ легко заряжалъ ее на всемъ скаку, стрълялъ и потомъ перекидываль черезъ лъвое плечо, чтобы обнажить шашку. Последнее оружие черкесъ особенно любилъ и владелъ имъ въ совершенствъ. Черкесская шашка остра какъ бритва, страшна въ рукахъ навздника и употреблялась выс не для защиты, а для нанесенія удара, который почти всегда бываль смертелень. Онъ носиль шашку въ деревянныхъ, обтянутыхъ сафьяномъ, ножнахъ и пригонялъ такъ, чтобы она не безпокоила его во время ъзды. За поясомъ затинуты были два пистолета и широкій кинжалъ, нераздучный его спутникъ даже и въ домашнемъ быту. На черкескъ, по объимъ сторонамъ груди, пришиты были кожаныя гитзда для ружейныхъ патроновъ, помъщаемыхъ въ зазыряже-деревянныхъ гильзахъ. На поясъ висъла жирница, отвертка и небольшая сумка, наполненная разнаго рода вещами, дозволявшими всаднику, не слъзая съ лошади, вычистить оружіе.

<sup>(</sup>¹) Крестьяне носять вногда *кобенек*ь, родъ куртке изъ холста (см. "На холмъ" Каламбія "Русскій Вжет". 1861 г. № 11).

Не смотря на то, что черкесь быль съ ногь до головы обвъщань оружіемъ, оно пригонялось такъ, что одно оружіе не мъщало другому; ничто на немъ не брянчало, не болталось, а это было весьма важно во время ночныхъ набъговъ и засадъ. Его шашка, покоившаяся въ сафьяныхъ нахеахъ (ножны), не звучала; его винтовка, скрытая въ бурочномъ чахлъ, не блестъла; его чевякъ, мягкій и гибкій какъ лапа тигра, не стучалъ; его конь, охлажденный ножемъ кастратора, не ржалъ на засадъ, и, наконецъ, его языкъ, скудный гласными буквами и составленный изъ односложныхъ словъ, не издавалъ ръзкихъ звуковъ при сговоръ, сопутствовавшемъ ночному нападенію.

Все незатъйливое хозяйство вт походной, скитальческой жизни черкеса находилось при немь. Отвертка винтовки служила огнивомъ, кремень и трутъ висъли у него на поясъ, въ кожаной сумкъ. Въ одной изъ патронныхъ гильзъ положены были сърныя нитки и куски смолистаго дерева, для быстраго разведенія огня. Рукоять плети и конецъ шашки обмотаны бумажною матеріею, напитанною воскомъ; скрутивъ ее, онъ имътъ свъчку. Богатый черкесъ носилъ всегда въ карманъ кабаларъ (бусоль), чтобы знать направленіе, куда слъдовало обращаться лицемъ во время молитвы. Хорошо выдержанный конь его былъ отлично выъзженъ и повиновался уздечкъ въ совершенствъ. Онъ не боялся ни огня, ни воды. Черкескіе наъздники шпоръ не употребляли, но погоняли лошадь тонкою плетью, съ привязаннымъ на концъ ея плоскимъ концомъ кожи, для того чтобы при ударъ не причинять лошади боли, а только понукать ее хлопаньемъ плети.

Съдло черкеса было легко и покойно, не портило лашади даже и тогда, когда по цълымъ недълямъ оставалось на ея спинъ. Встръчая часто непріятеля въ засадъ, спъшенный, онъ возилъ за съдломъ присошки, сдъланныя изъ тонкаго и гибкаго дерева; ва съдломъ висъли пебольшой запасъ продовольствія и тренога, безъ которой ни одинъ наъздникъ не выъзжалъ изъ дому.

Разборчивый вкусь черкеса, не терпъвшій ничего тяжелаго и неуклюжаго, положиль свою печать и на присошкь. Два тонкіе деревянные прута, обдъланные по концамь костью и связанные на верху ремешкомь—воть черкескія присошки. Онъ имъють видь циркуля, иглы котораго втыкаются въземлю, а наверхъ кладется ружье. Присошка легка и удобна въ потребленій; если черкесу не было мъста пристегнуть ее къ съдлу, онъ пристегиваль къ ружейному чахлу, и она не мъшала ни на волосъ ни пъхотинцу, ни всаднику.

По лъсамъ и оврагамъ пробирался черкесъ на хищничество; ъхалъ ночью, а днемъ отдыхалъ, скрывался и караулилъ стреноженнаго коня. Выбравъ въ лъсу полянку, огороженную непроходимою чащею терновника, хищники останавливались. Проворно соскочивъ съ лошадей, доставали походные или съдъльные топорики, прорубали небольшую тропинку въ чащъ терновника,

вводили туда своихъ лошадей и тотчасъ же принимались за новую работу; вырубленный терновникъ втыкался снова на прежнія мъста и такимъ образомъ зашивалась, какъ говорять черкесы, прорубленная тропа. Если черкесы были увфрены, что ихъ убфжища никто не обпаружить, то снимали съ лошадей съдла, а съ себя оружіе. Одинъ изъ спутниковъ заботился о приготовленіи пищи, или доставаль походный ся запась, другой шель сь кожанымь стаканомъ за водою, третій косиль кинжаломъ траву лошадямъ или пускалъ ихъ на поляну, но въ послъднемъ случат лошади непремъппо стреноживались. Черкесы, какъ и вообще всъ горцы, употребляли весьма простой, по практичный способъ спутывать мошадей треногами, отнимавшими у пихъ способность дёлать большіе прыжки и уходить далеко. «Тренога состоить изъ двухъ широкихъ сыромятныхъ ремней, одного длиннаго, а другаго короткаго, связанныхъ между собою въ видъ латинскаго T; на концахъ этихъ ремией находятся петли, изъ узкихъ ремешковъ, застегиваемыя на костяныя чеки. Короткимъ ремнемъ спутываются объ передпія ноги, нъсколько выше копыта, а концемъ дивинаго ремня обвязывается одна изъ заднихъ ногъ выше колъна» (1). Петди съ чеками дозволяли снять треногу въ одно мгновеніе, при первой неожиданной тревогъ.

Потвши сухаго чурска, партія хищниковъ ложилась отдыхать; одина стерегъ лошадей, гругой съ высоты наблюдалъ за окрестностію и, «по полету и врику птицъ, заключалъ довольно вфрно о томъ, что происходило въ непроницаемой глубинъ лъса; и этихъ примътъ было достаточно для того, чтобы

знать приближаются-ли люди».

Въ такой тревогъ проводилъ черкесъ всю свою жизнь. Онъ не хлопоталъ ни о теплой саклъ, ни о мягкой постели, ни о вкусномъ и сытномъ объдъ. Бурка замъняла ему теплую хату, защищала отъ дождя и непогоды; съдло служило изголовьемъ, а объ объдъ онъ не думалъ, внолнъ надъясь на гостепріямство своихъ соотечественниковъ. Не имъя вовсе продовольствія и остановившись гдж-нибудь въ лъсу, партія хищниковъ отправляла, бывало, одного изъ своихъ членовъ въ ближайшій аулъ, который, по обычаю, снабжалъ странниковъ молокомъ, просомъ и баранами, оставляя ихъ по близости отъ мъста расположенія партін и, по черкесскому этикету и въжливости, не старансь узнать: изъ кого именно состоить партія, откуда и зачёмъ она пришла въ этотъ лъст? Таковъ былъ обычай, выведенный изъ практической жизни черкеса. Если случалось потомъ, что партія эта" причиняла вредъ русскимъ или отгоняла скотъ изъ соседняго аула, то жители, покровительствовавшие и кормившие партию, не видавъ пикого въ лицо, съ чистою совъстію повазывали, что не знають кто были хищники. Послъдніе не разбирали ни праваго, ни виноватаго. Черкескій хищникъ отгоняль скотъ

<sup>(1)</sup> Воспоминаніе навназенаго офицера. "Руссній Вестникъ" 1864 г. № 10. См. тавже Кавкезъ 1855 г. № 34.

у своего сосъда, если представлялся къ тому случай. Такъ, когда въ 1848 году за Кубанью строилось укръпленіе, то князь одного изъ ближайших ауловъ постоянно снабжалъ отрядъ мясомъ за очень умъренную цъну. Впоследствіи оказалось, что онъ съ товарищами хищнически угонялъ скотъ у своихъ подвластныхъ и не возбуждалъ въ нихъ этимъ негодованія къ себъ, потому что кража производилась ловко (1).

При осторожности жителей, хищничество не всегда удавалось; случалось часто, что, за украденаго коня или быка, хищникъ платилъ жизнію или увъчьемъ. Но въ трудности состояла и вся слава хищника, дававшая молодому черкесу въсъ и уваженіе. Его начинали приглашать на всѣ воровскія предпріятія; отличившійся вь набъгахъ собиралъ самъ партіи, и количество собранныхъ подъ его начальство участниковъ было лучшею вывъскою его достоинства. Посвящая себя на такую жизнь, онъ похищенныхъ быковъ, ба рановъ и лошадей раздавалъ знакомымъ, мотому что истый молодецъ долженъ былъ имъть щедрую руку, а самъ ходить оборваннымъ, питаться по зпакомымъ и проводить молодость въ тревогахъ и набъгахъ.

Полуодѣтый, съ обнаженною грудью и руками голыми до локтей, съ косматою шапкою на головѣ и буркою на плечахъ—таковъ былъ типъ настояшаго хищника. Только три вещи—ружье, обувь и кинжалъ, бевъ которыхъ пельзя было жить въ горахъ, были у него исправны, а все остальное висѣло въ лохмотьяхъ. Настоящій джигитъ (витязь) презиралъ добычу и довольствовался одною славою лихаго наѣздника.

Страсть въ хищничеству была у черкесовъ повсемъстна. Но не одна жажда добычи побуждала черкеса въ разбою и грабежу: слава заставляла его ходить на хищничество. Желаніе пріобръсти извъстность, сдълаться храбрымь джемимомя (витяземъ), прославиться своею удалью, не только въ одномъ какомъ-нибудь селеніи, но въ цъломъ обществъ, въ долинахъ и по горамъ, составляли его цъль, его желаніе и, вмъстъ съ тъмъ, лучшую награду переносимыхъ трудовъ. Во многихъ случаяхъ черкесъ брался за оружіе, не зналъ отдыха, презиралъ опасностью во время хищничества и боя, для того только, чтобы стать героемъ пъсни, предметомъ былинъ и длиннаго разсказа у очага бъдной сакли, а этого не легко было достигнуть при врожденной скромности черкесовъ и отсутствіи хвастовства и самохвальства. Черкесъ зналъ, что прославленный поэтомъ-импровизаторомъ онъ не умретъ въ потомствъ, что слава его имени и дълъ переживетъ и самый гробовой гранитъ.

 Его гробница, говоритъ народная пъсня, разрушится, а пъсня до разрушенія міра не исчезнетъ.

Извъстность богатыря распространяла около него очарованный кругъ безна-

<sup>(</sup>¹) Баронъ Сталь: "Этнографическій очеркъ черкескаго народа (рукоп.) Воен. учарх. глав. штаба.

казанности. Быть удальцомъ значило быть аристократомъ; только одинъ разбой давалъ дипломъ на почтеніе и уваженіе; воровство и мошенничество ститалось дучшею похвалою горцу (1).

Терпъніе, настойчивость, смъдость и самоотверженіе въ хищничествъ были изумительны. Къ этой страсти примъщалась впоследствии политическая идея, и воровство приняло религіозный характеръ. Съ 1835 года хищники приняли назвапіе хаджиретось; воровство въ русскихъ предъдахъ считалось деломъ душеспасительнымъ; смерть въ нашихъ границахъ давала павшему въ бою вънецъ шагида, или мученика. Набъги стали чаще и отличались своею дервостію. Съ наступленіемъ ночи, переправившись за Кубань, черкесы проскакивали далеко въ наши предълы, неожиданно нападали на селенія, грабили оплошныхъ жителей, отгоняли скотъ, захватывали пленныхъ и къ утру, переправившись опять за Кубань, скрывались среди мирныхъ ауловъ и, при ихъ содъйствіи, добыча быстро уходила въ глубь страны, отъ одного аула въ другому. Преследовать, а еще более поймать хищниковъ было крайне затруднительно: за Кубанью они были дома. Почти у самаго лъваго берега этой ръки, широкое пространство между Кубанью и горами было густо заселено небольшими группами черкескихъ ауловъ. На каждой верств можно было встрвтить два и три двора, обнесенные оградами (1).

Заметивши на горизонте кучу строватых бугорковь, приподнимающихся иногда не болбе какъ на сажень отъ земли, а иногда просто сливающихся съ земною поверхностію, и следуя по направленію замеченнаго, путешественникъ прівзжалъ и черкескому селецію. Кабардинскіе аулы издали отчасти похожи на русскія деревни, но, присмотравшись хорошенько, и въ нихъ не найдешь никакого сходства: сакли раскинуты поодиночкѣ или группами по разнымъ направленіямъ, безъ всякой претензій и понятія объ улицахъ. Въ постройкъ сакль нътъ и не было ничего общаго: одна сложена изъ вемли и камней и покрыта тою же землею и тъми же камнями; другая построена изъ турдука и обмазана съ объихъ сторонъ глиною, перемъщанною съ рубленою соломой. Крыша покрыта тою же соломою или камышемъ и образуетъ вовругъ дома навъсъ фута на четыре. Черкесъ любилъ жить отдельно, уединенно, и потому выбираль себъ мъсто для усадьбы далеко отъ сосъда, гдънибудь между деревьями, которыми была такъ обильна его родина. Оттого весьма часто аулъ разбросанъ былъ на значительное разстояние вдоль высокаго и крутаго берега ръни, прислоняясь тыломъ иъ дремучему лъсу, доставлявшему жителямъ върное спасение въ случай нападения русскихъ войскъ.

Главный цомъ черкеса состояль изъ нъсколькихъ комнатъ съ низкими

<sup>(</sup>¹) Н. Берзеновъ. Изъ воспоминаній объ Осетія. Кавказъ 1851 г. № 92.

<sup>(2)</sup> Бутковъ. "Общія замъчанія о закубанцахъ" (рукоп.). Военно-ученый архивъ главнаго штаба.

дверьми и маденькими окнами безъ стеколъ и весьма редко затянутыхъ пузыремъ. Плотно запираемыя ставнями, окна служили болъе для наблюденія за тёмъ, что дёлается на дворё, чёмъ для освёщенія комнать; главный свътъ проходилъ черезъ двери, растворенныя настежь изтомъ и зимою. Въ дверяхъ не было ни запоровъ, ни замковъ; на ночь двери запирались и заколачивались изнутри деревянными клиньями, отчего въ аулахъ каждый вечеръ поднимался всеобщій стукъ, заканчивавшій собою дневную діятельность его жителей. Около одной изъ ствиъ комнаты устроено было полукруглое или четырехугольное углубление въ земль иля огня, напъ которымъ висъла высокая труба, сдъланная изъ плетня, обмазаннаго глиною; полъ земляной, но такъ хорошо убитый, что не даваль пыли. Вокругь печи придбланы полки, а иногда повъшенъ цълый шкафъ, на полкахъ котораго становилась домашняя утварь и посуда, а оружіе и одежда вѣшались на гвоздяхъ. Широкія низкія кровати, покрытыя войлокомъ и коврами, и небольшіе круглые столы, разставленные по разнымъ мъстамъ комнаты, составляли всю мебель туземца, а стоявшая на дворъ четырехугольная маленькая, на двухъ колесахъ, арба, запрягаемая парою воловъ, его экипажъ. Вдоль стънъ, на полвахъ, ставилась, какъ украшеніе, европейская посуда, и если хозяннъ былъ человъкъ зажиточный, то колона тарелокъ, ничъмъ непокрытая и разложенная на самомъ видномъ мъстъ полки, свидътельствовала о его достаткъ (3).

Хозяинъ, его жены и взрослыя дёти имёли свое отдёльное помёщеніе; но посторонній человёвть никогда не проникаль въ эти отдёленія, посвященныя исключительно семейной жизни; если же при этомъ хозяинъ быль человёвть богатый, то онъ укрываль свою семью отъ посторонняго глаза особымъ заборомъ, которымъ обносилъ сакли и хозяйственныя постройки. Постройки эти состояли изъ кладовой и хлёва для овецъ. Кладовая раздёлянась на четыре закрома для различныхъ сортовъ хлёба и, въ предохраненіе отъ мышей, устраивалась такъ, чтобы поль ея не касался земли. Одинъ и тотъ же дворь, огороженный плотнымъ тыномъ, заключалъ въ себё всё три строенія. Рядомъ съ нимъ находились огороды, гдё черкесы сёяли пшеницу, рожь, но преимущественно просо и кукурузу. Огороды окружены были деревьями и рощамъ, составлявшими для черкеса первую необходимость.

Внъ ограды или забора у богатыхъ, и въ дальнемъ углу ея у бъдныхъ, строился хаджичижет—пріемный домь для гостей, или кунахская. Самая значительная часть имущества, и лучшая его часть, шла у черкеса на убранство этой комнаты. Домъ для гостей строился, по возможности, на удобномъ мъстъ, огораживался частоколомъ или плетнемъ, оставляя чистый дворъ, обсаженный неръдко вътвистыми деревьями, педъ тънью которыхъ гость могъ

<sup>(</sup>¹) О природъ и козяйствъ Кабарды ки. Т. Г. Баратова. Кавказъ 1860 г. № 73. О гостопримствъ у черкесовъ. Кавк. 1859 г. № 7. Воспоминания кавказскаго офицера. "Рус., Въст". 1864 г. № 10. Кавк. 1855 г. № 34.

бы укрыться оть лётняго зноя. Люди со средствами устраивали другой такой же домъ, меньшихъ размёровь, внутри семейной ограды, и этотъ послёдній назначался для пріема исключительно однихъ только родственниковъ или самыхъ близкихъ знакомыхъ. При кунахской устроена была конюшня, а за оградою врыть столбъ (коновязь) для привязыванія лошадей; надъ столбомъ небольшой круглый навёсъ для предохраненія сёдла отъ дождя и дошади отъ зноя.

Устройство кунахской и ея убранство не отличалось ничёми отъ устройства обыкновенных черкеских домовъ; только камышевыя циновки, ковры, тюфяки и подушки, составлявшія самую значительную и роскошную часть домашних принадлежностей черкеса, свидётельствовали о заботё хозянна сдёлать это помещеніе, по возможности, роскошнымъ и удобнымъ.

По одной стёнё комнаты ставился невысокій дивань съ подушками, покрытый узорчатой циновкой; въ ствив, надъ диваномъ, было вбито ивсколько деревянных гвоздей или колишковь; на одномь изъ нихъ обыкновенно висъла скрипка или балалайка о двухъ струнахъ, на другомъ нъчто въ родъ лиры о детнадцати струнахъ, а сстальные гвозди предназначались для размъщенія на нихъ съдла, оружія гостя и другихъ походныхъ его принадлежностей. Длинная дубовая скамья, передвигаемая, по мъръ надобности, съ мъста на мъсто, отъ одной стъны въ другой, составляла единственную мебель компаты. Мъдный кувшинъ съ тазомъ для омовенія и намазлыка, шкура дикой козы, или небольшой коврикъ, на который мусульмане становятся на кольняхь во время молитвы, составляли необходимую принадлежность кажпой кунахской. Стеганыя ситцевыя или изъ синей бумажной матеріи одівяла, вивств съ подушками и коврами, грудою складывались въ одномъ углу комнаты. Слабый свёть чачьхури -плошка, въ которой горить жиръ-слабо освъщаль кунахскую, часто состоявшую изъ одной комнаты, раздъленной надвое верблюжьимъ сукномъ. Каждый хозяинъ сколько заботился о чистотъ кунахской, столько же и о доставленіи, по возможности, всёхъ удобствъ roctio.

Гостепримство развито было между черкесами въ самой широкой степени и составляло одну изъ важнъйщихъ добродътелей этого народа. Гость былъ священною особою для хозявна, который обязывался угостить, охранить его отъ оскорбленій и готовъ былъ жертвовать для него жизнію, даже и въ томъ случать, если бы онъ былъ преступникъ или кровный его врагъ. Стоило только преступнику ввалиться въ первую встрътившуюся ему саклю—и онъ подъ защитою, онъ безопасенъ отъ преслъдованій.

— Благословеніе на домъ и жену твою! говориль незнакомець, входя въ саклю. Во имя славныхъ дълъ твоихъ, съдой джигитъ (витязь), требую гостепримства, съдла и бурки....

 Голова моя, отейчалъ хозяннъ, и зарядъ за друга или недруга. Ты гость мой и, стало быть, властелинъ мой. Каждый путемествующій черкесь останавливался тамь, гдк застигала его ночь, но предпочиталь остановиться у знакомаго, и притомъ человька достаточнаго, такого, которому не было-бы слишкомъ обременительно угостить прівзжаго.

Если вдущихъ было много, то они, останавливаясь на ночлегъ, рвздвиялись на нъсколько партій, которыя и расходились по соевдямъ.

Хознинъ, заслышавъ издали о прівздѣ гостя, спѣшаль къ нему на встрѣчу и держаль стремя, когда тоть слѣзаль съ лошади. Въ глазахъ каждаго черкеса не было такихъ поступковъ и услуги, которыя могли бы унизить хознина нередъ гостемъ, какъ бы велика ни была разница въ ихъ общественномъ положеніи. Званіе хознина, точно также какъ и гостя, здѣсь не играло пикакой роли, и только нѣкоторые самые незначительные оттѣнки дѣлали разницу въ пріемѣ болѣе рѣдкаго или почетнаго гостя оть обыкновеннаго. Едва только гость слѣзаль съ лошади, какъ хознинъ прежде всего снималь съ него ружье и вводиль въ кунахскую, указывая тамъ мѣсто, обложенное коврами и подушками, въ самомъ почетномъ углу комнаты. Здѣсь снимали съ пріѣзжаго все остальное оружіе, которое или развѣшивалось въ кунахской, или относилось въ домъ хознинъ. Послѣднее обстоятельство имѣло у чернесовъ двоякое значеніе: или что хознинъ бралъ, по дружоѣ, на себя всю отвѣтственность за безопасность гостя въ своемъ домѣ, или что, не зная его, не очень ему довѣрялъ.

По принятому обычаю, въ сакий тотчасъ же разводился огонь, и чимъ больше было огня въ очагъ, тъмъ больше почета для гостя. Если гость быль важнаго происхожденія, какой-нибудь князь, прівхавшій въ другому князю, и имъдъ за собою многочисленную свиту, то онъ обыкновенно остапавливался у князя только въ томъ случав, если у него не было гостей, а въ противномъ случав располагался у одного изъ старшихъ подвластныхъ князю. При прівзжемъ оставались старшіе его спутники и человъка два-три самыхъ младшихъ; прочая свита расходилась по домамъ остальныхъ жителей аула.

Гостя принимали съ темъ райушіемъ, которымъ отличаются вообще всё горцы. Прівзжій могъ оставаться въ гостяхъ сколько ему было угодно, но приличіе требовало не засиживаться слишкомъ долго. Войдя въ саклю, гость, во все время пребыванія въ ней, находился на рукахъ и попеченіи о немъ козянна, который обязанъ былъ предохранять его отъ всякой непріятности и угощать вмъстъ со свитою, какъ бы многочисленна она ни была. Для почетнаго гости хозяннъ ръзалъ барана, а иногда и штуку рогатаго скота. «Добрый хозяннъ, говоритъ черкеская поговорка, обязанъ доставить гостю сытный столъ, хорошій огонь и обильный фуражъ». Мысль о томъ, что скажуть о немъ гости по возвращеніи въ свою сторону, преслъдовала хозянна; день и ночь онъ хлопоталъ о гостъ, старадся быть при немъ безотлучно и лишь оставлялъ его на нъсколько минутъ для того, чтобы заглянуть: сыты»

ди и накормлены—ли лошади прівзжихь. Все это двлалось безь всякой мысли о вознагражденіи, изъ одного убъжденія, что онъ исполняеть заввть отцовь и долгъ гостепріимства. Взять подарокь отъ гостя значило навлечь на себя всеобщее презрвніе, да и самъ гость не предлагаль его, боясь оскорбить тъмъ хозянна.

Усъвшись на почетномъ мъстъ, пріъзжій, какъ водится у черкесовъ, проводиль нъкоторое время въ глубокомъ молчаній; хозяннъ и гость, если они были незнакомы, разсматривани другь друга съ большниъ вниманіемъ. Промолчавъ нъсколько мгновеній, пріъзжій освъдомлялся о здоровь хозянна, но считаль неприличнымъ распрашивать о жент и дътяхъ. Съ другой стороны, не смотря на то, что черкесы крайне любопытны, они считали нарушенемъ правиль гостепріимства закидывать гостя вопросами: откуда онъ пріъхаль, куда и зачёмъ тесть, если желаль, могь сохранить полное инкогнито. Во все время пребыванія своего въ гостяхъ, пріть и полное отть всякой услужливости своему хозяину, точно такъ же какъ и самъ не составляль предмета любопытства для семейства хозяипа. Но за то, во все время пребыванія въ чужомъ домъ, гость, по обычаю страны, оставался какъ-бы прикованнымъ къ мъсту: встать, прохаживаться по комнать былобы не только отступленіемъ отъ приличій, но многимъ изъ его соотечественниковъ показалось бы даже и преступленіемъ.

Усадивши гостя на самое почетное мёсто и получивъ отъ него привътствіе, хозяинъ спрашивалъ его о здоровь только тогда, если прівъжій ему былъ знакомъ, а въ противномъ случай дёлалъ этотъ вопросъ не ранве того, какъ гость объявлялъ свое имя. Тогда хозяинъ приглашалъ его снять съ себя верхнюю одежду, обувь, все остальные доспъхи и отдохнуть. Между тъмъ, въ промежутокъ времени до ужина, считалось неприличнымъ оставить гостя одного, и потому къ нему являлись, одинъ за другимъ, сосъди хозяина съ привътствіемъ. Если гость былъ родственникъ или особо уважаемое почетное лицо, то къ нему приходила дочь хозяина, а за нею приносилось блюдо съ сушеными плодами и разными овощами. Въ нъкоторыхъ обществахъ существовало еще обыкновеніе или патріархальный обычай, по которому дочь хозяина должна была умыть ноги странника.

«Когда мы усёлись на приготовленных для насъ мёстахъ, говоритъ г.  $T^*$ , посётившій горы (\*), и сняли обувь, въ кунахскую вошла молодая дёвушка съ полотенцемъ въ рукахъ, за которою служанка несла тазъ и кувшинъ съ водой. Въ то мгновеніе, когда она остановилась передо мною, ктото бросилъ въ огонь сухаго хворосту, и яркій свётъ, разлившійся по кунахской, озарилъ дёвушку съ ногъ до головы. Она покраснѣла, улыбпулась и, молча наклонившись къ моимъ ногамъ, налила на нихъ воды, покрыла по

<sup>(</sup>¹) "Русскій Въстникъ" 1864 г. № 11.

лотенцемъ и пошла къ другому исполнять свою гостепримную обязанность. Между тёмъ, свётъ становился слабъе, и она скрылась въ дверяхъ тихо, плавно, подобно видёнію. Болёе я ея не видалъ».

Починъ всякаго дёла шелъ отъ гостя. Онъ начиналъ разговоръ и просилъ присутствующихъ садиться; тв сначала отказывались, считая неприличнымъ сидёть въ присутствіи гостя, но потомъ старшіе по лётамъ уступа ли вторичной просьбе и садились, а младшіе, стоя, размёщались вокругь комнаты. Во время разговора, по обычаю, гость обращался исключительно къ почетнымъ лицамъ или старшимъ по лётамъ, и мало по малу разговоръ дёлался общимъ. Общественные интересы страны, внутреннія происшествія, свёдёнія о мирѣ или войнѣ, подвиги какого-нибудь князя, приходъ судовъ къ черкескимъ берегамъ и другіе предметы, заслуживавшіе вниманія, составляли содержаніе разговора и были единственнымъ источникомъ, изъ котораго почерпались всѣ черкескія новости и свѣдѣнія. Въ разговорѣ соблюдалось самое тонкое приличіе, придающее черкесамъ, при обращеніи между собою, видъ благородства и благопристойности (1).

Появленіе прислуги, мин сыновей хозянна, или, наконецъ, его сосъдей въ умывальницею и тазомъ, для умовенія рукъ, служило знакомъ того, что ужинъ готовъ.

Вслёдъ за умываніемъ вносились въ кунахскую небольшіе кругленькіе столики о трехъ ножкахъ. Столики эти извъстны у черкесовъ подъ именемъ аны—слово составное: а—значитъ рука, ны—глаза, т. е. что на нихъ обращаются глаза и руки всъхъ кушающихъ. Черкесы были всегда чревычайно умъренны въ пищъ: ъли мало и ръдко, особенно во время походовъ и передвиженій. «Печали желудка—говоритъ народная пословица—легко забываются, а не скоро лишь муки сердечныя».

За то на званыхъ объдахъ, праздникахъ и угощеніяхъ они впадали въ другую крайность: ъли и пили на столько много, что надо было удивляться выбестимости ихъ желудковъ. Въ такихъ случаяхъ пища черкесовъ бывала довольно разнообразна. Вибето хліба употребляли пасту — густо—свареную просяную кашу, которою окружаютъ кушанья; круто—свареная, она ръжется ломтани. Хлібъ если и употреблялся въ пишу, то большею частью просяной. Просо составляло исключительную принадлежность черкескаго стола: изъ проса приготовляли хаптурнов — супъ или похлебку съ бараниной, и махсымъ — бузу или брагу, которую пили вмёсто вина, запрещеннаго магометан-

<sup>(</sup>¹) Этнограф. очерки черкеск. народа. Барона Сталя (рукон). Отъ Зауральн до Заковкавья г. Вердеревскаго. Кавказъ 1855 г. № 30. О природѣ и хозяйствъ Кабарды кн. Т. Г. Варатова. Кавказъ 1860 г. № 73 Замѣчаніе на статью Законы и обычаи кабардынневъ, Ханъ-Гирея. Кавк. 1846 г. № 10. О гостепріимствъ у черкесовъ. Кавказъ 1859 г. № 7. О кавказской ляніи Дебу: изд. 1829 года. Записки русскаго офиц. Кавк. 1852 г. № 1 и 2.

скимъ закономъ (1). Пища абадзеховъ состояда лётомь изъ проса и молока, а зимою тли просо, сыръ и соленую баранину; за недостаткомъ проса, абадзехи часто питались тыквою. Вообще пища черкесовъ состояда изъ говядины, баранины и конины (преимущественно молодыхъ жеребятъ), которыя солились и сущились съ осени и были запасаемы до мая мъсяца. Съ мая же до октября употребляли въ пищу кпслоз молоко, сыръ и растительные продукты. Кушанье подавалось чисто и опрятно; молоко черкесы тли деревянными ложками; говяжій отваръ, или бульонъ, пили изъ деревянныхъ чашекъ, а все остальное тли руками, употребляя пальцы вмъсто вилокъ и ложекъ. Каждое блюдо подавалось на особомъ столикъ, безъ талерокъ, которыя, какъ мы видъли, употреблялись только для украшенія комнатъ и разставдялись по стънамъ.

Заръзанный для почетнаго гостя баранъ варился въ котлъ цъликомъ, за исключеніемь головы, ногъ и печени, и, окруженный этими принадлежностями, приправлениыми разсоломъ, подавался на одномъ изъ столовъ. Кушанье это извъстно подъ именемъ было и быломиазе. Слъдующее блюдо состояло также изъ отварной баранины, разръзанной на куски, между которыми становилась каменная чашка съ шипсомо - кислымъ молокомъ, приправленнымъ чеснокомъ, перцомъ и солью: въ этотъ разсолъ туземцы макали баранину. Затъмъ, по порядку и достоинству, слъдовали: китлебст — курпца съ приправою лука, перца и масла; на столикъ клали пасту и, сдълавъ въ ней углубленіе, наполняли ее этимъ соусомъ; за китлебсомъ опять кислое молоко, съ кусками отварной бараньей головы; творогъ, вареный съ масломъ и запеченый въ тъстъ, въ видъ ватрушки, огромной величины; пирэжки изъ творогу, пилавъ, шашлыкъ, жареная баранина съ медомъ, разсыпное просо со сметаною, сладкіе пирожки и т. п. кушанья, въ большемъ или меньшемъ изобили, смотря по достатку хозяина. Въ концъ объда приносился котелъ съ очень вкуснымъ супомъ, который наливался въ деревянныя чашки съ ушками и подавался гостямъ; за неимъніемъ ложекъ, пили его черезъ край, прямо изъ чашки. Вино, пиво, буза или аракъ и, наконецъ, кумысъ составляли принадлежность каждаго объда. Число блюдъ, смотря по значению гостя и состоянию хозяина, бывало вногда весьма значительно. Такъ, въ 1827 году, натухажский старшина, Дешеноко-Темирокъ, угощая посътившаго его анатолійскаго сераскира Гассанапашу, подаль ему за объдомъ сто двадцать блюдъ — чисто лукуловскій столь!

Ни у знатныхъ, ни у бъдныхъ не было для ъды назначенныхъ часовъ: каждый ълъ когда ему захочется: отецъ въ одномъ углу, мать въ другомъ, дъти тамъ, гдъ придется. Общій столь былъ въ употребленіи только при гостяхъ.

За ужинъ садились по достоинству и значению; лёта играли въ этомъ

<sup>(1)</sup> Буза приготовляется изъ проса, съ прибавлениемъ нъ нее, после брожения, меда.

дътъ весьма важную роль. Лъта въ общежити черкесовъ ставились всегда выше всякаго званія; молодой человъкъ самаго высокаго происхожденія обязанъ быль встать передъ каждымъ старивомъ, не спращивая его имени, и, оказывая уваженіе его съдинъ, уступить ему почетное мъсто, которое въ пріемъ черкесовъ имъло весьма большое значеніе.

Если гость быль человъкъ весьма знатный по происхождению или по заслугамъ, то онъ ълъ одинъ, а хозяинъ ему прислуживалъ; если же изъ низшихъ, тогда самь хозяинъ раздълялъ съ нимъ трапезу.

Каждый столикъ съ блюдомъ подносился прежде всего почетному гостю и, по черкеской въжливости, никто не касался до кушанья прежде старшаго гостя. Съ первымъ кускомъ пищи, подносимымъ ко рту, гость произносилъ вполголоса модитву, призывая на хозянна благодать свыше, и затънъ обязанъ былъ отвъдать непремънно отъ каждаго блюда, сколько бы ихъ ни было: иначе онъ ногъ жестоко обидъть хознина. Воздержание и умъренность въ нищъ считались, въ то же время, одиниъ изъ похвальныхъ качествъ черкеса, и въ особенности соблюдацись высшимъ класомъ. Такой гость только прикасался къ кушаньямъ, не смотря на неоднократныя приглашенія хозяина кушать до-сыта и побольше. Гость, отдёлившій часть блюда и передавшій его слугь, оказываль темъ большое уважение хозяину, который принималь подобный поступокь, какъ знакъ особеннаго въ нему вниманія. Когда старшій прекращаль бду, то всь сидовшів съ нимъ за однинъ столомъ также переставали всть и столь передавался второстепеннымъ посътителямъ, а отъ нихъ переходилъ дальше, пока не опустветь совершенно, потому что черкесь не сберегаль на другой день того, что было однажды приготовлено и подано. Чего не съждали гости, то выносилось изъ кунахской и раздавалось на дворъ толиъ дътей и зъвакъ, сбъгавшихся на каждое подобное угощение.

После ужина подметали поль и приносили снова умывальницу, и на этоть разь подавали небольшой кусочекь мыла, на особомы блюдечкы. Пожелавь гостю спокойствін, всё удалились, кромы хозянна, который оставался туть до тыхь поры, пока гость не просиль его также успокоимься.

Прівзжій засыпаль съ полною увъренностію, что лошади его накормлены, что имъ дана постилка, или что онъ пасутся подъ надзоромъ особо-назначеннаго на этотъ разъ пастуха. Гость зналъ, что если лошадь или какая-нибудь вещь его пропадеть, то хозяннъ, отвъчая за нее, долженъ будетъ отдать ему свою вещь й самъ потомъ разыскивать вора. Онъ зналъ также и то, что хозяйка дома встанетъ рано, до разсвъта, чтобы успъть приготовить самыя разнообразныя блюда и какъ можно лучше угостить прівзжаго.

Поутру обыкновенно приносили гостю кислое молоко съ пастою, а иногда и съ ватрушкою; въ полдень подавали въ небольшомъ количествъ баранину, а вечеромъ хозяева и ихъ кухарки истощали все свое искуство, чтобы блеснуть угощеніемъ.

При отъйзди хозяинъ и гость пили шесибзь — застремянную чату Гость

выходиль на дворь; лошади его и его свиты были осёдланы и выведены изъконюшни; каждую изълошадей держаль особый человъкъ и подаваль стремя. Если гость прівхаль издалека, то ему оказывался еще большій почеть: тогда хознинь, не довольствуясь прощаніемъ въдомѣ, садился также на лошадь, провожаль нъсколько версть и возвращался домой только послѣ нъскольких долгихъ убъжденій и просьбъ со стороны гостя.

Въ прежнее время было въ обычав для гостя засввать особое поле просомъ или гоміей, другое овсомъ для лошадей его и отдёлять для него часть скота изъ своего стада.

Чъмъ болье человъкъ пользованся уваженіемъ, тъмъ чаще посъщали его гости. Если нечъмъ быть угощать путешественника, хозяинъ обращался къ сосъдямъ, и тъ охотно снабжали его всъмъ необходимымъ. Сосъди жили между собою дружелюбно, охотно дълились другъ съ другомъ послъднимъ кускомъ, одеждой, всъмъ что только можно было раздълить, и считалось постыднымъ отказать нуждающемуся, кто бы онъ ни былъ. Хозяинъ долженъ былъ защищать гостя, хотя бы то стоило ему жизни. Принявшій подъ свое покровительство преступника обязанъ былъ примирить объ стороны, и если ему это не удавалось, то передавалъ дъло на разсмотръне народнаго суда. Если судъ ръшалъ выдать обидчика головой обиженному, тогда давшій убъжище исполняль въ точности приговоръ суда.

Отказъ въ гостепримствъ навлекалъ на хозяина нерасположение цълаго общества. Негостепримство у черкесовъ считалось большимъ порокомъ и порипалось пословицею: «ты вшь одинт не двлясь, какт ногайский князь». Чъмъ гостепріимнъе былъ хозяинъ, тъмъ лучше старался онъ угостить прівзжаго, и, отпуская его домой, при прощаніи ділань весьма часто подарки, неръдко весьма значительные. Съ своей стороны, гости обязаны были въ точности исполнять всё обычаи страны и ни словомъ, ни даже намекомъ не оскорбить хозяина, и тъмъ не обезславить его гостепріимства. Нарушеніе правилъ гостепріимства вело въ вровавой враждь, возникавшей не только между двумя лицами, но между цёлыми родами и поколёніями. По кореннымъ черкескимъ законамъ, тотъ, кто оскорбилъ гостя, въ чьемъ-бы домъ онъ ни быль, платить хозяину дома штрафъ въ одну сха, равняющуюся отъ 60 до 80 быковъ. Въ случав убійства гостя, убійца платить девять такихъ цень за безчестье дома независимо отъ цёны крови, ситдующей родственникамъ убитаго (\*). Черкесы до такой степени ревниво оберегами обычай гостепримства, что если два лица, имъвшія между собою вражду, встръчались неожиданно въ чужомъ домъ, то, какъ-бы вражда эта сильна ни была, они дълали видъ, что не замъчають другъ друга, и держались одинъ отъ другаго какъ можно дальше.

<sup>(1)</sup> Обычан шапсуговъ и натухажцевъ. Л. Люлье. Запис, нави. отд. имп. рус, геогр. общ. ин.  $\gamma$ П, изд. 1866 г.

Какъ образчикъ гостепріямства, его обычаевъ и условій, я поясню примъромъ. Одинъ изъ богатъйшихъ князей бзедухскихъ былъ въ гостяхъ у князя другаго племени, отъ котораго, при отътадъ, получилъ въ подарокъ тысячу барановъ. Обычай и достоинство требовали отдарить пріятеля. Бзедухскій князь звалъ его къ себъ въ гости, но тотъ медлилъ и черезъ годъ совершенно пеожиданно явился съ огромною свитою, какъ разъ въ то самое время, когда хозяина не было дома.

Остановившись передъ кунахскою, князь слъзъ съ коня; его ввели въ комнату. Княгиня—хозяйка засуетилась въ хлопотахъ объ угощении и отправила гонцовъ къ мужу, съ извъстіемъ о прибытіи гостя. Въ ожиданіи прівзда супруга, княгиня была въ крайнемъ затрудненіи: надо было готовить ужинъ, а она не знала какъ: готовить—ди кушанье изъ мяса быка убитаго поутру, или, какъ принято было между черкесами, въ честь прівхавшаго гостя заръзать барана. Вызванный изъ кунахской, старшій изъ подвластныхъ князя, человъкъ опытный и хорошо знавшій обычаи страны, разръшилъ затрудненіе: онъ опредълилъ приготовлять говядину и, кромѣ того, убить барана.

Эти затрудненія замедлили приготовленіе ужина, но наконець его подали. Внязь, прітхавшій издалека, проголодался и, ствъ за столь, принялся за нящу съ большимъ апетитомъ. По обычаю, когда слёдовало приняться за мясо, въ богатыхъ и знатныхъ домахъ прислуживающіе подавали ножи, а безъ этой формальности никто не дотрогивался до кушанья. Проголодавшійся же князь не соблюдъ этикета и, не дожидаясь когда подадуть ему ножъ, вынуль свой, бывшій при ножнахъ кинжала, и началъ имъ рёзать говядину.

 Ого! гости-то наши прібхани вооруженные! замѣтилъ вслухъ одинъ наъ остряковъ, бывшихъ въ кунахской при угощеніи.

Князь молча кинулъ сердитый взглядъ на остряка и продолжалъ ъсть. Вскоръ затъмъ почетный гость потребовалъ пить, что значило, по принятому обыкновенію, что, отръзавъ себъ еще кусочка два мяса, князь перейдетъ къ слъдующему блюду. Утомленіе и апетитъ взяли и туть перевъсъ надъ обычаемъ; куски шашлыка одинъ за другимъ, и въ значительномъ количествъ, стали исчезать во рту гостя.

— По мокрому бруску проведи ножемъ, замътилъ вторично острякъ. Князь вепыхнулъ и, оттолкнувъ отъ себя столъ съ кушаньями, бросилъ инъ

— Подайте мий оружіе! закрачаль онь съ гийвомъ. Я не съ тимъ пріталь нь своему пріятелю, чтобы слушать насмишки какого-нибудь наглеца. Оружіе!... дошадь! закричаль взбишенный князь.

Поднялась страшная суматоха. Подвластвые хозянна просили гостя не сердиться, не убажать и темъ не навлекать безчестія хозянну. Бедная и ничёмъ певиновная княгиня рвала на себё волосы и также упрашивала разсерженнаго не дёлать позора ся мужу. Почетный гость уступиль просьбамъ: согласился остаться и все успокоилось. Пріёхаль хозянь и скоро узналь о

случившемся происшествіи. Утромъ на другой день онъ призваль къ себъ несчастнаго острака и, въ присутствія гостей, выгналь его изъ своихъ владіній.

— Счастіе твое, что съ отномъ твоимъ я виъ хивбъ и соль, а то ты жилъ-бы тамъ съ рыбами, сказалъ князь остряку, указывая на ръку, протекающую подав кунахской. Отнынв нога твоя пускай не смветь переступать черту моихъ владъній — вонъ отсюда! Но, чтобы ты не подумаль будто я выгоняю съ намъреніемъ подъ этимъ предлогомъ отдълаться отъ подарка, то на, возьми себъ двухъ дучшихъ коней моихъ и-съ Богомъ!

Острякъ, довольный темъ, что такъ дешево отделался, ускакаль безъ огладки. Князь гостиль около недёли и, при отъёздё домой, получиль въ подарокъ: трехъ дъвушекъ, двухъ мальчиковъ, шестнадцать прекрасныхъ лошадей, множество драгоцъннаго оружія и нъсколько десятковъ сундуковъ,

наполненныхъ шелковыми матеріями.

Обычай одаривать гостя породиль у черкесовъ особый родъ гостей хачеуако — гость съ просьбой. Такія лида, погостивъ нъсколько дней, просили у хозяина, преимущественно князя, подарить ему, напримеръ, десять дошадей, двадцать быковъ, да сотню овецъ. По обычаю, князь не могъ отказать въ подобной просьбъ и должевъ быль удовлетворить просителя (\*). Витстъ съ тёмъ, польвуясь гостепримствомъ, многіе находили средство всю жизнь существовать на чужой счеть. Образовался особый, хотя незначительный, классъ людей, который, не имъя осъдлости и пристанища, скитался изъ одного аула въ другой и велъ жизнь бродяжническую. Они знали, что прівздъ ихъ, подъ именемъ гостя, будеть принять каждымъ изъ хозяевъ за пріятное событіе, доставляющее какъ ему, такъ и вскиъ членамъ его семьи удовольствіе и сдучай исполнить долгь и священную обязанность. За то между черкесами не было еще никогда примъра, чтобы кто-нибудь умеръ отъ голода...

Гостепрівиство, свято чтимое между черкесами, не следуетъ смешивать съ правами покровительства, или куначества, также весьма распространеннаго въ народъ. Обычай куначества ведется съ давнихъ поръ. Въ прежнія времена, когда междоусобныя войны раздирали маленькія черкескія племена, каждый черкесь, вступивь въ границы земель чужаго ему владёнія, считался какъ непріятель или чужевемець. Онъ подвергался опасности быть убитымъ, ограбленнымъ или проданнымъ, какъ невольникъ, куда-нибудь на отдаленный востовъ. Чтобы не подвергаться этому, онъ долженъ быль имъть въ чужомъ обществъ вліятельнаго покровителя — кунака, на котораго, въ случав надобности, могъ бы положиться. Обоюдная польза сдёдала куначество свято

<sup>(1)</sup> О гостепримствъ у черкесовъ. Кавк. 1859 г. № 7. Замъчанія на ст. "Законы и обычам кабардинцевъ Кавк. 1846 г. № 11. Остатки христіанства между закубанскими племенами Іоанна Хаарова. Кавк. 1846 г. № 42. О природѣ и хозяйствѣ Кабарды кн. Баратова Кавк. 1860 г. № 73. Очеркъ этнографія черкескаго народа барона Сталя (рукопись). Бътлые очерки Кабарды Степанова. Кавк. 1861 г. № 82. Закубанскій край въ 1864 г. П. Невеній. Кавкавъ 1868 г. № 100.

чтимымъ между черкесами. Кунакъ (покровитель) и прибывшій подъ его защиту были тѣсно связаны между собою, и никто не могъ обидѣть кліента, не подвергаясь неизбѣжному мщенію кунака. Хотя впослѣдствій, съ прекращеніемъ междоусобныхъ раздоровъ, черкесъ не подвергался прежней опасности, по куначество такъ вкоренилось въ народную жизнь, что ни одинъ черкесъ не считалъ возможнымъ обойтись безъ кунака, который бы могъ его выручить изъ бѣды въ случаѣ ссоры, драки, убійства и воровства. Кунакомъ, конечно, могъ быть только князь или владѣтельный дворянинъ, словомъ такое лицо, котораго имя и вліяніе имѣли вѣсъ въ горахъ.

Отказать кому бы то ни было въ покровительстве считалось предосудительнымъ. Человекъ, совершившій преступленіе и опасавшійся преследованія, вскаль случая обезпечить себя защитою сильнаго. Явившись къ тому князю, котораго покровительство могло доставить желаемую защиту, онъ касался рукою полы его платья и произносиль: «отдаюсь подо теое покровительство». Коренные обычаи черкесовъ обязывали покровителя вступаться во всякомъ случать за предавшагося его защить. Ни тоть, ни другой ничего не теряли отъ того — напротивъ, оба оставались въ выигрышть. Искавшій защиты пріобраталь сильную подпору, а покровитель получаль право, въ случать обиды нанесенной его кліенту, взыскивать штрафь въ свою пользу. Право это составляло даже одно изъ преимуществъ князей, которымъ они старались пользоваться, получая отъ него вещественныя выгоды, и хотя оно вело часто къ распрямъ и ссорамъ, но, не смотря на то, князь, допустившій безнаказанно обидъть имъ пскровительствуемаго, терялъ всякое уваженіе въ пародь.

Каждый иностранець, безъ различи происхождения и въры, имъвшій вліятельнаго кунака въ одномъ изъ черкескихъ обществъ, былъ совершенно безопасенъ въ этомъ обществъ. Всъ иностранцы, посъщавшіе секретно горскія племена, жившія по берегу Чернаго моря, отправлялись, по большей части, изъ Турціи, имъя съ собою рекомендаціи на имя владътельныхъ князей, которые дълались ихъ кунаками, т. е. принимали ихъ подъ свое покровительство. Одни русскіе были изъяты у черкесовъ изъ этого права. Каждый русскій, въ глазахъ черкеса, находился подъ кровомщеніемъ, и весьма немногіе изъ черкесовъ ръшались вступать съ нами въ куначество, да и то не иначе, какъ съ соблюденіемъ съ объяхъ сторонъ самой тщательной тайны.

Необходимость въ постороннемъ покровительствъ и помощи дала начало оригинальному обычаю, извъстному подъ именемъ усыновления. Лицо чуждаго народа или чуждаго общества, переселившись къ одному изъ черкескихъ племенъ и желая тамъ скрыться отъ преслъдованій или остаться на всегда, изъявляло желаніе быть усыновленнымъ однимъ изъ семействъ того ауда, въ которомъ поселилось. Глава семейства призывалъ къ себъ желающаго быть пріемышемъ, въ присутствіц всёхъ обнажалъ женъ своей грудь и пріемышъ три раза устами дотрогивался до ея сосковъ. Этимъ символомъ глава семей-

ства давалъ знать присутствующимъ, что пріемышъ былъ какъ-бы вскормленъ грудью его жены и считается отнынъ сынолъ въ семействъ. Такое усыновленіе устанавливало священную связь и палагало на пріемыша тѣ же
обязанности, какія имъетъ сынъ къ отцу. Точно такъ же поступали два лица,
согласившіяся составить между собою союзъ на жизнь и смерть. Тогда жена
или мать одного изъ нихъ давала другу мужа или сына свою грудь, и съ
тъхъ поръ онъ пользовался покровительствомъ, какое принадлежало дъйствительному питомцу. Впослъдствіи обычай этотъ до того развился, что
стоило только дотронуться до груди женщины, чтобы остановить ея- мужа
отъ преслъдованія даже и въ томъ случав, еслябы дотронувшійся до груди
его жены былъ заклятый врагъ (¹). Слъдующій разсказъ лучше всего подтвердить, до какой степени свято исполнялись у черкесовъ обычаи гостепріимства и усыновленія.

Хегайкское илемя занимало прежде важное мъсто между черкесками племенами. Князья этого племени, два родные брата, славились своимъ мужествомъ и щедростію. Старшій изъ братьевъ, Атвонукъ, быдъ среднихъ лѣтъ и очень дуренъ собою, а младшій, Канбулатъ, молодъ и красоты необычайной; плечи его были такъ широки, талья такъ тонка, что когда онъ лежалъ, то кошка проходила подъ его бокомъ, не задъвая пояса—а это верхъ черкеской красоты!

Сознавая свой физическій недостатокъ, Атвонукъ не хотълъ жениться, но настойчивость и убъжденіе друзей заставили его взять себъ жену, съ тъмъ, однако, условіемъ, чтобы и младшій брать, Канбулатъ, послъдовалъ его примъру. Оба брата женились, и Канбулатъ, какъ-бы предчувствуя что-то педоброе, вопреки обычаямъ своей родины, никогда не показывался своей певъсткъ. Черкеская женщина въ прежнее время пользовалась сравнительно значительнъйшею свободою и принимала даже участіе въ дълахъ общественныхъ.

Пораженная красотою брата своего мужа, жена Атвонука искала случая съ нимъ сбливиться. Однажды, въ отсутствие мужа, привхали къ ней въ гости родственники и просили Канбулата провести ихъ въ покои невъстки. Отказать въ такой просьбъ было-бы неприлично, невъжливо, и Канбулатъ принужденъ былъ, противъ собственнаго желанія, побывать у жены брата. По удаленіи гостей, княгиня, подъ предлогомъ переговоровъ о домашнихъ дълахъ, удержала у себя Канбулата, и, съ безстыдствомъ сладострастной женщины, потребовала отъ него клятвеннаго объщанія провести съ нею вмъстъ наступающую ночь, угрожая, въ противномъ случав, поднять тревогу и объявить народу, что онъ котълъ ее обезчествть. Слова свои она подтвердила цълованіемъ молитвенника, который висълъ въ серебряномъ футляръ на ея груди. Удивленный безстыдствомъ, но сознавая безвыходность своего положенія, Канбулатъ далъ слово

<sup>(</sup>¹) Этвографическій очеркъ черисскаго народа барона Сталя (рукоп.). Бесльній Абатъ Ханъ-Гирея. Кавк. 1847 г. № 43.

исполнить желаніе своей невъстки и, въ обезпеченіе его, поцьловаль тоть же молитвенникъ.

Наступила ночь. Канбулать явился, но объявиль, что пришель не для того, чтобы быть преступникомъ, а для того только, чтобы исполнить клятву, къ которой присоединиль другую, что заръжеть свою невъстку при первомъ нескромиомъ порывъ, при неумъстной и соблазнительной ласкъ. Обнаженная сабля, какъ доказательство ръшимости и твердости слова, легла между нимъ и невъсткою. Съ наступленіемъ утра, Канбулатъ бъжалъ съ ненавистной ему постели, не замътивъ, какъ одна изъ трехъ стрълъ, которыя носили тогда черкесы на себъ и дома, подкатилась подъ кровать: онъ забылъ даже о томъ, что у него были три, а не двъ стрълы...

Возвратившійся Атвонукъ въ первую же ночь замітиль чужую стрілу и, по необыкновенной длині, узналь въ ней стрілу брата.

Чего я опасался, сказалъ онъ одному изъ своихъ друзей, то и случилось...

Оскорбленный Атвонувъ оставияъ свой домъ и увхаяъ въ врымскимъ татарамъ. Забытый встми, онъ оставался долгое время незамътнымъ при бахчисарайскомъ дворъ. Князь хегайнскій не теряяъ, однако, надежды и работалъ неутомимо надъ осуществленіемъ своего желанія отмстить Канбулату. Своею настойчивостію и неутомимостію онъ успълъ склонить хана дать ему войско и повелъ многочисленный отрядъ татаръ на владъніе брата, почти смежное съ владъніями врымскихъ татаръ. Распустивъ слухъ, что татары идутъ на отдаленное племя, Атвонукъ хотълъ върнъе достигнуть цъли и захватить брата врасилохъ, но пъгая лошадь открыла тайну. Приближенные Канбулата, узпавъ въ станъ татаръ лошадь Атвонука, дали знать своему господину. Князь бъжалъ, однако семейство его попало въ руки мстителя— старшаго брата.

Въ особой палаткъ помъщена была плънница, жена Канбулата, женицина твердаго характера и пылкаго ума. Она была въ то время беременна, тогда какъ преступная жена Атвонука никогда не имъла дътей. Атвонукъ ръшилъ отмстить брату тъмъ же, въ чемъ подозръвалъ его. Наступила ночь, и онъ отправидся къ плънницъ, чтобы насытиться самымъ гнуснымъ образомъ...

Гордо встратила планница своего мстителя.

— Нашъ повелитель, сказала она—такъ величають черкешенки старшихъ братьевъ своихъ мужей—ты торгуешь не совсёмъ чисто: мъняешь безплодную корову на тельную...

Слова эти устыдили Атвонука; онъ оставилъ свою невъстку и объявилъ ей, что отнынъ будетъ считать ее родною сестрою. Такое признаніе не означало еще примиренія съ братомъ: Атвонукъ обратилъ весь свой гнъвъ на разореніе ауловъ, подвластныхъ Канбулату. Послѣдній, скрывшись отъ преслѣдованій брата, поъхалъ къ жанѣевцамъ, жившимъ на юговостокъ отъ хегайкскаго племени. Десятокъ или два бъдныхъ хижинъ настоящихъ обитателей Каракубанскаго острова суть единственные потомки женѣевцевъ, нъкогда много-

численнаго воинственнаго племени, выставлявшаго тысячь десять всадниковъ и страшнаго для сосёдей. Одинъ изъ представителей жанбевцевъ, князь Хакушмукъ, человъкъ уважаемый и могущественный, быль въ кровной враждъ съ Канбулатомъ. Последній въ одномъ изъ набеговъ убиль его сына.

И воть, въ одно утро, у вороть ограны маленькой кунахской этого князя остановился всадникъ на ворономъ конъ. Домъ былъ пустъ: киязя не было дома. Пользуясь отсутствіемъ владёльца, разбрелись и его слуги. Оставивъ свою лошадь у ограды, прівзжій вошель въ кунахскую и легь на скамейку. Одна изъ прислужницъ, пришедшая убрать комнату, была поражена его красотою и тотчасъ же объявила своей госпоже о прівзде гостя. Княгиня отправилась въ кунахскую, въ полномъ убъждении встрътить тамъ одного изъ самыхъ близкихъ друзей мужа: въ противномъ случав, гость не пришелъ-бы въ маленькую гостиную, назначенную только для почетныхъ лицъ, а остановился бы въ общей и большой гостиной.

Какъ только княгиня перешагнула порогъ комнаты, незнакомецъ вскочилъ и бросился къ ней.

— Будь моею воспріємною матерью! проговориль онъ, дотронувшись до

ея груди.

Передъ княгинею стоялъ Канбулатъ- убійца ея роднаго и единственнаго сына. Какъ ни великъ былъ гићвъ киягини при первомъ взгляде на убійцу сына, но преступить строгіе и священные законы гостепрівмства не въ силахъ, не въ характеръ черкеса. Слъдуя народному обычаю, княгиня взяла Канбулата подъ свою защиту и помъстила въ безопасномъ мъств.

Прошло несколько времени. Въ одну изъ отлучекъ мужа княгиня приготовила пиръ и, собравъ изъ всего племени самыхъ почетныхъ старшипъ, поручила имъ просить стараго князя, чтобы тогъ далъ слово исполнить одну изъ самыхъ провныкъ и завътныхъ просыбъ ея.

Сиди вечеромъ въ своей кунахской, князь, ничего пе подозрѣвавшій о происходившемъ въ домъ, былъ не мало удивленъ, когда къ нему явились старшины, сопровождаемые служителями съ блюдами, наполненными разными кушаньями. Князь принялъ старшинъ ласково. Съли за ужинъ; полныя чаши стали ходить по рукамъ и разговоръ оживился. Старшивы объявили тогда князю свое поручение.

- Согласенъ! сказалъ развеселившійся старикъ; но съ условіемъ, чтобы княгиня сама и при всёхь открыла мнё свою тайную просьбу.

Въ прежнее время, въ высшемъ классъ черкескаго общества жена никогда не приходила къ мужу въ присутстви постороннихъ, и потому двое изъ старшинъ отправились къ княгинъ объявить волю княза. Она не затруднилась нарушить обычай и, въ сопровождении техъ же посланныхъ, вошла къ пирующимъ.

- Я прошу тебя оказать гостепріамство этому человіку, сказала она,

указывая на следовавшаго за нею Канбулата, и при этомъ объяснила обстоятельства, вынудившія ее принять его подъ свою защиту.

Неожиданная встріча эта взволновала стараго князя.

- Конечно, отвъчаль онь съ наружнымъ спокойствіемъ и нъкоторою важностію, я не могу мстить человъку, который въ моемъ домъ ищетъ моего покровительства; но ты напрасно вздумала поить насъ передъ открытіемъ твоей тайны, столь для насъ пріятной: мы могли забыться и нашъ стыдъ паль бы тогда на тебя.
- Остріе стрълы прошло, такъ перья не сдълають вреда, замътили дворяне, умъвшіе позлословить и польстить, и просили княгиню прислать, по этому случаю, еще бузы и браги.
- Дъльно! замътилъ и старый князь; только послаще той, которую ты мит поднесла теперь...

На следующий день жаневский князь объявиль Канбулата своимь гостемь; но, следуя обычаямь, требоваль отъ него илату за кровь, объявивь, что какь все богатство Канбулата заключается теперь въ лошади и оружи, то онь удовольствуется и этимъ.

Канбулатъ исполнилъ требованіе: оставилъ у себя только одну саблю, но и ту долженъ былъ отдать, по вторичному требованію жанъевскаго князя.

- Что сказалъ Канбулатъ, отдавая саблю? спросилъ князь принесшаго ее старшину.
- Сказалъ только, отвъчалъ тотъ, что саблю не считаетъ драгоцънностью, а оставилъ ее у себя для обороны отъ собакъ. Тутъ у него, прибавилъ старшина, на глазахъ, кажется, навернулись сдевы...
- Онт достоинт и оружія, и уваженія! перебиль князь. Отнесите все обратно и скажите, что я хотёль только испытать его, хотёль узнать, принадлежить ли онь къ числу людей, которые служать основой умной поговорк нашихъ предковь: храбраго трудно полонить, но вз плыну онт покорена судьбъ; а труса легко езять ез плына, но тута-то, когда уже нечего бояться, она и дълается упрямыма. Скажите ему, что я раскаиваюсь въ моемъ желаніи испытать его, и пока онъ мой гость— моя рука, мое оружіе, все принадлежить ему.

Изгнанник быль болье чемь доволень великодушіемь своего врага-покровителя; но, по местнымь обстоятельствамь, не могь оставаться у него слишкомь долго, и потому просиль жаневскаго князя проводить его къ бзедухамь, жившимь въ вершинахь речекь Исекупса и Ишиша.

Представители сильнаго бзедухскаго племени были въ сборъ, на совъщани по общественнымъ дъламъ, когда среди ихъ явился жанъевскій князь, въ сопровожденіи своего гостя. Объяснивъ причину своего прибытія, старый князь поручилъ Канбулата великодушію ихъ племени.

Обнаживъ, по тогдашнему обычаю, голову, Канбулать обратился къ собранию:

— Бзедухи! отдаюсь подъ защиту вашего поколенія. Отныне, после Бога, на вась моя надежда. Не мои достоинства, а ваша честь и слава порукою мне въ вашемъ великодушіи.

Бзедухи объявили себя защитниками гостя. Семь лётъ тянулась съ тёхъ поръ самая ожесточенная война между братьями; лучшіе воины съ объихъ сторонъ остались на полъ сраженія; разореніе и кровопролитіе опустошили землю и истощили объ стороны враждовавшихъ, по ни та, ни другая сторона не хотъла уступить и враждъ не предзидълось конца.

Виновница всъхъ несчастій, — жена Атвонука, жившая у своего отца, вздумала сшить полный мужской костюмъ и послада его въ подарокъ Капбулату.

Носланный быль захвачень Атвонукомь, узнавшимь работу своей жены. Желая еще болье убъдиться въ преступной связи брата съ женою, Атвонукъ, отправивъ посылку съ своимъ слугою, поручиль ему просить Канбулата на минмое свиданіе. Канбулать изрубиль въ куски подарокъ ненавистной ему жепщины и приказаль его отвезти тому, къмъ онъ присланъ, прибавивъ отъ себя, что кто впредь къ нему явится съ подобнымъ порученіемъ, того онъ повъсить на первомъ попавшемся деревъ.

Этоть поступовъ внушилъ Атвонуку мысль, что брать не такъ виновенъ, какъ онъ предполагалъ, и онъ ръшился помириться. Послъ переговоровъ,

братья съёхацись на свиданіе.

— Я знать, сказаль Канбулать при встрвчё съ братомъ, что невинность моя оправдаеть меня; но ты не хотёль видёться со мною, а я быль готовъ скоре погибнуть, чёмъ открыть кому бы то ни было несчастный случай, безславившій нашъ домъ.

Братья помиримись. Пося продолжительнаго кровопролитія наступня миръ; бзедухамъ осталась слава строгаго исполненія обычая гостепріимства, благородной защиты гонимаго и удовольствіе слышать свои подвиги въ народной пъснъ и гордиться ею (1)....

## H.

Раздъление черкесовъ по племенамъ и мъсто занимаемое каждымъ изъ нихъ. — Общій краткій очеркъ мъстности, занимаемой черкескимъ или адигскимъ племенемъ, и его экономическаго быта.

Черкесы сами себя называють  $a\partial uve$ , что, на всехъ наржчіяхъ этого племени, означаеть ocmposo.

<sup>(</sup>¹) Князь Канбулать, черкеское предаціе. Ханъ-Гярея. "Русскій Вѣстникъ". 1844 года № 1.

Происхождение названия черкест объясняють различно. Одни стараются объяснить начало этого названія отъ Чера и Кеса, по преданіямъ бывшихъ, будто-бы, первыми родоначальниками адигскаго народа (1); другіе, не вдаваясь въ такія миоическія сказанія, говорять, что черкесь есть слово татарское, данное отъ ръчки Черекъ, извъстной кровопролитными битвами, происходившими между татарами и кабардинцами (2); наконецъ дагестанцы и всъ остальные жители Закавказья называють черкесовь сару-кясу, что означаеть сорви-голова, головоръзъ (3).

Отъ последняго названія произопло испорченное слово черкесъ, данное народу, отъ хищническихъ нападеній котораго сосъди весьма много терпъли.

Откуда бы ни произошло название черкест, оно стало, однако, у насъ гораздо популярнъйшимъ и болъе употребительнымъ, чъмъ сдово адиле, служащее выраженіемъ одинаковости происхожденія и одноплеменности многихъ отдъльныхъ покольній черкескаго народа, которыя не отличаются, другъ отъ друга, ни языкомъ, ни нравами и обычаями.

Многочисленное черкеское племя (адиге) раздёлялось на нёсколько отдёльныхъ поколёній, извёстныхъ подъ различными именами и названіями.

Ниже г. Георгіевска, на югъ отъ вазачьихъ земель, поселилось одно изъ значительнъйшихъ племенъ адиге, кабардинцы (кабертай), раздълявшіеся на Большую и Малую Кабарду.

Большая Кабарда, примыкая на югт къ осетинамъ, расположена между ръками Малкою и Терекомъ, а Малая Кабарда, занимая правый берегъ ръки Терека, до предгорій и береговъ Сунжи, прилегаеть на восток' къ чеченцамъ.

Нъсколько кабардинскихъ семействъ, въ разное время, оставивъ свое отечество и, со всёми своими подвластными, переселившись въ долины рёкъ обоихъ Зеленчуковъ, образовали особыя поселенія, извъстныя подъ именемъ абрековз, или былыхз кабардинцевз.

Въ прежнее время, жители Большой Кабарды были разделены между четырьмя кияжескими фамиліями: Кайтукиныхъ, Бекъ-Мурзипыхъ, Мисостовыхъ и Атажукиныхъ (4).

Малая Кабарда состояла изъ трехъ обществъ: Бековича, Ахлова и Таусултанова (5).

Баронъ Сталь: "Этнографическій очеркъ черкескаго народа" (рукоп). Бутковъ. "Опыть исторіи о черкесакъ, и въ особенности о кабардинцакъ" (рукоп).

<sup>(</sup>²) Свёдёнія объ атыхейцажь, Шахъ-бекъ-Мурзина. Кавказъ 1849 года № 39.

<sup>(3)</sup> Племя адиге, Т. Макарова. Кавказъ 1862 года № 29.

<sup>(4)</sup> По рукописи барона Сталя, фамили Кайтукиныхъ принадлежало 19 деревень съ 3,210 душъ обоего пола; Бекъ-Мурзинымъ 24 деревни съ 7,737 душъ обоего пола, Мисостовымъ 17 дерев. съ 6,306 душъ обоего пола, и Атажукинымъ 22 дерев съ 7,029 душъ обоего пола.

<sup>(</sup>в) Въ Малой Кабардъ, кромъ того, жили: въ аулъ Псидахъ чеченцы; въ аулъ Турловъкумыки; въ Гайтіовъ и Ельджеруковомъ аулъ-назрановцы и осетины Эльтокова и Козрева (Рукопись Стадя).

Составляя часть племени адиге и говоря съ нимъ однимъ языкомъ, кабардинцы не прилегали непосредственно къ остальнымъ поколъніямъ этого народа. Казаки 1-го Владикавказскаго казачьяго полка и племена татарскаго происхожденія отдъляли ихъ отъ соплеменныхъ имъ народовъ черкескаго (адигскаго) племени.

Кубанская котловина, орошаемая рёками Ферзь, Гегене (Большая Тегень), Гегенезій (Мадай Тегень) и Воарпъ, заната была бесленейцами, на свверованадь отъ которыхъ, по долинъ, орошаемой ручьями Чехураджъ, Белогіакъ и Шеде, жили мохошевцы. Къ занаду отъ послъднихъ, между ръкою Схагуаше (Бълою) и Пшишемъ, обитали хатюкайцы, а сввернъе ихъ, между ръками Кубанью, Лабою и Схагуаше, поселилось племя кемуй, или темирой, примыкавшее къ абадзехамъ. Абадзехи населяли свверный склонъ Кавкавскаго хребта, пространство между ръкою Схагуаше и ръкою Супъ, отдълявшею ихъ отъ шансуговъ. Абадзехи, будучи племенемъ самымъ многочисленнымъ и воинственнымъ, раздълялись на нагорныхъ, или дальнихъ, и на распинныхъ, или ближнихъ. Нагорные абадзехи сражались, по преимуществу, пъще, а равнинные дрались всегда верхомъ. Главныя поселенія или аулы были расположены въ долинахъ ръкъ Курджипса, Пчехе, Пшиша и Псекупса. Они раздълялись на девять обществъ или хаблей (1).

Начиная отъ ръки Супъ, всъ долины, лежащія на съверо-вападъ до ръки Шипса, теряющейся, какъ и многія ей сосъднія, въ болотахъ, окружающихъ Кубань, заняты были шапсулами.

Непосредственно къ шапсугамъ и на востокъ отъ нихъ, по лъвому берегу ръки Кубани до ръки Пшиша, обитали бзедухи, раздълявшіеся на два покольнія: хамышей, жившихъ отъ шапсугской границы до ръки Псекупса, и черченей—далье до ръки Пшиша (2).

За ръкою Шипсъ весь уголъ между низовьемъ Кубани и Чернымъ моремъ и объ покатости Главнаго хребта горъ заселены были племенемъ натухажскимъ (ноткуаджъ), простиравшимся по южному склону хребта и
прибрежью Чернаго моря до небольшой ръчки Бу или Буань, протекающей
ниже Головянскаго поста (3) и впадающей въ Черное море. Кромъ того,

<sup>(1)</sup> Общества эти язвъстны были подъ именами: Туба, Темдаши, Лауръ-Хабль, Дженгетъ-Хабль, Гатюко-Хабль, Нежуко-Хабль, Анчоко-Хабль, Бешуко-Хабль и Эдиге-Хабль. Слово "Хабль" равнозначуще слову улусъ. Баронъ Сталь "Этнографическій очеркъ черкескаго народа". (Рукопись) Воен.-ученый арх. главнаго штаба. Также рукопись, обязательно доставленная мив П. В. Кузьминскимъ, которому и приношу мою искреннюю признательность.

<sup>(2)</sup> Относительно раздѣденія этихъ поколѣній и переселенія ихъ съ рѣки Туапсе на нынѣшнія мѣста, сохранилась въ народѣ дегенда, о содержаніи которой см. статью "Басейнъ Псекупса". Кубанскія Вѣдомости 1867 г. № 5.

<sup>(3)</sup> Начиная отъ р. Аше, натухажскія общества, жившія вдоль юго-восточнаго берега Чернаго моря, имъли, сверхъ общаго племеннаго названія, другія, отдъльныя, по имени урочищъ: Гоаїе, или Шехокуадже; далье, на юго-западъ, по порядку слъдовали: Пюхухъ Шимитокуадже и Хизе.

къ племени адиге принадлежатъ остатки нѣкогда могущественнаго племени жань, или жаньевцовъ. Аулы ихъ расположены были въ 70 верстахъ ниже бзедуховъ, на островъ, образуемомъ двумя рукавами Кубани и называемомъ каракубанскимъ островомъ (по черкески Деталасвъ). Точно также среди натухажцевъ жили три поколѣнія племени адиге, потерявшія свою самобытность и слившіяся съ натухажцами: чебешнь, хелайкъ, жившіе въ окрестности Анапы, въ котловинъ Чехурай, и хетукъ, или адале, жившіе на полуостровъ Тамани, а теперь разбросанные въ разныхъ мъстахъ среди натухажцевъ (1).

Такимъ образомъ, во владъніи племени адиге находились: восточный берегь Чернаго моря, значительная часть обоихъ склоновъ Кавказскаго хребта, Кубанская равнина и большая половина кабардинской плоскости.

Весьма трудно опредълить точную цифру населенія черкескаго племени«Всѣ цифры, которыми означали кавказское населеніе, брались приблизи. тельно и, можно сказать, на глазъ. По понятіямъ горцевъ, считать людей было не только совершенно безполезно, но даже грѣшно; почему они, гдѣ можно было, сопротивлялись народной переписи или обманывали, не имѣя возможности сопротивляться» (2).

Слъдующая таблица показываеть численность населенія черкескаго племени въ два разные періода времени.

| •                 |     |   |     | Число душъ  |      |     | 1   | Іисло душъ | ,   |
|-------------------|-----|---|-----|-------------|------|-----|-----|------------|-----|
| •                 |     |   | BT  | . 1835 году | (3). |     |     | 1858 году  | (4) |
| Большая Кабарда.  |     |   | . : | 24,000      |      | * ' |     | 24,282     |     |
| Малая Кабарда .   |     |   |     | 6,000       |      |     | è   | 12,756     |     |
| Бъглые кабардинцы | . 1 |   | ٠   | 4,000       |      |     | . ` | 4,707      |     |
| Шапсуги           |     |   |     | 200,000     | **   | ٠   |     | 160,000    |     |
| Натухажцы :       |     |   |     | , ,         |      |     | ٠   | 20,000     |     |
| Абадзехи          | ,   |   |     | 160,000     |      |     |     | 40,000     |     |
| Хатюкайцы         |     |   |     | 9,000       |      |     |     | 6,521      |     |
| Бзедухи           |     | * | •   |             |      | ٠.  | •   | 4,000      |     |
| Кемгуй (Темиргой) | ).  |   | , a | 15,000      | é    |     |     | ,8,168     |     |
| Бесленейцы        |     |   | ,   | 25,000      |      |     |     | 5,115      |     |
| Мохошевцы         |     |   |     | 5,000       |      | * / | ٠   | 5,000      |     |
| Убыхи             |     |   |     | 19,000      |      |     | ٠   | 25,000     |     |
|                   |     |   |     | 527,000     |      |     |     | 315,549    |     |
|                   |     |   |     |             |      |     |     |            |     |

<sup>(1)</sup> Общій взглядь на страны, занимаємыя горскими народами, называємыми черкесами (адиге) и проч. Л. Люлье. Зап. Кавк. отд. Им. рус. геогр. общ. кн. 4-и изд. 1857 г.

<sup>(2)</sup> Воспомин. кавказскаго офицера. "Рус. Въстн." 1864 г., № 9.

<sup>(3) &</sup>quot;Русскій Въстникъ" 1842 года т. 6.

<sup>(4)</sup> Кави. календарь на 1858 г. Статья Ад. Пет. Берже,

Къ черкескому племени (адиге) мы должны причислить и убыхово, жившихъ по берегу Чернаго моря, на юго-востокъ отъ натухажцевъ, между ръками Зюебзе и Хамишь (или Хоста), въ двухъ урочищахъ, Вардане и Саше.

По происхождению и языку, убыхи вовсе не принадлежать въ племени адиге; но, по нравамъ, обычаямъ, общественному устройству и, наконецъ, по всеобщему употреблению у нихъ черкескаго языка наравиъ съ природнымъ языкомъ, должны быть причислены въ группъ черкескихъ племенъ (1).

Все пространство, запятое племенемъ адиге, имъетъ въ топографическомъ отношения двойственный характеръ. По направлению отъ съверо-запада къ юго-востоку, земли племени адиге пересъкаются Главнымъ Кавказскимъ хребтомъ, который, какъ мы видъли, начиналсь отъ Анапы—въ углу между устьемъ Кубани и Чернымъ моремъ—до мыса Адлера, подступаетъ къ самому морю. Далъе, поворачивая на юго-востокъ, хребетъ удаляется внутрь Кавказскаго перешейка, а морской берегъ, описавъ дугу, постепенно отходитъ отъ горъ.

При началь своемъ и до ръки Мдзымты, впадающей въ Черное море, на мысъ Адлеръ, Водораздъльный или Главный хребетъ, имъя еще незначительную высоту, состоитъ изъ отдъльныхъ частей, связанныхъ перемычками, образующими въ мъстахъ соединенія узлы или центральные пункты горъ, которые даютъ начало ръкамъ — съ одной стороны съвернымъ, съ другой южпымъ.

Самый замѣчательный узель представляеть гора Оштень, достигающая до 9,359 футовъ абсолютной высоты и дающая начало рѣкамъ Бѣлой (Схагуаше), Пшехе, Шахе и другимъ. Отъ своего начала и до рѣки Туансе Водораздѣльный хребеть не имѣеть альпійскаго характера; высота его не превышаеть 5,000 футовъ и довольно быстрое возвышеніе его простирается до горы Оштенъ, а отскда до рѣки Мдзымты онъ поднимается довольно однообразно.

На всемъ этомъ пространствъ высота его ниже предъла снъговой линіи, начинающейся въ вершинахъ абхазскихъ горъ.

По объимъ сторонамъ Водораздъльнаго хребта, и почти паралельно ему, тянутся по три хребта съ южной и съверной стороны.

Всв эти второстепенные южные хребты прорваны главнъйшими ръками, вытекающими изъ Водораздъльнаго хребта, каковы: Туапсе, Псезуапе, Аше, Шахе, Соча и Мдзымта. Второй хребетъ даетъ начало второстепеннымъ ръкамъ: Дедеругай, Шепси, Мокуапсе, Дагомысъ, Мецоста, Хоста, Псоу и др.

<sup>(</sup>¹) Относительно раздёденія черкескаго народа на племена и происхожденіе, названія кандаго изъ нихъ и проч. См. "О хищническихъ дъйствіяхъ черкесовъ и чеченцевъ въ нашихъ предълахъ". Кавк. 1857 г. № 26. "Свъдънія объ атыхейцахъ" Шахъ-бекъ-Мурвина. Кавк. 1849 г. № 39 "Племя адиге" Т. Макарова, Кавказъ 1862 г. № 29.

Всё эти рёки и рёчки прорывають третій и послёдній хребеть, изъ котораго вытекають уже рёки третьяго разряда.

Продольные хребты горъ, соединившись съ поперечными по обоимъ берегамъ ръкъ, слъдуютъ по ихъ теченію и круто упираются въ море, образуя у устьевъ ръкъ небольшія долины.

Такое, пересъченное по всъмъ направленіямъ, строеніе горъ представляетъ всю мъстность, состоящую изъ ряда котловинъ, окруженныхъ со всъхъ четырехъ сторонъ высотами и теряющихъ свой нагорный характеръ по мъръ приближенія къ морю.

Одинановое по всему протяжению направление горных хребтовъ придаетъ общій характеръ теченію южныхъ ръкт. всё оне состоять изъ двухъ главныхъ истоковъ: севернаго и восточнаго и, по соединеніи ихъ, текутъ перпендикулярно къ морскому берегу. Имъя много восточныхъ и мало западныхъ притоковъ, почти всё ръки, при своихъ устьяхъ, лъвымъ берегомъ весьма близко подходятъ къ горамъ, а по правому ихъ берегу пролегаютъ более или менёв широкія поляны.

По мёрё поднятія хребта и удаленія его къ юго-востоку отъ Чернаго моря, система рікь видоизміняется относительно количества водъ и быстроты ихъ теченія. Чёмъ выше источникь ріки, тімъ больше количество тающаго сніга, тімъ больше количество воды, тімъ круче паденіе, а слідовательно и теченіе быстріє. Ріка Туапсе не имість, наприміръ, такого обилія водъ и быстроты теченія, какое имість берущая начало гораздо выше ея, ріка Мазымта, имісющая вполні характеръ горной ріки. Многія ріки этого пространства бывають маловодны, нікоторыя пересыхають вовсе, но весною оні отличаются обиліємъ воды, и даже многія балки, сухія лістомь, весною, при таяніи сніговъ, наполняются водою (1).

Обръзанныя вертикальными уступами и покрытыя густою растительностію, прибрежныя скалы бывають въ это время изсъчены потоками.

Черное море, пролегая у подошвы скалъ Главнаго Кавказскаго хребта, начиная отъ Геленджика и до Гагръ, отмыло оконечности горныхъ кряжей, но почти нигдё не проникло внутрь материка. Оттого берегъ имѣетъ почти прямолинейное очертаніе, и только въ немногихъ мѣстахъ, вдаваясь въ море, образуетъ короткіе и тупые мысы, или, уступая непрерывному дѣйствію воды, изгибается внутрь пологими дугами. Частые морскіе приливы набросали къ подошвѣ горъ узкую полосу песку, щебня и камня, шириною отъ 5 до 10 саженъ, отдѣляющую уровень воды отъ оконечностей горныхъ хребтовъ и составляющую единственный путь для сообщенія между собою жителей, раздѣленныхъ прибрежными горами. Но при всемъ томъ дорога эта,

<sup>(</sup>¹) І. Стебницкій, "Географическія зам'ятки о восточной части Закубанскаго края", Кавказ, Календ, на 1867 г.

состоящая изъ округленнаго будыжнаго камия небольшихъ размъровъ, по подвижности каменной массы весьма неудобна даже и для верховой ъзды (1).

Во время морскихъ прибоевъ, волны, ударяясь въ самое подножье крутыхъ скалъ, не только прекращають по этому пути всякое сообщение, но и разрушаютъ постепенно самый берегъ (2).

Вообще существуетъ весьма мало хорошихъ продольныхъ сообщеній между поселеніями, расположенными по ущельямъ главныхъ ръкъ или ихъ при-

Прибрежная часть Закавказскаго края, оть понижающагося на съверо-западъ Главнаго хребта, представляеть, въ общемъ характеръ, рядъ террасъ, постепенно уменьшающихся въ высотъ, по мъръ приближенія ихъ къ Черному морю. Всъ терасы изръзаны большимъ числомъ ръкъ и ихъ притоковъ, вливающихъ свои воды въ море. Самыя возвышенныя мъста составляютъ скалистыя вершины; ниже ихъ возвышенности, въ 6,000 футовъ, владъютъ прекрасными пастбищными мъстами, а, спускаясь постепенно внизъ, встръчается громадный лъсъ, по пренмуществу сосновый. На высотъ 4,000 футовъ надъ уровнемъ моря растутъ уже чинаръ и грецкій оръхъ. Прибрежная полоса владъетъ множествомъ самыхъ разнообразныхъ фруктовыхъ деревьевъ, производящихъ плоды весьма хорошаго качества.

Недостатовъ значительныхъ равнинъ дълаетъ эту частъ Закавказскаго края неспособною для исключительнаго занятія жителей хлъбопашествомъ, но садоводство, винодъліе и шелководство могуть имъть здъсь широкое примъненіе. Около мыса Адлера растительность чрезвычайно разнообразна. Мирта, кипарисъ, пальма, перевитыя дикимъ виноградомъ и вьющимися растеніями, перебъгающими съ дерева на дерево живописными фестонами, видны повсюду; полевые цвъты весьма разнообразны и отличаются богатствомъ красокъ (3). Мъстность прибрежной части Закавказскаго края превосходитъ, въ этомъ отношеніи, южные берега Крыма, какъ потому, что она разнообразнъе, южнъе по широтъ, такъ и по обилію водъ ея орошающихъ. Единственный и весьма важный недостатокъ ен—неимъніе почти вовсе бухтъ и пристанищъ для судовъ. За то сообщеніе ея черезъ Главный хребетъ съ хлъбородною полосою съверной части Кубанской Области довольно удобно.

Что касается климатических условій, то, конечно, климать этой містности нельзя назвать вполні здоровымь и благопріятнымь для поселенцевь. Прибрежная полоса имість містами дурной климать, особенно при устьяхь ріжь, по большей части разділяющихся на нісколько рукавовь. Задержи

<sup>(</sup>¹) Тамъ же. См. танже "О политическомъ устройстей черкескихъ племенъ" Н. Карлгофа<sup>\*</sup> Рус. Вист. 1860 года, т. XXVIII № 16.

<sup>(2) &</sup>quot;О политическомъ устройствъ черкескихъ племенъ, населяющихъ съверо-восточный берегъ Черваго моря. Н. Карлгофа. Рус. Въст. 1860 года № 16.

<sup>(3)</sup> Краткое описаніе глав. торг. пут. сообщенія Закавказскаго края И. Дюкруасси, Запис. Кавказ. отд. Им. руб. геогр. общ. княга 1-я изд. 1852 г.

ваемая наносами съ моря бульжнаго камня, вода въ этихъ рукавахъ запружается; часть ея медленно просачивается, а остальная, застаиваясь, образуеть болота и заражаетъ воздухъ.

Въ нъкоторыхъ горныхъ ущельяхъ, владъющихъ сильною растительностію, отъ наденія большаго количества листьевъ и сырости, воздухъ пропитанъ міазмами. Всё эти неудобства и невыгоды климата возможно устранить; отличное состояніе здоровья туземнаго населенія—черкесовъ, говоритъ въ пользу хорошихъ качествъ климата.

Въ юго-восточной часть этой мъстности находятся мъсторожденія серебряной, свинцовой, мъдной и желъзной рудъ. По разсказамъ туземцевъ, на скалистой возвышенности Фишта находится мъсторожденіе ртути. Нефть, горный деготь и горный воскъ составляютъ главнъйшее богатство этой мъстности. Кое-гдъ, въ разныхъ мъстахъ, попадаются и минеральные источники.

Вообще мъстность эту, въ отношеніи поселеній, можно раздълить на горную, среднюю и низовую. Въ горной части, прилегающей къ Главному хребту, характерь самой мъстности дълаетъ возможнымъ только жизнь горную. Въ средней части, по главнымъ ръкамъ и ихъ притокамъ, находится много довольно обширныхъ полянъ; такъ, на ръкъ Мдзымтъ поляны Агрыюртинская, Кбааба и все пространство по ущелью Мдзымты, до впаденія въ нее ръки Дзико. По ръкамъ Сочъ, Шахе, Аше, Исезуапе и далъе, до ръки Туапсе, весьма много мъстъ удобныхъ для поселенія.

Низовая часть, гдё горы незначительной высоты, вся удобна для поселенія (1).

Таковы, въ общихъ очертаніяхъ, топографическія свойства прибрежья Чернаго моря и южнаго склона Кавказскаго хребта.

Съ съверной стороны Водораздъльнаго хребта также идутъ, паралельно ему, три хребта, съ крутыми, недоступными скатами на югъ и пологими на съверъ. Первый побочный хребетъ прорванъ ръками, вытекающими изъ Водораздъльнаго хребта; части втораго хребта, прорваннаго тъми же ръками, имъютъ видъ дуги, обращенной своею выпуклостію на югъ; третій и послъдній хребетъ, не имъ альпійскаго характера, отдъляетъ отъ себя небольшія возвышенія, которыя, слъдуя между ръками и подходя близко къ берегамъ ихъ, спускаются къ Прикубанской равнинъ. Здъсь, на съверномъ склонъ, орографическій характеръ горъ тотъ же, что и на южномъ: по мъръ удаленія ихъ на юго-востокъ, онъ постепенно возвышаются. Замъчательно, что отъ верховій ръки Туаксе и до ръки Сочи Водораздъльный хребетъ ниже паралельныхъ ему съ съвера и юга, а далъе на востокъ онъ принимаетъ совершенно обратный характеръ (2).

<sup>(</sup>¹) Географ, замѣтки о восточ, части Закубанскаго края І. Стебницкаго, Кавказс, Кадендарь на 1867 годъ.

<sup>(2)</sup> Tamb me,

Отроги Главнаго Кавказскаго хребта наполняють и значительную часть Большой Кабарды, въ юго-западной ея части. Вся же съверовосточная ея часть имъетъ наклонъ къ сліяцію ръкъ Малки и Терека. Вь Малой Кабардъ пролегають два хребта, почти паралельные между собою (1), изъ которыхъ одинъ раздъляеть ее пополамъ, а другой составляеть южную ея грацицу  $(^2)$ -Страна эта не пользуется обиліемъ ни ліса, ни воды.

Подошвы послёднихъ уступовъ горъ, прилегающихъ въ Кубанской равнинъ и къ кабардинской плоскости, покрыты почти сплошь строевымъ лиственнымъ и хвойнымъ лъсомъ и представляють мъстность, изръзанную глубокими ущельями, тогда какъ пространство, прилегающее непосредственно къ Кубани и къ нижнимъ частямъ Лабы, является совершенною равниною, покрытою мелкимъ кустарникомъ.

Обширная Закубанская равнина и кабардинская плоскость пересъчены многими паралельными ръками и ръчками, изъ которыхъ главнъйшія, какъ мы видёли, беруть свое начало изъ Главнаго, а второстепенныя изъ побоч. ныхъ хребтовъ. Всё оне сливають свои воды или въ Кубань, или въ Те-

Климать этой части мъстности вообще здоровый; весна, по большей части, дождливая, лъто сухое и жаркое, вътры весьма часты. Зима обыкновенно наступаеть въ началъ декабря и продолжается до половины февраля. Въ япваръ моровы достигаютъ иногда до 20 градусовъ; но глубовие и большіе снъга ръдко выпадають.

Горная часть Кабарды, отъ ръки Чегема до Терека, вся покрыта лёсомъ, а въ Малой Кабардъ лъсъ растетъ только по съверному склону горъ, образующихъ южную ся грапицу. Чинаръ, букъ, липа и рёдко дубъ наполняютъ лъса; яблока, груши и другія фруктовыя деревья преимущественно растуть въ низменныхъ мъстахъ лъсной полосы; виноградъ попадается только около сліянія ржкъ Баксана и Малки. Многіе изъ черкескихъ люсовъ до того были часты и болотисты, что проходь по нимъ быль если не невозможенъ, то весьма труденъ. Все пространство Закубанской равнины и Кабарды, непокрытое лёсомъ, есть общирное плодородное мёсто, весьма пригодное для пастбища скота, пашни и покосовъ. Трава здёсь отличается своимъ ростомъ и необыкновенною питательностью. «Одинъ годъ-теленокъ, а другой годъкорова», говорить черкесская поговорка, лучше всего выражающая питательность мъстной травы.

Земледелие вообще находилось въ первобытномъ состоянии. Между туземцами этого населенія уважался не тотъ, ято мирно занимался хозяйствомъ и торговлею, не тотъ, кто богатълъ мирными трудами рукъ своихъ, а тотъ, кто пріобраталь добычу съ боя и рисковаль при этомъ жизнію.

<sup>(1)</sup> Cm. crp. 11.

<sup>(2)</sup> О природъ и хозяйствъ Кабарды. К.н. Т. Г. Баратова. Кавк. 1860 г. № 73.

Небольшіе посъвы кукурузы, проса, очень ръдко пшеницы, окружали аулы, и недостаточны были даже для прокориленія семейства.

Туземцы постоянно покупали хлёбъ, тогда какъ, по богатству почвы и излишку въ землё, они могли бы имёть хлёба съ избыткомъ. Причиною малой заботливости о хлёбопашестве было отсутстве поземельной собственности. Каждый пользовался землею около аула, какую успёль захватить, и подобный порядокъ вель ко множеству споровъ и нескончаемыхъ тяжебъ

Садоводство и огородничество въ особенности терпъли отъ этого: никто не ръшался заняться ими, изъ опасенія, чтобы общество не отняло обработанную и удобренную землю.

Лъса считались общественными, принадлежащими всему народу нераздъльно. Каждый могь пользоваться дъсомъ для собственной нужды, но для того, чтобы продать лъсъ, должно было внести опредъленную сумму денегъ въ общественный капиталъ.

Главное богатство черкесовъ, особенно кабардинцевъ, составляли: пчеловодство, огромные табуны лошадей и отары овецъ; какъ тѣ, такъ и другіе славились своею поброкачественностью. Кабардинская лошадь не требуеть особаго ухода, пасется круглый годъ въ полѣ и питается зимою кореньями травъ, вырываемыхъ ею изъ-подъ снѣга копытами. Лошади кабардинскія не знаютъ ковки, но въ теченіе цѣлаго мѣсяца легко дѣлаютъ переходы отъ 60 до 100 верстъ въ день, безъ дневокъ.

Произведенія мъстной промышленности состояли изъ довольно грубаго сукна, извъстнаго подъ именемъ черкескаго; бурокъ, отличавшихся своею легкостью и непромокаемостью; разныхъ кожаныхъ вещей, шитыхъ серебромъ; пистолетныхъ чахловъ, чапраковъ, чевякъ (особый родъ обуви) и чрезвычайно удобныхъ арчаковъ съ подушками (1).

Вообще промышленность и торговля туземцевь были незначительны. Въ горахъ изготовлялись оружіе и землеръльческія орудія, но какъ тъ, такъ и другія не отличались своею доброкачественностью. Закубанскіе черкесы приготовляли вино, бълое и красное, которое, вопреки запрещенію корана, составляло необходимую принадлежность каждаго пира. За неимъніемъ денегь, торговля была мъновая. Горцамъ были извъстны только русскіе рубли да грузинскіе абавы (двугривенные), и то въ обращеніи ихъ было весьма немного.

Главная промышленность черкесовъ, доведенная до довольно высокой степени, было ювелирство. Они имъли искусныхъ золотыхъ дълъ мастеровъ, которые особенно отличались изобрътениемъ рисунковъ для черняди на серебръ, и поврывали ею рукоятки пистолетовъ, шашекъ, ножны кинжаловъ и проч.

Вывовь съ черкескаго берега состояль въ медъ, воскъ, кожахъ, лъсъ,

<sup>(</sup>¹) О природъ и козайствъ Кабарды. Кн. Т. Г. Баратова. Кавказъ 1860 г. № 73. Въсти съ Кубани. Московскій Въстникъ 1860 г. № 2.

маслѣ и другихъ произведеніяхъ, а главный привозъ составляла соль, въ которой черкесы крайне нуждались, и пріобрѣтеніе которой заставляло туземца ходить на мѣновые наши дворы, устроенные въ разныхъ пунктахъ кавказской диніи, или платить ногайскимъ мурзамъ скотомъ, а иногда и кровью....

## III.

Религія черкесовь и ихъ суевъріє. — Суєвърные обряды при леченіи раненаго. — Върованіе въ существованіе различнаго рода духовъ. — Народныя легенды. — Колдуны и въдьмы. — Гаданіе.

Въ преждее время, черкесы всё исповъдывали христіанскую религію. Пъсни, сказки и преданія черкесовъ свидътельствують, что христіанство введено было при Юстиніанъ, что при немъ воздвигнуты были храмы, поставлены священники (шогени), изъ которыхъ главный, съ званіемъ епископа (шехникъ), по преданію жилъ въ четырехъ верстахъ отъ кръпости Нальчика, на мъстьои до сихъ поръ извъстномъ народу подъ именемъ: лъсистаю кургана.

— Въ тъ времена, говорятъ черкесы, народъ отличался набожностью, твердою върою и никто не клядся именемъ Творца, считая то ведичайщимъ для себя гръхомъ. Каждый черкесъ довольствовался тъмъ, если клянущійся, въ подтвержденіе истины своихъ словъ, произносилъ имя уважаемаго всъми человъка.

По свидътельству древнихъ писателей и лицъ, посъщавшихъ земли (1) черкесовъ, они называли себя христіанами, имъли священниковъ, крестили дътей своихъ по достиженіи ими восемнаддатильтняго возраста, или вообще по совершеннольтіи. Имена новорожденнымъ давали по имени перваго встрътившагося иностранда, или въ честь дъдовъ и отцевъ. По тогдашнему обычаю, въ церковь могли входить только шестидесятильтніе старцы, переставшіе уже вести разбойническую жизнь; остальные молодые и пожилые люди становились у входа, или у церковнаго притвора. Не имъя письменности на родномъ языкъ, они слушали богослуженіе на греческомъ, котораго не понималъ не только народъ, но и сами священники.

<sup>(</sup>¹) Георгій Интеріано, посѣтившій восточный берегь Чернаго моря между 1550 и 1557 годами, пишеть о черкесахъ какть о христіанахъ; спустя 50 лють, около 1637 года, доминиванецъ Іоаннъ Лукскій уже сообщаеть, что между черкесами появилось магометанство. См. Остатки нъкогда бывшаго христіанства на Кавказъ П. Хицунова. Кавказъ 1846 г. № 35. Начало христіанства въ Закавказъв и на Кавказъ П. У. Сборникъ свъд. о кавказъскихъ горцахъ, выпускъ П, 1869 г.

Оттого, несмотря на набожность народа, христіанство явилось здёсь не какъ догматическое ученіе, а только какъ новый обрядъ. Оно дъйствовало на чувство и воображеніе народа внёшностію богослуженія, но не касілось его нравственныхъ понятій и внутренней жизни. «Въ обычай черкесовъ вошло соблюденіе нёкоторыхъ постовъ, и тёмъ легче, что, за исключеніемъ особыхъ случаевъ, горцы постоянно крайне умъренны въ пищъ. Дальнёйшимъ стъсненіямъ они не подчинялись; такъ, напримъръ, супружеский уставо ихъ остался въ совершенномъ противорьчіи съ церковными положеніями» (1).

При такихъ условіяхъ, христіанская вёра не могла укорениться вполнё среди черкескаго народа и, съ уменьшениемъ числа священниковъ, христіанскіе обряды стали мало по-малу почезать изъ пайяти народа. Обрядовая сторона религіи начала видоизмёняться, а съ видоизмёненіемъ ея стали мъняться убъжденія и понятія народа объ исповъдуемой имъ религіи. Покипувъ церкви, черкесы, при модитвахъ, обращадись всегда на востокъ, зажигали въ домахъ восковыя свъчи и употребляли ладонъ. Къ этимъ остаткамъ христіанства народъ прибавиль свои собственные обряды, родившіеся отъ суевтрія и разныхъ предразсудковъ. Для молитвы собирались подъ тънь огромныхъ деревьевъ, привязывали въ ихъ сучьямъ кресты, приносили жертвы и заканчивали ихъ пиромъ. Обрядъ этотъ носилъ название ташь - богоугодная жертва. За неимъніемъ рукоположеннаго священняка, выбирали старика, надъвали на него ямычи-бълую войдочную мантію -и тотъ, взявъ въ руки деревянную чашу, наполнять ее виномъ или водкою, или даже бузою, и, обратившись въ востоку, читалъ молитву, по большей части импровизованную; потомъ обращался къ народу, призываль на него благословение неба и просиль исполненія того, о чемъ присутствующіе модидись.

Потерявъ нить истинныхъ христіанскихъ обрядовъ, черкесы не могли оставаться вовсе безъ религіи, въ состояніи несродномъ человѣчеству, и потому примѣшали къ своимъ религіознымъ вѣрованіямъ понятіе о многобожів, установили посты и праздники въ честь разныхъ святыхъ и почитаемыхъ ими боговъ и, такимъ образомъ, незамѣтно для нихъ самихъ, отпали совершенно отъ христіанства.

Въ такомъ положеніи были религіозныя понятія черкесовъ, когда, въ началь XVIII стольтія (2) въ предълы ихъ страны стало проникать ученіе Магомета. Религіозное усердіе врымскихъ хановъ, съ которыми черкесы были пъкогда въ тъсныхъ и частыхъ сношеніяхъ, распространяло магометанское ученіе. То ласками и угрозами, то огнемъ и мечемъ вводили они среди народа магометанскую редигію. Многіе шогени (священники) были уби-

<sup>(1)</sup> Начало жрист. въ Закавк. и на Кавказъ.

<sup>(2)</sup> По показанію Шора-Бекмурзинъ-Ногмова, окончательное уничтоженіе христіанства последовало въ 1717 году (Кави. календ. на 1862 годъ.)

ты, книги сожжены, а пастырскіе жезлы расхищены п брошены съ презръніемъ. Память объ этомъ событіи сохранилась до сихъ поръ въ народной жизни.

— Что бы твое имущество, говорить черкесь, разсердившійся на соста, было расхищено такъ, какъ расхищены были щогейскіе (священническіе)

Старанія крымскихъ хановъ не остались напрасными и изъ вейхъ племенъ адиге кабардинцы первые стали исповёдывать исламъ.

Послѣ занятія турками Анапы, вліяніе турецкаго духовенства увеличило число поклонниковъ и послѣдователей лже-пророка, и мало по-малу исламъ, хотя и съ большими препятствіями, водворился между племенами, населявшими сѣверный склонъ Кавказскаго хребта.

Народное преданіе сохранило разсказь о томъ сопротивленіи, которое было противопоставлено племенемь адиге распространенію магометанскаго ученія. Шапсуги, видя, что въ Анапъ, въ Кабардъ, па степяхъ ногайскихъ, распространяется магометанство, ръшились и сами принять ученіе мединскаго пророка. Опи построили мечети и стали молиться на югъ, а натухажцы, по прежнему, поклонялись кресту и молились на востокъ.

Слъдуя новому ученію — распространять свою религію мечемъ — шапсуги въ значительномъ числъ напали на натухажцевъ, собрали всъ кресты и сожгли ихъ. Послъдніе, оскорбленные такимъ вторженіемъ, въ свою очередь ворвались въ землю шапсуговъ, разрушили и разорили всъ ихъ мечети. Возникло междоусобіе, борьба двухъ религій, длившаяся, по сказанію народа, слишкомъ дваццать лътъ. Натухажды имъли, по преимуществу, перевъсъ и, при заключеніи перемирій, упрекати шапсуговъ въ отступленіи отъ въры отцовъ.

 Вы, говорили они, наши братья, измёнили закону предковъ, приняли новый, но мы не можемъ согласиться, чтобы вы послёдовали Магомету, и требуемъ возвращенія къ старому закону.

Шапсуги оставались нъмы въ подобной просьбъ; междоусобная вражда продолжалась. Оба племени нъсколько разъ обращались съ жалобою въ апапскимъ пашамъ: одни просили удовлетворенія за сожженіе крестовъ, другіе за разрушеніе мечетей. Анапскіе паши, сами мэгометане, должны были естественнымъ образомъ принять сторону шапсуговъ, я старались прекратить вражду склоненіемъ натухажцевъ принять исламъ Усилія ихъ долгое время оставались напрасными.

— Поклоненіе Распятію, отв'явали натухажцы, стар'я магометанскаго ученія. Всі горцы неразд'яльно испов'ядывали Христа, и шапсуги, отложившись оть закона предковъ, первые подали поводъ къ непріязненнымъ д'я ствіямъ оскорбленіемъ святыни.

Послъ такого категорическаго отвъта, казалось, трудно было надъяться на распространение учения Магомета между натухаждами. Однако апанские паши, разными путями и средствами, на первый разъ успъли примирить оба

покольнія; и каждое изъ нихъ осталось при своемъ желаніи, относительно исполненія религіозныхъ обрядовъ. При такомъ положеніи дёлъ, черкесы встрътили наступление настоящаго стольтия. Въ течение этого времени магометанское духовенство дъятельно распространяло свое ученіе между шансугами и заботилось только объ одномъ — сдёлать ихъ ревностными магометанами. Напротивъ того, натухажцы оставались совершенно забытыми, безъ пастырей и безъ наставниковъ. Священникъ Іоаннъ Хазровъ, посттившій черкесовъ, насчитываеть, въ теченіе цёлаго полустолётія, только шесть священниковь, бывшихъ пастырями для всего христіанскаго или полухристіанскаго населенія племени адиге. За неимъніемъ пастырей, натухажцы не могли сохранить твердость върованій и, рано или поздно, должны были отпасть отъ ученія христіанской церкви, что и случилось въ дъйствительности. Въ первое деоятильтие нашего стольтия, Гассань-паша Анапскій вступиль, съ значительнымь войскомъ, въ землю черкесовъ и, то угрозами, то большими подарками, успълъ склонить всёхъ черкесовъ къ принятію магометанства. Они дали присягу въ върномъ соблюдении правилъ корана и согласились принять въ себъ духовныхъ наставниковъ, а этого было слишкомъ достаточно. Съ техъ поръ го. сподствующею втрою между черкесами была магометанская религія секты суннитской (1). Христіанскую религію исповъдують только черкесы, живущіе въ г. Моздокъ, около Кубани, такъ называемые прочноокопские черкесы, и около Интигорска. Первые двое принадлежать къ православному, а последніе къ армяно-грегоріанскому върованію.

Безпокойная, тревожная жизнь дёлала черкесовъ плохими мусульманами, а недостатокъ въ образованномъ духовенствъ лишалъ ихъ возможности основательнаго изученія правиль этой религіи.

— Мусульмане у насъ, говорили старики горцы, только одни муллы и кадіи, но они всё изъ Турцій или изъ ногайцевъ; муллы изъ Адигъ не доучиваются. Мы же умёемъ дёлать только намазы; два человёка изъ тысячи умёютъ читать коранъ, а старики наши и до сихъ поръ сохраняютъ въ намята разсказы отцовъ о сборахъ въ рощахъ, о сборахъ въ шонахъ — церквахъ, гдё блистали золотомъ шехники (епископы) и шогенъ (священники), говорившіе имъ слово спасенія.

«Шехникъ нашъ защитникъ и воспитатель, говоритъ черкесская пъсня, шехникъ — нашъ свътъ. Воспитатель разсуждалъ о законъ Божіемъ съ вершины лъсистаго кургана.

<sup>(</sup>¹) О состояніи невогда бывшаго христіанства на Кавказт. П. Хицунова. Кавказт. 1846 года № 35. Остатки христіанства между закубанскими народами. Іоанна Хазрова. Кавказт. 1846 г. № 42. О бытть, нравахть и обычаяхть древних атыхейских или черкесвих плементь. Шахть-бекть-Мурвина. Кавказт. 1849 г. № 36. О политическомть устр. чернеских плементь. Н. Карлгофа "Русскій Въстникъ" 1860 г. № 16. Върованія, религіозные обряды и предразсудки у черкесовть. Л. Люлье. Зап. Кавказскаго отд. Им. рус. геогр. общес. инита У изд. 1862 г.

«И на лъсистомъ кургапъ скованъ Ему домъ изъ жести, съ дверьми изъ литаго серебра, и тамъ-то обиталъ свътлый Божій Духъ.

«И ангелы бестдовали съ мудрымъ старцемъ. Свътъ отъ бороды его упо-

добиянся свъту факела. «Онъ паритъ въ воздухъ, какъ земная птица подымается подъ облака и видитъ творящихъ беззаконія.

«Ребра Его не простая кость, но кость слоновая, и благородный золотой

крестъ сіяетъ на его груди».

Магометанская религія не пом'єшала отважнымъ черкесамъ, поборникамъ свободы и хищничества, предаваться языческимъ обрядамъ, доставлявшимъ имъ полное удовлетвореніе въ жаждъ воинственныхъ потъхъ, набъговъ и набъдовъ.

Въ большей части народа, особенно въ низшемъ сословія, религіозныя върованія состоять изъ смъси остатковъ христіанства и язычества, съ прибавленіемъ исламизма. Отъ христіанства у черкесовъ осталось только названіе дней въ недълъ, да развалины бывшихъ церквей (1), свидътельствующія, что ученіе Христа было не чуждо и землъ адиговъ.

Существование въ Кабардъ нъсколькихъ священныхъ книгъ, частыя находки зарытыхь въ землю распятій и глиняныхъ горшковъ съ угольями и ладономъ-неопровержимые свидътели присутствія между народомъ христіанства. Туземцы еще помнять то время, когда, поставленный въ саду или передъ домомъ, крестъ дълалъ ихъ неприкосновенными, и никто не осмъливался входить въ домъ или сорвать что-либо въ саду. Если отецъ или мать, уми-- рая, дълали завъщание своимъ дътямъ и желали, чтобы оно было въ точности исполнено, тогда складывали крестъ на крестъ указательные пальцы и въ такомъ видъ произносили свою волю. Этотъ обычай, употреблявшійся почти до настоящаго времени, конечно есть остатокъ отъ прежняго исповъданія черкесовъ. Когда какому-либо аулу угрожала заразительная болъзнь для людей или скота, то на границъ, смежной съ мъстомъ, гдъ свиръпствована эпидемія, горцы вкапывани кресть. Обрядь подобнаго крестовоздвиженія совершался цільмъ обществомъ, съ большою церемоніею. И теперь всякая вещь, оставленная въ полъ безъ присмотра, но надъ которою поставленъ крестъ, остается священною и неприкосновенною. Имена дней въ недълъ указывають также, что черкесы исповъдывали нъкогда христіанскую религію и принадлежали въ православной церкви. Такъ, среду черкесы называють бираскезій, а пятницу бираскешхуо, т. е. малый и великій пость (бираско значить пость, зей — малый, а шхуо — великій); воскресенье, таумафг (Божій день), считають днемь назначеннымь для отдохновенія, и потому не работають (2).

<sup>(1)</sup> Баронъ Сталь, въ своемъ сочинения, поименовываетъ шесть такихъ церквей.

<sup>(</sup>²) Остатви христ. и проч. Кавк. 1846 г. № 40. Свёдёнія объ атыхейцахъ. Шахъ-бевъ-

Необходимо замѣтить, что развитю магометанства 'много способствовали враждебныя отношенія между черкесами и русскими. Фанатическое ученіе магометанских проповъдниковъ сильно дъйствовало на умы народа и, поджигая ихъ на войну съ русскими, льстило грубымъ чувствамъ независимости и хищничества. Проповъдуя новое ученіе, магометанское духовенство ходило вмъстъ съ народомъ на войну, на разбои, производило волненія, слъдствіемъ которыхъ, какъ увидимъ ниже, былъ упадокъ власти князей и дворянства. Мало по малу духовенство слилось съ народомъ и пріобръло среди его весьма большое значеніе. Эфендій и мулла раздъляль съ найздникомъ его труды и опасности, бойко сражался и, вмъстъ съ тъмъ, игралъ важную роль на народныхъ собраніяхъ. Такими поступками муллы достигли того, что слово июсемъ, означавшее на черкескомъ языкъ христіанскаго священника, означаєтъ теперь медика, знающаго свойства травъ и умѣющаго лечить (¹).

Будучи однако весьма плохо образовано, мало знакомо съ основаніемъ магометанскаго ученія, духовенство сообщило черкесамъ шаткія понятія о религіи, но успъло однакоже увърить народь, что гяуры, принудившіе Магомета спасаться изъ Мекки въ Медину, не кто другіе какъ русскіе; что правовърныхъ, павшихъ въ бою съ русскими, ожидаютъ райскія утъхи, а тъхъ, которые имъ покоряются, адскія муки.

— Всё религіи отъ Бога, говорила черкешенка одному изъ русскихъ плънныхъ; всё пророки отъ него, и передавали людямъ только однё его заповъди. Сперва былъ посланъ Мусса (Моисей) просвётить умы еврейскаго народа и подготовить своимъ закономъ приходъ Иссы (Іисуса), котораго чистое, возвышенное ученіе, по причинё его строгихъ правилъ, оказалось неудобоисполнимымъ для слабаго человъческаго рода, продолжавшаго грёшитъ черевъ безпрестанное нарушеніе ихъ. Тогда Аллахъ, въ благости своей, послалъ Магомета смягчить законъ Иссы, опредъливъ, что тотъ, кто не станетъ слёдовать этому последнему ученію, не превышающему человъческихъ сялъ, будетъ осужденъ на въки въковъ.

Просвъщенная горянка сожальла о заблужденіяхъ христіанъ, исповъдующихь, по ея собственнымъ-же словамъ, болье чистое и возвышенное ученіе, чъмъ она сама (2).

Эфендіи увърили суевърный народь, будто-бы нашли въ коранъ пророчество, по которому абадзехи, шапсуги и убыхи никогда не будуть подвластны русскимъ, если только станутъ защищать свою независимость, молиться и уважать духовенство. Полагая, въ этомъ случаъ, всю свою надежду на лъсъ,

Мурзина. Кавк. 1849 г. № 37. Люлье Зап. кн. V. Зубовъ "Картины Кавк. края". Разваданы церкви св. Георгія. Николай Каменевъ "Кубанскія войсков. въдом." 1869 г. № 36 и 37.

<sup>(1)</sup> Сталь: Очеркъ этнографія черкескаго народа (рукопись).

<sup>(2)</sup> Воспоминанія навказскаго офицера. Рус. Ввст. 1864 г. № 12.

горы и на мнимую многочисленность, но, не отридая могущества Россія, они обывновенно говорили:

— Мы знаемъ, что русскіе богаты и пользуются житейскими удобствами. Богъ имъ далъ міръ, но они гяуры и будуть всь въ аду; мы бъдны, но мусульмане — и рай нашъ. Жизнь эта коротка — не промъняемъ блаженства будущей, въчной, на удобства проходящія (1).

Магометанство принесло народу только ту пользу, что пріучило его къ върованію въ единство Бога, въ безсмертіе души и въ будущую жизнь, гдв

каждому воздается по дъламъ его земной жизни.

Исламъ не коснулся однако большей части простаго класса черкескаго народа, особенно жителей морскаго прибрежья отъ Геленджика до м. Хизе и долинъ къ нему примыкающихъ. Они оставались безъ опредбленнаго върованія, придерживались обрядовъ жертвоприношенія и возліянія. Деревянный, особой формы, крестъ, прислоненный къ дереву, былъ единственнымъ символомъ ихъ поклоненія. У нихъ не было ни церквей, ни особыхъ молитвенныхъ помовъ или жертвенниковъ. Священныя роши, къ которымъ никто не сивлъ прикасаться, замъняли храмъ, были мъстомъ для молитвы; въ святость такихъ рощъ и лъсовъ, въ ихъ чудесную силу черкесы върили чистосердечно. Джемплохскій лісь, напримірь, быль посвящень богу изобилія (Тхагалеггь). и ежегодно бълзя телка приносилась въ этому лъсу въ жертву. Въ 1841 году, когда генераль Зассъ сдълаль набъгъ между ръками Бълой (Схагуаше) и Пшехомъ, гдъ находился Джемплохскій льсь, онь имьль тамь жаркое дьло и самъ былъ раненъ. Черкесы говорили и были увърены, что Господь наказаль Засса за то, что онъ ръшился пройти съ отрядомъ черезъ ихъ священную рощу. Спустя семь лътъ, въ 1848 году, генералъ Ковалевскій также сдълаль набъть на это урочище: набъть быль удачень и нотеря незначительна. Абадзеки очень удивлямись счастливому исходу этого набъга для русскихъ и заключили тъмъ, что, въроятно, Ковалевскій есть шейхв (свя. той), такъ счастливо вышедшій изъ дёла.

Въ одной изъ такихъ рощъ, почитаемыхъ священными, собирался народъ для молитвы. Подъ открытымъ небомъ, гдъ-нибудь подъ сънію развъсистато дуба, устроивалось нъчто въ родъ алтаря, украшеннаго простымъ деревяннымъ крестомъ грубой работы, и народъ возносилъ свои мольбы къ небу, призывая имя Всевышняго — Тгашхуо. Въ каждой долинъ было по нъскольку такихъ священныхъ рощъ съ причисленными къ нимъ извъстнымъ числомъ домовъ или семействъ, составлявшихъ, такъ сказать, приходъ этой рощи, или тахапхъ. Богослуженіе совершалъ, въ зваціи жреца, какой-нибудь старецъ, избираемый въ это званіе поживненно. Онъ ставилъ прежде всего у дерева крестъ, облъплялъ его свъчами, зажигалъ ихъ и умывалъ себъ руки и лицо. Накинувъ на себя бурку, снявъ шапку и ставъ на колъни, онъ

<sup>(1)</sup> Запис. офиц. бывшаго въ павну у горцевъ, барона Тарнау. Кави. 1852 г. 🕅 1 и 2.

произносиль громко молитвы, соотвътствующія празднику. По большей части, модитвы состоями въ простомъ прошенім земныхъ благъ, урожая, дождя, избавленія отъ повальныхъ болізней и другихъ бідствій. Окончивъ молитву, жрепъ приступалъ въ закланію жертвы, состоявшей изъ барана, козда или быка. Взявъ отъ креста одну изъ зажженныхъ на немъ восковыхъ свъчъ. онъ натиралъ ен воскомъ шерсть на лбу животнаго, предназначеннаго въ жертву, совершаль надъ головою его возліяніе изъ приготовленной для того бузы и туть же закалываль жертву. Затёмъ жрець браль въ одну руку пирогь или лепешку, въ другую деревянный сосудъ, выточенный на подобіе чаши и наполненный бузою, и, вознося все это въ небу, вновь молился. По окончании молитвы, пирожокъ и сосудъ передавались старшему изъ присутствующихъ, а нъсколько такихъ же пирожковъ и чашъ другимъ предстоящимъ, которые передавали ихъ следующимъ: это заменяло причастие, после котораго каждый обходиль три раза вокругь креста. Между тёмь голову животнаго, принесеннаго въ жертву, насаживали на длинный шестъ, утвержденный въ землъ, гдъ-нибудь по близости вреста, а изъ мяса приготовляли пищу; ножа убитаго животнаго отдавалась жреду. Во время приготовленія пищи, старики и старухи, взявшись между собою за руки, составляли кругь и плясали подъ звуки пъсенъ особаго напъва. Въ старымъ присоединялись молодые и скоро веселье дълалось всеобщимъ.

Кромъ изготовленнаго мяса, каждое семейство приносило съ собою кругленькій столикъ, пасту, пирожки съ сыромъ и прочія кушанья. Размъстившись на землъ вокругь столиковъ, человъка по четыре за каждымъ, главы семейства принимались за пищу и питье. Молодые люди не участвовали въ пиршествъ; они разносили яства и напитки, прислуживали старшимъ и довольствовались остатками приготовленныхъ кушаній. Женщины составляли отдъльный кружокъ и старались скрыть отъ мужчинъ, что занимаются ъдою, въ особенности дъвушки, которыя скорье соглашались остаться голодными, чъмъ допустить себя до того, чтобы мужчина видълъ мующими (1).

Подобныя жертвоприношенія совершались у черкесовъ весьма часто, въ честь различнаго рода божествъ и высшихъ покровителей. Въруя въ единаго Бога и называя его *Тъа* и *Тъаръ*, черкесы признавали божество въ трехъ лицахъ: *Тъа-Шхуо* (великій Богъ), *Маріемъ-Тъа-Пии* (Марія-Богъ-князь) п *Шергупэз* (смыслъ и значеніе этого слова утрачены), но, въ то же время, върнии и молились множеству различнаго рода покровителей. Такъ, по по-

<sup>(</sup>¹) Върованія, религіозные обряды и предразсудки у черкесовъ. Л. Люлье. Записки Кавк. отд. Императорск. рус. геогр. общества, внига V, взд. 1862 г. Закубанскій край въ 1864 году. П. Невскій. Кавказъ 1868 г. № 98. Этнографическій очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукопись). О политичес. устройствъ черкескихъ племенъ. Н. Карлгофа. Рус. Въст. 1860 г. № 16. Краткоф описаніе восточнаго берега Чернаго моря и племенъ его населяющихъ. Карлгофа (рукопись). Секретная записка въ текущихъ дълахъ штаба Кавк. восвнаго округа.

нятію народа, существоваль Зейгутз (или Зейкутхъ), покровитель навздниковъ; Емишь—покровитель овецъ; Хепегуашь—два водъ морскихъ и Исегуашаха—два водъ рвчныхъ; Хятегуашь—два, покровительница садовъ; Кодесъ—богъ въ видъ рыбы, удерживающій море въ предълахъ береговъ; Мезитхъ—богъ лъсовъ и покровитель охотниковъ. Его молили объудачъ во время охоты и представляли себъ вдущимъ на золото-щетинистомъ кабанъ. Народъ върилъ, что, по мановенію Мезитха, собираются на луга всъодени и лоси и божественныя двы доятъ самокъ ихъ.

Въ честь всъхъ этихъ боговъ приносились жертвы. Такъ, послѣ каждаго удачнаго набъга, черкесы отдъляли лучшую часть добычи въ пользу Зейгута, и, отнеся ее въ священную рошу, въшали на деревья. Многіе лъса наполнены и до сихъ поръ множествомъ приношеній, состоящихъ, по преимуществу, изъ стараго оружія и металлическихъ вещей. Хепегуаша чествовали пляскою на берегу моря, а въ честь Псегуашаха полоскались въ водъ и обливали другъ друга.

Громъ и вообще гроза особенно сильно дъйствовали на воображение народа и внушали ему безотчетный страхъ. Черкесы благоговъли передъ *Шибле* богъ грома — и представляли себъ его соперникомъ *Тгашхуо* или великато бога. По сказанію народа, старшинство этихъ двухъ боговъ сомнительно.

— Если Богъ Шибле разсердится, говорили черкесы, то врядъ-ли Тгаш-

хуо найдеть себъ мъсто гдъ укрыться (1).

Върованіе въ значеніе и силу Шибле простиралось до того, что убитаго громомъ считали блаженнымъ и погребали его на томъ самомъ мъстъ, гдъ онъ былъ убитъ. Черкесы думали, что погибнуть отъ молніи—очень святое дъло: по ихъ мнънію, погибающему ангелъ приноситъ этотъ знакъ небеснаго благоволенія. Животныя, убитыя громомъ, хоронились также на мъстъ смерти.

Погребеніе это совершалось съ особенною церемонією, отличною отъ обыкновенных похоронъ. Г. Людье, бывшій свидьтелемъ обріда совершеннаго
надъ тремя козами, убитыми громомъ, пишетъ: «Около козъ составился кругъ
и началась обычная пляска съ напъвомъ, въ которомъ часто повторялись
слова: Шибле (громъ) и Ялій (Илья). Между тълъ нъсколько человъкъ
отнравились въ лъсъ, нарубили жердей и кольевъ, устроили изъ вихъ, на
четырехъ столбахъ, довольно высокій помостъ, уложили на немъ козъ и
накрыли ихъ листьями. Помостъ дъластся высокій для того, чтобы укрыть
трупы козъ отъ хищныхъ звърей. Въ то время, когда один устраивали помостъ,
другіе успъли сходить въ аулъ и принести оттуда разныхъ съъстныхъ принасовъ, въ томъ числъ и нъсколькихъ живыхъ козъ. Эти послъднія тутъ же
были принесены въ жертву, съ обрядомъ возліянія, а головы ихъ надъты на
высокіе шесты, воткнутые въ землю около помоста. Вся эта процедура на-

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) Баронъ Сталь. Этнографическій очеркъ черкескаго народа (рукопись). Военноученый арх. глав. шт.

зывается *шибласка*. Устроеннаго помоста, кольевь и козь никто не трогаеть, и все остается до совершеннаго разрушенія и истлінія. Пока приготовиялись яства и варилась паста, заміняющая хлібь, молодежь обоего пола плясала съ рвеніемь; веселость и одушевленіе были общія. Когда все было изготовлено, насъ накормили и только тогда отпустили въ путь» (1).

По обычаю, надъ тѣломъ убитаго животнаго празднованіе происходило въ теченіи трехъ дней, а надъ тѣломъ человъка семъ дней. Случалось, что родственники поздравляли другъ друга съ особенною честію, которую даровало имъ небо. Разбитое или расколотое громомъ дерево составляло для народа предметъ особаго уваженія и часто ему приписывали цѣлебное свойство, напримъръ исцѣлять отъ лихорадокъ. Къ одному такому дереву стекались страждущіе со всѣхъ концовъ. Больной пріѣзжалъ съ запасомъ приношеній, большею частію пирожковъ, которые и съѣдались его спутниками. Кусокъ церева зашивался въ лоскутъ матеріи, надѣвался больному на шею, съ тѣмъ чтобы онъ носилъ его постоянно, а остатокъ матеріи навѣшивался на дерево, сучья котораго были переполнены подобными приношеніями.

Съ наступленіемъ осени и въ день уборки хлѣбовъ, черкесы приносили благодарность Богу Тъа за прошедшее лѣто и молили его объ обили хлѣба и плодовъ земныхъ на будущее время. Сохраненіемъ стадъ своихъ считали себя обязанными Ахину, покровителю рогатаго скота, которому приносили

жертву.

Ахина, по народному представленію, есть существо весьма сильное, и потому заслуживающее особаго почета. Божество это не было исключительною принадлежностію однихь черкесовь, но и значительная часть Абхазіи наджялась на его благосклонность, тімь боліве что въ прежнее время постоянные поклонники и служители Ахина находились въ этой послідней странів. Тамь существовало, а можеть быть существуеть и до сихъ поръ, общество Аркоадось, въ которомь находился родь или семейство Цебе, состоявшее изъ нісколькихь дворовь. Это семейство съ давнихь поръ состояло подь особеннымь покровительствамь Ахина, и воть по какому случаю.

На жителей окрестностей Ахиновой рощи (2), говорить преданіе, однажды напало значительное скопище непріязненныхь племень и многихь изъ нихъ забрали въ пльнъ. Никъмъ не преслъдуемый при отступленіи, непріятель перевалился за горы и расположился отдыхать. Довольные пріобрътенною добычею, хищники предались разнымъ увеселеніямъ, пънію и пляскъ. Въ припадкъ изступленной веселости, они нарушили обычаи страны, заставивъ плясать и своихъ плънницъ. Одна изъ нихъ, будучи беременна, просила

(2) Роща эта находится въ верховьяхъ ръки Шахе.

<sup>(4)</sup> Върованія, религіозные обряды и предразсудки у черкесовъ. Л. Люльє. Записки Кавк, отд. Имп. рус. геогр. общес. внига V, изд. 1862 г.

оставить ее въ поков  $(^1)$ , но побъдители не слушали ея просьбъ и требовали, чтобы она также плисала.

— О Ахинъ! прогорила она со слезами, по неволъ плящу!

Божество явилось на помощь въ несчастной и проявило свой гивъвътемъ, что победители цельми толпами стали провадиваться севозь землю. Тогда одинъ изъ рода *Цсбе* обратился съ мольбою въ прогиванному божеству.

— О Ахинъ! закричалъ онъ въ отчаяніи: если возвратишь меня домой, то черезъ каждые три года буду пригонять къ твоей рощъ корову на жертву. Онъ былъ спасенъ и исполнилъ данное объщаніе.

Обыкновенно передъ наступленіемъ праздника, по словамъ народа, Ахинъ самъ избиралъ себъ въ жертву корову еще не телившуюся, изъ стада, принадлежавшаго семейству Цсбе. Избранная жертва разными движеніями и ревомъ давала понять, что она удостоена чести быть принесенною въ жертву божеству. Тогда всъ члены семейства собирались къ коровъ, мыли ее молокомъ и, послъ обычной молитвы, выпроваживали изъ дому. Хозяннъ избранной жертвы отправлялся въ путь виъстъ съ нею и бралъ съ собою теле (вареное тъсто, въ родъ осященной булки).

Коровы никто не гналъ — она сама шла къ мъсту жертвоприношенія, въ священную рощу, отчего иногда и называлась «чеме тлерекуо» т. е. хо-

пячая или самоществующая корова.

Она проходила черезъ мъста, извъстныя иодъ именемъ *Пзужи*, *Чеккофи*, и *Хмишь-тчей*, а потомъ переходила черезъ ръку Сфеши и вступала въ убыхское поколъніе Сшаше. Здъсь Ахинова корова останавливалась у двора рода *Чземужъ* и, отдохнувъ, снова выступала въ путь, сопровождаемая кръпостнымъ человъкомъ старшины Чземухъ, также съ *тисемъ* и, сверхъ того, съ черною козою. Дальнъйшій путь самошествующей жертвы лежалъ черезъ общество Ордане (Вардане), гдъ старшина изъ рода *Зейфив* принималь ее; отсюда также присоединялся человъкъ съ *тисемъ* и козою, и проводилъ жертву черезъ общество *Десченъ*. Тутъ старшины разныхъ клановъ (родовъ или поколъній), съ *тисемъ* и козами, присоединялнов къ свитъ самошествующей и слъдовали за коровою до мъста жертвоприношенія, называемаго *Ахинъ-итхачехъ*; которое находится въ верховьяхъ ръки *Шахе* и состоитъ изъ купы въковыхъ огромныхъ деревьевъ, на которыхъ виситъ разное оружіе, покрытое ржавчиною.

Церемоніальное шествіе Ахиновой коровы представляло, въ прежнее время, кобопытное зрълище. Огромная толпа народа, съ открытыми головами, въ праздничныхъ одеждахъ, слъдовала за коровою и гнала передъ собою множество козъ. Туземцы увъряютъ, что, во время разлитія ръкъ, когда сопровождавшіе корову принуждены бывали отыскивать броды въ ихъ верховьяхъ, корова безъ затрудненія переплывала ръки и сама, одна, достигала до мъста

<sup>(1)</sup> Замужнія женщины Черкесіи, по обычаю, не принимали никогда участія въ танцахъ.

навначенія. Подойдя къ священной рощь, она ложилась подъ тынью одного изъ деревь и ожидала прибытія хозянна и сопровождавшей его толпы. Въ теченіе ночи, предшествующей празднику, жертва оставлялась на одномъ мъстъ. Сопровождавшая ее толпа также ночевала въ льсу и соблюдала нъкоторый постъ — не ы и не пили до слъдующаго утра, съ наступленіемъ котораго жертва закалывалась, съ произнесеніемъ особаго рода молитвы, въ которой особенно замъчательны слъдующія слова:

0! Боже! о Ахинъ! Если и придутъ — даруй мнъ! — Если и пойду — даруй мнъ!

Смыслъ этихъ словъ тотъ, что когда молящієся пойдуть на войну сами, или когда придутъ въ ихъ землю непріятели, то чтобы, въ томъ и другомъ случав, досталась имъ побъда и добыча.

Характеристическую особенность этого жертвоприношенія составляло то, что заръзанную жертву переносили нъсколько разь съ мъста на мъсто. Такъ, для снятія кожи и раздъленія на части, ее переносили на другое мъсто, а мясо варили въ котлахъ на третьемъ мъстъ и, наконецъ, кушанье относили на мъсто пиршества. При каждомъ перенесеніи, присутствующіе, взявшись за руки и образовавь кругъ, съ пляскою, пъснями и съ обнаженными головами сопровождали принесенную жертву.

Подъ священными деревьями сохранился постоянно огромный ковшъ, наполняемый виномъ. Въ день жертвоприношенія, совершаемаго черезъ каждые три года, передъ закланіемъ коровы старшины пили по чарят вина, съ произнесеніемъ особенныхъ молитвенныхъ словъ. Тутъ же находился постоянно въковой котелъ, сооруженный, по преданію, какимъ то Едикомъ, и въ которомъ варилась приносимая жертва. По окончаніи приготовленія пищи, мясо дълилось на части, разносилось по домамъ и, какъ особая святыня, давалась каждому домочадцу, не йсключая и младенцевъ, которымъ также клажи его въ ротъ. Кожа, голова и ноги принесенной жертвы зарывались въ землю на мъстъ жертвоприношенія.

Почти въ одно время съ нашимъ праздникомъ Рождества Христова, черкесы совершали празднованіе въ честь Созериса, божества, покровительствующаго хлѣбопашцамъ, обилію и домашнему благосостоянію (¹). Пришествіе Созериса ожидается до сихъ поръ съ особеннымъ благоговѣніемъ, и существуетъ повърье, что онъ отправился пѣшкомъ по морю, и точно также возвратится. Олицетвореніемъ этого божества служилъ деревянный обрубокъ, съ семью суками, вырубленный непремѣнно изъ дерева, извъстнаго подъ именемъ гамищута.

<sup>(</sup>¹) У нѣкоторыхъ поколѣній черкескаго народа празднованіе въ честь Созермеа совершалось осенью послѣ уборки жлѣба.

Обрубовъ этотъ, въ течение цълаго года, тщательно сохранялся въ амбаръ каждаго дома, и, кромъ того, былъ еще общій, принадлежавшій всему селенію.

Вечеромъ, наканунъ праздника, одна изъ молодыхъ женщинъ, преимущественно изъ последнихъ новобрачныхъ въ селеніи, одевшись въ самое нарядное платье, отправлялась въ домъ, гдъ находился общественный обрубокъ. Имбя въ рукъ зажженную свъчу, непремънно изъ числа оставшихся отъ прошлогодняго праздника, она зажигала ею всё свёчи, прилепленныя на обрубке, и соблюдала при этомъ правило, чтобы, при зажигания свъчъ, лицо ея было обращено всегда на востокъ. Освътивъ весь домъ, женщина выходила изъ него, запирала за собою дверь и становилась съ паружной стороны, у двери, такъ что закрывала собою входъ въ домъ. Толпа народа собиралась между тымъ вокругъ нея. Хромой старикъ бралъ въ руки палку, унизанную восковыми свъчами, и обращался къ святому.

. — Ай, Созерисъ! восклицалъ онъ: отверзай намъ двери (ай Созерисъ,

пчерухи тхечахъ). .,

Народъ вторилъ словамъ старца. Тогда молодая женщина отворяла двери и толпа входила въ домъ. Старикъ, съ палкою, зажигалъ бывшія на обрубкъ свъчи, читалъ молитву, а въ домъ и виъ онаго зажигали костры. По окоичаніи молитвы, народъ расходился по домамъ, неся съ собою зажженную

Въ самый день праздника, всё члены семейства собирались вечеромъ въ амбаръ, гдъ каждый хозяинъ, съ непокрытою головою, выносилъ своего идола на средину. Къ каждому суку его прилъплялъ по одной восковой свъчкъ, приготовленной заранъе изъ желтаго воска. Въ каждомъ домъ на полкахъ хранились для этого, въ теченіе цълаго года, куски желтаго воска: подъ полками висъли особые деревянные сосуды, назначенные исключительно для возліянія. Вичеть со свычами, къ темъ же сукамъ обрубка привышивались пирожки и кусочки сыра. Убравши такимъ образомъ своего истукана, хозяинъ, съ торжествомъ и въ сопровождени всъхъ своихъ домочадцевъ, вносийъ его въ саклю. Поставивъ его на подушкахъ посреди компаты, всъ присутствующіе члены семьи, безъ различія пола и возраста, взявшись за руки, окружали обрубокъ, а хозяйка читала молитву.

--- Созерисъ! произносила она: благодаримъ тебя за урожай нынъшняго лъта, молимъ тебя даровать и въ будущіе годы обильную жатву. Молимъ тебя, Созерисъ, охранять наши хлъба отъ кражи, нашъ амбаръ отъ пожара.

Молитва эта произносилась съ разстановками, при которыхъ окружающіе идола дёлали движенія вокругь него и произпосили въ одинъ голось: аминь.

Замёчательно, что посяв молитвы идоль теряль сразу всю свою святость и значеніе; его относили обратно въ амбаръ, безъ всякихъ почестей, и сохраняли тамъ до праздника слъдующаго года. Члены семейства садились за ужинъ и, пользуясь праздникомъ, уничтожали много пищи и вина (1).

За этимъ праздникомъ слёдовалъ праздникъ итляст — новый годъ. Годъ у черкесовъ состоялъ изъ двёнадцати мёсяцевъ и носилъ названіе итлясъ. Названія мёсяцевъ, или, по черкески, мазо, были даны согласно явленіямъ природы. Такъ, январь назывался тимахокъ-мазо — сильный холодъ; мартъ гатхепе-мазо — первый весенній мёсяцъ; апрёль мальхоо-мазо — моръ на барановъ и проч. (2). Мёсяцъ раздёлялся на тхаумахо или недёли, которыя состояли изъ семи дней (3)

Въ одинъ изъ зимнихъ мѣсяцевт черкесы устраивали праздникъ въ честь нардоет (богатырей), изъ которыхъ они особенно отличаютъ Саузерука. Приготовивъ кушанье, часть ихъ относили въ кунахскую, гдѣ и оставляли для пріъзжаго, замѣнявшаго Саузерука, который, не смотря на всѣ ожиданія народа, до сихъ поръ не является, а между тѣмъ и до нынѣ, въ день праздника, для буланой (4) лошади Саузерука заготовляются сѣно и овесъ, а въ стойлѣ стелется солома. Появленіе въ этотъ день гостя поднимало праздникъ неизмѣримо высоко въ глазахъ хозяевъ и придавало имъ болѣе веселости; за неимѣніемъ же гостя, пировали одни хозяева съ друзьями и сосѣдями.

У чернесовъ существовало нъчто въ родъ мясопуста и сыропуста православной церкви — ллеумешке и коаяште — праздники исполняемые ежегодно раннею весною, одинъ за другимъ, съ небольшими промежутками. Ллеумешке, въ буквальномъ переводъ, означаетъ: не вшь мяса, а коаяште — сяятие сыра. Въ эти дни у туземцевъ, во время стола, подавались пироги, начиненные сыромъ, а вечеромъ молодежь наряжала чучелу или куклу въ какой нибудь странный костюмъ.

Нъвоторыя лица, посъщавшія черкесовъ, свидътельствують, что у нихъ существовала масляница, угага, и великій пость, угыз, продолжавшійся

<sup>(</sup>¹) Минологія черкескихъ народовъ. Султанъ-ханъ-Гирея. Кавказъ 1846 года № 35. Остатки христіанства и проч. Іоанна Хазрова, Кавказъ 1846 г. № 40. Върованія, религіозные обряды и предразсудки у черкесовъ. Л. Люлье. Записки Кавк. отд. Имп. рус. геог. общес, книга V.

<sup>(2)</sup> Названіе мѣсяцевъ напечатано въ двухъ статьяхъ: Свъдъніе объ атыхейцахъ Шахъбекъ-Мурвина (Гавета Кавкавъ 1849 года № 37) и Исторія атыхейскаго народа Шора-Бекмурвинъ-Ногмова (Кавказскій Календарь на 1862 г.). По всей вѣроятности это одинъ и тотъ же авторъ, котораго статьи напечатаны подъ разными заглавіями. Въ объихъ статьяхъ ореографія мѣсяцовъ различная, а вслѣдствіе того различно и самое произвошеніе; въ объихъ статьяхъ не достаетъ по одному мѣсяцу: въ первой декабря, во второй—іюля. Шора Бекмурвинъ называетъ іюнь—годахопе-маза (средина лѣта), а въ газетъ Кавказъ, 1849 г. № 37, іюль названъ гомахопе-маза,—тоже средина лѣта. Впрочемъ редакція газеты оговорилась, что туземныя названія мѣсяцевъ, напечатанныя русскими буквами, не совсѣмъ сходыю съ произношеніями туземцевъ,

<sup>(3)</sup> Тамъ же.

<sup>(4)</sup> По другимъ свёдёніямъ Саузерунъ обладаетъ саврасою лошадью.

48 дней (1); говорять, что черкесы признавали *гуштахэ*, вербный день или воскрессніе мертвыхь, и отправлялись въ этоть день на могилы поминать родственниковь. Въ теченіе цвлаго поста черкесы собирали яйца, не употребляли ихъ ни для какой нужды и разбить ихъ въ это время считали гръхомъ. Наканунь пасхи красили яйца и ими разговлялись. Въ первое воскресенье послъ гушгаха праздновали *кутишт* — пасху, и въ этоть день яйца составляли непремънную принадлежность стола, точно также какъ небольшой пшеничный круглый хлъбъ, съ изображеніемъ трехъ головъ.

Съ наступленіемъ тенлаго времени, и именно 7-го апръля, черкесы праздновали нагышатахъ — подарокъ свъжним цвътами. Въ этотъ день дъвицы и молодыя женщины толпами отправлялись въ поле, собирали цвъты и дарили ими другъ друга, въ ознаменованіе и въ намять того, что св. ангелъ, въ день благовъщенія, принесъ цвътокъ пресвятой дъвъ Маріи. Послъ того праздновали день вознесенія Господня, приносили въ жертву ягненка, приготовляли изъ него объдъ и съ этого дня разръщалось употребленіе мяса. Смъщиван праздникъ этотъ съ праздниками Св. Тровцы и Соществія Святаго Духа, черкесы убирали свои дома въ день Вознесенія Господня деревьями, и нвътами.

Матерь Божію считали покровительницею пчеловодства. Въ народъ сохранилась легенда, что въ то время—а когда оно было черкесы и сами не
внають—когда всъ пчелы погибли, одна, уцълъвшан неизвъстно по какому
случаю, скрылась въ рукавъ Богородицы, которая сберегла ее. Эта пчела
произвела всъхъ нынъ-существующихъ. Въ честь Богородицы установлено
было нъсколько праздниковъ и постъ. Въ день тапрепыхъ—божія дочь или
господня дъва—каждая дъвица обязана была отнести на мъсто моленія цыпленка и тамъ приготовить изъ него кушанье. Собравшійся народъ подчивали этимъ дъвичьимъ кушаньемъ и послъ него поздравляли присутствующихъ съ заговъньемъ въ честь Богородицы. Пропостившись слъдующую затъмъ недълю, въ первое воскресенье праздновали маріемъ и янь (или, по
указанію другихъ, Тлашхуо-янь), что происходило въ августъ и соотвътствовало нашему Успеньеву дню. Въ день этого праздника черкесы пъли
всенародно пъснь въ честь Богородицы: «Великаго Бога мать, великая Марія, облаченная въ золото бълое, на челъ имъетъ луну, а вокругъ себя

Называя Св. Марію «матерью великаго Бога», черкесы питали къ ней особенное благоговеніе. Множество хвалебныхъ пъсенъ въ честь Богородицы, длинный рядъ осеннихъ правдниковъ и, наконецъ, обычай прыгать лътомъ

<sup>(1)</sup> Г. Люлье говорить, что постъ продолжался не болве двухъ недвль. Сравни: "Остатки христіанства" и проч. Іоанна Хазрова. Кавказъ 1846 г. № 40 и ст. Люлье: "Върованія и проч. Ваписки Кавказс. отд. Импер. русскаго геогр. общ. книга V изд. 1862 г. См. также "Браткое описаніе восточнаго берега Чернаго моря и племенъ его населяющихъ". Карлгова. Рукопись въ текущихъ дълахъ штаба Кавиазскаго военнаго округа.

черезъ огонь, свидътельствують о большомъ ея уважении среди народа. Прыгая черезъ огонь, туземцы просили Маріемъ о прощенія гръховъ и послътого считали себя очищенными отъ пихъ.

Къ этому длинному ряду праздниковъ мы должны прибавить праздникъ въ честь *Тлепса*—покровителя кузнецовъ, бога желѣза и оружія. Въ народъ существуетъ преданіе, что *Тлепсъ* былъ ремесломъ кузнецъ, отличавшійся святостію жизни и приготовлявшій такія сабли, которыя разсѣкали цѣлыя горы желѣза. Въ семействъ Шумноковыхъ храннтся до сихъ поръ древняя сабля, которая, по преданію, сдѣлэна какимъ-то оружейникомъ-полубогомъ. При раззореніи ауловъ Шумноковыхъ, сабля эта была взята черноморскими казаками и впослѣдствіи была возвращена владѣльцамъ ея, однимъ изъ значительныхъ па своей родинѣ лицъ. Когда черкесы узнали о возвращеніи сабли въ домъ Шумноковыхъ, они спѣшили посмотрѣть на ту саблю, о которой ходитъ весьма много преданій. До двухъ сотъ человѣкъ подвластныхъ и знакомыхъ Шумноковыхъ собралось въ аулъ й одинъ за другимъ подходили и прикладывались, по обычаю, къ полѣ верхней одежды лица, способствовавшаго возвращенію дорогой сабли.

По преданію, *Тлепс*є похороненъ въ лѣсу, извѣстномъ подъ именемъ *Гучипце-Говаших*; до сихъ поръ черкесы показываютъ могилу его, усыпанную кругомъ жельзными опилками.

Тлепсъ весьма уважается народомъ, такъ что имя его произносится въ родъ жлятвы или божбы. Въ день праздника, черкесы молились, дълали возліяніе на лемешт и топорт и, по совершеніи обрядовъ, пили, так и предавались забавамъ, изъ которыхъ главною была стръльба въ цъль, преимущественно въ яйцо, представлявшее мишень и поставленное на видномъ мъстъ. Къ Тлепсу прибъгали съ молитвою объ излеченіи каждаго раненаго.

Вообще обряды, соблюдаемые черкесами при лечени раненаго, были слъдствіемъ и остагкомъ отъ временъ язычества. Если раненый быль человъкъ знатнаго происхожденія, то его помъщали, по большей части, въ домъ ближайшаго владъльца того аула, возлъ котораго онъ раненъ.

Передъ внесеніемъ больнаго въ назначенное ему помъщеніе, возвышали порогъ дверей, прибивши къ нему толстую доску, и, въ тоже время, дъвушка моложе пятнадцати лътъ обводила коровьимъ каломъ черту вокругъ внутренной стъны комнаты, съ цълію предохранить этимъ больнаго отъ вреднаго дъйствія дурныхъ глазъ. Возлѣ постели больнаго становилась чашка съ водю, въ которую опускали куриное яйцо, и тутъ же клали желъзные лемеши и молотокъ. Послъдній иногда привъшивались къ потолку или клались у порога при входъ въ комнату. Каждый посътившій раненаго долженъ былъ подойти къ нимъ и три раза ударить молоткомъ по лемешамъ. Этимъ средствомъ отклонялись злые духи, заклинался богъ войны й унимался жаръ въ ранъ черкеса.

Посътитель старался ударить молотомъ по желъзу такъ сильно, чтобы

звукъ былъ слышенъ всёми находящимися въ домъ. Среди народа существовало повёрье, что если пришедшій навъстить раненаго былъ братоубійца (мехаадде) или убійца невиннаго человька (канлы), то ударъ молота не производиль звука. Если такой человькъ, говорили черкесы, прикоснется къчашкъ съ водою, то яйцо тамъ положенное непремънно лопнеть, и тъмъ обнаружитъ преступленіе посътителя. По этому всъ убійцы не касались до чашки рукою, но старались однакоже скрыть это отъ присутствующихъ.

— Богъ да содълаетъ тебя здоровымъ! произносилъ посътитель, подходя къ постелъ больнаго и слегка окропляя одъяло его водою, взятою изъ

Входившіе въ больному и выходившіе отъ него должны были переступать черезъ порогь съ крайнею осторожностію, чтобы не задёть его ногою, такъ какъ, въ противномъ случав, это могло повредить раненому и считалось пля него неблагопріятнымъ предзнаменованіемъ.

Помъстивъ раненаго въ домъ, тотчасъ же призывали доктора, который и оставался при немъ до выздоровленія. Каждую ночь у постели больнаго собиралось множество народу: старики и молодые, прівзжіе и аульные жители—всъ считали своею обязанностію навъстить его. Въ самый короткій срокъ, аулъ становился сборнымъ мъстомъ посътителей не только сосъднихъ, но и дальнихъ дворянъ и лицъ высшаго званія. Изъ этого общаго правила не исключались и дъвицы. Имъ не только предоставлялось право, но считалось весьма приличнымъ и необходимымъ навъстить раненаго. Хозяйка дома или ея дочери спъщили пригласить къ себъ своихъ сосъдокъ и тъмъ дать имъ случай исполнить обычную въжливость и вниманіе къ больному. Женщипамъ же, напротивъ того, народный обычай строго воспретиль подобныя посъщенія.

Посътители, окружавшие больнаго, старались не давать ему заснуть и съ этою цълю раздълялись на двъ партии, изъ коихъ каждая силилась превзойти другую въ изобрътении средствъ къ развлечению больнаго. Передъ глазами его происходили различнаго рода игры и пъніе. Сначала пъли пъсни, сложенныя исключительно для подобнаго случая, и затъмъ, если больной находился внъ опасности и былъ веселъ, то переходили къ обыкновеннымъ пъснимъ, а въ противномъ случав тянули прежнія пъсни до усталости.

Дъвицы, находившіяся въ обществъ окружавшемъ раненаго, принимали особенное участіе въ играхъ, изъ которыхъ наиболье употребительною считалась — рукобитье.

Кто-нибудь изъ посътителей, подойдя въ одной изъ дъвицъ, требовалъ, чтобы она протянула ему свою руку, и билъ ее по ладони, послъ чего она, въ свою очередь, подходила въ одному изъ мужчинъ, съ точно такимъ же требованіемъ. Въ этомъ и заключалась вся игра, тъмъ не менъе она продолжалась весьма долго, потому что, по замъчанію автора—туземца, «никакая другая забава въ сихъ сборищахъ не доставляетъ столько удовольствія мужчинамъ. Въроятно и дъвицамъ не бываетъ непріятно позабавиться съ моло-

дыми найздниками, которые привлекають ихъ вниманіе, потому что опъ играють въ рукобитье весьма охотно».

Крикъ, шумъ и толкотня окружали больнаго постоянно и продолжались до тъхъ поръ, пока присутствующіе не устанутъ. Тогда, въ ожиданіи ужина, затягивались вновь пъсни, относящіяся къ состоянію раненаго, но продолжались не долго. Напившись и натвшись до сыта, мужчины расходились по домамъ, а дъвицы, въ сопровожденіи друзей хозяина, переходили на женскую половину и тамъ, дождавшись утра, расходились по своимъ саклямъ. Съ наступленіемъ сумерокъ общество вновь собиралось для того, чтобы повторить вчерашнее. Такія сборища, шумъ и гамъ продолжались у постели раненаге до тъхъ поръ, пока онъ не выздоравливалъ или не умиралъ.

«Разумвется, говорить тоть же авторь—туземець, что если нёть надежды на выздоровление, когда больной явно приближается ко гробу, сборища бывають не веселы, слёды унынія замётны на лицахь посётятелей, которые, въ такомъ случав, не многочисленны и состоять по большей части изъ друвей больнаго и хозянна дома его содержащаго. Но пёсни не прекращаются и въ послёднюю ночь жизни больнаго».

Народный этикетъ требовалъ, чтобы самъ больной, не смотря ни на какія страданія, принималъ участіе въ забавахъ и увеселеніяхъ. При входѣ и выходѣ постатителей, онъ долженъ былъ вставать съ постели, а если не могъ этого сдѣлать, то приподнимался съ изголовья. Больной, охавшій, морщившійся и не приподнимавшійся съ постели, навлекалъ на себя дурное мнѣніе и подвергался насмѣшкамъ; оттого черкесы во время болѣзней были всегда терпѣливы до чрезвычайности.

Часто случалось, что во все время бользии раненаго, его родственники и близкіе знакомые присыдали отъ себя скоть и разнаго рода припасы, необходимые для приготовленія пищи. Когда больной выздоравливаль, тогда хозяинь дома, гдв онъ лечился, устраиваль въ честь его празднякь, двлаль выздоровъвшему подарки и вознаграждаль лекаря. Последнему, кроме того, поступали всв кожи отъ быковъ и барановъ, събденныхъ во время леченія. Съ своей стороны, выздоровъвшій награждаль подарками женщину, которая мыла ему бинты и тряпки; дврушку, обводившую черту внутри комнаты, гдв онъ лечился; хозяина дома, въ которомъ онъ лежаль, и доктора, съ которымъ люди бъдные торговались предварительно, а лица знатнаго происхожденія предварительныя условія съ докторомъ считали двломъ предосудительнымъ (1).

Таковъ былъ уходъ за раненымъ, способъ его леченія и увъренность черкесовъ въ участіи въ этомъ дълъ Тлепса.

<sup>(1)</sup> Этнографическій очеркъ черкескаго народа, барона Сталя (рукопись). Остатки христіанства и проч. Кавказъ 1846 г. № 42. Мисологія черкескихъ народовъ Судтавъ-ханъ Гирея. Вавк. 1846 г. № 35. Воспомин. кавказс. офицера. "Русскій Въстникъ" 1864 г. № 12. Свъденіе объ атыхейцахъ Шахъ бекъ-Мурзина. Кавк. 1849 г. № 37. Въра, кравы, обычан и образъ жизни черкесовъ. Русскій Въст. 1842 г. т. 5.

Кромъ Тлепса, черкесы почитали еще и многихъ другихъ лицъ, отличавшихся святостію своей жизни.

Всё жители, обитавшіе между бассейнами рёкъ Туапсе и Шахе, почитали священнымъ містомъ урочище Хань-Кучій (что, въ переводів, означаеть священная роща), гдів и совершали богослуженіе. Посреди рощи находится могила; въ ней, по преданію, похороненъ человівні, который ділаль много добра ближнимъ, извістень быль въ народів своего храбростію, умомъ и, доживъ до глубоной старости, быль убить громомъ. Звали его Кучій, но какъ внязь на містномъ нарічій называется хань, то и роща получила названіе Хань-Кучій.

По увъренію туземцевъ, больные, принесенные въ рощу, получали облегченіе, а просьбы молившихся у могилы всегда исполнялись. По воскреснымъ днямъ, въ рощъ совершались богослуженія и приносились жертвы, особенно во время голода и разныхъ народныхъ невзгодъ и бъдствій. Когда народъ собирался въ рощъ, тогда закалывали жертву и кровью ея поливали могилу Кучія, а въ память жертвоприношенія вбивали въ дерево, растущее надъ могилой, желёзный или деревянный крестъ. Дерево все унизано такими крестами и, по наслоенію его, видно, что ніжоторые изъ нихъ вбиты боліве ста лівть тому назадъ. Послъ жертвоприношенія совершались молитвы; мясо животнаго раздавалось нищимъ; присутствующіе предавались потомъ пиршеству: ъли, пили, плясали и стръляли въ цъль. Жители окрестныхъ ауловъ, питая особое уваженіе къ этой рощъ, со страхомъ смотръли на то, какъ русскіе солдаты, въ 1865 году, рубили въ ней деревья. Проводники-туземцы просили позволеніе не располагаться въ рощь вивсть съ отрядомъ, а вив ея; уговаривали солдать не рубить деревьевь и, наконець, объявили, что русскихъ за такое святотатство постигнетъ кара небесная.

Замъчательно, что на одномъ изъ деревьевъ этой рощи была прибита дубовая доска, съ выръзаиною на ней надписью плохими славянскими буквами: «Здъсь потеряна православная въра. Сънъ мой, возвратись на Русь, ибо ты отродъе русское». Эта надпись даетъ нъкоторымъ возможность предполагать, что небольшое племя, извъстное подъ именемъ хакучей, состояло изъ русскихъ выходцевъ—какъ говорять бъжавшихъ когда-то некрасовцевъ, нашедшихъ пріють въ горахъ и одичавшихъ (1).

Изъ всего сказаннаго видно, что вообще жители морскаго прибрежья и горныхъ ущелій, не имъя опредъленныхъ религіозныхъ понятій, составили свою собственную религію, состоящую изъ смъси язычества, христіанства и исламизма. Не говорю о магометанскомъ сословіи черкескаго народа, послъдователи котораго все-таки имъютъ какое-нибудь опредъленное религіозное върованіе. Но и тъ, и другіе весьма шатки въ своихъ убъжденіяхъ и, будучи грубы и мало образованы, до крайности суевърны.

<sup>(1)</sup> Экспедиція въ Ханучи въ 1865 году. А. Ржондковскій З-й. Кавк. 1867 г. Ж 97.

Суровая, но величественная природа породила въ горцахъ въру въ существование множества духовъ: каждая ръчка имъетъ свою богино (гоуаше), многія ущелья своихъ духовъ. Нъкоторые туземцы разсказывають, что существуютъ богини-покровительницы ворожей и колдуній, и что послъднія обращаются съ мольбами къ какимъ-то тремъ божественныма сестрицама (тхашерейпхъ-шерейпхумъ). У черкесовъ существують и русалки, которыхъ они представляютъ себъ прекраснъйшими и очаровательными женщинами.

Черкесы убъждены, что никто не можеть избъгнуть судьбы своей; върять, что есть дни счастивые и несчастные, что колокольчикъ спасаеть отъ воровства, что существують злые духи, привидънія и домовые. Многіе увъряють, что сами ихъ видъли и съ большимъ трудомъ могли отъ нихъ скрыться. Существованіе духовъ разнаго рода и вида породили среди народа множество легендъ, не лишенныхъ поэтическаго достоинства. Приведу изъ нихъ болъв замъчательныя.

По предапію кабардинцевъ, на горъ Эльбрусъ, а по сказанію другихъ покольній черкескаго народа-въ верховьяхъ Большаго-Зеленчука, называемаго ими Энджикъ-су, обитаетъ джино-падишахо, духъ горъ, властитель духовъ и царь итицъ, которому извъстно все будущее. Онъ знаетъ, что за старую вину его могущественный Таа пошлеть веливановъ покорить его мрачное царство; что великаны эти явятся изъ полуночныхъ странъ, гдъ царствуетъ въчная зима. Същовнасому старцу не хочется разстаться со своими заоблачными владеніями, которыя принадлежать ему отъ сотворенія міра, и воть, въ мучительной тревогь, онъ поднимается со своего ледянаго трона и зоветь со всткъ высей и пропастей Кавказа огромныя полчища духовъ противъ ожидаемыхъ великановъ русскихъ (1). «Когда онъ деталъ, то отъ ударовъ его крыльевъ тряслась земля, поднималась буря, море бушевало и, страшнымъ ревомъ своихъ волнъ, будило дремлющихъ въ его пучинахъ духовъ... Иногда со снъжной вершины, гав быль тропъ царя, раздавались плачь и стоны: тогда умолкало пъніе птицъ, увядали цвъты, вздымались и ревъли потоки, вершины горъ одъвались туманомъ, тряслись и стонали скалы, гремёлъ громъ, все покрывалось мракомъ... Порой неслись гармонические звуки и пъние блаженныхъ духовъ, витавшихъ надъ трономъ грознаго владыки горъ, желавшихъ пробудить въ пемъ раскаяние и покорность волъ великаго Тла: въ это время облака быстро исчезали съ дазурнаго неба; снъговыя вершины сверкали какъ адмазъ; ручьи тихо журчали; цвёты благоухали; повсюду водворялся миръ, тишина; но грозный старикъ не внималь зову небесь, угрюмо глядёль въ будущее и изъ преисподней ждаль помощи противъ русскихъ» (2).

Ежегодно, передъ новымъ годомъ, каждый кабардинецъ считаеть своею обязанностію отправиться къ джинт-падишаху. Джигить, исполнившій такой

<sup>(1)</sup> Отдаленныя непокорныя общества въ великанахъ видъли русскихъ.

<sup>(2)</sup> Закубанскій край въ 1864 году. П. Невскій. Кавказъ. 1868 года № 98.

обычай, цёлый годь будеть имёть удачу во всёхъ своихъ предпріятіяхъ: вражья пуля не достигнеть до него, шашка не прикоспется къ его тёлу, и онъ можеть быть увёренъ вполнё, что жизнь его будеть безопасна до тёхъ поръ, пока не придетъ время вновь идти на поклоненіе духу. Но какъ дойти до него? гора Эльбрусъ не для всёхъ близка, да и подняться на нее трудно, и потому жители, не имёя возможности проникнуть туда, гдё пребываетъ духъ, отправлялись на поклоненіе къ урочищу Татаръ-Тупа.

Подъ именемъ Татаръ-Тупа (въ переводъ: мъсто подъ татарами), въ прежнее время извъстны были у кабардинцевъ башни, или жулаты, обращенныя татарами въ минареты. Жулатъ значитъ часовия для доброхотных дателей, и ихъ, въ старину, было весьма много по берегамъ Терека, выше соединенія его съ р. Малкою. Туда издревле ходили черкесы на поклоненіе и тамъ приносили жертвы; тамъ кончались всъ ссоры, тамъ произносились клятвы. Черкесы часто и теперь, во время клятвы, произносять: «Татаръ-Тупъ пенже санъ», т. е. «да буду подъ Татаръ-Тупомъ хоть милліонъ равъ».

Кабардинцы до сихъ поръ питаютъ глубокое уважене къ курганамъ и древнимъ развалинамъ, въ особенности къ урочищу Татаръ-Тупа, лежащему на западномъ берегу р. Терека, въ семи верстахъ ниже р. Комбулея. Съ понятиемъ о развалинахъ этихъ, кабардинцы сохраняютъ предапие о существовани близъ него какого-то большаго города. Урочище и самыя развалины считаются убъжищемъ для убийцъ, отъ преслъдования мстителей; здъсь же прежде совершались всё договоры и тъ клятвы, въ точности исполнения которыхъ объ стороны хотъли быть увъренными.

При самомъ поклонения джинъ-падишаху горцы произносять накія-то таинственныя слова и, въ знакъ посъщенія своего, кладуть въ ущелье нъсколько пуль, ножъ или какую-либо вещь. То же самое происходило и въ
вершинахъ Большаго-Зеленчука. Въ обоихъ ущельяхъ можно встрътить множество пуль, стрълъ, ножей, шашечныхъ клинковъ и разнаго вида мечей,
ржавъющихъ тамъ съ незапамятныхъ временъ. Никто изъ туземныхъ жителей
не ръшался тронуть ихъ, изъ боязни прогнъвить духа горь (1).

На той же горъ Эльбрусъ, по сказанію черкесовъ, на самой ся вершинъ, прикованъ ведиканъ за какіе-то гръхи. «На высокой снъговой горъ, на самой вершинъ ся, есть громадный шарообразный камень, на которомъ сидитъ старикъ съ длинною до ногъ бородой; все тъло его обросло съдыми волосами, ногти на ногахъ и рукахъ очень длинны и похожи на орлиные когти; красные глаза его горятъ какъ раскаленные угли. На шеъ, по срединъ тъла, на

<sup>(1)</sup> О народныхъ праздникахъ и праздничныхъ обыкновеніяхъ христіанскаго населенія за Кавказомъ. Г. Вердеревскій. Кавк. 1855 г. № 1. О быть, нравахъ и обычаяхъ алы-хейскихъ племенъ. Шахъ-бекъ-Мурзина. Кавказъ 1849 года № 37. Новый годъ въ Ставроп. губерніи. Кавказъ. 1855 г. № 7. Новъйшія географическія и историческія извъстія о Кавказъ. С. Броневскаго, ч. ІІ изд. 1823.

рукахъ и ногахъ тяжелая цёль, которою приковань онъ съ незапамятныхъ временъ. Онъ прежде былъ близокъ къ великому Тъа (Богу) за свое благочестіе; но когда вздумалъ свергнуть его и стать выше, то погибъ въ борьбъ и прикованъ къ скалъ на въчныя времена. Немногіе его видёли, потому что доступъ къ нему сопряженъ съ большими опасностями; никто не могъ видёть его два раза: кто пытался этого достигнуть—погибалъ».

Давно, очень давно томится старикъ и находится, по большей части, въ оцъпенъніи; но когда пробуждается, то прежде всего обращается къ сторожамъ:

- Растетъ-ли на землъ камышъ и родятся ли ягнята? спрашиваетъ онъ.
- Камышъ ростетъ и ягнята родятся, отвъчаютъ безжалостные стражи. Великанъ приходитъ въ бъщенство, зная что будетъ томиться до тъхъ поръ, пока земля не перестанетъ производить камышъ и ягнятъ. Съ отчаянія онъ рветъ на себъ оковы, и тогда земля дрожитъ отъ его движеній; цъпи его производятъ громъ и молнію; тяжелое дыханіе—порывы урагана; стоны—подземный гулъ; а слезы его—та бурная ръка, которая съ неистовствомъ вырывается изъ подножія снъжнаго Эльбруса (1).

Искреннее убъщение въ существовании различныхъ духовъ довело до того, что нъкоторыя покольнія суевърнаго черкескаго народа имъли своихъ геніевъпокровителей. Натухажцы избрали своимъ геніемъ-покровителемъ Хакусташа, считая его въ то же время покровителемъ и домашнихъ пахатныхъ воловъ. Зажиточныя семейства, и до сихъ поръ, изъ числа своихъ воловъ посвящаютъ одного изъ этихъ животныхъ Хакусташу. Волъ этотъ не употребляется ни въ какую работу и носитъ названіе вола Хакусташа. Точно въ такомъ же почеть находился Тугуплоху у покольнія надхо и Тугузитха у покольнія нетахо, принадлежащихъ къ натухажскому народу.

Среди суевърія черкескаго народа особенно важную роль играли гадальщицы и колдуньи, или въдьмы.

Гаданьемъ обыкновенно занимались старухи, къ помощи которыхъ чаще всего прибъгали нестастные влюбленные. Въ такихъ случаяхъ гаданіе производилось на нъсколькихъ зернахъ фасоли (турецкій бобъ), съ однимъ камешкомъ. Къ чести гадальщицъ надо сказать, что изъ своего знанія онъ не дълали ремесла, а гадали только изъ одного желанія услужить тъмъ, кто прибъгаль къ нимъ за утъщеніемъ. Самое же употребительное гаданье между черкесами производилось по допаткъ убитаго домашняго животнаго. Всматриваясь на свътъ въ эту кость, многіе, по замъчаемымъ въ ней жилкамъ и липіямъ, предсказывали: будетъ—ли урожай хорошій или дурной, будутъ ли дождь, засуха, голодъ, холодная зима или война; словомъ сказать, опытный гадальщикъ или гадальщица могли предсказать всевозможныя бъдствія или

<sup>(</sup>¹) О народныхъ праздникахъ и проч. Е. Вердеревскаго, Кавк. 1855 г. № 1. Мисологія черкескихъ народовъ. Султанъ-ханъ-Герея. Кавк. 1846 г. № 35. Закубанскій край въ 1864 г. П. Невскій. Кавказъ 1868 г. № 98.

общественныя благополучія. Къ гаданію прибъгали также собираясь въ пабъть на русскіе предълы. Посль роскошнаго угощенія, предводитель партіи браль косточку чень —бараній альчикь — и бросаль ее на ноль возль камина. Если косточка падама гладкой поверхностью кверху, то это предвъщало неблагопріятный исходъ предпріятію, и наобороть. Въ первомъ случав, набъть откладывался, а во второмъ тотчась же предпринимался. О предсказательной способности своихъ гадальщиковъ черкесы разсказывають чудеса, будто бы оправдывавшіяся на самомъ дѣль. Такъ, по гхъ словамъ, одипъ изъ князей предсказаль, что въ слѣдующую ночь необходимо быть готовымъ къ тревоть и, дъйствительно, ауль въ ту же ночь быль атакованъ непріятелемъ; другой быль въ гостяхъ и, посмотрѣвши въ лопатку, увидѣлъ въ ней, что жена его, пользунсь отсутствіемъ мужа, сидитъ съ постороннимъ мужчиною. Посиъшно осъдлавъ коня, онъ поскакалъ домой; но когда сообщили объ этомъ его родному брату, бывшему среди гостей, тогда тотъ потребоваль ту же самую лопатку.

Братъ мой увидълъ, сказалъ онъ, посмотръвъ въ допатку и удыбаясь,
 что съ женою его сидитъ наединъ мужчина, но не разсмотръдъ, что мужчина

этоть родной младшій брать ен.

Нарочно-посланные въ домъ гадальщиковъ, возвратившись, подтвердили

справедливость сказаннаго.

Если, съ одной стороны, подобные гадальщики возбуждали удивленіе в уваженіе къ себъ суевърнаго народа, то, съ другой стороны, черкесы жестоко преслъдовали колдуновъ и въдьмъ. Такихъ людей они называли удде, признавали ихъ злыми и истребляющими своихъ собственныхъ дътей. Удде можетъ быть и мужчина, и женщина; послъднія бываютъ чаще. Они находятся въ сношеніи съ нечистымъ и могутъ послать на человъка всякую невзгоду. Изнурительныя дътскія бользни, зараза, падежъ скота и прочія несчастія принисывались дъйствію дурнаго ихъ глаза. Поймать колдуна или колдунью на мъстъ преступленія не было возможности, потому что, по понятію черкеса, они, при помощи нечистаго духа, имъютъ способность превращаться въ собакъ, кошекъ, волковъ и даже дълаться невидимками.

Между черкесами, въ особенности у шапсуговъ, существовало повърье, что удде разъ въ годъ, весною, въ извъстную ночь, собираются на вершинъ высокой горы Себеркуаска, находящейся въ верховьяхъ ръчки Убинъ, и прівзжають туда верхомь на животныхъ разнаго рода, какъ домашнихъ, такъ и дикихъ. Шапсуги увъряли, что сборъ въдьмъ и чертей на этой горъ бывалъ каждую пятницу, въ двънадцать часовъ ночи. Отдавъ нечистому отчетъ въ своихъ поступкахъ, они проводили ночь въ пиршествахъ, пъніи, пляскъ, а съ разсвътомъ, схвативъ мъшки—изъ которыхъ въ одняхъ заключались всё блага земныя, а въ другихъ все вредное человъчеству—разлетались по домамъ своимъ. Такимъ образомъ всё бользии, которыми страдаетъ человъчество весною, принисывались уддамъ. Если бы не было на свътъ «чысое»

(знахарь), то черкесы не знали бы какъ отдёлаться отъ вёдымъ и колдуновъ. Цысюе или знахарь, имёлъ способность узнавать чародёевъ.

Чтобы силть бользиь, посланную въдьмой, призывали знахаря, который объявлять, что можеть выдечить больнаго и снять съ него наговоръ въдьмы не прежде, какъ отыщетъ самую въдъму и, очищеніемъ, сниметъ съ нея свойство быть вёдьмой и портить человёчество. Ему представляли тотчась же всткъ дицъ, подосръваемыхъ въ чародъйствъ. По щтательномъ осмотръ обвиняемыхъ, знахарь указывалъ на виновныхъ и отпускалъ признанныхъ невинными. Обвиняемыхъ въ чародъйствъ, если они не признавались въ своемъ граха, подвергали пытва: зажигали въ близкомъ разстояніи другь отъ друга два костра, а иногда и три. Обличаемую жертву раздъвали до-нага, связывали, сажали между пылающихъ костровъ и парили у огня. Знахарь, а иногда вибсто него и мулла, при стеченіи народа, допрашиваль у него имена сорока чертей, съ которыми онъ, какъ обвиняемый въ чародъйствъ, долженъ быть въ сношенім и союзъ. Бъдная жертва, терзаемая мученіями, сознавалась въ небываломъ преступлени, и тогда приступали въ ея очищению. Убивали совершенно черную, безъ всявихъ пятенъ и отмётокъ, собаку, вынимали изъ нея печень и, воткнувъ зажаренный кусокъ ея на вътку терновника, совали его въ ротъ мнимому чародъю. Несмотря на крикъ жертвы и боль причиняемую терновникомъ, ее заставляли събсть это нелакомое блюдо, и тъмъ же терновникомъ прочищами гормо. Между тъмъ, жареная печенка производила тошноту и рвоту, а народъ увърядъ, что чародъй изрыгаетъ изъ своей внутренности все зло тамъ скрывающееся. Уничтоживъ, такимъ способомъ, у виновнаго всякую способность въ чарамъ и взявъ съ него влятву на всегда бросить сношенія съ нечистымъ духомъ, его освобождани. Впрочемъ, чародъйная сила могла опять проявиться у такого человъка, если онъ, въ теченіе тридцати дней послів очищенія, успіваль украдкою съйсть куриное яйцо или куриное мясо, а потому народъ весьма строго следилъ за этимъ тридцатидневнымъ карантиномъ (1).

Точно такъ же поступали черкесы и тогда, когда полагали, что свиръпствующая повальная болъзнь въ околодкъ причинена колдунами или въдъмами. Составлялась инквизиціонная комисія, которая переходила изъ аула въ аулъ, отыскивая въдъмъ и колдуновъ — виновниковъ бользии. Предводителями такихъ комисій служили цыслое, или какая—пибудь старуха, которая была сама въ подобной передълкъ и нъкогда обвинялась въ чародъйствъ. Поводивъ толну изъ одного аула въ другой, предводитель или предводительница указывали

<sup>(</sup>¹) Върованія, религіозные обряды и предразсудки у черкесовъ. Л. Людье. Зап. Кавк. отд. им. рус. геогр. общес. книга V. Этнограф. очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукопись). Остатки кристіанства и проч. Іоанна Хаврова. Кавк. 1846 г. № 42. Эпизодъ изъ жизни шапсуговъ. А. Ржондковскій. Кавк. 1867 г. № 70. Бассейнъ Псекупса. Николай Каменевъ. Кубанс. въдом. 1867 г. № 49. Въра, правы, обычая, образъ жизни черкесовъ. Рус. Въст. 1842 г. т. 5.

по большей части на какое-нибудь уединенное мёсто, гдё, по ихъ мийнію, спрятаны были чарующіе предметы, которые служили причиною несчастій и бользни. Такой предметь отыскивали: онь состояль преимущественно изъразноцвётныхъ нитокъ, связанныхъ въ узелки, и тогда совётовали предостерегаться отъ нихъ. Народъ успоконвался.

Однимъ изъ самыхъ слабыхъ проявленій колдовства черкесы признавали порчу отъ дурнаго глаза. Народъ утверждаль, что есть цёлыя семейства, у которыхъ дурной глазъ переходить по наслёдству, изъ одного поколёнія въ другое. Въ предохраненіе отъ столь вреднаго дёйствія они носили на себъ, надъвали на дётей и привнзывали въ уздамъ любимыхъ лошадей стихи изъ корана, или завернутый въ тряпочку кусокъ дерева, въ которое ударила молнія.

Въ заключение всего сказаннаго о суевъріи черкескаго народа, нельзя не упомянуть о томъ страхъ, который успъли внушить народу муллы относительно картинъ всякаго рода, въ особенности портретовъ, и вообще изображенія человъческихъ фигуръ. Очерки животныхъ, цвътовъ и разнаго рода видовъ черкесы еще переносили, но какъ только увидятъ запрещенные кораномъ суреты — какъ они называютъ картины—съ изображеніемъ фигуры человъка, такъ тотчасъ же старались соскоблить или замарать ихъ (1).

— Откуда берешь ты смёлость, сказаль однажды черкесь своему русскому илённому, такъ сходно изображать человёка, созданнаго по подобію Аллаха? Души ты не можешь вёдь дать твоему изображенію. Смотри, когда ты умрешь, на томъ свётё твои суреты отнимуть у тебя нокой, требуя для себя безсмертной души; а откуда ты ее возьмешь?...

Никто изъ русскихъ не обращалъ, съ такимъ усивхомъ, въ свою пользу суевърія черкесовъ, какъ генералъ Г. Х. Зассъ. Человъкъ характера твердаго и весслаго, върный данному слову, всегда шутливый съ горцами, Зассъ пользовался уваженіемъ черкесовъ, которые чтили въ немъ истинно—рыцарскую храбрость. Черкесы звали его майманомя (чортомъ), за тъ штуки и фокусы, которые Зассъ имъ показывалъ. При помощи волшебныхъ зеркалъ, панорамы, электрической машины, музыкальной табакерки и прочихъ вещей, онъ сильно дъйствовалъ на воображеніе горцевъ и извлекалъ изъ того значительную для себя пользу.

Когда являлись въ нему почетные гости изъ непокорныхъ племенъ, то, принимая ихъ у себя, Зассъ подражалъ ихъ обычаямъ. Посъщая Засса, почетные внязья и уздени снимали шашки, пистолеты, и все это влали въ залъ на столъ; ружья обязаны были сдать своимъ оруженосцамъ, при входъ въ комнату. Нъсколькимъ офицерамъ поручалось вынуть незамътно пули изъ пистолетовъ и передать ихъ Зассу. Послъ окончанія переговоровъ о дълъ, за-

<sup>(</sup>¹) Воспоминанія навназснаго офицера, "Русскій Вѣст." 1864 г. № 11.

вязывался разговоръ о молодечествъ горскихъ найздниковъ, мъткости ихъ стръльбы и проч.

 Для чего вы носите за поясомъ пистолеты? неожиданно спрашивалъ Зассъ.
 Вы изъ нихъ не попадете въ цъль и на десять шаговъ.

Озадаченные такимъ вопросомъ и мнѣніемъ о нихъ, горцы начинаютъ разувърять въ несправедливости такого мнѣнія; говорятъ, что они стрѣляютъ изъ пистолетовъ такъ же хорошо, какъ и изъ ружей. Зассъ предлагаетъ одному изъ нихъ взять свой пистолетъ и, выстрѣливъ въ него, посмотрѣтъ: попадетъ—ли пуля или нѣтѣ? Улыбка и недовѣріе выражаются на лицахъ гостей, и, конечно, никто не рѣшается сдѣлать выстрѣлъ. Тогда Зассъ выставляетъ свою обложенную серебромъ шапку и проситъ попасть въ нее. Слѣруетъ выстрѣлъ... шапка на мѣстѣ... она цѣла, а незамѣтно брошенная пуля катится къ ногамъ стрѣлявшаго; тотъ поднимаетъ и, видя, что пуля его, приходитъ въ ужасъ... Затѣмъ стрѣляетъ другой, и съ нимъ то же, потомъ третій и т. д.

Суевърные горцы приходять въ недоумъніе и необъятный страхъ. Чтобы окончательно поравить своихъ гостей, Зассъ разсказываетъ имъ о своей чародъйской силъ, и такъ отпускаетъ гостей, которые убъждаются, что этотъ человъкъ водится съ чертями. Всъ эти шутки, повидимому ничтожныя, имъли на горцевъ огромное моральное вліяніе и за нихъ-то они прозвали Засса шайтаномъ — чертомъ.

Однажды, желая вознаградить своего лазутчика, генераль положиль дейнадцать червонцевь въ пакетообразную бумагу, въ которой, съ другой стороны, была оставлена пустота.

— Момтали! — такъ звали лазутчика — говорить Зассъ въ присутствіи многихъ постороннихъ горцевъ: я бы желаль наградить тебя золотыми деньгами, да нътъ ихъ. Впрочемъ, я поговорю и поколдую съ невидимымъ чародемъ, который все для меня дълаетъ; можетъ быть изъ твоего пороха я успъю сдълать золото. Достань свой патронъ и насыпь въ эту бумажку немного зеренъ.

Завернувъ тщательно бумажку, Зассъ приказалъ Момтали дуть на бумажку безъ перерыва.

 Довольно! сказаль Зассь, ты уже перевель духь, но успъль, впрочемъ, дунуть двънадцать разъ.

Положивъ бумагу на столъ и тщательно развернувъ ее, Зассъ показалъ всъмъ присутствовавшимъ блестящіе червонцы. Всъ пришли въ ужасъ... никто не хотълъ дотрогиваться до нечистаго золота, но потомъ любонытство пересинило: каждый бралъ червонцы въ руки, пробовалъ ихъ ножичкомъ, звонилъ, положа на ноготь — все увъряло ихъ, что они дъйствительно золотые. Быстро разнеслась по горамъ молва, что шайтанъ Зассъ изъ пороха дълаетъ золото. Услыхавшій объ этомъ темиргоевскій князь Шерлетуко потре-

боваль въ себъ Момтали и, выслушавъ его разсказъ, осмотръль червонцы. Вскочивъ на коня, князь поскакаль въ Зассу.

— Я видълъ, говорилъ князь генералу, сдъланное тобою изъ пороха золото: умоляю тебя, научи меня этому искуству — я не боюсь чертей. Возьми моихъ женъ, дътей, все имущество, только ради Аллаха не откаже.

Трудно было отговориться отъ настойчивой просьбы отуманеннаго горскаго князя, важнаго по своему положенію; нужно было прибъгнуть къ вліянію на это дъло небесныхъ планетъ и единственнаго времени въ году. Спустя ровно годъ Шерлетуко не забылъ сказаннаго Зассомъ времени, въ которое можно дълать волото, и пріъхалъ опять съ тою же просьбою; но и на этотъ разъ Зассъ отговорился разною небылицею.

Всё подобныя шутки приносили Зассу большую пользу; вліяніе его на горцевъ, и въ особенности на абадзеховъ, было самое сильное. Одни заискивали его расположенія, другіе искали его дружбы, и всё страшились его храбрости и разорительныхъ набъговъ. Слава Засса гремъла за горами. Шансуги и убыхи часто пріёзжали въ Прочно-Оконскую крѣность, чтобы познакомиться съ нимъ.

При наступленім каждаго літа, когда начинались полевыя работы, абадзехи, страшась зассовскихъ набътовъ, принимали всю военную осторожность. Старшины же, отъ имени народа, прівзжали въ Прочный-Окопъ для переговоровъ о миръ. Тутъ постоянно являлись разныя дипломатическія недоразумънія относительно условій мира. Всегда выходило такъ, что абадзехи не уполномочили достаточно своихъ старшинъ и имъ необходимо было возвратиться, для того, чтобы спросить народъ и рёшеніе у главнаго совета; словомъ, старались вести дёло такъ, чтобы протянуть время, успёть собрать съ полей хлъбъ, свезти его въ лъсистыя ущелья и тогда прекратить переговоры. Зассъ прикидывался непонимающимъ хитрости абадзеховъ, давалъ слово, что не будеть дёлать набёговь, а самь распускаль казаковь для уборки ихъ полей и сънокоса. Какъ только казаки кончали свои полевыя работы, тогда объявлялось немедленино, что всё переговоры съ абадзехами прекращаются, какъ съ людьми нетвердыми въ своемъ словъ; что Зассъ болъе старшинъ въ себъ не принимаетъ, а постарается ихъ, за ложь и обманъ, наказать примърно. Въ разныхъ пунктахъ собирается отрядъ, стягивается въ сборному пункту и, дождавшись прибытія лазутчиковь, отправляется за ржку Лабу.

Во время подобных набъговь снимались разные виды ауловь и ихъ окрестностей; изъ этихъ картинъ Зассъ сдълаль себъ панораму и пользовался ею при переговорахъ о миръ съ абадзехскими старшинами. Упрекая ихъ въ неискренности, онъ сильно дъйствоваль на ихъ воображение.

— Я знаю вашу мысль, говориль онъ старшинамь, я знаю чего вы желаете, даже знаю что дълается у васъ въ аулахъ, кто теперь дома и кого ньть. Хотите-им я покажу вамъ абадзехскій ауль, напримьрь, хоть-бы ауль старшины Мисербія?...

Зассъ зналь отъ лазутчика, что Мисербія нётъ дома.

 Кстати, продолжаль онъ: вы говорите, что Мисербій дома, а на мой вопрось въ ауль ответнии, что его нъть дома.. Я знаю все; что у васъ делается.

За картиною сидёль переводчикь, который обязань быль отвёчать на всё вопросы. Абадзеховь подвели къ стеклу, врёзанному въ дверь небольшой комнаты; картина была освёщена и представляла большой видь аула. Когда абадзехи взглянули одинь за другимь въ стекло и увидёли ауль Мисербія съ его окрестностями, то удивленію ихъ не было предёловь.

 Посмотрите, говорилъ одинъ изъ смотръвшихъ, даже и живыя мухи дазятъ по стънамъ сакли.

Зассъ предложилъ старшинъ Шемонокову спросить: дома-ли Мисербій? Шемоноковъ подошелъ къ стеклу, посмотрълъ еще разъ и спросилъ.

— Мисербія дома нѣтъ, онъ уѣхалъ въ такому-то, отвѣтилъ глухой голось.

Абадзехи окончательно растерялись и, несмотря ни на какія просьбы, не соглашались болье смотрыть въ стекло, говоря, что только одни черти могуть переносить ихъ аулы на показъ Зассу.

— Отъ того-то онъ врасилохъ и нападаетъ на наши сборища и аулы, говорили абадзехи: онъ видитъ, гдъ есть наши параулы и гдъ ихъ иътъ.

Зассъ всёми силами старался поддерживать такой суевёрный страхъ и достигъ того, что абадзехи стали переносить свои аулы подальше отъ кордона, съ тою цёлію, чтобы русскому отряду не было возможности достигнуть до нихъ въ двё ночи и самимъ имёть время приготовиться для его встрёчи. Повсюду абадзехи выставляли денные пикеты и ночные секреты и бдительность ихъ простиралась до того, что необходимо было прибёгать къ хитрости, чтобы усыпить ихъ бдительность.

Въ началъ 1838 года, желая наказать два аула за обманъ, Зассъ предписалъ начальникамъ частей, предназначенныхъ въ составъ отряда, двинуться въ станицу Усть-Лабу, но проходить туда не пограничными, а внутренними станицами. Пъхота получила приказаніе слъдовать поротно, переходить изъ станицы въ станицу по ночамъ и остановиться въ усть-лабинскомъ форштадтъ. Самъ генералъ Зассъ объявилъ себя больнымъ.

Мнимая бользыь его такъ быстро развивалась, что онъ допускалъ къ себъ только самыхъ близкихъ изъ горскихъ князей и узденей. Посъщавшіе больнаго видъли его въ постели, въ полуосвъщенной комнатъ, блъднаго отъ искусно—наведенныхъ бълилъ, мечущагося изъ стороны въ сторону и говорящаго несвязныя ръчи, переводимыя горцамъ черезъ переводчика. Всъ окружавшія генерала лица ходили тихо, съ грустнымъ выраженіемъ лица, и постители допускались только на самое короткое время.

Извъстіе о томъ, что Зассь сильно боленъ горичкою, быстро распространилось по горамъ. Абадзехи сдълали немедленио сборъ, на которомъ, выбравъ одного изъ самыхъ достойныхъ и уважаемыхъ своихъ товарищей, Унарукова, послали его тайкомъ вывъдать всю истину и немедленно сообщить обо всемъ народу. Когда Унаруковъ явился въ одинъ изъ мирныхъ ауловъ на Кубани, то Зассъ лежалъ только что умершимъ. Въ комнату внесенъ былъ гробъ, въ домъ суетились, охали, вздыхали, и когда появлялись тъ изъ горцевъ, которымъ нужно было показать Засса, то ихъ вводили въ полурастворенную дверь. Зассъ лежалъ покрытый простынею въ видъ савана, готовый для положенія во гробъ. Три восковыя свъчи тускло горъли надъ его изголовьемъ, и убранный гробъ стоялъ туть же.

«Мы всё знали о мнимой смерти Засса, говорить авторъ записовъ (1); но, увидя его лежавшаго съ закрытыми глазами, вытянувшимся и съ сложенными на груди руками, сами стали сомнъваться въ нодложной его смерти. Одинъ изъ насъ, бывшихъ въ то время при Зассъ, молодой казачій офицеръ, только что поднявшійся отъ лихорадочной больвии, не выдержалъ и громко зарыдалъ, такъ что чуть-было не испортилъ всего дъла. Мы его вывели почти въ истерическомъ припадкъ, а съ нимъ и кунаковъ, что ихъ еще болье укръпило въ истинной смерти Засса. Провожая горцевъ, сказали имъ, чтобы они предъувъдомили всъхъ близкихъ генералу друзей и знакомыхъ о смерти его и чтобы никто не ъздалъ въ кръпость дня два, потому что мы займемся, по нашей религіи, приготовленіемъ къ погребенію покойнаго, для чего ожидаемъ изъ Ставрополя другаго генерала».

 Когда все будетъ готово, говорили провожавшіе горцевъ, тогда извъстимъ всъхъ васъ, чтобы вы прітхали ят печальному церемоніялу.

Комедія была разыграна какъ нельзя лучше. Зассъ всталъ и самъ смъялся надъ своимъ притворствомъ. Горцы, вернувшись въ свои аулы, разсказывали всёмъ о видённомъ, а Унаруковъ, лично удостовърившійся въ смерти Засса, какъ съумасшедшій полетёлъ съ этимъ извёстіемъ за рёку Бёлую.

Сборище приняло Унарукова съ распростертыми объятіями и сдълало ему приличные подарки. Абадзехи закалывали скотъ и барановъ для пиршества, радуясь смерти Засса и избавленію отъ шайтана.

Дождавшись ночи, Зассъ сълъ на перекладную и отправился въ Устьлабу, гдв передневалъ. Къ вечеру, при закатъ солнца, собрался отрядъ, переправился сначала за р. Лабу, потомъ за р. Бълую и на разсвътъ, совершенно врасплохъ, захватилъ одновременно оба аула, лежавшіе одинъ отъ
другаго въ недальнемъ разстояніи. Повсемъстная тревога поднялась только
тогда, когда отрядъ покончилъ дъло и отступалъ, захвативъ плънныхъ,
скотъ, имущество и предавъ аулы пламени.

<sup>(</sup>¹) Выдержки изъ звинескъ о Г. Х. Зассъ (рукопись). Записки эти, доставденныя мнъ въ рукописи безъ имени автора, оказались принадлежащими г. Атарщикову (см. Всен. Сбор. 1870 г. № 8), которому и приношу мою искрениюю признательность.

Извъстіе о разграбленіи ауловь, достигшее до пировавшаго наканунь сборища абадзеховь, поразило ихъ какъ громомъ. Долго абадзехи не хотъли върить, чтобы умершій Зассъ могъ опять явиться къ нимъ, но орудійные выстрълы подтверждали печальное извъстіе. Все сборище бросилось догонять отрядъ, но было уже поздно: онъ былъ на переправъ р. Бълой и часть передовыхъ войскъ заняла уже правый ея берегъ. Абадзехи поклядись или умереть, или покончить съ отрядомъ и не допустить самого шайтана Засса переправиться черезъ ръку съ остальными войсками. Съ необыкновенною яростію насъли они на отрядъ и жаркое дъло это стоило большихъ потерь, понесенныхъ объими сторонами. Самъ Зассъ былъ раненъ въ упоръ изъ пистолета; пуля попала въ ногу, слегка повредила кость и впилась въ съддо.

По окончаніи діла, абадзехи, узнавъ что Зассъ раненъ, просили позволенія прітхать въ лагерь. Раны, полученныя въ бою, считаются большою честію, а потому въ подобныхъ случаяхъ всё князья и дворяне прітьжали поздравлять Засса, какъ съ какимъ-нибудь торжествомъ.

- Воспресеніе твое изъ мертвыхъ, говорили прівхавшіе старшины, было слишкомъ ощутительно для насъ. Мы не сердимся на тебя—насъ глупыхъ такъ и следовало проучить: во-первыхъ, чтобы не доверялись слуху, а во-вторыхъ, чтобы не радовались чужой смерти. Предупреждаемъ же тебя, что мы постараемся отплатить тебе темъ же.
- Повремените съ мъсяцъ, отвъчалъ имъ Зассъ, а то я, раненый, не въ силахъ буду самъ достойно принять васъ у себя.

Гости улыбнулись, но исполнили просьбу. Осенью они собранись въ значительномъ числъ, съ намъреніемъ напасть на станицу Усть-Лабинскую и Воронежскую.

Въ историческомъ разсказъ, мы будемъ имъть случай ближе познакомиться съ замъчательною личностію генерала Засса, а теперь должны сказать только, что шуточками, фокусами и разными дъйствіями, поражавшими суевърный народъ, Зассъ достигь того, что непокорныя племена, постоянно отдаляясь отъ нашего кордона, мало по-малу переселились за р. Вълую. Это переселеніе дало возможность перенести кубанскую кордонную линію на р. Лабу и дать лучшій оборотъ дъйствіямъ нашимъ на правомъфлантъ кавказской линіи...

## TV\*

Характеръ черкеса.—Черкеская женщина и ез одежда.—Свобода дввушекъ.—Сватовство.— Плъннопродавство. — Похищеніе невъсть. — Свадебные обряды. — Музыка, пъніе и пляски. — Черкескія пъсни.

Шатко стъ религіозныхъ убъжденій и жизнь, проводимая въ постоянной опасности, сообщили черкесу такія особенности характера, которыя, въ осно-

ваніи своємъ, противоръчать другь другу. Въ народь, не имъвшемъ никакихъ властей, каждый долженъ быль заботиться о себъ и объ общественной пользъ, заводить связи и употреблять силу слова для огражденія своихъ интересовъ. Такое политическое устройство развиваетъ присутствіе духа, быстроту соображенія, а постоянныя физическія упражненія и дъятельность способствуютъ развитію тълесной красоты, гибкости и силы. Черкесы богато одарены какъ умственными способностями, такъ и красотою; но всё духовныя способности употреблялись на хищничество и войну. Между черкесами то семейство, въ которомъ одинъ изъ членовъ не былъ убитъ или раненъ въ какомъ-либо сраженіи съ врагами, вошедшими въ предълы его родины, не пользовался уваженіемъ соотечественниковъ.

Храбрые по природъ, привыкшіе съ дътства бороться съ опасностію, черкесы въ высшей степени пренебрегали самохвальствомъ. О военныхъ подвигахъ своихъ черкесъ никогда не говорилъ, никогда не прославлялъ ихъ, считая такой поступокъ неприличнымъ. Самые смълые джигиты (витязи) отличались необыкновенной скромностью; говорили тихо, не хвалялись своими подвигами, готовы были наждому уступить мёсто и замолчать въ споре; за то на дъйствительное оскорбление отвъчали оружиемъ съ быстротою молнии, но безъ угрозы, безъ крика и брани. Заслуги своихъ великихъ людей черкесы воспъвали обыкновенно послъ ихъ смерти, но разсказываютъ, что, въ древности, знамёнитьйшій изъ витизей Ехезинеко-Бексирзи удостопися этой чести при жизни. Онъ былъ уже въ глубокой старости, когда сыновья его поручили птвцамъ сложить жизнеописательную пъсню объ ихъ отцъ. Старецъ, узнавшій о томъ после того, какъ песнь была уже сложена, призваль къ себе своихъ сыновей и пувцовъ, приказаль имъ пропуть сложенную пусню и, найдя въ ней описаніе такого подвига, который унижаль одного изъ его соперниковъ славы, приказаль порицаніе это выкинуть изъ пъсни. Скромность почиталась въ старину между черкесами лучшимъ украшениемъ человъка.

Будучи чрезвычайно впечатлителень, черкесь легко увлекался, но весьма скоро и приходиль въ себя. Въ обращени съ соплеменниками быль въжливь, почтителенъ къ старшимъ, откровененъ, говориль смъло и ръзко то, что думаль. Въ обращени съ русскими быль всегда въроломенъ, холоденъ, натянутъ. Легкомысленный на объщанія, о скоромъ исполненіи объщаннаго мало думаль. Страхъ дъйствоваль на черкеса мгновенно и сильно, но онъ скоро оправлялся и потомъ, съ необыкновенною настойчивостью продолжаль прежнее, какъ бы дорого за это ему не пришлось поплатиться. Съ необычайною гибкостью переходиль онъ отъ пирушки къ дъятельности, отъ молитвы къ воровству, отъ благочестія къ злодъянію. Религія была его единственная опора; но когда онъ не боялся наблюденія за собою соотечественниковъ, то весьма легко уклонялся отъ исполненія религіозныхъ обрядовъ и правиль. Эта черта характера проявлялась и въ бою. Когда черкесъ находился въ составъ партіи и припужденъ быль сражаться въ присутствіи своихъ товарищей, то выказываль уди-

вительную храбрость и необыкновенные подвиги самоножертвованія. Онъ зналь, что подвиги его видать всё, что храбрость его съ избыткомъ будетъ вознаграждена общею молвою; но на одиночномъ хищничестве, где не было свидетелей его поведенія, черкесь не всегда хлопоталь о блеске подвига, а старался скорее убить, ограбить или украсть что попало и затёмъ убраться, избёгая погони.

Черкесъ всегда былъ жаденъ въ деньгамъ: за деньги ръщался на убійство, на измёну; но, получивъ деньги, готовъ быль раздать ихъ кому попадется съ щепростью и легкомысліемъ. Ведя непрерывную войну съ русскими, черкесы часто, за деньги, были лучшими проводниками для купцовъ; доставлявшихъ рогатый скотъ гарнивонамъ различныхъ кръпостей (1). Примъры скупости были весьма рёдки между черкесами; да и нельзя было быть скупымъ, погда въ обычат народа укоренилось правило, что порядочный человъкъ долженъ подарить вещь нуждающемуся по первому его слову или намеку. Стоило только похвалить чекмень, бурку, лошадь или другую вещь, какъ черкесъ тотчасъ же дарилъ вамъ ее. Эта щедрость составляла весьма важное условіе въ жизни черкеса, потому что бъдный, ничего не имъющій человъкъ, могь посредствомъ подарковъ тотчасъ же получить лошадь, оружіе, одежду и, такимъ образомъ, снарядиться на войну или на хищничество, а последнее давало уже ему средства въ существованию. Въ случат, если онъ не получалъ просимато въ подарокъ, то могъ взять вещь на подержаніе, на два и даже на три года, а лошадь можно было взять для взды, въ чемъ никто не отказываль, зная, что, когда онь нообзаведется собственнымь имуществомь, то вознаградить съ избыткомъ тёхъ, которые способствовали его поправленію. И если, съ одной стороны, черкесъ не дорожилъ своимъ имуществомъ, то, съ другой стороны, когда дёло шло на споръ, касалось его самолюбія, онъ готовъ быль тягаться двадцать лёть, за какого-нибудь украденнаго у него теленка, лишь бы только не уступить противнику, и тогда спорамъ и разбирательствамъ не было конца. Въ одномь и томъ же человъкъ; страннымъ образомъ, соединялись: любовь въ пріобретенію, достигавшая до сутяжничества, и щедрость, доведенная чуть ли не до отрицанія права на свою собственность. Несмотря на видимое легкомысліе, черкесь владёль характеромь энергическимъ и многостороннимъ, въ которомъ скрывалась твердая настойчивость и необыкновенное терпъніе. Послъднее, особенно въ страданіяхъ, считалось у черкесовъ однимъ изъ первыхъ достоинствъ молодаго человъка. Равнодушіе, съ которымъ они переносили боль, доходила до такой степени, что, въ этомъ случав, легко было узнать между ними европейца, который могъ быть столько же безстрашень, какъ и черкесь, но никогда не могъ сравниться съ нимъ въ терпъливости.

<sup>(1).</sup> Баронъ Сталь. Этнографическій очеркъ черкескаго народа (руковись). Повядка къ восточнымъ берегамъ Чернаго моря С. Сафонова. Одеса изд. 1837 года:

Съ неподкупною любовью къ родинъ, черкесъ сохранялъ твердую въру въ блестящую будущность своего народа. У полудикаго человъка любовь къ родинъ проявляется безсознательною привязанностію къ мъсту рожденія, къ обычаямъ, которые онъ считаетъ лучшими въ міръ. Насильственно оторванный отъ родныхъ горъ и ущелій, онъ тоскуетъ. Бывали частые примъры, что, изгнанный изъ общества и не имъвшій возможности явиться, безъ явной опасности, на родину, часто ночью пріъзжалъ на родныя ему поля, просиживалъ цълыя ночи вблизи того аула, гдъ провелъ молодость, и съ разсвътомъ уъзжалъ.

Для черкеса, жившаго въ маленькой независимой общинъ, родина казалась ему большою; онъ видълъ, что она независима, воюеть и заключаетъ миръ съ такими же сосъдями, какъ она сама—и это придавало ему гордость и сознаніе собственнаго достоинства. Все иноземное, иноплеменное черкесъ ненавидълъ, гордился своею родиною, въ которой считалъ себя человъкомъ не послъднимъ, а играющимъ часто весьма важную, по его нонятіямъ, роль. Спросите черкеса: откуда онъ родомъ?—онъ отвътитъ: шапсугъ или бесленъевецъ, но отвътитъ съ такою серьезностью, какъ бы былъ вельможею огромнаго государства. Сознаніе собственнаго достоинства развило въ характеръ черкесовъ заносчивость, а необузданная свобода сдълала ихъ неуживчивыми, самонадъянными и въ высшей степени гордыми.

Особенности характера мужчинъ перешли частію и на женщинъ, которыя не менѣе гордились своимъ происхожденіемъ, отлично знали старшинство родовъ княжескихъ и дворянскихъ и важность каждаго рода. Необходимыя по этимъ статьямъ свѣдѣнія передавались изъ поколѣнія въ поколѣніе, съ истинио-аристократическимъ отпечаткомъ.

Обращение черкескихъ давушекъ было скромно и исполнено достоинства. Красота ихъ съ давнихъ поръ не находила соперницъ: правильныя черты лица, стройный станъ, маленькія руки и ноги, поступь, походка и всъ движенія являли что-то гордое и благородное. Всъ, кто только могъ видъть черкескихъ женщинъ, свидътельствуютъ, что между ними встръчаются такія красавицы, при видъ которыхъ невольно останавливаешься, пораженный изумленіемъ. «Про черкешенокъ» —говоритъ очевидецъ — «можно сказать, что онъ вообще хороши, имъютъ замъчательныя способности, чрезвычайно страстны, но въ то же время обладаютъ необыкновенною силою воли».

Чтобы составить себё понятіе о красотё черкеской дёвушки или женщины, представьте себё прелестные темнокаріе глаза, опушенные шелковистыми рёсницами; взглядъ дёвушки—то спокойный, съ томнымъ и страстнымъ выраженіемъ, то устремленный вдаль и пытливо перебёгающій съ одного предмета на другой. «Нёжный румянецъ», пишетъ очевидецъ, «разлитый по маленькимъ щечкамъ, самыя формы нёжныя, почти воздушныя и, вмёстё, столь совершенныя и пластичныя, все это, казалось, принадлежало возрожденной богинъ любви. Съ другой стороны, дётски—спокойный взглядъ, благородно-обрисованное чело, розовыя линіи рта, которыя, казалось, скорте намекали

на кораловыя уста, чёмъ обнаруживали ихъ, и что то особенное во всей фигурт придавали дъвушкт видъ такого благородства и досто инства, что всякое чувственное помышление исчезало при ен приближения».

Темно-каштановые волосы, подстриженные по-горски, оттъняли необыквенно бълое, нъжное лицо и довершали очарование.

Конечно, понятіе о красоть женщинь есть понятіе относительное; нельзя сказать, чтобы всв черкескія женщины безъ исключенія были красивы, но, во всякомъ случав, онь служать лучшими представительницами прекрасньйшаго былаго, или, такъ называемаго, кавказскаго племени. Красоть ихъ очень много вредила оспа, для предохраненія оть которой не предпринималось никакихъ мъръ; плоскость стана отнимала также много красоты. Обычай надъвать на дъвушку корсетъ съ ранняго возраста и не снимать его до замужества, дълаль то, что грудь красавицы не развивалась, слъдовательно, красота женщины теряла многое.

Корсеть этоть, надываемый подъ рубашку, носить название пипа-кафтана (дъвичій кафтанъ). Пша-кафтанъ состоять изъ кожанаго, холщеваго или изъ какой другой матеріи корсета, съ шнуровкою спереди и съ двумя гибкими деревянными пластинками, сжимающими объ груди. Плоская талія и неполная грудь, по понятіямъ черкесовъ, первое условіе красоты дѣвушки (¹). Знатыва дѣвушки шили иногда корсеть изъ краснаго сафьяна или бархата и обшивали его серебряными и золотыми галунами; въ послѣднемъ случав онъ бывалъ съ короткими полами и серебряными застежками на груди. Такой корсеть надѣвался сверхъ рубашки, подъ верхнею одеждою, и преимущественно въ дни праздпиковъ. Хотя корсетъ вмѣстѣ съ ростомъ дитяти перемѣнялся и надѣвался съ единственною цѣлію дать дѣвушкѣ стройность и гибкость стана, но, сообщая красоту въ одномъ, препятствовалъ развитію груди, дѣлалъ ее чрезвычайно плоскою, а главное стѣснялъ движенія дѣвушки.

По выходѣ замужъ дѣвушки, молодой супругъ распарываль кинжаломъ шнуръ корсета, но дѣлалъ это съ особенною осторожностію, чтобы не захватить тѣла или сафьяна. Неловкость или ошибка, въ этомъ случаѣ, ставились молодому въ большое безчестіе. Разсказываютъ, что, послѣ снятія корсета, у молодой замужней женщины грудь выростаетъ въ двѣ недѣли.

У абадзеховъ и у нъкоторыхъ шапсугскихъ фамилій дъвушки не носили корсетовъ; оттого и женщины ихъ болъе красивы и кокетливы.

Черкескій женскій костюмъ чрезвычайно живописенъ. Поверхъ широкихъ съуженныхъ къ низу шароваровъ, надъвается длинная бълая рубашка изъ бязи (бумажнаго холста) или кисеи, разръзанная на груди, съ широкими рука-

<sup>(1)</sup> Восноминанія навказскаго офицера. "Русскій Въстникъ" 1864 года, № 11 и 12. Этнографическій очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукопись). Племя адате Т. Макарова "Кавказъ" 1862 г. № 32. Отъ Зауральн во Закавказья Е. Вердеревскаго. "Кавказъ" 1855 г. № 30. Экспедиція въ Хакучи 1865 года. Антонъ Ржондвовскій. З-й. "Кавказъ" 1867 г. № 39.

вами и съ небольшимъ стоячимъ воротничкомъ. По таліи рубашка стягивается широкимъ поясомъ съ серебряною пряжкою. Сверхъ рубашки надъвается шелковый бешметъ какого—нибудь яркаго цвъта. Бешметъ шьется короче кольна, съ короткими выше локтя рукавами, полуоткрытый на груди и украшенный продолговатыми серебряными или другими металическими застежками. На ногахъ легкіе врасные, сафьяные чевяки, общитые галуномъ; на головъ круглая шапочка, съ небольшимъ околышемъ изъ смущекъ, обложенная серебрянымъ галуномъ; верхъ шапочки повитъ бълою кисейною чалмою, съ длинными концами, падающими за спину. Изъ-подъ шапочки вьются, всегда распущенные по плечамъ, волосы и придаютъ много прелести костюму и красотъ дъвушки (1).

Черкесы не скрывали своихъ дѣвушекъ; дѣвушки не носили покрывала, бывали въ мужскомъ обществъ, плясали съ молодыми людьми и ходили свободно по гостямъ; каждый могъ видъть дѣвушку и прославлять ея красоту. Замужнія женщины были скрыты для посторонняго глаза, въ сокровенныхъ комнатахъ сакли. Выходя изъ своего жилища, женщина должна была закрываться, потому что, по словамъ Магомета, «прелюбодѣяніе глазами преступ-

нъе предюбодъянія дъйствіями» (2).

Черкескія дівушки были очень цівломудренны, несмотря на предоставленную имъ свободу, и весьма ръдко впадали въ ошибку. Нравственность черкескихъ женъ была также довольно строга, но примъры нарушенія супружеской вёрности бывали нерёдки, въ особенности у шапсуговъ, гдё женщины необыкновенно хороши. Тамъ, несмотря на ревность мужей, невърность женъ часто служила поводомъ къ кровавымъ сценамъ; не менте того. шапсуги любили волокитство. Еще не такъ давно женщины пользовались у нихъ гораздо большею свободою и каждая должна была имъть любовника. Это служило вывъскою достоинства женщины и мужья гордились тъмъ, что жены ихъ любимы другими мужчинами. Теперь не то: любовь къ постороннему мужчинъ считается чувствомъ неприличнымъ и надо скрывать ее въ тайнъ. Но то, что позволялось женщинъ, то считалось во всъ времена постыднымъ для дъвушки, и потому онъ всегда тщательно сохраняли свое цъломудріе. Съ раннихъ лътъ всъ мечты дъвушки были направлены къ одной цъли: выйти замужъ за безстрашнаго воина и чистою попасть въ его объятія. Мальйшее увлеченіе со стороны мужчины приводило дъвушку въ робость, и она съ неудовольствиемъ и страхомъ отталкивала отъ себя соблазнителя.

— Харамъ! (нечисто, запрещено) говорила она. Станешь моимъ мужемъ, все будеть твое, а теперь ничего не позволю.

(2) Мусульманское право. Торнау. Изд. 1866 г.:

<sup>(</sup>¹) Жена черкеса. "Кавказъ" 1847 г. № 11. О быть, нравахъ и обычаяхъ атыхейскихъ племенъ. "Кавказъ" 1849 г. № 36. Воспомин. кавк. офиц. "Рус. Въстн." 1864 г. № 12.

Черкесы рёдко рано выдавали дочерей замужъ, и предоставляли часто имъ право самимъ выбрать жениха. На аульныхъ свадьбахъ дёвушка могла видёть молодыхъ людей, которые, въ свою очередь, давали ей замётить свою любовь взглядами и выстрёлами въ честь ея, когда она танцовала; но разговоръ и какія-бы то ни было объясненія съ дёвушкою не допускались. Черезъ друзей и довёренныхъ лицъ молодой челов'ять узнаваль чувства дёвушки, и тогда уже сватался. Хотя въ большей части случаевъ родители и не препятствовали дочери выбирать себъ жениха, но случалось нерёдко, что, давъ слово одному, способствовали другому, болёе богатому и знатному, въ похищеніи своей дочери, а дёвушка, разъ похищенная, становилась женою похигителя. Такан продажа дочерей хотя рёдко, но случалась у черкесовъ и вызывала, со стороны обиженнаго жениха, кровавыя мщенія.

По основнымъ началамъ гражданскаго и уголовнаго права черкесовъ, невъста составляла неотъемлемую собственность жениха. Если въ то время, когда невъста находилась еще въ домѣ родителей, она была похищена другимъ, то женихъ не только былъ въ правъ преслъдовать похитителя, но обязанъ мстить ему. Такое оскорбленіе принадлежало къ числу нестерпимыхъ обидъ и, для возстановленія своей чести, женихъ, по обычаю сграны, долженъ былъ ръшаться на самыя крайнія мъры, чтобы только получить удовлетвореніе. Ссоры подобнаго рода вызывали всегда со стороны обиженнаго ужасныя сцены. Родители, содъйствовавшіе похищенію, лишались калыма (выкупа за дочь), а невъста принадлежала, по праву, первому жениху, если похититель не успѣвалъ на пей жениться (1).

Следующая легенда хорошо рисуеть характерь и ноступки обиженнаго. То было давно, очень давно, въ тъ блаженныя времена, когда черкескія красавицы славились далеко, когда вся страна блистала ими, какъ небо въ темную ночь блистаеть звъздами, а натедники какъ метеоры, какъ вихрь летали по Черкесіи, оставляя за собою кровавые слъды.

Какъ луна между звъздами, блистала прекрасная Гюль, и какъ молнія сверкаль знаменитый наъздникъ Кунчукъ, созданный изъ дерзости, удальства и «готовый на хвостъ чорта переплыть черезъ Азовское море».

Гюдь часто засматривалась на удадаго Кунчука, а онъ быль неравнодушень къ предестной девушке. Сердца ихъ стремились другъ къ другу, и вотъ Кунчукъ, казалось, быль близокъ къ блаженству, могъ назвать себя счастливейшимъ человекомъ на светь, потому что быль женихомъ прекрасной Гюдь: Онъ мечталь уже о счасти скоро назвать ее женою, какъ вдругъ несчастие обрушилось ему на голову.

Однажды паша Азова быль въ гостяхъ у состда Кунчука. На праздникъ этомъ была и прекрасная Гюль. Она поразила пашу своею красотою.

<sup>(</sup>¹) Учрежденія и народные обычан шансуговъ и натухажцевъ Л. Люлье Зап. К. О. Н. Р. Г. 06, кн. VII изд. 1866 г.

- Чъя она? спросилъ паша.
- Невъста Кунчука, отвъчали ему.
- Что стоитъ? спросиль опять паша.

Покупка турецкими сановниками черкешенокъ была не ръдкость; плъннопродавство существовало въ Черкесіи почти до нашихъ дией. Жители съверовосточнаго берега Чернаго моря вели съ доисторическихъ временъ обширную
торговлю людьми, и многія греческія колоніи, покрывавшія этотъ берегь,
обязаны были своимъ цвътущимъ состояніемъ единственно этой торговлъ.
Гаремы наполнялись черкешенками, торговля которыми, съ основаніемъ турками кръпостей Анапы и Сухума, еще болже усилилась. Вывозъ въ Турцію
женщинъ производился въ такомъ большомъ количествъ, что нъкоторые приписываютъ черкешенкамъ улучшеніе турецкой породы.

Сцены торговли женщинами ежедневно повторялись на черкескомъ берегу, не смотря на всё старанія нашихъ крейсеровъ прекратить эту торговаю. «Не оправдывая черкесовъ въ этомъ дёлё», говорить очевидецъ, «я не буду и строго судить ихъ. У мусульманъ дёвушка, выдаваемая замужъ, равномърпо продается: отецъ, братъ или ближайшій родственнякъ, у котораго она жила въ домё, будучи сиротою, берутъ за нее калымъ (плату, выкупъ). Черкесы притомъ-же рёдко продавали своихъ дочерей, а продавали туркамъ преимущественно рабынь или плённицъ, отдавая ихъ въ руки своихъ одновърцевъ». Въ этой продажъ, смотря глазами продаваемыхъ, не было ничего оскорбительнаго ихъ человёческому достоинству. Проданныя почти всегда первенствовали въ гаремахъ богатыхъ турокъ, а когда на нихъ выпадала несчастнай жизнь, то тутъ никто не винилъ продавца, объясняя, что проданной такъ было написано въ книгъ судебъ. Почти каждая черкешенка, шедшая на продажу, мало горевала, лаская себя надеждою на будущія блага.

— Я здъсь рабыня, говорила она, а тамъ, сказываютъ, буду непремъщо госпожей; мнъ дадутъ хорошія платья, дадутъ денегъ, и стану пересылать ихъ отцу и матери, а если будетъ много денегъ, такъ выкуплю ихъ на волю и перевезу къ себъ за море.

Послѣ такого понятія туземцевь о самой унивительной для человѣческаго рода торговлѣ, не удивительно, что наша, свыкшійся съ нравами черкесовъ, могъ спросить, что стоитъ Гюль: онъ зналъ, что за деньги можно купить на выборъ каждую черкешенку. Однако, на этотъ разъ, громкій смѣхъ присутствующихъ быль отвѣтомъ на послѣдній вопросъ наши. Не оставляя свего намѣренія и плѣненный красотою дѣвушки, паша рѣшился, во чтобы то ни стало, пріобрѣсти красавицу. Часто тамъ, гдѣ не продають явно, торгуютъ тайно: не одинъ возъ бархата, парчи, сукна и всякаго добра перешель тайкомъ изъ кладовой паши въ саклю отца Гюли. Она была продана...

Однажды утромъ, когда отецъ нарочно скрылся изъ дому, въ комнату Гюль вошелъ черкесъ.

Кунчувъ требуетъ скоръйшаго соединенія, сказалъ онъ ей шонотомъ:

отецъ твой скряга, онъ радъ обудеть, если ты убъжишь къ женику и тъмъ избавишь его отъ издержекъ на свадьбу.

Гюль согласилась и съ нетерпъніемъ ждала наступленія ночи; но день тянулся ей невыносимо долго. Когда темнота покрыла землю «сорока покровами, а каждый изо нихо было чернье совъсти кадія», тогда къ терновой оградь дома, гдъ жила красавица, подъххало человъкъ десять всаднивовъ. Гюль вышла къ имъ навстръчу и въ одно міновеніе мчалась уже по степи. Сердце ея билось отъ радости, что скоро увидить милаго; но она отпибалась: не Кунчуковы были то посланные, а ногаи, подосланные пашею, и съ ними тотъ черкесъ, который утромъ приходиль обмануть красавицу. Гюль очутилась не въ объятіяхъ Кунчука, а въ ненавистномъ ей гаремъ паши.

Долго несчастная не могла свыкнуться съ своимъ положеніемъ; едва паша приближался въ ней, какъ она грозила ему кинжаломъ и клялась заръзаться, если онъ еще хоть на шагъ подступитъ. Бийдная какъ смерть, она тосковала и проводила безсонныя ночи. Такъ прошло нъсколько дней, и тотъ кто былъ виною несчастія молодой красавицы, тотъ сталъ орудіемъ ел освобожденія. Предавшій и обмануншій Гюль черкесъ надъялся сдълаться любимцемъ паши и первымъ богачемъ Азова, но ошибся въ своихъ предположеніяхъ.

— Ты вчера продаль свою госпожу, сказаль ему паша, а завтра продашь и меня, если кто посулить тебъ много золота: знаемъ васъ!

Затанвъ злобу, черкесъ остался служить въ страже наши, но съ твердою решимостію отмстить ему; изменивши одинъ разъ, ему ничего не стоило изменить и въ другой—онъ сталь теперь сообщникомъ Кунчука.

Бъдный, опозоренный женихъ бросался изъ стороны въ сторону, искалъ случая возвратить красавицу и жестоко отмстить похитителю. Предложение черкеса было принято съ радостію, хотя въ душь онъ болье чемъ презиралъ измуниция

«Черныя тучи висёли надъ Азовомъ; порой вырывалась изъ нихъ пламенная молнія, небо вспыхивало и снова темнёло; дождь накрапывалъ, громъ грохоталъ глухо. Но городъ тихо засыналъ; огоньки одинъ за другимъ погасли, и только окликъ часовыхъ на стёнахъ крёпости прерывалъ его могильное безмолвіе... Наконецъ и то стихло».

Въ такую ночь, на одной изъ ствиъ крвности стоялъ часовымъ изменникъ-черкесъ. Онъ тихо спустилъ въ ровъ лестницу и осторожно, какъ змен, полязъ къ куче панцырниковъ, притаившихся на земле неподалеку отъ крвпости. Подполящий шеппулъ что-то на ухо Кунчуку — и сто броней заскользили по траве такъ тихо, что и сама трава не слышала шелеста и звука кольчугъ.

Изрубить стражу, разбить двери гарема и поджечь со всёхъ сторонъ городь было дёломъ одного мгновенія для отважной шайки удалыхъ — и пре-

прасная Гюль очутилась въ объятіяхъ Купчука. Храброму джигиту было недостаточно, что онъ успъль отнять и возвратить свою невъсту: сердце его пылало мщеніемъ, и притомъ самымъ жестокимъ. Передавъ свою невъсту въ надежныя руки товарищей, Кунчукъ, въ сопровожденіи измънника-черкеса, пошелъ отыскивать пашу, чтобы отистить за безчестіе.

— А, жирный песъ! съ яростію закричаль Кунчукъ, увидавъ пашу; ты

не умъль цънить моей дружбы, такъ умъй почувствовать злобу мою.

Кунчукъ обнажиль саблю.

— Мы съ тобою еще усивемъ раздълаться, но прежде мнв надо отдать долгь за дружбу этому измвнику, сказаль паша, указывая пистолетомъ на черкеса.

Выстрёль грянуль, и проводникь Кунчука покатился...

— Вотъ награда ему за услуги, проговорилъ паша, а теперь твоя очередь. Другой пистолетъ блеснулъ въ его рукъ, но было уже повдно: сабля Кунчука тяжело опустилась надъ черепомъ паши, и, раздвоенный, онъ повалился къ ногамъ мстителя.

Азовъ пылалъ; въ подожженомъ городъ кипъла тревога. Партія Кунчука захвативъ невъсту, плънцицъ гарема и богатую добычу, спустилась по лъстницамъ изъ кръпости и скрылась въ степи. Одинъ Кунчукъ, оставщись на курганъ, долго любовался дъломъ своей мести, съ паслажденіемъ смотрълъ, какъ огненные языки огромпаго пламени лизали пенавистный ему Азовъ; но и онъ скоро оставилъ курганъ и присоединился къ своей семъъ отважныхъ удальцовъ.

Достигнувъ береговъ Кубани, партія расположилась отдыхать. Натедники стреножили лошадей, построили два шалаша, одинъ для красавицы, другой для Кунчука, и старались веселостію превзойти другъ друга. Ночь прошла тихо и спокойно. На утро черкесы увидъли за собою погоню, и только тогда, когда она была уже очень близко. Отдыхавшіе не успёли собраться; погоня настигла и черкесы падали подъ ударами непріятельскихъ шашекъ. Кунчукъ отправиль невёсту и плённиць къ переправе, но она была отрезана и занята непріятелемъ. — Переколовъ своихъ лошадей и сдълавши изъ нихъ завалы, черкесы дрались отчаянно, однако ряды ихъ рёдёли, число уменьща лось. Кунчукъ уговаривалъ прекрасную Гюль отдаться въ руки непріятеля; но она не соглашалась. Тогда отчаянный любовникъ охватилъ одною рукою ея станъ, другою, управляя страшною саблею, бросился, сквовь толпу враговъ, къ берегу Кубани. Пораженный смълостью навздника, непріятель разступился; Кунчукъ уже на берегу... но берегъ высокъ, внизу кипять бурныя водны глубокой ріки, а свади мечи неистовых враговъ-значить смерть пли плънъ-и онъ съ разбъта бросился съ обрыва. Волны съ шумомъ разступились и, скрывъ на всегда подъ собою двухъ любовниковъ, бурно пънясь в клокоча, потекли обычнымъ путемъ...

Съ техъ поръ кругой мысъ, видный съ восточной батарен Павловскаго

поста, въ верстахъ пяти отъ него, вверхъ по Кубани, черкесы называютъ Кунчукое z спускz (1).

Мщеніе, въ подобныхъ случаяхъ, не разбирало ни родства, ни дружбы; оскорбленный женихъ не щадиль ни брата, ни дяди, и только тогда смываль съ себя пятно безчестія, когда укладываль на мість своего обидчика. Въ тридцатыхъ годахъ настоящаго столетія была памятна многимъ полобная вражда между двумя двоюродными братьями Хамурзиными, кабардинскими князьями. Адель-Гирей и Асланъ-Гирей, такъ звали двухъ братьевъ Хамурзиныхъ. поселились на Урупъ. Между ними съ самаго малолътства вознивло сопервичество. Асланъ-Гирей быль умень, пользовался отличною военною славою. но извъстенъ быль какъ человъкъ злой и мстительный. Адель-Гирей, имъя менње ума, затемняль своего противника добротою и редкою красотою лица. Около этого же времени появилась на Лабъ извъстная красавица Гуаша-Фуджа (бълая княгиня), сестра бесленъевскаго князя Айтеки Канукова. Оба брата почти одновременно домогались руки Гуаши-Фуджи, которой нравился Адель-Гирей. Но такъ какъ Асланъ-Гирей былъ богаче, пользовался значеніемъ у русскихъ, вліяніемъ на черкесовъ и никому не прощалъ нанесенной ему обины, то находили опаснымъ явно отказать ему. Поэтому, не оскорбляя Асланъ-Гирея, Кануковъ объщаль выдать за него сестру, съ условіемъ, если она будето на то согласна, а Адель-Гирею способствоваль увести ее, какъ бы силою или обманомъ, въ чемъ приняли участіе всё кабардинцы, не любившіе Асланъ-Гирея. Последній, узнавъ объ этомъ происшествіи, покладся, что брать его не долго будеть пользоваться своимъ счастіемъ. Преслідуя его вездъ, пока друзья, по черкескому обычаю, старались примирить ихъ посредствомъ шаріата, Асланъ-Гирей отыскаль Адель-Гирея, напаль на него и раниль выстреломь изъ ружья. Последній, обороняясь, раниль, въ свою очередь. Асланъ-Гирея; случившіеся при этомъ кабардинцы розняли ихъ прежде, чъмъ дъло дошло до убійства. Асланъ-Гирей не хотыль и слышать о примиреніи и сталь мстить всёмь тёмь, кто содёйствоваль похищенію Гуаши-Фуджи. На Урупъ образовались двъ партіи, враждебныя другь другу, и грабежи съ убійствами стали дёломъ ежедневнымъ. Преслёдуемый повсюду, Адель-Гирей, вийсти съ женою, бъжаль изъ-за Кубани въ Чечню, за Терекъ. Тогда Асланъ-Гирей, въ отмщение Адель-Гирею, убилъ его отца, а своего роднаго дядю, и самъ бъжалъ въ абадзехамъ. Тавъ кончилась эта вровавая вражда двухъ братьевъ.

Не смотря на всё ужасы подобных сцень, похищенія нев'єсть у черкесовь были весьма часты, и бракь съ похищеніемь нев'єсты предпочитался обыкновенному браку.

<sup>(</sup>¹) Навадъ Кунчуко, Султанъ-ханъ-Гирея. "Кавказъ" 1846 г. № 37 и 38. Воспом. кавказскаго офицера "Русскій Вѣст." 1864 г. № 11. О подитическомъ устройствъ черкескихъ племенъ Н. Карагофа. "Русскій Вѣст." 1860 г. № 16.

Отъ не похищеннаго мяса, говорять черкесы, у волка дълается оскомина.

Сутки, проведенныя дівушкою въ дом'в похитителя, ділали ее законною женою. Тогда никто не въ прав'в быль отнять ее и діло обыкновенно кончалось третейскимъ судомъ, который назначаль калымъ (выкупъ), следуемый въ уплату семейству. Плата назначалась соразм'врно достатку жениха, и потому очень часто бывала меньше той, которую ему пришлось-бы заплатить, если бы онъ вздумалъ жениться путемъ обыкновеннаго сватовства.

Черкесы рашались на похищение еще и потому, что этимъ поступкомъ они освобождались, какъ ниже увидимъ, отъ издержекъ по свадьбъ и отъ тягостных церемоній во время сватовства. Надо прибавить еще и то понятіе, которое существовало въ народѣ относительно похищенія. Похитить невъсту считалось дъномъ молодецкимъ, такимъ, которое васлуживаетъ одобренія и подражанія. Кто не хищничаль, тоть не пользовался уваженіемь въ народъ, молодежь его преслъдовала насмъшками, а женщины его презирали. Черкешенки любили славу и доблесть: молодость мужчины, его красота и богатство-это такія качества, которыя ровно ничего не значили въ глазахъ дъвушки, если съ ними не соединялись храбрость, краснортчие и громкое имя. Дъвушка, не задумывансь, предпочитала съдаго удальца юношъ богатому и красивому. Другое условіе, чёмь руководилась дёвушка при выбор'в жениха, было равенство происхожденія. Нигдё такъ строго не следили за чистотою происхожденія, какъ между черкесами. Они были чрезвычайно разборчивы въ этомъ отношения, и такъ далеко заходили въ своихъ понятіяхъ о чистотъ происхожденія, что княжеское званіе сохраняль только тоть, кто родился оть брака князя на княжив. — Ръдкая дввушка согласилась бы выйти, а еще болже редне родители выдать свою дочь за человека, не равнаго ей по древности рода. Исключениемъ могли быть только слава жениха и его громкое имя. Разскажу легенду, относящуюся въ выбору женика.

Давно то было, когда, въ горахъ и среди непроходимыхъ лѣсовъ, жилъ кабардинскій князь Джанъ-Кличъ-Улудай. Денегъ у него было что у солнца Ирана (персидскаго шаха?); рабовъ столько, сколько звѣздъ на небъ. Самъ князь богатырь былъ, уносилъ съ чужаго двора быка на плечахъ, а идетъ по лѣсу—дубы передъ нимъ какъ тростинки валятся. Одинъ разъ вражій аулъ дапи не внесъ: разсердился князь, свалилъ гору и задавилъ непокорныхъ. Казалось бы, чего не доставало князю, а онъ часто задумывался, хмурилъ брови, словно двѣ громовыя тучи.

Кручинится князь, что нътъ ему равнаго, что нътъ жениха для дочериневъсты, Шекюръ-Ханумъ, такой красавицы, которая могла бы быть жемчужиной среди райскихъ гурій.

Наконецъ Улудай собраль къ себъ своихъ узденей (дворянъ).

- Объявите, сказаль онъ имъ, всему міру, отъ Дербента до Анапы, что

лишь тотъ назовется моимъ зятемъ, кто совершитъ такое дёло, какого въ горахъ еще никто не совершалъ.

Сътъхъ поръ удалые князья, видъвшие Шекюръ-Ханумъ, не жли, не пили и не спали, а только мечтали о томъ, какъ бы оказать такую храбрость, чтобы стать достойнымъ красавицы, чтобы слава о подвигъ, достигнувъ до ушей ея, проникла въ самое сердце, а это у женщътъ лучший и прямой путъ къ дюбви.

Прошелъ мъсяцъ, прошелъ и другой; на дворъ въ Джанъ-Кличу прискакалъ витязь, закованный весь въ броню. По обычаю, уздени кинзя встрътили гостя, приняли лошадь, оружіе и отвели его въ кунахскую.

- Селямъ-алейкюмъ! (Благословеніе Господне надъ тобою) проговорниъ гость, наклонивъ голову и приложивъ руку къ сердцу.
- Алейкюмъ-сенямъ! (Да будеть благословеніе, и надъ тобой) отвічаль гордый хознинь, не вставая съ міста.
  - Я Джембудатовъ, объявидъ прівзжій.
  - Добро пожаловать! Имя знакомое... слыхаль объ удальствъ-садись.
- Цѣлому міру извѣстно, началь опять гость, какого жениха ты хочешь для дочери. Ты зналь моего отца: отъ Дербента до Анапы не было человѣка храбрѣе, сильнѣе и выше его. Когда, бывало, поднимется во весь рость, то луна задѣваеть за макушку его головы.
- Правда, отвъчалъ Джанъ-Кличъ-ведикъ былъ твой отецъ: самъ его видъйъ и старики говорятъ, что горы ему по плечи; но когда мой отецъ выпрямлялся, то твой проходилъ подъ его ногами...
- Пожалуй, перебиль его гость, не будемь считаться отцами; скажу я лучше о себъ. Собравь пять тысячь панцырниковь, скакаль я съ ними до Дона, разграбиль русскія села и отогналь пять тысячь коней. Они тамь на долинь, возьми ихъ въ калымь за дочь; я сдылаль то, чего никто еще не дёлаль на свътъ, оть Дербента до Анапы.
- Ты сдёлаль славное дёло: но Кунчукъ сдёлаль больше тебя: со ста панцырниками онъ ворвался въ Анапу, убилъ пашу, сжегъ городъ, освободилъ свою невёсту и ускакалъ обратно. Будь моимъ гостемъ, но мужемъ моей дочери не будешь.

На следующій день является новый гость и претенденть.

- Переплыть я черезъ Терекъ одинъ, безъ товарищей, началъ пришедшій; ночью прокрался мимо караульныхъ въ станицу, перекололъ сонныхъ двадцать человъкъ, отръзалъ у нихъ правыя руки, зажегъ станицу, вышелъ, никъмъ непримъченный въ общей суматохъ, а тебъ принесъ двадцать рукъ вотъ они, перечти!. Я сдълалъ то, чего никто не дълалъ—отдай мнъ дочь свою.
- Виділь я пожарь станицы, отвічаль Джань, и слышаль, что ты это сділаль, но Хевсурь Аната-Швили сділаль больше тебя. Изъ мести за смерть своего отца, онъ днемъ пришель въ кистинскій ауль, въ домъ старшины, окруженнаго семействомъ; на вопросъ: зачёмъ явился? Аната отвічаль: за твоею

головой, въ отмщеніе за смерть отца. Старшина захохоталь, но Аната однимъ вамахомъ кинжала сняль его голову, схватиль ее, пробился къ выходу изъ сакли, прошель аулъ сквозь толиу кистиновъ, поражая на смерть всёхъ встрёчныхъ, убилъ тридцать человёкъ, скрылся въ горы и, весь израненный, истекъ кровью на порогъ родной сакли, принеся домой голову убійцы отца своего... Будь моямъ гостемъ, но мужемъ моей дочери—не будешь...

Много являлось молодых князей разсказать свои подвиги Джанъ-Кличу, но не было между ними ни одного достойнаго руки прелестной Шекюръ-Ханумъ.

Однажды Джанъ-Кличъ отпустиль всёхъ своихъ узденей (дворянъ) и нукеровъ (служителей) на хищничество за Терекъ, и только самъ одинъ остался въ домъ. Дверь въ кунахской неожиданно скрипнула; Джанъ-Кличъ обернулся передъ нимъ стоялъ статный молодецъ.

- Добро пожаловать, что нужно? спросиль онъ незнакомца.
- Пришелъ за твоею дочерью, отвъчалъ тотъ.
- Ого, какой молодецъ! А знаешь-ли, что сотии славнъйшихъ молодцовъ и удальцовъ всего свъта напрасно домогались этой чести и никто не могъ получить!
  - Знаю и смёюсь надъ ними! А я получу то, за чёмъ пришелъ.
- Право?.. Что же ты сдёлаль такого, что бы давало тебё право быть счастливее сотни твойхы предшественниковы?
  - Пока ничего, а сдълаю...
  - Когда сдълаень, тогда и приходи.
- Не гони! увидишь, что сдёлаю; но прежде ты скажи: самъ-то ты храбръ-ли, силенъ-ли?
- Слава Аллаху!, отвъчалъ Джанъ съ достоинствомъ: въ нашей фамиліи еще не было труса и имени Улудая боятся отъ Дербента до Анапы! А силенъли я?.. Вотъ дъдовскіе панцыри, подыми, если можешь... Я ношу ихъ на себъ...
- 0, да! ты храбръ и силенъ! ни тебя, ни предковъ твоихъ никто еще не побъждаль?...
- И не будетъ такого счастливца, отвъчалъ съ самодовольствомъ Джанъ-Кличъ.
  - Правца-ли?..

Вдругъ незнакомецъ вскочилъ, выхватилъ кинжалъ и приставилъ его въгруди Улудая.

— Слушай, сказаль онъ ему: сопротивление напрасно, ты одинь, а у меня—посмотри въ потолокъ—двънадцать нукеровъ цълять въ тебя.

Взглянуль Улудай вверхь и видить двёнадцать дуль, направленных въ него сквозь крышу сакли.

- Я могу сдёлать то, продолжаль незнакомець, чего еще никто никогда не дёлаль: могу убить одного изъ Улудаевь, убить тебя... Хочешь, сдёлаю?
  - Нътъ, не хочу.
  - Но ты согласенъ, что могу сдълать то, чего еще никто не сдълаль.

- Совершенно согласенъ.
- И такъ и исполнилъ условіе, по которому могу жениться на твоей дочери.
  - Исполния, и я исполню данное мною слово; но это еще не все.
  - А что еще?
- Чтобы сдёлаться мужемъ моей дочери, надо исполнить то, что она потребуетъ.
  - Какъ такъ? объ этомъ не было объявлено.
- Нътъ, извини, условіе записано въ коранъ андреевскаго эфендія Сулеймана.

Дълать было нечего; претенденть, вивств съ отцомъ, отправились въ красавицъ. Прекрасная Шекюръ-Ханумъ сидъла въ своей половинъ на нарчевыхъ подушкахъ, окруженная старухами. Красавица привътливо встрътила молодаго и статнаго князя.

— Мив легко угодить, сказала она сладкимъ голосомъ, и съ лукавою улыбкою устремила на него свои взоры.

Киязь отвъчаль, что готовъ для нея исполнить даже самое трудное дъло.

- Сдълай самую обыкновенную вещь, сказала врасавица. Если ты назовешь и сдълаень сто дълъ и не отгадаень задуманнаго мною и извъстнаго этимъ тремъ старухамъ, то я не буду твоею женою.
- Изволь... я совершу намазъ.
- -- Разъ! провозгласили старухи и черинули углемъ на стънъ.
- Сдъдаю пять омовеній.
- Два! просчитали старухи.
- Пообъдаю:
  - Три!
- Украду лошадь съ конюшни сосъда.
  - Четыре!

Сколько ни называлъ князь, но угадать не могъ, и дёло самое обыкновенное не было названо.

— Ступай, подумай, сказала княжна, а то скоро будеть то, что и ты потеряены право на мнъ жениться.

Опечаленный, вышель князь изъ сакли невъсты. Смеркалось; можно было ожидать скораго возвращения узденей и нукеровъ Джанъ-Клича, и тогда, конечно, женихъ сдълался бы жертвой своего наглаго поступка.

Князь торопился опять въ саклю невъсты, говориль ей самыя обыкновенныя вещи, дошель до девяносто-девяти и не угадаль. Положение становилось крайне затруднительнымъ. Какъ бъшеный, выбъжаль молодой князь изъ сакли невъсты: голова его горъла, холодный потъ обдаваль все тъло, члены дрожали.

На дворъ онъ слышить топоть, видить чернъющихъ вдали-узденей Джанъ-Клича: смерть неизбъжна. — Я погибъ и храбрые товарищи! кричалъ онъ; пусть и она погибнетъ отъ моего кинжала — не доставайся никому! Князь съ гнъвомъ бросился къ саклъ, но въ это время изъ за угла показалась старуха: она не удержала на языкъ тайны, подозвала къ себъ князя, шепнула ему на ухо и сама поспъшно скрылась.

Тотъ вбъжалъ въ сакию Шекюръ-Ханумъ и, взволнованый, не могъ выговорить роковаго слова, а только показалъ на конецъ кинжала и баранью

шкурку, которою обтягивается грудь черкешенокъ.

— Я твоя! радостно вскрикнула княгиня и протянула ему объ руки.

— Будь остороженъ, не порань груди въ первый день брака, сказалъ Улудай... (1).

Бракъ у мусульманъ бываетъ трехъ родовъ: постоянный, временный и бракъ съ невольницею. Постояннымъ бракомъ каждый мусульманинъ можетъ сочетаться съ четырия женами. Временный бракъ допускается только у мусульманъ-шінтовъ и можетъ быть заключенъ на нѣсколько лѣтъ или на извѣстное число сближеній мужчины съ женщиною. Бракъ съ невольницами разрѣшается только тѣмъ мужчинамъ, которые, по своей бѣдности, не могутъ

содержать жены свободнаго происхожденія.

Хотя многоженство и допускается магометанскимъ закономъ, но черкесымагометане и тъ, которые исповъдують особую свою религию и установили у себя правило допускающее многоженство, рёдко пользовались этимъ правомъ. По большей части каждый имёль только одну жену. Причина тому, во-первыхъ, бъдность и неимъніе средствъ на содержаніе нъсколькихъ женъ, а во-вторыхъ, ревность женъ и безпорядки отъ того въ семействъ. Въ тъхъ случаяхь, когда черкесь обзаводился нъсколькими женами, онь обязань быль дать каждой изъ нихъ отдъльную саклю и особую прислугу, что совершенно согласно и съ постановленіями ислама. Но и это на всегда удерживало прекрасный полъ отъ семейныхъ ссоръ и дрязгъ. Жены, не смотря на отдъльныя жилища, не въ состояни были поладить между собою, и старшая жена, при мальйшемъ предпочтени оказанномъ второй жень, папримъръ при неравномърной покупкъ нарядовъ, дълала много непріятностей и безпорядковъ въ домъ. Считая себя обиженной, первая жена призывала па помощь своихъ родныхъ. Начинались разбирательства и иногда дёло доходило до того, что мужъ или разводился съ первою женою, или долженъ быль отослать вторую домой. Вск эти причины заставляли черкеса отказываться оть удовольствія имъть нъсколько женъ.

До вступленія въ бракъ, мужчина собиралъ свёдёнія о невёстё черезъ своихъ родственницъ. Онъ разузнаваль о физическомъ состояніи невёсты, о

<sup>(</sup>¹) Чеченская сназка "Кавказъ" 1849 г. № 17. Авторъ назвалъ свой разсказъ чеченскою сказкою потому только, что ему расказывалъ чеченецъ. По своему же содержанію, она принадлежитъ къ быту черкесовъ.

ел дёвственности, объ исполненіи ею обрядовъ мусульманской вёры и способности имёть дётей. По мусульманскому праву, между прочими качествами женщины, съ которою дозволено сочетаться бракомъ, требуется еще велудь способность имёть дётей. На основаніи корана, женщина, не могущая имёть дётей по старости лёть, не должна выходить замужь (1). По тому-же праву, бракъ считается дёйствіемъ гражданскимъ, договоромъ обоюднаго согласія и, предварительно вступленія въ бракъ, требуется исполненіе обряда сватовства, гдё, черезъ повёренныхъ съ объихъ сторонъ, изъявляется взаимное согласіе на вступленіе въ бракъ. Согласіе обозначается часто присылкою особаго подарка. Въ свою очередь, женихъ—въ прежнее время, когда черкесы носили напцыри и кольчуги—присылалъ панцырь въ подарокъ родптелямъ нев'єсты.

По кореннымъ ваконамъ Магомета, женщина, достигшая совершеннольтія, сама изъявляетъ свое согласіе на бракъ. Въ случат малольтства невъсты, изъявленіе согласія предоставляется опекуну, причемъ женщина, съ достиженіемъ совершеннольтія и при нежеланіи оставаться вамужемъ, можетъ просить о разводть. Послідующіе толкователи корана, для уменьшенія числа подобныхъ разводовъ, постановили различіе между опекунами. По ихъ толкованію, согласіе, данное естественнымъ опекуномъ (отцемъ или дёдомъ), считается непреложнымъ, и такая женщина не можетъ просить о разводт; прочимъ же опекунамъ предоставлено давать условное согласіе на вступленіе въбракъ несовершеннольтей дівушки.

Сватовство съ полыбели хотя весьма рёдко, но случалось и у черкесовъ; обыкновенно вскорй послё рожденія дочери, друзья условливались, что когда у одного выростеть сынъ, а у другаго дочь достигнеть совершеннолётія, то сочетать ихъ бракомъ. Проходило время; молодые люди, обрученные словами родителей, подростали, не подозрёвая, что судьба ихъ рёшена. Съ наступленіемъ мальчику 17, а дёвушкі 16 лётъ, имъ объявляли о скоромъ счастіи ихъ ожидающемъ, и несчастные, часто не видавшіе другъ друга, исполняли волю своихъ родителей.

У православных черкесовь, въ настоящее время, сватовство происходить между родителями, а, за неимѣніемь ихъ, близкіе родственники отправляють къ отцу невѣсты двухъ стариковъ, а къ матери невѣсты старухъ, которыя и дѣлаютъ предложенія. Въ случаѣ согласія, назначается день, когда родственники жениха должны принести подарки въ домъ невѣсты. Въ этотъ день, преимущественно вечеромъ, въ домѣ невѣсты собираются одни мужчины. Поздравивъ старика—отца невѣсты и пожелавъ молодымъ счастія въ супружеской жизни, гости садятся за столъ. Родственники жениха приносятъ вино и подарки: нѣсколько перстней для невѣсты и матеріи на платье; все это передается ея матери. Послѣ этой церемоніи накрываютъ столъ, приносятъ закуску и начинается угощеніе, среди котораго льются съ избыткомъ все-

<sup>(4)</sup> Мусульманское право Торнау; изд. 1866 года.

возможныя пожеланія жениху и невёстё. Послёдняя на такомъ вечерё не присутствуеть; ее уводять изъ дому къ одной изъ родственницъ.

У остальных черкесовъ, неправославных и немагометанъ, сватовство состояло въ отправления въ домъ невъсты, съ однимъ изъ родственниковъ или пріятелей, коня, котораго сватающійся поручалъ отдать отцу, брату или кому нибудь изъ семейства невъсты. Конь оставался, если предложеніе принималось, а въ противномъ случав его отсылали обратно приславшему. Подарокъ этотъ назывался эужез и, по принятіи его родителями невъсты, дъвушка принадлежала уже жениху.

Послъ сватовства, спусти иъкоторое время, происходили смотрины и обручение. Въ назначенный день женихъ являлся въ домъ невъсты и проводилъ времи среди пиршества, сопровождаемаго обильнымъ количестомъ яствъ, вина, пляской и пъніемъ. Съ наступленіемъ вечера, подруги наряжали невъсту, выводили ее къ пирующимъ и ставили противъ жениха. Присутствующіе медленно подвигали невъсту къ жениху, и когда они достаточно приближались другъ къ другу, тогда гасили огонь въ комнатъ и соединяли ихъ руки. Въ этомъ, собственно, и состоялъ обрядъ обрученія, при которомъ родители невъсты не присутствовали.

После обручени женихъ приглашаль въ себе родителей невесты для того, чтобы условиться о калымю, т. е. выкупе, платимомъ обыкновенно женихомъ родителямъ невесты. Иногда же, для заключения условий о калыме, женихъ отправляль въ домъ своей невесты брата съ многочисленными друзьями, где они и проводили несколько сутокъ до окончательной сделки, при чемъ представители, со стороны жениха, каждый что нибудь платиль за него. Въ продолжение всего этого времени не было шутокъ удалыхъ и веселыхъ, которымъ бы не подвергали привхавшихъ къ невесть. Всякую ночь молодежь собиралась въ домъ и проводила ее среди шума, игръ и шалостей, продолжавшихся до разсвета.

Въ старину, у черкесовъ, относительно калыма, существовалъ прекрасный обычай: человъкъ, жедавшій вступить въ бракъ, но не имъвшій средствъ заплатить калымъ, собиралъ въ свой домъ какъ можно болъе мужчинъ и объявлялъ имъ свое жеданіе жениться; тогда каждый изъ гостей дълалъ ему подарокъ по своему состоянію.

Прежнее время, калыма или гебент-жака быль чрезвычайно высокъ. Плата за княжну обыкновенно состояла въ лучшемъ панцыръ, стоившемъ двухъ рабынь; другой панцырь стоилъ одной рыбыни; налокотники — одной рабыни, другіе налокотники и шишакъ — одной рабыни; шашка одной рабыни, еще шашка похуже; пять лошадей, изъ которыхъ одна должна стоитъ рабыни, а остальным безъ оцънки, но предоставлянись на выборъ родныхъ невъсты. Вмъсто вооруженія, если его не было, дозволялось платить рабынями. За дочь узденя (дворянина) платилось отъ 800 до 1,200 рублей, за крестьянку отъ 200 до 300 рублей. Съ теченіемъ времени калымъ значительно умень-

пился: за княжну платится теперь 500 рублей, за вдову 300 рублей. У узденей первой степени за дъвицу платится 350 рублей, за вдову 200, а у прочихъ узденей за дъвицу 220 рублей, за вдову—150 рублей, а за черныхъ дъвокъ 160 рублей. У вольныхъ черкесовъ за дъвицу 150 рублей, за вдову 100. У мансуговъ и у натухажцевъ калымъ состоялъ: за дочь князя отъ 50 до 60 съа, а сха равняется отъ 60 до 80 быковъ; за дочь дворянина 30 сха, за дочь простолюдина 25 сха. Илата эта поступала къ отцу, брату или дядъ невъсты, а если у послъдней не было вовсе родныхъ, тогда можно было жениться и безъ платы калыма. У тъхъ поколъній черкескаго народа, гдъ не было такого сословнаго дъленія, и гдъ общественное благосостояніе было на весьма низкой степени развитія, калымъ уплачивался мальчиками или дъвочками: за княжну отъ трехъ до восьми мальчиковъ или дъвочекъ, а за простолюдинку отъ одного до двухъ дътей. Дъти эти пріобрътались покупкою, преимущественно изъ дътей-рабовъ или захваченныхъ въ плънъ, и, за неимъніемъ ихъ, часто замънялись соотвътственнымъ числомъ рогатаго или другаго скота (1).

Часть калыма выплачивалась или сразу, или въ извъстные промежутки времени, а другая часть поступала въ мехръ невъсты, ея собственность, которую она получала послъ брака, въ видъ приданаго. Мехръ составляетъ собственность замужней женщины и даже не засчитывается въ наслъдство, которое ей слъдуетъ, въ случаъ смерти мужа. Послъ развода, если мужъ снова пожелаетъ вступить въ бракъ съ тою же женщиною, онъ долженъ былъ назначить ей новый мехръ и соблюсти извъстныя условія, о которыхъ упоминается въ постановленіяхъ пророка. Отказаться отъ невъсты безъ причины значило нанести оскорбленіе ей самой и ея семейству. При этомъ часть калыма, выплаченная женихомъ, не возвращалась и, кромъ того, онъ долженъ былъ къ выплаченной части дополнить столько, чтобы составилась половина условленнаго калыма.

Собственно духовная сторона обряда бракосочетанія у черкесовъ-магометань заключалась въ томъ, что, послё взаимнаго согласія на бракъ, брачущіеся, по мусульманскому закону, должны были совершить предварительно два рук'эта намаза, съ произнесеніемъ особой молитвы. Кадій читаль словесное объявленіе согласія и потомъ молитву.

— Слава тому Богу, произносиль онь, который дозволиль бракъ и воспретиль всё преступныя по предюбодённіямь дёйствія. Да восхвалять небесныя и земныя существа Магомета!

Затъмъ кадій составлялъ письменный брачный актъ, гдъ точно обознача-

<sup>(1)</sup> О кавказской лини и проч. Дебу.—Зубовъ. Картивы Кавказского края ч. III. Племя адиге Т. Макарова "Кавказъ" 1862 г. № 31. Этнографичес, очеркъ черкеского народа барона Сталя (рукопись). Закубанскій край въ 1864 году; П. Невскій. "Кавказъ" 1868 г. № 98. Свадьба у православныхъ черкесовъ. Д. Ильинъ. "Кавказъ" 1868 г. № 111 Учрежденіе в народные обычаи шапсуговъ и натухажцевъ Л. Люлье. Зап. Кавк. отд. Имрусск. географ. общ. кн. VII изд. 1866 г.

нось количество мехра и прочих обязательствь, принимаемых мужемь на себя. Акть этоть, подписанный свидьтелями (не менье двухь) мужескаго пола, служиль неоспоримымь доказательствомь совершенія брака. Въ конць обряда кадій провозглашаль: да поможеть Вогл! и читаль первую суре (главу) изъ корана.

Въ этихъ дъйствіяхъ и заключался весь релягіозный обрядъ мусульманскаго бракосочетанія. Тамъ, гдё не было кадія, каждое постороннее лицо могло составить актъ и прочесть словесное объявленіе согласія. При двухъ свидётеляхъ даже можно было обойтись и вовсе безъ письменнаго акта.

Между князьями черкескаго народа, въ прежнее время, существовалъ обычай, по которому князь до свадьбы отдаваль свою невъсту одному изъ почетнъйшихъ лицъ, изъ числа своихъ подвластныхъ, у котораго она и жила не рёдко въ теченіе цёлаго года. Обычай этотъ, введенный съ древнёйшихъ временъ, имълъ въ то время глубокое значение. Въ тогдашния времена, князья одного и того же племени были всё между собою въ близкомъ родствё и, по необходимости, должны были искать себъ женъ у сосъднихъ, часто отдаленныхъ народовъ, различавшихся обычаями и нравами. Въ странъ, какъ напримъръ Кабарда, гдъ въ былое время князь считался блюстителемъ обычаевъ и чистоты нравовъ, появление молодой дъвушки могло подать поводъ къ разнымъ толкамъ, и притомъ молодая книгиня, какъ иноземка, не знающая обычаевъ и условій быта племени, могла навлечь на себя упреки, со стороны народа, за несоблюдение его коренных обычаевь. Для ознакомления съ ними своей невъсты, князь избираль, для временнаго жительства своей будущей жены, домъ почтеннаго и отличающагося своими нравственными достоинствами человъка, въ семействъ котораго, она и пріучалась къ семейнымъ и общественнымъ особенностямъ народа.

Воспитатель, принявъ къ себъ молодую княжну, кормиль ее, богато одъваль, задаваль безпрестанные пиры и, при передачь ее мужу, одариваль. Не смотря на вев эти хлопоты и расходы, охотниковъ на подобное воспитание было очень много: во-первыхъ потому, что оно считалось всегда величайшею честю, во-вторыхъ потому, что доставляло воспитателю связи наравнъ съ кровнымъ родствомъ. Кромъ того, князь, при пріемъ жены, всегда вознаграждаль воспитателя подарками за понесенные имъ расходы. Такіе воспитатели, вообще у черкесовъ, были извъстны подъ именемъ тей-шоришев, т. е. кума.

*Тей-шаришс* быль и у остальных сословій черкескаго народа, съ тою только разницею, что пребываніе у него молодой не было столь продолжительно.

Такимъ образомъ ка ждый черкесъ женился внъ своего дома; онъ привозилъ невъсту въ домъ уважаемаго человъка и тамъ совершалось бракосочетание.

Въ день свадьбы ватага молодежи отправлянась вийстй съ женихомъ за невйстою и иначе не могли получить ее, какт одипъ изъ числа прійхавшихъ

долженъ былъ, войдя въ тотъ домъ, гдѣ находялась невѣста, дотронуться до ея платья, до чего находящаяся при невѣстѣ толпа женщинъ старалась не допускать его, въ чемъ не рѣдко и успѣвала. Во избѣжаніе такой борьбы пріѣхавшіе дѣлали весьма часто подарки пожилымъ женщинамъ, располагавшимъ церемоніею, и послѣ того получали невѣсту безпрепятственно. Этотъ обычай носилъ названіе вывода невьсты.

Если домъ, назначенный для первоначальнаго помѣщенія невѣсты, находился въ другомъ аулѣ, то ее сажали на арбу, запряженную парою коней или воловъ. Спереди и свади арбы располагались конные всадники, которые во все время пути пѣли свадебныя пѣсни, и безпрестанно стрѣляли изъ ружей и пистолетовъ. Каждый встрѣтившійся съ брачнымъ поѣздомъ, обязанъ былъ приставать къ нему, иначе молодежь забавлялась надъ неучтивыми путниками, прострѣливая у нихъ шанки, сбрасывая съ сѣдла или срывая съ нихъ одежду.

Близъ дверей дома пріятеля жепиха свадебный поїздъ останавливался; нев'єсту вводили въ покои, а сопровождавшіе ее разъ'єзжались, сд'єлавъ п'єсколько выстріновъ, направленныхъ преимущественно въ трубу дома, гд'є оставалась нев'єста.

Здёсь совершался религіозный обрядь бракосочетанія, а за тімь, если мужь новобрачной минь родителей или старшаго брата, то удалялся въ домь одного изъ своихъ пріятелей и оттуда, въ сопровожденіи молодаго человіка, посіщаль свою супругу, но не иначе, какъ по захожденіи солица.

Ночь. Тишина царствовала въ аулъ и только въ отдъльно стоящемъ домик' свътился огонекъ и слышенъ быль тихій говорь; тамъ въ тревогъ молодая повобрачная ожидала своего супруга. Покрытая прозрачною бёлою вуалью, модча стояда она подаж брачнаго дожа; вокругъ нея толиилось нъсколько дъвушекъ-подругъ, которыя шутили и смёнлись. Но вотъ за дверьми раздавался шорохъ чьихъ-то шаговъ-то подходили украдкою два человъка. Одинъ изъ нихъ въ буркъ, съ шашкою черезъ плечо, кинжаломъ и пистолетомъ за поясомъ. Это счастливецъ-женихъ и съ нимъ его пріятель, который спѣшилъ въ саклю, чтобы предувъдомить молодую о приходъ ея супруга. Подруги молодой уходили; невъста оставалась одна. Она стояла неподвижно и безмолвно, какъ статуя. Молодой мужъ садидся на постель; его спутникъ снималъ съ него оружіе, въшаль его на стъну, снималь чевяки и, закрывши огонь въ каминъ золою, уходилъ, пожелавъ молодымъ доброй ночи. Оставшись вдвоемъ, молодой мужъ подходиль къженъ, и если она была не въ большомъ страхъ, то раздъвалась сама, а въ противномъ случав мужъ помогаль ей. Передъ разсвътомъ новобрачные разставались. Спутникъ молодаго, прокарауливъ, по обычаю, новобрачныхъ въ теченіе всей ночи, стучался въ двери, какъ только запималась заря. Съ уходомъ молодаго мужа въ комнату вбёгали подруги повобрачной и съ плутовскими улыбками бросались въ постели, находили въ

ней корсеть, и если онъ имъ нравился, то брали себъ; съ тъхъ поръ о корсетъ не было болъе помина.

Новобрачная, если она принадлежала къ высшему сословію, оставалась здѣсь иногда очень долго, и во всякомъ случав до тѣхъ поръ, пока не ознакомится съ новымъ образомъ жизни, которую она должна была вести въ

супружествъ.

Случалось иногда, что вступленіе новобрачной въ домъ, назначенный для временнаго ен пребыванія, сопровождалось празднествомъ, но конецъ его всегда и у вейхъ классовъ населенія ознаменовывался самымъ торжественнымъ образомъ. Хозяинъ дома, гдѣ находилась молодая, сдѣлавъ всѣ необходимыя приготовленія, совывалъ народъ. По его приглашенію, собирались дѣвицы изъ окрестныхъ ауловъ и торжество открывалось плясками, пѣніемъ и играми, продолжавшимися въ теченіе трехъ дней, а на четвертый молодая отправлялась въ домъ мужа.

Въ аулъ, гдъ жилъ молодой супругъ, все население съ нетериъниемъ ожидало приближения брачнаго поъзда. Дъти и взрослые цълыми толпами всходили на холмы и курганы, чтобы посмотръть вдаль, на дорогу, но которой безпрестанно подымали пыль скачущие передовые.

— Вотъ показались! вотъ выбажають изъ леса! вскрикивало инсколько

голосовъ, замътившихъ церемоніяльное шествіе новобрачной.

Нъсколько десятковъ всадниковъ, составлявшихъ авангардъ повзда, высыпали на равнину. За ними, на татарской висячей колесницъ, покрытой объюю шелковою или другою тканью и устланной коврами, тхала новобрачная. Съ нею сидъли обыкновенно ся воспитательница и хозяйка дома, въ

которомъ она гостила по выходъ замужъ.

Почетнъйшія лица окружали колесницу и тали обыкновенно съ веселыми лицами, но безъ шума и крика, раздававшихся позади ихъ въ группъ молодыхъ всадниковъ. Посреди этой толны тала двухъ-колесная арба, покрытая красною тканью, развъвавшеюся по втру. Вокругъ двухъ-колесной арбы, составлявшей необходимую принадлежность каждаго свадебнаго потяда, раздавалось громкое птие свадебныхъ пъсенъ, превозносившихъ красоту, скромность, искуство вышиванья золотомъ молодой супруги, славу и подвиги ея мужа. Черкескія свадебныя пъсни сложены такъ, что не называютъ никого по имени, но слова примъняются намеками къ разнымъ лицамъ. Ружейные выстрълы вторили протяжному напъву пъсенъ и дымъ туманомъ носился наръ потядомъ.

По мъръ приближенія поъзда, увеличивалась и сустня въ аулъ. Всъ, старый и малый, поспъшно вооружались длинными и гибкими дубинами и толпою спъшили на встръчу новобрачной, которой колесница, отдълившись отъ многочисленнаго поъзда, направлялась къ мужнику дому. У самой ограды его поъздъ останавливался, и молодая, поквнувъ арбу, шла въ саклю по разо-

стланной, родственниками мужа, шелковой ткани, протянутой отъ дверей ограды до дверей сакли.

На порогъ саким молодую осыпали сухариками, нарочно для этого случая изготовленными. Въ слъдъ за тъмъ ей подносили блюдо съ медомъ, масломъ и оръхами. Она, по обычаю, только дотрогивалась до нихъ, но за то старухи, управлявшия церемоніею, лакомились сластями до-сыта.

Проводивши молодую въ саклю, спутники ся спѣшили обыкновенно къ выходу изъ аула, полюбоваться интереснымъ для нихъ эрвлищемъ. Нъсколько десятковъ навздниковъ окружали арбу, накрытую красною тканью, и должны были довести ее до дома новобрачной въ цълости, а это трудно было сдъдать: пёхота, вооруженная дубинами, высыпавшая изъ аула, старалась захватить арбу въ свои руки и сорвать съ нея покрывало обычай, составлявшій исключительную особенность свадебнаго торжества. Конные бросадись на примя, желая смять ихъ и трит открыть арбр путь въ аулу. Пршіе защищались, отчаянно поражая безъ пощады лошадей и ихъ всадниковъ своими длинными дубинами, и, прорываясь ять арбъ, старались сорвать покрывало. Нъсколько человъкъ, сидъвшихъ въ арбъ, то отбивались отъ преслъдователей, то понуждали коней, торопясь, достигнуть до завътной сакли. Первый натискъ конныхъ прошелъ благополучно для пъшихъ, но второй, послъдовавшій быстро за первымъ и божве ожесточенный, прорваль пъхоту въ самой серединъ и арба пронеслась. Навздники торжествовали уже побъду, а пъхота была въ отчаяніи, но радость однихъ и печаль другихъ были не продожительны: одинъ изъ пъшихъ нанесъ сильный ударъ дубиною по головъ лошади, запряженной въ арбу, и животное пало на мъстъ. Толпа бросилась на остановленную повозку и въ одно игновеніе краснаго покрывала не существовало---только небольшіе клочки его ходили по рукамъ многочисленныхъ побълителей.

Три дня продолжалось празднование торжественнаго вступления молодой подъ кровлю мужа. Здёсь, какъ и у себя, прежний хозяинъ угощалъ народъ и благодарилъ почетнъйшихъ особъ за посъщение. Передъ тъмъ временемъ, когда собранию приходилось разъъзжаться по домамъ, съ кровли сакли или съ какого нибудь возвышения бросали въ народъ большую, цъльную, желтую мъщину, намазанную масломъ или саломъ. Толпа кидалась на нее и старалась каждая перетянуть на свою сторону, чтобы, какъ трофей, унести ее къ себъ въ аулъ. Борьба, продолжавшаяся иногда нъсколько часовъ, сопровождалась шумомъ и крикомъ какъ пъщихъ, такъ и конныхъ.

Во все время правднованія свадьбы голова и лицо молодой были покрыты нарядным в платком который изв'ястное время не снимался, и для снятія его назначался хатех, или снятчикь. Молодой супругь не принималь участія въ общемъ весель сотавался въ уединеніи или отправлялся въ навзды; во всяком же случа возвращался домой не прежде окончанія свадебнаго тор-

жества и всёхъ обрядовъ при томъ соблюдаемыхъ. Хозяинъ дома, гдѣ молодая пробыла нъкоторое время, дъланся аталыкомъ ея мужа и пользовался правами наравить съ воспитателями. Съ приходомъ молодой въ домъ мужа, отецъ ея присылалъ върнаго своего человъка, жемхараса или дружку, который оставался у молодыхъ цълый годъ, а потомъ отпускался съ по-

дарками.

Черкесы смъщанной религіи руководствовались своими особыми обычаями относительно брака. Послъ обручения и съ окончаниемъ переговоровъ о калымъ, женихъ одъвался въ самое старое платье, надъвалъ на себя самое дурное оружіе и въ назначенный день, въ сопровожденія друзей, отправлялся за невъстой. На встръчу ему, изъ аула невъсты, выходила молодежь, срывала оружіе, всю верхнюю одежду, отбирала коня, словомъ обирала жениха такъ, что тотъ принужденъ былъ брать платье у кого-нибудь изъ пріятелей. Одътый въ чужое иматье, онъ достигалъ до дому невъсты, бралъ ее и отводилъ домой, гдё и оставлялъ подъ надзоромъ родственниковъ или друзей, а самъ скрывался у кого-нибудь изъ сосъдей. Ежедневно, въ течение мъсяца, съ наступленіемъ ночной темноты, друзья приводили молодаго въ женъ, съ - которою ему дозволялось оставаться всю ночь, а съ разсвътомъ онъ тайкомъ удалялся съ брачнаго пожа и скрывался опять изъ дома.

Вообще у всёхъ черкесовъ, кромъ христіанъ, мужу дозволялось видёться съ женою только тайкомъ, прокрадываясь ночью на свиданіе какъ воръ, и, сохрани Богъ, если разсвътъ заставалъ его въ саклъ жены. Тогда молодежь, узнавшая объ этомъ, сейчасъ же начинала въ насмъшку стрълять по трубъ женской сакли и сбивала ее пулями до самой крыши. Обычай этотъ особенно строго соблюдался въ первые дни женитьбы, причемъ мусульмане, въ теченіе первой брачной ночи, извъстной подъ именемъ шебе-зефафа, обязацы были приступать въ супружескимъ объятіямъ не иначе, какъ со словами бисмиллаха-во имя Бога!

Видеть жену днемъ, входить въ ней въ савню и разговаривать съ нею въ присутствіи другихъ считалось предосудительнымъ: это могъ позволить 

Отсутствіе молодаго хозянна въ дом'є не м'єтпало гостям'є веселиться. Они пировали, варили бузу и запасались виномъ для окончательнаго пира, на который приглашались сосёди и всё жители аула и которымъ заканчивалась свадьба. Женихъ возвращался послѣ того въ свой домъ и вознаграждалъ своего пріятеля, у котораго жилъ во время свадьбы, быкомъ, коровой или чтить нибудь другимъ. Здтсь, на свадьбт, можно было видтть самые лучшіе нариды, какіе только кто въ состояніи имъть; холостые или молодые мужчины украшали себя всёми пріобрётенными доспёхами, дёвушки — праздничною одеждою. Молодой человъкъ, отличившійся рыцарскими ухватками, проворствомъ и силою, получалъ одобреніе стариковъ и право плясать съ тою

дъвушкою, съ которою пожелаеть. Подъ звуки туземной музыки и старый, и малый пускались въ плясъ (1).

Свадебный обрядъ черкесовъ-христіанъ также имбетъ особенности, которыя нельзя пройти молчаніемъ.

За нъсколько дней до свадьбы назначается дъвичнить, на которомъ собираются дъвушки и пирують присланными женихомъ съъстными припасами. Послъднему въ этотъ вечеръ дозволяется посмотръть свою невъсту въ окно, если до того времени ему не случалось ея видъть.

Въ день свадьбы, часовъ въ шесть вечера, везутъ невъсту въ церковь. Когда женихъ пріъзжаеть за невъстой, то брать невъсты бьеть плетью жениха за то, что онъ, какъ будто, отнимаеть у него сестру.

Закрытую съ головы до ногъ тонкою кисеею, невъсту сажають въ какой нибудь экинажь, а остальныя женщины размъщаются на арбахъ и во всю дорогу играють на бубнъ. Впереди ъдеть верхомъ женихъ; подлъ него шаферъ и нъсколько человъкъ молодежи, которые, во времи пути въ церковъ и обратно, джигитуютъ. Наъздники хватаютъ шапки со своихъ товарищей, скачутъ впередъ, тъ ихъ догоняютъ; но вотъ шапка брошена вверхъ, раздались со всъхъ сторонъ выстрълы и шапка уже болъе никуда не годится... Джигитовка эта происходитъ и во все время совершенія брачнаго обряда; молодые находятся въ церкви, а джигиты остаются за оградой.

Джигитовка одна изъ любимъйшихъ черкескихъ забавъ. Двадцать, иногда тридцать всадниковъ бъщено носятся по полю, показывая свою ловкость и смълость; на всемъ скаку они поднимаютъ съ земли разныя вещи и, своими граціозными движеніями, привлекаютъ взоры молодыхъ красавицъ.

За ждигитовною часто следуеть игра въ палии. Участники игры разделяются на две партии: на конныхъ и пешихъ. Первые, прикрывшись буркою, вооружаются нагайкою, а последние солидныхъ размеровъ дубиною, которою и стараются нанести ударъ своимъ коннымъ противникамъ. Тѣ, конечно, увертываются, подставляютъ подъ удары бурку и, за палочные побои, платятъ жестокими ударами нагаекъ. Игра эта представляетъ живую картипу искуснаго и въ то же время забавнаго маневра, въ которомъ есть гдѣ выказаться и ловкости, и силѣ, и уменью управлять лошадью. Зрители ободряютъ побъдителей, смется надъ побъжденными и игра часто кончается увъчьемъ, а иногда и смертью.

По возвращенів изъ церкви, не добзжая до дома жениха, выносять на блюдь полустаки: это мука, поджаренная на масль и подслащенная медомь,

<sup>(1)</sup> Мусульманское право Торнау; изд. 1866 г. О быть, нравахъ и обычаяхъ древнихъ атыхейскихъ племенъ "Кавказъ" 1849 г. № 36. Три дня въ горахъ Калалальскаго общества "Кавк." 1861 г. № 84. Закубанскій край въ 1864 г. Невскій "Кавк." 1868 г. № 98. Этнографичес, очеркъ черкескаго народа барона Сталя. Эпизодъ изъ жизни шапсуговъ. А. Ржондковскій 3-й, Кавк. 1867 г. № 70.

она кладется на тарелки и разръзывается на куски. Тарелку, вижстъ съ полустакомъ, выхватываетъ изъ рукъ несущаго одинъ изъ ловкихъ джигитовъ и мчится вдоль аула; за нимъ скачутъ въ погоню нъсколько другихъ всадниковъ, стараются отнять тарелку и кончаютъ тъмъ, что тарелка бываетъ разбита, а полустакъ растоптанъ.

Молодые въбзжають на дворь, гдф раздаются выструвы; мужчины идуть въ одну комнату, женщины въ другую; шаферь вынимаеть шашку, рубить на перекладинф двери изображение креста—символь счастия, а отецъ и мать благословляють новобрачныхъ. Женихъ присоединяется къ мужчинамъ, невъста къ женщинамъ. Она закрыта попрежнему вуздемъ и остается такъ въ течение трехъ дней; на четвертыя сутки шаферъ поднимаетъ концемъ шашки вузль и дъдаетъ молодой подарокъ.

Въ то время, когда молодые входять въ саклю, съ крыши ея, одинъ изъ родственниковъ бросаетъ въ толиу народа, окружающаго саклю, разные фрукты, а въ самыхъ комнатахъ происходитъ угощеніе. Всъ нары уставлены кушаньями; на одной изъ нихъ поставленъ кустъ терновника, увъщанный фруктами; кто осмълится взять хотя одинъ изъ висящихъ на немъ оръховъ, того привязываютъ веревками къ перекладинъ потолка и держатъ такъ до тъхъ поръ, пока онъ не заплатитъ штрафа, сколько ни потребуютъ отъ него, смотря по состоянію.

Посреди наръ, првслочясь къ одной изъ стъть, сидить женихъ; около него одинъ изъ пожилыхъ мужчинъ, подлъ котораго дежитъ металлическая тарелка. Стукъ палочкой по тарелкъ и звукъ ея возвъщаютъ о появлени гостя, который долженъ положить на тарелку какую-нибудь монету.

До начала ужина, сваха ведеть невъсту, а шаферъ жениха въ спально, гдъ они и остаются, не принимая участія въ ужинъ. Женихь долженъ самъ раздъть невъсту, расшнуровать ей корсетъ, а если надъется на свою ловкость, то распороть концомъ кинжала. Съ уходомъ молодыхъ, подаютъ ужинъ, и туть—то начинаются пвръ и веселье (¹). Вино, выпиваемое въ значительномъ количествъ, развизываетъ и языки, и руки; нетрезвое состояніе гостей свидътельствуетъ объ общемъ удовольствіи. Пляска дълается общею; самые дряхлые старики, при громкихъ одобрительныхъ крикахъ и ружейныхъ выстрълахъ, пускаются въ плясъ и выдълываютъ такія па, что молодые съ завистью смотрятъ на ихъ оживленные жесты, вызываемые незатъйливою и негармоническою музыкою.

Музыкальные инструменты черкесовъ немногочисленны и неразнообразны: бубенъ, двъ или три дудки, родъ свиръли съ круглообразными отверстіями, скрипка, балалайка и нъчто въ родъ лиры, впрочемъ очень ръдко встръчаемой—вотъ и всъ роды инструментовъ.

Шапсугскій музыкальный инструменть, камыль, состояль изъ дудки, сдё-

Свадьба у православныхъ черкесовъ. Д. Илькиъ. "Кавк." 1868 г. № 111.

ланной изъ стараго ружейнаго ствола и изъ нёскольких связанныхъ досчечекъ, о которыя по временамъ ударалъ играющій. Во время игры на такомъ инструменть, вмысто акомпанимента, гудыми нысколько голосовъ, и нысколько человыть похлопывали въ ладоши.

Балалайка имъла два видоизмъненія и носила два различныхъ названія: пишинерт или пишено и пишенекуакуа. Пшиннеръ, длинная балалайка, похожая нъсколько на віолончель, съ двумя натянутыми волосяными струнами, во время игры упирается лъвою рукою въ кольно, а въ правую руку берется дугообразный смычекъ, которымъ водять по струнамъ, издающимъ звуки глухіе, заунывные и однообразные, по причинъ патріархальности устройства самаго инструмента. Точно такая же балалайка, на которой натянуты три струны, носила названіе пишеделекуакуа; на ней играли какъ на гитаръ, безъ смычка.

Не смотря на такую простоту инструментовъ, небольшой ихъ выборъ и незатейливость издаваемыхъ ими звуковъ, черкесы восторгались своею музыкою, веселились отъ души и часто, среди разгара пляски, поддерживали свои музыкальные инструменты битьемъ въ тактъ въ ладоши, стръляніемъ изъ пистолетовъ и винтовокъ. Чъмъ больше было выстръловъ, тъмъ больше чести для танцующаго (1).

Существовали два рода танцевъ у черкесовъ: орираша, или круга (уггъ), и кафеныръ, родъ лезгинки, которая танцуется однимъ мужчиной или одною дъвушкой.

На средину площадки выходиль обыкновенно молодой, шестнадцатильтній юноша: раздавались звуки лезгинки, и юный танцорь открываль начало народпаго танца. Сначала кругообразный ходь его быль медлень, какъ медлены удары въ ладоши всёхъ присутствующихъ. Потомъ музыка и удары въ ладоши дълались все чаще и чаще, а витстъ съ ними и па танцующаго дълались быстръе и живъе. Можно было любоваться долго воодушевленіемъ танцующаго, его дикимъ огнемъ, неописанной энергіей его движеній и трудностями па, подражать которымъ невозможно, не научившись имъ съ малольтства.

Танцующій то становился на острые носки своихъ чевякъ, то совершенно выворачивалъ ноги, то описывалъ быстрый кругъ, изгибаясь на одну сторону и дълая рукою жестъ, похожій на то, какъ всадникъ на всемъ скаку поднимаетъ съ земли какую-нибудь вещь.

Но вотъ, устарый и измученный, онъ останавливался передъ къмъ-нибудь изъ окружающей его толпы, дълалъ поклонъ или дотрогивался до его одежды, и тотъ непремънно долженъ былъ плясать какъ умъетъ: отказъ исполнить такое предложение и просъбу считался большою обидою танцовавшему. Такимъ

<sup>(</sup>¹) О кавказской линія, Дебу; изд. 1829 г. Воспоминанія кавказскаго офицера, "Рус; Въст." 1864 г. № 11. Отъ Зауралья до Закавказья Е. Вердеревскаго. "Кавказъ" 1855 г. № 30. Эпизодъ изъ жизни шапсуговъ. А. Ржондковскій "Кавказъ" 1867 г. № 70.

образомъ танцующіе быстро смінялись другь другомь; но черкесы не любили танцовать безъ дівушекь, такъ что на праздникахь, гдів не прісугствували дівушки, танцевь почти никогдя не бывало. Одинь изь танцующіхь подходиль къ дівушкі и ділаль ей поклонь и приглашеніе. Она выступала на средину круга и стыдливо опускала свои глізки. Танець женщины отличался отъ танца мужчины: она двигалась по кругу медленно, точно будго плавала или тихо скользила по полу, осторожно изгибалась, а боль пе держіллеь въ прямомь положеній, изрідка ділан уміренные взмахи руками.

Но воть она остановилась, вызвала подругу. Вызванная начала кружиться съ самыми милыми граціозны и движеніяма, а вызвавшая, съ противоположной стороны, шла, танцуя, къ ней на встръчу. «Сначала онъ быстро вертвлись въ кругу, вдоль рядовъ восхищенныхъ зрителей, кокетливо нагибаясь, по временамъ къ которому нибудь изъ горцевъ или подругъ, смотръвшихъ на пляску; потомъ быстро носились одна за другою, съ плутовской улыбкой и веселыми смъющимися взглядами, сходились и расходились... Казалось, ноги дъвушекъ не двигались въ то время, когда онъ, съ быстротою стрълы, носились по кругу, съ неописанной граціей взмахивая руками. Начто не могло сравниться съ прелестью этихъ танцорокъ, очаровательною мимикою, выражавшихъ природныя страстя жителей своей полудикой родяны»...

Такой жизни и энергій не проявлялось у черкесовъ въ общихъ тапцахъ, гдѣ мужчины и женщины составляли кругъ, въ родѣ того, какъ у насъ въ шестой фигурѣ кадрили, и, съ припѣвомъ орираша, потихоньку передвигались съ мѣста на мѣсто, пока не обойдутъ весь кругъ. Танецъ этотъ довольно монотоненъ; всѣ двигались молчаливо, плавно, не дѣлая никакихъ быстрыхъ движеній, а только переступая вираво и влѣво, съ одной ноги на другую.

Орираша, или кругъ, имълъ другое назначение и прелесть для каждаго черкеса: онъ служилъ мъстомъ свиданія и переговоровъ двухъ любящихъ сердець. Плящущіе свободно разговаривали съ дівицами, которыя, точно такъ же свободно и безъ робости, имъ отвъчали, соблюдая при этомъ все приличіе. Движенія, нарушающія приличіе-грубыя манеры, громкій сийхь, не имьли мъста во время танцевъ и строго порицались черкесами. Всякое отступленіе отъ приличій, со стороны дівицы, почиталось признакомъ ея дурнаго воспитанія. Общественное мивніе требовало, чтобы дівица не танцовала слишкомъ часто и долго съ однимъ мужчиною, а напротивъ, считалось болъе приличнымъ по очереди танцовать со многичи. Дъвицъ предоставлялось, впрочемъ, полное право оставить своихъ навалеровъ, находившихся съ обтихъ ен сторонъ, перейти къ другимъ или просто выйдти изъ круга для отдохновенія. Тогда, подъ надворомъ пожилыхъ приставницъ, не спускавшихъ съ нея глазъ во время танца, дъвушка уходила въ сосъднюю комнату. Мужчина же среди пияски, напротивъ того, вовсе не имълъ права оставлять своей дамы, но могъ танцовать и безъ нея.

Иногда случалось, что кругъ бываль на сголько великъ, что внутри его помъщались музыканты, пъшія постороннія лица и молодыя дъти нъсколькихъ старшинъ, которыхъ вводили туда на лошадяхъ. Въ такихъ собраніяхъ назначалось пъсколько человъкъ для наблюденія за порядкомъ въ кругу плящущихъ. Они следили за тъмъ, чтобы народъ не тъснилъ плящущихъ, и чтобы конные навздники не слишкомъ приближались къ кругу. Изъ числа надвирателей пъсколько наиболъе почетныхъ лицъ назначались, по выбору ховяина, для исполненія обязанности распорядителей праздника. Они подводили дъвицъ къ танцующимъ кавалерамъ, строго соблюдая при этомъ принятыя приличія, состоявшія преимущественно въ томъ, чтобы прівзжіе гости не оставались безъ дамъ.

Кафеныръ и орираша были танцами наиболье употребительными между черкесами, но кабардинцы, кромъ этихъ двухъ видовъ, весьма часто танцуютъ такъ называемый карачаевский танеця, имъющій комическій характеръ. Двов мужчинъ берутъ подъ-руки дъвушку и, подъ тактъ музыки и мърнаго хлошанья въ ладоши, въ ногу, какъ солдаты, переваливаются изъ стороны въ сторону. То они тъсно прижимають дъвушку къ бокамъ своимъ, то отнимаютъ ее другъ у друга, то комично покачиваются, какъ будто въ опьяненіи. Тактъ постепенно ускоряется и пляска оканчивается совершеннымъ изнеможеніемъ

танцующихъ (1).

Продолжавшиеся по нъскольку часовъ танцы замънялись потомъ играми, болже шумными и нередко весьма опасными. Во всехъ играхъ черкесовъ проглядывала воинственная отвага, сила, а главное довкость. Обыкновенно играющіе разділялись на два отрада: пъшихъ и конныхъ. Вооруженные огромными кольями, пехотинцы, съ крикомъ и сравнительно большею толною, бросались на своихъ конныхъ противниковъ и били безъ пощады какъ людей, такъ в лошадей. Навадники, съ своей стороны, также не жалъли пъшихъ, топтали ихъ своими конями и бросались на всемъ скаку въ средину толны. По преимуществу, конные побіждали пішихъ, разгоняли ихъ, преслідовали до самыхъ домовъ и, случалось, неръдко давили своихъ противниковъ. Дъло доходило иногда до изступленія съ объихъ сторонъ, и тогда старики, вступивъ въ посредничество, прекращали ссору. Такія игры почти никогда не обходились безъ несчастныхъ случаевъ и не даромъ черкесы говорили: «кому не страшно ез день такой игры, тоть не устрашится и въ битвъ». Изъ всёхъ пародныхъ игръ была наиболъе замъчательна та, которая извъстна подъ именемъ діюръ, что, на наръчіяхъ иткоторыхъ черкескихъ племенъ, означаетъ кресто; она, въроятно, осталась отъ временъ христіанскихъ.

<sup>(</sup>¹) Върованія, религіозные обряды и предразсудки у черкесовъ Л. Люлье. Запис. Кавк. отд. имп. русск. геогр. общес. книга У изд. 1862. Отъ Зауралья до Закавказъв Е. Вердеревского. "Кавк." 1855 г. № 30. Экспедиція въ Хакучи 1865 г. А. Ржондковскій 3-й "Кавказъ" 1867 г. № 99. Свадьба у православныхъ черкессовъ Д. Ильинъ. "Кавказъ" 1868 г. № 111. Этнографич. очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукопись).

Въ каждомъ аулъ жители раздълнись на двъ партіи: верховую и низовую, такъ что сакли восточной части аула назывались верховълми, а западной низовълми. Въ большихъ и значительно растянутыхъ въ длину аулахъ, подобное раздъленіе существуетъ и до сихъ поръ. Передъ началомъ игры, каждый изъ участниковъ ен являлся на сборное мъсто съ огромнымъ шестомъ, на верху котораго была прикръплена корзина, наполненная сухимъ съномъ или соломою: объ партіи, выстроившисъ другъ противъ друга, зажигали корзины и съ словами діюрг! діюрг! бросались другъ на друга.

Игра начиналась обыкновенно съ наступленіемъ сумерокъ и видъ, пылающихъ во мракъ ночи, огромныхъ огненныхъ факеловъ представлялъ весьма интересное эрълище. Каждая изъ нападающихъ стеронъ поставляла себъ главною целью захватывать какъ можно более пленныхъ, которыхъ и отводили, со связанными назадъ руками, въ кунахскую одного изъ старшинъ своей партін. По окончанім игры, каждая сторона собиралась въ кунахской того старшины, гдъ были собраны плънные. Тогда съ объихъ сторонъ открывались переговоры, происходиль размёнь плённыхь, и та сторона, которая потеряла ихъ больше, должна была выкупать излишекъ потери; иногда плённые сами обязывались внести за себя выкупъ, который всегда состояль изъ опредёденнаго количества съйстныхъ припасовъ. Собранные припасы поручались одному изъ старшинъ партіи, который и задаваль пиръ всёмь своимь соратникамь. Игра, затъянная молодежью, привлекала къ себъ пожилыхъ и старцевъ, приходившихъ взглянуть на веселящихся и вздохнуть, «вспоминая прошедшіе годы молодости, отчасти предпринимать мёры предосторожности отъ пожара, что легко могли причинить корзинками, въ безуміи веселья, быстро разносимыми съ одного угла аула въ другой. Старики часто попадались въ плънъ, будучи немощны и не въ состояни противиться сильнымъ молодымъ борцамъ, налагавшимъ на нихъ ременныя оковы. Впрочемъ такіе плѣнники дорого обходились побъдителямъ, а равно и той партіи, у которой были похищены: для примиренія съ ними, надлежало удовлетворять ихъ за то, что, не уважая ихъ съдинъ, увлекли ихъ въ плънъ, и въ семъ случав виновники приготовияли яства и напитки, и примирение со старцами заключалось новымъ угощеніемъ».

Игры черкесовъ хотя и были довольно однообразны, но продолжались весьма долго; только всеобщая устаность прекращала ихъ и тогда всё присутствующіе усаживались въ кружокъ; на средину выступалъ пѣвецъ и, послъ нѣсколькихъ прелюдій, затягивалъ пѣсню. Окружающіе хранили почтительное молчаніе, и свѣтъ огромнаго костра, разложеннаго въ саклѣ, то ярко, то тускло освѣщая ихъ внимательныя лица, представлялъ оригинальную и замѣчательную картину...

Чернесы любять-поэзію и пъсни. Въ прежнее время у нихъ были поэты, гекоко—слагатели народныхъ пъсенъ. Они были, по большей части, простолюдины и ръдко знали языкъ священниковъ—людей грамотныхъ. Такіе поэты высоко были чтимы князьями и дворянствомь; они ходили въ бой и были впереди войскъ. Князья любили имъть при себъ пъвцовъ и гордились ими. Умънье сочинить пъсню во всъ времена глубоко уважалось. Замъчательнъйшіе наъздники не пренебрегали рифмою и пшиннеромъ. Магометъ-Ашъ, одинъ
изъ первыхъ богатырей за Кубанью, былъ отличнъйшимъ импровизаторомъ.
Пъсни, особенно старинныя и притомъ о родныхъ герояхъ, составляли для
черкесовъ святыню. Едва разнесется по горамъ въсть о смерти героя, какъ
въ честь его тотчасъ же слагалась пъсня. Родственники умершаго собирали
къ себъ всъхъ извъстныхъ поэтовъ, и такъ какъ вдохновеніе требуетъ уединенія, то ихъ удаляли на время изъ аула въ ближайшій лъсъ, снабдивъ
встмъ необходимымъ для жизни.

«Каждое утро пъвцы оставляли свое общее временное жилище и расходились въ разныя стороны лъся, гдъ, въ уединеніи, слагали свои пъсни въ честь героя. Вечеромъ они сходились вмъстъ и каждый представлялъ собранію все, что ему дало вдохновеніе дня. Изъ этихъ отдъльныхъ пъсенъ, особенно хорошія мъста служили матеріяломъ для составленія одной общей пъсни».

Составивъ пъсню, поэты отправлялись въ аулъ, гдъ въ тому времени приготовлялся пиръ. Пъсня выслушивалась, пъвцы получали награды и разносили новую пъсню по всему пространству, обитаемому черкескимъ племенемъ.

Въ старину, въ періодъ могущества и самостоятельности черкескаго народа, для знаменитыхъ людей пъвцы-поэты были необходимы, такъ какъ, за пенивніемъ среди народа письменности, пъсня была единственнымъ средствомъ передать свое имя потомству. Давая знаменитымъ людямъ безсмертіе, пъвцы всюду встръчали за то покровительство и ихъ щедро осыпали подарками.

Повзія— это жизнь, душа и живая и топись событій въ землю черкесовъ. Она управляла ихъ умомъ и воображеніемъ въ домашнемъ быту, на народныхъ събздахъ и совъщаніяхъ, въ увлеченіяхъ и въ печали. Она одна встръчала ихъ рожденіе, сопровождала всю жизнь отъ колыбели до мегилы и передавала потомству ихъ дъла.

Уважая поэтовъ-импровизаторовь и благоговъя передъ ними, черкесы не уважали самихъ пъвцовъ, исполнителей народной поэзіи. Изъ высшаго класса някто не соглашался быть плецому и заниматься этого рода професією, котя знаніе народныхъ пъсенъ вмѣнялось каждому дворянину въ необходимость. Столь странное противоръчіе въ жизни народа разъясняется само собою. Содержаніе большей части пъсенъ составляетъ исторію черкескаго народа, его могущество, жизнь и славу его предковъ, и потому естественно, что человъкъ, способный передать въ поэтической формъ все то, что составляетъ гордость и прошедшую жизнь Черкесіи, не могъ быть не уважаемъ. Отсюда уваженіе къ поэтамъ-импровизаторамъ и слагателямъ пъсенъ. Съ другой стороны, исполнители народной поэзіи или плецы своимъ страннымъ поведеніемъ уронили свое званіе и съ каждымъ годомъ дълали его болъе унизительнымъ для всякаго порядочнаго человъка.

Съ именемъ пъвца черкесъ соединялъ понятіе о шутъ или о канатномъ плясунь. Разъвзжая по аудамь, певцы собирали отъ жителей подавите, въ которомъ, большею частію, не нуждались вовсе, и позволяли себів шутки и остроты, иногда весьма неблагопристойныя. Впрочемь, и между пъвцами были такіе, которые пользовались всеобщимъ уваженіемъ, и если не могли подпять въ глазахъ народа своего званія, за то и не подвергали себя всеобщему посміннію. О нікоторых в из них сохранились преданія, доказывающія еще и то, что пъвцы были необходимы черкестыв какъ прославители и хранители событий. «Разсказывають, что два княжеские рода въ спорномъ делъ не могли примириться: каждый доказываль древность своего происхожденія, слъдовательно и преимущество своихъ правъ. Для разръшенія дъла потребовали въ собрание извъсти и о пъвца и приказали ему пропъть одну изъ самыхъ древнихъ пъсень, въ такомъ предположении, что гогъ княжеский родъ, котораго члены оказали болъе подвиговъ въ извъстномъ событи, естественнымь образомъ долженъ пользоваться преинуществами. Положение пъвца было опасное: та сторона изъ спорящихъ, которую онъ ръшился бы унизить, могла отмстить ему. Однакоже, пъвецъ имълъ столько твердосги, что словами: «если сынъ (такого-то родоначальника) убъегь меня, то погибну во чревт собаки», которыя прибавиль онъ оть себя, высказаль онъ преимущество одного рода противъ другаго. Пъсия Теймро-капо, или Хутчо-чоптчо (Дербентъ), сказываютъ, послужила эдному изъ крымскихъ хановъ историческимъ доказательствомъ того, что черкесы давали войско его предкамъ, и потому взяль онь оть нихъ вспомогательное войско».

Всв пвеня черкесовъ поются на распывъ и сложены размъромъ тоническимъ; ихъ нельзя читать какъ стихи, а следуетъ декламировать съ некоторымъ напевомъ. Въ обыкновенномъ чтеніи онь теряють гармонію и ту силу впечатлёнія, которое производять на слушателей во время пвнія. Некоторыя пёсни принадлежатъ къ числу звуконодражательныхъ, въ особенности пёснь, воспёвающая быстроту рёки. Слушая ее, можно удивиться кипящимъ въ ней выраженіямъ, действительно похожимъ на бурные потоки клокочушей рёки.

Народная поэзія черкесовъ раздъляется на три рода: на пъсни, старыя сказанія (тхдезси) (1) и старые вымыслы (тхдесезси). Каждый мзъ этого рода сказаній, въ свою очередь, раздъляется на части. Такъ, пъсни черкескія раздълянись: на колыбельныя, историческія или военныя (тльбеншьнатль—что въ переводъ означаетъ пъсня многихъ мужей), жизнеописательныя (тльзекопшьнатль—пъсня одного человъка), плачевныя (гозе), навъдническія (зейко-ородъ), религозныя, которыя черкесы пъли почтительно, съ открытыми головами и въ дни праздниковъ отправляемыхъ въ честь языческихъ

<sup>(4)</sup> Черкескія названія, написанныя русскими буквами, даютъ только отдаленное повятіе о дайствительномъ произношеніи этихъ словъ самими туземцами.

боговъ; пъсни, сочиненныя въ честь раненаго (тдченшъко-оредъ), и плясовыя (утчь-оредъ).

При рождении младенца мужескаго пола будущий его воспитатель поручаль импровизаторамы сложить колыбельную пысию вы честь своего юнаго питомца. Поэты, исполняя порученіе, начипали свой разсказь со славы предковь новорожденнаго, потомы переходили кы достоинству его родителей и, наконець, заканчивали картиною будущихы подвиговы младенца и его заслугы на пользу родины. Начавши свой поэтический разсказь, пывецы-импровизаторы вдохновлялся и, вы своихы поэтическихы сравненияхы и красотахы, не жалывы ни южнаго соляща, ни цвыговы и красокы природы. Оны воспывалы не настоящее, а будущее своего героя, которое было точно такы же безпредёльно, какы безпредёльных просторы уму, сердцу и воображению самого поэта...

Въ пъсняхъ, называемыхъ тльбеншынатль (пъсни многихъ мужей) воспввались исключительно военныя происшествія, и притомъ такія, въ которыхъ принимали участіе цілыя племена или покольнія черкескаго народа. Есля бы въ этихъ пъсняхъ не была забыта кронологія событій, то онъ могли бы послужить самымъ лучшимъ и полнымъ матеріяломъ для разсказа о жизни черкесовъ въ отдаленное и, такъ сказать, до-историческое время. По способу своего сложенія, всё эти пёсни весьма сходны между собою, но различаются по названіямь и напівамь: однів изь нихь извістны по именайь восижваемых лиць, бывшихь виновниками событій и послужившихъ поводомъ къ составленію самыхь пъсенъ; таковы знаменитыя пъсни: Солоха, Карбечь, Канболето и проч. Другія носять названіе мість и времени битвь-Ккурее, Къшьтейво, Бзіект козебіорт и проч. Въ такихъ пъсняхъ очень часто можно встрътить описаніе относительнаго положенія племенъ до начала непріявненныхъ столкновеній и обстоятельства, подавшія къ тому поводъ. Изъ вступленія, дълаемаго пъвцомъ, нерьдко видна политическая жизнь дзухъ племенъ и прячины войны, послужившей главнымъ сюжетомъ для разсказа и содержанія самой пъсни.

Разсказъ о подвигахъ одного человъка принадлежалъ въ разряду пъсенъ, которые мы назвали жизнеописательными. Здъсь другія лица, упоминае мыя въ пъсни, служили только изъясненіемъ обстоятельствъ, дополненіемъ, и, такъ сказать, матеріяломъ для пъвда. Эти пъсни самыя важныя и, если впикнуть въ ихъ содержаніе, то не удивительно, что черкесы, народъ полудикій, не имъвшій ни гражданской образованности, ни литературы, думали и заботились о томъ, что скажеть о нихъ потомство. Особенно замъчательны, въ этомъ отношеніи, пъсни Айдемиръ и Бзехинеко-Бексирът, и преимущественно послъдняя. Пъвенъ говоритъ, что Бексирът является во время сраженія во жельзномы видь; что его стръла пробиваетъ сквозь панцырь и что идти противъ него все равно, что идти противъ пожара и проч

Пъсни плачевныя (гозе) относятся къ описанію исключительно обдственных событій, каковы, напримъръ, истребленіе цёлыхъ племенъ и ауловъ

войною или заразительными бользнями, а иногда въ нихъ воспъвается и бъдственная участь отдъльныхъ лицъ. Въ первоиъ случав, по своему содержанію, онв относятся скорве къ историческимъ пъснямъ, а во второмъ похожи на пъсни жизнеописательныя. Отличаясь отъ другихъ пъсенъ своимъ плачевнымъ напъвомъ, пъсни этого рода, по красотъ сравненій и по силъ выраженій, уступаютъ всёмъ другимъ родамъ пъсней.

«Такое обстоятельство заставляеть меня думать, говорить неизвёстный авторь—тувемець (1), что въ старину плачевныхь пъсень не сдагали; потому что важныя событія, бъдственныя и истребительным, восибвались, какъ принято было восибвать пъсни, въ историческомо видь, а несчастія или жизнь одного лица излагали въ видь эксимеописательноми, если чья либо жизнь была достойна такой чести. Впослъдствіи, когда пъвцы перевелись съ бъдствіями и тревогами народа, друзья погибавшихъ начали сами воспъвать или оплакивать въ пъсняхъ несчастныхъ друзей, и изъ того возникли плачевныя пъсни; они легко утвердились въ народъ, который не можеть жить, не восибвая своего горя и своей радости. По крайней мъръ, въ новъйшее время, къ сожальнію, древнія пъсни теряются, приходять въ забвеніе, а между тъмъ маловажные случаи, возбуждающіе, по обстоятельствамъ, собользенованіе народа, немедленно превращаются въ плачевныя пъсни».

Къ числу жизнеописательныхъ пъсенъ относятся и пъсни навъздническія (зейко-ородъ), которыя пълись преимущественно въ полъ, во время наъздовъ и довольно протяжнымъ напъвомъ. Восхваляя подвиги знаменитаго наъздника, черкесы, во время оно, пропъвши одинъ куплетъ, снимали съ себя шапки и преклонялись на гриву лошади. Пъсни этого рода служили лучшимъ возбужденіемъ буйной отваги воинственнаго народа; напъвая слова наъзднической пъсни, ни одинъ черкесъ не удержится, что бы не по горцовать на своемъ скакунъ, а иногда въ рукахъ его забиеститъ и обнаженный клинокъ шашки.

Черкесъ не радоватся, не печатился безъ пѣнія; онъ пѣлъ, напримъръ сахиешъ— пѣсню при тѣлѣ умершаго, когда оно оставалось въ домѣ въ ночь до погребенія, пѣлъ и тдчепшько-оредъ — пѣсню при раненомъ. Нивовыя черкескія племена начинали каждый разъ пѣніе подлѣ раненаго, такъ называемою, пѣснею кракецъ, отличавшеюся протяжностью своего напѣва. Потомъ обращались къ Тлепсу и просили его покровительства къ успѣшному излѣченію раненаго. Посѣтители больнаго раздѣлялись на двѣ стороны, изъ которыхъ каждая старалась превзойти другую своею неутомимостью. Новторяя «одни и тѣ же слова въ четырехъ пріемахъ, нѣсколько похожихъ созвучіемъ словъ на стихи», каждая сторона продолжала свое пѣніе до тѣхъ поръ, пока одна изъ двухъ партій не утомится, но какъ ни та ни другая не желала уступить, то споръ обыкновенно оканчивался потѣшною битвою. «Въ

<sup>(1)</sup> Черкескія преданія. Русскій Въст, 1841 г. т. 2,

то время, когда пъли пъсню Лепсша (Тлепса), обыкновенно били желъвнымъ молотомъ въ соху, которая находилась подлъ постели больнаго; онъ долженъ былъ, какъ бы ни страдалъ, переносить шумъ и пъніе равнодушно, даже иногда принимать въ пъніи участіе, если не хотълъ показаться малодушнымъ.»

Говоря о плясовых пъснях черкесовъ, надо сознаться, что въ нихъ нётъ столь высокаго значенія поэвія, нётъ и осмысленнаго содержанія. Пъсни эти не отличаются ни силою выраженій, ни благородными идеями—напротивъ того, онё состоять изъ набора фразъ, иногда даже и неблагопристойныхъ: высокое чувство любви высказывается здёсь сравненіями пошлыми и безнравственными. Здёсь народная поэзія, принявъ жалкій видъ и высказавшись бёдными идеями, дала черкесамъ плясовыя пъсни.

Тоническій размірь стихосложенія всёхь вообще пісень былі причиною того, что оні удерживались въ устахь народа въ тіхь размірахь и въ тіхь именно словахь, какь были сложены въ началі. Оттого описаніе событій было не столь подвержены изміненіямь и произволу півновь или разсказчиковь. Слідовательно, пісни черкескаго народа заключають въ себі боліве достовірности, чімь всі другія сказанія. Напротивь того, тадезси или старыя сказанія, не отличаясь ни словосложеніемь, ни разміромь періодовь, могли быть разсказываемы не одними и тіми же словами, а по произволу разсказчиковь. По этому старыя сказанія сохраняли свое заглавіе и предметь разсказа, но передавались съ безчисленными оттінками изміненій, прибавками и выпусками, смотря по способности разсказчика и по его прихотямь; слідовательно, съ самаго начала появленія тадезси, истина, послужившая основою для разсказа, была отдана на произволь случайностей и оть многихь изъ нихь остался только остовь, которому время и лица придавали жизнь и существованіе.

Не смотря на то, *тадезси* весьма любопытны и заключають въ себъ множество героическихъ анекдотовъ, характеризующихъ народную жизнь въ разныя эпохи ея развитія и открывающихъ намъ любопытную сторону честолюбія древнихъ черкесовъ.

Вотъ одинъ изъ примъровъ.

Жанжевскій дворянинь *Кашта* быль человжть гордый, отличавшійся своею храбростію и найздничествомь. Однажды, возвратившись изъ найзда, онь посктиль красавицу, которыхъ было такъ много въ древней Черкесіи.

— Неужели, Каить, спросила съ улыбкою встрътившая его дъвушка, и ты, подобно такимъ-то (тугъ она назвала двухъ знаменитыхъ князей), пи-таешься только походною пищею?

Сомниніе красавицы въ томъ, что Каитъ не можетъ переносить серьезныхъ лишеній, заділи гордость храбраго дворянина и, съ наступленіемъ ночи, Каитъ отправился въ двумъ названнымъ князьямъ, чтобы доказать красавицъ, что не боится лишеній и не хочетъ уступить въ превосходствъ, въ отвагъ и въ перенесеній трудовъ ни одному найзднику въ міръ. Преодолювь всё трудности пути, сопряженныя съ дальнимъ и опаснымъ перейздомъ, Каитъ достигъ наконецъ до знаменитыхъ князей, скрывавшихся въ домъ преданнаго имъ кунака. Двъ злыя собаки уцёпились за ноги Каита, когда онъ пошелъ въ кунахскую, но, не обращая на нихъ никакого вниманія, продолжалъ идтя окровавленными ногами. Дочь хозямна сообщила о странномъ гостъ, и князья, удивляясь хладнокровію прівзжаго, пожелали тотчасъ же его видёть.

Съ тъхъ поръ Каитъ сталъ неразлучнымъ спутникомъ и другомъ князей. Однажды, при жестокомъ преслъдования враговъ, оба кпязя пали на полъ битвы. Истекая кровью, друзья просили Каита оставить ихъ и удалиться, пока есть возможность. Каитъ принялъ ихъ просьбу за оскорбление себъ.

— Многочисленное жанъевское племя! говоритъ Каитъ устами разсказчека, я для васъ все покинулъ, и съ вами дълилъ походную пищу; теперь, когда вы гибнете — я раздълю жизнь свою!

Каить защищаль ихъ тъла съ такою отважностію и мужествомъ, что не пріятель, удивленный его храбростію, просиль, чтобы онъ удалияся, какъ ино племенникъ, безопасно на свою родину. Каить не хотъль и слышать о томъ, чтобы ему пощадили жизнь — и паль, защищая тъла убитыхъ друзей своихъ.

Что насается до старых вымыслов, то подъ этого рода поэзією следуєть падразумівать то, что мы навываемь сказками. У черкесовь было много сказовь, представлявших значительный интересь при изученіи народнаго характера, но, къ сожальнію, въ настоящее времи ихъ можно считать утраченными для изслідователя если не въ ціломъ, то большей ихъ части. Причина тому прежде всего лежить въ разстяніи въ настоящее времи черкескаго народа, а затімь въ преслідованіи магометанскимъ духовенствомъ всякаго рода піссень, забавъ и увеселеній, какъ несогласныхъ съ духомь ислама.

Съ принятіемъ черкесами магометанства, муллы и эфендіи совершенно изгнали стихотворцевъ, и *чекоко* болье не существуютъ.

Теперь между черкесами появляются одиновіе странствующіе барды, передающіе пісни, преданія старины, и импровизующіе стихи на повыя провемествія. Черкесы чрезвычайно впечатлительны, легко воспламеняются пісным и разсказомъ. Этою чертою народнаго харавтера весьма часто пользовансь люди, желаєшіе овладіть народнымъ мижніемъ и занять степень военных начальниковъ и предводителей въ борьбів съ русскими. Задумавъ какое-ви-будь предпріятіе, они отправляли по краю преданныхъ имъ импровизаторовъ которые, прославляли ихъ умъ и діла, увлекали народъ въ ихъ пользу. Однимъ півцамъ припадлежало исключительное право разсказывать подвин черкескихъ героевъ, потому что сами они, язъ скромности, никогда не говорили о своихъ заслугахъ и храбрости.

Нынъшитя пъсни слагаются большею частію или про храбрецовъ, или

трусовъ, но преимущественно въ нихъ проглядываетъ молодечество найздовъ и похищение красавицъ

Появленіе поэта-импровизатора на праздникъ, какъ прежде, такъ и теперь, составляетъ истинное удовольствіе для народа. Густая толпа тотчасъ
же окружаетъ странствующаго барда. И вотъ среди двора садится, поджавъ
подъ себя ноги, старикъ съ загоръвшимъ лицомъ и обнаженною грудью;
утвердивъ на колънъ свой инструментъ, онъ извлекаетъ изъ него монотонные
звуки и подпъваетъ такую же монотонную свою пъсню.

«Красавицы горъ — поетъ онъ — на порогахъ саклей, за рукоделіемъ, поютъ про подвиги храбрыхъ. На крутыхъ берегахъ кипучей Лабы, питомцы брани въютъ арканы, а Темиръ-Казекъ, съ небесъ въ ясную ночь, указываетъ имъ сакли враговъ. И не на ладьяхъ, а грудью бурныхъ коней разевтаютъ они Кубани шумныя воды и пустыни безбрежныхъ степей продетаютъ падучею звъздою. Вотъ передъ ними древній Донъ плещетъ и съдыя волны катитъ; надъ волнами стелется туманъ; въ мглистой выси коршунъ лишь чернъетъ, а по берегу лишь робкія лани бредутъ...»

Для потъхи публики, въ особую подставку инструмента пъвца вдъта палочка, къ которой прикръпленъ деревянный конекъ-горбунокъ, вершка въ три, связанный въ суставахъ ногъ ниточкой. Когда пъвецъ водитъ по струнамъ пальцами, къ которымъ привязанъ шнурокъ отъ налочки, конекъ выдълываетъ въ тактъ уморительныя штуки и движенія. Старикъ тянетъ свою заунывную пъсню, а толпа помираетъ со смъху (1)...

Часто пѣвецъ-импровизаторъ не употребляетъ вовсе инструмента. Онъ начинаетъ свой разсказъ довольно медленно, мѣрно ударяя черенкомъ ножа въ какую-нибудь звонкую вещь; потомъ тактъ ускоряется, голосъ его усиливается, и тихій речитативъ переходитъ въ звонкую пѣснь, воспѣвающую, папримѣръ, подвиги Керзека-Шрухуко-Тугуза, натухажскаго дворянина (2).

— Ахъ была когда-то блестящая пора свёта! говорить импровизаторь: тогда-то и первенство благороднаго удальства находилось въ рукахъ дворянъ Керзековъ (3).

Ъ

111

<sup>(1)</sup> Племя едиге. Т. Макагова. "Кавк." 1862 г. № 34. Набздъ Кунчука. Султанъ-ханъ-Гирея. "Кавк." 1846 г. № 37 и 38. О бытъ, вравяхъ и обычаяхъ древнихъ атыхейсвихъ племенъ. Шихъ-бекъ-Мурзина. "Кавк." 1849 г. № 34. Пятигорскій Сазандаръ. "Кавк." 1846 г. № 17. Воспомин. кавк. офицера. "Рус. Въстн." 1864 г. № 11. Письмо съ Кавкава Ө. Юхотынкова. "Русское Слово" 1861 г. № 4. Этнографичес. очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукопись).

<sup>(2)</sup> Полученіемъ этой пісни, какъ и многихъ аругихъ матеріяловъ, а обяванъ А. II. Берже, которому и приношу глубочайшую благодарность.

<sup>(3)</sup> Молодое покольніе, говорять султань Крыма-Гирей, которому привадлежать переводь этой пъсни, хогошо помнить натухожских дворянь первой степени, каковы были Супако, Куйпукъ и Керзекъ. Изъ этихъ фамилій замъчательнъйшимъ представителемъ быль изъ Керзековъ Шрухуко-Тугузъ, и на Кавказъ не часто бывали такіе молодиы, какъ втогь 70-ти автній старикъ. Натухажцы воспьли старикъ, и пъсни о немъ не пере

«Старый Шрухуко-Тугузъ горитъ пылкой отвагой. Мракъ ночи для него то же что лунная ночь, а лунная ночь — верхъ всякаго блестящаго для. Онъ обожаемъ толпой поклонниковъ, всегда густо тъснящихся вокругъ него. Находясь въ обществъ съ добрыми молодцами, старый Шрухуко-Тугузъ заставляетъ своихъ завистниковъ сгорать отъ досады, а враговъ пресмыкаться и льстить себъ.

«Шрухуко-Тугузъ надобдаетъ своей молодой женъ безпрерывными приношеніями шелковыхъ тканей.

«Въ несчастный день калаусской битвы, Шрухуко-Тугувъ, на бъломъ вихревомъ конъ, опередилъ спутниковъ и прежде ихъ очутился на противоположной сторонъ ръки.

«Не сопровождаемый войсками падишаха и не дожидаясь повволенія анапскаго паши, Шрухуко—Тугузъ рушается на подвигъ безпримърный, за что, впрочемъ, впослъдствіи получаетъ, вижето благодарности, выговоръ отъ начальника янычаровъ — Яничаръ-аги.

«Ружейную стрельбу начинаеть прежде другихъ, присоединяется въ обнажившимъ шашии, не оглядываясь назадъ, разитъ впередъ, опустошаеть бастіонъ, учится славъ...

«Любя мусульманъ, презирая въ лицъ генерала всъхъ русскихъ, Шру-

хуко-Тугузъ упояется громомъ боя.

«Въ сражении Шрухуко повторяетъ примъръ кровавой съчи славнаго Озермеса, сына Еркена, а въ храбрости уподобляется младшему брату Озермеса, Темиркану (1).

«Шрухуко-Тугувъ потрясаетъ копытами своего коня русскій станъ, снова обнажаетъ въковую саблю и мчится на генерала... Потомъ переселяетъ ближайшую русскую станицу, оставленную безъ защиты испуганными воинами, освобождаетъ плъненныхъ собратьевъ и, замъченнымъ героемъ, возвращается на родину.

«Гассанъ-паша (2), великій начальникъ Анапы, усыновляєть Шрухуко-Тугуза и представляєть его народу, какъ сына. — Седръ-азамъ (3), племянникъ Гассанъ-паши, льстя себя мыслію взглянуть на героя, присылаєть къ Тугузу пригласительныя письма. Шрухуко склоняется на просьбу Седръ-азама и отправляется на кораблъ въ Стамбулъ. Знаменитый почитатель Шрухуко-Тугуза привътствуеть его на падишахской пристани въ виду сераля. Султанъ приказываеть войскамъ отдавать всюду честь Шрухуко-Тугузу. Шейхъ-ислямъ привстаеть при появленіи героя въ стънахъ золотаго сераля. Герой осы-

ставали волновать молодемь до переселенія натухажцевъ въ Турцію. Преддагаемая пъсня относится къ 1824 году, къ роковому году калаусскаго пораженія.

<sup>(1)</sup> Овермесъ и Темирканъ были знаменитые кабардинскіе герои. Новъйшіе герои только уподобляются имъ, но не пользуются самобытной репутаціей.

<sup>(2)</sup> Старики-натухажцы воспоминають имя Гассанъ-паши съ уваженіель.

<sup>(3)</sup> Такъ называють черкесы турецкаго военнаго министра.

панъ драгоциностями. Онъ не утруждается поднимать неосторожно роняемые алмазы. Падишахъ и Стамбулъ ликуютъ въ честь Шрухуко-Тугуза...

«Такъ проходять дни. », но храбрый черкест уже тоскуеть по родинт: въ Стамбулт нъть ему равнаго, и онъ собирается въ обратный путь. Провожать его до падишаховой пристани объявлено по Стамбулу обязательнымъ для встав, а неподарившие Тугуза осмъяны всенародно.

«Бывъ такъ почтенъ османами, Шрухуко-Тугузъ, наконецъ, возвращается, и съ радостнымъ восклицаниемъ вступаетъ въ искони-родную землю».

Человъву постороннему трудно уловить у черкесовъ то, что мы называемъ народною поэзіею. Затрудненіе увеличивается отъ того, что новыя пъсни быстро смъняли старыя; каждый подвигь, каждый новый бой рождаль новую пъсню. Герой подвига восхвалялся по заслугамъ; быть упомянутымъ съ похвалою въ пъснъ считалось лучшею наградою. Импровизаторы, еще и тенерь, по просьот родныхъ, часто сочиняють стихи въ похвалу натедникамъ, убитымъ въ дълахъ. Какъ только появлялась въ горахъ новая пъсня, она быстро облетала весь Закубанскій край, но ея никто не списывалъ и пъсня скоро забывалась. Замъчательно, что черкесы не пренебрегали и своими врагами, отличившимися храбростію или смълостію: про нихъ также слагались пъсни. Такъ, черкесы воспъвали подвиги генерала Вельяминова, котораго называли кизило-генералъ, или генералъ-плижеро, т. е. красный генералъ, по причинъ его рыжеватыхъ волосъ; славили дъло Круковскаго у станицы Бекешевской 1843-го года и подвигъ генерала Засса на Фарът въ 1841 году (1).

«Дъти, не играйте шашкою» — пъли они про Вельяминова — «не обнажайте блестящей полосы, не накликайте бъды на головы вашихъ отцовъ и матерей: генералъ-плижеръ бливокъ!

«Близко или далеко—генеранъ-плижеръ знастъ все, видитъ все: глазъ у него орлиный, полетъ его соколиный.

«Было счастливое время: русскіе сидёли въ крипостяхь за толстыми стинами, а въ широкомъ поли гуляли черкесы; что было въ поли принадлежато имъ; тяжко было русскимъ, весело черкесамъ.

«Откуда ни взялся генераль-плижерь, и высыпали русскіе изъ крѣпостей; уши лошади вмъсто присошекь, съдельная лука вмъсто стъны; захватили они поле, да и въ горахъ не стало черкесамъ житъя.

«Дъти, не играйте шашкою, не обнажайте блестящей полосы, не накликайте бъды на головы вашихъ отцовъ и матерей: генераль-плижеръ близокъ.

«Онъ все видить, все знасть. Увидить шашку на-голо, и будеть бъда. Какъ воронъ на кровь, такъ онъ летитъ на блескъ желъза. Генералъ-пли-

<sup>(1)</sup> Этнографическій очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукопись). Военно-ученый архивъ главнаго штаба.

жеръ налетитъ какъ соколъ, заклюетъ какъ орелъ, какъ воронъ напьется нашей крови  $\binom{1}{\cdot}$ .»

Старинныя пъсни про нардоет (гигантовъ, богатырей) и про прежнихъ рыцарей глубоко уважаются, но онъ очень ръдки; большая часть ихъ забыта народомъ.

Изъ историческихъ пъсень народа, бывшихъ въ употребленіи въ послёднее время, одна воспъваетъ сраженіе при урочиць Кызъ-бурунъ, а другая о взятіи Дербента черкесами и татарами. Первая пълась за Кубанью, вторая у шапсуговъ

Кызъ-бурунъ составлена длиннымъ размъромъ, въ родъ гекзаметровъ, и поется съ акомпаниментомъ пшиннера. Вотъ ея содержаніе. Князья Большой Кабарды, потомки Капарта, старшаго сына Иналова, котятъ посадить для княженія надъ бесленѣевцами одного изъ своихъ князей, но у бесленѣевцевъ остался наслѣдникомъ малолѣтный князь, потомокъ Беслана, младшаго сына Иналова, и потому бесленѣевцы сопротивляются. Князья Большой Кабарды вооружаются; бесленѣевцы, какъ слабѣйшіе, приглашаютъ на помощь всѣ закубанскія черкескія племена и крымскаго хана. Собираются всѣ представители закубанскіе и здѣсь поэтъ дѣлаетъ описаніе всѣхъ народовъ и князей, участвовавшихъ въ союзѣ, перечисляетъ дворянскіе роды. Союзники поднялись и двинулись въ Большую Кабарду. Кабардинцы также собрались, заняли укрѣпленную позицію на рѣкѣ Баксанѣ и укрѣпили ее опрокинутыми арбами. Завязывается бой; темиргоевцы и бзедухи оказываютъ чудеса храбрости, растаскиваютъ арбы и врываются въ укрѣпленіе. Побѣда остается за закубанскими черкесами и кабардинцы отказываются отъ своихъ притязаній.

Пъснь, которую поютъ шапсуги, описываетъ взитіе Дербента (Демиръхану). Черкесы, по вызову крымскаго хана, пошли на Дербентъ. Въ составъ
ополченія было все лучшее черкеское дворянство, и князья Болотоковы
отличались въ этомъ походъ такою храбростію, что крымскій ханъ далъ имъ
право на чернаго хана (кара-ханъ, или кара-султанъ), т. е. что Болотоковы имъютъ всъ права настоящаго хана надъ народомъ, вездъ, гдъ онъ
самъ, бълый ханъ, т. е. повелитель Крыма, не управляетъ лично народомъ.
Черкесы говорятъ, что эта пъснь есть родословная книга ихъ дворянства,
такъ что тъ фамиліи, которыя непоименованы въ пъснъ, не принадлежатъ
къ кореннымъ дворянскимъ фамиліямъ.

У плансуговъ еще недавно существовала пъсня о враждъ ихъ съ крымскими ханами.

Съ древивйшихъ временъ крымскіе ханы, которымъ повиновалась тогда вся нынвшняя Кавказская область, населенная нагайцами и калмыками, которые, такимъ образомъ, огибали съ сввера горы своими владвніями, постоянно стремились утвердить свою власть въ горахъ.

Изъ народныхъ преданій и пъсенъ видно, что крымскіе ханы, въ теченіе

<sup>(1)</sup> Воспоминавія навказскаго офицера. "Русскій Въст." 1864 г. № 11.

двухь соть дать, вели войну съ черкесами, желая покорить ихъ своей власти, что много народа погибло въ кровавыхъ съчахъ, но ханы не успъли ни совершенно, ни на долго оставаться повелителями черкескаго народа. Безпрерывныя возстанія уничтожали только-что упрочившуюся власть крымскяхъ хановъ и всегда было одно или два покольнія черкескаго народа, которыя, сохранивъ свою независимость, успавали и другихъ своихъ соплеменниковъ вызывать къ возстанію.

Война была кровопролитна; нъкоторыя покольнія черкескаго народа, напрамъръ хегайковъ, совершенно истреблено въ этой борьбъ; другое, жанъевцы, до того потерпъли въ войнъ, что и по прошествіи ста-пятидесяти лътъ, не въ состояніи были оправиться и составляютъ весьма небольшое племя среди шапсуговъ.

Черкескіе народы, жившіе на подгорныхъ равнинахъ, хатюкайцы, темиргоевцы, бесленфевцы и даже кабардинцы, нъкоторое время покорялись прымскимъ ханамъ; но шапсуги никогда не находились подъ властію Крыма и были покровителями всъмъ своимъ единоплеменникамъ, желавшимъ освободиться изъподъ чуждой имъ власти. Война крымскихъ хановъ противъ шапсуговъ была всегда неудачна. Ханъ Девлетъ-Гирей, вторгнувшійся въ ихъ вемлю, былъ разбитъ на ръкъ Пшадъ шапсугскимъ предводителемъ, княземъ Немира-Шубсъ. Въ этомъ дълъ, по словамъ итсин, самъ крымскій ханъ былъ взятъ въ плънь и, по предложенію предводителя черкесовъ, посаженъ на верблюда, привязанъ лицомъ къ его хвосту и отправленъ въ Джимите, по дорогъ въ Крымъ.

— Повзжай себъ въ Крымъ, сказалъ Немпра-Шубсъ плъненному хану; но такъ какъ ты любишь шапсуговъ, то мы тебя такъ посадили на верблюда, чтобы ты, ъхавши въ Крымъ, все смотрълъ на наши горы.

У набардинцевъ существуетъ пъсня про хана Селимъ-Гирея; она относится къ тому времени, когда Большая Кабарда была подъ властию крымскихъ хановъ.

Ханъ Седимъ-Гирей, съ своими войсками, собирался идти на Дербентъ, желая завладъть имъ. Онъ прибылъ, съ частію своихъ войскъ, въ Большую Кабарду, которая должна была выставить милицію. Кабардинцы сдълали заговоръ, истребили татаръ, убили самого Селимъ-Гирея и сняли съ него панцырь. Въ пъснъ, въ видъ насмъшки, говорится, что «кабардинцы съ крымскаго хана сняли кожу». Панцырь этотъ и до сихъ поръ хранится въ фамиліи князей Мисостовыхъ.

Въ одной пъснъ, которую поютъ у шапсуговъ, сохранилось описаніе кроваваго эпизода борьбы жанъевскаго племени противъ крымскихъ хановъ. Неоднократно побътдаемые въ битвахъ съ татарами, жанъевцы, узнавъ, что противъ нихъ опять собираются крымцы, ръшились побъдить или погибнуть до послъдаяго. Каждый изъ жанъевцевъ долженъ былъ участвовать въ бою и взять съ собою малолътняго ребенка своего, чтобы, защищая его, не

отступать и шага назадъ. Одинъ изъ жантевцевъ, не имтя дттей, взяль свою невъстку и поставниъ за собою. Невъстка, въ пъснъ, спрашиваетъ, что будеть съ нею во время битвы, въ случат смерти деверя.

- Если я паду въ бою, отвъчаеть ей жанъевецъ, то трупъ мой спасеть

тебя и народъ.

Завизывается упорный рукопашный бой; крымцы одолевають. Одинъ татаринъ налетаетъ на жанъевца, прикрывающаго своимъ тъломъ невъстку, и убиваетъ его. Но въ то самое время, когда онъ схватываетъ беззащитную женщину, чтобы увлечь ее въ плънъ, лошадь поскользнулась на трупъ жанъевца и татаринъ падаетъ съ лошади. Жанъевцы убивають татарина и снимають съ него досивхи: это быль моменть оборота битвы. Жанъевцы обо-

дряются, татары робъють, и, разбитые, отступають....

Вотъ еще одна песня, потерянная въ пъломъ, но сохранившаяся частями, въ видъ преданія, у шапсуговъ, темиргоевцевъ и кабардинцевъ. По содержанію ея, кабардинцы и темиргоевцы считають себя выходцами изъ Арабистана. По преданію, кабардинцы и темиргоевцы, до прибытія своего на Какказъ, перекочевали въ Крымъ, гдъ и жили очень долгое время. Недовольные ханами, они перебранись черезъ Таманскій проливъ и поселились на Джимитейскомъ острову — въ устъв Кубани. Послв упорной войны, они удалились въ Бакинское ущелье, на р. Адагумъ. Крымцы и прочіе горцы вытъснили ихъ и оттуда. Тогда кабардинцы поднялись цёлымъ народомъ, двинулись къ Каменному мосту, на р. Малкъ, и поселились на мъстахъ нынъ ими занимаемыхъ. На пути отъ Адагума кабардинцы, следуя по подгорію, были постоянно преследуемы непріателемъ, такъ что, не имея отдыха, не могли похоронить умершей своей княжны и везли е́я тело. Оть этого путь отступленія кабардинцевъ, отъ бывшаго Ахметовскаго укръпленія до укръпленія Хумары, получиль название хадахи-тляхо, т. е. путь повойницы.

Что же касается до мотивовъ пъсенъ, то «пъніе горцевъ», говоритъ Вердеревскій, «еще оригинальнъе ихъ музыки. Представьте себъ, что четыре иввца хоромъ тянутъ четырехнотную гамму, напримъръ съ  $\partial o$ , останавливаясь на  $\phi a$  и потомъ опять спускаясь къ  $\partial a$ ; въ это время пятый, главный пъвець, ръзкой фистулой поеть, во всю силу своего голоса, какой-то речитативъ въ мадъ, но не въ тактъ акомпанимента своихъ товарищей; въ это же самое время пшено (пшинеръ) дъластъ свое дъло - и изо всего этого выходить удивительная разпогласица, въ которой однако же, нало по малу, привыкающее уко европейца можеть, наконець, различить какой-то мотивъ, какую-то спутную музыкальную мысль» (1).

Мотивы старинных песень похожи на грегоріянскій церковный напевь,

<sup>(1)</sup> Отъ Зауралья до Закавказья Е: Вердеревскаго. "Кавназъ" 1855 г. № 30. Этнографическій очеркъ черкескаго парода барона Сталя (рукопись).

доказывающій, что музыка здёсь родилась изъ церковныхъ пёснопёній. Христіанство изчезио между черкесами, но мотивы его молитвъ остались...

## V.

Внутренній быть черкеса и его семейная жизнь.— Неограниченность власти мужа надъ женою, отда надъ сыномъ. — Положеніе въ семействъ черкеской женщины. — Разводы мужа съ женою. — Цъломудріе женщинъ. — Рожденіе и воспитаніе. — Аталычество. — Похороны.

Внутренняя жизнь черкеса была всегда встревожена, всегда взволнована: какой-нибудь вопросъ да запималъ общество. То народное собраніе подымало на ноги весь народъ, или въ аулъ происходило какое-нибудь разбирательство; то ходила въ народъ ложная, преувеличенная въсть о грозящей опасности; то сборъ партій, то набъгъ; то дъйствительное вторженіе нашихъ войскъ въ ихъ предълы, или, наконецъ, появленіе въ горахъ шейха (святаго), проповъдывавшаго покаяніе.

Въ последнемъ случат, народъ, въ припадит набожности, начиналъ съ воплемъ каяться, приносилъ въ жертву черныхъ барановъ, молился Богу, налагалъ на себя постъ и собирался слушать проповеди шейха.

На большой полянъ, гдъ-нибудь въ лѣсу, недалеко отъ аула, собиралось до трехъ тысячъ черкесовъ, образовывавшихъ обинрный полукругъ. Стоя на колѣнахъ, въ снъту, съ поникщими головами, они жадно слѣдили за молитвой, произносимой громкими голосами нъсколькихъ эфендіевъ, въ бълыхъ чалмахъ и такого же цвъта длинныхъ мантіяхъ, накинутыхъ поверхъ черкески. Воткнутыя передъ ними палки, съ полумъсяцемъ, означали ту сторону, гдъ лежитъ Мекка. Послѣ молитвы, проповъдникъ читалъ главу изъ корана и говорилъ проповъдь, убъждавшую народъ не сближаться съ глурами и драться съ русскими до послъдней капли крови. Яркія картины проповъдниковъ, объщавшія райскія утѣхи павшимъ въ бою съ русскими, и адскія муки, ожидавшія тъхъ изъ нихъ, которые покорились, такъ были хорошо приноровлены къ понятіямъ и характеру черкесовъ, что сильно поражали ихъ воображеніе.

Впечатавніе, производимое пропов'єдником на предстоявшихъ, было очень велико: это можно было видёть по быстро-изм'єнявшимся выразительнымъ ихъ лицамъ. Но этого ему казалось недостаточно: онъ кончалъ пропов'єдь только тогда, когда, своими словами, вызывалъ всеобщее восклицаніе собравшейся толиы. Перечисляя всё гріхи, принимаемые на душу черкескими племенами, признавшими надъ собою силу русскаго закона, пропов'єдникъ замістання всеобщее восклицаніе собравшейся толиы.

чалъ, «что, по дошедшимъ до него слухамъ, они — отъ чего да избавить Аллахъ каждаго правовърнаго, чаящаго въчной жизни — даже ъдятъ свинину, безъ чего глуры не стали бы имъ покровительствовать». Этого не выносили черкесы: они трепетали отъ досады; неистовые крики омерзънія и проклятія вырывались изъ толпы...

- Харамъ! харамъ! (нечисто, запрещено) кричала толпа, покрывая пос-

лъднія слова проповъдника...

Довольный действіемъ своей рёчи и необузданною ревностію своихъ слушателей, проиовёдникъ благословляль собраніе и всё расходились по домамъ. Проходило два-три дня, самое большое недёля, и все забыто... опять другой вопросъ занимаетъ всёхъ.

Весна и осень—два времени года, когда жизнь черкесовъ отличалась наибольшею дѣятельностію; время это можно назвать временемъ иапъздничества. Съ наступленіемъ весны или осени, князь, собравъ себѣ достаточную партію молодыхъ дворянъ-наѣздниковъ, выѣзжалъ съ ними, что называется, въ поле. Избравши удобное мъсто, партія располагалась въ шалашахъ или просто подъ навѣсомъ. Княжеская свита, прислуга и молодые дворяне разъѣзжались по ночамъ въ аулы, искали добычи, захватывали, т. е. воровали и пригоняли быковъ и барановъ для пищи. Если ночной поискъ бывалъ неудаченъ, то отправляли днемъ посланныхъ въ аулы, гдѣ они закупали пеобходимые припасы и ту провизію, которую нельзя было пріобрѣсти молодечествомъ, какъ то: пшено, молоко, сыръ и пр. Лучшіе наѣздники отправлялись въ экспедицію въ дальнія племена, пригоняли къ своимъ товарищамъ табуны лошадей и приводили плѣныхъ. Пиръ за пиромъ, угощеніе за угощеніемъ слѣдовали въ это время и сопровождались стрѣльбою, скачками и почгими играми.

Въ живни черкеса нельзя указать ни одного момента, чтобы онъ сиделъ смирно; всегда есть какое-нибудь происшествіе, занимающее общество и, преувеличенною въстію, объгающее весь край. Только ненастные дни, бури, да ночь заставляли каждаго сидеть дома и гръться у огня, домашняго очага, развалившись на разостланной полости.

Простая домашняя обстановка черкесовъ убаюкивала ихъ сильныя ощу-

щенія; въ сакий было ему тисно, душно и грязно.

Дома безъ деревянных половъ, недостатовъ бёлья и одежды, отсутствіе теплыхъ бань и скудная пища пореждали между тувемцами неслыханную нечистоту и самыя отвратительныя накожныя болёзни. «Кромё чесотки», говорить очевидецъ, «и всякаго рода злокачественныхъ нарывовъ, я не разъвстрёчалъ настоящую проказу, видёлъ дётей, у которыхъ шея и плечи были покрыты наростомъ, похожимъ на рыбью чешую».

Черкесы вообще неопрятны; носять, не снимая съ плечь, бешметы испещренные заплатами, и нагольные тулуны съ множествомъ разнато рода насъкомыхъ; въ ихъ бараньей шапкъ содержится чуть не цълый возъ съна, щеновъ, отрубей и множество другихъ веществъ. Бъдность и недостатовъ въ одеждъ такъ были велики у абадзеховъ, что только половина изъ нихъ имъла рубашки, а остальные носили одну черкеску, не снимая ея съ плечъ. Дъти, до десятилътняго возраста, особенно у врестьянъ, ходили или голыми, или въ одной рубашкъ. Въ теплой одеждъ и въ шубахъ нужда была такъ велика, что изъ трехъ-тысячнаго сборища абадзеховъ, для набъга на нашу линію, достигали до р. Лабы не болъе тысячи человъкъ, а остальные принуждены были возвращаться домой съ половины пути. Одежда абадзеховъ состояла, по преимуществу, изъ грубой бумажной ткани, вымъниваемой ими у турокъ на женщинъ и дътей.

При такой бёдности нельзи было и помышлить объ особенной чистотъ. Черкесы высшаго класса и люди богатые держали себи гораздо чище и между ними не встръчалось накожныхъ бользней. Во всъхъ же сословіяхъ черкескаго народа женщины отличались большею опритностію, чъмъ мужчины, не смотри на то, что исполняли почти всё домашній и грязный работы. За неимъніемъ бань, женщины безпрестанно полоскались въ большихъ, совершенно плоскихъ, мёдныхъ тазахъ и содержали свою одежду въ исправности и чистотъ.

Непривлекательность обстановки была отчасти причиною, что черкест рёдко проводиль время въ саклё, посреди семейства; только наступленіе ночи и вечерній сумракъ пригоняль его домой, гдё хозяйка хлонотала объ ужинё, мёшая безпрестанно въ котелкё, висящемъ на желёзной цёпи надъ яркимъ костромъ. Оборванные ребятишки ползаютъ на четверенькахъ по полу и, съ криками, протягиваютъ свои рученки, ловя за полы свою мать, переливающую изъ ведеръ въ корыто только-что надоеное парное молоко. Захлонотавшаяся женщина сердито прикрикиваетъ на дётей и гонитъ ихъ прочь.

— Не до васъ мит теперь, говорить она, подите вонъ, къ нему.

Лежащій передъ костромъ отецъ семейства считаетъ неприличнымъ пускаться въ интимную бесъду съ своею дражайшею половиною. Онъ ограничивается сухими, угрюмыми фразами, кидаемыми нехотя черезъ плечо, и очень похожими на мычаніе быка. Жена никогда не дерзаетъ назвать мужа по имени, ни въ глаза, ни за глаза, точно также какъ и мужъ не снисходитъ до этого. Названія оно и она замъняютъ въ семейномъ быту черкеса собственныя имена мужа и жены.

- Подите въ нему! говоритъ женщина своимъ дътямъ, указывая на отца.
- Видите, что она занята, кричить отець, унимая дётей.

Приласкать дътей, поцъловать жену считается предосудительнымъ. Вообще поцълуй у черкесовъ есть принадлежность только брачнаго ложа.

Чернескій дворянинъ проводилъ жизнь на лошади, въ воровскихъ набъгахъ, въ дълахъ съ непріятелемъ, или разъвзжалъ по гостямъ. Если же и былъ дома, то проводилъ весь день въ кунахской, гдв лежалъ или чистилъ оружіе, поправлялъ конскую сбрую, а чаще ничего не дълалъ. Въ минуты совершеннаго бездёлья, онъ стругаль ножемъ палочку или напёваль пъсню, акомпанируя на пшиннеръ. Ему дёла не было до того, что происходило въ семьъ, съ которой онъ рёдко видёлся и ходилъ къ женъ только вечеромъ. На послёдней лежала обязанность смотрёть за хозяйствомъ. Она ткала сукно, холстъ и одёвала дётей и мужа съ ногъ до головы. Если у черкеса было пъсколько женъ, то каждая изъ нихъ занимала отдёльное помъщеніе, имъла особое хозяйство и поочередно обязана была готовить для мужа пищу и относить ему въ кунахскую.

Княгиня днемъ сидъда за шитьемъ и тканьемъ галуновъ; сакля ея наполнена была женщинами и дъвушками, занимавшимися подъ ея руководствомъ. Въ присутствии княгини работающія съ нею женщины соблюдали строгій этикетъ; за неприличное слово, даже движеніе строго взыскивалось. Жена одного изъ конвойныхъ князя позволила себъ, въ присутствіи княгини темиргоевской, жены Джембулата Айтекова, какое-то 'незначительное неприличіе. Княгиня, не сказавъ ей ни слова, тотчасъ приказала вооруженнымъ прислужникамъ идти на выгонъ и взять пару быковъ, принадлежавшихъ этой женщинъ. Быки были приведены на княжескій дворъ, убиты и отданы на събденіе княжескому двору и прислугь, наполнявшей комнаты.

Черкещенки отличаются замёчательнымъ искуствомъ въ работахъ; скоре износится и разорвется самое платье, чёмъ допнетъ шовъ, сдёданный ихъ рукою; серебряный галунъ черкеской работы крёпокъ и изященъ.

Во всемь, что работали женщины, видёнъ тонкій вкусъ и отличное практическое приспособленіе. Умёнье хорошо работать считалось, после красоты, первымь достоинствомъ для девущем и лучшею приманкою для жениховъ. Замужнихъ женщинъ никто не видёль; онт сидёли дома, занимались детьми и хозяйствомъ. Имъ дозволялось принимать у себя своихъ родныхъ обоего пола, но коранъ воспрещаетъ входъ въ чужой домъ, безъ согласія на то хозянна.

Мужу предоставлено господство надъ женою, такъ какъ на него возложено содержание женъ. «Господь охраняетъ женъ», говоритъ коранъ, «черевъ покровительство мужа, и потому жена должна повиноваться мужу и сохранять всякую тайну». Мужья считаютъ своихъ женъ рабынями, существами бевотвътными, которымъ даже не дозволяется жаловаться на мужа. Такое рабство происходитъ отъ обычая платить калымъ родителямъ за невъсту.

По кореннымъ магометанскимъ занонамъ, кромъ мужа никто не имъетъ власти надъ женою. Мужъ, желающій наказать свою жену, обязанъ дълать ей сначала словесныя наставленія, потомъ, оставляя ее одну на супружескомъ ложъ, воздерживаться отъ сношенія съ нею и, наконецъ, наказывать тълесно, но безъ причиненія увъчья или ранъ. Въ послъднемъ случаъ, жена можетъ жаловаться кадію, и тотъ подвергаетъ мужа тълесному наказанію.

Семейныя отношенія у черкесовь были вообще грубы и деспотичны; отцовская власть на семейство неограничена. Глава семейства имъль право це только лишить сына наслъдства, но убить его, не подвергаясь за то, ни передъ къмъ, накакой отвътственности. «Та же неограниченная власть признается за общиною, которая имъетъ право жизни и смерти, въ отношении каждаго своего члена».

Сынъ при отцѣ, младшій братъ при старшемъ говорить не смѣстъ. Молодой человѣкъ самаго высокаго происхожденія обязанъ былъ оказывать почтеніе каждому старику, вставать передъ нимъ, не спрашивая его имени уступать ему мѣсто, не садиться безъ его позволенія, молчать передъ нимъ, кротко и почтительно отвѣчать на его вопросы. Уваженіе къ старшимъ польтамъ распространялось часто и на невольниковъ, которые не исключались пзъ этого правила. «Хотя дворянинъ и каждый вольный черкесъ не имѣстъ привычки вставать передъ рабомъ»—говорить очевидецъ— «однако же мнѣ случалось нерѣдко видѣть, какъ они сажали съ собою за столъ пришедшаго въ кунахскую сѣдобородаго невольника» (1).

Жена могла бесъдовать съ мужемъ только ночью, во время супружескихъ свиданій; присутствіе же мужа въ ез покояхъ днемъ считалось предосудительнымъ. Жена не имъла права проститься съ умершимъ мужемъ; ей не позволялось быть въ той комнатъ, гдъ лежалъ покойникъ. Мертваго сына матери дозволялось видъть, но близко подходить къ нему или проститься съ нимъ—нельзя. Женщины, въ опредъленныхъ по закону случаяхъ, могли быть свидътельницами какъ по гражданскимъ, такъ и уголовнымъ дъламъ, но показалие ихъ принималось только ири одинаковости показанія нъсколькихъ мужчинъ. Показаніе однъхъ женщинъ, какъ свидътельницъ, принималось исключительно въ вопросахъ относительно рожденія, физическихъ недостатковъ женщинъ и родства по кормилицъ. Женщины могли быть повъренными въ дълахъ о бракъ и разводъ; могли быть назначаемы опекунами, если не было въ виду мужчинъ благочестивыхъ и достойныхъ. Надъ беременною женщиною воспрещалось совершать кровомщеніе и подвергать ез тълесному наказанію до разръшенія отъ бремени.

Кроме мужа, женщипа можеть показывать лицо только отцу, сыновьямъ братьямъ, сыновьямъ брата и сестры, тестю, сыновьямъ мужа отъ другой жены и всемъ вообще детямъ, не понимающимъ еще различія половъ. Даже и между собою женщины должны соблюдать, въ этомъ отношеніи, некотораго рода приличія. По суровымъ и воинственнымъ нравамъ черкесовъ, считалось неприличнымъ мужу показываться вмёстё съ женою внё дома, а отцу ласкать детей своихъ при постороннихъ.

<sup>(</sup>¹) Этнографическій очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукопись). Воспоминавія кавказскаго офицера. "Рус. Васт." 1864 г. № 10, 11 и 12. Записки руссьаго офицера. бывшаго въ плѣну у горцевъ. Барона Торнау. "Кавк." 1852 г. № 1 д 2. "На Холмъ". Каламбія, "Русскій Вѣст." 1861 г. № 11. Бѣглые очерки Кабарды. П. Стенанова "Кавк." 1861 г. № 82. Три дни въ горахъ Калалальскаго общества. Кр-ій. "Кавк." 1861 г. № 84. Мусульманское право Торнау; изд. 1866 г. Обычаи шапсуговъ и натухаждевъ Л. Люлье. Запис, Кавк. отд. Им. рус. геогр. общества, книга УИ, изд. 1866 г.

Не смотря на такое незавидное положение женщины, она все таки могла считаться счастливою, въ сравнени съ женщинами другихъ горскихъ народовъ. Хотя у черкесовъ на долю женщины и выпадали самыя тяжелыя домашния работы, но это явление принадлежало къ обычаямъ народа, а не происходило отъ жестокости нравовъ. Случаи суроваго обращения съ женщинами бывали очень ръдки, и тамъ, гдъ они встръчались, почти всегда виною тому бывала сама женщина. У черкесовъ, если женщина и не пользовалась самостоятельностию, за то пользовалась ролью прихотливо-оберегаемой игрушки. Она была сыта, одъта всегда лучше мужа и прочихъ членовъ семейства, занималась рукодъльемъ и зачастую мужъ работалъ виъстъ съ нею въ полъ.

Черкесы чрезвычайно щекотливы относительно женской добродътели, ея нравственности, и мстили за оскорбление женщины жестоко.

Обида, нанесенная семейству обезчещениемъ женщины или дъвушки могла быть, впрочемъ, покончена миролюбивымъ соглашениемъ и тогда обидчикъ платилъ пеню изъ двадцати четырехъ головъ крупнаго скота; въ противномъ случав, одно оружие смывало безчестие, и всв способы для удовлетворения обиженнаго были дозволительны.

Въ отношении поведения и правъ на цъломудріе, черкесы раздъляли женщинъ на три категоріи: дъвушекъ, замужнихъ женщинъ и вдовъ. Саман строгая нравственность требовалась оть дъвушки и наблюденіе за этимъ возлагалось на родителей, передъ которыми дъвушки и отвъчала; женщина отвъчала только передъ мужемъ, а вдова не отвъчала ни передъ къмъ, могла дълать что ей угодно, лишь бы только не нарушала общественной стыдливости. Вдова имъла право жить какъ ей угодно, и никто не въ правъ былъ вмъшваться въ ел дъла, если не было нарушено приличіе. Если она была знатна, хороша собою и богата, то и въ полудикой Черкесіи могла надъяться скоро выйдти замужъ, даже послъ многихъ любовныхъ гръшковъ и похожденій. По обычаю народа, если женщина овдовъетъ, одинъ изъ братьевъ покойнаго мужа можетъ на ней жениться; но это не было обязательно, и бракъ, въ случаъ взаимнаго несогласія, могъ и не состояться. Вдовъ предоставлялась, въ этомъ случаъ, полная свобода.

Потеря невинности дъвушкою считалась не преступленіемъ, а несчастіемъ. Черкесы всю вину относили на соблазнителя, котораго ожидала непремънная смерть, если только онъ не могъ или не хотълъ жениться на соблазненной имъ дъвушкъ. Такой человъкъ лишался правъ на гостепріимство; ему не было пощады. Чтобы спасти свою жизнь, обольстителю оставалось одно средство: оставить свой аулъ и бъжать къ сосъдамъ или въ какое-либо отдаленное племя.

Нарушеніе супружеской върности замужнею женщиною считалось тяжкимъ преступленіемъ, которое влекло за собою неръдко смерть женщины, а иногда рабство. Участника въ подобномъ преступленіи также убивали. Казнить преступную жену предоставлялось самому мужу. Въ прежнее время, онъ обръ

зываль жень кончикь носа и выгоняль изъ дому. Въ этомъ отношеніи, виды наказаній женщины были чрезвычайно разнообразны и вполет предоставлены своеволію мужа. Онъ имълъ право убить преступную жену, не навлекая на себя кровомщенія и не дълаясь отвътственнымъ передъ ся родственниками. Онъ могъ просто развестись съ женою, не подвергая ее наказанію. Разводы допускались у черкесовъ и обыкновенно исполнялись отсылкою жены къ ея родственникамъ и требованіемъ возврата калыма. Разводъ, впрочемъ, требоваль фактическаго доказательства виновности женщины. Мужъ, не доказавшій виновности своей жены, теряль право получить обратно весь калымь: онъ могъ требовать только одну половину его и лишался права требовать другую. Сверхъ того, мужъ, не доказавшій виновности своей жены, подвергался кровомщенію ея родственниковъ. Если жена сама бросала мужа и, возвратившись въ родительскій домъ, отказывалась жить съ нимъ, то кадымъ возвращался мужу весь сполна. Всв затрудненія, сопряженныя съ разводомъ, дълали то, что мужья, вакъ неограниченные властедины своихъ женъ, чаще всего продавали ихъ, витстт съ незаконнорожденными дътьми. туркамъ. Такъ поступали и родители съ дъвушками, впавшими въ прелюбодъяніе, съ тою цълію, чтобы какъ нибудь предать забвенію позоръ, падавшій на родныхъ, а болье потому, что для такихъ женщинъ, и въ особенности дъвушевъ, не было уже возможности выйти замужь въ своемъ крат (1).

Наконецъ былъ еще одинъ видъ наказанія женщины за прелюбодівніє— судъ шаріата, отличавшійся, въ первое время, необыкновенною строгостію и кончавшійся почти всегда смертною казнію. Вотъ одинъ изъ приміровъ такого суда, сохранившійся въ намяти народа и выраженный въ народной легенді.

Въ Большой Кабардъ, вверхъ по правому берегу р. Баксана, тамъ, гдъ оканчивается долина и начинаются Черныя горы, есть мысъ или выдавшаяся гора, названная народомъ Кызо-Буруло (Дъвичій мысъ). Гора эта высока и крута къ сторонъ ръки, имъетъ обрывистый уступъ, покрытый изръдка зеленью и крючковатыми колючками терна и шиповника. На ней, въ древнія времена, происходили собранія кабардинцевъ, приносились жертвы богамъ, творился судъ и расправа надъ осужденными и виновными, которыхъ сбрасывали со скалы въ пропасть (2).

Вырываясь изъ ледяныхъ ущелій, мелководный Баксанъ спускается къ Чернымъ горамъ и, подойдя къ Кызг-Еуруну, какъ бы съ негодованіемъ отстраняется отъ него въ противную сторону, потомъ опять поворачиваетъ къ скалъ, съ шумомъ протекаетъ у самаго ея подножія, выходитъ на долину и далъе течетъ тихо и спокойно.

<sup>(</sup>¹) Обычаи шапсуговъ и натухажцевъ Л. Люлье, Записки Кавказс, отд. Им. русскаго геогр. общества книга VII, изд. 1866 г.

<sup>(2)</sup> Бъглые очерки Кабарды П. Степанова "Кавказъ" 1861 г. № 82.

Ниже этого мыса находились нёкогда аулы одного изъ первостепенныхъ владёльцевъ, князя Мисостова.

Одинъ изъ сыновей князя Мисостова, Али-Мирза, женился на прекрасной Зюльми, почери князя Атажукова, человъка не менъе знаменитаго и богатаго въ Большой Кабардъ.

Будучи еще молодою дъвушкою, во время народныхъ праздниковъ и увеселеній, красавица Зюльми обращала па себя вниманіе всъхъ молодыхъ князей

и первостепенныхъ узденей.

Большіе черные глаза ея, съ длинными ръсницами и тонкими дугообразными бровнии, обворожали каждаго, кто имълъ несчастіе встрътиться съ ними; улыбка розовыхъ губъ открывала перламутровые зубы; бълизна лица и шен спорили съ бълизною покрывала. Собираясь на праздникъ, гдъ могла присутствовать Зюльми, каждый изъ мужчипъ надъвалъ лучшее вооруженіе и старался, своимъ удальствомъ и ловкостію, обратить на себя вниманіе красавицы.

Множество молодыхъ людей были планены красотою Зюльми, но никто не былъ въ состояни уплатить калыма, назначеннаго корыстолюбивымъ отцомъ, знавшимъ цъну достоинствамъ своей дочери. Три панцыря, со всёми приборами, три шашки лучшия въ Черкесіи, три коня и шесть кобылицъ, лучшихъ во всей Кабардъ, да двъсти юсликовъ (турецкая монета, около 5 рублей 67 копъекъ) — вотъ калымъ, который былъ назначенъ за дочь князя Атажукова.

Болже всёхъ полюбиль прекрасную дёвушку Канаматъ, одинъ изъ первостепенныхъ узденей; но все его имущество не составляло и половины того, что требовалъ отецъ за Зюльми, очарованной также Канаматомъ.

Зюльми любила смотрёть на стройный станъ Канамата, на его быстрые, огненные глаза, орлиный носъ, красивые усы и кудрявую бороду. Она любовалась, когда онъ, въ малиновой черкескъ, садился на съраго коня, и какъ вихры летая на немъ, стрълялъ—всегда безъ промаха—въ брошеную вверхъ шапку или когда, подъ звуки туземной музыки, отличался въ національной пляскъ.

Въ такія минуты Зюльми не спускала глазъ съ Канамата, который, видя это, только и думаль о томъ, какъ бы овладъть красавицею. Но калымъ былъ слишкомъ великъ, и напрасно Канаматъ ласкался къ отцу и братьямъ своей возлюбленной, напрасно старался вступить съ ними въ купачество и, черезъ своего воспитателя, соглащать на уменьшение калыма — старый князь Атажуковъ былъ непоколебимъ, какъ гранитная скала.

Другимъ поклонникомъ прекрасной Зюльми былъ знаменитый хищникъ п джигитъ Девлетъ-Мирва, человъкъ жестокій, угрюмый, но пылкій. Девлетъ былъ такъ бъденъ, что не могъ и думать о томъ, чтобы пріобръсти красавицу цъною калыма, и потому ръшился добыть ее силою.

Пользуясь темь, что двоюродная сестра его, Фатима, была наставницею Зюльми, Девлеть избраль ее орудіемъ нь выполненію своихъ намереній.

Отпрывшись въ своей страсти, Девлетъ просилъ Фатиму узнать мижніе о немъ прасавицы, и, если оно благопріятно, то предложить ей побътъ.

Фатима принялась за работу. Однажды, будучи насдинь съ Зюльми, Фатима заговорила съ нею о замужествъ. Она перебрала по именамъ всъхъ князей, которыхъ считала достойными быть женихами своей воспитанницы. Фатима выхваляла достоинства каждаго, а сама ворко слъдила за лицомъ красавицы и за впечатлъніемъ, производимымъ на нее тъмъ или другимъ именемъ. Зюльми оставалась спокойною, пока имя Канамата не коснулось ся слуха. Молодая дъвушка вздохнула и, какъ бы стыдись своей слабости, покраснъла. Хитрая Фатима стала еще болъе выхвалять Канамата.

- Перестань, Фатима! отвъчала Зюльми, я не могу быть его женою.
- Почему? спросила хитрая воспитательница.
- Онъ бъденъ.
- Но онъ тебъ нравится.
- Зачёмъ такой вопросъ! отвёчала смущенная дёвушка.
- Я пошутила, чтобы полюбоваться твоимъ румянцемъ, сказала Фатима... А замътила-ли ты Девлетъ-Мирзу?
  - Нътъ, отвъчала Зюльми.
- Напрасно. Онъ лучше всъхъ князей и узденей; онъ превосходитъ Канамата если не лицомъ, то стройностию, ростомъ, проворствомъ и силою. Онъ отлично владъетъ конемъ, смъдо бросается съ утесовъ въ стремнины, шашка его рубитъ желъзо, мъткая пулн его снимаетъ голову съ быстротой дасточки. Его страшатся всъ джигиты, боятся завести съ нимъ ссору. Слава о немъ носится отъ Эндери до Анапы, куда онъ не разъ водилъ для продажи своихъ плънныхъ, и если бы ты знала, какъ онъ тебя любить!..
  - Оставь меня, Фатима, я никогда не буду его женою.
  - Почему?
  - Онъ страшенъ, отвъчала побледнъвшая дъвушка.
- Такъ тебъ не нравится?.. Я пошутила, чтобы полюбоваться твоею блёдностію...

Девлетъ-Мирза и Фатима видели, что попытка ихъ не удалась, и вскоръ должны были покинуть мысль о похищения.

Зюльми вышла вамужъ за Али-Мирзу, сына Мисостова. Молодой Али, оставшись послъ смерти отца богатымъ наслъдникомъ, влюбился въ Зюльми, внесъ на первый разъ половину калыма и сталъ обладателемъ красавицы.

Али-Мирза была сухощавъ; всклокоченная борода, привыя брови, им-рокія губы и дикое выраженіе глазъ дълали изъ него что-то ветрское. Сравнивая его съ Канаматомъ, Зюльми не могла не отдать преимущества последнему. Она не любила Али, а тотъ, замътивъ ея холодность, сталъ ревновать.

Не долго пользовался Али-Мирза своимъ счастіємъ. Девлетъ-Мирза ръшился отметить Зюльми и воспользовался своею дружбою съ Али-Мирзою. — Знаешь-ли что, сказаль однажды, во время охоты, Девлеть Али-Мирев: Канамать, который вездё причется отъ нась, крадеть изъ твоего огорода тыкву.

— Какъ такъ? спросилъ озадаченный Али-Мирза.

— Да, онъ надъядся проръзать своимъ кинжаломъ тоть корсеть, который тебъ достался... теперь же думаеть замънить это тъмъ, что по вечерамъ дазить въ гаремъ твой.

Али-Мирза не върилъ; Девлеть уговорилъ его убъдиться въ истянъ его

словъ.

— Скоръе хочу потерпъть раззорение отъ уруса (русскаго), нежели ви-

цъть это, отвъчаль Али-Мирза.

Девлетъ зналъ, что Али-Мирза видълъ нелюбовь къ себъ Зюльми, что ревность нашла давно мъсто въ его сердцъ, а потому ръшился довести дъло по конца.

— Зачёмъ не сказалъ мнё прежде, говорилъ онъ Али-Мирзѣ, что хочешь имѣть Зюльми? Всѣ знали, что она дюбитъ Канамата, что тотъ хотѣлъ взять ее безъ калыма. Я бы никогда не посовѣтовалъ тебѣ, безъ увѣренности въ расположеніи дѣвушки, покупать ее хотя бы за пару подковъ. Нѣтъ радости для нея пить изъ одной чаши съ тѣмъ, кого она не дюбить, а для тебя нѣтъ удовольствія обнимать ту, которая любитъ другаго. Такой союзъ—холодный трупъ талии (мертвеца), привязанный къ тѣду живаго, съ которымъ надобно жить и умереть, если не хватитъ мужества разорвать цѣпи союза.

Али-Мирза слушаль все это съ мрачною задумчивостію. Онъ не возражаль на совъты своего коварнаго друга прогнать невърную жену къ отцу ея, но готовъ быль отдать еще двойной калымъ за то только, чтобы пріобръсти любовь прекрасной своей супруги.

— Девлеть! сказаль онь послё долгаго раздумья: ты открыль мий такую тайну, которой вёрить было склонно мое сердце, но я страшился думать о томъ... Змёя, ты скоро почувствуещь всю силу моей надь тобою власти!... Но если это ложь, Девлеть, то, за нарушеніе моего спокойствія и за вмё-шательство въ домашнія тайны, ты будещь отвёчать мий своею жизнію.

— Али! отвъчанъ раздучникъ: не забудь, что и умъю владъть оружіемъ, и кто грозитъ миъ гибелью за правду, тотъ самъ пострадаетъ отъ неправиы...

Мнимые другья разстались. Али быль увлечень охотою, а Девлеть круто новернуль своего коня и скоро прібхаль кь аулу своего друга, на Баксань. Остановившись у своего знакомаго, онь вызваль изъ сакли Али-Мирзы преданнаго себѣ слугу, переговориль съ нимъ и приказаль позвать къ себѣ Фатиму. Въ мужскомъ костюмѣ, съ кинжаломъ у пояса, явилась она къ своему родственнику и, послъ короткихъ переговоровъ, ушла обратно въ гаремъ Али-Мирзы, а Девлеть увхаль домой.

Почти въ полночь, мрачный и задумчивый, возвратился домой Али-Мирза. Дворникъ Шегень, тотъ самый, что былъ вызванъ Девлетъ-Мирзою, бросился къ нему принять лошадь.

- Не прівзжаль-ли кто сюда безъ меня? спросиль Али.
- Кто смѣетъ, повелитель мой, отвѣчалъ вкрадчиво слуга, топтать, въ отсутствіи твоемъ, ногами коня сѣнь гарема?—но...
  - Что? перебилъ его Али... говори.
- Можетъ быть, нечистая сила шайтана (чорта) въ человъческомъ обравъ съ наступлениеть ночи приходила и уходила отсюда...
  - А гдъ онъ былъ? спросилъ сердито Али-Мирза.
- Вотъ тамъ, сказалъ Шегень, указывая на сакию, гдъ жила Зюльми съ Фатимою и съ другою старою женщиною.
  - Кто еще видълъ его?

Шегень указаль двухъ другихъ прислужниковъ, которые подтвердили, что ночью какой-то черкесъ входилъ въ гаремъ и выходилъ изъ него.

Подозрѣніе Али-Мирвы усилилось и, назалось, готово было подтвердиться. Желая однако оставить своихъ суевѣрныхъ слугь въ предразсудкъ о появленіи дьявола, онъ приказалъ призвать на другой день муллу для очищенія своего гарема отъ нечистой силы.

Безсонница мучила всю ночь Али-Мирзу; ревность грызла его сердце. Съраннимъ разсвътомъ онъ посладъ на ръку Чегемъ, въ аулы Джанхота, за эфендіемъ Бешегуромъ, который пользовался довъренностію Мисостовыхъ. Едва только Бешегуръ прітхалъ, Али тотчасъ же повель его въ саклю жены. Зюльми и Фатима шили для Али кафтанъ изъ шелковой ткани. Подовръваемая женщина слышала уже разсказъ о вчерашнемъ появленіи шайтана въ образъ человъка. Зюльми видъла въ этомъ недоброе. Она поражена была просьбою Али-Мирзы, чтобы эфендій прочелъ молитву объ изгнаніи нечистой силы изъ его гарема и призвалъ на помощь пророка Магомета, ниспослать ему миръ и спокойствіе, очистить жену отъ дурныхъ помышленій, внущить въ ея сердце любовь и върность къ мужу.

Больно было Зюльми слышать такое подовржніе мужа, которому она старалась быть послушною, какъ върнъйшая раба. Смиренно стала она на колъни и, вмъстъ съ другими, выслушивала страшныя заклинанія, отъ которыхъ блёднъла и терзалась. Али не спускалъ съ нея ревнивыхъ своихъ взоровъ и, въ блёдности лица жены, ея тихихъ вздохахъ, способенъ былъ видъть только одно—измъну.

— Прощай, сказаль онь ей послё молитвы, я вижу твое безповойство; мое присутствие для тебя тягостпо: ты меня не увидишь боле; я еду и даю тебе время успокоиться...

Али былъ въ необыкновенномъ волненім.

— Смотри, сказалъ онъ, обращаясь въ Фатимъ, ты погибнешь, бажса (лисица), если...

И, не договоривъ последнихъ словъ, онъ оставилъ сандю. Созвавъ въ себъ узденей, Али объявилъ имъ, что едетъ на Кубань на несколько дней, и просилъ Бешегура сопутствовать ему хотя до реки Малки.

Зюльми останась въ своей сакив, пораженная какъ громомъ последними словами мужа, а Фатима продолжала съ твердостію начатое дело. Она повала къ себъ Шегеня и поручила ему, отъ имени Зюльми, звать Канамата на свиданіе. Шегень оседлаль коня и ускакаль.

Али-Мирза, во время ночиета на Малкъ, открыль эфендію свои подозрънія о невърности жены, признался, что, только для большаго убъжденія себя, распустиль слухь о мнимомъ отъбядъ своемь на Кубань и просиль Бешегура, оставансь съ нимъ, быть свидътелемъ всего того, что можетъ случиться. Получивъ согласіе, Али-Мирза въ следующую же ночь поъхаль съ Малки обратно. Вдвоемъ съ Бешегуромъ, скрытыми путями, добрались они въ полночь до аула; привязали лошадей своихъ къ плетневому забору, а сами, пробравшись тихо черезъ задніе огороды, засъли такъ, что могли видъть все происходившее во дворъ и въ саклъ-гаремъ.

Стояма мрачная осенняя ночь; дуна, то повазываясь изъ-за облаковъ, то опять скрываясь за нихъ, слабо освъщала землю. Изъ ущель прывистый вътеръ; Баксанъ, вздымаясь полноводьемъ, перевертывая камни, стремился съ такимъ шумомъ, какой ръдко слыхали его обитатели.

Въ ауль давно всв спаль подъ буркою и старый Бешегуръ, завернувшись въ сухіе листья кукурузы. Не спаль одинъ Али-Мирза; онъ давно вынуль изъ чахла свою винтовку и ждалъ незванаго гостя. Али сознаваль, что, ръшившись на такое предпріятіе, поступиль крайне неблагоразумно, что если ожиданія будуть напрасны, тогда стыдъ станеть послъдствіемъ его необдуманности. Али готовъ былъ прямо и открыто идти на дворъ, но вдругъ услыхалъ лошадиный топоть, потомъ скрипъ вороть и увидълъ человъка, тихо вошедшаго во дворъ. Али сталъ пристально всматриваться. Незнакомецъ украдкою пробирался къ саклъ, гдъ жили жены, тихо ностучалъ, и оттуда скоро вышла женщина безъ покрывала; лица мужчины замътать было невозможно, но въ лицъ женщины киязь узналъ Фатиму.

Ревнивый мужъ наскоро взвелъ курокъ, котълъ направить въ нихъ смертоносный выстрълъ, но темное облако задернуло луну и все скрылось въ густотъ ночнаго мрака. Али-Мирза поползъ къ мъсту, гдъ предполагалъ встрътить разговаривающихъ, но, по неосторожности, ударилъ ружьемъ о камень такъ, что произвелъ искры; разговаривающие переглянулись и, понявъ другъ друга, бросились въ разныя стороны; но едва только незнакомецъ подошелъ къ воротамъ, какъ лупа освътила его фигуру. Али прицълился... выстрълъ грянулъ и незнакомецъ палъ на мъстъ.

Какъ бъщеный звърь бросился Али на свою жертву, топталъ ее ногами, добавалъ прикладомъ и, нагнувшись надъ нимъ, узналъ Канамата. Съ большею еще яростию бросился онъ съ обнаженнымъ кинжаломъ въ саклю Зюльми,

думан, прежде всего, поразить преступную Фатиму, но той уже не было въ сакай. По первому звуку выстреда, она бросилась въ дальній огородъ, сёла на приготовленную ей Шегенемъ лошадь и ускакала вмёстё съ нимъ. Али-Мирза вошелъ къ Зюльми и, схвативъ ее за волосы, стащилъ съ постели. Не обращая вниманія на ея слезы, онъ повлекъ ее на дворъ къ тёлу Канамата. Али занесъ уже кинжалъ, чтобы поразить невёрную, но явившійся Бешегуръ и подвластные князя остановили разъяреннаго мужа. Эфендій совётовалъ предать несчастную духовному суду. Али-Мирза согласился съ предложеніемъ; въ знакъ вёчнаго разрыва съ женою обрёзалъ ей волосы, наложилъ на руки цёли, одёлъ въ рубище и, толкнувъ въ грудь ногою въ знакъ презрёнія, приказалъ посадить ее въ яму.

На слёдующій день собранись члены шаріата. Обвиняемая потребована къ допросу. Двъ старыя женщины подъ руки ввели подсудимую. Никто изъ судей не могъ видъть, что выражало скрытое подъ покрываломъ лицо несчастной. Кадій раскрылъ коранъ и заклиналъ обвиняемую показать истину.

- -- Знаешь ли ты Канамата? спросиль онъ.
- Знаю, отвъчала Зюльми со слезами.
- Любила ли ты его?
- Любила, до замужства.

Кадій улыбнулся, зам'ятивъ, что она, должно быть, очень хитра, если думаетъ ув'ярить присутствующихъ судей, что, полюбивъ кого-нибудь до за. мужства, можно разлюбить его, сдёлавшись женою другаго.

- Сколько разъ ты видълась съ нимъ, будучи женою? спросилъ одять кадій.
  - Ни разу, отвъчала подсудимая.
  - Къ кому же, думаешь ты, приходиль онъ ночью?
  - Я не видала.
  - Быль ли онь у тебя въ последнюю ночь?
  - Я спала и ничего не знаю.
- Но ты знаешь Канамата, перебиль ее кадій, и любила его, а что онъ посінцаль тебя, это доказываеть трупь, лежащій у ногь твоихь. И такь ты виновата.

Подсудимую снова отвели въ сырую яму и скоро объявили приговоръ шаріата: преступницу сбросить живую съ высокой горы.

Двухъ черныхъ быковъ вирягли въ легкую арбу. Осужденную одъли въ бълую пелену, округили голову бълымъ покрываломъ и, сложивъ на груди ел руки, обвязали такъ кръпко, что она не могла пошевелиться. Младшій мулла сълъ въ арбу и держалъ несчастную между кольнами, какъ обыкновенно отвозятъ умершихъ на могилы. Арба выъхала со двора; окруженная конвоемъ и сопровождаемая членами шаріата, она направилась въ Баксанское ущелье, къ ближайшему мысу Черныхъ горъ. Али-Мирза, съ кровавою жаждою мести, спокойно ъхалъ за върною жертвою своей ревности....

Арба въбхала на кругой мыст. Почти полумертвая, поставлена была осужденная на краю пропасти. Мулла прочелъ отходную молитву.... казнь совершилась....

Падая съ уступа на уступъ, съ камин на камень, прекрасная и върная мужу Зюльми скоро очутилась на диъ пропасти, сдълавшись жертвою мстительнаго самолюбія Девлета, обманувшаго мужа. Посланные подняли трупъ и принесли его опять на гору, чтобы предать землъ на мъстъ казни.

Едва только хотъли зарывать трупъ, какъ вдали послышались вопли, поразившіе присутствующихъ, и сквозь толпу ворвалась женщина съ распущенными волосами. Раздирая себъ лицо и грудь, захлебывансь собственною кровію, опа голосила какъ изступленная:

> — Постойте, влодъи! — не ръжьте ея.... Ахъ! сжальтесь надъ нею, невинна она! Въ ней сердце такъ чисто, какъ свътла струя; Душа непорочна, какъ въ небъ звъзда; Языкъ непричастенъ преступныхъ ръчей, Смиренна, какъ голубь, незлобна она — Добрће овечки, втрнте встат жент.... 0, прелесть ты свъта! о радость души! Ни черныя очи, ни сладость въ устахъ Тебя не спасли отъ погибели злой.... Звърь Али! омойся въ невинной крови! Коварный Девлетъ! Ты посмъйся ему! Сестру ты обманомъ въ злодъйство введи, Съ Шегенемъ лукавымъ учите меня, -Пусть я призову Канамата къ себъ; Ревниваго мужа пусть кровь закипить; Пусть ищеніемъ лютымъ онъ гиввъ утолить, И крови напьется невинной жены.... Ахъ! ръжьте, злодъи! - Терзайте меня! Я, я погубила.... невинна она! Ахъ! дайте отраду, -- убейте меня! 0, дочь моя! гдв ты? иду я къ тебъ Съ тобой неразлучно жила - и умру, Тебя погубила-и гибну сама....

Пъвшая женщина бросилась къ ближайшему черкесу и, выхвативъ у него кинжалъ, мгновенно поразила себя и пала, умирая, на ту, которую погубила невинно. Это была Фатима.

Надгробная пъснь Фатимы поздно убъдила Али-Мирзу въ невипности жены. Ему оставалось только оплакивать свою участь, заплатить пеню фамиліи ннязя Атажукова за безчестіе жены, и съ трудомъ примириться съ раздраженными братьями погибшей.

Девлетъ-Мирза скрылся; мщеніе стало невозможнымъ.

Али-Мирза, терзаемый грустью и упрекаемый совестью, оставиять свой домъ и, переселившись изъ Кабарды въ абадзехамъ, водиять ихъ партіи въ русскіе предёлы. Жители аула, считая мъсто это нечистымъ отъ вліянія злаго духа, переселились съ реки Баксана на Урупъ, а ту гору, где две насыпи скрываютъ прахъ двухъ погибшихъ женщинъ, назвали Кыза-буруиз (Девичій мысъ), какъ свидётельство певинности погибшихъ (1).

Прошио много лётъ съ тёхъ поръ; въ устахъ кабардинцевъ осталась только пёсня Фатимы, да разсказъ о Кызъ-бурунё, вёчномъ памятнике кровавой сцены и людской злобы....

Жестокое наказаніе за предюбодівніе, относительно мужчины и женщины, существуеть почти у всіхь народовь, стоящихь на низкой степени развитія. Подобное наказаніе сообразно вполнів и съ духомъ магометанскаго ученія, которому слідуеть большинство черкескаго народа.

Мусульманское право поведваеть за предюбоджание подвергать виновных смертной казни, побіенію каменьями, зарытію въ землю живыми, и только въ рёдкихъ случаяхъ допускаетъ возможность органичиваться тёлеснымъ накаваніемъ. То же право признаетъ однако, что дёти не должны отвъчать за вину родителей, и потому не устраняетъ ихъ совершенно отъ наслёдства. Дѣти, признанныя завёдомо незаконными, и тё не теряютъ права на наслёдство, если прочіе наслёдствих остласятся на предоставленіе имъ права ходатайствовать по наслёдству. Въ этомъ отношеніи, участь и положеніе педобныхъ дётей, по мусульманскому праву, лучше обезпечена, чёмъ на основаніи другихъ законоположеній.

Рожденіе ребенка не составляло у черкесовъ ни особенной важности, пи особенной радости; оно не сопровождалось и накакими особенными церемоніями.

При рожденіи младенца его оставляли однъ сутки на воздухъ, безъ всякаго призрънія. Одинъ изъ ближайшихъ сосъдей, родственниковъ или пріятелей, дарилъ счастливому отцу корову, лошадь или овцу, сметря по состоянію, приносилъ хлъбъ, вино и другіе съъстные принасы и получалъ за то право дать имя новорожденному.

Имена новорожденным даются совершенно произвольно. Вліятельные и богатые люди часто дають имена по названіямь тёхъ племень, у которыхъ воспитывается ихъ сынъ или живуть сами: такъ встрёчаются имена Весльній, Убыхо и другія. Давшій имя ребенку у нёкоторыхъ племенъ черкескаго народа считался какъ бы вторымъ отцомъ новорожденнаго. На при-

<sup>(1)</sup> Кыль-бурунь И. Радожицкаго. Отечествен. Записки 1827 года, т. 32.

несенныя имъ кушанья затёвалась пирушка, которая собственно и обозначала семейную радость въ обыденной жизни горца.

Если новорожденный былъ первенецъ, то отецъ мужа снималъ съ своей невъстки носимую ею на головъ небольшую шапочку, съ околышомъ изъ смущекъ, повязывалъ ей голову косынкой и дарилъ полодыхъ скотомъ или другимъ имуществомъ.

Посит родовъ, мужъ не имълъ сближенія съ женою около полутора года, до тъхъ поръ, пока ребенокъ не пачиналъ ходить; поэтому почти у каждаго имълась въ запасъ любовница, по большей части изъ рабынь. По прошествіи года, поворожденному мужескаго пола подносили оружіе, и если онъ его принималь, то это считалось признакомъ его воинственности, составляло истинное наслаждение для родителей и часто служило поводомъ къ празднествамъ и различнаго рода увеселеніямъ.

Бъдные черкесы воспитывали дътей дома, и тогда мальчикъ до семилътняго возраста находился при матери, а после этого поступалъ въ распоряженіе отца, который училь его владіть ножемь, кинжаломь, верховой ізді

и военнымъ упражненіямъ.

Князья и дворяне, тотчасъ послъ рожценія, отдають мальчика на воспитаніе одному изъ достойнъйшихъ своихъ подвластныхъ, а чаще всего къ одному изъ лицъ, принадлежащихъ другимъ обществамъ. Воспитатель ребенка носитъ названіе аталыка и охотниковъ взять на себя эту обязанность бываетъ очень много, и тъмъ больше, чъмъ знаменитъе и уважаемъе отецъ новорожденнаго. Многіе хлопочуть объ этомъ за місяць до рожденія ребенка. Младенецъ находится еще въ утробъ матери, а желающіе быть его воспитателями оспаривають другь у друга право принять его въ свое семейство и назваться аталыком новорожденнаго.

Въ такіе споры родители будущаго ребенка не вижшиваются, считая это предосудительнымъ. Претенденты, разобравшись между собою, ръшаютъ, кому быть воспитателемъ, и послъдній ожидаеть рожденія ребенка, какъ праздника, съ большимъ нетерпъніемъ. Онъ отправляетъ заблаговременно въ домъ родителей бабку и заготовляеть все для пиршества. Какъ только получить свёдъніе о рожденіи, пируетъ съ родственниками и знакомыми дня два или три, и затёмъ уже принимаетъ къ себё новорожденнаго.

Часто между желающими быть аталыкомъ возникають такіе споры, что примирить ихъ натъ возможности, и тогда князь принужденъ бываетъ согласиться, чтобы сынъ его, пробывъ нъкоторое время у одного аталыка, переходиль потомъ ко второму, а иногда и къ третьему.

Такъ, Асланъ-бекъ, сынъ Джембулата Болотокова, темиргоевскаго князя, имълъ трехъ аталыковъ. Первый былъ Куденетовъ, кабардинецъ, приближенный другъ Джембулата; послъ, по добровольному согласію отца и Куденетова, Асланъ-бекъ былъ взять абадзехскимъ старшиною Аджи-Аджимоковымъ Между тъмъ, шапсугскій дворянинъ Хаджи-Берзекъ, бывшій нъкогда аталыкомъ самого Джембулата, укранъ его сына, Асланъ-бека, у Аджимокова и воспитывалъ его у себя. По этому поводу произошла кровавая вражда между Аджимоковымъ и Берзекомъ; наконецъ объ стороны предались на судъ народный, началось разбирательство, на которомъ сказано было много ръчей. Моло дой Асланъ-бекъ былъ отнятъ у Берзека и возвращенъ Аджимокову, съ тъмъ, чтобы черезъ нъсколько лъть быть снова переданнымъ Берзеку, у котораго онъ и окончилъ свое воспитаніе.

Принявшій ребенка на воспитаніе пріобрѣталъ всѣ права кровнаго родства, и потому понятно, отчего такъ много являлось лицъ, желавшихъ породниться съ вліятельнымъ или богатымъ княземъ. Связь по аталычеству считалась у черкесовъ священною. Не только семейство аталыка становилось роднымъ своему воспитаннику, но часто случалось, что жители цѣлаго селенія, общества и даже страны считали себя аталыками воспитаннаго между ними ребенка знатной фамиліп. Такъ, всѣ медовеевцы называли себя аталыками князя Карамурзина, а всѣ абадзехи аталыками темиргоевскаго владѣтеля, Джембулата-Айтеки.

Аталыкъ не могъ имътъ болъе одного воспитанника, иначе онъ навлекалъ на себя неудовольствие со стороны перваго питомца. Знатный же воспитанникъ могъ имътъ нъсколькихъ аталыковъ, въ числъ которыхъ считался и тотъ, кто въ первый разъ брилъ голову молодому князю или дворянину и хранилъ его волосы.

Если воспитанникъ умиралъ, то аталыкъ, въ знакъ глубокой скорби, въ прежнее время, обръзывалъ себъ концы ушей, а въ ближайшее къ намъ время, довольствовался ношеніемъ годичнаго траура.

Обычай аталычества много способствоваль примиренію и сближенію между собою разноплеменных горскихь семействь. Кром'в того, при такомъ способ'в воспитанія, діти пріучались говорить на чужихь нарічняхь, что, при существовавшемь разноязычіи, для нихь бывало весьма полезно впослідствіи. Съ другой стороны какь увидимъ ниже обычай этоть вредно отзывался въ семейномъ быту черкеса. Женщины съ особенною ніжностію заботились о свочил питомцахь, а діти привязывались къ своимъ кормилицамъ, и тімь сильніе, чімь меніе знали своихъ родителей. Заботливость воспитажелей о своихъ питомцахъ происходила отъ народнаго убіжденія, что вредь, сділанный аталыкомъ своему воспитаннику, навлекаеть неотвратимое несчастіе на все семейство аталыка и преимущественно на кормилицу.

Главное воспитаніе состояло въ обученіи отлично владёть оружіємъ, умёть выбажать боеваго коня, быть довкимъ на хищничестве, умёть уйти отъ погони и неожиданно напасть на непріятеля; словомъ, всему тому, что могло сделать изъ питомца отважнаго хищника и храбраго джигита.

Аталыкъ, нося на плечахъ своего воспитанника, напъвалъ ему удалую пъсню, въ которой высказывалъ свои желанія и качества, которыми долженъ обладать въ жизни его питомецъ.

 — Баю, бающки, мой свётъ — пёлъ онъ младенцу — выростешь великъ, молодцомъ будь, отбивай коней и всякую добычу, да не забывай меня старика.

Аталыкъ обязанъ былъ вскормить питомца, выучить его стръльбъ въ цъль, пріучить къ бевропотному перенесенію безсонницы, голода, труда и опасностей. Когда воспитанникъ подросталъ, то получалъ въ подарокъ отъ друзей махлуфъ-оружіе и лошадъ и съ ними отправлялся, въ сопровожденіи надежныхъ людей, на хищничество, сначала легкое, а потомъ и болье трудное. Какъ младшій въ партіи, онъ долженъ былъ ночью караулить лошадей, заботиться объ ихъ продовольствіи, услуживать хищникамъ и терпъливо переносить ихъ обращеніе. Съ нимъ обращались съ нъкоторой афектаціей, стараясь показать ему не только неуваженіе, но полное пренебреженіе, какъ къ мальчишкъ, недоказавшему еще ни храбрости, ни хищнической спо собности.

На обязанности аталыка лежало также ознакомленіе своего воспитанника съ религією и народными обычаями, для чего онъ водиль его на народным собранія и разбирательства. Въ этомъ заключалось почти все воспитаніе черкеса. По отсутствію грамотности на черкескомъ языкъ, познанія народа были крайне ограничены. Письменность ихъ производилась на арабскомъ и, частію, на турецкомъ языкахъ. Большая часть князей и старшинъ не знали письменности этихъ языковъ, а потому муллы и эфендіи, знающіе кое-какъ арабскій и турецкій языки, были единственными представителями грамотности въ народѣ, и па народныхъ собраніяхъ и разбирательствахъ имѣли большой въсъ.

Понятія черкесовъ о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ были невѣжественны, и къ тому же они съ трудомъ перецимали все постороннее. Будучи въ безпрерывномъ столкновеніи съ нами, они не понимали, что такое Россія, и не признавали нашихъ порядковъ. Случалось часто, что старшины, увлеченные личнымъ расположеніемъ къ одному изъ нашихъ частныхъ начальниковъ, заключали съ нимъ мирный договоръ, но хищничали въ предѣлахъ другаго сосѣдняго начальника. Не понимая общей связи и устройства государственнаго правленія, они считали начальника, которому покорились, самостоятельнымъ княземъ и находили весьма естественнымъ разбойничать въ предѣлахъ другаго русскато князя. Обыкновенно, когда разсказывали имъ о могуществъ Россіи, о пространствъ ся земель, то они весьма недовѣрчиво качали головою.

— Странно — замъчали они — зачъмъ же русскимъ нуждаться въ нашихъ горахъ, въ нашей маленькой землъ? Нътъ, видно имъ негдъ житъ.

Точно такое же понятіє черкесы имѣли о францувахъ (франги), англичанахъ (инглисъ), нёмцахъ (немце) и полагали, что эти государства (краля), нёчто въ родъ ихъ маленькихъ горскихъ обществъ. О турецкомъ султанѣ, объ Египтѣ, объ Аравіи имѣли большія понятія, потому что ихъ богомольцы бывали въ Турціи, Египтѣ и Аравіи, но ни границъ, ни средствъ этихъ государствъ не знали. Мегметъ-Али-пашу египетскаго и султана турецкаго считали самыми могущественными царями въ свѣтѣ и были увѣрены, что рано или поздно они выгонять русскихъ съ Кавказа. Чер кесы были чистосердечно убъждены, что Турція самая могущественная держава въ свътъ, по своему населенію и пространству. Они върили, что султанъ повелъваетъ всъми европейскими государствами, что, начиная послъднюю войну съ нами, онъ не хотълъ безпокоить своихъ мусульманскихъ подданныхъ, а приказалъ французамъ и англичанамъ придти и выгнать русскихъ. По словамъ черкесовъ, онъ отправиль съ этимъ приказомъ своего посланника во Францію и въ Англію.

— Собаки вы, невърные — сказаль имъ посланникъ султана — если вы тотчасъ же не придете, мой государь прикажетъ потушить огни въ вашихъ кухняхъ.

Устрашенныя угрозою, французы и англичане тотчась же явились въ Се-

вастополь выгонять русскихъ изъ Крыма (1).

При такой низкой степени развитія и нежеланіи обогащать свои познанія, воспитаніе черкеса было немногосложно. Родители, во все время воспитанія сына, ділали аталыку частыя и значительныя вспомоществованія и, кромі того, два раза богатые подарки. Первый разь дарили тогда, когда онъ привозиль своего питомца на показь, а второй, когда сдаваль окончательно на руки родителямь. Еще большее вознагражденіе получаль аталыкь, когда воспитанникь его въ первый разь, какъ говорится, складываль ногу вз стремя. Отправлянсь тогда съ визитами къ своимъ роднымъ и пріятелямъ отца, молодой человікь получаль отъ нихъ щедрые подарки, которые почти ціликомъ поступали въ пользу аталыка.

Во все время воспитанія, родители не должны были позволять себ'є ни мальйшей нъжности и ласки къ своему ребенку, и при свиданіи не показывать даже виду, что узнають его. Подавляя въ себ'є прирожденное чувство любви къ д'єтямъ, черкесы изб'єгали вид'єть д'єтей своихъ до ихъ совершеннольтія. Причина та, что родительская ніжность считалась д'єломъ въ высшей степени неприличнымъ, и служила выраженіемъ слабости, недостойно й мужчины и воина. По понятію черкесовъ, при воспитаніи д'єтей следуеть изб'єгать всего, что можеть изн'єжить юную душу.

Когда аталыкъ считалъ воспитание молодаго князя совершенно оконченнымъ, и когда воспитанникъ его достигалъ до извъстныхъ опредъленныхъ лътъ, тогда онъ собиралъ всъхъ своихъ родныхъ и задавалъ пиръ.

Абадзехскій старшина Магометь-Касай, окончивъ воспитаніе Шерлетуко Болотокова, по случаю возвращенія его къ отцу, задаль пиръ на весь Закубанскій край. За двъ недъли до дня пиршества созваны были дъвицы и молодые люди со всего края; составился огромный общій кругь. Въ то время, когда молодые танцовали, князья и наъздники производили бъшеную джигитовку въ срединъ круга. Въ теченіе десяти дней, аталыкъ кормилъ на славу всъхъ прибывшихъ къ нему многочисленныхъ гостей.

<sup>(</sup>¹) Повздва въ кавказскимъ горцамъ 1863—1864 г. Ен. пр. къ Р. П. 1865 г. № 21,

Подаривши своему питомцу коня, надъливъ его хорошимъ вооруженіемъ и одеждою, аталыкъ отводилъ его въ домъ родительскій, въ сопровожденіи музыканта, которому обыкновенно отецъ воспитанника дарилъ лошадь. Съ этого времени аталыкъ считалъ свою обязанность оконченною, но воспитанникъ часто такъ привязывался къ аталыку, что любилъ его больше, чѣмъ своего отца. Бывали случаи, что въ ссорахъ отца съ аталыкомъ молодой человъкъ принималъ сторону аталыка, которому часто отдавалъ все, что только могъ, и исполнялъ всъ его желанія.

По пріємі сына, отець дариль аталыка и вознаграждаль его за труды и расходы. Богатство и щедрость князя опреділяли міру вознагражденія. Обыкновенно князь даваль аталыку нісколько штукь скота, лошадей, разныхъ вещей, а иногда два или три семейства крестьянь, что составляло за Кубанью значительную сумму.

Клязь могь отдать своего сына на воспитание человъку назшему по происхождению, но самъ могь воспитывать у себя только княжескаго ребенка.

Дворяне, какъ и князья, отдавали своихъ дътей на воспитаніе аталыкамъ. Женскій полъ княжескаго происхожденія тоже отдавался, въ прежнее время, на воспитаніе къ постороннимъ лицамъ. Дъвушки воспитывались въ чужихъ домахъ до 12 или 13—лътняго возраста, а иногда оставались тамъ до замужества, и тогда калымъ за невъсту принадлежалъ аталыкамъ.

Аталычка учила дёвушку женскимъ работамъ, объясняла ей будущее ея положеніе и обязанности, и, принадлежа по большей части къ лицамъ низшаго происхожденія, она отдавала первенство своей княжнё-воспитанницё и соблюдала при ней во всемъ строжайшій этикетъ (1).

И при возвращени дъвушки въ родительский домъ задавались пиры, на которыхъ тли и пили до-отвалу. Вообще угощения и общественная тризна сопровождали вст важныя события въ жизни черкеса, не исключая и по-хоронъ.

Когда черкесъ умиралъ, то въ саклю сходились всё родственники и знакомые умершаго, оплавивали его, били себя въ грудь и голову, царапали лицо и тёмъ высказывали свою горесть. Такіе знаки глубокой печали оставляли на себъ преимущественно жена и родственники покойнаго. Случалось часто, что свнія пятна отъ ударовъ по тёлу и жестокія раны на изувѣченныхъ мѣстахъ были долгое время свидѣтелями горести постигшей семейство. Всѣ женщины аула считали своею обязанностію приходить въ саклю умер-

<sup>(</sup>¹) Дебу—О кавказской линіи и проч. издан. 1829 г. Зубовъ.—Картины Кавказскаго края, часть III. Завѣчанія на статью "Законы и обычаи кабардинцевъ" Ханъ-Гирея "Кавк." 1846 г. № 11. О быть, нраважь и обычаяжь древнихь атыкейскихъ племень Шахъ-бекъ Мурзина "Кавказъ" 1849 г. № 36 и 37. Этнографическій очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукопись). Воспомин. квав. офицева "Рус. Вѣст." 1864 г. № 10 и 11. О политическомъ устройствъ черкескихъ племенъ Карльгофа. "Рус. Вѣст." 1861 г. № 16. Закубанскій край. П. Невскій. Кавк. 1868 г. № 100.

маго, чтобы умножить скорбь и увеличить число плачущихъ. Приходящіе начинали свой протяжный вопль, не доходя дома, съ плачемъ входили въ домъ, но, подойдя къ тълу покойника, оставались тамъ не долго. Плачъ посътителей прекращался только по выходъ изъ дома умершаго, или же по просъбъ стариковъ, занятыхъ приготовленіемъ тъла къ погребенію.

Жители прибрежья Чернаго моря, и вообще немагометане, не сопровождали похоронъ никакими религіозными обрядами. Покойника зашивали въ холстъ, относили на кладбище, головою впередъ, и зарывали безъ всякой молитвы.

Абадзехи закрывали покойника доскою; засыпали ее землею, а поверхъ ея наваливали каменья. По понятіямъ ихъ, каменья, положенные на могилъ покойнаго, «помогутъ ему затушить въчный огонь, въ день страшнаго суда, въ который предназначено всъмъ камнямъ превратиться въ воду».

Присутствующие на похоронахъ возвращались въ сакию покойнаго, въ которой, на томъ мъстъ, гдъ онъ умеръ, разстилали цыновку, клали на нее подушки, и, если покойникъ былъ мужчина, то на подушкахъ размъщали оружіе и кисетъ съ табакомъ. Желающіе приходили во всякое время оплакивать покойника, набивали трубку даровымъ табакомъ, и покуривая ее, проводили такъ время, сидя или лежа на цыновкъ. Эта церемонія продолжалась, смотря по состоянію родныхъ умершаго, иногда недълю, мъсяцъ, а иногда и годъ, словомъ до тъхъ поръ, пока родные успъвали приготовить достаточный запасъ для послъднихъ поминокъ, продолжавшихся, по большей части, около трехъ дней.

Обычай оплакиванія существоваль прежде и между черкесами-магометанами, но въ послёднее время духовенство запретило громкія изъявленія горести и преслёдовало пёсни, поминки и джигитовку.

Тецерь, послѣ смерти магометанина—черкеса, тотчасъ же призываютъ мудлу, который, вмѣстѣ съ своими ученовами или помощниками, моетъ тѣло. На по-койника надѣваютъ родъ савана или мѣшка, открытаго съ обоихъ концевъ и и извѣстнаго подъ именемъ кефина. Тѣло вымываютъ самымъ тщательнымъ образомъ такъ, что даже обрѣзаютъ покойному ногти. Тѣло женщины моютъ и приготовляютъ къ погребенію старухи.

Умершаго кладуть на связанныя доски или на короткія лістницы и, приспособивъ такъ, чтобы тіло лежало неподвижно, покрывають его сверху лучшимь одівлюмь, какое есть только въ семействі, и относять на рукахь на кладбище. Иногда, что впрочемъ случается очень рідко, тіло отвозится на кладбище на арбі, въ которую садится мулла и держить между колінами голову умершаго. На пути отъ дома до могилы печальный кортежъ три раза останавливается, и мулла, а гді его ніть, то умінющій читать коранъ, читаєть молитву. Передъ опусканіемъ тіла въ могилу, читаєтся другая молитва, послі которой мулла принимаєть отъ родственниковъ искать—дары, причемъ онь нісколько разъ спращиваеть, добровольно—ли они приносятся. Черкесы

жертвовали ихъ охотно и въ возможномъ изобиніи, вполит надъясь ими если не совершенно уничтожить, то значительно уменьшить гртхи покойника и его отвътственность на томъ свътъ.

Посл'в прочтенія установленных молитвъ, тёло опускается въ могилу, головою къ западу и несколько на бокъ, такъ, чтобы оно лежало наклонно къ югу. Каждый присутствующій считаетъ непремённою обязанностію принять участіе въ засыпаніи могилы. Работая поперемённо и передавая деревянную лопату другому, каждый, по предравсудку, долженъ положить ее на землю, но не отдавать прямо въ руки. Передъ засыпанною могилою приносятъ въ жертву барана, а мулла читаетъ молитву. Иногда случалось, что по завёщанію умершаго или по желанію его родственниковъ, людямъ, отпущеннымъ на волю, объявлялась при этомъ свобода.

По окончаніи зарытія могилы, ее поливають водою и тогда всё присутствующіе, кромі муллы, отходять на сорокь шаговь, а мулла читаєть молитву. Суевірный народь разсказываєть, что если покойникь не очень обременень гріхами, то повторяєть молитву слово въ слово за муллою.

Съ наступленіемъ ночи, духовенство собирается въ домъ умершаго и оставаясь тамъ до разсвъта, проводитъ ночь въ чтеніи молитеъ объ успокосніи души умершаго и прощеніи ему гръховъ. Послъ предъ-разсвътнаго ужина всъ расходятся по домамъ.

Такіе сборы продолжаются иногда три дни сряду.

Между тёмъ, надъ могилою покойнаго ставять каменный или деревянный столбъ съ шаромъ наверху или съ изображеніемъ чалмы и съ надписью имени и отечества покойнаго. Большихъ кладбищъ не было; покойниковъ хоронили тамъ, гдѣ онъ назначалъ самъ умирая, и для этого выбирались самыя живописныя мѣста. Если же и встрѣчались кладбища, то лишь изъ нѣсколькихъ могилъ. Вблизи могилы почти всегда вкопано сухое дерево съ вѣтвями, гдѣ проѣзжающій черкесъ можетъ остановиться, зацѣпивъ поводья лошади за вѣтви, совершить у ближайшаго источника омовеніе и, разостлавъ у гробницы бурку, на колѣняхъ помолиться за упокой души усопшаго. Молиться на гробѣ шагида (мученика), убитаго въ сраженіи съ русскими, по внушенію мусульманскаго духовенства, было великою заслугою, и помолившійся на подобной могилѣ могъ сподобиться такой же благодати, какъ бы онъ сходилъ въ Мекку на ноклоненіе гробу пророка.

Въ Кабаркъ существуетъ обыкновение класть на могилу умершаго выръванное изъ дерева небольшое изображение того, чъмъ занимался покойникъ при жизни. Такъ, если онъ былъ воинъ, то изображается изъ дерева оружие; если онъ приготовлялъ арбы, то кладутъ на его могилъ маленькую арбу; если же онъ былъ кузнецъ, то маленький деревянный молотокъ и т. п. На могилъ воспитанника ставится желъзный трезубецъ въ видъ вилки, на шестъ, къ которому прикръпляютъ черную или красную ткань. Въ прежни времена, вмъсто трезубца ставили желъзные кресты, также съ тканью. Надъ могилами князей,

похороненных въ прежнее время, ставились памятники изъ кампя или каменныя доски съ надписью, или же небольшія, въ три аршина вышины, конусообразные памятники съ доскою, на которыхъ вырѣзана молитва. Такіе памятники встрѣчаются и за Кубанью.

По правому берегу р. Мазымты, за Главнымъ хребтомъ, на прибрежьъ Чернаго моря, есть историческое урочище *Кбаада*, на которомъ закончилась кавказская война. На одной изъ площадокъ этого урочища, «испещренной красивыми полевыми цвътами, говорить очевидецъ, разбросаны были могилы горцевъ, сохранявшіяся весьма тщательно, что доказываютъ устроенные надъщими павильоны и памятники изъ тесанаго камня».

Со дня смерти родственники чуждались увеселеній, сохраняли нечальный видь и, одъвшись въ трауръ, носили его: жена по мужу и аталыкъ по своему питомцу въ теченіе года, причемъ первая во все время траура не могла спать на мягкой постель; мужъ же, по народному обычаю, не долженъ былъ плакать о смерти жены, и если высказывалъ свою печаль во время бользни или смерти ся, то подвергался всеобщимъ насмъшкамъ.

Въ прежнее время на седьмой день совершались первыя поминки, а на сороковой день вторыя. Третьи или большіл поминки совершались иногда въ шестидесятый день со дня смерти, но преимущественно по истеченіи года. На первыхъ двухъ поминкахъ читали коранъ, потомъ пили, ѣли, и, насытившись вдоволь, ресходились по домамъ.

Въ промежутокъ времени между малыми и большими поминками, не только друзья умершаго, но и тѣ, которые едва только знали его, считали своею обязанностію посётить родственниковъ и высказать имъ свое душевное участіе въ понесенной потерѣ. Подъѣхавъ къ дому ближайшаго родственника, посѣтители слѣзали съ коней, снимали съ себя оружіе и, приближаясь къ саклѣ, начнали плакать, причемъ били себя по открытой головѣ плетью или треногою. Родственники умершаго выскакивали изъ дому и старались удержать пріѣзжихъ отъ нанесенія себѣ побоевъ. Если же послѣдніе не имѣли въ рукахъ орудій истязанія, то ихъ не встрѣчали, и они шли въ саклю медленно, тихо и прикрывая свое лицо обѣими руками.

Входя въ домъ и прежде всего на женскую половину, посётители начинали плакать; женщины отвёчали имъ тёмъ же. Отсюда отправлялись они въ кунахскую, гдё и изъявляли свою печаль мужчинамъ-родственникамъ, но безъ плача, одними словами. Если случалось, что посётитель, при входё въ женскую половину, не плакалъ, то и женщины, въ присутствии его, не плакалъ, но за то едва только посётитель оставлялъ ихъ комнату, какъ она оглашалась пронзительнымъ воплемъ. Такая церемонія продолжалась вплоть до совершенія окончательныхъ поминокъ. Тѣ лица, которымъ обстоятельства мѣшали пріёхать для личнаго изъявлявшихъ свою печаль отъ имени приславшихъ всеобщее уваженіе и изъявлявшихъ свою печаль отъ имени приславшихъ ихъ господъ.

Ровно черезъ годъ отправлялись большія поминки, или *тризна*. Такія номинки начинались тімъ, что семейство умершаго приготовляло, по міръ средствъ и состоянія, какъ можно болье кушаній и напитковъ. Въ этомъ случать, неръдко, по принятому обычаю, не только родственники, но и знакомые, въ видъ помощи семейству, привозили съ собою готовыя кушанья и пригоняли скотъ, предназначенный для убоя на угощеніе.

За нѣсколько дней до наступленія поминокъ разсылали гонцовъ въ сосъдніе аулы созывать гостей, число которыхъ, конечно, зависѣло отъ обширности родства и достатка совершавшихъ поминки. Собраніе гостей бывало иногда до того многочисленно, что прівзжіе не могли размѣститься въ одномъ селеніи и должны были останавливаться въ сосъднихъ аулахъ.

Въ день назначенный для тризны гости собирались въ кунахскую и размъщались подъ открытымъ небомъ, подъ навъсомъ или на дворъ дома семейства умершаго. Между тъмъ въ кунахской приготовлено было все необходимое для начала тризны. Чъмъ богаче и знатнъе лицо, по которому совершалась тризна, тъмъ болъе было приготовленій и болъе затъй, въ особенности если умершій принадлежалъ къ сословію князей.

Передъ каминомъ, въ кунахской, на бархатныхъ подушкахъ раскладывались одежды умершаго или убитаго князя, покрытыя черною, прозрачною шелковою тканью. Надъ ними развъшивались боевые доспъхи покойнаго и непремънно въ обратномъ видъ, т. е. противно тому, какъ обыкновенно въшаютъ оружіе живыхъ. Вокругъ подушекъ толиились предводители партій и молодые наъздники — друзья покойнаго, одътые въ черное платье и съ печальными лицами, соотвътствовавшими ихъ траурному наряду. Между предводителями и наъздниками, ближе къ кучъ одеждъ, стояли плесую въ богатомъ нарядъ съ музыкальными инструментами, оправленными серебромъ подъ чернядь и съ нозолотою.

Съ приходомъ въ кунахскую самаго близкаго родственника, открывалась тризна. Одинъ изъ пъвцовъ, выступивъ впередъ, пъль ожизнеописательную пъснь покойному; ему акомпанировали туземные инструменты и удары въ тактъ досчечекъ въ серебряной оправъ. Звонкій голосъ пъвца и красноръчивыя слова пъсни вызывали часто невольный шопотъ одобренія со стороны внимательныхъ слушателей. Пъвецъ воспъвалъ обыкновенно подвиги умершаго; жизнь его уподоблялъ свътлой заръ, алмазною струею разлившейся но горизонту лазурнаго неба, и «какъ молнія изчезнукшей во мракъ кровавыхъ тучъ, скопившихся надъ его родгиою; его умъ — разуму книги; его щедрость — майскому дождю, позлащающему нивы. Внимательный пъвецъ не забылъ мужественной красоты погибшаго натядника и необыкновенной его ловкости владъть оружіемъ. Громко выхвалялъ онъ, какъ его герой, передъ сумракомъ ненастной ночи, вытяжалъ въ натязды, а предъ разсвътомъ, напавъ на аулъ врага или соперника въ славъ, истребляль

его до основанія, съ богатою добычею возвращался на родину, и воины его дълили добычу отваги, изъ которой самъ себъ ничего не бралъ: онъ-веселился славою напъздника и презиралъ добычу...».

Голоса пъвцовъ замолкали и гости изъ кунахской отправиялись смотръть на скачку—второй актъ тризны. Желавшіе принять участіе въ скачкъ высымались еще до свъта на назначенное мъсто. Съ ними отправиялся одинъ изъ почетныхъ лицъ, который, поставивъ ихъ въ рядъ, пускалъ одновременно всъхъ. Толпа народа, высыпавшая изъ аула, давно ожидала скачущихъ, и вдругъ, въ концъ аула, раздавался выстрълъ.

— Скачущіе возвращаются! кричало нъсколько голосовъ, и толпа бросалась къ холму или возвышенію, на которомъ обыкновенно ставилась палатка, и гдъ собирались болъе почетные гости.

За огромнымъ столбомъ пыли видитлись скачущіе по дорогъ всадники, одинъ другаго обгоняя, одинъ другому заслоняя дорогу. Большинство этого рода натедниковъ бывали молодые, ловкіе мальчики, одътые въ разноцвътное платье. Первая прискакавшая лошадь получала первый призъ, вгорая—второй, третья—третій. Лошадь, выигравшую первый призъ, немедленно уводили въ конюшню, чтобъ ее не сглазили, а ту, которая выиграла второй призъ, водили передъ толпою народа, принимавшаго самое сердечное участіе въ этой забавъ.

— Бдетъ! вдетъ! вдругъ раздавалось и всколько голосовъ и громкій смъхъ толпы оглашалъ окрестность. Всъ обращали свои взоры на дорогу, по которой бъжалъ утомленный скакунъ, далеко отставшій отъ всъхъ остальныхъ. Толпа смъхомъ привътствовала сидъвшаго на немъ всадника и иногда, въ насмъшку, выдавала ему привъ, состоявшій изъ какой нибудь незначительной веши.

По окончании скачки всё гости сходились въ дому умершаго, при чемъ почетнёшія лица собирались въ кунахской, куда приносили столики, наполненныя всякаго рода кушаньями; точно такіе же столики появлялись и среди остальныхъ гостей, собиравшихся въ разныхъ домахъ аула, на открытомъ воздухф, на дворф, подъ навъсами или около строеній.

Передъ началомъ объда духовенство читало молитву. Впрочемъ, видя, что поминки сопровождаются торжествомъ и весельемъ народа, въ которомъ одна забава смънялась другою, магометанское духовенство сначала неохотно посъщало тривну, а потомъ стало преслъдовать ее. Черкесы долгое время отстаивали свои древніе обычаи и, не обращая впиманія на оппозицію духовенства, пили, ъли до-сыта и веселились вдоволь.

Напитки и столы съ кушаньемъ разносились въ избыткв, и хозяева-распорядители наблюдали за тъмъ, чтобы никто не оставался ненакормленнымъ и не напоеннымъ; хлъбъ, пироги и прочіе сухіе продукты разносились въ буркахъ и раздавались всъмъ безъ исключенія. Напитки ставились на открытомъ воздухъ, въ бочкахъ, такъ что каждый желающій могъ пить сколько ему было угодно. Во избъжаніе бевпорядковъ и шалостей, при подобномъ стеченіи народа, назначались для надзора особыя лица, которыя, имъя въ рукахъ длинныя палки—знаки ихъ власти—подчивали ими молодыхъ шалуновъ и слъдили особенно за тъмъ, чтобы старики были угощены прилично.

Во все время продолженія пиршества, множество лошадей стояло на дворі, ожидая своего посвященія памяти покойнаго. Всі они присланы были сюда родственниками, друзьями и знакомыми покойника, всі они покрыты богатыми покрывалами, извістными подъ названіємъ шдянь. Въ прежнее время, въ честь покойника, посвященнымъ его памяти лошадямъ отрубали уши, а въ позднійшее время ограничивались однимъ ихъ приводомъ на могилу или къ дому умершаго, по которому совершалась тризна.

«Толпы многочисленнаго народа, оживленнаго веселіемъ, шумъ, говоръ, ржаніе коней, рядомъ поставленныхъ, въ богатыхъ уборахъ, съ разноцвётными покрывалами, суетящіяся женщины, не упускающія случая показать себя мужчинамъ въ блескъ, и иногда на нихъ взглянуть лукаво»—все это представляло если не занимательное, то весьма пестрое зрълище.

Молодые князья, дворяне и навздники съ нетерпъніемъ ожидали окончанія угощенія, потому что каждому изъ нихъ предстояли разныя потёхи и игры. Едва только вставали изъ-за столовъ, какъ навздники сидъли уже на коняхъ, покрытыхъ покрывалами. Другая половина навздниковъ садилась на своихъ непосвященныхъ лошадей, и давъ первымъ время разъбхаться въ разныя стороны, бросалась за ними въ погоню; одни старались вырвать покрывало, другіе — ускакать отъ преслъдователей. Наскакавшись вдоволь по полю, наъздники, въ заключеніе своей потъхи, бросали развъвавшуюся ткань среди пъщаго народа, между которымъ происходила борьба, и ткань разрывалась на медкіе куски.

За этою первою партією выбажала вторая, состоявшая изъ набадниковъ одбтыхъ въ шлемы и панцыри, сплетенные, напримъръ, изъ орбшника; за ними точно также пускалась цблая стая набадниковъ; одни изъ нихъ старались про скакать съ своими трофеями какъ можно дальше; другіе—поскоръе отнять у нихъ трофеи и самимъ увънчаться ими; наконецъ, третьи—хлопотали больше всего о томъ, чтобы наполнить орбхами свои карманы. Если преслъдователи не успъвали исполнить своего желанія, тогда шлемы и панцыри точно также бросались въ толпу пъшаго народа и разрывались на части.

За скачкой и джигитовкой следовала стрельба въ цель пешихъ и всадниковъ, а за ними стрельба въ кебект, исключительно употребляемая при поминкахъ. На чистомъ и ровномъ мъстъ ставили длинный шестъ съ прикръпленном къ нему наверху небольшою круглою доскою, называемою кебект. На состязание въ этого рода стрельбъ являлись только отличные стрелки, и число ихъ бывало всегда незначительно. «Ловкие навъздники, имъя лукъ и стрелы на-готовъ, летятъ на лихихъ скакунахъ одинъ за другимъ, такъ чтобы лошадь задняго скакала за лошадью передняго прямо; всадникъ не управ-

ляетъ поводьями, и только лівая пога его остается въ сёдні, а весь его корпусъ держится ниже гривы лошади. Въ такомъ трудномъ положеніи, несясь какъ вихрь мимо шеста, въ то мгновеніе, когда лошадь на всемъ скаку сравняется съ шестомъ, всадникъ спускаетъ лукъ, и пернатая стріла вонзается въ доску, на верху шеста прикрыпленную, а иногда, разбивъ его, падаетъ къ ногамъ зрителей».

Такая игра, сопряженная съ большою повкостію, составляла принадлежность высшаго класса, тогда какъ низсшій классъ черкескаго общества занимался преимущественно игрою въ коемій, или тонкій столбъ, гладко обструганный и намазанный сверху до нибу саломъ. На верху такого столба прикръплялась тонкимъ прутикомъ большая корзина, наполненная разнаго рода вещицами; кто первый взлѣзалъ туда безъ всякой посторонней помощи, кромѣ своихъ рукъ и ногъ, тотъ получалъ всѣ вещи, находившіяся въ корзинѣ. Здѣсь каждый, кромѣ обнаруженія своего удальства и ловкости, хлопоталъ о томъ, чтобы стать обладателемъ вещицъ, лежавшихъ въ корзинѣ. Нечего и говорить о томъ, что вокругъ столба собиралась цѣлая толпа, состоявшая преимущественно изъ полувзрослыхъ дѣтей, толкавшихъ другъ друга, сталкивавшихся, шумѣвшихъ, бранившихся и возбуждавшихъ хохотъ со стороны зрителей. Болѣе хитрые и находчивые мальчики наполняли свои карманы золою или приносили за пазухою песка и, обтирая ими столбъ и руки, добирались таки до корзины.

Въ томъ случав, когда всв усилія дётей добраться до корзины оставались напрасными, ихъ выручали изъ бёды мёткіе стрёлки, направлявшіе свои выстрёлы въ ту палочку, при посредствё которой была прикрёплена къ столбу корзина. При удачномъ выстрёль, корзина падала въ толну, и тогда старый и малый—всв бросались расхватывать вещи при ужасной давкё, свалкё, шумё и крикъ.

Такія игры въ прежнее время продолжались цёлый день, но, съ принятіемъ черкесами магометанства, отъ преслёдованій духовенства онё становились все рёже и рёже, и наконецъ, въ ближайшее къ намъ время, тризна при похоронахъ вышла совершенно изъ моды у черкесовъ.

Однимъ изъ послёднихъ лицъ, похороненыхъ по древнимъ обычаямъ, былъ темиргоевскій князь Мисоустъ Болотоковъ. Похороны были произведены скромно, при ближайшихъ только родственникахъ, оплакивавшихъ его девять дней.

Въ продолжение цёлаго года постель покойнаго была застлана, кругомъ нея развъшано его оружие: панцырь, лукъ, колчанъ и сёдло—знакъ, что родные готовы принять покойника. У кровати стояли красные чевяки, а на маленькомъ столикъ положены были хлъбъ, соль и поставлена въ подсвъчникъ потухшая свъча—символъ угасшей жизни. Въ течение цълаго года, родственники, приъзжая навъщать, дълали ходагъ—печальное почтение. Ровно черезъ годъ, родственники и аталыкъ покойнаго събхались на тризну. Собравшись на могилу, гдъ на столбъ были развъшены всъ доспъхи покойнаго, вывели

осъдланную лошадь, среди густыхъ залиовъ обвели ее семь разъ кругомъ могилы и отрубили ей шашкой уши. То же сдълали со своими лошадьми и всъ присутствующіе, такъ что на могилъ Болотокова были отрублены уши 280 лошадямъ. Мъстные поэты пъли импровизацію про подвиги Болотокова. Послъ пънія, наступила джигитовка, а затъмъ раздълили между собою платье, оружіе и лошадей покойнаго. На угощеніе было заръзано четыре быка и пятьсотъ барановъ; пъвцамъ сыновья покойнаго подарили одиннедцать душъ крестьянъ (1).

## VI.

Сословное деленіе черкескаго народа. — Права и обязавности каждаго сословія. — Борьба дворянства съ зависимыми сословіями у шапсуговъ и потеря привиллегій первыми. — Абреки.

Органиямъ черкескаго общества, по большей части, имълъ характеръ чисто-аристократическій. У черкесовъ были князья (пши), вуорки (дворяне), оги (среднее сословіе, состоявшее въ зависимости покровителей); пшитли (логанапуты) (2) и унауты (рабы) — разностепенное сословіе крестьянъ, и дворовые люди.

Кабардинцы, басдухи, хатюкайцы, темиргосицы и беслентевцы имели внязей.

Абадзехи, шапсуги, натухажцы и убыхи не имъли этого сословія; но дворяне, крестьяне и рабы существовали у всъхъ этихъ народовъ.

Въ Большой Кабардъ считалось одиннадцать сословій:

Пши-князья; ихъ было четыре фамилін.

Вуорки, или уздени, трехъ различныхъ степеней: тлехотль, или тляхотлешь—дворяне первой степени. Хотя дворяне эти и подчинялись князьямъ, но считались владътельными наравит съ ними. Бесленъ-вуоркъ, или тфлокотль (3), дворяне второй степени, причисленные въ княжескимъ или дво-

<sup>(1)</sup> Этнографическій очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукопись). Закубанскій край въ 1864 году. П. Невскій. Кавказъ 1868 г. № 100 и 101. Дебу "О кавказской линін" и проч. изд. 1829 года. Воспомин. кавк. офицера "Рус. Вѣст." 1864 г. № 12. Бассейнъ Псекупса. Николай Каменееъ. "Кубанскія войсков. вѣдомости". 1867 г. № 2. Вѣра, нравы обычаи и образъ живни черкесовъ. "Русскій Вѣстнекъ" 1842 г. т. 5. Черкескія преданія "Русскій Вѣст." 1841 г. т. 2.

<sup>(2)</sup> Пшитли и логанапуты—одно и то же. Доганапутами назывались крестьяне у кабардинцевъ, а пшитлями—у всъхъ остальныхъ обществъ и поколжній черкескаго народа.
(3) У шансуговъ, натухажцевъ и абадзеховъ тфлокотлю означаетъ простолюдана.

рянскимъ ауламъ. Къ этому сословію принадлежали и незаконнорожденныя дёти князей—*тума*, происшедшія отъ неравнаго брака князя съ дворянкою. Третья степень дворянъ носила названіе — еуоркъ-шаотляхуса.

Уздени-пшехао (отъ сдова пши-князь и хао-сынъ), которыхъ можно назвать княжьими отроками, конвойными князя.

Отпущенники изъ рабовъ, *азаты*, нъкоторыми причисляются къ самой низшей степени узденей.

Княжескій собственный крестьянинь— беслено-пиштль (отъ слова пишкнязь, тле— человъкъ) — княжескіе люди. Дворянскій перваго разряда крестьянинъ (огъ или укъ). Дворянскій втораго разряда крестьянинь—тляхо-шао. Это дъти одинокихъ пришельцевъ, которымъ князь или дворянинъ далъ въ жены свою крестьянку.

Дворовая прислуга—*лагуни-пши* (отъ слова *лагуна*—номната, *пши*— князь), или *логанапутт*— княжескіе комнатные люди. Затёмъ слёдовала служанка или *алгава*.

Всё эти сословія можно привести къ пяти вышеназваннымъ сословіямъ. Дворяне невладітельные, или уздени второй и третьей степени, могли владіть крестьянами и иміть свою деревню; но деревня и ея владітецъ были причислены къ владітню одного изъ тляхотлешей. Въ этомъ и состояло все различіе владітельныхъ дворянъ отъ невладітельныхъ.

Значеніе слова пши (внязь) соотв'єтствовало русскому слову господина. Когда черкесы говорять о князь, какъ о влад'єльці деревни, то называють его куодже-пши (пуодже — деревни); но если говорять о князь какъ о начальник, влад'єльці народа, то называють его чилле-пши. Русскаго императора черкесы называли пши-шхуо — великій князь.

Ауды князя располагались обывновенно по близости княжескаго жилья. Тамъ жили его крестьяне и вольноотпущенники. Ихъ спеціяльными занятіями были земледёліе и пастьба скота. Половина ихъ труда принадлежала князю. Нісколько дальше расположены были сакли узденей, вольныхъ жителей и дворянъ, составлявшихъ, какъ сказать, дому князя.

Деревня дворянина первой степени составлена была такъ же, какъ и княжеская; но кромъ того въ аулъ такого тляхотлеша жили дворяне втораго и третьяго разряда, причисленные къ его фамиліи. Это были всъ люди вольнаго происхожденія, отличные наъздники, голы какъ соколы, и потому хищничество для нихъ служило единственнымъ средствомъ къ процитанію.

Деревня, гдъ жиль самъ князь или владътельный дворянинъ, называлась суоркз-куодже (дворянская деревня), въ отличе отъ деревни, въ которой жили только дворяне низшихъ степеней, со своими крестьянами. Такимъ образомъ вуоркз-куодже относительно просто куодже игралъ роль городка.

О податяхъ черкесы не имъли никакого понятія. Каждый владълецъ жилъ тъмъ, что для него сдълаютъ крестьяне.

Князь считался главою своего народа (чилле) и начальникомъ воору-

женных силь; народь обязань быль его уважать какь высшаго по происхожденію, какъ блюстителя народныхъ обычаевъ, чистоты нравовъ и какъ старшаго между владътельными дворянами. Уважение къ князьямъ въ народъ было такъ велико, что покусившійся на жизнь князя истреблялся съ цёлымъ семействомъ. Князья Большой Кабарды брали съ подвластныхъ ясакъ-дань хижбомъ, медомъ, дровами и барантою; у закубанскихъ же черкесовъ князья не брали никакой подати съ народа, а жили войною и тъмъ, что для нихъ работали собственные крестьяне. Народъ очень уважаль своихъ князей, въ особенности если видълъ въ нихъ доблесть и справедливость; за доброе слово князя готовы были все сдёлать и терпеливо переносить оскорбленія, даже и въ томъ случав, когда князь ихъ обворовываль или обижалъ. Конечно, терпъливость народа простиралась до извъстной степени. Знаменитый Джембулать, князь темиргоевскій, отличавшійся твердымъ характеромъ и кругою волею, вооружилъ противъ себя многихъ, и часть народа, до 800 семей, разновременно ушли отъ Джембулата и переселились къ абадзехамъ. Точно также кабардинскіе князья Тохтамышевы своею заносчивостью и непом'врною гордостью до того раздражили пародъ, что общественнымъ приговоромъ были лишены княжеского званія.

Для любимаго же князя народъ не жалѣлъ пожертвованій, принималъ, живое участіе въ его спорахъ и враждахъ, и помогалъ ему оружіемъ и запасами.

Съ лицами, которыя могли быть имъ полезны или могли сопротивляться, князья поступали всегда ласково, но съ бъдными и слабыми не церемонились.

Прібажаль, напримъръ, къ князю гость съ просьбой (хаче-уако) и просиль подарить ему крестьянина. Князь, консчно, не дариль ему изъ числа собственных крестьянь, но посылаль людей своей свиты на розыски, тъ новили какого-нибудь сироту или бездомнаго, за котораго некому было заступиться, и князь пойманнаго дариль своему гостю. Такіе поступки не мъншали, однако, князьямъ считаться защитниками и покровителями парода. Не имъя поземельной собственности, каждый владълецъ считаль себя въ правъ брать у своихъ подданныхъ все безъ возврата, но за то не могъ и отказывать пи въ чемъ своему подвластному.

Последній имель право разделить пищу со своимь господиномь и, если видёль на немь хорошую шапку или платье, могь попросить ихъ у своего владельца, а тоть должень быль отдать просимое. Этоть стеснительный для владельцевь обычай заставиль ихъ одёваться какь можно бёднёе и жить въ такой же убогой саклё, какъ и послёдній изъ его подвластныхъ (1).

Когда князь умираять и оставляять инскольких в сыновей, то народы раздёлялся на части, и каждый тляхотлешь, со своимы ауломы, признаваль

<sup>(</sup>¹) Баронъ Сталь. Этнографическій очеркъ черкескаго народа (рукопись). О быть, нравахъ и обычавяхъ древняхъ, атыхейскихъ идеменъ. Шахъ-бекъ-Мурзана. Кавказъ 1849 г. № 37.

своимъ княземъ того изъ сыновей умершаго, который ему больше нравился. Такъ, по преданію, хатюкайцы отдълились отъ темиргоевцевъ и образовали два отдъльныхъ племени. Въ одной старинной черкеской пъснъ сохранился разскавъ о раздъленіи этого народа.

Со смертію князя произошло разділеніе народа между его сыновьями. Послі долгих споров и совіщаній, оба княжескіе сына приказали своимъ подвластнымъ уложить все свое имущество на арбы и быть готовыми къ переселенію. Съ разсвітомъ слідующаго дня, оба молодые князя сіли на лошадей и пойхали шагомъ, каждый въ разную сторону. Часть народа, по своему выбору и желанію, послідовала за однимъ, а часть за другимъ княжескимъ сыномъ. Къ вечеру оба князя остановились за сорокъ версть одинъ отъ другаго, и жители, сгрунировавшись около своихъ князей, построили сакли; съ этого времени и образовалось два самостоятельныхъ племени червескаго народа (1).

При переселеніи князя съ одного міста на другое — что случалось нерідко — обязаны были переселеться вмісті съ нимъ и всі его уздени. Но если бы князю вздумалось перейти въ какое-либо другое общество, то уздени, безъ согласія всего общества, переселиться со своимъ княземъ не могли. Бывали случаи, что, при жизни князя, часть народа оставляла его и переходила къ другому младшему брату. Жена Джембулата, темиргоевскаго князя, урожденная Конокова, враждовала съ женою егерукаевскаго тляхотлеша Маматъ-Али-Бзагумова. Бзагумовъ, и вмісті съ нимъ часть егерукаевцевъ, перешли отъ Джембулата къ младшему брату его Шерлетуку Болотокову и, переселившись съ нимъ на Лабу, покорились намъ. Джембулатъ, видя себя оставленнымъ большею частію народа, присоединился, съ остальными своими подвластными, къ біжавшимъ, принялъ подданство Россіи и тёмъ возстановиль единство своего владёнія.

Въ ближайшее къ памъ время, въ случат притъсненій князя, подвластные искали защиты у другаго князя, который, принявъ ихъ подъ свое покровительство, становился посредникомъ, просилъ не притъснять ихъ, но отсылалъ однакоже назадъ къ ихъ владъльцу.

Въ случай раздиленія народа на части, по неудовольстію на князя, послидній старался примирить и уничтожить неудовольствія, и случалось, что народь опять соединялся подъ одну власть князя. Все это было, конечно, вз доброе старое еремя, когда, по выраженію самихъ черкесовъ, было больше честности и въ народі, и между князьями, которыхъ тогда величали на-

<sup>(1)</sup> Предавіе это, выраженное въ народной пъснъ, не сходится съ мижніємъ Люлье который говоритъ, что темиргоевцы, хатюкайцы и хетаки имъли одного родоначальника Болетока, который раздълилъ свои владънія между тремя сыновыми, давшими каждымъ особое названіе своимъ подвластнымъ. См. Взглядъ на страны, занимаемыя черкесами Л. Люлье, Зап. Кавк. отд. Импер. Рус. Геогр. общества книга IV мзд. 1857 г.

мазыры и зауеныры, т. е. благочестивые и рыцарскіе. По словамъ туземцевъ, кабардинцы, имъвшіе большое вліяніе на облагороженіе нравовъ, давшіе черкесамъ свой дворянскій обычай (вуоръ-хабзе) и свои моды, въ послъднее время надълии закубанскихъ черкесовъ всякаго рода обманами, измънами, неисполненіемъ объщаній и присягъ, и народъ, пъкогда честный, сталъ, по выраженію абадзеховъ, тастаспосе — богообманывателемъ. Теперь князья не внушаютъ уже къ себъ того безграничнаго довърія, какимъ пользовались прежде.

Въ случат пресъчения владътельнаго княжескаго дома, что бывало очень ръдко, уздени должны были выбрать себъ въ князья одного изъ родственниковъ умершаго. Разсказываютъ, что Болотоковъ, будучи убитъ въ дълъ, оставилъ молодую жену безъ потомства. Одинъ изъ узденей убитаго князя, чтобы не прискивать себъ новаго владъльца или князя, на первыхъ же порахъ убъдилъ молодую вдову-княгиню имъть съ нимъ связь, и родившійся отъ этой связи сынъ былъ признанъ всъми законнымъ сыномъ Болотоковыхъ и наслъдовалъ власть отца.

Изъ всего сказаннаго видно, что князь имълъ много значенія и силы среди народа, и что онъ пользовался исключительными правами и привиллегіями.

Воровство иняжескаго имущества влекло за собою взыскание пени съ его узденей и рабовъ. Кто укралъ лошадь изъ княжескаго дома или табуна и быль поймань, тоть, кромъ возвращенія лошади, обязывался заплатить восемь лошадей и лучшаго раба или рабыню. При значительномъ развитіи въ Кабардъ конокрадства и большомъ значеніи князей, между народомъ существовало обыкновеніе отдавать своихъ лошадей въ княжескіе табуны, чтобы, прикрывшись именемъкнязя, сохранить ихъ въ цёлости. Виновный въ ограбленій трущаго къ князю въ гости, платиль ему въ восемь разъболье ограбленнаго, и кромъ того князю, за безчестіе, одну рабыню. Князь могъ взять у своего подвластнаго собаку, но долженъ былъ вознаградить хозяина. Если же владвлецъ собаки станетъ противиться, то обязанъ заплатить два быка. Съ каждаго коша барановъ князь имълъ право, для своего продовольствія, брать по одному барану и ягненку, хотя бы въ кошт были бараны, и не принадлежавшіе его узденямъ и подвиастнымъ. Для своей свиты князь могъ взять любую лошадь изъ табуна узденей, но долженъ былъ, по минованіи надобности, возвратить ее, а въ случай падежа заплатить такою же лошадью или ен стоимость. Если инязь вздумаль наподомъ взять барамту у своихъ подвластныхъ, а тъ по дорогъ опять отняли ее, то виновные платили князю штрафъ, состоявшій изъ двухъ коровъ и лучшей рабыни. Хотя часто князь, въ этомъ случай, и бываль не правъ, но штрафъ платился въ наказаніе за неповиновение и безчестие.

Барамта существовала во многихъ горскихъ обществахъ и среди всёхъ сословій, и была единственнымъ способомъ охраненія имущества отъ посто-

роннихъ покущеній. Подъ словомъ «барамта» разумѣлось насильственное «заарестованіе чьего нибудь имущества, въ видѣ залога по неудовлетвореннымъ матеріяльнымъ обидамъ».

Каждый туземець, не получившій удовлетворенія, при помощи суда, отъ лица посторонняго общества, считаль себя въ правъ, при содъйствіи своего общества, отобрать у прівзжаго того общества, къ которому принадлежаль должникь, все что при немъ находилось: лошадь, оружіе, деньги и прочее. Этоть то грабежь и назывался барамтой и служиль лучшимь побужденіемъ къ появленію на разбирательство настоящаго отвътчика. Обобранный прівзжій обязань быль служить орудіемъ въ удовлетворенію истца со стороны виновнаго его собрата: вначе онь теряль на всегда отобранныя отъ него вещи, которыя и поступали въ пользу претендателя.

Онъ даваль знать своей мъстной власти о взятой съ него барамтъ и просиль заступничества. Виновнаго принуждало общество освободить барамту, и онъ долженъ быль такать въ общество своего противника. Когда истецъ бываль удовлетворенъ, то барамта возвращалась ея козяину.

Обычай этотъ вель ко многимь злоупотребленіямъ. «Бывали случай, когда виновное въ какомъ нибудь дѣлѣ лицо, для избѣжанія ожидавшей его отвѣтственности, скрывалось въ дальнія общества, гдѣ находило себѣ безопасный пріютъ; но послѣ изъ среды его одновемцевъ все-таки подвергался кто нибудь за него барамтѣ, а этотъ послѣдній, потерявъ изъ виду бѣглеца, считалъ себя въ правѣ отплатить противникамъ тою же монетой. При удачѣ сего намѣренія, нить затягивалась, барамта слѣдовала за барамтой, безъ всякой почти надежды на ихъ возвращеніе хозяевамъ».

Изъ-за барамты происходило множество дракъ и убійствъ, потому что туземець никогда не отдавалъ барамты добровольно, если только могъ отстоять ее силою.

Убійца, спрывшійся отъ провомщенія (панлы), былъ, по народному обычаю, изъять отъ барамты и ему предоставлялось свободное проживаніе во всёхь обществахь (1).

При дёлежё добычи; лучшій плённый, а если его не было, то скотъ, на сумму что стоиль плённый, уступался самому престарёлому князю, котя бы онь и не участвоваль въ набёгё, а затёмь добыча дёлилась поровну между участниками пабёга. Зачинщикь драки, въ присутстей князя, за неуважение къ его особё, платиль ему рабыню, равно и уличенный въ связи съ рабою князя. Когда князь женился, то калымъ (гебенъ-хакъ) платили за него уздени; но за то, возвращаясь изъ гостей, князь полученные подарки дёлилъ со своими узденями и также удёлялъ имъ часть калыма, получаемаго при выдачё замужъ княжеской дочери (2).

<sup>(1)</sup> Барамта. Кн. Х-ъ "Терскія Вёдомости" 1868 г. № 2.

<sup>(2)</sup> Этнографическій очеркъ черкескаго народа. Барона Сталя (рукопись). Племя адиге

Таковы, въ общихъ чертахъ, преимущества князей, такъ сказать представителей власти, пользовавшихся особеннымъ уваженіемъ среди кабардинцевъ и темиргоевцевъ. Вообще у черкесовъ, до послідняго времени, князья иміли большое значеніе, но, по мірт того какъ народъ покорялся намъ, князья постепенно теряли свою власть и силу. Народъ, утративъ свою независимость и видя, что русскій приставъ имість больше селы и значенія чість ихъ князь, переставалъ подобострастно смотріть на послідняго. На мірскихъ сходкахъ сталъ даже возбуждаться вопросъ: нуженъ ли князь тому народу, который покорился русскому правительству? нужно ли сохранять князю тіз выгоды, которыя народъ предоставияль ему въ періодъ своей независимости? Вопросы эти разрішались бъ неблагопріятную сторону для князей и общество нерідко возставало противъ платежа ясака, на томъ основаніи, что, покорившись Россіи, они не нуждаются въ вооруженной силів, представителями которой были князья.

Смотря на князей съ этой последней точки зренія, и вообще какъ на покровителей, непокорные намъ черкесы нередко отказывались повиноваться князю, какъ только тотъ вступалъ въ сношенія съ нами или покорялся русскому правительству. Въ такихъ случаяхъ князь сразу лишался всякаго вёса и вліянія. Султанъ Капланъ-Гирей, который до 1845 года былъ главою всёхъ волненій и глубоко уважаемъ за Лабою, какъ только покорился русскимъ, мгновенно потерялъ всякое значеніе. Въ последнее время, ограниченію власти и значенію князей болёе всего угрожало ученіе мюридизма, проникшее и къ черкесамъ.

Наибы, посылаемые въ Закубанскій край Шамилемъ, постоянно стремились къ тому, чтобы утвердить свою власть въ народѣ, а для этого имъ необходимо было ограниченіе власти и преимуществъ князей. Хаджи-Магометъ стегалъ плетью не одного черкескаго князя, и когда тотъ требовалъ разбирательства и удовлетворенія, то Хаджи-Магометъ, какъ духовная особа, всегда отказывалъ въ томъ. Магометъ-Аминь, женившись на сестрѣ темиргоевскаго князя, княжнѣ Болотоковой, нанесъ тѣмъ сильное пораженіе князьямъ, такъ какъ бракъ этотъ представлялъ неслыханный примѣръ неравнаго союза черкеской княжны съ дагестанскимъ пастухомъ.

Тоть же Магометь-Аминь разстрёляль махошевскаго князя М. Багарсокова. Вторымь сословіемь послё князей были еуорки или уздени, потомки первыхъ поселенцевь, отличавшихся силою и богатствомь. Впослёдствій къ нимъ присоединились и потомки вольноотпущенныхъ рабовь. Сословіе это было весьма многочисленно и составляло почти третью часть всего черкескаго народонаселенія. Весь народь раздёлялся на дворянскіе роды (тляку), суще-

Т. Макарова. "Кавк." 1862 г. № 31. О быть, нравахъ и обычанхъ древнихъ атыхейскихъ илеменъ "Кавк." 1849 г. № 37. Исторія адыхейскаго народа, составленная по предавіянъ кабардинцевъ. Шора-Бекмурзинъ-Ногмовымъ Кавк. Календ, на 1862 г. приложеніе І.

ствовавшіе во всёхт безь исключенія обществахъ черкескаго народа. Родъ жилъ не вмёстё, а по семействамъ, тамъ, гдё признавалъ для себя удобнёе. Не менёе того отдёльное дворянское или вообще свободное семейство, со своими крестьянами, причислялось къ своему тляхотлешу или владёльцу. Каждое семейство, какъ дворянское, такъ и княжеское, имёло свой собственный гербъ (тамга). Гербы эти рёдко наносились на оружіе, еще рёже для прикладыванія печатей. Черкеская тамга употреблялась преимущественно для тавренія лошадей и состояла изъ различныхъ крючковъ и математическихъ фигуръ, силетенныхъ между собою (1).

Подобно князьямъ, и дворяне не имъли, отдъльно отъ своего народа, пикакой поземельной собственности.

Уздени всегда жили подъ ващитою князей, а заслужившіе большее вниманіе послёднихъ были болёе ими награждаемы, слёдовательно пріобрётали и большее значеніе между своими собратьями. Огсюда происхожденіе старшихъ узденей или узденей первой степени. Въ обществахъ, гдё нётъ сословія князей, старшіе уздени называются просто старшинами.

Тляхотлешъ, или уздень первой степени, быль полный владътель въ своемъ аулъ. Онъ имълъ своихъ крестьянъ, которые работали на него и связаны были ст нимъ извъстными условіями. Въ его ауль жили уздени остальныхъ степеней со своими крестьянами и признавали его своимъ главой. Уздени новиновались князю, ходили съ нимъ на войну или посыдали своихъ воиновъ; но, кромъ уваженія къ особъ князя, его сопровожденія и личныхъ услугъ, не несли никакихъ повинностей. По первому зову князя, уздень обязань быль къ нему явиться и оставаться при немь до тёхъ поръ, пока быль нужень. Во время путешествія князя за предёлы своей земли и на неопредъленное время, одинъ уздень, и притомъ первой степени, сопровождалъ его, что считалось особенно почетнымъ. Вообще при выбъдъ князя изъдому, онъ бываль всегда окружень своими приближенными, которые, составляя почетную его свиту, вийстй съ тимъ исполнями разнаго рода услуги и обязанности: держали лошадей, подавали и принимали оружіе, за сёдломъ своимъ возили княжескую бурку и другія вещи, приготовляли князю объдъ и т. п. Во время самаго путешествія князя окружающія его лица размінцались такимъ образомъ: самый почетный изъ вуорковъ — съ лъвой стороны князя, другой вуоркъ, старшій по дътамь и значенію — съ правой стороны его; остальные располагались свади и по сторонамъ, какъ приходилось. Въ Кабардь, кромь того, существоваль особаго рода этикеть, по которому каждый верховой кабардинецъ, при встръчъ съ княземъ, обязанъ былъ вернуться назадъ и провожать князя до тёхъ поръ, пока его не отпустять; если же князь шель пешкомь, то встретившійся должень быль спешиться. Въ случае

<sup>(1)</sup> Броневскій, въ своихъ "Новъйшихъ географическихъ и историческихъ свёдвніяхъ о Кавказь", ч. II, приводять 58 различныхъ такого рода внаковъ.

пріжяда въ князю гостей, почетныя лица располагались въ кунахской саклу князя, а свита гостей помущалась въ сакляхъ узденей, которые и обязаны были угощать прікзжихъ и накормить ихъ лошадей. Если бы князь объднёлъ и лишился вежхъ своихъ крестьянъ, то вей уздени должны были распредёлить между собою поденно полевыя работы для своего князя, такъ чтобы совокупность ихъ труда могла обезпечить годовое продовольствіе князя съ семействомъ.

Князь дёлаль своимь узденямь подарки невольнаками, оружіемь и скотомь; тоть же, кто не дёлаль такихь подарковь, могь лишиться своихь узденей. Недовольный своимь княземь, уздень имёль право удалиться со своимь ауломь въ другое какое-нибудь общество: такь, родь Гоаго, хатюкайскаго происхожденія, и родь Тлебзу, абадзехскаго происхожденія, переселились къ щапсугамь и слились съ этимь народомь. Въ 1826 году нёсколько семействь, подвластныхъ абадзехскому дворянину Джанкота-Мамехоту, бъжали къ натухажнамъ.

Подобныя притъсненія князей вызывали опозицію со стороны узденей, и за обиду, нанесенную узденю, вступались всё остальные уздени съ подвластными имъ аулами. Князь вынужденъ бывалъ мириться съ недовольнымъ, потому что если онъ допускалъ своего узденя переселиться въ другое общество, то, по понятію народа, это бросало на него пятно и навлекало нозоръ. Отъ того подобныя переселенія въ ближайшую къ намъ эпоху встръчались весьма ръдко. Въ недавнее время былъ только одинъ примъръ подобнаго переселенія. Бесленъевскій уздень первой степени Кодзъ, недовольный княземъ Коноковымъ, перешелъ, со всёмъ своимъ ауломъ, къ темиргоевцамъ, а когда темиргоевцы сами бъжали за р. Бълую, то Кодзъ, со своими подвластными, поселился на Кубани, гдъ его аулъ существуетъ и донынъ ереди мирныхъ ногайцевъ

Уздени исполняли безусловно волю и приказанія своего князя и служили ему ежедневно въ домашнемъ быту. При этомъ случат, по большей части, съ объихъ сторонъ соблюдались утонченная въжливость и взаимное уваженіе.

Уздени всегда гордились своимъ происхожденіемъ и твердо отстаивали свои права. По понятіямъ черкеса, дворянина можетъ создать только одинъ Богъ, и потому черкесы никогда не оказывали особеннаго уваженія къ жалованнымъ дворянамъ, признавая ихъ ниже себя. Черкескій дворянинъ бравировалъ своею вѣжливостію, и стоило только разгорячившагося узденя, забывшаго приличіе и вѣжливость, спросить: ты дворянинъ или холонъ? чтобы, напомнивъ его происхожденіе, заставить его перемѣнить тонъ изъ грубаго въ болѣе мягкій и деливатный.

Услуги, оказываемыя узденями ежедневно князю, заставляли послёдняго защищать ихъ отъ всякихъ обидъ. Если княжескій уздень бывалъ убитъ кёмъ-нибудь во время ссоры, и убійца, по обычаю, не заплатилъ за кровь, то князь долженъ былъ принять ищеніе на себя, и тогда убійца обязывался заплатить три семьи, каждая изъ девяти душъ. Два семейства изъ

нихъ ноступали въ родственникамъ убитаго узденя, а одна въ внязю. Если убійца не имълъ столькихъ семей, то отвътственность надала на все его семейство, и въ прежнее время оно подвергалось разграбленію и продажъ (1).

Жившіе въ аулахъ тляхотлешей, уздени второй и третьей степени, но вызову тляхотлеша, были обязаны идти на войну. Благосостояніе узденей этихъ степеней зависъло отъ того, имъля ли они крестьянъ или нътъ. Бъднымъ тляхотлешъ оказывалъ обыкновенно вспомоществованіе скотомъ и разными продовольственными запасами. Вспомоществованіе это носило особое названіе — суоркъ-тымъ. Если такой дворянинъ не поладилъ съ тляхотлешемъ, то могъ, со всъми своими крестьянами, переселиться къ другому тляхотлешу, но обязанъ былъ, при переселеніи, возвратить данный ему вуоркъ-тынъ.

Подобныя переселенія встрівчались также весьма рідко. Переходя въ чужое общество, дворянинь второй или третьей степени освобождался отъ подчиненности своему тляхотлешу. Если переходь совершался въ такое общество, гді было сословіе князей, то переселенець обязывался приписаться въ одному изъ существовавшихъ тамъ тляхотлешей, а если переходилъ въ такое общество, гді не было князей, то, избравъ себі містожительство, водворялся на немъ. Необходимо замітить, что тляхотлешь, или старшина, у шапсуговъ, натухажцевъ и абадзеховъ, вслідствіе переворота, происшедшаго у этихъ народовъ, не пользуется такимъ значеніемъ, какъ между народами, имітющими сословіе князей.

У всёхъ поколёній чернескаго народа, не имёющихъ князей, народъ раздёлялся на отдёльныя самостоятельныя общества, или *псухо*, и общины, или хабль. Каждое изъ нихъ управлялось само по себё, отдёльными старшинами.

До образованія своей самостоятельности, натухажцы и шансуги, въ числъ прочихъ племенъ черноморскаго прибрежья, изъ которыхъ главное было гоаге, занимали слъдующія мъста: натухажцы въ верховьяхъ долины Исевюе или Исевюане, въ урочищъ Тагансъ; шансуги въ той же долинъ, въ урочищахъ Атсейнибъ и Бебеколайге.

Въ то время, оба поколънія не имъли теперешняго навванія и состояли изъ пяти коренныхъ отраслей: надхо (по ореографіи нъкоторыхъ натхо), нетахо (нетдахо), кобле-схапете (схопте) и сотахъ (севатахъ) (2). Первыя двъ отрасли образовали народъ натухажскій, въ составъ котораго вошло впослъдствіи и племя гоаге, а послъднія три, водворившись сначала на ръкъ Шапсхо, образовали самостоятельное племя, названное, по имени ръчки, сначала шапсхо, а потомъ шапсугами.

<sup>(</sup>¹) Замъчанія на статью "Законы и обычаи кабардинцевъ" Ханъ-Гирея Кави. 1846 г. № 10. Воспомин, кавкавс. офицера. "Рус. Въст." 1864 г. № 12. Племя адиге Т. Макарова. Кавкавъ 1862 г. № 31. О натухажцахъ, шапсугахъ и абадзехахъ Л. Люлье. З. К. О. П. Р. Г. О. К. 1V.

<sup>(°)</sup> Первыя названія принадлежать Л. Люлье, а пом'ященным въ скобкажь Ханъ-Гирею.

Съ увеличениемъ народонаселенія, племена эти стали ощущать недостатокъ въ вемль, что заставило ихъ искать простора: натухажцы начали занимать постепенно долины, прилегающія къ Черному морю, а шапсуги переходили на съверный склонъ Кавказскаго хребта и водворялись постепенно на нынъ-занимаемыхъ ими мъстахъ. Абадзехи, выходя изъ горныхъ мъстъ, утвердились тогда на безлюдныхъ, мало-населенныхъ земляхъ и не находили въ томъ препятствія, потому что остальныя илемена, по преданію, занимали, въ то время, мъсто по правую сторону Кубани.

Въ старину, какъ шапсуги, такъ и натухажцы имъли сословіє князей и феодальное правленіе, чему доказательствомъ служать существующім у нихъ

княжескія фамиліи.

Княжескій родъ быль и у этихъ народовъ, но надо полагать, что онъ пресъкся, и въ настоящее время шапсуги, натухажцы и абадзехи двиятся: на вуорковъ-дворянъ; тфлокотлей—вольныхъ земледъльцевъ, и на крестьянъ (пшитлей).

Дворяне, имъвшіе преимущество въ народъ, составляли господствующее населеніе; вольными земледъльцами было большинство народа, подчиненнаго дворянству на довольно тягостныхъ условіяхъ, возникшихъ по обстоятельствамъ и освященныхъ давностію времени; крестьяне были двухъ видовъ и несли неодинаковыя обязанности: одни пользовались большею свободою, болѣе значительными правами собственности и отбывали не столь тягостныя повинности—это былъ родъ оброчныхъ крестьянъ; другіе, напротивъ, всецѣло принадлежали владѣльцу, и работали на него по мѣрѣ силы и возможности—это былъ родъ дворовыхъ людей.

Численность племень быстро возрастала пришельцами, слёдовательно возрастала и сила простаго народа, потому что дворянство, сильное своими преимуществами и гордясь своимъ происхожденіемъ, не хотёло унижать себя родственными связями съ людьми низшаго класса. Напротивъ того, простой народъ принималь въ себё каждаго пришельца, объщаль ему защиту, но въ то же время требоваль отъ него присяги служить върно и оберегать интересы того клана, или рода, въ который онъ поступалъ.

Сильный помощью такихъ соприсложеников (тхаръ-огъ) и тяготившійся властью суорков или дворянства, народь ждаль и искаль случая сбросить съ себя дворянское иго. Чуждаясь простаго народа, дворянство скоро стало въ нзолированное положеніе; численность его, замкнутая въ тёсныхъ предълахъ своего сословія, не возрастала такъ быстро, какъ численность простаго народа. Сознавая свою силу, народъ недоброжелательно смотрёль на преимущества дворянъ, которыми тѣ гордились, считая ихъ единственнымъ оплотомъ противъ новаго порядка. Народъ сталъ оказывать сопротивленіе дворянству; ослушаніе подвластныхъ проявлялись чаще, и скоро возникло безначаліе со всёми его послёдствіями. Для водворенія порядка, дворянство, все еще полагавшееся на уваженіе къ нему народа, прибёгло къ созванію народныхъ

собраній, въ которыхъ были соединены начала аристократическое и демократическое. Последнее, какъ многочисленнъйшее, всегда одерживало перевъсъ и было не въ пользу дворянства. «Дворяне, опасаясь утратить свои преимущества» — говоритъ Люлье — «прибъгали въ разнымъ кознямъ и старались разстроивать единогласіе противной имъ партін, до чего иногда, съ помощію своихъ приверженцевъ, и достигали. Тогда уничтожались вводимыя постановленія и водворялся новый безпорядовъ».

Ни та, ни другая сторона не хотвла уступить; каждая отстаивала свои права и искала случая упрочить ихъ. Случай скоро представился у шапсуговъ.

Дворяне Шеретлуковы, одни изъ сильнъйшихъ, разграбили проъзжихъ торговцевъ, бывшихъ подъ покровительствомъ одного клана (рода), и при этомъ убили двухъ защитниковъ торговцевъ и ихъ покровителей.

Прежде дворяне производили насилія и не такого рода, а гораздо худшія, но теперь народъ воспользованся этимъ случаемъ и рѣшийся ослабить вначеніе дворянскаго сословія. Огромною массою напаль онъ на одного изъ дворянъ Шеретлуковыхъ, разграбиль его имущество, захватиль крѣпостную дѣвушку и оскорбиль мать дворянина самыми грубыми ругательствами и даже побоями. Такое неуваженіе къ дворянству было первымъ примѣромъ нарушенія дворянскихъ привыльстій и послужило поводомъ къ открытой враждѣ дворянства съ народомъ—враждѣ, знаменитой своими послѣдствіями.

Фамилія Шеретлуковыхъ, рѣшившись кровью омыть нанесенное ей оскорбленіе, и, какъ говорятъ, подстрекаемая дворянствомъ, оставила родину. Шеретлуковы просили защиты и покровительства у хамышейскаго общества бзедухскаго поколѣнія, одного изъ самыхъ сильныхъ въ то время.

Депутаты Шеретлуковыхъ явились съ этою просьбою къ старъйшему князю хамышейскому, Баты-Гирею, человъку, замъчательному по своему уму и имъвшему огромное вліяніе на дъла не только своего племени, но и другихъ сосъднихъ горскихъ племенъ.

- Князья и дворяне соберутся, отвъчаль онь посланнымь, переговорять между собою, обсудять просьбу и тогда дадуть отвъть.

Депутаты остались ожидать решенія съёзда.

Одинъ изъ почетнъйшихъ представителей хамышейскаго народа, первостепенный дворяпинъ Бшихако-Бореко, предложилъ, прежде принятія Шеретлуковыхъ подъ свое покровительство, вступить въ посредничество между ними и народомъ и, своимъ вліяніемъ, стараться, примиривъ ихъ, предупредить напрасное кровопролитіе. Въ случат же отказа шапсуговъ на примиреніе, принять Шеретлуковыхъ подъ покровительство и защищать ихъ дёло силою оружія.

Одинъ изъ молодыхъ князей, человъкъ весьма храбрый, но вспыльчивый и грубый, возсталъ противъ столь благоразумпаго предложенія Бореко.

— Для него нужно выстроить крыпкую ограду—сказаль онь съ насмыш-

кою про Бореко—такую, изъ которой шансуги не въ состояніи были бы взять его, если случится война.

Депутаты Шеретлуковыхъ, присутствовавшіе на съйзді, довко воспользовались этимъ посліднимъ возраженіемъ.

— Зная твою любовь къ спокойствію, сказали они Бореко, ни одинъ изъ насъ не станетъ безпокоить тебя просьбою о помощи: для насъ достаточно участія, принимаемаго въ нашей судьбѣ прочими дворянами по чувству собственнаго достоинства.

Эта выходка была совершенно неумёстна: всё знали Бореко, какъ одного изъ храбрёйшихъ соотечественниковъ.

— Никогда я не пожелаю, отвёчань депутатамы оскорбленный старикь, чтобы вы имёли нужду вы моей помощи. Но бзедухи увидять, изы боязни-ли я совётывалы отклонить войну разсудительными и не безчестными переговорами.

Благоразумное мийніе старика не было принято: собраніеми руководили нівсколько молодых в князей, жаждавших войны. Они достигли ціли: междоусобная война возгорівлась и вровавым ем послідствім не изгладились до покоренім шапсугови русскими...

Перетлуковы, оставивъ свою родину, переселились из бзедухамъ, и отправили въ 1793 году депутацію въ Петербургь, прося помощи будто бы противъ возмутившихся подданныхъ. При депутатахъ, душою которыхъ былъ Али-султанъ Шеретлуковъ, находился и Баты-Гирей. Чтобы върнъе получить помощь, депутація заявила свои върноподданническія чувства, была принята милостиво и ввела въ заблужденіе русское правительство. Императрица Екатерина ІІ повельла черноморскому казачьему войску, заселявшему прикубанскія земли, оказать помощь, которая состояла изъ трехъ сотенъ казаковъ и онной пушки.

Между тъмъ, пока депутація была въ Петербургь, остальные князья Шеретлуковы сильными партіями вторгались въ прежнее свое отечество, и хотя не щадили крови своихъ собратій, но видъли, что подобные набъги не могли усмирить народъ, а только еще болье ожесточали шапсуговъ и возстановляли ихъ противъ своихъ единоплеменниковъ — бзедуховъ.

Обитая въ горныхъ ущельяхъ или въ глубинъ лъсовъ, которые защищали ихъ отъ непріятельскихъ нападеній, шапсуги не отличались тогда воинственностію. Они строили бъдныя хижины въ пустынныхъ, дикихъ и неприступныхъ мъстахъ, преимущественно посреди непроходимыхъ болотъ, такъ что не было возможности пробхать по ихъ землъ безъ провожатаго. Шапсуги ограждали себи тогда отъ непріятельскихъ вторженій не оружіемъ, а тъмъ, что въ своихъ жилищахъ дълали разные выходы, чтобы, въ случав нападенія съ одной стороны, можно было бы спастись въ противоположный выходъ. Имущество, хлъбъ и лучшія вещи скрывали въ пещерахъ и въ глубокихъ ямахъ, а скотъ угоняли въ лъса.

Почувствовавъ на себъ удары бъедухскихъ партій, шапсуги, при содъй-

ствіи абадзеховъ, созвали многочисленное и дотолѣ неслыханное ополченіе, грозное числомъ, но не воинственностію и исправностію вооруженія. Вся эта масса ринулась на хамышейскіе аулы, съ намѣреніемъ отмстить бзедухамъ за причиненныя имъ разоренія. Бзедухи также собрали ополченіе. Хотя число ихъ воиновъ составляло половину того, чѣмъ располагали шапсуги, однако бзедухи, сознавая свое превосходство на полѣ брани и презирая противника, не отличавшагося особою воинственностію, и поддерживаемые русскими казанами, смѣло шили къ нему на встрѣчу. Это случилось въ 1796 году. Оба непріятеля встрѣтились на берегахъ Взіюкозаую (¹), произошло кровопролитное сраженіе, въ которомъ шапсуги были разбиты на-голову.

Кръпкая позиція шапсуговъ, большею частью пъшихъ, засъвшихъ за оврагомъ и въ лёсахъ, не мегда быть атакована кавалеріей, а потому казаки, во все время боя, не принимали участія: они охраняли только свое орудіе. По совъту Баты-Гирея, отважные наъздниям завязали съ шапсугами перестрълку черезъ оврагъ и, джигитуя передъ непріятелемъ, выманили шапсуговъ, повазади тыль и увлекли ихъ черезъ балку подъ картечные выстрълы русскаго орудія. Гуль незнакомаго шапсугамь выстрела, действіе картечныхь пуль, поражавшихъ одновременно нъсколькихъ людей и лошадей, навели на непріятеля бзедуховъ паническій страхъ. Выдержавъ только три картечныхъ выстрвла, шапсуги и абадзехи обратились въ бъгство. Бзедухи преслъдовали ихъ съ ожесточеніемъ. Поле сраженія было усыпано телами шапсуговъ и абадзеховъ, потерявшихъ до 4,000 человъкъ убитыми и ранеными. Взедухи цълыми толпами пригоняли своихъ плънныхъ противниковъ; цълыя груды оружія достались имъ въ добычу, но не могли искупить и ихъ потери. Баты-Гирей паль на полъ сраженія, а съ нимь бездухи потеряли свое вліяніе на сосъднія горскія племена. Утрата эта была незамънима и, не смотря на огромную потерю людей шапсугами, она была ничтожна въ сравненіи съ потерею бездуховъ.

Значеніе, которое имёль Баты-Гирей въ народі, лучше всего выразилось въ отвіті одной шапсугской женщины.

Выйдя на встръчу своимъ одноаульцамъ, возвращавшимся съ поля бзіюкской битвы, женщина спрашивала ихъ о своемъ мужъ и о своихъ дътяхъ, и, получивъ отеътъ, что они легли на полъ брани, кръпко пригорюнилась.

- Что же вы сдълали добраго? спросила она возвратившихся.
- Убили Баты-Гирея, отвъчали они коротко.

Опечаленная жена и мать, услыхавъ эти слова, захлопада въ дадоши и

— Потерю шапсуговъ — сказала она — шапсугскія женщины могуть по-

<sup>(1)</sup> Недалеко отъ нывъшней Ново-Дмитріевской станицы Исскупскаго полка, между правыми берегами ръки Афипса и Шебжа.

полнить въ одну ночь, а потерю Баты-Гирея бзедуховскія жены и во сто літь не исправять.

Пораженіе не смирило, однако, шапсуговъ; они нѣсколько разъ своими вторженіями тревожили бзедуховъ, рѣшились не слагать оружія до тѣхъ поръ, пока не проникнутъ въ средоточіе бзедухскаго поколѣнія, и сдержали слово. Кровь, лившаяся рѣкою, утомила обѣ стороны. По внушеніямъ бзедуховъ, выходцы Шеретлуковы вступили въ переговоры съ шапсугами и возвратились всѣ, кромѣ Али-султана, на родину, на условіяхъ приличныхъ по тогдашнему времени. Послѣдній поселился въ землѣ Войска Черноморскаго и основалъ нынѣшнюю Гривенскую черкескую станицу.

Шапсуги достигли своего: они поколебали значеніе дворянства и на внаменитомъ народномъ съйздів, состоявшемся послів возвращенія Шеретлуковыхъ и извістномъ подъ именемъ печетнико—зефест, были ясною чертою разграничены права дворянъ и народа. «Опреділенные на этомъ съйздів пункты условій и узаконеній (хабзе) утверждены были на всегда правилами или основаніями, для руководства во всйхъ дійлахъ частныхъ и общественныхъ; народъ и дворянство присягою обязались не отступать отъ этихъ постановленій и не измінять ихъ».

Такъ совершился переворотъ, последствіемъ котораго было то, что многія изъ дворянскихъ фамилій оставили край и нашли пріютъ у соседей, а другія искали покровительства русскихъ. Замечательно, что, во все продолженіе смуть, ни одинъ шапсугскій дворянинъ пе сделался жертвою вражды простолюдиновъ; бывали примеры брачныхъ союзовъ дворянъ съ простолюдинками, но ни одна дворянка не вышла замужъ за простолюдина.

Постановленія съйзда служили долгое время единственнымъ узаконеніемъ для рішенія всйхъ діль, касающихся сословныхъ отношеній, и надо отдать справедливость, что, своею краткостію и ясностію, правила эти были совершенно въ духі народа дикаго, воинственнаго и непокорнаго.

Такъ, на основании постановиенія, положена плата за кровь убитаго дворянина тридцать головъ скота, а за смерть торокотом, или землевладъльца—двадцать восемь. За рану, съ поврежденіемъ кости, платится половина этой суммы, безъ поврежденія кости—четверть. За кражу лошади, если воръ пойманъ, онъ обязанъ возвратить украденую лошадь и, сверхъ того, придать: если украль у дворянина, то двъ лошади, у тфлокотля — одну; если воръ не можетъ возвратить уворованной лошади, то съ него взыскивають за украденую у дворянина девять, а у тфлокотля семь лошадей.

Такимъ образомъ, и на этомъ собраніи дворянство сохранило часть своихъ преимуществъ. Положеніе же врестьянъ, извъстныхъ подъ именемъ оброчныхъ, не было разъяснено и на этомъ собраніи. Сами оброчные отказались отъ повиновенія своимъ владъльцамъ, но пародъ не вступался за нихъ, тогда какъ дворянство требовало покорности. Собраніе отнеслось нейтрально къ объимъ заинтересованнымъ сторонамъ. Оно не требовало отъ дворянства

рёшительнаго отказа въ своихъ правахъ надъ оброчными, но не требовало и отъ посибднихъ признанія этихъ прахъ и повиновенія владъльцамъ. Привилегіи дворянства предъидущими событіями были однако уже поколеблены въ своемъ основаніи; оброчные сами, безъ собранія, отказались отъ повиновенія своимъ владъльцамъ и сбросили съ себя тяготёвшее надъ ними иго дворянства. Оставшіеся на родинё дворяне потеряли свои права, и съ тёхъ поръ не пользуются никакими другими преимуществами, кромё тёхъ, которыя даютъ каждому умъ, краснорёчіе и храбрость.

Примъру шапсуговъ послъдовали натухажцы и абадзехи, съ тою только разницею, что у послъднихъ двухъ поколъній демократическое преобразованіе общества совершалось постепенно, безъ кровопролитія и насильственныхъ потрясеній (1).

Если сословіє крестьянь и простаго народа у этих трехъ племенъ успало отстоять, до накоторой степени, свою независимость, то у остальныхъ племенъ черкескаго народа оно находилось въ полной зависимости отъ высшаго сословія.

Вообще, вст зависимыя сословія дтлились на три главныя степени: 1) огост, 2) пиштлей и 3) унаутост.

Оги составияли переходъ отъ крѣпостнаго состоянія къ классу свободныхъ земмевладъльцевъ. Это потомки крестьянъ (пшитлей), которымъ лично, или ихъ отцамъ, въ награду за отличную службу, владълецъ предоставилъ имущественныя и семейныя права. Оги раздълялись на два класса: княжескихъ и узденскихъ.

Княжескіе оги, по одному съ каждаго дома, обязывались сопровождать своего владёльца во время путешествія и быть на конё съ полнымъ вооруженіемъ; въ случай бидности оговъ, владилець снабжаль ихъ лошадью и оружіемъ. Въ домашнемъ быту князя они присутствовали въ его доми ежелневно.

Исполняя волю своего господина, оги работали на него и платили подать за пользование землею. Во время работь владълець обязань быль давать имь припасы въ изобили — иначе не стали бы работать. Подати и повинности платились такъ: огъ, пашущій землю одною парою быковъ, платиль одну арбу въ 30 мъръ вымолоченнаго, а иногда и молотаго проса; тотъ, кто пахаль двумя парами воловъ, платиль три арбы; тремя парами — четыре арбы проса и т. д. Подать эта платилась, однако, во время урожая, а въ противномъ случат, и при недостаткт, огъ не платиль ничего, или, по настоянію владъльца, даваль ему извъстную часть проса, по усмотртнію и

<sup>(1)</sup> О быть, правахь и обычаяхь древнихь атыхейскихь племень. Шахь-бекь-Мурзина. "Кавказь" 1849 г. № 37. Бесльній Абать изь сочинелія "Віографіи знаменитыхь черкесовь и очерки черкескихь правовъ". Хант.-Гиря. Кавказь 1847 г. № 42. О натухажцахь, шаисугахь и абадзехахь Л. Люлье, Зап. Кавк. отд. Им. Р. Геогр. Общес. кн. IV изд. 1857 г. Бассейнъ Псекупса. Николай Каменевь. "Кубанс. войсков. Въдом." 1867 г. № 29.

назначенію аульнаго общества. Капь бы мало или много ни посвяль огъ пшеницы, ячменя и полбы, онъ обязань быль отдать своему владёльцу опредвленную часть, по шести мъшковъ, но за то не отдаваль ничего за посвян-

ную кукурузу.

Во время покосовъ, каждый 16-льтній отъ обязань быль три дня косить съно для владъльца, убрать его, сложить въ стоги и перевести въ кутаны (хутора, зимовники) или къ дому владъльца. Владълець, не заставлявшій оговъ косить свои луга, получаль съ каждаго дома по семи арбъ готоваго съна. На время зимы оги устранвали владъльцу коши для барановъ, а въ февраль мъсяцъ привозили съ каждой семьи отъ семи до пятнадцати арбъ дровъ. Неисполнившіе этого послъдняго обязательства платили пару быковъ владъльцу. Огъ, заръзавшій своего быка, отдаваль своему владъльцу филейную часть, но заръзавшій корову ничего не даваль.

Все имущество ога составляло его неотъемлемую собственность; даже и въ томъ случав, когда, за нерадёние или преступление, обращался въ пшимля, онъ не лишался права на имущество, и владёлецъ не имёлъ права вмё-

шиваться или распоряжаться его собственностью.

Огъ, взявшій жену изъ дворни господина, не могъ брать ее въ себѣ въ домъ, а ходилъ только къ ней ночевать и дѣти ихъ принадлежали господину. При выдачъ дочери замужъ, огъ платилъ князю изъ полученнаго имъ калыма двухъ быковъ и одну корову, а тотъ дарилъ ему шедковый кафтань (¹). Если же владълецъ не дарилъ ему кафтана, тогда онъ отдавалъ только двухъ быковъ.

Калымъ за дочь оги, какъ видно, получали сами, но покупать себъ жену могли или сами, или при содъйствіи владъльцевъ. Въ первомъ случав, огъ могъ прогнать свою жену или, другими словами, развестись съ нею, а во второмъ не имълъ права. Уздень, выдавая кртпостую дъвушку за ога, пировань въ его домъ, а хозяннъ обязанъ быль дать музыванту быка и вусовъ матеріи. Владълецъ, выдавая дочь свою замужъ, отдавалъ изъ полученнаго калыма одну пару быковъ огамъ; но за то, когда женился самъ или жениль сына, то оги обязаны были принять и содержать у себя его жену въ течение года, если въ приему ея мужемъ не все еще было приготовлено. Въ случат прітяда гостей на волахъ, оги обязаны были содержать на свой счетъ воловъ прівхавшихъ, во все время пребыванія ихъ въ гостяхъ. Если же прібажавшіе къ владбльцу гости почему либо не могли расположиться у его узденей, то оги обязаны были помъстить ихъ въ своей саклъ и кормить какъ ихъ самихъ, такъ и лошадей. Князь могъ, въ случай надобности, взять у ога лошадей, если только они были свободны. Если взятая дошадь будеть украдена или падеть, то владълець обязань быль заплатить ея стоимость. Виадълецъ могъ выбрать табунщика изъ числа оговъ, но за то онъ даваль

<sup>(1)</sup> По другимъ свъдъніямъ, онъ платилъ двукъ быковъ и двукъ коровъ.

ему изъ стада лучшаго, по выбору, жеребенка, освобождалъ отъ подати одной арбы проса и, при ръзаніи въ пищу кобылицы, отдавалъ табунщику шею и всю внутренность.

На обязанности ога лежало приготовить во время праздниковъ бузу или брагу изъ своего проса, но въ господской посудъ; во время поста приносить по очереди своему господину каждую ночь кушанье и питье, сообразное со своими средствами. Кромъ того, если огъ имълъ собственныхъ барановъ, то разъ въ годъ, во время поста, онъ приносилъ своему владъльцу лопатку копченой баранины. Заръзавъ подаренную къмъ-либо ему скотину, онъ приносилъ владъльцу переднюю лопатку; по уборкъ хлъба приносилъ кувшинъ бузы и одинъ просяной чурекъ; при изготовленіи для себя бузы, давалъ одинъ кувшинъ господину; при поъздкахъ князя на поминки къ родственнивамъ давалъ по очереди арбы и воловъ. Въ случат смерти господина или кого-либо изъ членовъ его семьи, оги должны были по очереди дълать объдъ. При раздълъ, оги платили владъльцу 100 рублей, или отъ сорока до ста барановъ съ ягнятами. Столь большая плата установлена была съ тою цълю, чтобы пріостановить раздълы.

Ога нельзя было продать безь особенной его вины, и онъ могъ откупиться па волю. Пойменный въ кражъ чего-нибудь у узденя, огъ отдавался
ему въ рабство, но могъ быть выкупленъ родственниками за 150 руб. Не
вижвшій средствъ платить установленной подати, огъ могъ быть взять въ
домъ владъльца витесто раба; но какъ только поправлялся и богатълъ, владълецъ обязанъ былъ его отпустить и, отпущенный, онъ становился въ
прежнія отношенія къ владъльцу. Огъ, бъжавшій къ другому племени и пойманный, могъ быть проданъ кому угодно.

сами оги могли владъть рабами, но имъли право не продавать, а мънять ихъ на другихъ рабовъ, и то съ дозволенія владъльца. Если огъ хотълъ продать своего раба, то обязанъ былъ найти не менъе трехъ покупщиковъ, и тогда владълецъ предоставляль рабу выбрать себъ изъ трехъ новаго господина (1).

Рабъ, или унаута, не имълъ никакихъ правъ, ни личныхъ, ни имущественныхъ. Рабы произошли отъ покоренныхъ или похищенныхъ народовъ, плънные (ясыри) обоего пола обращались черкесами въ унаутовъ. Убыхи болъе другихъ занимались похищенемъ и продавали своихъ плънныхъ туркамъ. Обычай этотъ до того вкоренился въ народъ и понятія до того извра-

<sup>(1)</sup> О зависимых сословіях въ торском населевів Кубанской области. Кавк. 1867 г. № 51. Крипостные въ Кабарди и ихъ оснобождевіе. Сборн. Свід. о кавказ. горцах выпускъ І. Тиолисъ 1868. О политическом устройстви черкеских племень. Карлгоол. Рус. Вист. 1861 г. № 16. Авторъ ощибочно называеть это сословіе обами. Законы и обычаи кабардинцевъ. Литер. Газета 1846 г. № 1 и 2. Племя адиге — Т. Макарова. Кавказь, 1862 г. № 29 и 32.

тились, что во время голода, или изъ чувства ненависти, матери продавали дътей, братья сестеръ.

Все время унаута принадлежало владёльцу, и рабъ не могъ располагать своимъ временемъ; за обиды и увъчья, нанесенныя унауту, вознагражденіе получаль владълецъ, и убійство раба считалось только посягательствомъ на нмущество владълеца. Унауты жили безотлу чно при домъ владъльца и исполняли въ его комнатахъ и во дворъ всъ работы, по приказанію своихъ господъ. Все хозяйство, какъ-то дворован служба, присмотръ за птицею, кухнею и проч., лежало на обязанности унаутокъ. При женитьбъ раба, калымъ за невъсту поступаль къ владъльцу, но рабъ, въ большинствъ случаевъ, не могъ требовать отъ владъльца себъ жены: дозволеніе вступить въ бракъ зависъло совершенно отъ господина. Въ случає согласія послёдняго, онъ должень быль купить ему жену изъ сословін пиштлей (логанапутовъ), и тогда какъ мужъ, такъ и дёти отъ него получали права пшитлей (логанапутовъ).

По брачнымъ союзамъ, въ отношении правъ новорожденнаго, у черкесовъ существовалъ странный обычай: въ одномъ случат предоставлялось женщинъ больше преимуществъ, а въ другомъ — мужчинъ. Такъ, рожденный отъ холопа и свободной женщины дълался свободнымъ; отъ брака унаута съ женщиною изъ сословія пшитлей дти получали права послъднихъ, а между тълъ, рожденный отъ князя и женщины не княжескаго происхожденія не считался княземь и, какъ мы видъли, дъти отъ подобныхъ браковъ носили названіе тума.

По обычаю, унаутка не имъла права вступать въ бракъ, но ей предоставлено было право имъть временнаго мужа изъ унаутовъ же. Отсутстве законныхъ браковъ между рабами сдълало половыя отношенія ихъ чрезвычайно свободными. Владъльцы сами способствовали незаконному сближенію унаутовъ между собою, видя въ этомъ прямую свою выгоду: они получали плату отъ мужчинъ за право сближенія съ унауткою; родившіяся отъ такихъ сближеній дъти, составляя собственность владъльца, могли быть съ выгодою проданы туркамъ или обращаемы въ родовыхъ холопей. Иногда владълецъ самъ дълаль честь унауткъ и приживаль съ нею дътей, которыя поступали, въ сословіе упаутовъ. Раба не имъла права отказываться отъ сожительства съ своимъ господиномъ и изнасилованіе такой женщины не осуждалось обычаемъ.

Родовые холопы у черкесовъ носили разныя названія. Происхожденіе этихъ названій лежить въ прежнемъ обычав черкесовъ похищать себѣ женъ. Простой народъ не зналъ прежде браковъ, основанныхъ на вваимномъ согласіи родителей жениха или невъсты. Сойдясь на игрище въ селеніяхъ, молодые люди присматривались другъ въ другу, мужчина выбиралъ себѣ невъсту, бралъ ее къ себѣ въ домъ и безъ всякаго обряда жилъ съ нею. Отъ такихъ браковъ произошли и разныя наименованія родовыхъ холопей: такихо-коша-оз означаетъ человъка неправильно-рожденнаго; такихо-таких мужа тайно-рожденнаго и проч.

Унауты могли принимать и обращать въ собственность подарки, дълае-

мые имъ разными лицами; но если подарки состояли изъ скота, то должны были продать его и пользоваться деньгами. Если унауту владълецъ дозволялъ оставить въ своемъ пользовании скотъ, то весь приплодъ отъ него обращался въ пользу господина.

Унаутъ могъ быть продапъ, смотря по возрасту, красотъ, физической способности къ труду и прочихъ достоинствъ; цъна раба достигала до 300 и даже до 400 руб. (1).

Черкесы всё заботы о сельскомъ хозайствё возлагали на рабовъ. Они должны были исполнять ихъ, не ожидая, чтобы хозяинъ принялся виёстё съ ними за плугъ. Помощниками имъ, въ этомъ случай, бывали пшитли, обязанные, до нёкоторой степени, помогать имъ въ работахъ на владъльца.

Пшитли (или, у кабардинцевъ, логанапуты), составляя второй видъ зависимыхъ сословій, стояли непосредственно за рабами, но пользовались нъкоторыми правами, семейными и имущественными, хотя и съ большими ограниченіями. Время и трудъ ихъ, подобно рабамъ, принадлежали господину. Большая часть пшитлей (логанапутовъ) произошла отъ купли, дара или насъбдства плѣнныхъ и частію унаутовъ. Лица свободныя, за долги и вслѣдствіе крайней бѣдности, становились въ обязательныя отношенія къ заимодавцамъ, были закабаляемы ими, и также пополняли собою сословіе пшитлей. Покупая семейство пшитлей (логанапутовъ), или, какъ мы будемъ называть, крестьянъ, владѣлецъ опредъляль его права и обязанности въ присутствіи свидѣтелей или поручителей, а иногда и письменнымъ актомъ. Запись о правахъ владѣльца и крестьянъ называлась дефтеръ.

Считая крестьянъ своею собственностью, владълецъ обязывался каждому взрослому купить жену, т. е. внести за нее калымъ. За то, когда крестьянинъ выдавалъ свою дочь замужъ, то получаемый имъ калымъ поступалъ владъльцу, который удълялъ изъ него часть отцу невъсты. Эта послъдняя часть вся цъликомъ поступала опять къ владъльцу въ томъ случав, когда онъ покупалъ жену для сына этого крестьянина.

Имущество, какъ движимое, такъ и недвижимое, которымъ могли владъть крестьяне, раздълялось, по способу пріобрътенія, на три вида: 1) данное владъльцемъ при водвореніи или въ случат объдненія; 2) пріобрътенное собственнымъ трудомъ и 3) образовавшееся отъ подарковъ и по брачнымъ договорамъ.

Первый видъ имущества считался принадлежащимъ владъльцу, и переходилъ къ наслъдникамъ крестьянина въ прямомъ мужскомъ поколтніи, если

<sup>(</sup>¹) О быть, нраважь и обычаяхь древних атыхейских или черкеских илемень Шахь-бекь-Мурзина. Кавк. 1849 г. № 37. Современное состояніе Армавира Кавк. 1853 г. № 34. О зависимыхъ сословіяхь въ горскомъ населеніи Кубанской Области. "Кавк." 1867 г. № 37. Горская лътопись П. Гаврилова. Сборникъ севданій о кавказскихъ горцахъ выпускъ II вад. 1869 г.

они жили съ нимъ нераздельно. Въ противномъ случав, владълецъ могъ его или взять себъ, или передать другому дицу. Точно также это имущество, при продажв врестьянина другому владъльцу, оставалось у прежняго и могло быть передано съ крестьяниномъ не яначе какъ за особую плату. Новый владълецъ долженъ былъ, взамънъ этого имущества, дать другое, такого же качества и въ такомъ же количествъ. При пользования крестьяниномъ подобнымъ имуществомъ, владълецъ имълъ право вмъщательства; бевъ согласія его крестьянина не могъ ни продать, ни заложить, ни подарить его, но в владълецъ не могъ ничего взять изъ этого имущества безъ согласія самого крестьяняна.

Часть втораго вида имущества крестьянина—заработанная его трудомъравномърно принадлежала владъльцу. Такъ, при отходъ крестъянина отъ
владъльца, онъ отдавалъ послъднему половину изъ всъхъ хозяйственныхъ
принадлежностей и орудій; половина скота и половина его пряплода принадлежала владъльцу; но если половина приплода, принадлежавшаго крестьянину, кормилась съномъ владъльца, то послъднему отдавалась и изъ этой
половины еще половина. Столь стъспительная мъра для крестьянина могла
быть обойдена тъмъ, что крестьянинъ изъ заработанныхъ денегъ отдавалъ
владъльцу половину деньгами же и затъмъ на остальныя покупалъ себъ
скотъ, который, въ такомъ случат, вмъстъ съ приплодомъ, составлялъ неотъемлемую его собственность. Кормивши же этотъ скотъ съномъ владъльца,
онъ обязанъ былъ, и въ этомъ случат, отдать половину приплода владъльцу.
Вообще кормленіе скота владъльческимъ съномъ доставляло владъльцу, во
всъхъ случаяхъ, половину приплода.

Если за подарокъ, сдълапный къмъ либо крестьянину, онъ не отдаривалъ, то подарокъ считался его собственностью; если же крестьянинъ отдаривалъ хота малъйшею бездълицею, изъ собственности считающейся владъльнескою, то все подаренное крестьянину считалось собственностью владъльца.

Брестьянинъ имбать право ежегодно изъ своего скота заръзать одну крупную рогатую скотану или, на стоимость ея, нъсколько штукъ мелкаго скота, и притомъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы заръзъ скота не приносилъ ущерба хозяйству. Продавая что-либо изъ имущества, считавшагося владъльческимъ, и съ согласія послъдияго, крестьянинъ могъ на вырученныя деньги пріобръсти что-либо другое, но обязанъ былъ остатокъ денегъ принести вла-пъльцу.

Баждый крестьянинъ, получившій отъ помъщика зерно и нъсколько паръ воловъ съ погонщиками, долженъ былъ запахать четыре загона (около четырехъ деситинъ) на каждую пару, убрать хлъбъ, когда онъ созръстъ, и привезти въ аулъ. Жатва пропяводилась мужчинами и женщинами, а молотьба одними мужчинами. Отдъливъ изъ всего количества хлъба на духови ство, на (тдныхъ, на стмяна, на продовольствіе въ теченіе года такихъ

людей владъльца, которые не могли заниматься ховайствомь (унауты, табунщики, пчельники и прочіе), и для гостей, остальной затъмъ хлъбъ дълился пополамъ между владъльцемъ и крестьяниномъ. У нъкоторыхъ же племенъ отдълялась только одна десятая часть въ пользу духовенства, а остальной хлъбъ шелъ въ раздълъ между врестьяниномъ и владъльцемъ. Если бы половины, доставшейся на долю крестьянина, было недостаточно для его прокормденія, то помъщикъ обязанъ былъ предоставить ему средства къ пріобрътенію пропитанія. Во время работъ, владълецъ долженъ былъ кормить своихъ крестьянъ, и притомъ кормить хорошо.

Съно, скошеное въ рабочее время, обыкновенно не раздълялось между крестьяниномъ и помъщикомъ (¹), а потому считалось собственностью владъльца. Своимъ съномъ крестьянинъ могъ назвать только то, которое было скошено въ праздничные дни или крестьянами крестьянина. Если помъщикъ замъчалъ, что крестьяне его не успъють, скосить всего съна, то дълалъ ххафи, т. е. сборъ людей на одинъ день.

Созванные работники кормились на счеть призвавшаго вхъ, который ръзаль коровъ, овецъ, и кожу съ нихъ отдаваль старшинъ по лътамъ работникамъ.

Крестьяние обязань быль исполнять всё полевыя и домашнія работы, нарубить и привезти для поміщика дрозь, стеречь поочереди его скоть, обработать огородь, прислуживать, за неимініемъ унаутовъ, по очереди въкунахской поміщика, отправлять, также по очереди, своихъ женъ на барскій дворъ, гдё оні обязаны были стряпать на кухні, прислуживать жені владільца (2), и прочее.

Съ своей стороны, вдадълецъ, въ отношении своихъ крестьянъ, былъ связанъ многими мелочными условіями. Такъ, напримъръ, когда, при заготовленіи въ прокъ на зиму, владълецъ ръзалъ крупную рогатую скотину, то отдавалъ крестьянамъ часть кожи па обувь и на ременныя веревки, уступаль имъ голову, шею, ноги и внутренности, «за исключеніемъ сала и того, что нужно для волбасъ». Если онъ ръзалъ для той же цъли барановъ, то отдавалъ только шею и внутренности.

Соблюдение взаимныхъ условій по дефтеру или заключенныхъ словесно при свидътеляхъ составляло заботу объихъ сторонъ. Крестьянинъ отказывался отъ исполненія такихъ требованій своего владъльца, которыя не были обозначены въ условіи. Если владъленъ не въ состояніи былъ дать крестьянину средствъ къ жизни и къ работъ, опредъленныхъ условіемъ, то крестья-

<sup>(1)</sup> Въ невоторыхъ, немногихъ, обществахъ оно делилось пополамъ.

<sup>(2)</sup> Подробности обязанностей врестьянъ и ихъ жевъ въ помъщикамъ см. "О зависамыхъ сословіяхъ въ горскомъ населеніи Кубанской Области. "Кавказъ" 1867 г. № 37—38, 44 и 59. Кръпостные въ Кабардъ и ихъ освобожденіе. Сборникъ свъд. о навказскихъ горцахъ; выпускъ І. Тюрисъ 1868 г.

нинъ считалъ себя въ правъ не исполнять тъхъ обязанностей, которыя вели къ нарушенію заключенныхъ условій. Напримъръ, если владълецъ не давалъ крестьянину косы, онъ не косилъ; если крестьянинъ не получалъ желъзныхъ принадлежностей для плуга, то не пахалъ.

Нарушеніе одною взъ сторонъ заключенных условій вело всегда къ несогласіямъ, ссорамъ, и крестьянинь имълъ право отыскивать для себя, въ теченіе извъстнаго опредъленнаго времени, такое лицо, которое желало бы купить его со всъмъ семействомъ.

При продажѣ крестьянъ, владѣльцы не имѣли права раздѣлять семейства и, при существованіи пѣсколькйхъ покупщиковъ, обязаны были продавать ихъ тому лицу, которому самъ крестьянинъ желалъ быть проданнымъ. Крестьянинъ, отпущенный на волю, обязанъ былъ отдать своему владѣльцу все имущество и, сверхъ того, заплатить, по взаимному условію, довольно значительную сумму (до 700 руб., а иногда и болѣе). За неимѣніемъ наличныхъ денегъ, плата, по большей части, производилась скотомъ.

Отпущенный на волю часто оставался въ томъ же аулѣ, въ которомъ прежде жилъ. Не исполняя ничего относительно своего бывшаго господина, онъ долженъ былъ однако, по установившемуся народному обычаю, сопровождать его во всѣхъ поѣздкахъ.

Разсмотрѣвъ, въ общихъ чертахъ, обязавности и права зависимыхъ сословій черкескаго народа, мы должны сказать и о нёкоторыхъ частныхъ ихъ
обязанностяхъ, переступить за которыя не согласился бы ни одинъ огъ, на
крестьянниъ, ни рабъ. Когда князь строилъ, напримѣръ, себѣ большой домъ
съ кухней, а другой небольшой домъ для снохи своей, то домъ обязаны были
строить оги, мазали же его женщины, глину возили дворовые люди; огородные плетни дѣлали оги вмѣстѣ съ дворовыми людьми, чистили траву рабыниженщины, въ лѣто одна съ дома; илетень около всего дома дѣлали одни оги,
колья и хворостъ возили на своей скотинѣ. Очагъ въ саклѣ изготовяляли оги
вмѣстѣ съ крестьянами, а окончательная отдѣлка дома лежала на обязанности крестьянъ; ремонтированіе крыши въ постройкахъ владѣльца, покупка и
доставленіе матеріяла на нее составляла обязанность однихъ оговъ.

Обязанности наждаго сословія въ подобныхъ случайныхъ работахъ опредълены были также съ большою точностію, и никто не соглашался переступать за предълы своего долга. Каждое изъ сословій въ точности исполняло свои обязанности и, вийстй съ тимъ, требовало того же и отъ своего владивица.

— Вспахать поле—мое дёло, говориль крестьянинь, но сёмяна и волы его (господина); выкосить сёно—горе рукь монхь, а коса, просо и два барана—камень на его шей.

Такія різкія выраженія и насмішки подвластнаго надъ владільцемъ не мінали, однако, ихъ близкимъ и почти родственнымъ отношеніямъ. Какъ ни строго судилъ крестьянинъ своего господина при людяхъ, однако онъ ни-

когда не позволяль при себь постороннему лицу произнести о помъщикъ мало-мальски оскорбительное замъчаніе. Крестьянинь искони привыкъ считать своимъ пріятелемъ пріятеля своего господина, и врагомъ своимъ—его врага. За всякое оскорбленіе своего владъльца, онъ вступался какъ за самого себя, и готовъ быль жертвовать даже жизнію, защищая честь его. «Въ этомъ случат онъ руководствовался—пишетъ Каламбій—не столько личною привязанностью къ господину, сколько сознаніемъ семейнаго родства, связывавшаго его съ нимъ. Только одного не сдълатъ бы онъ ни за что въ мірт: не выкажетъ никогда своего усердія предъ господиномъ, не обнаружитъ своей любви къ нему, еслибъ и чувствовалъ ее: это онъ считаєтъ совершенно излишаимъ; напротивъ того, онъ такъ и норовитъ подътхать къ нему худою своею стороной, чтобы огорчить и раздосадовать его. Это, кажется, происходить отъ того, что онъ смотритъ на своего господина нѣсколько покровительственнымъ взглядомъ, какъ на человъка, зависящаго отъ него въ матеріяльномъ отношеніи».

Крестьянинъ говорилъ съ своимъ господиномъ точно такъ же свободно, какъ бы говорилъ съ равнымъ себъ; въ обращени же съ нимъ господина не было ничего унизительнаго или оскорбительнаго. Крестьянинъ, дворовый человъкъ и даже рабъ не терпълъ никакихъ кличекъ и откликался только на свое настоящее имя. Между тъмъ владълецъ имълъ полное право, когда вздумается, выхватить свой кинжалъ и всадить его въ грудь дерзкаго холопа и никто не потребовалъ бы отъ него отчета (¹). Мщеніе обиженныхъ крестьянъ противу владъльневъ встръчалось очень ръдко; бъгство же крестьянъ изъ пепокорныхъ обществъ въ наши предълы бывало еще ръже.

Между черкесами встръчалось много такихъ лицъ, которыя выросли безъ призрънія, безъ воспитанія и религіи и не имъли ръшительно никакой собственности; никто не могъ сказать откуда явились такіе люди. Желая сдълать свое существованіе не только возможнымъ, но и пріятнымъ, они, кромъ воровства, не имъли пикакихъ другихъ средствъ. Это были бездомные, бродяги, или абреки. Обстоятельства ихъ, естественнымъ образомъ, сложились такъ, что жять и воровать было для нихъ одно и то же; воровать у непріятеля—ли или у своихъ, все равно — въ этомъ заключалась цъль ихъ существованія и ецинственное занятіе.

Для подобныхъ людей своровать было весьма легко, но гораздо труднъе было сбыть сворованное: къ мириымъ черкесамъ далеко, а въ наши кубанскія укръпленія не принимали. Горецъ зналъ, что если онъ приведетъ на базаръ въ укръпленіе животное для продажи, то его оставатъ на три дня

<sup>(1)</sup> Объ отношеніи крестьянъ къ владёльцамъ у черкесовъ. "Кавк." 1846 г., № 9. Въглые очерки Кабарды П. Степанова. "Кавк." 1861 г. № 82. О зависимыхъ сословіяхъ въ горскомъ населеніи Кубанской Области. "Кавк." 1867 г. № 44 и 50. Этнографическій очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукоп.). "На холмъ" Каламбін "Русскій Въст". 1861 г. № 11.

на испытаніи, не окажется ли оно ворованнымъ. Если, въ промежутокъ этого времени, дъйствительный хозяинъ не являлся, тогда деньги слъдовавшія продавцу отдавались ему покутелемъ, а въ противномъ случать животное возвращалось настоящему его хозяину.

Поэтому черкесы ничего такъ усиленно не добивались у черноморскихъ казаковъ, «какъ того только, чтобы казаки принимали оть нихъ въ укръпленіи воровскіе предметы, хотя бы за самую ничтожную цёну. Они готовы были выкрасть у своихъ соотчичей лошадей и сдёлать ихъ пёшими, готовы выкрасть у нихъ оружіе и сдёлать ихъ беззащитными, готовы, наконецъ, выкрасть у нихъ рогатую скотину и барановъ и сдёлать ихъ голодными и холодными. Словомъ, наши закубанскія укрыпленія могли бы сдёлаться смерчами, сифонами, которые вытянули бы изъ непокорныхъ зуловъ всё способы къ сопротивленію, если бы только захотъли воспользоваться недостойными орудіями, въ нёдрахъ самихъ враждующихъ противъ насъ обществъ сокрытыми» (1).

Черномерскій казакъ не хотълъ пользоваться подобными недостойными средствами, остался чистымъ и не запятналъ свою совъсть ни прельщеніями, ни выгодами.

## VII.

Гражданскій и юридическій быть черкескаго народа. — Народное управленіе. — Поединовъ. — Кровомщеніе. — Оудь и его устройство. — Адать и шеріать. — Плата за кровь. — Казнь. — Разміры пени за различныя преступленія. — Права собственности. — Наслідство. — Народныя собранія и цізль ихъ.

Главнымъ основаніемъ гражданскаго быта черкескаго народа служили: осёдлость, личное и имущественное обезпеченіе. Обычаи, получившіе непреложную силу закона, опредёляли права каждаго члена, права поземельной собственности и права наслёдства. Торговыя сдёлки обезпечивались залогами и поручительствами. Для разбора тяжебныхъ дёлъ, рёшенія общественныхъ нуждъ и вопросовъ существовало народное собраніе. Эти собранія, составлявлявшіяся не изъ представителей народа, а изъ всего народа, имёли чистодемократическій характеръ. Законодательная и распорядительныя власти были въ рукахъ народа, а отсутствіе главы въ общественномъ управленіи дёлало его республиканскимъ.

Каждое псухо управлялось своею мірскою сходкою — зауча, или дэнеме,

<sup>(</sup>¹) "Кавказъ" 1855 г. № 34.

гдё обсуждались и решались всё вопросы, касавшіеся до общины. Община есть первая ступень политическаго усгройства каждаго народа. Она является и первою самобытною единицею, въ которой семейства или роды всё одного происхожденія и им'єють одинаковые интересы. По м'єр'є увеличенія народонаселенія, отдаляется родство, дробятся интересы и община разд'єляется на части различной величины, образуя каждая болье или менье самостоятельное ц'єлое.

На равнинахъ, общій интересь взаимной безопасности связываетъ единоплеменниковъ, и народы, находящіеся на низкой степени образованія, вмѣстѣ съ своимъ развитіемъ постепенно срединяются въ государства. Въ горахъ, напротивъ: община, по мѣрѣ своего размноженія, дѣлится все болѣе и болѣе, замыкается въ самое себя и преслѣдуетъ свои мелкіе интересы. Чѣмъ неприступнѣе горы, чѣмъ болѣе представляютъ онѣ преградъ для вторженія непріявненныхъ сосѣдей въ предѣлы общины, тѣмъ болѣе бываетъ самостоятельности въ отдѣльныхъ общинахъ, на которыя дѣлится единоплеменный народъ, и тѣмъ долѣе она сохраняется.

Такое общее положение справедливо и въ примънении къ черкесамъ. Кабардинцы, напримъръ, жившіе на плоскости, слились въ одно цълое и имъли общее управление, тогда какъ жители горъ сохраняли патріархальный бытъ и кольное устройство.

Въ послъдній періодъ независимаго существованія Кабарды главными представителями власти у народовъ біли валій и менеме. Должность валія принадлежала старшему по льтамъ князю, который, при содьйствіи своего помощника называемаго кодза, управляль встии внъшними и внутренними дълами своей родины. Мегкеме, или суль, составленный изъ духовенства и почетныхъ вуорковъ и при участіи въ немъ валія и кодза, твориль судъ и расправу, а своимъ согласіемъ узаконяль постановленія валія относительно введенія новыхъ адатовъ и уничтоженія старыхъ.

Такимъ образомъ кабардянцы, какъ жители равнинъ, скоръе сознали необходимость общаго управленія и пришли къ нему, тогда какъ всё остальныя племена черкескаго народа съ давнихъ временъ оставались въ колънномъ устройствъ и большая часть изъ нихъ разпълялась на мелкія независимыя общества, управляемыя своею мірскою сходкою.

По мъръ поступленія въ подданство Россіи, характеръ управленія ихъ измѣпялся русскимъ правительствомъ, п потому настоящій очеркъ управленія черкескаго народа относится ко времени его самостоятельности.

Гражданскій и юридическій быть челкескаго народа быль основань на трехь главных началахь: 1) право собственности, 2) право употребленія оружія для каждаго свободнаго человька и 3) родовые союзы, «со взаимною обязанностію всёхть и каждаго защищать другь друга, мстить за смерть, оскорбленіе и нарушеніе правъ собственности всёмть за каждаго, и отвётственность передъ чужими родовыми союзами за всёхть своихъ».

Въ благоустроенныхъ государствахъ правительство принимаетъ на себя обязанность охранять народъ отъ непріятельскихъ вторженій, поддерживать спокойствіе и внутреннюю безопасность. Тамъ же, гдѣ не существуетъ административныхъ учрежденій, гдѣ народъ не признаетъ надъ собою ни чьей власти, внутренняя безопасность лежитъ въ естественномъ правѣ каждаго отдѣльнаго члена защищать себя, свое семейство и имущество и даже предупреждать противниковъ нападеніемъ, если отъ такой мѣры зависитъ спокойствіе, а еще болѣе спасеніе. Въ такихъ обществахъ политическое право непріязненныхъ дѣйствій и употребленіе оружія находятся во власти каждаго семейства и родовыхъ союзовъ.

Черкеское общество сформировано было на послёднихъ пачалахъ. Въ немъ право употребленія оружія находилось во власти каждаго семейства первыхъ трехъ свободныхъ сословій. Зависимыя-же сословія, какъ связанныя неразрывно съ своими владъльцами, должны были основывать, вмъстъ съ ними, свою безопасность. Такимъ образомъ, черкеское семейство составляло неразрывное цълое со своими подвластными и рабами и, не смотря на различіе происхожденія, связанное общими интересами, обязывалось взаимною защитою. Отдёльныя лица, составлявшія такое семейство, рабы ли, владъльцы ли, обязаны были не только защищать членовъ семейства, но и истить чужимъ семействамъ, котя бы одного и того же рода, за нарушение личной неприкосновенности и правъ собственности членовъ своего семейства. Последнее, по числу своихъ членовъ, какъ слишкомъ незначительное для поддержанія своей самостоятельности и обезпеченія каждаго члена, искало поддержки въ другихъ подобпыхъ же семействахъ: отсюда образование союзовъ, основывавшихся у черкесовъ на родовомъ началъ. Семейства одного родоваго происхожденія или фамиліи, вмёстё съ подвластными имъ сословіями и людьми, отдавшимися подъ покровительство фамиліи, составляли родовой союзь. Все общество родоваго союза покровительствовало каждому изъ принадлежащихъ къ нему людей, защищало и мстило за каждаго постороннимъ обществамъ.

Оскорбление или ущербъ, нанесенные одному изъ членовъ, считалось посягательствомъ на благосостояние всей общины; но, съ другой стороны, каждый членъ подлежалъ отвътственности за свое новедение передъ всъмъ обществомъ. За личную обиду черкесъ предоставлялъ себъ право самому преслъдовать и мстить нанесшему оскорбление. Дуели черкесы не знали. По здравому смыслу черкеса, глупо и смъшно, получивъ оскорбление, давать еще противнику всъ средства убить себя, по установленнымъ правиламъ. Обиженный явно или тайно самъ убивалъ своего обидчика, когда повволяли случай или обстоятельства. При этомъ соблюдались, однако, правила, которыми черкесъ не смълъ пренебрегать, подъ опасениемъ несмываемаго стыда. Правила эти совершенно противоположны установившимся въ образованныхъ обществахъ. Обидчикъ, встрътившись случайно съ обиженнымъ, не имъль рава нападать, а должень быль только обороняться; въ чистомъ поль онь обязань быль уступить дорогу обиженному; встрётившись въ гостяхъ, долженъ быль тотчась же удаляться, какъ только войдеть обиженный, или, по крайней мёрё, показывать видь, что не замёчаеть его.

Поединовъ существоваль у черкесовъ, но имълъ совершенно другое значеніе: онъ ръшаль споры двухъ набздниковъ или джигитовъ, кому изъ нихъ принадлежить первенство въ ловкости и храбрости; онъ быль въ употребленін, въ прежнее время, въ маленькихъ междоусобныхъ войнахъ и столкновеніяхъ племенъ между собою, кончавшихся часто поединкомъ представителей объихъ враждующихъ сторонъ. Часто и во время военныхъ дъйствій съ русскими, черкескій найздникъ вызываль на поединокъ нашихъ милиціонеровъ и казаковъ, и оба противника начинали, джигитуя, перестръливаться, постепенно сближаясь другь съ другомъ. Побъдитель, при громкихъ крикахъ, овладъвалъ тъломъ противника и съ самодовольствомъ приказывалъ снять съ побътденнаго оружіе и доспъхи, составлявшіе его гордость и славу. Въ тъ времена, когда черкесы не вели еще отчаянной войны съ русскими. единоборство было въ большой модъ и до такой степени усвоено народомъ, что черкескіе найвдники, получившіе извістность и славу, искали себі достойныхъ соперниковъ, при встръчъ съ которыми находили предлогъ къ ссоръ и непремённо вступали въ единоборство, чтобы порёшить вопросъ: который изъ двухъ набэдинковъ долженъ пользоваться громкою славою и извъстностію. Предлогь въ состязанію бываль почти всегда самый начтожный, напримёръ: кто для кого-долженъ посторониться при пробадъ по горной тропъ. Поединокъ всегда вызывалъ, по выражению черкесовъ, неминуемую смерть одного изъ противниковъ, потому что победитель, во всякомъ случав, могъ поступить съ побъжденнымъ какъ съ убитымъ, т. е. снять съ него оружіе и обобрать до нитки. Подобное обстоятельство было для побъжденнаго соединено съ такимъ безчестіемъ, что онъ предпочиталь върную смерть безчестной жизни. Поединки происходили всегда верхомъ, потому что сражаться пъшкомъ считалось предосудительнымъ. Оба противника только тогда слъзали съ коней, когда, по причинъ полученныхъ ранъ, не могли держаться на съдлъ. Въ черкеской поэзіи выраженіе «слизть св лошади» равнозначуще съ выраженіемъ «кончить свое поприще или умереть». Обычай этотъ однако выводится у черкесовъ, и теперь подобные поединки встръчаются весьма ръдко. Въ сороковыхъ годахъ, за Кубанью былъ примъръ подобнаго рода. но доказывающій упадокъ прежняго рыцарскаго духа черкесовъ.

Киязь Али-бей М. бъжать изъ мирнаго аула и сдълался абрекомъ. Долго проживая въ горахъ, онъ хищинчанъ у насъ на лини и, своимъ наъздничествомъ, пріобръль въ горахъ въсъ и большія связи. Впоследствіи, испросивъ прощеніе, онъ возвратился въ родной аулъ. Связи и знакомства въ горахъ сдълали его весьма полезнымъ для насъ. При посредстве его связей, можно было знать все, что происходило въ горахъ, а знаніе дорогъ и тропинокъ

дълало его хорошимъ проводникомъ для нашихъ отрядовъ. Черкесы скоро узнали о такой дъятельности князя.

Однажды онъ быль посланъ съ секретнымъ поручениемъ за Лабу и Бълую и, возвращаясь со своимъ конвоемъ, встрътился на ръкъ Фарзъ съ небольшой партіей абрековъ, предводимыхъ Берзекомъ, который, собираясь похищничать на Лабъ, укрыванся въ лъсу. Берзекъ былъ убыхскій дворянинъ стараго покроя, искатель приключеній, проводившій время въ хищничествъ и набъгахъ. Онъ зналъ Али-бея, когда-то вмъстъ съ нимъ воровалъ и они были друзьями. Встрътившись теперь, Берзекъ сталъ поносить Али-бея за его сношенія съ глурами и вызваль на поединовъ. Али-бей, изв'єстный своею храбростію, отказался, говоря, что не подыметь руки на своего единовърцамагометанина. Тогда Берзекъ приказалъ своей свить окружить Али-бея, самъ бросился на него, завладълъ его лошадью, оружіемъ и обобраль до нитки. Конвой, сопровождавшій Али-бея, хотя и не уступаль числомь партіи Берзека, но, по-черкескому обычаю, не считаль себя въ правъ вившиваться въ это дёло, такъ какъ, отказавшись отъ поединка. Али-бей призналъ себя побъжденнымъ и предался въ руки Берзека. Покрытый стыдомъ, Али-бей свиъ на лошадь одного изъ своихъ подвластныхъ и увхалъ домой. Съ техъ поръ онъ потерялъ всякое уважение между черкесами.

Подобная обида, по понятію черкесовъ, ничтожна въ сравненіи съ оскорбленіемъ, наносимымъ посягательствомъ на честь родственницы, женщины или дѣвушки: она не можетъ даже сравниться съ обидою, нанесенною убійствомъ родственника. Такія оскорбленія почти никогда не оканчивались примиреніемъ, прежде чѣмъ позоръ не будетъ смыть кровью виновнаго или кого-нибудь изъ его родственниковъ. Въ такихъ случаяхъ для черкеса не было обмана, не было вѣроломства, которымъ бы онъ гнушался или считалъ постыднымъ употребить въ дѣло; здѣсь не было суда, не было и платы, могущихъ утолить въ немъ жажду крови, успокоить возмущенную душу: одна смерть врага могла удовлетворить обиженнаго (1).

Обычай мстить кровью за кровью, или кровомиденіе, было необузданное чувство и, вийсті, обязанность, налагаемая честью, общественным мийніемъ и личнымъ убъжденіемъ каждаго черкеса. Тамъ, гді своеволіе лица не имъстъ нивакихъ преділовъ, гді столько случаевъ безнаказанно совершить преступленіе, кровомщеніе есть единствечное средство, хотя до ніжоторой степени обуздывающее дикія страсти удальца, готоваго на всякій поступокъ. Не жажда къ простому убійству руководила, въ этомъ случаї, черкесомъ, а жажда мести и возстановленіе своей чести.

Примъровъ убійствъ преднамъренныхъ, совершенныхъ хладнокровно, съ

<sup>(1)</sup> Ето желаеть ближе познакомиться съ теми средствами, которыя употребляль кровомститель, и со всеми имъ ужасами, пусть прочтеть статью "Абреки" Каламбія въ Русскомъ Вест. 1860 г. т. XXX № 21.

цвлью обобрать трупъ, или вообще разбойничества, въ прямомъ значения этого слова почти не встръчалось между черкесами; убійства на дорогахъ бывали весьма ръдки и считались необыкновеннымъ происшествіемъ въ краб; кровомщеніе, напротивъ, случалось весьма часто. За одного убитаго не ръдко мстилъ аулъ аулу, родъ роду. Однажды совершенное преступленіе вело за собою цълый рядъ кровомщеній, тянувшихся нъсколько покольній и даже нъсколько въковъ.

Иногда враждующія стороны, утомленныя своими потерями, прекращали временно взаимныя убійства для того только, чтобы утихшее кровомщеніе, спустя изв'єстное время, возгор'єлось съ новою силою и съ большимъ ожесточеніемъ.

Въ 1846 году, весною, бесдентевскій князь Адиль-Гирей Коноковъ, вслідствів давно существовавшаго кровомщенія, убиль кабардинскаго князя Магомета Атажукина. Оба враждовавшіє князя встрітилясь на рікті Урупі, окруженные своими узденями. Завязалась перестрілка, отъ которой, съ обънкъ сторонь, легло четырнадцать человікть; въ томъ числі быль убить и Магометь Атажукинъ.

Получивъ извъстіе объ этой встръчъ и о послъдствіяхъ ея, оба народа, бесленъевцы и кабардинцы, вооружились и междоусобная вражда готова была вспыхнуть. Кабардинцы, считая себя обиженными, хотъли вачать свои непріязненным дъйствія отбитіемъ табупа у бесленъевцевъ, но послъдніе успъли спасти его. Такъ какъ объ враждующія стороны были покорны намъ, то правительство не допустило до кровопролитія; дъло кончилось разбирательствомъ, платою за кровь и примиреніемъ обоихъ народовъ.

Обычай требоваль, чтобы кровный обидчикъ тотчасъ же оставляль свой домь и искаль спасенія и покровительства въ чужой общинь. Оставшись дома, онъ подвергаль ответственности, кроме себя и семейства, не только своихъ родственниковъ, но всёхъ членовъ рода, и даже всёхъ людей одной съ нимъ общины. Такъ, когда бесленевскій дворанинъ Тазартуковъ, потерпъвшій обиду отъ ногайскаго князя Карамурзина, подстерегь его въ 1847 году на ръкъ Урупъ и убилъ, онъ, не медля ни минуты, со всёмъ своимъ семействомъ бъжаль въ Кабарду. Ногайскіе князья, получивъ объ этомъ въсть, тотчасъ же поскакали въ аулъ Тазартукова, но, не заставъ его дома, ограничились сожженіемъ построекъ и хлеба, лично ему принадлежавшихъ.

Совершившій преступленіе и подлежавшій вровомщенію могъ оставаться дома, но, въ этомъ случаї, должень быль выплатить семейству убитаго унеимичипше, плату равную, по цінности, рабу. Тогда онъ могъ показываться публично, но не иначе какъ вооруженный съ головы до ногъ и окруженный свитою. Между тімъ, родственники и друзья его употребляли вст усилія, чтобы успокоить и охладить метительность родственниковъ убитаго. Такъ тянулось время до тіхъ поръ, пока, послі взаимныхъ переговоровъ черезъ посредниковъ, обиженная сторона соглашалась принять выкупъ, тлоеуаст—ціну

крови, или, если обида состояла въ нанесеніи раны, то пока обиженный не соглашался на вознагражденіе по опредёленію суда.

Нечаянныя убійства относились въ разряду умышленныхъ или вызванныхъ какою-нибудь причиною. Бывали и такіе случаи, что лошадь ударила ногою дитя, и хозяинъ тотчасъ же требовалъ отъ хозяина лошади плату за вровь.

Тоть не смёль отказаться, потому что, отказавшись отъ платы, подвергаль себя кровомщению отца раненаго ребенка. «Ясно, говорить Люлье, что, по госнодствующимь у горцевь понятиямь, преступность опредёляется не по качеству моральнаго побуждения, а скорёе только по количеству наносимаго ущерба. Потому и самое наказание ограничивается наказаниемь вещественнымь, основаннымь на простой сдёлкё».

При совершеніи кровомщенія, не было ничего рыцарскаго и откровеннаго. Кровоместникъ (зе-піи) убиваль изъ засады, истребляль хлібо и сёно враждебнаго ему семейства, зажигаль по ночамь сакли, краль дётей и продаваль ихъ въ рабство и неволю. Все это дёлалось воровски, скрытно, съ удаленіемъ отъ себя, по возможности, всякой опасности. Предпріимчивый кровоместникъ, въ теченіе короткаго времени, могь столько надёлать вреда, что обидівшее его семейство принуждено бывало просить черезь посредниковъмира и удовдетворить обиженнаго установленною обычаемъ платою за кровь.

Случалось, что виновный и подлежащій кровомщенію тайно, или при чьемъ нибудь содъйствіи, старался украсть изь семьи обиженнаго мальчика и воспитываль его съ гораздо большимъ раченіемъ, чъмъ собственнаго сына. По достиженіи мальчикомъ совершеннольтія, воспитатель, одаривъ воспитанника одеждою, оружіемъ, хорошею лошадью, доставляль его съ большою церемопією въ домъ родителей или родственниковъ. Тогда, какъ амалыкъ, онъ вступаль въ родственныя отношенія съ семействомъ обиженнаго и мирился съ нимъ. Подобнымъ образомъ воспитанный ребеновъ носиль названіе млеченсиканъ—за кровь воспитанный.

Обычай брать на воспитаніе дітей обиженнаго, въ посліднее время, сталь повторяться чаще; виновному не было надобности красть ребенка: онъ открыто вносиль половину установленной обычаемъ платы за кровь и явно браль къ себъ ребенка на воспитаніе (1). Когда Джембулать Болотоковъ убиль хатюкайскаго князя Керкенокова, то, при примиреніи, взяль на воспитаніе его сына.

Для кровомщенія ність ни дружбы, ни родства, ність и опреділеннаго времени, въ которое должна быть совершена месть. Проходять годы и десятки ихъ, происшествіе забывается среди общества, но не забываеть его крово-

<sup>(1)</sup> Этнографическій очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукопись). Восном. кавкоонцера. "Русскій Вѣст." 1864 г. № 11. О политическомъ устройствъ черкескихъ племенъ Н. Карльгооа. "Русскій Вѣст." 1860 г. № 16. Учрежденія и народные обычаи шапсуговъ и натухажцевъ Л. Люлье. Зап. кавк. отд. Им. Р. Геогр. Общ. кн. VII изд. 1866 г. Обытъ, нравахъ и обычаяхъ древнихъ атыхейцевъ. "Кавк." 1849 г. № 37.

местникъ и ищетъ удобнаго случая въ мщеню. Родство, въ этомъ случав, не имъетъ никакого значенія. Одинъ черкесъ, полюбивъ дъвушку и получивъ ен согласіе, похитилъ и женился на ней. Черезъ нъсколько времени, братъ увезенной дъвушки, не довольный такимъ бракомъ, собираетъ друзей, нападаетъ, въ отсутствіе своего зятя, на его саклю, схватываетъ свою сестру и, посадивъ ее насильно на крупъ лошади, увозитъ домой.

Мужъ прівзжаєть и, не заставъ жены, бросается въ погоню; нагоняєть партію, врізываєтся въ ея середину и убиваєть наповаль брата своей жены. Преслідованный всей партією, онъ избігнуль, однако, погони и укрылся въ сосіднемъ народі. Съ этого времени начался радъ неистовыхъ міщеній мужа надъ семействомъ его жены. Скрываясь тайно, онъ сожигаль сімо и хлібоь, поджигаль саклю, похищаль дітей и не было никакого средства отыскать и убить его. Одна смерть прекратила его міщеніе. Положеніе жены его было горестно: она была первой причиной кровоміщенія; ей нельзя было жить съ убійцей роднаго брата и, не смотря на красоту свою, она не могла выйдти замужь: пикто не сміль жениться на оставленной женів абрека, пототу что немедленно подвергся бы смерти отъ руки перваго ея мужа (1).

Нътъ родства для кровомщенія, нътъ и опредъленнаго срока для его исполненія.

Беслентевскій князь Арслант-бект Шолоховт, богатый, красивый молодой человікт и лихой натідникт, засваталт за себя дочь умершаго весьма почетнаго кабардинскаго князя Касаева, которая воспитывалась вт Тахтамышевскомт аулт. Собравт для торжественнаго потіда до ста узденей, Шолоховт должент былт вытуать изть своего аула, на рікт Тегеняхт, вт Тахтамышевскій аулт, отстоявшій версть за сто дваддать пять.

Въ одному изъ кабардинскихъ князей, Джембулату-Атажукину, въ это время собрались гости, и въ числъ прочихъ новостей разсказали о поъздъ Шолохова за невъстою.

— Этого быть не можеть, вскричаль вскочившій съ мъста и разсерженный Джембулать. Я не върю, чтобы дочь кабардинскаго князя, и такого достойнаго человъка, могла выйдти за бесленьевскаго князя: этому не бывать!

Гости увъряли хозяина, что свадьба должна состояться черезъ нъсколько дней, и Аджи-ханъ—такъ звали невъсту—будетъ женою Арсланъ-бека Шолохова.

— А я вамъ говорю, что этому не бывать, сказалъ Джембулатъ съ запальчивостію; я не допущу, чтобы дочь близкаго моего друга Касаева вышла за бесленъевца: она должна быть за кабардинскимъ княземъ, и будетъ за нимъ.

Нъкоторые гости съ недовъріемъ качали головою, другіе иронически подсмънвались, но Джембулатъ былъ непоколебимъ въ своемъ желаніи и въренъ сказанному слову.

<sup>(1)</sup> Этнографическій очеркъ черкескаго народа барона Сталя (рукопись).

Собравъ до ста человътъ своихъ узденей, онъ въ ту же ночь отправился къ Тахтамышевскому аулу, находившемуся на правомъ берегу ръки Кубани, верстахъ въ двънадцати отъ Баталпашинской станицы. Засъвъ съ партіею на дорогъ, онъ сталъ ожидать поъзда съ невъстою. Арсланъ-бекъ зналъ о словахъ Джембулата, но не върплъ, чтобы онъ исполнилъ свои намъренія, однако счель лучшимъ не днемъ, а ночью переправиться, вмъстъ съ невъстою, на лъвый берегъ ръки Кубани. Не доъзжая версты три до переправы, поъздъ былъ атакованъ кабардинцами. Разрядивъ ружья по бесленъевцамъ, кабардинцы бросились прямо къ арбъ, на которой сидъла невъста, выхватили ее и ускакали за ръку Кубань. Нападеніе и уходъ кабардинцевъ были такъ быстры, что бесленъевцы хотя и стръляли въ непріятеля, но потеряли его изъ виду. Темная ночь дълала преслъдованіе невозможнымъ. Джембулатъ благополучно прибылъ въ свой аулъ, на ръку Теберду, и на другой же день выдалъ молодую княжну за своего родственняка, молодаго и красиваго князя.

Злоба и месть долго таплись въ душё Арсланъ-бека и всёхъ бесленёевневъ, но не встрёчалось удобнаго случая отметить за оскорбленіе.

Прошло болве года. Джембулать—Атажукинъ, съ тридцатью человъками своихъ узденей, повхаль за ръку Бълую по своимъ двламъ. Это было въ 1843 году. Возвращаясь, Джембулатъ остановился на ръкъ Тегеняхъ покормить лошадей и совершить молитву (намазъ). Неподалеку, на полугоръ, виднълся аулъ. Джембулатъ не зналъ чей овъ, но былъ увъренъ, что принадлежитъ бесленъевцамъ. Одинъ изъ жителей аула, наваливъ на арбу съна, везъ его мимо путниковъ и узналъ, что партія отдыхавшихъ принадлежала Джембулату—Атажукину, и что онъ самъ тутъ же. Въ аулъ, какъ и всегда, праздные жители собираются вокругъ своего князя и, глазъя на остановившихся гостей, предугадываютъ, кто бы это были?

Тъмъ временемъ подътхалъ къ глазъющимъ житель съ арбою и съномъ.

- Не узналъ-ли ты, кто провзжаеть? Еспросили его голоса изъ толпы.
- Кто пробажаеть! повториль бесленвевець съ насмъщливымъ видомъ: конечно тоть, кто отнимаеть у нашихъ князей невъстъ, а теперь, въроятно, прівхаль и за женами.

Ауль быль Арслань-бека Шолохова. Понятно, кого должны были больше всего поразить эти слова.

— Лошадь! крикнуль князь, бросился въ саклю, схватиль оружіе, сълъ на коня и поскакаль къ отдыхавшему Джембулату; за нимъ наскоро полетъли нъсколько человъкъ, остальные скакали въ следъ.

Джембулать, видя скачущихъ беслен вевцевъ, догадавшись въ чемъ дёло и съ къмъ долженъ встрътиться, сълъ также на коня, приказалъ узденямъ не вмъшиваться, выхватилъ ружье и ожидалъ Шолохова.

Арсланъ-бекъ почти въ упоръ далъ выстрълъ, но промахнулся. Джембулатъ-же, выстръливъ, положилъ его на мъстъ, но въ это время уздени убитаго дали залиъ и положили храбраго Джембулата. Болъе не было произведено ни одного выстръла.

Уздени каждаго изъ убитыхъ взяли своего князя и разъёхались въ разныя стороны. Такъ кончилъ свою жизнь одинъ изъ замёчательнъйшихъ людей по уму, храбрости и большому вліянію въ народѣ. Имя Джембулата Атажукина до сихъ поръ еще свъжо и чтится всъми кабардинцами (1).

Для избъжанія безпрерывной и истребительной войны по кровомщенію, которая была бы неразлучна съ полною свободою употребленія каждымъ оружія, у черкесовъ существовали ограничивающія ея правила, которыя заключались:

1) въ поголовной отвътственности каждаго союза передъ другими за поступки и поведеніе всъхъ принадлежащихъ къ нему людей; 2) въ судъ посредниковъ в уплать виновною стороною установленныхъ пеней.

По коренному обычаю (адату) черкесовъ, каждая кровная обида можетъ быть окончена примиреніемъ враждующихъ сторонъ судомъ посредниковъ (2). Не имъя особо-устроенныхъ и постоянныхъ судовъ, народъ предоставлялъ правосудіе частнымъ лицамъ. Старики, пользовавшіеся уваженіемъ народа, вмъшивались въ распри, принимали на себя роль посредниковъ и уговаривали враждующихъ ръшить дъло посредниками.

Взаимная присяга представителей каждаго общества служила обязательствомъ для всего населенія: не дѣлая вреда союзу, кончать всё распри, неудовольствія и споры со взаимною справедливостію. Обвиняемый долженъ былъ предстать передъ собраніе выборныхъ, которые, только на этотъ разъ, облекались властію и, уполномоченные народомъ, произносили приговоръ, опредъляли взысканіе пени, слѣдуемой въ уплату обиженному, въ справедливое удовлетвореніе и вознагражденіе его.

Важность дёла опредёляла число судей, необходимыхъ для его рёшенія. Каждая сторона выбирала своихъ посредниковъ или судей, но съ непремённымъ условіемъ, чтобы противная сторона утвердила выборъ. Въ назначенномъ мёстё сходились судьи, тяжущіеся и ихъ свидётели. Судъ происходилъ подъ открытымъ небомъ, гласно и публично; чёмъ интереснёе, важнёе и любопытнёе было дёло, тёмъ болёе собиралось слушателей. Черкесы вообще любили проводить время на разбирательствахъ; въ ихъ праздной жизни оно составляло единственное разнообразіе и развлеченіе.

Приступая въ разбирательству, судьи, носящіе названіе таркосясь или присяжныхъ, распредёлялись на двъ части и садились двумя отдёльными группами, на такомъ разстояніи, чтобы въ одной группть не было слышно о чемъ разсуждаютъ и разговариваютъ въ другой. За судьями, также въ нъкоторомъ отдаления, располагались тяжущіеся, раздёленные на двъ части, каждая подлъ

<sup>(1)</sup> Изъ разсказовъ о генераль Т. Х. Зассъ. Г. Атарщикова.

<sup>(2)</sup> Со времени послъдней восточной войны, судъ у шапсуговъ и натухажцевъ происходилъ въ особыхъ мегкема и часто по шаріату.

своихъ выборныхъ. Черкесы дълали это во избъжание столкновений и ссоръ, къ которымъ обязывало ихъ чувство чести мстить до тъхъ поръ, пока виновная сторона не удовлетворить обиженную.

Случалось, однако, и принатой предосторожности, что «объ стороны подходили на назначенное посредниками разстояніе, имъя винтовки наготовъ, и неръдко завязывалась перестрълка между тяжущимися».

Изъ числа присяжныхъ ими судей каждая сторона выбирала по юдному тлукуо: это адвокаты-руководители, которые, выслушавъ жалобы и доводы обвинителей, передавали ихъ судьямъ, потомъ выслушивали показанія обвиненныхъ и, такимъ образомъ, нереходили отъ одного кружка тяжущихся въ другому, до тёхъ поръ, пока судьи вполнё узнавали сущность и подробности дёла. Адвокаты выбирались/преимущественно изъ такихъ лицъ, которыя владълн языкомъ и красноръчіемъ въ изложеніи мыслей. Черкесы вообще обладали замъчательными ораторовими способностями, умъли говорить съ необыкповеннымъ искуствомъ дявиныя рачи, замачательныя по составу, логическому порядку выводовъ и силъ убъжденія. Въ этомъ случай имъ много помогалъ обычай, существовавшій съ давнихъ поръ между черкесами. Князья и дворяне, го время пребывания въ полъ весною мли осенью, праздълящись на двъ стороны и одна изъ нихъ объявляла на другую свои притязанія и требованія. Объ стороны избирали тогда судей, передъ которыми отвътчики защищались всею силою своего враснорвчія, а обвинители, съ своей стороны; чле щадили сильныхъ выраженій для поб'єды своихъ противниковъ. Такинъ образомъ для каждаго открывалось обширное поле показывать могущество своего красноръчіл и знанія существующих в народных в узаконеній и феодальных правъ своей націи. Простая, повидимому, забава эта служила черкесамъ школою, къ образованію у нихъ ораторовъ. И дъйствительно: по врожденной способности, они ловко вели судебныя пренія, въ которыхъ имѣли большой навыкъ.

Собравши ноказанія и ознакомившись съ сущностю дъла, судьи объихъ спорящихъ сторонъ оходились, выслушивали показанія свидьтелей, которые иногда приводились къ присягь, а иногда не приводились, смотря по важности разбираемаго дъла. Свидьтелями могли быть только люди честные и корошаго поведенія. Отъ обвинителя и обвиняемаго требовали присягу. Въ прежнее время, присяга происходила на посохъ, вырубленномъ въ священной рощь, и присягающій начиналь ее словами: « к клянусь тымь, кто соз даль эту сытов»...; впослъдствій, съ распространеніемъ магометанскаго ученія, коранъ замъниль посохъ, но, по сохранившемуся еще обыкновеню, онъ вышается на палку, воткнутую въ замлю. Черкесы, имъвшіе смъщанное върованіе, клянись могилами отца и матери. Присягавшій передъ кораномъ почтительно подходиль къ священной книгъ, дотрогивался до нея рукою и произносиль клятву, начиная ее словами: « к клянусь этою книлою слова Божія...» Окончивъ клятву, подносиль коранъ въ губамь и отходиль. Въ нъкоторыхъ обществахъ

присяга состояла въ закалывании овцы и прикосновении языка къ окровавленному кинжалу.

Обвинитель даваль присягу въ томъ, что, съ решениемъ дела, обявывается забыть всякое неприязненное чувство къ обвиняемому, а последний въ томъ, что безпрекословно подчиняется требованиямъ приговора и не станетъ уклоняться отъ его исполнения. Для большаго обезпечения въ исполнени клятвы, брали отъ обоихъ присягавшихъ по одному присяжному поручителю, которые и отвечали за поведение своихъ клинтовъ.

Весьма ръдко случалось, чтобы тяжущіеся, послъ подобной церемоніи, изъявляли свое неудовольствіе на ръшеніе суда.

У тъхъ черкесовъ-магометанъ, гдъ былъ введенъ духовный судъ (мегкемэ) по шаріату, истецъ не имълъ права спрашивать кадія о дълъ прежде ръшенія его; въ противномъ случат, какъ истецъ, такъ и кадій платили 20 рублей штрафа. Истецъ, не представившій въ теченіе пятнадцата дней свидътелей, лишался права иска; дъла, одинъ разъ ръшенныя судомъ, не возобновлялись; точно также и дъло, ръшенное однимъ кадіемъ, не могло быть переръшено другимъ, и кадій, виновный въ отступленіи отъ этого правила, платилъ 100 рублей штрафа.

Виновный, по решенію шаріата не удовлетворившій истца, кромъ продажи всего его имущества обязань быль заплатить 20 рублей штрафа. Дело, решенное аульнымъ муллой, имело одинаковую силу съ решеннымъ въ суде (мегкемэ).

Отсутствіе отвътственности за ложное показаніе дълало положеніе судей въ произнесеніи приговора крайне затруднительнымъ, потому что каждый могъ смъло лгать и давать взворотливые отвъты. Къ тому же, по безграмотности черкесовъ, всъ сдълки совершались словесно, и до фактическаго удостовъренія въ справедливости показаній было весьма трудно добраться. Въ такихъ случаяхъ прибъгали къ очистительной присягъ, которую могъ предложить самъ обвиняемый для своего оправданія. Такъ какъ, послѣ подобной присягъ, обвиняемый освобождался отъ всякой отвътственности, то, чтобы присяга не могла служить къ обезпеченію безнаказанности людямъ, которымъ не страшна ложная присяга, при исполненіи ен требовалось, чтобы оправдывающійся, являясь на подобную присягу, имълъ извъстное число свидътелей безукоризненнаго поведенія. Послъдціе клялись, что върятъ всему сказанному обвиненнымъ. Этотъ родъ свидътельства навывался такико-шесъ — ручательство за върность присяги, и число такихъ поручителей зависъло отъ важности иска и значенія преступленія.

Къ присягъ не допускались родственники, лица участвовавшія въ пользованіи имуществомъ съ тяжущимися, и тъ, которыя жили съ ними подъ одною провлею.

У черкесовъ не существовано: ни тюремъ, ни тълесныхъ наказаній, никакихъ видовъ лишенія свободы, а потому все наказанія ограничивались наложеніемъ штрафа, сообразнаго со степенью проступковъ, и увеличивавшагося въ случав повторенія преступленія однимъ и твить же лицомъ. Штрафъ или пеня уплачивалась всегда въ назначенный срокъ, и не иначе какъ въ присутствіи адвокатовъ-руководителей, а въ ділахъ значительныхъ, кромъ того, и въ присутствіи двухъ судей. Люди эти служили посредниками для опредвленія стоимости вещей представляемыхъ въ уплату, и для ръшенія по какому именно счету вещи должим быть приняты.

Определение пени деланось не произвольно, но по установленнымъ правиламъ на каждый случай назначалась особая пеня. Черкесы никогда не имъли никакихъ письменныхъ законовъ; они управлялись искони своями древними обычаями, которые изустно передавались изъ рода въ родъ. Совокупность этихъ обычаевъ, служащихъ руководствомъ для каждаго черкеса въ его семейной и общественной жизни, называется адатомя. Каждое изъ покольній черкескаго народа имъло свой собственный адатъ; но всъ адаты, въ общихъ основаніяхъ, сходны между собою. Въ прежнее время, адатъ кабардинскій считался лучшимъ и былъ принятъ почти всъми черкесами.

Адатъ не оставался неподвижнымъ. По мъръ того, какъ народъ развивался, являлись новыя потребности, новые интересы, которые усложияли и отношенія между людьми. Претензіи, споры и иски увеличивались; въ адатъ не находилось установленій на новые случаи, и судьи, по необходимости, должны были, примъняясь къ общему духу адата, постановлять ръшенія новыя и небывалыя. Въ такихъ случаяхъ приглашались пожилые люди, свъдующіе въ народныхъ обычаяхъ старики, которые могли сохранить въ своей памяти какіе нибудь факты, похожіе на разбираемый. Новыя ръшенія, повторенныя потомъ въ другихъ подобныхъ же случаяхъ, упрочивались въ массъ народныхъ обычаевъ, присоединялись къ адату и, расширяя его, подвигали, такъ свазать, впередъ или совершенствовали самый адатъ. Судъ основывался прежде исключительно на адатъ, но, со введеніемъ мусульманства, внесенъ былъ въ среду черкескаго народа еще и духовный судъ, шартатъ, или письменный законъ. Право суда было захвачено въ руки кадіями, которые ръшали дъла по преступленіямъ какъ духовнымъ, такъ и гражданскимъ.

По привязанности въ своимъ обычаямъ или въ адату, черкесы предпочитали его шаріату, тёмъ болье, что последній допускаеть, во время разбирательства, проязвольное толковапіе муллами различныхъ постановленій письменнаго закона или корана. Такъ какъ коранъ быль мало извёстенъ черкесамъ, да немного болье попимали его и нолуграмотные муллы, то народъ, во всъхъ сколько нибудь важныхъ дълахъ, руководствовался постановленіями адата. Въ мелкихъ и неважныхъ дълахъ, враждующіе обращались съ разбирательствомъ къ мулламъ, болье потому, чтобы избъжать тымъ медленности и затрудненій въ пріисканіи посредниковъ.

Укогенившаяся въ народъ одинаковая запопность судовъ, по адату и по шаріату, допускала произволь, продоставляя тяжущимся выборъ того или

другаго. Когда обвинитель видъль, что можеть выиграть дёло по адату, онъ требоваль, чтобы его судили по приміру предковь, а о шаріать и слышать не хотіль. Если же виділь, что, для рішенія его діла, шаріать выгодийе, то, прикинувшись строгимъ фанатикомъ, требоваль суда не иначе, какъ по книгі Божіей, которой буквы изобрютены и ниспосланы на землю самимъ Боюмъ...

Черкесы не знали употребленія монеты, и денегь у нихъ не было въ обращеніи до последняго времени. Поэтому, при наложеніи пеней, они установили свою собственную стоимость, за единицу которой приняли чю—быка. Одинь быкъ (цю) равнялся шести тоопт—штука или отрезокъ матеріи, достаточный на платье мужское или женское. Изъ совокупности этихъ предметовъ, составилась мера пени, или сха.

Сха была двухъ родовъ: eyoкecxa—по кровомщенію привиллегированнаго класса, и просто cxa—по кровомщенію за простолюдина. Стоимость первой больше второй, но цѣнность той или другой нельзя опредѣлить съ точностію.

«Хорошая кольчуга — говорить Люлье — шлемь, налокотники, шашка, лукь, ружье, большой котель изъ мёди и тому подобныя вещи, если стоять не больше шестидесяти цю, или быковь, и не меньше шестидесяти барановь, то составляють, вообще, одпу сха; но, смотря по сану лица, за котораго платится пеня, размёры этой стоимости (въ указанныхъ предёлахъ) бываютъ различные: въ уплатъ за князя (пши) сха считается въ 60—80 цю (быковъ), за дворянина (вуоркъ) считается ужь меньше, смотря по сановитости рода, и доходитъ наконецъ до восьми цю (быковъ), въ уплатъ за простолюдина (тфлокотль). Всякій предлагаемый предметъ, по качествамъ доброты, а больше по довкости и убъдительности посредниковъ, одъщиковъ, можетъ, при опредъленіи его стоимости, составить одну или нъсколько сха».

Въ число наличной платы отдавали часто дътей обоего пола, рожденныхъ въ рабствъ. Ребенокъ долженъ быть ростомъ не меньше пяти бжее, т. е. длины раскрытой кисти руки отъ мизинца до большаго пальца (пядь, четверть). Красота лица, стройное тълосложение имъли большой въсъ при опредълени стоимости мальчика или дъвочки. Они оцънивались на стоимость сха.

Дъти рабовъ, и неръдко свои собственныя, замъняли у черкесовъ деньги, въ особенности у племенъ, жившихъ по берегу Чернаго моря. Тамъ всъ товары и матеріи оцъпивались неръдко числомъ мальчиковъ или дъвочекъ, передаваемыхъ преимущественно туркамъ.

По обычаю черкесовъ, убійство человѣка можетъ быть окуплено цѣною крови—*тловуас*т. Въ прежнее время, цѣна крови была назначена: за убійство князя сто сха, вуорка (дворянина) 42 и тфлокотля (простолюдина) 20 сха (¹). Впослѣдствіи плата за кровь дворянина была уменьшена до 30 сха,

<sup>(1)</sup> Люлье приводить счеть сха за убійство вуорна (дворянина) и телокотля (просто-

а простолюдина возвышена до этой цифры, и такимъ образомъ права ихъ, въ этомъ отношении, уравнялись. По шаріату, цѣна крови опредѣлена за дворянина и простолюдина въ 200 нестельныхъ коровъ. Цѣна крови князя была неодинакова въ разныхъ покольніяхъ. Нѣкоторыя княжескія фамиліи, напримъръ Болотоковы, установили за себя такую цѣну за кровь, которую выплатить не было возможности. Они требовали въ уплату: нѣсколько панцырей и луковъ съ колчанами, самыхъ дучшихъ въ краѣ, пружіе цервов въ краѣ, лошадей самыхъ высокихъ статей, пару черныхъ боряыхъ собакъ безъ всякихъ отмътинъ и другихъ предметовъ высшаго достоинства. При такихъ условіяхъ, отъ произвола Болотоковыхъ зависъло принять какую нвбудь плату и удовлетвориться ею пли преслъдовать виновнаго.

Высокая цъна нени, преимущественно за кровь, дълала невозможною уплату ен однимъ виновнымъ, въ особенности въ средъ такого народа, какъ черкесы, которые не имъди у себя людей зажиточныхъ или богатыхъ, въ полномъ значени слова. Плата эта почти всегда разлагалась на цъзую фамилію. Каждая община представляла собою семью въ большомъ видъ и называлась по имени родоначальника. Члены такой общины признавали себя по родству столь близкими другъ къ другу, что не допускали между собою брачнаго союза, считая подобный бракъ кровосмъщениемъ. Родство это связывало членовъ общины и они вели свои дъла сообща: оказывали другъ другу защиту и матеріяльную помощь.

На этомъ основанія, тотъ, кому нужно было платить ценю, получаль вспомоществованіе отъ своихъ собратій по общинѣ. Но такъ какъ община была не велика числомъ людей, и въ случаъ, если міровой сборъ не могь составить требуемой пени, то за сборомъ ен обращались къ остальнымъ общинамъ племени, а иногда даже въ друзьямъ и знакомымъ отдаленныхъ племенъ.

Съ другой стороны, слишкомъ частый впосъ пени за виновнаго былъ бы весьма обременительнымъ для остальныхъ членовъ общины; поэтому цълая община поставлена была въ необходимость наблюдать за дъйствіями каждаго и удерживать безпокойныхъ людей отъ совершенія различнаго рода преступленій. Преступникъ, пъсколько разъ нарушившій присягу и установленныя правида и признанный непсправимымъ, исключался изъ фамиліи. Такое исключеніе равносильно было объявленію человъка, у образованныхъ народовъ, внъ покровительства законовъ; человъка, исключеннаго изъ фамиліи, каждый могъ оскорбить, ограбить, убить или взять въ рабство, не навлекля па себя ни отъ кого мщенія. Виновному оставалось одно, средство: бъжать и

людина). Воть первый изъ нихъ: панцырь, шлемь, шашка, налокотники, корощій коньприою заждый предметь въ 2 сжа, одно ружье ценою въ 16 быковъ; серебрянный кубокъ въ 1 сжа; быковъ ценою на 8 ска и посредственныхъ дошадей, для дополненія счета, до 42 сжа, 23 штуки. Вся вта плата, сложенная вивсть, составляеть стоимость 42-хъ сжа.

искать покровительства въ какой нибудь другой фамиліи. Такой человъкъ носиль названіе пси-хадзь, и если онъ не успъваль скрыться, то схватывался, заковывался въ желъзо, привязывался къ дереву и убивался изъ огнестръдьнаго оружія. У черкесовъ не было обыкновенія подымать руки на истребленіе самаго опаснаго для общества человъка, и потому опи заставляли раба сдълать смертельный выстрълъ. Чаще же всего преступника продавали въ неволю, или привязывали ему на шею камень и бросали въ воду, отчего и произошло самое названіе пси-хадзь, т. е. «брошенный въ воду».

Къ этому единственному виду смертной казни черкесы прибъгали весьма ръдко, а по большей части, за проступки другихъ, терпъливо платили неню. Пеня распредълялась такъ: небольшую часть получали судьи, болъе значительная раздавалась родственникамъ истца и только около одной трети доходило до самаго истца или его семейства.

Пеня уплачивалась виновнымь въ течене срока опредъленнаго судебнымь рышеніемъ. Но дакъ какъ судъ у черкесовъ быль, въ дыйствительности, не тотъ судъ, котораго рышенія опиранись бы на власть исполнительную, а нивлу только характеръ мароваго соглашенія спорящихъ, поддерживаемаго страхомъ оружія, то онъ и не браль на себя обязанностя сліднть за исполненіемъ своего приговора. Въ этомъ случай, виновный побуждался къ уплать однимъ истиомъ. Побужденія состояли въ безпокойствъ отвътчика всёми возможными средствами, которыя могли быть дъйствительными для принужденія къ скортишей платъ пени. Обиженный имбить право захватить всякое имущество принадлежащее должнику; но самый употребительныйній способъ состояль въ томъ, чтобы «увести у отвътчика одну или нъсколько штукъ скота, но оставить при этомъ особый знакъ; обыкновенно палку, воткнутую въ землю близъ жилья, или даже въ самомъ его дворѣ».

Это средство попужденія называлось такто. Оно повторялось до тёхъ поръ, пока должникъ не выходиль изъ терпінія и, чтобы избавиться отъ постоянныхъ тревогъ и опасеній, не засылаль посредниковъ. Весьма часто, когда такое постороннее вміниательство состоялось, все захваченное возвращалось сполна по принадлежности.

Если подобный способъ добужденія не двиствоваль, тогда истець начиналь двлать поджоги свна, хивба и вообще движимости у должника й даже у его родственниковъ, но только такъ, чтобы не подвергнуть хозяина опасности, а, напомнивъ ему о долгь, дать средства самому спастись отъ угрожающей опасности, которой онъ могъ, напримъръ, подвергнуться при поджогъ дома. Выстрелъ обыкновенно служиль знакомъ тревоги и считался, въ этомъ случав, употребительнъйшимъ между черкесами.

Вообще, по понятію черкесовъ, въ дълъ побужденія или мести не было никакой надобности искать самого преступника, а слъдовало метить и обращать оружіе на того, кто первый попадется подъ руку изъ его родственниковъ, одрофамильцевъ или даже рабовъ. Точно также черкесу все равно, быль ли

отысканъ преступникъ или нътъ: онъ считалъ себя вполнъ удовлетвореннымъ, если получалъ пеню, внесенную родственниками или фамиліею обидчика.

Въ понятіи народа не было точнаго сознанія о преступленіяхъ вообще и о раздъленіи ихъ на уголовныя и гражданскія. Притомъ большая часть такихъ дъйствій, которыя мы называемъ преступленіемъ, черкесы считали принадлежностію войны (1).

По черкескому торидическому праву празнавались следующие виды преступлений: 1) возстание раба противъ своего господина, неповиновение и бъгство его; 2) нарушение правилъ гостепримства; 3) супружеской върности женщинами; 4) воровство у своей семьи и у ближнихъ соседей; 6) поступки трусости; 6) кровомщение; 7) убийство вообще и отцеубийство въ особенности и 8) измена народу.

«Вст прочія дъйствія, относящіяся до нарушенія чести, личной неприкосновенности, безопасности и свободы каждаго, до нарушенія правъ собственности и общественнаго спокойствія, не подходять у нихъ подъ понятіє о
преступленіяхъ, а принадлежатъ къ праву сильнаго и встръчаютъ препятствіє
только въ силъ оружія противника. Человъкъ, причинившій другому какойлибо вредъ, можетъ подвергнуться возмездію или долженъ примириться, но
у него нътъ судью, передъ которымъ онъ былъ бы обязанъ стать въ положеніе отвътчика, и онъ въ правъ, не подвергаясь обвинснію въ незаконности, поддерживать свое насиліе оружіємъ.

«Власть охранительная и власть правосудія заміняєтся у нихъ страхомъ оружія, возмездіємъ и мирнымъ соглашеніемъ, а адатъ ближе подходить къ разряду международныхъ правъ, чёмъ гражданскихъ запоновъ (2)».

Покушеніе на чужую собственность признавалось воровствомъ, но только тогда, когда оно произведено было у лица принадлежавшаго къ той же община, въ которой состояль воръ, или въ другихъ общинахъ, съ которыми состоялась присяга жить въ миръ и добромъ согласіи. Напротивъ того, воровство-удальство, произведенное въ земляхъ сосъдей, несвязанныхъ взаимнымъ союзомъ, не считалось преступленіемъ. Предпринимаемое съ опасностію жизни, съ отвагою и ловкостію, оно, по понятію черкесовъ, принадлежало къ военнымъ подвигамъ, и на него смотръли какъ на лучшее средство по казать свое удальство и ловкость.

Черкесы различали два вида воровства; воровство въ чистомъ полъ, внъ жилья, и воровство изъ дому, со взломомъ дверей, замковъ и запертыхъ

<sup>(</sup>¹) О политическомъ устройствъ черкескихъ племенъ Н. Карльгова. "Русскій Въстникъ" 1860 г. М 16. Учрежденія и народные обычаи шапсуговъ и натухажцевъ Л. Люлье. Записки Кавк. отд. Им. рус. геогр. общ. книга VII, яздак. 1866 г. Этнографичес. очеркъ черкескаго народа барона Стали (рукоп.). Племя адиге Т. Макарова. "Кавкавъ" 1862 г. № 31 и 32.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) О политичес. устройствъ червескихъ племенъ Н. Карльго⊕а. "Русскій Въстникъ" 1860 г. № 16.

сундуковъ. Последній видъ считался более преступнымъ и строже наказывался.

Уличенный въ воровствъ обязанъ былъ возвратить то, что укралъ, или уплатить въ семь разъ болъе цъны украденаго. Кромъ того, воръ платилъ штрафа въ девять быковъ, а въ прежнее время, вмѣсто штрафа, вносилъ своему владъльцу одного ясыря (раба) и двухъ быковъ.

Не смотря на столь значительную пеню, назначенную за воровство, ни одинъ черкесъ не рёшался возвратить украденую вещь, потому что это считалось величайшимъ стыдомъ. Воръ соглашался скоръе заплатить двойную и даже тройную пеню, чъмъ отдать настоящую вещь хозянну, оставляя черезъ то за собою предлогъ отговариваться тъмъ, что напрасно обвиненъ въ воровствъ. Князья, въ прежнее время, за украденую у нихъ вещь или за отгонъ скота, отплачивали барантою (represailles), т. е. наъздами въ чужое имъне, гдъ захватывали, что нопадется, въ руки: вещи, скотъ и людей. Въ набирани добычи соблюдалась, впрочемъ, пъкоторая соразмърность, т. е. чтобы добыча не слишкомъ много превышала стоимость украденаго.

Штрафъ за воровство, произведенное со взломомъ, доходилъ до девяти быковъ (цю) не больше, «собственно въ вознаграждение за безчестие, нанесенное воровствомъ дому». Вторично-попавшийся воръ платилъ двадцать четыре чло (быка), а если и послъ того не исправлялся, то объявлялся лишеннымъ покровительства законовъ (1).

Кто убиваль раба, тоть не подлежаль мщенію со стороны козявна, а уплачиваль стоимость убитаго. За убійство чагара или ога взыскивалось въ пользу его родственниковъ девять душъ, но князь или владълецъ не браль ни одной. Уздень, убившій своего ога, платиль его семейству одного человъка или отпускаль на волю его брата.

Нанесенныя раны осматривались посредниками, и если не было произвеведено раненому увъчья, то, по величинъ отверстія и, въ особенности; по поврежденію костей, раны оплачивались не болье половины цъны крови и не менъе четверти. Уздень, поссорившійся съ княземъ и нечаянно ранившій его лошадь, платиль пять рабовъ, три лошади и три вещи изъ оружія.

Не было опредъленнаго наказанія измінникамъ: участь ихъ рішалась собраніемъ старшинъ. Точно также не было опредъленнаго наказанія и отцеубійцамъ.

Понятіе о правъ собственности котя и существовали у черкесовъ, но имъли совершенно особый характеръ. Но мусульманскому праву, восбще не суще ствуетъ права собственности въ томъ смыслъ, кавъ мы его понимаемъ, а есть право пользованія собственностію. Имущество у мусульманъ раздъдяется

<sup>(1)</sup> Новайшія историчес. и географичес. скаданія о Кавкава Броневскаго, ч. ІІ изд 1822 г. Учрежденія и народные обычає шапсугова и натухажцева Л. Люлье Зап. Кавк. от. И. Р. Г. Об., книга VII, изд. 1866 года.

на *ясное*: земледъліе, скотъ, разработываніе рудниковь и т. п., и на *скрыт*ное: деньги, золотыя, серебряныя вещи и прочее.

По корану, вся вемля есть достояніе Божіе; отъ него перешло право владенія землею имаму, како тыни Бога на землю, а этоть последній передаеть права на землю частнымъ лицамъ, съ обязательствомъ платежа податей, за право пользованія ею, каковы: зекатъ, хераджъ и пр.

На этомъ основани, право собственности у черкесовъ распространялось на имущество движимое, скотъ, и на такое недвижимое, которое находилось въ непосредственномъ и фактическомъ обладании лицъ или требовало отъ нихъ собственнаго труда: дома, прочія постройки и поля постоянно обрабатываемыя. Вся же остальная вемля, лъсъ и вода составляли общественную собственность. Продажа земель и отдача ихъ въ наемъ не существовала въ народныхъ обычаяхъ, но за пастьбу скота въ нѣкоторыхъ мѣстахъ платился извъстный процентъ приплода.

Существование хотя и ограниченной собственности дало существование и правамъ на наслёдство.

Послъ смерти отца, дъти мужескаго пола наслъдовали все недвижимое и движимое его имущество. Женщины права на наследство не имели, а сыновыя, имън одинаковыя права на наслъдство, дълили имущество норовну. По взаимному согласію наслёдпиковь, вдовё умершаго могь быть предоставлень въ пожизненное пользование доходъ съ нъкоторой части имънія, но послъ смерти ен и эта часть имбнія поступала нь наслідникамь. Вдова, кромі того, имбла право выбрать себъ для жительства домъ одного изъ своихъ сыновей, промъ старшаго, потому что въ собственность последняго переходиль домъ умершаго ея мужа, со всёми его принадлежностями и пристройками. Раздёль наслёдства по числу наслёдниковъ производился младшимъ сыномъ, а выборъ частей предоставляйся сыновьямъ по порядку рожденія, начиная со старшаго. Последній имель право взять, сверхи доли, ценную вещь, по своему выбору, и даже раба. Въ этомъ только и заключалось все преимущество первородства. «Письменныхъ и духовныхъ завъщаній нътъ, но последняя воля умирающаго исполняется въ самой строгой точности; нарушать ее значило бы подвергнуться всеобщему осуждению и презранию». Черкесь готовы быль жизнь отдать за свою собственность, но къ чужой не имълъ никакого уваженія и, съ опасеніемъ потери жизни, гдё только можно, присвоивалъ себъ чужое. Привычка къ воровству и въ хищничеству - последствія этого неуваженія въ праву собственности, а безначаліе и своеволій довершали остальное. Тревоги и смятенія, господствовавшія въ горахъ, отсутствіе администраціи, которая бы нельзовалась уважениемъ, пъдали собственность черкесовъ мало обезпеченною: Нерадко безпорядки доходили до того, что и самимъ черкесамъ становились невыносимыми, и тогда они прибъгами въ чрезвычайной мъръкъ повальной присягь, эбер-тааречо.

Почетныя лица и старшины встхъ общинъ и родовъ дълали общій сборъ,

осматривали дома подозрительных людей и преимущественно ть мъста, гдъ происходило болъе всего безпорядковъ. Все население деревни или аула присягало передъ выставленнымъ кораномъ, повъшеннымъ на палкъ, воткнутой въ землю. Каждый присягающій обязывался «указать всьхь, какіе только ему извъстны, виновниковъ безпорядковъ, сознаться въ слухъ въ своихъ собственныхъ преступленіяхъ, протявъ установленныхъ правилъ, и объщаться исполнять правила эти на будущее время ненарушимо».

Мъра эта, по словамъ Л. Люлье, какъ очевидца, оказывалась слишкомъ дъйствительною относительно людей совъстливыхъ. Примъры полной откровенности бывали не разъ, и тъмъ удивительнъе, что признававшіеся почти всегда подвергались значительнымъ пенямъ за свои прошлые проступки, которые безъ того могли бы оставаться на всегда неизвъстными. Люди суевърные, не желавшіе признаваться, но страшившіеся присяги передъ корапомъ, обыкновенно уходили изъ дома при приближеніи старшинъ. Наконецъ были и такіе, которые не затруднялись приносить ложную присягу, не смотря на всъ улики и подозрънія. Хотя такіе люди, по большей части, были извъстны своимъ дурнымъ поведеніемъ и предосудительными поступками, но въ рукахъ старшинъ не было достаточныхъ уликъ къ вхъ обвинснію. Тъмъ не менъе каждый, поступавшій такимъ образомъ, покрываль себя въ общественномъ митніи не смываемымъ пятномъ осужденія и пріобръталь прозваніе такиалисе—клатвопреступника или обманщика передъ Богомъ (1).

Мъра эта хотя и не приносила положительной пользы, не могла совершенно обезпечить собственность, однако, на время, останавливала безпорядки и похищение чужой собственности.

Не признавая надъ собою верховныхъ владътелей и считая высочайшимъ благомъ дикую и необузданиую свободу, черкесы строго подчинались старшимъ въ родъ. Старшій въ семъв имълъ неограниченную власть надъ ея членами, точно также какъ отецъ надъ дътьми, мужъ надъ женою и братъ надъ сестрою. Въ случаяхъ важныхъ, всъ единоплеменники сходплись на совъщания и слушали приговоръ старцевъ—этихъ живыхъ книгъ опытности и благоразумія, какъ говорили черкесы. Старость лътъ имъла всегда большое значеніе между черкесами. Человъкъ, пользовавшійся уваженіемъ народа, имълъ преимущсство давать совъты почти по каждому дълу. Черкесы пюбятъ, въ подобныхъ случаяхъ, напускать на себя важность, и дъло, часто самое пустое, обсуживается въ теченіе не менъе трехъ сутокъ. Черкесы не начинаютъ никакого дъла, не собравъ для совъта всъхъ въ немъ участвующихъ. Переговоры въ такихъ случаяхъ бываютъ очень продолжительны, такъ

<sup>(1)</sup> Учрежденія и народные обычан шансуговъ и натухажцевъ Л. Люльс. Запис. Кавк. отд. Импер. рус. геогр. общес. кн. VII., изд. 1866 г. О политическомъ устройства чержескихъ племенъ Н. Карльгофа "Рус. Въст." 1860 г. № 16. Этнографичес. очервъ чержескаго народа барона Сталя (рукопись).

накт старини, которымъ принадлежигъ право излагать сущность дѣла, любятъ говорить много и медленно и, въ свою очередь, также терпѣливо и внимательно выслушивать чужія рѣчи. По понятіямъ народа, «опрометчивость и петерпѣливость простительны только дѣтямъ и женщинамъ, а мужчина долженъ обдумывать и обсуживать каждое предпріятіе зрѣлымъ образомъ, и если есть у него товарищи, то подчинять ихъ своему мнѣнію не силою, а словомь и убѣжденіемь, такъ каждый имѣетъ свою свободную волю».

Съ теченіемъ времени, собранія или съївды происходили чаще, и мало по малу въ нихъ сосредоточился родъ народнаго управленія, въ которомъ каждое предложеніе передавалось на разсмотрівніе старшихъ.

Всв сословія принимали участіє въ совіщаніяхь, кромів престьянь, не имівшихь права голоса. Въ обществахь, гді существовало сословіє князей, они занимали первоє місто и не рідко иміли рішительноє вліяніє на приговоръ собранія. Но для этого необходимо было, чтобы князь быль рыцарь (тле-хупхъ), и чтобы онъ владіль даромъ слова: тогда онъ носиль названіє лте-публить—языкъ народа.

Языкомъ народа могъ быть каждый. Снискавъ себъ, хищничествомъ и храбростію, въсъ и значеніе, черкесъ являлся на народныя совъщанія. искаль популярности въ средъ собранія, и, сообразно способностямь своимь. имъль средство добиться высшаго предъла честолюбія — стать языкомо народа. Это названіе давалось храбрівшему въ бою, праснорічнивійшему на въчъ, разумнъйшему на разбирательствахъ и судебной расправъ. Этимъ политическимъ названіемъ черкесъ обозначаль человёка, который служиль выраженіемъ всёхъ высокихъ качествъ своего народа, такого человёка, который одинь умёль высказать ясно, чего цёлый народь желаеть и что онь чувствуеть. Участіе языка народа на вічахь, и при всёхь предпріятіяхь. было ръшительно: онъ одинъ увлекалъ весь народъ и ворочалъ имъ по своей воль; всь смирялись передъ его умственнымъ могуществомъ. Въ 1839 году, Хаджи-Дунакай, аталыкъ князя Шеретлука Болотокова, на народномъ собраніи у Меакопы, возбудиль черкесовь на единодушному возстанію и дъйствію противъ русскихъ. Послъ кровопролитнаго дъла на Фарзъ, въ 1841 году, съ генераломъ Зассомъ, Дунакай увелъ съ Лабы махошевцевъ, темиргоевцевъ. егерукаевцевъ и бзедуховъ.

Не въ пышныхъ чертогахъ, а подъ открытымъ небомъ, на мъстахъ освященныхъ какимъ-нибудь важнымъ событіемъ или прахомъ знаменитаго праотца, собирались черкесы на совъщанія. Конно-вооруженные, они ъхали на собранія, выбирая для него преимущественно время подножнаго корма. По прибытіи на мъсто совъщанія, собравшіеся раздълянсь по сословіямъ на отдъльные кружки: князья отдъльно, уздени также и т. д. Всякое предложеніе выходило отъ владъльцевъ, князей, старшинъ и другихъ представителей народа. Условясь между собою относительно ржшенія, они предлагали на обсужденіе узденей какъ обстоятельства дъла, такъ и самое ръшеніе. Уздени,

разбирая пользу или вредъ предложенія и почти всегда соглашаясь съ владільцами, въ непосредственной зависимости которыхъ состояли, передавали его на рѣшеніе народа. Голосъ и рѣшеніе послѣдняго имъли законодательную силу. На усмотрѣніе народа предоставлялось принять или отвергнуть предложеніе, но рѣшеніе, разъ принятое, строго охранялось князьями и владівльцами, какъ главными блюстителями законодательной власти. Въ прежнее время, словесное рѣшеніе народа имѣло силу закона, но мало по малу порядокъ собранія измѣнился во многомъ. Народъ уже не дѣлился по сословіямъ, а каждое общество выбирало своихъ представителей или депутатовъ, для собранія которыхъ существовало два способа. Первый состояль въ томъ, что, для состава собранія, пазначалось опредѣленное число довѣренныхъ лицъ, для выбора которыхъ племя должно было предварительно собраться; вторымъ же выборъ дѣлался: у магометанъ отъ Джамаата, а у жителей морскаго прибрежья отъ Тгахапха, которыя составляли нѣчто въ родѣ церковныхъ приходовъ. Преимущественно употреблялся послѣдній способъ.

Когда избранные и уполномоченые старшины разсмотрять и рёшать предложенный вопросъ, то старшій между ними, по лётамъ и почету, сообщалъ, собравшемуся у подножія какого-нибудь кургана, народу, чёмъ рёшеніемъ старшинъ, то подавали коранъ, и народъ соглашался съ рёшеніемъ старшинъ, то подавали коранъ, и народъ пообщинно присягалъ исполнять свято это рёшеніе. Послё присяги, эфенди составлялъ дефтеръ (актъ), присутствующіе прикладывали печати (мухарь) или, за неимѣніемъ ихъ, пальцы омоченные въ чернила, и съ того времени дефтеръ имѣлъ обязательную силу. Такъ былъ подписанъ знаменитый дефтеръ 1841. года, о которомъ будетъ сказано ниже.

Кругъ дъйствій такихъ собраній былъ сообразенъ съ потребностими обществъ. Здъсь разръщались преимущественно повемельные споры, неудовольствія между обществами и вопросы объ общественной безопасности: войны и мира.

Въ концъ прошлаго стольтія и въ началь ныньшняго, народныя собранія происходили не часто. По словамь г. Дюлье, въ памяти народа сохранилось пять такихъ собраній, получивщихъ названіе отъ мъстъ, на которыхъ были созваны. Последнее, пятое, собраніе Хауце-хась происходило въ 1822 году, и слъдствіемъ его было введеніе суда по шаріату. Начиная же съ сороковыхъ годовъ, собранія дълались гораздо чаще и вызывались энергическими дъйствіями со стороны русскихъ.

Учрежденіе, съ одной стороны, лабинской линіи, а съ другой, постройка ряда укрѣпленій по берегу Чернаго моря породили большое безпокойство между непокорными черкескими племенами, жившими за рѣкою Лабою и по восточному берегу Чернаго моря. Начиная съ 1840 года, между этими племенами проявляется лихорадочная дѣятельность и народныя собранія учащаются. Черкесы начинають убѣждаться, что единство, при сопротивленіи рус-

скимъ, дастъ имъ больше силы, и потому до сихъ поръ чуждыя другъ другу, и даже враждебныя, общины начали ваключать между собою союзы и договоры, явилась идея о единствъ и общемъ ингересъ. Междоусобныя вражды или ослабъин, или совсъмъ прекратились; никакой важный вопросъ не разръшался уже старшинами безъ народнаго собра ил. Послъднія почти всегда имъли главивйшею цълю принятіе мъръ для общей безопасности и, уничтоженіемъ воровства и хищничества, устранить поводы къ внутреннимъ раздорамъ и враждъ (1). Такъ, абадзехи, шансуги, убыхи и многія другія покольнія ръшили составить между собою союза, которымъ положить основаніе всему «относящемуся къ религіознымъ и мірскимъ дъламъ». Собравшись у Меакопы, на ръкъ Ишехъ, въ 1841 году, они связались между собою присягою и, послъ пъсколькихъ мъсяцевъ преній и переговоровъ, издали дефтеръ, замъчательный своими послъдствіями.

«Слава Богу!» — сказано въ этомъ народномъ постановлении — «который насъ сотворилъ, показалъ намъ свое величие и возвысилъ насъ надъ другими животными! Слава Богу, который далъ намъ вст средства жить счастливо на этомъ свътъ и получить награду въ другомъ міръ! Слава указавшему памъ истинный путь спасенія, въру истинную свою, черезъ пророка своего и посланника Магомета!... Слава Богу, который есть защитникъ нашъ и спаситель въ день восиресенія!...

«Мы хотимъ помочь всёмъ неустройствамъ пашего врая и не дёлать зда другъ другу вет з болько се суство от памента от помочь се суство от памента от помочь се суство от памента от помочь се суство от памента от

«Наща первая обязанность есть строгое выполнение *wapiama*. Всякое другое учение должно быть оставлено и отвергнуто; всё преступления должны быть судимы не дначе, какъ по этой книгъ».

Вопрось о шаріать, кань мы видьли, быль поднять въ 1822 году, и народь решиль производить судь согласно корану, изъ котораго истекають все права духовныя, гражданскія и политическія. Рышеніе это было вскорт нарушено, и нарушалось черкесами постоянно, какь не согласное съ духомъ свободиаго народа. Въ особенности жители морскаго прибрежья, у которыхъ магометанство еще не укоренилось, и которые придерживались своихъ редигіозныхъ обрядовъ, постановленіе о введеніи шаріата не имъло примъненія: они продолжали разбирательство споровъ и тяжбъ при посредствъ третейскаго суда. Не смотря, однако, на то, попытки поддержать шаріатъ были постоянны. Въ 1825 году, трапензонтскій паша, Чечень-Оглу-Гассанъ, прибылъ въ крыпость Анапу, вмъсто Ахметъ-паши. Опъ прежде всего созваль къ себъ

- Storigy or I attioned in the section of the part could be presented in the

<sup>(4)</sup> О кавказской линіи и проч. Дебу, изд. 1829. Картины Кавказскаго прая П. Зубова ч. III. О быть, нравать и обычанкь древникь атыксйских племень шакть бект-Муркина. "Кавказъ" 1849 г. № 37. Взглядь на жизнь общественную и нравственную племень чержескихъ Н. Колюбакинь. "Кавказъ" 1846 г. № 11. Воспомин. кавк офицера. "Рус. Въст. "
1864 г. № 10 и 11. Этнографическій очеркъ черкескаго народа барона Сталя. О натухажцахъ, шапсугахъ и абадзехахъ Л. Люлье, зап. Кавк. О. И. Р., Г. О. ви. IV.

княвей и старшинъ черкескаго народа и предложилъ имъ признать надъ собою покровительство турецкаго султана. Черкесы согласились и присягнули,
но съ условіемь, что эта присяга не уменьшитъ ихъ независимости. Вдасть
султана надъ черкесами была чисто-номинальная: онъ былъ уважаемъ ими
только какъ халифъ, или глава исдамизма. Въ средъ черкескаго населенія,
противъ станицъ Убъжинской и Ладовской, поселились агенты паши, черезъ
которыхъ, поддерживая сношенія, онъ старался о введеніи шаріата и успъль
на столько, что, передъ началомъ войны нашей съ Турцією, въ 1828 году,
абадзехи и другія племена обязались уничтожить власть князей и всѣхъ привиллегированныхъ сословій, судиться по шаріату и учредили у себа меккемэ,
народные суды. Съ прекращеніемъ вліянія турокъ надъ черкесами, ослабъло
и вліяніе шаріата; поэтому—то народное собраніе 1841. года ли заботилось
прежде всего о его возстановленіи. Затъмъ главною цѣлью собранія было
устройство политаческихъ дѣлъ.

«Никто изъ насъ не долженъ идти къ невърнымъ», сказано въ томъ же дефтерѣ; «дружескія сношенія съ невърными строго запрещены, и потому всякій миръ и предложеніе съ мхъ стороны должны быть постоянно отвергаемы». Воспрещено было покупать что-либо въ тѣхъ изъ нашихъ укрѣпиеній, которыя поставлены были на землѣ, принадлежавшей прежде черкесамъ. Виновный въ нарушеніи этого правила обязанъ былъ заплатить штрафъ въ тридцать тумановъ (около 300 руб. сер.). Тъ же лица, которыя будутъ нуждаться въ покупкѣ вещей, должны были пріобрѣтать ихъ «на границъ», т. е. на мѣновыхъ дворахъ въ Черноморіи, существовавшихъ до 1829 года.

Никто не долженъ предупреждать русскихъ о сборъ партіи черкесовъ для набъга въ русскіе предълы. Кто донесеть и оттого будеть причиненъ вредъ партіи, тотъ долженъ заплатить: если доносчикъ свободнаго сословія, 200 коровъ, а крестьянинъ 100 коровъ и, сверхъ того, штрафа 30 тумановъ. Кто перейдетъ къ русскимъ и будеть служить имъ, то такія лица, какъ враги своего края, не будутъ «имъть, ни они сами, ни ихъ родные, нивакого права на наше состраданіе».

Положено девать убъжище всемь бъгдымъ и выходцамъ изъ Россіи; муссульманамъ, пришедшимъ для помощи противъ враговъ чернескаго народа, оказывать всякое содъйствіе, обращаться съ ними дружески и, если нужно, то, для устраненія всякаго недовърія, выдавать такимъ союзникамъ своихъ дътей въ аманаты.

«Внутренность каждаго жилья, продолжаеть дефтерь, будеть ненарушима. Кто сотворить воровство въ чужомъ домъ, заплатить, кромъ штрафа въ 30 тумановъ, еще пеню въ 7 тумановъ. Если русскій бъглый сдълаеть воровство, то онъ платить только тройную цънность украденой вещи, но штрафа не платить»....

Въ завлючение была приложена присяга о взаимной защите, въ случат вторжения, въ которой свазано, что «какъ только русския войска вступитъ

въ страну, то каждый долженъ взять оружіе и идти туда, тдв потребуетъ опасность; тв, которые не имкотъ оружія, не изъемлются отъ возстанія (1)».

Таковы главным статьи дефтера, положившаго, можно сказать, первое начало образованію общаго союза разнообразных покольній черкескаго народа и ихъ сосъдей. Однимъ изъ важнъйшихъ постановленій этого акта было прекращеніе торговыхъ и всякаго рода другихъ сношеній съ русскими и воспрещеніе вести отдъльному обществу переговоры съ нами, безъ согласія всьхъ остальныхъ союзныхъ племенъ.

Присягнувъ на собраніи, союзные народы первое время строго исполняли постановленія дефтера. Воровство, хищничество и взаимная вражда между ними значительно уменьшились; бывали нерёдко случаи, что украденыя вещи возвращались, по принадлежности, ихъ хозяевамъ.

Имъя только совъщательный характеръ, народныя собранія не располагали никакими исполнительнымии средствами, для наблюденія за выполненіемъ своихъ постановленій. Отсутствіе исполнительной власти не давало никому права наблюдать за исполненіемъ постановленія собранія, одобреннаго большинствомъ народа. Только употребление силы, съ единодушиемъ и настойчивостію, могло заставить каждаго черкеса уважать решеніе большинства народа. Но силы этой не было въ рукахъ нашихъ противниковъ, и союзъ, опиравшійся только на общественномъ мніній, при отсутствій народныхъ учрежденій и управленія, не долго оставался ненарушеннымъ. Значительная прибыль отъ торговли съ русскими и обогащение нъкоторыхъ, до изданія постановленія, служили соблазнительною приманкою для многихъ. Жители, ближайшіе въ нашимъ селеніямъ и увръпленіямъ, вошли съ нами въ торговыя сношенія; за ними посл'єдовали другіе, и скоро между черкесами образовалась партія, желавшая сближенія съ русскими. Всѣ подтвержденія о точномъ соблюдении условій общаго союза оставались недъйствительными. Болъе многочисленная и враждебная намъ партія, за неимъніемъ средствъ, не могла принудить незначительную нартію нашихъ приверженцевъ къ прекращенію торговли съ русскими. Для этого необходимо было содержать постоянно вооруженную силу, что было невозможно въ народъ неорганизованномъ въ одно целое. По необходимости, она должна была ограничиться высылкою изредка вооруженныхъ партій, которыя успевали на время прекратить торговлю; но истощивъ свое продовольствіе и соскучась, партіи расходились и тогда торговля снова оживала,

Безсиліе большинства указывало на необходимость дать народу, другое устройство, которое бы связало общество въ одно целое. Признали необходимымъ ввёрить неограниченную власть надъ народомъ духовному лицу, раздёлить край на округи и ввести правильную администрацію и управленіе изъ кадіевъ и муллъ; думали опереть власть на вёрную и избранную стражу изъ

<sup>(1)</sup> Этнографическій очеркь черкескаго народа барона Сталя (рукопись).

такихъ людей, которые, не имъл ни дома, ни пристанища, ни какихъ-либо правилъ, находили бы для себя выгоднымъ быть соучастниками тайныхъ замысловъ преобразователей. Послъдніе считали необходимымъ, уничтоживъ адата (обычай) и всъ его учрежденія, на которыхъ основано было общество, ввести шаріатъ единственнымъ закономъ; уравнять права всъхъ народныхъ сословій, уничтожить значеніе каждаго частнаго лица и подчинить каждаго члена общества духовной власти. Деспотизмъ духовнаго правителя не нравился черке самъ, неотличавщимся религіознымъ фанатизмомъ, и потому подобное предложеніе не встрътило сочувствія въ большинствъ народа. Тогда представители, искавшіе средствъ сплотить черкеское общество въ одно цълое, обратились къ мысли Бесльнія—Абата, родомъ шапсуга, имъвшаго случай, во время своихъ поъздокъ въ Турцію и Египетъ, ознакомиться съ правильнымъ административнымъ устройствомъ этихъ государствъ.

На рѣкѣ Адагумѣ составниось, въ 1848 году, большое собраніе, въ которомъ приняли участіе абадзехи, шапсуги, натухажцы и убыхи. Совѣщанія продолжались въ теченіе цѣлаго года (съ февраля 1848 по февраль 1849 года), до прибытія за Кубань агента Шамиля, Хагометъ-Амина. Цѣль собранія была весьма обширна. Совѣщавшіеся согласились между собою предоставить народному собранію власть надъ пародомъ и учредить администрацію и земскую полицію.

«Для выполненія этого наміренія, они положили принять слідующія міры:

1) признать постановленія народнаго собранія обязательными для всёхъ обществъ и принуждать силой къ повиновенію тё изъ нихъ, которыя будутъ уклоняться отъ исполненія его повельній;

- 2) для доставленія народу матеріяльных средствъ къ тому, что бы постановленія его уважались, образовать и отдать въ его распоряженіе постоянное ополченіе, на содержаніи народа;
- 3) раздёлить народь на общины, наждую по 100 дворовь, и поручить управленіе общинами избраннымь ими старшинамь, которыхь обязать присягой исполнять распоряженія народнаго собранія и представлять ослушниковь и преступниковь на его судъ».

Для поддержанія власти старшинь, въ распоряженіе ихъ предоставлено было нёсколько конныхъ *муртазаков*, нёчто въ родё стражи. Каждому мурказаку назначено изъ поголовнаго налога по 60 руб. содержанія.

Народное собраніе рѣшило прервать всякое спошеніе съ русскими и строго пресдѣдовать своихъ мирныхъ единоплеменниковъ. Здѣсь было высказано много мыслей, свидѣтельствовавшихъ о практическомъ умѣ черкесовъ; но здѣсь же обнаружилось, что нѣтъ среди черкесовъ ни одного человѣка, который бы могъ захватить власть въ свои руки и силою своего ума и твердости управлять народомъ. Адагумское собраніе то расходилось, то снова собиралось, то распадалось на нѣсколько отдѣльныхъ кружковъ. Постановленія его не были приведены въ исполненіе. Сильно развитая самостоятельность общинъ и аристо-

кратическій элементь, нежелавшій отказаться оть своихь въковыхь преимуществь, препятствовали сліянію черкесовь вь одно цілое. Народь, привыкнувшій къ необузданной свободь, не перенесь повелительнаго топа муртазаковь, присылаемыхь сь приказаніями оть народнаго собранія. Между муртазаками и народомь случились, на первыхь же порахь, столкновенія, дошедшія до открытой драки, въ которой народь восторжествоваль и всё нововеденія окончательно рушились (1); у черкесовь по прежнему явилась раздільность обществь, сохраненіе каждымь изь нихь полной независимости, судь посредниковь и разборь дёль по обычаю или адату.

Адато восторжествовать надъ шаріатомъ, котораго, какъ мы видъли, черкесы не любили и употребляли при разборъ только такихъ дълъ, гдъ ръшеніе шаріата было выгодите ръшенія адата. Съ послъднимъ черкеское племи и поступило въ составъ подданныхъ русскаго правительства.

## VIII.

Военная организація и военныя дъйствія черкесовъ и убыховъ.

Особенности соціяльнаго устройства черкескаго племени и убыховъ отразились и на военной организаціи этихъ народовъ.

Народъ, по преимуществу, военный, черкесы и убыхи вооружены были всё поголовно ружьями или винтовками, пистолетами, шашками и кинжалами. Въ книжескихъ и въ дворянскихъ домахъ сохранились еще отъ предковъ панцыри, шлемы, луки, стрёлы и дамаскія сабли, но вооруженіе это надъвалось не для боя, а въ особенныхъ только случаяхъ, для обозначенія происхожденія.

Кабардинцы, темиргоевцы, бесленевцы и бытлые кабардинцы, живя на болье равнинной мыстности и владыя большимы числомы лошадей, образовывали отличную конницу. Съ ними могли равняться одни ногайцы, живущіе на лывомы берегу рыки Кубани, да наши коренные линейные казаки. Шапсуги не любили жечь много пороха, а абадзехи, жившіе вы страны покрытой лысами, и всё прочія общества черкескаго народа, разбросанныя по горамы и ущельямы, лучше дрались пышкомы, чымы на коны.

<sup>(1)</sup> Этвографическій очеркъ черкескаго нагода барона Сталя (руконись). Бесльній-Абатъ, изъ сочиненія подъ заглавість: "Біографія знаменитыхъ черкесовъ и очерки черкеськуъ правовъ". Ханъ Гирея. "Кавказъ" 1849 г. № 42—47. О политичес. устройствъ черкескихъ племенъ Н. Карльгофа "Рус. Въст" 1860 г. № 16.

--- Шапсугъ рубака, говорили сами про себя закубанскіе жители; абадзекъ стралокъ, а чеченецъ за заваломъ крапокъ....

Ни въ одномъ изъ племенъ черкескаго народа не существовало никакой военной организаціи, о которой они и понятія не имѣли; не было никакихъ постоянныхъ и опредъленныхъ установленій относительно обязанности жителей въ цеполненіи военнаго долга. У убыховъ, какъ увидимъ ниже, были нѣкоторыя постановленія, относившіяся до военныхъ дѣйствій, но у черкесовъ каждый дѣйствовалъ по своему усмотрѣнію, какъ считалъ лучшимъ. При появленіи враговъ внутри края, понятія о чести и достоинствъ требовали, однако, чтобы всѣ участвовали въ защитъ отечества, подъ опасеніемъ всеобщаго презрѣнія, въ случать неисполненія кѣмъ либо этого долга чести и обязанности. Когда заблаговременно было извѣстно о сильномъ вторженіи непріятеля, тогда черкесы предпринимали и общія мѣры къ оборонѣ края: портили дороги, дѣлали завалы и избирали предводителей, вокругъ значковъ которыхъ собирались партіи, обязанныя дѣйствовать по ихъ указаніямъ.

Въ полъ черкесы дъйствовали болъе въ-разсыпную и ръдко наступательно. Причиною тому было сознание въ превосходсть надъ собою руссвихъ отрядовъ. Черкесъ, какъ и каждый гороцъ, быль храбръ и слыль отличнымъ стриномъ, но, не смотря на то, въ дили съ русскими вся невыгода была на его сторонъ. Заряжая ружье, овъ загоняль пулю въ стволъ молоткомъ, могъ попасть въ цёль на значительномъ разстояния, но, пока онъ варяжалъ и производиль выстрёль, русскій солдать, по меньшей мірь, успіваль сдідать пять выстреловъ. Для вернаго выстреля, черкесь опираль свое ружье на сошку, тогда какъ русскій солдать не терпль на это времени. Съ тъхъ поръ, какъ пресъчены были всявія сношенія черкесовъ съ Турцією, они стали ощущать недостатовъ въ порохв, дорожили патронами и, боясь истратить даромъ свой порохъ, стръляли только въ таковъ случав, когда увърены были въ свемъ выстрель: нашъ солдатъ не жалель зарядовъ, хотя и стреляль не всегда навърнява. Выстрълившій черкесь на нъсколько времени быль пропадшій человѣкъ: можно было дѣлать съ нвиъ что угодно, пока онъ снова заряжалъ ружье. Онъ самъ сознаваль это, и потому почти никогда не тратилъ времени на вторичное заряжаніе.

Ко всёмъ этимъ сравненіямъ надо прибавить еще и то, что кавказскій солдать соединяль въ себё, вмёстё съ дисциплиною, ловкость черкеса. Онъ такъ же шибко умёль бітать по сткрытымъ мёстамъ, такъ же ловко взбирался на крутизны и горы, ложился за кустарники, высматриваль непріятеля, быль развязень и зорокъ.

Всй такія качества и преимущества русских отрядовь заставляли черкесовь только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ дъйствовать наступательно. Въ последнемъ случай, они наскакивали на противника съ плетью въ руке; шагахъ въ дваддати отъ нашего строя, найздникъ выхватывалъ ружье изъ чахла,

дълалъ выстрълъ, перекидывалъ ружье черезъ плечо, обнажалъ шашку и рубилъ.

Въ большихъ массахъ черкеская конница любила дъйствовать холоднымъ оружіемъ, и то только тогда, когда была значительно сильнъе насъ числомъ и замъчала въ нашей цёни или въ рядахъ безпорядокъ. Но если черкесы видъли свою слабость, то искусно скрывались за деревьями, за камнями и за другими мъстныма преградами и почти никогда не встръчали наши войска съ фронта, а нападали на боковыя цъпи и на аріергардъ. Съ фронта они дъйствовали только тогда, когда мъстность особенно способствовала прегражденію пути завалами. Пъшкомъ черкесы дрались у себя въ лъсахъ и въ горахъ, защищаясь отъ натиска русскихъ войскъ, и въ этомъ случать мътко стръляли изъ-за деревьевъ, камней йли съ присошекъ, чтобы върнъе цълить своими длинными винтовками.

Въ оборонительной войнъ, они отлично умъли пользоваться мъстпостью и, при малъйшей оплошности со стороны наступающаго, выростали какъ изъ земли, чтобы нанести неожиданный ударъ. Это происходило обыкповенно въ льсу или въ ущельъ. Завязывалась горячая драка; лъсъ былъ весь въ пороховомъ дыму, «перестрълка звучала въ немъ лучше всякой симфоніи»; но едва только отрядъ выходилъ на чистое поле, какъ непріятель изчезалъ въ одпоминовеніе, точно сквозь вемлю проваливался.

— Такая уже у няхъ удача! говорили черноморскіе казаки: выростаютъ несъяные и пропадаютъ некошеные!

У черкесовъ было нёсколько орудій, но они не умёли ихъ употреблять. Опасаясь потерять орудія въ открытомъ бою, они обыкновенно ставили ихъ на такомъ дальнемъ отъ насъ разстояніи, что выстрёлы не наносили памъ никакого вреда. Какъ только замёчали, что противъ орудій паправлены войска, черкесы тотчасъ же свозили ихъ съ позиціи и скрывали.

Русскій отрядъ, двигавшійся въ земль черкесовъ и убыховъ, почти никогда и нигдъ не видаль непріятеля; го тамъ, гдъ онъ проходиль по мъстности закрытой или пересъченной, тамъ сыпались на него пули градомъ и
свидътельствовали о близкомъ присутствіи невидимаго врага. Поворачивать
отрядъ въ ту сторону, откуда направлены были выстрълы, считалось, съ
нашей стороны, безполезнымъ и неведущимъ къ цъли, потому что, съ поворотомъ отряда, черкесы изчезали и появлялись съ боковъ и съ тыла. Такимъ образомъ, дъйствуя наступательно, отрядъ принужденъ былъ обороняться со всъхъ сторонъ, двигаться продолговатымъ ящикомъ, въ серединъ котораго были обозъ и артилерія, а по бокамъ войска, и для нанесенія вреда
непріятелю ему оставалось одно средство: идти впередъ, по-разъ избрапному
направленію, разорять на пути аулы и истреблять запасы съна и хлъба.

Черкесы и убыхи не укръпилни своихъ ауловъ и защищали ихъ только при печаннюмъ пападеніи, а въ противномъ случав выселялись зарапъе въ горы и лъса. Турлучныя постройки дома туземцу ничего не стоили, и по-

тому онъ бросаль ихъ безъ защиты и сожальнія. Абадзехи переселались даже и не дождавшись нашего нападенія, а періодически, съ наступленіемъ каждой осени. Сознавая, что русскіе съ успъхомъ могутъ сдёлать набътъ въ ихъ землю только осенью и зимой, когда всё рёки проходимы въ бродъ, и обнаженный оть листьевь лісь не скрываль болів непріятеля оть атакующихъ войскъ, пограничные абадзехи уходили на зиму съ береговъ Курджипса н Схагуаши (Бълой) въ глубицу льсовъ и ущелій. Тамъ они строили себъ временные аулы по неприступнымъ оврагамъ, лежавшимъ далеко въ сторонъ отъ дорогъ, удобныхъ для движенія артилеріи, безъ которой действовать противъ нихъ было невозможно. Съ наступленіемъ лёта, недостатокъ воды заставлявъ ихъ снова переселяться на прежнія мъста, на берега большихъ ръкъ; но тогда они поселялись около нихъ смъдо, не боясь нападенія, обезпеченные защитою полноводія и непропицаемою зеленью своихъ громадныхъ лъсовъ. Переселенія на зимнія м'єста начинались посл'є жатвы, перевозимой прямо въ лъсъ, на новыя мъста. Уложивъ свои небольшіе пожитки и выломавъ двери, окна и столбы, подпиравшіе крышу сакли, абадзехъ готовплся къ переселенію. Съ наступлениемъ ночи, запригались въ арбы волы, и аулъ переселялся. Нередвижение дълалось всегда ночью для того, чтобы кто-нибудь не подсмотрълъ арбянаго пути, ведущаго въ мъсту переселенія. На арбахъ везли имущество, женъ и детей, а по объ стороны повздъ сопровождали пъщіе и конпые черкесы. Передъ утромъ арбы останавливались въ глухомъ лёсу, гдёнибудь на дит глубокаго оврага, по которому протекаеть- небольшой ручей. Переселенцы весь первый день употребляли на разборъ привезеннаго имуще. ства и кое ивъ чего дълали навъсы для женщинъ и дътей; сучья, солома, ковры и бурки-все пускалось въ ходъ. Съ наступленіемъ утра слёдующаго дня, топоры стучали по деревьямъ: черкесы рубили лъсъ и строили сакли.

Подобнаго рода сооружение не требуеть ни большаго труда, ни долгаго времени. «Установили рядь столбовь — разсказываеть очевидець — образующихъ парамелограмъ, отъ десяти до пятнадцати шаговъ въ длину и восемь или десять шаговъ въ ширину; промежутки между этими столбами забрали плетнемъ, обмазаннымъ глиной, перемъшанною съ рубленою соломой; на столбы положили балки для утвержденія на нихъ стропилъ; крышу поврыли камышемъ или соломой — и домъ готовъ. Потолка и деревянныхъ половъ не было. вмёсто пола служила земля, убитая глиной и пескомъ. Лицевая сторона дома обозначалась дверьми и небольшимъ окномъ, помъщаемыми по обоимъ концамъ стёны; между ними устроивалось полукруглое углубленіе въ землё, которое замёняло очагъ, съ привѣшенною надъ нимъ высокою плетневою трубой. Возлё окна, вдоль короткой стёны, полъ имѣлъ небольшое возвышеніе: это было почетное мѣсто, предназначенное для гостей».

Устроивъ все это, черкесъ находилъ, что ему и тутъ такъ же хорошо, какъ и на прежнемъ мъстъ, и потому ръдко защищалъ аулъ, зная, что еще найдется много мъстъ, удобныхъ для поселенія. Защиту ауловъ отъ набъговъ

нашихъ войскъ они считали дёломъ весьма обыкновеннымъ и неважнымъ, отъ котораго освобождались только дряхлые старики, да женщины, обязанным спасать дётей и укрывать имущество въ сосёднемъ лёсу.

Существенное наказаніе достигало своей ціли только тогда, когда наши войска, предавъ пламени строенія, угоняли въ то же время скоть. Въ такомъ случать, черкесы старались вознаградить свою потерю кражею или отгономъ скота у казаковъ и затіль, построивъ сакли въ болье глухихъ и отдаленныхъ мъстахъ, забывали о бъдствіи, нанесенномъ имь разореніемъ аула.

Во время наступленія нашихъ отрядовъ, черкосы, скрывшіе овои семейства, имущество и скотъ въ лъсахъ, переводили ихъ съ мъсто на мъсто, смотря по движенію нашихъ отрядовъ. Поставленные на всъхъ высотахъ пикеты ихъ наблюдали за движеніемъ отряда и извъщали окрестность, которой угрожала опасность, посредствомъ отней на тъхъ высотахъ, по направленію которыхъ двигался русскій отрядъ.

Когда же мы возвращались, то черкесы, успокоенные на счеть целости того, что составляло ихъ имущество, стекались со всёхъ сторонъ и сильно напирали на отрядъ. При отступлении въ особенности необходима была, съ нашей стороны, большая осторожность, потому что черкесы всегда преслъдовали отступающихъ съ истаннымь бъшенствомъ.

Не защита ауловъ и имущества составляли славу черкеса, но слава навздника, а эта слава, по мнинію парода, пріобриталась за предилами родины. Отдавая преимущество набъгу передъ защитой, ръдкій горецъ не участвоваль въ составъ хищнической партіи. Самое главное достоинство они принисывали себъ въ набъгахъ на нашу линію, и надо сознаться, что подобными набъгами долго и удачно тревожили русскіе предълы. Малыя нартіи ихъ были для насъ гораздо опасийе, чимъ сборъ въ несколько тысячь человивъ. О большихъ скопищахъ мы всегда узнавали заранъе, имъли время собрать войска, и потому побъда всегда оставалась на сторонъ русскихъ. Сами черкесы не любили дъйствовать наступательно большими массами, потому что подобныя предпріятія ръдко имъ удавались при той разрозненности, которая существовала у нихъ не только между племенами, но и между отдёльными родами. Если бы всё племена черкесовъ соединились виёстё, то, при взаимномъ согласіи, могли бы выставить около 50 тысячь всадниковъ, и, при единодушномъ дъйствіи, могли бы нанести намъмного вреда; но единодушія-то у нихъ и не было. Привыкнувъ въ политической раздъльности; черкесы подчинялись только своему предводителю и не признавали власти другато. изъ сосъднаго общества. Къ тому же сборъ малой партіи не губилъ времени на совъщавія, и въ случав удачи каждый участникъ могъ расчитывать на большую долю добычи. Оттого въ большихъ сборищахъ уже при самомъ началъ редко встречалось согласіе, въ нихъ было столько же головъ для совета, столько рукъ для боя. Дюбуа-де-Монперё говорить, что на подобныхъ совъщаніяхъ князья и дворяне употребляли только имъ однимъ извъстный языкъ,

называемый шакобза и не имъющій никакого сходства съ обыкновеннымь разговорнымъ языкомъ. Народу не позволялось говорить на этомъ языкъ.

Большое сборище, оть трэхъ до четырехъ тысячъ человъкъ, ежегодно и акуратно собиралось два раза въ годъ: одинъ разъ весною, другой осенью, въ октябръ или ноябръ. Для эгого необходимо было довольно значительное время: ранъе трехъ недъль сборъ не могъ соэтояться. Недостатокъ продовольствія заставлялъ партіи скоро расходиться, но бывали случаи, что сконище оставалось въ сборъ до шести недъль. Большія партіи преимущественно являлись на Лабу; главною же цълью всъхъ ихъ стремленій былъ ставропольскій или багалиашинскій участокъ.

Въ наступательных действіяхь черкесовь, въ ихъ вторженіяхь въ наши пределы обыкновенно участвовали только одни охотники. Для хищническихъ набёговъ партіи собирались или по взаимному соглашенію участниковъ, или по вызову охотниковъ лицами, пользовавшимися военною извёстностію, удальствомъ и вёрными военными соображеніями. Задумавъ набёгь на наши станицы или нападеніе на какой-нибудь русскій отрядъ, искатель приключеній возвёщалъ о томъ или разсылалъ повсюду гонцовъ, приглашая храбрыхъ джигитовъ (витязей) принять участіе въ славномъ и богоугодномъ дёлё. Подобные предводители партій, чтобъ собрать возможно большее число участниковъ, отправляли часто по краю пёвцовъ и импровизаторовъ, которые, воспівая славу ихъ пославшаго, воодушевляли народь до такой степени, что онъ толною спёшилъ подъ знамена вызывавшаго. Только испытанный въ счастьт наёздникъ, хорошо знакомый съ мёстностію оборонительной линіи и привычками казаковъ несшихъ кордопную службу, могъ назваться таматой—старшиной, или дзепши — предводителемъ партіи.

Охотники попытать счастье собирались въ тотъ ауль, гдъ жилъ предводитель, и размъщались по сосъднимъ саклямъ; почетные навздники были гостями самого предводителя. Последній приводиль собравшихся въ присяге на коранъ въ томъ, что они будуть ему повиноваться, не покусятся на измъну и станутъ довольствоваться равною добычею. Тутъ, съ одной стороны, являлась власть, а съ другой добровольная подчиненность, понимаемая черкесами по своему, совершенно инымъ образомъ. Партія составиялась изъ числа жедающихъ; всё они отправлялись охотно, безъ принужденія, и потому полагали, что отъ доброй воли каждаго зависбло участвовать въ походъ или отназаться отъ него. Въ этомъ отношении у черкесовъ не существовало нинакихъ побудительныхъ мъръ. Оттого часто случалось, что многочисленная партія собравшихся на хищничество, еще во время движенія къ предназначенной цели, «таяла какъ комъ снега», нотому что каждый считаль себя въ правъ покинуть ряды, когда ему вздумается, и пуститься на новое предпріятіе, по его собственному усмотрънію. Такимъ образомъ, изъ одной партіи образовывалось иногда нёсколько партій, и задуманное, по нонятіямъ черкесовъ громадное, дёло оканчивалось или ничемъ, или неудачею. Кабардинцы и убыхи, предоставлявшие своимъ предводителямъ право наказывать ослушниковъ, стояли на высшей степени военнаго развития, чёмъ всё остальныя племена черкескаго народа.

Набъти черкесовъ на нашу линію были не что иное, какъ частныя предпріятія для добычи, невоспрещаємыя народными постановленіями, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и неслужившія выраженіемъ политическаго дѣйствія цѣлаго народа. Каждый человѣкъ, имѣвшій право употреблять оружіе по своему произволу внутри края, тѣмъ болѣе имѣлъ право употреблять его противъ непріятеля. «Только большія народныя предпріятія, рѣшаємыя въ народныхъ собраніяхъ, какъ, напримѣръ, нападеніе на наши укрѣпленія и станицы, составляли, въ собственномъ смыслѣ, проявленіе общей народной воли и дѣйствія политическаго права войны».

Въ частныхъ предпріятіяхъ партій, лицо, вызвавшее охотниковъ и принявшее на себя предводительствованіе партією, по обычаю черкесовъ, должно было держать въ тайнѣ всѣ свои намѣренія и отвѣчало за успѣхъ предпріятія. Къ сохраненію тайны пріучили горцевъ ихъ же собственные дазутчики, которыхъ среди народа легко было добыть и имѣть нашимъ начальникамъ постовъ и линій. Корысть, родовая месть или канла, ревпивость къ славѣ своего товарища, сплошь и рядомъ были достаточными причинами, чтобы выдать своего соотечественника и предупредить русскихъ о его намѣрепіяхъ вторгнуться въ наши предѣлы.

Въ день выступленія хищнической партіи въ походъ, предводитель (дзенши или тамате) даваль объдъ, угощаль своихъ сотоварищей и производиль гаданіе на кости. Если гаданіе было благопріятно— партія выступала; если нътъ, то ожидала лучшихъ предсказаній.

Условившись со всёми о мёстё послёдняго привала, по близости нашихъ границъ, *траницъ*, *траницъ, <i>траницъ*, *траницъ*, *траницъ, траницъ, <i>траницъ*, *траницъ, траницъ, <i>траницъ, траницъ, <i>* 

«Собравъ нужныя свъдънія относительно предпринятаго хищничества и пригласивъ мирнаго горца въ соучаствики, тамате дълалъ значительный заворотъ отъ аула въ камышъ или трясину, гдъ поджидали его товарищи».

Отдёльных хищническія предпріятія совершались или пёшими партіями отъ 5 до 10 челов'як, или конными отъ 20 до 30 всадниковъ. Первыя, пробравшись незам'яченныя нордономъ въ наши предёлы, скрывались по пъскольку дней въ л'ясахъ, растущихъ по Кубани, выжидали тамъ удобнаго случая и довольствовались захватомъ н'ясколькихъ штукъ скота или плёненемъ н'ясколькихъ челов'якъ. Конныя же партіи прокрадывались, для совершенія хищничества, въ н'ясколькихъ десяткахъ верстъ отъ кордона, какъ, наприм'яръ, въ ногайскихъ степяхъ. Пъшія партіи преимущественно появлялись съ апр'яля и по сентябрь; конныя же, большею частію, въ сентябръ,

октябрѣ и даже денабрѣ, когда вода въ рѣкахъ бываетъ не такъ высока, а ночи длипны и темны. Но изъ этого пе слѣдовало, чтобы хищники не появлялись и въ другое время. Только то время года, когда на Кубапи шелъ
ледъ, или когда рѣка замерзнетъ, но пе крѣпко, считалось безопаснымъ отъ
хищническихъ нападеній. Послѣ же сильныхъ морозовъ, когда Кубань замерзнетъ столь крѣпко, что сообщеніе по льду дѣлается безопаснымъ по всѣмъ
направленіямъ (1), число хищническихъ партій значительно увеличивалось.

Собирансь въ набътъ, черкесы отлично подготовляли лошадей для производства дальнихъ и быстрыхъ передвиженій—подгяровывали ихъ, какъ для
призовой скачки. За нъсколько дней до предполагаемаго труднаго похода, черкесъ переставалъ кормить свою лошадь съномъ или давалъ его очень мало;
ежедневно лошадь водили подъ попонами и купали по нъскольку разъ въ
день. Отъ такой гигіены лошадь становилась тонка, жилиста и способна къ
перенесенію значительныхъ трудовъ въ походъ. Второю заботою черкеса, собиравшагося въ походъ, было заготовить побольше патроновъ и осмотръть
швенто—бурдюкъ или тулукъ. Употребляемые черкесами бурдюки были преимущественно бараньи или козъи, обращенные шерстью внутрь, а снаружи
или осмоленные, или обмазанные жиромъ, или покрытые какимъ—нибудь веществомъ, не пропускающимъ воды. Такой бурдюкъ имълъ два отверстія: одно
для надуванія его, другое для вкладыванія одежды, оружія, чурековъ или
другой пищи. Конные черкесы всегда брали съ собою по два бурдюка, а
пѣшіе шли иногда и съ однимъ.

Во время набътовъ, хищники избътали встръчи съ пашими войсками, нападали на одиночныхъ людей или на небольшія партіи, чтобы взять плънныхъ или отбить скотъ. По большей части, ночью они прокрадывались черезъ ръку Лабу на Кубань. Главнымъ путемъ вторженія было волнистое пространство, ограниченное на ръкъ Лабъ бывшимъ Ахметовскимъ укръпленіемъ и Подольскимъ постомъ, а на Кубани укръпленіемъ Каменною Башнею и Бъломечетскою станицею.

Подойдя ночью на довольно близкое разстояніе къ берегу Кубани, партія скрывалась днемъ грф-нибудь въ балкъ и никогда не приступала тотчасъ же къ переправъ черезъ ръку, но, предварительно, засъвши въ скрытыхъ мъстахъ, осматривала берега ръки, мъсто удобное для переправы, и наблюдала за дъйствіями кордонной стражи. Наблюденія преимущественно заключались въ высматриваніи: гдъ ложатся секреты и когда посылаются наши разътады, на что иногда употреблялось черкесами чо нъскольку сутокъ, въ особенности если лъсъ, балка или кустарникъ дозволяди незамътно укрываться.

Подобныя наблюденія лежали на обязанности предводителя. Онъ былъ

<sup>(</sup>¹) Замерзаніе Кубани до такой степени, чтобы можно было ходить или жэдить по дьду, бываеть весьма редко. Значительная партія закубанцевь, сдёдавшая въ 1849 году нападеніе на станицу Васюринскую, прошла черезъ Кубань по дьду.

полный глава и распорядитель. Онъ вхаль впереди всёхь, а по бокамъ его нъсколько сотоварищей; остальная партія, раздълившись на кучки, вхала произвольно. Предводитель партіи то скакаль впередь, приникнувь къ съдлу или поднявшись на стремена, то изъ-за кургана окидываль мъстность привычнымъ и опытнымъ глазомъ, то варусъ прикладываль къ губамъ палецъ—и вся партія останавливалась. Предводитель указываль на землю — и всъ слъзали съ коней; махаль къ себъ—и вихремъ скакали къ нему наъздники.

Успъхъ партіи даваль предводителю двѣ доли изъ добычи, славу, знаменитость и довъренность; неудача была позоромъ для него и, случалось, влекла за собою смерть предводителя.

Съ приближениемъ въ цъли предприятия, предводитель, замътивъ что-либо сомнительное или подозрительное, слъвалъ съ коня, взбирался ползкомъ на ближайший курганъ, съ котораго осматривалъ окрестности, и если замъчалъ наши пикеты, то бросалъ вверхъ свою шапку, а самъ кубаремъ скатывался съ кургана. Эта хитрость употреблялась съ цълию ввести въ обманъ наши пикеты и заставить ихъ думать, будто итица слетъла.

При отдыхѣ, когда партія располагалась въ лоцинѣ и окрестная мѣстность не дозволяла скрыться сторожевому черкесу, изъ травы приготовлядся снопъ, подъ прикрытіемъ котораго караульный ползъ на удобное мѣсто и, спрятавшись въ травѣ, лежалъ незамѣченнымъ.

Во время ночных движеній, порядокъ марша измёнялся: боковые патрули съёзжались къ партіи и всё держались близко другь друга, изъ боязни растеряться: одинъ только предводитель, въ нёсколькихъ сотняхъ шаговъ впереди, ёхалъ со взведеннымъ куркомъ, прислушиваясь къ малёйшему шороху и не сводя глазъ съ ушей своего чуткаго коня. Глухой свистъ, по условію, распоряжалъ всёми движеніями партіи. Во время ночныхъ отдыховъ, партія окружала себя караульными, которые, залегши по тропинкамъ и дорогамъ и приникнувъ ухомъ къ землё, отлично отличали бёгъ лани отъ конскаго топота.

Переходъ черезъ Кубань совершался преимущественно по ночамъ.

Съ наступленіемъ ночи начиналась переправа, которая производилась различно, смотря по тому, сколько у каждаго изъ хищниковъ было съ собою бурдюковъ. Если ихъ было по два, то, уложивъ въ нихъ исподнее платье, чуреки и другую пищу, черезъ особо—назначенныя для того отверстія, которыя, накръпко завязавъ и надувъ каждый швенто черезъ другія узкія отверстія, привязывали ихъ подъ переднія лопатки лошадей. Когда это было исполнено, черкесы, въ полномъ вооруженіи, имъя ружья на-изготовъ въ правой рукъ, а боевые патроны заткнутые вокругъ папахъ, надътыхъ на головы, садилнсь на своихъ коней и начинали переправу, слъдуя одинъ за другимъ и имъя впереди себя тамате.

Пъщіе черкесы и конные, имъвшіе съ собою по одному бурдюку, переплывали ръку, привязывая ихъ къ своимъ спинамъ. Въ бурдюкъ пъшаго черкеса, кроме платья и пищи, укладывались кинжаль, пистолеть и патроны; ружья вкладывались только по замокь, стволь же оставался спаружи, а иногда ружье привязывалось, вмысть съ шашкою, поверхъ бурдюка. Чтобы вода не могла попасть въ дуло ствола, онъ затыкался и обвязывался. Бросившись въ воду, хищники, теченіемъ воды, въ нысколько минуть выносились на правый береть рыки, причемы конные иногда тащили за поводъ и своихъ лошадей. Тъ же изъ пышких хищниковъ, которые брали съ собою по два бурдюка, почти никогда не имыли ружей, а ичыли шашку, перекинутую черезъ плечо, пистолеты и кинжаль, уложенные въ бурдюкахъ, которые подвязывались или подъ мышками, или по бокамъ.

Первымъ дѣломъ послѣ переправы было одѣться, вооружиться и осмотрѣть окружающую мѣстность. Переправа партія черезъ Кубань и проходъ незамѣтно мимо секретовъ составляли дѣло самое трудное и опасное. Здѣсь—то выражались вполнѣ ловкость, смѣлость и предпрінмчивость. Сь какой тишиной должно было все это совершаться! Малѣйшій плескъ воды, фырканье лоша-дей—въ особенности при измѣненіи направленія—лишній секретъ, выставленный на берету, не только уничтожаль замысель хищивковъ, но и наносиль имъ конечное пораженіе; одни тонули въ рѣкѣ, другіе погибали отъ пуль и шашекъ казаковъ.

Въ апрълъ 1834 года, двадиать восемь человъвъ пъшихъ закубанцевъ задумали переправиться черезъ Кубань, съ цълю пробраться на воровство въ наши предълы между станицами Невиннемыскою и Барсуковскою.

Была темная, мрачная ночь; нависшія тучи усиливали темноту; по временамъ блескъ молніи освъщалъ окрестную мъстность. Дождь падалъ ръдкими, но большими каплями. Не смотря на ненастье, донскіе казаки Жирова полка, занимавшіе кордонъ по Кубани, бодрствовали, и удвоенные секреты, какъ бы по предчувствію, до того были насторожь, что даже имъли ружья на изготовъ. Такія мъры предосторожности, переходившія даже за предълы обязанностя кордонной службы, были основаны на положительныхъ свъдъніяхъ нашихъ лазутчиковъ, которые опредълили не только время, но и мъсто переправы хищиковъ.

Было за-полночь. Черкесы начали переправу противъ нашего главнаго секрета, состоявшаго изъ шестиадцати человъкъ, поставленныхъ въ томъ мъстъ, гдъ Кубань дълаетъ изгибъ. По быстротъ теченія Кубани въ этомъ мъстъ н крутизнъ береговъ, хищники не могли иначе выйти на берегъ, какъ нъсколькими саженями ниже, и потому въ томъ мъстъ былъ положенъ другой секретъ изъ десяти казаковъ. Большая часть партіи была уже у нашего берега, когда молнія освътила не только хищниковъ, но и ружья нашихъ казаковъ. Раздались, почти одновренно, два враждебныхъ взаимныхъ залпа, а всиъдъ за тъмъ крики ура! пижняго залога, бросившагося въ Кубань

Передніе хищники, поражаємые шашками и кинжалами нашихъ казаковъ, бросившихся въ воду, а задніе пулями, всё погибли, за исключеніемъ четы-

рехъ, успъвшихъ переправиться обратно; съ нашей же стороны два казака были убиты и три ранены.

Для переправы черезъ Кубань черкесы избирали обыкновенно самыя ненастныя и бурныя ночи, когда свисть вътра и шумъ волнъ заглушали всъ ихъ дъйствія.

Переправа созершена удачно. По выходъ на берегъ, тамате обязанъ быль удостовъриться, нъть-ли гдъ нибудь, по близости отъ переправы, секрета заложеннаго кордоннымъ начальствомъ. Для эгого онъ употребляль всевозможныя хитрости: покрикиваль разными голосами лёсных птиць или звёрей, бросаль впередь, вправо и влёво камешки или небольшія комья грязи. и, обратившись весь въ слухъ, прислушивался, не пошевельнется-ли или не заговорить-ли гдъ нибудь по близости человъкъ. Ничего не слышно.... партія прощла незаміченною нашими секретами и не осталось никаких слівдовъ ея переправы; дождь залилъ ихъ сакму, или путь следованія, такъ хорошо отличаемый нашими линейными казаками. Если бы не дождь, то бдительный разъбъдъ, посылаемый съ каждаго поста на разсвити для осмотра мъстности, обратилъ бы на это внимание и открылъ бы переправу. Залегши въ кустахъ, черкесы ожидали наступленія ночи. Днемъ хищники не предпринимали нападеній даже и въ томъ случав, если бы, къ ихъ счастію, казачій табунъ находился на самомъ близкомъ разстоянім отъ міста засады. Но какъ только наступали сумерки и табунщики располагались ужинать, хищники сацились на коня, производили нёсколько выстрёловъ, и поднятый табунъ стремглавъ детъдъ къ Кубани за вожакомъ-уазе, инъвшимъ сноровку сразу попасть на заранве избранное мъсто переправы. Первый приваль дълался только за Лабой, въ мъстъ безопасномъ, гдъ нибудь на лъсной полянъ, по близости источника.

«Группа измученныхъ дорогою пленныхъ-говорить г. Каменевъ, описывая бивуакъ горцевъ-въ числё которыхъ взрослые мужчины были связаны, сидъла окруженная кострами; женщины, захваченныя безъ дътей, рыдали, утъшаемыя, на непонятномъ языкъ, караульными; тъ же, у которыхъ были дъти, скръпя сердце утъщали и убаюкивали плачущих дътей. Рогатый скотъ и лошади. опратенния также карамиомъ, трснились вр калка поланы, лищенныя, вр видахъ сохранение здоровья, воды и корму. Положивъ морды другъ другу на спину, животныя жадно втягивали сырой лёсной воздухъ и стоями какъ вкопанныя. Возят прочихъ костровъ лежали на буркахъ раненые хищники, раны которыхъ уже были перевязаны; далье, въ неосвъщенномъ мъсть бивуака, нодъ деревьями, на сучьяхъ которыхъ повъшено было оружіе, лежали трупы убитыхъ хищниковъ, завернутые въ бурки и тщательно увязанные; ихъ окружали товарищи-одноаульцы. По прибытім всей партін, дзепши (предводитель), обезопасивъ бивуакъ секретами, отдавалъ лошадь, снималъ оружіе и шелъ нь убитымъ-почтить ихъ славную смерть поклонениемъ. Посидевъ возле каждаго трупа нёсколько минуть съ поникшей головой, онъ уходиль опечаленнымъ. Послѣ него то же благоговъйное поклонене мертвымъ дълалось и другими наъздниками всей партіи. Самымъ оживленнымъ мъстомъ бивуака было то, гдѣ заръзанная, во имя Аллаха, скотина, едва выдержавшая перегонъ, раздавалась приходящимъ».

По черкескимъ военнымъ установленіямъ, если бы партія была застигнута и окружена, то предводитель долженъ былъ скорѣе погибнуть, чѣмъ бѣжать, оставляя своихъ товарищей на произволъ судьбы. Такъ погибъ, окруженный казаками, Магометъ-Ашъ, въ 1846 году, хотя имѣлъ полную возможность уйти одинъ. Предводитель, всегда слѣдовавшій впереди партіи, при проходѣ черезъ нашъ кордонъ, въ случаѣ открытія хищниковъ, первый поражался пулею или шашкою казака. По этой причинѣ, черкесы постановили правиломъ, при раздѣлѣ добычи, уступать предводителю большій и лучшій пай.

Бъгство открытой партіи не считалось у черкесовъ стыдомъ, лишь бы только они, при первой возможности; оправилась и, занявши удобную позицію, опять начала драться. За то считалось постыднымъ, если партія, застигнутая врасплохъ, отдавала безъ боя добычу, или, вступивъ въ дъло съ непріятелемъ, не выносила изъ боя тълъ убитыхъ своихъ товарищей.

Попасть въ руки противника живымъ и быть взятымъ въ плънъ считалось верхомъ безславія, и потому намъ весьма ръдко удавалось брать плънныхъ.

Набъги черкесовъ малыми партіями отличались удивительною быстротою и смълостію. Однажды братья Карамурзины, въ длинную осеннюю ночь, переправились, съ десятью только всадниками, черезъ Кубань у Прочнаго-Окопа, и проскакавъ за Ставрополь къ селенію Донскому, на Тагилъ, къ разсвъту очутились опять за Кубанью, близъ Невинномыской станицы, сдълавъ, въ продолженіе четырнадцати часовъ, болье ста-шестидесяти верстъ.

«Абреки, ръшавшіеся на подобныя дёла, были люди извёстные своею храбростію и ловкимъ наёздничествомъ: казаки знали ихъ и сильно опасались. По кавказскому обыкновенію, при полвленіи непріятеля въ какихъ бы то ни было силахъ, казаки съ ближайшаго поста должны были завязать съ ними перестрълку, слъдить за ними неотступно и, своимъ огнемъ, обозначать направленіе партіи. Казаки изъ ближайшихъ станицъ и со всёхъ окрестныхъ постовъ скакали во весь опоръ на тревогу и немедленно вступали въ дёло».

Такимъ образомъ, въ продолжение десяти или двънадцати часовъ, на каждомъ пунктъ кордона могли собраться отъ шести до восьми сотъ казаковъ.

«Бывало, сотня или двё линейных казаковъ смёло бросались въ шашки и врёзывались въ вдвое сильнейшую непріятельскую толпу; но случалось, что тё же сотни не рёшались атаковать холоднымъ оружіемъ нёсколько десятковъ абрековъ и стрёляли въ нихъ издали, знай, что въ руконашномъ бою ихъ жизнь можно купить лишь дорогою цёной. Окруживъ абрековъ, казаки истребляли ихъ до послёдняго человёка; да и сами абреки не просили пощады. Видя отрезанными всё пути къ снасеню, они убивали своихъ лошадей, за тёлами

ихъ залегали съ винтовкою на присошке и, отстреливались пока было возможно; выпустивъ последній зарядь, ломали ружья и шашки и встречали смерть съ кинжаломъ въ рукахъ, зная, что съ этимъ оружіемъ ихъ нельзя схватить живыми».

По черкескому взгляду на военное дёло, всадникъ, потерявшій лошадь, не жилецъ на этомъ свёть: онъ будеть драться пъшій до послёдней возможности и съ такимъ ожесточеніемъ, что заставитъ наконецъ убить себя (1).

На укрыпленія черкесы рыдко отваживались нападать; но на восточномъ берегу Чернаго моря бывали примъры отчаянныхъ ихъ штурмовъ, особенно убыхами. Такъ, въ 1846 году они днемъ напали на фортъ Головинскій тремя партіями, которыя были посажены по два всадника на каждую лошадь. Двъ изъ этихъ партій, подскакавъ къ самому укрыпленію, подъ картечнымъ отнемъ— одна партія девати, а другая трехъ орудій—спёшились, перебрались черезъ волчьи ямы, ровъ, палисадъ и вскочили на брустверъ, но были отбиты.

Убыхи вообще отличались въ набъгахъ своею дерзостію, и между черкесами были извъстны накъ люди необынновенно храбрые и энергичные. Славу
свою они поддерживали постояннымъ хищеичествомъ у разныхъ племенъ черкескаго народа. Перевалившись черезъ Главный хребетъ, они хищничали у
махошевцевъ и у верхнихъ абадзеховъ. У убыховъ существовало особое сословіе хищниковъ: унару, доморазрушители. Партія унару, въ пять или шесть
человъкъ, ночью врывалась въ аулъ, бревномъ выбивала двери сакли, ръзала
сонныхъ жителей, забярала ихъ въ плънъ, грабила имущество, и пока сосъди
проснутся, унару уже исчезли и съ плъномъ, и съ добычей.

Слава и военная репутація убыховъ поддерживались благодаря лучшей ихъ военной организаціи, дававшей имъ превосходство при всёхъ столкновеніяхъ съ сосёдями. Передъ выступленіемъ своимъ въ походъ, что бывало обыкновенно зимою, въ составѣ большой партіи, убыхи выбирали себѣ предводителя. Послѣднимъ могъ быть только человѣкъ, извѣстный своею храбростію, который бывалъ уже въ нѣскольнихъ походахъ въ званіи простаго вовна, потомъ, предводительствуя небольшими партіями, отъ десяти до тридцати человѣкъ, оказалъ мужество и распорядительность. Предводитель долженъ былъ быть крѣпкаго сложенія, въ состояніи переносить холодъ и голодъ, чтобы служить примъромъ для всёхъ остальныхъ.

<sup>(&#</sup>x27;) "Объ образъ войгы вообще на Кавказъ и въ особенности на кавказской диніви рукопись обазательно доставленная мнв Ц. В. Кузьминскимъ. — Краткое описаніе восточнаго берега Чернаго моря Карльгофа (рукоп.) Текущ, дъда шт. Кавк. воен. округа. — Новъйшія географичес. и историч, свъдънія о Кавказъ С. Броневскаго ч. Ц язд. 1823 г. Воспомин. Кавказ. офицера "Русскій Въсти." 1864 г. № 10 и № 11. О поличическомъ устройствъ чернескихъ племенъ Карльгофа "Русскій Въсти" 1860 г. № 16. О натухажцахъ, шапсугахъ и абядаехахъ Д. Дколье. Зап. Кавк. от. Рус. геогр. общ. кн. 1У изд. 1867 г. Бассейнъ Пескупса. Николая Каменева. Кубанскія Войсковым Въдомости 1867 г. № 49. Очеркъ горскихъ народовъ праваго крыла кавказской ливіи. "Воен. Сбор." 1860 г. № 1.

Во время похода предводитель пользовался безусловнымъ повиновеніемъ своей партін; каждый членъ ея обязанъ быль слёдовать за нимъ всюду. Предводителю предоставлялось действовать по своему усмотренію и не открывать заранее никому своихъ намереній. Каждый терпеливо перенослять отъ него брань и даже побои, на которые, въ обыкновенное время, убыхъ, непризнававшій никакихъ властей, ответиль бы кинжаломъ.

Мъстомъ сбора партіи назначалось обыкновенно необитаемое ущелье, неподалеку отъ послъдней деревни, за которою начипалось владъніе той страны,
куда предназначенъ набътъ. Только дряхлые старики и малыя дъти не участвовали въ походъ. Каждый обязывался имъть съ собою необходимую одежду,
состоявшую изъ бурки, башлыка, полушубка, двухъ или трехъ паръ обуви
изъ сыромятной воловьей кожи, двухъ или трехъ паръ толстыхъ носковъ,
сшитыхъ изъ войлока или изъ толстаго горскаго сукна. Продовольствіе такой
нартіи обыкновенно составляли: гомія (пшено), копченое мясо, сыръ, масло,
перецъ, соль и тъсто варенное на меду. Все продовольствіе каждый, кромъ
предводителя, несъ на себъ, на цълый мъсяцъ.

Когда, бывало, партія соберется и составить сконище отъ 800 до 3,000 человькь, тогда предводитель отправлялся на місто сбора, гді осматриваль платье и провивію собравшихся. Тіхь, у которыхь оказывался недостатокь въ одежді и положенномь числі продовольствія, изгоняли изь отряда самымъ постыднымь образомь. Вмісті съ тімь, повірялось число людей въ нартіи. Предводитель пропускаль всіхь ноодиночкі между двухь человікь, поставленныхь другь противь друга и державшихь палку, поднятую выше головы. По мірт того какь воины проходили поодиночкі подъ палкою, предводитель ихъ считаль: это называлось подпалочною повіркою. Иногда же, вмісто такой повірки, предводитель приказываль прислать къ себі оть каждой партіи одного селенія столько камешковь или зерень, сколько находилось въ ней человікь, и, по числу камешковь, опреділяль общій составь сборища. Послі повірки прежде всего назначались люди въ составь авангарда и аріергарда.

Собраниая нартія ділилась на части: люди одной деревни, числомъ отъ десяти до ста человікъ, составляли особую часть или, по выраженію убыховь, отдільный огонь, получавшій названіе по имени деревни или цілаго околодка. Каждый отдільный огонь иміль своего старшину, обязаннаго ділать наряды, вести очередь и, въ важныхъ случаяхъ, приходить къ предводителю за полученіемъ приказаній и для совіщаній. Отдільніе или огоць выбирали и назначали изъ среды себя кашеваровъ, дровосіковъ и родъ вістовыхъ, посылаємыхъ каждое утро и вечеръ къ предводителю, для полученія отъ него приказаній и распоряженій. Кашевары, кромъ стряпни, обязаны были нести на себі котлы, въ которыхъ варилась пища для цілаго отділенія; дровосіки ваготовляли дрова, расчищали міста занесенныя сністомъ, строили на нихъ шалаши, и вообще исполняли всё работы по разработкі до-

рогъ. Молодые люди, по обычаю, прислуживали старикамъ, потому что прислуги никому имъть съ собою не полагалось.

Кашевары принимали ежедневно провизію отъ каждаго отдѣльнаго воина, поровну, и приготовляли общую пящу для всёхъ лицъ, составлявшихъ отдѣльный огонь. Пищею служили крутая пшенная каша, супъ изъ мяса и пшена, приправленный стручковымъ перцомъ. Супъ этотъ, въ которомъ чувствовалось изобиліе перца, замѣняль убыхамъ водку, согрѣвалъ и укрѣплялъ ихъ организмъ. Расходовать провизію, безъ вѣдома цѣлаго отдѣленія, строго воспрещалось, а кто расходовалъ ее тайкомъ, тотъ подвергался большому стыду; подобные поступки, по народному суевѣрію, считались вдобавокъ дурнымъ предзнаменованіемъ неудачи или какого нибудь несчастія.

Въ походъ убыхи слъдовали въ двъ шеренги или, лучше сказать, подва человъка рядомъ, одна пара за другой довольно близко и плотно. Переходъ съ мъста на мъсто строго воспрещался.

Въ мъстахъ безопасныхъ, авангардъ и аріергардъ следовали вмѣстѣ со всею партіею; въ противномъ случав, отдълялись на полверсты, а иногда и болѣе. Авангардъ высылалъ тогда впередъ себя еще нѣсколькихъ человъкъ для осмотра дороги, лѣса, овраговъ, и высланные люди о всемъ замѣченномъ доносили авангарду, а послѣдній предводителю. Въ случав затрудненія въ пути отъ свѣже-вынавшаго или таящаго снѣга, пять или шесть рядовъ съ праваго фланга надѣвали лыжи (они должны были быть у каждаго) и ими протаптывали дорогу для остальнаго отряда.

Мъста ночлеговъ опредълялись заранъе, до выступленія въ походъ, преимущественно въ мъстностяхъ мало-доступныхъ, гористыхъ, гдъ были лъст и кустарникъ. Съ прибытіемъ на ночлегъ, если онъ находился въ безопасномъ мъстъ, всъ снимали съ себя тяжести, устраивали шалаши, заготовляли дрова и разводили огонь. «Шалаши всегда устраивались въ видъ четырехугольника, на подобіе нашего каре, и наружную ихъ сторону оставляли открытою, чтобы, въ случаъ тревоги, можно было безъ замъшательства стать въ ружье».

Если партія проходила по такимъ мѣстамъ, гдѣ можно было ожидать непріятельскаго нападенія, то, версты за четыре отъ мѣста назначеннаго для ночлега, она останавливалась и посылала разузнать и осмотрѣть мѣстность. Только по донесеніи посланныхъ о совершенной безопасности, партія отправлялась на самое мѣсто.

Авангардъ и аріергардъ тотчасъ же образовывали пикеты и занимали встпроходы; они оставались на этихъ мъстахъ до тъхъ поръ, пока люди, назначенные въ ночной караулъ, не обогръвались и не насыщались. Предводитель, осмотръвъ предварительно пункты назначенные для пикетовъ, собиралъ къ себъ караульныхъ, самъ разводилъ ихъ на посты и спускалъ съ постовъ авангардъ и аріергардъ. Лътомъ или въ небольшіе морозы зимою, караулы

оставались всю ночь безъ сміны; въ прогивномь случай, сміннялись два или три раза.

Съ разсивтомъ, партія выступала въ походъ; дневки дълались очень ръдко и только при ненастной логодъ; тогда выжидали вёдра, осгаваясь на мъсть иногда нъсколько дней и даже цълую недълю. Благопріятною-же для походовъ погодою убыхи считали яспые дни и кръпкіе морозы.

Подойдя въ мъсту назначенному для грабежа, партія останавливалась въ разстояніи одного усиленнаго перехода, выбирала хорошую позицію, и если вступала на нее передъ вечеромъ, то не оставалась ночевать, а, отфохнувъ немного и поужинавъ, отправлялась далье. Но если прибывали на почлегъ поздно вечеромъ, такъ что до разсвъта не успъвали дойти до мъста грабежа, то останавливались ночевать и выступали уже на другой день вечеромъ, Убыхи дълали нападеніе только ночью, за полчаса до разсвъта. Передъ нападеніемъ предводитель дълилъ всю партію на три части: первыя двъ предназначались для пападенія и составлялись изъ самыхъ отборныхъ, а третья часть, изъ стариковъ, молодыхъ, кашеваровъ, дровосъковъ и т. п., образовывала резервъ и оставлялась на мъстъ ночлега, со всъми лишними тяжестями. Изъ первыхъ двухъ частей формировались авангардъ, аріергардъ и собственно часть для грабежа.

Убыхи всегда дъйствовали массою и особенно хорошо дрались въ открытомъ полъ. Они атаковывали всегда рядами въ двъ шеренги, имът впереди авангардъ, по срединъ грабителей, а сзади аріергардъ. Подойдя къ деревнъ, авангардъ раздълялся направо и налъво, обходилъ бъглымъ шагомъ селеніе и останавливался, составивъ около аула густую цъпь.

Партія грабителей, разділившись на кучки, человіка по четыре въ каждой, біжала въ домъ, вязала, різала и грабила. Нападенія убыховъ бывали непродолжительны. Черезъ полчаса или черезъ три-четверти часа, начиналось отступленіе: авангардъ обращался въ аріергардъ и удерживаль натискъ непріятеля, а бывшій аріергардъ составляль сплошную массу для прикрытія добычи.

Съ плънными убыхи поступали человъколюбиво, давали имъ свою одежду и обувь; при остановкахъ партіи на ночлегъ или дневку, отдъляли мужчинъ отъ женщинъ, поручали послъднихъ надзору добросовъстнаго старика и въ помощь ему назначали караулъ. Лекарь осматривалъ раненыхъ, давалъ лекарства, а предводитель назначалъ людей къ носилкамъ раненыхъ и убнтыхъ. Обязанность носильщиковъ считалась почетною и отъ нея никто не отказывался.

Достигнувъ сборнаго мъста, партія дълила добычу.

Изъ толпы выходиль старый съдой воинь и произносиль благодарственную молитву за дарованную побъду и хорошую добычу, а затъмъ начинался дълежъ. Произносившему молитву выдавалась одна изъ лучшихъ вещей; предводитель выбиралъ себъ плъннаго или плънницу, и по одной вещи изъ

награбленныхъ предметовъ одного рода. Остальная добыча дёлилась поровну; но кашевары и дровосеки получали менёе. На долю убитыхъ или взятыхъ въ плёпъ, назначались двё части и передавались ихъ родственникамъ. Остатки отъ раздёла назначались на поминки убитыхъ и на выкупъ плённыхъ. Никогда не случалось, чтобы убыхи захватили въ плёнъ столько человёкъ непріятелей, сколько было участниковъ похода, и тогда, для раздёла плённыхъ, партія дёлилась на столько частей, сколько плённыхъ, и каждая часть получала по одному. Въ такихъ случаяхъ, плённый обыкновенно продавался и вырученныя деньги дёлились поровну между лицами, на долю которыхъ достался плённый.

Черкесы не держались этого правила. По ихъ установлению, тотъ, кто, во времи боя, первый овладъетъ плъннымъ, тотъ и считался полноправнымъ его владъльцемъ. Если этотъ плъпный будетъ пойманъ къмъ нибудь во время бъгства изъ дома своего господина, то возвращается сему послъднему, а

поймавшій его, въ вознагражденіе, получаеть быка (цю).

Въ обращени съ плънным черкесы не отличались, подобно убыхамъ, особою гуманностью. Если плънный быль русскій, и притомъ изъ дворянъ, то его сажали въ яму, держали въ цъпяхъ и кормили весьма дурно. Къ этому ихъ побуждала, съ одной стороны, надежда получить выкупъ, а съ другой опасеніе, чтобы плънный не убъжалъ.

— Не огорчайся тёмъ, говорилъ черкесъ своему плённому, что я хочу тебя приковать. Если бы ты былъ дёвка, такъ мы отдали бы тебя караулить женщинамъ; но ты мужчина: у тебя есть усы и борода; ты будешь стараться обмануть насъ.... Мужчину, который родился не рабомъ, можно упержать въ неволё только однямъ желёзомъ.

Черкесы были убъждены по опыту, что русскій дворяцинъ, какъ они звали нашихъ офицеровъ, не забудетъ никогда своего происхожденія и мъста занимаемаго въ обществъ, и потому за плънными такого рода наблюдали весьма бдительно. Точно такъ же строго слъдили они и за плъннымъ линейнымъ казакомъ, зная, что онъ не оплощаетъ и не уступитъ черкесу въ ловкости и въ умъньъ убъжать. Что же касается до крестьянъ взятыхъ въ плънъ, то черкесы обращали ихъ въ своихъ пастуховъ и земледъльцевъ, а въ случать принятія ими магометанства, женили и водворяли на хозяйствъ.

— Земледъльцу, говорили черкесы, все равно пахать: что у русскаго, что у насъ; а дворянину не все равно: онъ или умретъ, или убъжитъ.

Подходя къ своимъ деревнямъ съ патенными и добычею, какъ черкесы, такъ и убыхи пти птени, стртаяли, въ знакъ победы и удачи (1).

<sup>(</sup>¹) Этпографическій очеркъ черксскаго народа барона Сталя (рукоц.) Зямніе походы убыховъ на абхозцевъ, С. Звалбай. "Кавказъ" 1852 г. № 33. Учрежденія и народные обычан шапсуговъ и натухожцевъ Л. Люлье. Зап. Кавк. отд. И. Р. Г. Общес. кв. VII изд. 1866 г. Воспомни. кавказского офицера. "Русскій Въст." 1864 г. № 11.

У убыховъ существовалъ особый способъ сообщать родственнивамъ объ убитыхъ. Одинъ изъ односельцевъ, подойдя въ савлё убитаго или взятаго въ плёнъ, становился на возвышенномъ мъсть и вызывалъ родственнива убитаго.

— Возвратился-ли такой-то изъ похода? спрашивалъ онъ вызваннаго. Это значило, что того, о комъ спрашиваютъ, нътъ въ живыхъ, и тогда въ семействъ убитаго начиналось оплакивание.

Нравы, обычаи и особенности быта черкесовъ, служвим образцомъ достойнымъ подражанія для многихъ сосъднихъ имъ племенъ, въ томъ числъ и для ногайцевъ, поселившихся между рр. Кубанью и Лабою и извъстныхъ подъ именемъ закубанскихъ. Эти послъдніе на столько сходны въ образѣ жизни съ черкесами, что чаще даютъ своимъ дѣтялъ черкескій имена, чѣмъ общеногайскія; большинство изъ нихъ говоритъ черкескийъ и абазинскимъ изыкомъ и почти всѣ обряды, костюмъ, постройка и расположеніе домовъ, пѣсни и танцы—все перенято ими у черкесовъ. Собственно сосѣдству и вліянію черкесовъ надо приписать и то, что закубанскіе ногайцы, какъ по умственнымъ способностямъ, такъ и по религіознымъ вѣрованіямъ, стоятъ неизмѣримо выше своихъ единоплеменниковъ, живущихъ въ Ставропольской губерніи. Съ другой стороны то—же сосѣдство черкесовъ было причиною того, что всѣ ихъ способности направлены были болѣе на жизнь удалую, чѣмъ на мирную и спокойную. Закубанскіе ногайцы, точно также какъ и черкесы, воинственны, неустрашимы и способны переносить невѣроятныя трудности.

Во многихъ случаяхъ они даже перещеголяли черкесовъ, какъ, напримъръ, въ конной дракъ и стойкости ихъ всадниковъ на полъ битвы. Закубанскій ногаецъ отлично владъетъ своимъ оружіемъ, которое онъ любитъ и сохраняетъ болье всего. Будучи склоненъ къ хищничеству и разбоямъ, народъ этотъ въ дни кочевой и подвижной жизни переносился съ одного мъста на другое съ удивительною быстротою. При мальйшей тревогъ на пути ногайцы тотчасъ же дълали изъ своихъ телъгъ четырехугольное укръпленіе, внутри котораго помъщали свое имущество, женъ и дътей и защищались отчанно.

«Не было еще примъра, пишетъ Дебу, чтобы мурза или простой ногаецъ взятъ былъ плънъ; ибо сіе почитаютъ они прайнимъ безчестіемъ, посрамляющимъ весь ихъ родъ».

Такая воинственность, составляя до сихъ поръ исключительную особенность закубанскихъ ногайцевъ, отличаетъ ихъ отъ остальныхъ поколъній ногайскаго племени.

## ногайцы.

I.

Раздъленіе ногайцевъ на отдъльныя покольнія, а по образу жазни на осъдлыхъ и кочевыхъ. — Мьсто занимаемое ногайцами и характеръ земель имъ принадлежащихъ. — Эко номическій бытъ ногайцевъ. — Сословное дъленіе. — Управленіе. — Наружный видъ и характеръ. — Гостепрімиство, пища и одежда. — Домъ ногайца. — Ногайсвая женщина и положеніе ея въ семействъ.

Вст покольнія ногайскаго народа ведуть свое происхожденіе отъ Ногая, одного изъ предводителей Золотой орды, который отділился отъ нея въ XIII стольтій и составиль особую такъ называемую синюю ор $\partial y$ .

Только при жизни этого предводителя имя ногайцевъ было страшно для сосъдей. Впослъдствіи, раздираемые внутренчею враждою между собою и съ прочими татарскими племенами, ногайцы потеряли на всегда свое политическое значеніе и подпали подъ власть астраханскихъ хановъ. Тъснимые послъдними и доведенные до крайности, они вынуждены были, въ 1552 году, отправить посольство къ царю Іоанну Васильевичу Грозному, съ просьбою о защитъ и приняти ихъ въ подданство, утвержденное потомъ клатвою на върность службы противъ крымцевъ и прочихъ татарскихъ ордъ.

Кочевавшіє въ то время на волжских степяхь погайцы дёлились, главнымь образомъ, на три части: Дисетысьно (семидесяти-тысячный, нынъ едисанскіе ногайцы), большой и малый ногай.

Большой ногай, въ свою очередь, подраздълялся на роты: Келенши, Хатай, Кибчавъ, Барлавъ, Манготъ, или Мангитъ, и другія. Малый ногай дълился на Каспулатъ или Касбулатъ, Улу, Наурузъ-улу, Султанъ-улу и многія другія.

Эги погайды управлялись своими представителями, поставленными съ согласія ѝ утвержденія русскихъ царей. Съ теченісиъ времени власть князей

среди ногайскаго народа постепенно слабъла и уничтожалась единство въ народъ. Такъ, частъ малаго ногая (извъстнаго также подъ именемъ Казіева улуса) подпала подъ власть Крыма, а часть жила независимо на ръкъ Эмбъ (по-татарски и по-калмыцки Дземъ или Джемъ), откуда и произошло названіе Эмболукъ или Джембойлукъ т, е. жавущіе по Эмбъ. Въ 1660 году малый ногай вновь отложился отъ Крыма и получилъ дозволеніе отъ русскаго правительства кочевать на берегахъ съвернаго Донца, гдъ въ 1677 году, орда эта раздълилась на двъ части: одна ушла за Кубань къ черкесамъ, а другая къ калмыкамъ.

Будучи монголо-татарскаго происхожденія, всё ногайцы въ настоящее время раздёляются на восемь главныхъ семей: Калаусо-Джембойлуковскихъ, Калаусо-Саблинскихъ, Бештау-Кумскихъ, Едисанскихъ, Ачикулакъ, Едисано-Джембойлуковскихъ, Закубанскихъ и Кара-ногайцевъ.

Последніе поселены на Караногайской, степи, простирающейся из северу оты р. Терека. Каро-ногайцы кочують между р. Кумою, кочевьями Ачикулакь-джембойлуковских в ногайцевь, землями казачыхы полковы и государственныхы крестыянь. Они раздёляются на четыре куба: Наймановы, Капчаковы, Миповы и Терековы и управляются приставомы, который подчиняется главному приставу, находящемуся вы Ставрополё.

Кром'й того на Кумыской плоскости живеть до 7,000 душь обоего пола кумыкских ногайцеет, которые раздъляются на два кочевья: Костековское и Ахсаевское; въ первомъ пять кубовъ, состоящихъ изъ нёсколькихь ауловъ, а во второмъ шесть кубовъ.

Ногайцы платять кумыкамъ условную дань за право пользованія землями, не имѣютъ сословій и всѣ считаютъ себя равными. Они управляются приставами изъ кумыкскихъ офицеровъ и отбиваютъ повипности натурою. Въ прежнее время они содержали караулы, давали конвой, перевозили за прогоны провіантъ, за деньги лѣсъ для починки укрѣпленій и даромъ больныхъ нижнихъ чиновъ.

По образу жизни, ногайцы раздвляются на основных и кочевых; самое большое число последних находится въ Ставропольской губернии. Они кочують по рр. Калаусу и Янкулямъ, Кумъ, Саблъ и около горъ Бештау, на пространствъ отъ Кумы и Моздока до Кизляра, наконецъ, живутъ осъдло по Кубани и между Кубанью и Лабою.

Последніе пли закубанскіе ногайцы раздёляются на пять родовъ, носелившихся на лёвомъ берегу р. Кубани: Келембетовскій, Карамурзинскій Кипчакскій, Наурузовскій и Манитовскій; на правой стороне Кубани разбросано нёсколько ауловъ, принадлежащихъ князьямъ Тугановымъ, Канмурзинымъ, Ахловымъ и Лоовымъ. Пространство, занимаемое закубанскими ногайцами, можно считать около 11 т. квадр. верстъ, а населеніе около 10 т. душть. Все это пространство, за исключеніемъ южной части, плоско, однообразно, безлёсно и составляетъ почти безводную степь. Отъ жары, доходящей здёсь до 40° по Ресмюру, поля выгорають, а ръчки высыхають. Нижняя часть, орошаемая ръчками, впадающими въ Кубань и Лабу, довольно гориста и кое-гдъ покрыта лъсомъ, преимущественно по р. Урупу и его притокамъ.

Все пространство степи, занятое кара-ногайцами, содержить въ себъ около 926,579 десятинъ, въ томъ числъ удобной или, лучше сказать, сносной 684,276 десятинъ. На этой-же земять живуть и едишкульцы, которые почти смъщаны съ кара-ногайцтия. Собственно последнять считалось въ 1862 году мужескаго пола 18,695 человъкъ и женскаго 15,425 человъкъ.

Бездісная, безводная степь, почти истодная для халбонашества, составляеть все достояніе кара-ногайневь. Главный промысель вать составляеть скотоводство, но, для прокормленія свенхь стадь; она не вибють достаточно пастбищныхъ мість и принуждены на зиму перегонять ихъ за р. Прорву и Таловку, на земли принадлежащія казакамь и частнымъ лицамъ.

Этотъ перегонъ скота стоитъ кара-ногайцамъ до 10,000 руб. платимыхъ за наемъ луговъ, изобилующихъ кормомъ и, кромъ того, защищающихъ стада ихъ отъ степной стужи.

Земли остальных ногайневь, вслёдствіе неточнаго и неопредёленнаго положенія границы, не могуть быть исчислены съ точностью, потому что, кромё кургановь, называемых тобе, да возвышенных береговь нёкоторых рёкь—все гладко, на весьма значительное разстояпіе, все безлёсно и почти безводно. Все количество населенія этихъ послёдних ногайцевь простирается по 35,733 душь обоего пола.

Въ землъ, населяемой ногайцами Лятигорскаго и Ставропольскаго уъздовъ, преобладающій грунтъ—глинистый черноземъ, переходящій неръдко въ средній солончакъ, производящій малорослую и ръдкую траву, перемъщанную съ ковылемъ и полынью. Весною почва эта представляетъ превосходное пастбище для мелкаго скота, въ которой преобладаетъ молодая полынь, способствующая скорому поправленію скота, изпуреннаго въ теченіе зимы. По мъръ приближенія лъта и жаровъ, травы эти начинаютъ засыхать и кормъ для скота скудъетъ.

Чаще же всего черноземный грунтъ степей переходить въ лекки солончака, на которомъ посвевы хавба дають только посредственные урожам. Земли же Ачикулакъ-Едисано-Джембойлуковскихъ погайцевъ, Едишкульцевъ и Кара-ногайцевъ преимущественно состоятъ изъ общирныхъ песчаныхъ равниять, совершенно негодныхъ им для хавбопашества, им для сънокошенія.

Неудобство земель причиною того, что, какъ закубанскіе, такъ и всъ остальные ногайцы, или вовсе не занимаются земледъліемъ и хлъбонашествомъ, или занимаются ими весьма мало; съна нъкоторыя покольнія имъютъ достаточно, по льсу почти совсъмъ нътъ. Ногайцы-же Калаусо-Джембойлуки, Калаусо-Саблинцы и Бештај-Кумцы принадлежатъ, по преимуществу, къ земледъльческому классу населенія.

Фабричныхъ промышленниковъ почти нътъ между погавцами, а также - нътъ и торговли внутри ауловъ. Ремесла мало развиты между туземцами;

они дѣлаютъ посуду, кровати, металлическія пряжки на пояса, но все это идетъ на продажу своей же братіи. Необходимое для себя оружіе ногаецъ достаетъ на мѣновыхъ дворахъ, ярмаркахъ или у сосѣдей, покупая ихъ за деньги, которыя выручаетъ отъ продажи тамъ же топлива (тезекъ), сыра, масла, шкуръ, овецъ, воловъ, сырыхъ лошадиныхъ кожъ, да нѣкоторыхъ вещей изъ платья, сшитаго ихъ женщинами. На эти же деньги покупаются: калмыцкій чай, мука, просо, табакъ, перецъ—словомъ продукты, необходимые для домашняго употребленія. Нъкоторые, очень пемногіе изъ ногайнавъ заянмаются извозомъ, да промышляютъ соколнюю охотою, которая ихъ кормить и олъваетъ.

Главное занятие ногайцевъ состоитъ въ скотоводстви и уходи за нямъ. Бъдные не ямъющие его пдутъ льтомъ въ заработки и тысячи ихъ расходится по окрестнымъ селамъ сосиднихъ убядовъ и казачьихъ полковъ. Тамъ они пасутъ стада и табуны лошадей, убираютъ виноградъ и выжимаютъ вино.

Закубанскіе ногайцы имъють сословіе султановь, князей, узденей, чагаровь, а въ прежнее время и рабовь. Уздени находились точно въ такомъ же отношеніи къ султанамъ и князьямъ, какъ и у черкесовъ, а чагары и рабы, по своему положенію, не отличались отъ остальныхъ зависимыхъ сословій у тъхъ же покольній черкескаго народа.

У остальныхъ ногайцевъ, живущихъ въ Ставропольской губерніи, изтъ ръзваго сословнаго дъленія, а есть семейства, которыя съ давнихъ поръ пользуются уваженіемь-и только! Нівкоторыя ногайскія фамилів сами называють себя султанами и ведуть родь свой оть Чингизъ-хана. Право это до того не сильно и не даетъ имъ никакихъ привиллегій, что эти же фамиліи часто называють себя витсто султановъ просто князьями, но на самомъ дълъ они только мирзы: Вст последніе ведуть родь свой оть Эдигея и имбють немногія преимущества: не отбывають повинностей наравить съ другими и въ прежнее время имъли кръпостныхъ или рабовъ, пріобрътенныхъ покупкою. Мурзъ можно считать потомками тёхъ лицъ, которыя нёкогда управляли народомъ; они составляютъ теперь высшій классъ, изъ котораго преимущественно выбираются аульные старшины и табунные головы. Кромъ небольшихъ подарковъ и уваженія оказываемаго имъ народомъ, мурзы не пользуются никакою властію. Въ последнее время мурзы еще более упали въ глазахъ народа, потому что нъкоторые изъ нихъ, по бъдности, нанимаются въ надсмотрщики у простыхъ ногайцевъ.

Послѣ мурзъ второе мѣсто занимаетъ духовенство: ахуны, кадін или казін, эфендін и сохта (собственно ученикъ) или помощники эфендіевъ. Духовенство избавлено отъ повинностей и пользуется доходами, точно также какъ у прочихъ мусульманскихъ народовъ. Между духовенствомъ преимущественно находятся ученые люди, которые, за свое знаніе, польвуются уваженіемъ народа.

Есть еще сословіе, такъ называемые *тарханы* или лица избавленныя отъ повинностей за различнаго рода заслуги.

Вст ногайцы управляются черезъ особыхъ приставовъ. Для внутренняго управленія въ каждомъ кочевьт избирается на годъ голова, два старшины и казначей, а въ каждомъ аулъ, состоящемъ не менте какъ изъ десяти кибитокъ, выбирается, сверхъ того, староста и десятникъ.

√ Все населеніе одинаково пользуется землями и одинаково можеть быть выбираемо въ общественныя должности.

Судъ у ногайневъ разбираетъ дъла по *шаріату* (законъ письменный, духовный) и по *адату* (судъ словесный, народный по обычаямъ); есть еще маслажать, или судъ примирительный. Дъла по шаріату ръшаются духовенствомъ, а по адату — мирскимъ приговоромъ почетныхъ старшинъ и судтановъ.

У кара-ногайцевъ каждое кочевье имъетъ голову, каждый аксакала, которыхъ нъсколько въ кубъ, имъетъ своето аксакала, а кубъ—старшину. Судъ и разбирательство, предоставленное народу, производится также по шаріату и адату. Постановленія суда, выраженныя въ приговорахъ, утверждаются приставомъ. Должностныя лица, въ томъ числъ кадіи и наибы, выбираются на народномъ низамъ, или чрезвычайномъ собраніи, черезъ каждые три года. Лица, не оправдавшія довърія народа, могутъ быть смѣнены и ранъе этого срока.

Ногайцы, ведущіе жизнь осъдлую, довольно безобразны: постоянное сиджные на корточкахъ возль огня, нечистота и дымъ, скудная пища, всеобщая бъдность и недостатокъ движенія—все это дълаетъ плоскія и изможженныя ихъ лица врайне безобразными. Напротивъ того, погайцы, кочующіе льтомъ по широкимъ степямъ, какъ, напримъръ, кара—ногайцы, едишкульцы, довольно красивы. Кара—ногаецъ, по большей части, высокаго роста и статенъ. Каріе глаза, прямой съ небольшимъ горбомъ носъ, средняя толщина, бритая голова, черная ръдкая борода и усы составляютъ отличительныя черты его лица.

Ногайцы вообще вкрадчивы, скрытны и корыстолюбивы: за кирпичъ чая готовы возстать протисъ самаго близкаго родственника. Корыстолюбіе ихъ не высказывается въ стремленіи къ пріобрѣтенію прилежаніемъ и трудомъ, а напротивъ того, въ желаніи нажить все легчайшимъ способомъ — воровствомъ и хищничествомъ. Будучи лѣнивы до высочайшей степени, они проводять большую часть времени въ праздности: сидятъ въ кибиткахъ или разъвзжаютъ по степи и по ауламъ.

Гостепримство хотя и считается у нихъ добродътелью, но безъ разсчета ногаецъ не испечетъ чурека для гостя и очень часто обокрадетъ его, точно также какъ и гость не стъснится обокрасть хозяина. Пуговица, гвоздь, обръзокъ сукна или ленты—ето такія вещи, которыя составляютъ желанія одного и зависть другаго.

Между ногайцами считается неприличнымъ, если гость, извъстный по своей

бѣдности или сравнительно съ хозяиномъ и присутствующими, молудости, если такой гость сядеть на коврѣ рядомъ съ хозяиномъ или съ кѣмъ либо изъ почетныхъ и уважаемыхъ гостей./П) обычаю, парвое мѣсто въ кибиткѣ или саклѣ принадлежитъ почетному гостю, а первымъ мѣстомъ считается то, которое ближе къ хозяину; если гостей нѣсколько, то всѣ они рязиѣщаются по состоянію, извѣстности или сообразно съ лѣтами. Послѣ обычныхъ привѣтствій гость можеть присъсть по азіятски на корточки, но для того, чтобы снять туфли и поджать подъ себя ноги, надо пользоваться особымъ уваженіемъ хозяина. Считается больчимъ вниманіемъ со стороны послѣдняго, если объ гостю, моложе его лѣтами, подасть одну руку, которую тотъ долженъ пожать двумя; обѣ же руки хозяинъ подаеть только равнымъ или высшимъ себя лицамъ. Ногайцы не выходять на встрѣчу гостямъ: достаточно и того, если хозяинъ немного приподнимется съ мѣста при появленіи въ дверяхъ гостя.

Изъ всехъ поколъній погайскаго народа наибольшимъ гостепріимствомъ отличаются закубанскіе и кара-ногайцы. У последнихъ гостепріимство развито до такой степени, что каждый отправляющійся въ путь не запасается никакою провизіею, увъренный, что найдеть во всёхъ аулахъ кровъ и пкщу у гостепріимныхъ единоплеменниковъ. Этотъ прекрасный обычай заставляетъ каждаго хозяина, какъ бы опъ бъденъ ни быль, съ прійздомъ гостя непремънпо угостить его чаемъ, хотя бы на завтращий день у него самого не оставалось чаю. Хозяинъ отводить гостю лучшій уголъ въ кибиткъ для отдохновенія, отдаетъ ему единственную свою подушку и стережетъ его копя. Тотъ, кто отвергнетъ гостя, пренебрегается всъми и обезславливается на всю степь. Хозяинъ вообще находится въ распоряженіи гостя и на этотъ случай у кара-ногайцевъ существуетъ особая характеристическая пословица:

Гость до прихода совъстится, говорить она — а по приходъ его совъстится хозяннъ.

Для человъка уважаемаго или хорошаго пріятеля хозяннъ ръжетъ барана и неръдко послъдняго. Свареная баранина, по вынутій изъ котла, рубится на части и раскладывается на небольшой досчечкъ. Лучшій и лакомый кусокъ, состоящій изъ головы, печенки и курдюка, ставится на досчечкъ передъ гостемъ, а остальныя части передъ болье почетными посътителями—сосъдями, не упускающими случая явиться въ кибитку, чтобы поъсть лакомаго блюда и послушать новостей отъ пріъзжаго. По мъръ насыщенія почетныхъ, кушанье передается менье почетнымъ, которымъ часто приходится обгладывать кости и передавать ихъ дътямъ, а тъ, пососавъ ихъ, уступаютъ позади стоящимъ собакамъ. Кто желаетъ, тотъ запиваетъ мясо шорбой (отваръ изъ бараньяго мяса), наливаемой въ ченски—деревянныя чашки, которыя, какъ и вообще вся домашняя посуда, никогда не моются, а вытираются грязною рукою хозяйки.

Хотя между остальными ноганцами и не существуеть столь радушнаго

гостепримства, тёмъ не менёе каждый ховяннъ съ прівздомъ гостя старается угостить его. Довольствуясь, въ обыкновенное время, самою простою нищею, ногаецъ ръжетъ иногда для гостя барана и угощаетъ его мясными блюдами. Обыкновенную пищу ногайца составляютъ: секъ — просяная крупа, особеннымъ образомъ приготовленная и употребляемая туземцами въ сухомъ видъ или вареною на молокъ; приправленная же небольшимъ количествомъ мёда, она употребляется какъ лакомство. Затъмъ изъ остальныхъ видовъ кушаній нанболье употребительны: горячій булилькъ завареная болтушка изъ пиненячной муки, яногда съ прибавленіель куртия яля сущенаго сыра; жай — коровье масло, сутто — пръсное молоко, кульнят плавильнъе, кылызъ — напитокъ, приготовляемый взъ кобыльято молока, и этилекъ — касловатое на вкусъ питье изъ коровьято медока, ситываннаго пногда пополамъ съ водою. Въдные ногайцы часто не имъютъ и этихъ видовъ кушаній и неръдко довольствуются самымъ грубымъ чурекомъ и своею особенною лепешкою, приготовляемою изъ воды и муки, покупаемой у казака или престьянина.

Главную и любимую пищу кара-ногайца составляеть кирпичный чай; какъ русскій человъкъ безъ хальба, такъ кара-ногаець безъ чая обойтись не могутъ; хальба кара-ногайцы не употребляють вовсе или очень мало. Кромь чая, кара-ногайцы ъдять вареное пшено, небольшія пышки, жареныя въ саль, и бишбармакъ — кушанье, приготовленное изъ баранины и сарачинскаго пшена. Мясо ъдять только въ дни годовыхъ и торжественныхъ праздниковъ, да и то только богатые. Пьютъ бузу, приготовляемую изъ пшена, и аракъ-родъ спиртнаго напитка, приготовляемаго изъ молока, и отчасти кыльцэз.

Ногаецъ можетъ быть одинъ и даже ивсколько дней очень воздержапъ въ пищъ, можетъ довольствоваться одною пышкою или чурекомъ, но за то, если представится случай, будеть пить чай, сколько бы ему ни предлагали, и събеть несмътное количество пищи.

Вст ногайцы лънивы, но кара-ногайцы и единкульцы отличаются особою лъностію и неспособностію въ продолжительному труду. Лътомъ они предаются полнъйшей бездъятельности, по цълымъ днямъ сидитъ возлъ кибитокъ съ небольшими трубочками во рту и слушають хабаръ (новости), въ которыхъ нътъ недостатка. Каждый, протяжая мино аула или кочевыя, считаетъ своею обязанностью затхать въ пріятелю, напиться чаю и тутъ-то, въ угоду хозяину, обязанъ разсказать какую нибудь новость, хотя бы выдуманную, и надо сказать правду, что ногайцы вообще не брезгуютъ выдумками и сочиненіемъ небывалыхъ исторій и происшествій. Съ отътадомъ гостя, хабаръ летить отъ хозяина во вст концы аула и весьма часто въ разукрашенномъ и преувеличенномъ видъ. Каждое извъстіе съ быстротою молніи разлетается во вст мъста кочевья кара-ногайцевъ.

Бездъятельность и отсутствие правильных занятий породили въ народъ страсть къ воровству, мошенничеству и кляузамъ.

Между нёсколькими десятками тысячь народа, можно насчитать едва только нёсколько честныхъ людей. У кара-ногайцевъ нѣть правды, нѣтъ и чести. За кусокъ калмыцкаго чай, каждый готовъ присягнуть за вора, что онъ честный человѣкъ, готовъ присягнуть за каждаго преступника, какъ бы тяжко не было его преступленіе. Онь не откажется обвинить и хорошаго человѣка въ томъ, что онъ первъйшій воръ и мошенникъ. «Нужно ли сочиннть самую, несправедливую клаузу, стопть только обратиться за этимъ въ первому встрѣчному муллѣ я онъ за монета (рубль сереб.) насобереть такихъ фактовъ, какіе не приходили въ голову и самому просятелю».

Ногайны съ виду кажутся весьма простымя, по на сачомъ дълб чрезвычайно изворотливы. Русскихъ следственныхъ законовъ не боатся, по той простой причивъ, что все населеніе за воровство, а не противъ него. Изъ дваддати обвиняемыхъ только одинъ наказывается, а остальные, по недостатку уликъ, оставляются въ подозръніи. Кара-ногайцы не грабятъ, не убиваютъ—они занимаются, по преимуществу, тъмъ, что называется мелкимъ воровствомъ. Его дъло стащить гдъ-нибудь лошадь, скотину или барашка, но онъ никогда почти не нападаетъ на человъка и никогда не унотребляетъ въ дъло оружія. Къ послъднему онъ прибъгаетъ только въ защитъ своихъ стадъ отъ звърей и себя отъ внъшнихъ враговъ, которыми окруженъ со всъхъ сторонъ и которыхъ привыкъ бояться съ малолътства.

Понятія о стыдѣ у ногайцевъ совершенно не существуетъ. Ласковое обращеніе съ ними выводитъ ихъ изъ границъ подчиненности. Ногаецъ приверженъ къ старинѣ и ни за что не согласится воспользоваться какимъ-нибудь полезнымъ для него нововведеніемъ. Проводя все время въ разъѣздахъ и праздности, многіе изъ пихъ, какъ, напримѣръ, бештау-кумцы и калоусо-саблинцы, отличные наѣздники, стройны, довольно привлекательной наружности, превосходные стрѣдки, также ловки, какъ горцы, но всѣ безъ исключенія грязны и неопрятны: ногаецъ моется очень рѣдко, и оттого наружность его много теряетъ, какъ бы хорошъ и статенъ онъ ни былъ.

Та-же неопрятность замвчается и въ одеждв. Люди посредственнаго состоянія носять сверхъ бѣдья бешметъ (капталъ), съ газырямя или безъ газырей, но менѣе акуратнаго покроя, чѣмъ черкескій; у ногайцевъ онъ бываетъ всегда мѣшковатъ и спускается ниже колѣна. На спинѣ бешмета дълается четырехугольная нашивка въ 2 ½ или въ 3 квадратныхъ дюйма, состоящая изъ краснаго или чернаго сукна или сафьяна, иногда общитыхъ серебрянымъ галуномъ, а иногда просто безъ всякой общивки. Въ этихъ четырехугольникахъ ногайцы носятъ молитвы, которыми снабжаютъ ихъ корыстолюбивые эфендіи и муллы. Поверхъ бешмета надѣвается цвѣтной суконный халатъ, суконные или демикотоновые сталя—штаны, опоясанные ремпемъ (бельбеу) съ привязаннымъ къ нему ножемъ (пшякъ), вложеннымъ въ сафьяныя красныя или черныя ножны; барапья шапка съ суконною верхушкою и аракичию или аракичию — ермолка, вышитая серебромъ и носимая только пожилыми и

богатыми составляють ихъ головной уборь. На ногахъ ногайцы носять сафьяные черные сапоги, въ родъ чулковъ, безъ подошвъ, подборовъ и задниковъ, на которые надъваются сафьяные-же красные или черные башмаки, съ прочными подборами; кара-ногайцы носять сапоги съ высокими каблуками.

Въ холодную погоду мужчины надъваютъ шубу (тонъ-шуга), крытую синимъ или чернымъ сукномъ, нанкой или плисомъ. На бъдномъ погайцъ можно встрътать нагольный полушубокъ и кафтанъ изъ толстаго сукна, выдълываемаго изъ бараньей шерсти, русскіе мужицкіе или солдатскіе не смазанные сапоги или сафьяные сапоги калмыцкаго покроя съ высокими каблуками. Если бъдный надъваетъ сафьяные чулки, то ръдко въ цъломъ состояніи, а большею частію съ безчисленнымъ множествомъ заплатокъ.

«Бъдный класст, пишетъ А. Архиповъ, довольствуется грубою одеждой, приготовляемой дома. Нагольный полушубовъ, простой бешметъ, армявъ изъ толстаго сукна, мужицкіе или солдатскіе сапоги, купленные гдё-понало, поршпи для домашнихъ работъ, шапка и прочая принадлежность - все грязное, оборванное, изношение Л Праздничные костюмы и сколько опрятиве и цъннъе, но съ неизбъжными проръхами, заплатами изъ всевозможныхъ тряпокъ и съ наставками самыми пестрыми и разнообразными. Неръдко встрътить можно такихъ оборванныхъ господъ, живя въ аулахъ, что, право, трудно бываетъ ржшить, что такое напялено на ихъ плечи. Напримъръ: бешметъ, потерявшій свой верхній слой отъ усердной долговременности, держится еще на немъ кое-какъ, скръпляясь проношенною подкладкой и совершенно сливаясь съ загорблою кожею тёла, тоже проношеннаго чуть не до дыръ. Иной щеголяеть въ остаткахъ солдатской шинели, безъ пуговицъ, конечно безъ воротника и ругавовъ, отслужившихъ въкъ свой втрою и правдой многимъ владъльцамъ. Словомъ, правовърный ногай, смотрящій на все окружающее его, какъ и на самого себя, съ подобающимъ хладиокровіемъ и безстрастіемъ, не чуждается пикакихъ дохмотьевъ. Нётъ обноска, который-бы ему не пригодился. Все это нашивается слоями на всякую новую прорёху и копится на спинъ и бокахъ сряду по нъскольку лътъ».

Женщины зажиточныхъ семействъ носять желтую или красную рубаху, полосатыя или узорчатыя ситцевыя шаровары, бёлый коленкоровый тастара (покрывало), красныя или желтыя сафьяныя туфли или башмаки. Поверхъ рубахи онъ надъваютъ красный канаусовый или изъ другой какой матеріи бешметъ, съ пришвтыми на груди серебряными петлицами (тёсъ-тюйме); иногда пришиваютъ къ бокамъ серебряные бубенчики. Поверхъ бешмета носятъ красный сафьяный поясъ, съ большими пуговицами изъ серебра и съ такими-же большими застежками (кусакъ), со вдёланными въ нихъ блёдновато-мутнаго розоваго цвёта мекскими камнями. Въ одной изъ поздрей и ушахъ носятъ серебряныя или стальныя кольца и серьги, а на рукахъ серебряные и мёдные браслеты. «Молодыя и замужиня женщины носятъ часто на лбу или подъ подбородкомъ серебряное украшеніе бета-аякъ, состоящее изъ серебряныхъ цё-

почекъ и колечекъ, укръпленныхъ концами къ серъгамъ, вдътымъ въ разодранные ихъ тяжестію уши».

Серебряныя украшенія составляють страсть ногайской женщины. Б'єдная, оборванная и грязная, она прикр'єпляеть кь своимъ дохмотьямь н'єсколько серебряныхъ монеть или даже серебряные разрозненные и изломанные крючки и довольна тімъ, что имъетъ блестящую безділку.

Головной уборъ замужией женщины составляеть небольшой платокъ или просто кусокъ холста, обматываемый вокругъ головы, сверхъ котораго цакидывается неразлучный тастаръ (покрывало), опускающійся назади почти до 
пятокъ. Богатыя женщины носять на себь бѣлую канаусовую чадру (то же 
покрывало), общитую по краямъ золотыми монетами, а бѣдныя ограничиваются простымъ холстинковымъ покрываломъ, но какъ тѣ, такъ и другія тщательно скрываютъ отъ постороннихъ свое лицо, выставляя для любопытныхъ 
только одинъ глазъ.

Дъвушки до замужества, висто *тастара*, носять мъховыя шапочки съ красными верхушками, обшиваемыми на-кресть или серебрянымъ галуномъ, или тесемками изъ литаго серебра, съ такою же серебряною маковкою на верхушкъ. Этотъ послъдній уборъ весьма красивъ на гладко-причесанныхъ, смолисто-блестящихъ волосахъ, въ которые заплетается, въ видъ жгута, шашьбау — бълое полотенце, скрученное жгутомъ и опускающееся позади почти до самой земли. Бешметы также носятъ и дъвушки, но онъ больше всего любятъ кафтаны изъ ярко-краснаго сукна, надъть который считаютъ самымъ большимъ шегольствомъ.

По образу жизни, ногайцы болёе осёдны, чёмъ калмыки. Хотя очень немногіе изъ ногайцевъ живуть въ земляно-соломенныхъ, а тёмъ болёе деревянныхъ сакляхъ, но за то почти всё, за исключеніемъ самыхъ бёдныхъ и одинокихъ, имёютъ въ ряду своихъ кибитокъ базы, окопанные кругомъ и обнесенные или просто глиняными, или глиняно-кирпичными стёнами. У нихъ есть конюшни, въ которыхъ съ достаточнымъ удобствомъ помещается малый, а при нужде и рогатый скотъ.

Осъдлые ногайцы живуть въ мазанкахъ, расположенныхъ обыкновенно весьма неправильно и тъсно. Закубанскіе же ногайцы всъ живутъ осъдло въ домахъ, такъ что въ аулахъ ихъ ръдко можно встрътить кибитку.

Все семейство кочующаго кара-ногайца, какъ-бы велико ни было, помъщается въ одной кибиткъ; только у нъкоторыхъ, болъе богатыхъ, имъется другая кибитка, для низшихъ членовъ семьи, кладовой и кухни. Въ кибиткъ всегда грязно, душно и тъсно.

Кибитка кара-ногайца обята снаружи войлокомъ и для входа имфетъ небольшое отвератіс, закрываемое также войлокомъ. Сверху кибитки сдълана отдушина, для прохода дыма; въ ненастную погоду, она закрывается большимъ кускомъ полости, прикръпленной къ жердямъ кибитки. Такой домъ не болъе; какъ въ полчаса можетъ быть разобранъ и уложенъ на арбу; на другую арбу еще скоръе укладывають  $xyp\partial a$ -мур $\partial a$ , домашнюю рухдядь, и семейство готово въ походъ. Кибитки эти называются терме, въ отличіе отъ ошеет-кибитокъ не разбираемыхъ при кочевкъ, а устанавливаемыхъ прямо на арбу со встыть скарбомъ, курами и собаками. Тамъ же помъщается и семейство, не нарушая своихъ обычныхъ занятій.

Если подобное жилище очень удобно явтомъ, за то зимою оно весьма плохо защищаетъ отъ стужи, страшной степной вьюги и сильнаго холоднаго вътра, врывающагося со свистомъ въ дырья вибитви. «Тогда дътишки караногайца, голыя или въ однихъ оборванныхъ рубащенкахъ, прячутся подъ овчины и дрожатъ навъ листъ, а хозяинъ кибитви, съ болъе взрослыми членами семьи, свдитъ скорчившись возлъ скромнаго огонька и отогръваетъ окоченъвшія свои руки».

Небольшая кучка кизяка мало предохраняеть оть холода; недостатовъ топлива значительно ощущается кара-ногайцами. Заготовление его лежить на обязанности женщинь, которыя, не смотря пи на какую погоду, окутанныя въ свои закоптъвшия отъ дыму чадры и легко одътыя, бродять «какъ тъни по степи» и съ большимъ трудомъ собираютъ небольшия кучки бурьяну и изръдка кизяку.

«Во время продолжительных шураново (жестоких степных мятелей), въ кабитку, гдъ съ трудомъ помъщается семейство ногайда, загоняются телята, бараны, козы для предохраненія ихъ отъ гибели. Круппый скотъ, лошади и верблюды, оставляются на произволъ судьбы. Неръдко гибнуть цълыя стада и, изъ богатаго, ногаецъ на другой день дълается такимъ же байгушемо (нищимъ), какъ и многіе его собраты.

Эта последняя невзгода заставляеть ногайца ссенью, по возвращени съ заработковъ, устанавливать свою кибятку где-пибудь въ ложбине, защищенной отъ ветровъ, и тамъ онъ, въ течение всей зимы, предается поливищему бездействию. Всё домашния занятия, обязанности и заботы лежать на попечени женщины. Такой усиленный трудъ делаетъ ихъ неопрятными и чрезвычайно апатичными ко всему. Онё доятъ коровъ, посятъ воду, заготовляютъ кизякъ и запасаются бурьяномъ на топливо, ткутъ сукно и полости, выделываютъ овчипы, кормятъ детей, общиваютъ и одеваютъ мужей, разбираютъ и собираютъ кибитку при перекочевкахъ, готовятъ пищу и, случается, отправляются въ поле пасти скотъ (Самъ ногаецъ остается празднымъ зритетелемъ утомительнаго труда своей жены и старается облегчить его только тёмъ, что обзаводится нёсколькими женами-работницами.

Каждый ногаецъ можетъ имъть нъсколькихъ женъ, и всъ онъ, по магометанскому закону, не только рабы своего мужа, но и старшаго члена въ семействъ. Послъдній пользуется особымъ уваженіемъ всъхъ членовъ семьи; его слово—законъ для всъхъ остальныхъ, ему принадлежитъ лучшій кусокъ пищи. Имущество нераздъльно: каждый трудится на общую пользу своей семьи. Же-

натые сыновья живуть вмёстё съ отцомъ до тёхъ поръ, пока онъ не отдёлить ихъ, т. е. дасть кибитку, нёсколько штукъ рогатаго скота и барановъ.

Между женщинами въ семействъ существуетъ также чинопочитание. Младшая слушаетъ старшую, и жена хозяина повелъваетъ всъми женщинами и даже младшими женами своего мужа, если у него ихъ пъсколько.

Ссора и драка рѣдко бывають въ семействѣ, но если и случаются, то онѣ кончаются обыкновенно бранью и поплевками, и судъ главы семейства скоро рѣшаетъ споръ и уничтожаетъ ссору. Супружеская нравственность народа стоитъ на высокой степени: незаконно-рожденныхъ дѣтей почти нѣтъ между ногайцами, и въ особенности между кара-ногайцами (¹).

## II.

Редигія ногайцевь и якъ суєваріє. — Праздники. — Народныя увесоленія: борьба и танцы. — Свадьба, рожденіе и похороны. — Ногайскія п'ясня.

Утративъ свою племенную особенность и распавшись на нёсколько отдёльных покольній, ногайцы не сохранили особенности въ правахъ и обычаяхъ. Такъ, бештау-кумскіе и калоусо-джембойлуковскіе ногаи, у которыхъ большая часть родственниковъ живетъ за Кубанью, приняли много обычаевъ отъ черкесовъ и кабардинцевъ, будучи въ частыхъ сношеніяхъ съ ними. Заимствованіе чужихъ обычаевъ привело къ тому, что многіе обряды у этихъ ногайцевъ вышли смёшанными, не похожним ни на ногайскіе, ни на черкескія. Кара-ногайцы также не сохранили многихъ своихъ коренныхъ обычаевъ, а заимствовали ихъ отъ разныхъ окружающихъ нхъ сосъдей.

Исповъдуя магометанскую религію, ногайцы принадлежать къ двумъ различнымъ сектамъ: калаусо-джембойлуковцы, калаусо-саблинцы, бештау-кумцы, закубанскіе ногайцы и кара-ногайцы слъдують Омаровому ученію суннитскаго толка, а остальные принадлежать къ нослъдователямъ Алія, шінтскаго толка.

Религіозныя понятія объихъ сектъ состоять въ слъпой въръ корану — ихъ единственной книгъ, и къ толкователямъ корана — духовенству.

На прямой обязанности последняго лежить забота следить за темъ, чтобы

<sup>(1)</sup> О караногайской степи и кочующихъ на ней племенахъ А. Рувовскій Кавказъ 1863 года № 48 и 50. Три отрывка изъ сочиненія о ногайцахъ и туркменахъ А. П. Архипова Кавказъ 1855 г. № 29, 31. Этнографическій очеркъ ногайцевъ и туркменъ А. Архипова Кавказа. Калсед, на 1859 г. О кавказской линіи Дебу изданіе 1829 г. Татэрское племя на Кавказъ Кавказъ 1859 г. № 87, 90 и 91. Таукъ и куразъ. Агювангела Архипова Кавказъ 1851 г. № 70. О кавматъ и почвъ Ногай-Кара-Ногайскихъ степей Агавангела Архипова Заикс. кавказского общес, сельскаго хозяйства 1860 г. № 1 и 2.

народъ строго исполнять свои обряды, чтобы онь не заблуждался въ своихъ религіозныхъ върованіяхъ и не пускался въ неумъстные толки и разсужденія о религіи.

Хотя ногайское духовенство само находится на низкой степени развитія и даже малограмотно, тъмъ пе менъе оно приняло на себя обязанность обучать юношество правиламъ благочестія, строгаго отправленія и знанія религіозныхъ обрядовъ. Впрочемъ многіе изъ ногайцевъ, сознавая несостоятельность своего духовенства въ этомъ отношеніи, отдають своихъ дътей на воспитаніе въ за-теречнымъ татарамъ, гдъ онъ и обучаются татарской грамотъ.

Сверх прямых своих обязанностей, кадіи, наибы, ахуны, эфендіи и муллы успіли захватить въ свои рукп власть, какь духовную, такъ и гражданскую. На обязанности ногайскаго духовенства лежить соединеніе новобрачных, отправленіе обрядовь погребенія, разділь и распреділеніе наслідства, разборь жалобь, касающихся совісти или супружеских обязанностей, съ соблюденіемь при этомъ всіхъ правиль шаріата. Духовенство же обрізываеть поворожденныхь, но впрочемъ не исключительно, потому что этимъ можеть запиматься каждый ногай, знакомый съ этимъ діломъ, и даже женщины нерідко занимаются этого рода ремесломъ.

Словомъ сказать, ногайское духовенство вмёшивается во всё дёла, какія вообще, по его мнёнію, относятся до религіи и охраненія народной нравственности. Пріобрётая этимъ самымъ значеніе и силу и желая сохранить ихъ за собою, духовенство не могло одобрить появлявшихся въ нов'єщее время пропов'єдниковъ или шейховъ и, конечно, употребляло всё мёры къ тому, чтобы устранить ихъ подъ разными предлогами, объявляя поученія ихъ вредными пля народа.

Магометане—ногайцы, не отвергая четырехинижія Моисея (таурать), псалтыря (зубурь) и евангелія (инджиль), считають, однако, корань совершеннійшею вингою откровенія и закона Божія. Основываясь на немь, они вірують въ единаго Бога, но не признають въ немь трехь лиць божества и возстають противь идолопоклонства. Считая отъ Адама до Моисея, боліє 120000 пророковь бывшихь на землі, мусульмане признають Магомета посліднимь высшимь пророкомь. Сліно вірять въ такдиря (предопреділеніе), въ существованіе духовь добрыхь и заыхь и убіждены, что послідніе подстрекають человіка къ гріху; вірують въ воскресеніе мертвыхь, стрешный судь, въ существованіе рая и ада.

Религіозные обряды и праздники закубанских», да и вообще всёхъ ногайцевъ, будучи совершенно сходны и одинаковы съ обрядами прочихъ магометанъ супнитскаго толка, весьма немвогочисленны. Въ теченіе всего года они отправляютъ только два главнъйших религіозныхъ праздника: Ораза-Байрамъ или, какъ называетъ простой народъ, просто Байрамъ и Курбанъ-Байрамъ.

Первый праздпуется преимущественно только одинъ день и установленъ въ честь воспоминанія о ниспосланіи корана, а послёдній три дня, въ память

принесенной Авраамомъ жертвы, которою они почитаютъ не Исаака, а какого-то своего родоначальника Измаила.

Каждый ногаець, даже и самый бёдный, запасается заранёе въ празднику жертвеннымъ бараномъ, чурекомъ и чаемъ. Загёмъ избираютъ внутри ауда мъсто для совершенія праздника, куда всё и собираются. По окончаніи поста, предшествующаго празднику, едва только на горизонтё покажется свётный рогь луны, какъ во всёхъ закаулкахъ аула подымается шумъ и гамъ.

— Байрамъ! Байрамъ! кричатъ правовърные и, упавъ ницъ, совершаютъ радостную молитву Алдаху.

Котаы кипять въ этоть день одинаково и у бъднаго и у богатаго, только содержаніе въ котахъ бываеть не одно и тоже. Повсюду слышень радостный шумъ, музыка и пѣніе; народъ снуетъ изъ кибитки въ кибитку, изъ сакли въ саклю. Все одѣто по праздничному въ новомъ разноцвѣтномъ платъѣ. Муллы въ новыхъ чалмахъ, «всѣ въ новыхъ чекменяхъ, въ красныхъ сафъяныхъ сапогахъ, въ чистенькихъ свѣтленькихъ туфляхъ; зажиточные въ тонкомъ синемъ, черномъ, зеленомъ или красномъ сукнѣ; бѣдные—въ черкескомъ; всѣ подпоясаны яркихъ цвѣтовъ шелковыми поясами, на которыхъ повѣшены коротенькіе ножи—единственное всегдашнее оружіе ногайца—оправленные у однихъ въ серебро, у другихъ въ золото.

«Дъвушки, эти скромницы при постороннихъ, ръзвыя на единъ, одътыя въ шелковое платье и термаламовые бешметы или въ парчевыя фуфайки и глянцовитый атласъ, въ цвътные шальвары изъ канауса и въ эти ревнивыя чадры и съ опускающимися до самой земли косами, заплетенными въжгуты съ бълою матеріею и лентами», бродятъ игривыми толпами, по мягкой муравъ или въ тишинъ кибитокъ, слушаютъ разскавы старухъ и занимательныхъ разсказчиковъ, оживленныхъ кръпкимъ кымызомъ и неутомимымъ вниманемъ своихъ слушательницъ...

Сотни барановъ и множество быковъ рёжатся въ этотъ день богатыми на угощение многочисленныхъ гостей, и предоставляются ими десятки барановъ и быковъ въ распоряжение бёднаго народа, который кормится въ этотъ день на счетъ богатыхъ.

Здёсь производятся народныя увессленія: борьба, скачка, а иногда стрёльба въ цёль. Женшины и дёвушки принимають участіе и стекаются со всёхъ сторонъ на праздникъ. Имъ предоставляется право присуждать побъдителямъ и удальцамъ преміи и призы, добровольно жертвуемые въ подобныхъ случаяхъ. Призы эти состоятъ изъ шелковыхъ и бумажныхъ поясовъ, платковъ, шапокъ и красныхъ, сафьяныхъ, остроконечныхъ башмаковъ безъ подошвы, а богатые дарятъ барановъ, коровъ и даже лошадей.

Сытный объдъ, веселый видъ отъ горячительныхъ напитковъ, пъсни, музыка, борьба и скачка-вотъ отличительныя черты этого дня.

У кара-нога йцевъ празднику Ораза-Байрамъ предшествуетъ точно также трид-

пати-дневный постъ, кончающійся въ последнихъ числахъ марта мёсяца. Во время поста кара-ногайцы, какъ и всё мусульмане, въ теченіе дня, отъ восхода до заката солнца ничего не ёдять, но за то ночью вознаграждають свои желудки съ избыткомъ. За постомъ слёдуеть правдникъ, продолжающійся три дня и отличающійся отъ обыкновенныхъ дней тімъ, что каждый кара-ногаецъ, какъ бы бёденъ онъ ни быль, рёжеть для семьи барана, которымъ отъбдается за цёлый годъ, приготовляя изъ него маханг (вареная баранина) и бишбармакт (таже баранина съ сорочинскимъ пшеномъ). Въ праздникъ люди пожилые стараются не вставать лишній разъ, чтобы не нарушить кейфа, а молодые занимаются скачками, пёніемъ и танцами.

Танцы ногайцевъ вялы и состоять въ топтаніи на одномь мъстъ. Нътъ ни граціи, ни бросающейся въ глаза художественной позы: танцующіе вы дълывають, какъ-бы по командъ, разныя движенія руками и ногами, движенія,

впрочемъ, далеко не граціозныя.

Очень часто, одновременно съ танцами, где-нибудь въ сторонъ, происходить борьба. Зрители садятся въ кружовъ, а на средину его выходять двое состязателей, сбросившее съ себя лишнюю одежду и даже обувь, чтобы тверже опираться о землю. Взявшись за ремни, которыми каждый изъ борящихся кръпко опоясанъ, они стараются повалить другъ друга. При равной силъ это состязанее продолжается довольно долго, пока одинъ не повалить другаго, при одобрительныхъ крикахъ зрителей. Съвъ по срединъ кружка, побъдитель вызываетъ новыхъ желающихъ на состязанее съ собою, и если ему удается побороть двухъ или трехъ, то получаетъ призъ. Въ случаъ сомнънія, кто остался по бъдителемъ, является споръ, разръщаемый общимъ совътомъ. Каждый аулъ старается отстоять своего представителя, оттого и пренія совъта бываютъ часто продолжительны.

Женщины, и преимущественно молодыя дъвушки, принимають также участіе въ увеселеніяхь этого рода. Закутанныя въ свои бълыя чадры и одітыя въ лучшія платья, садятся онт на арбы и отправляются въ поле смотріть

на джигитовку молодыхъ парней.

Ровно черезъ два мъсяца, ногайцы празднують въ течение трехъ дней

Курбанъ-Байрамъ.

Утромъ, послѣ извѣтной момиты, каждое семейство непремѣнно рѣжетъ барана въ видѣ жертвы, варитъ мясо и съѣдаетъ его, считая при этомъ своею обязанностью пригласить къ себѣ каждаго пріѣзжаго и угостить его приготовленнымъ кушаньемъ.

Кром'й этихъ двугъ празднивовъ, всё ногайцы празднуютъ дожнома (пятница), или еженедёльный отдыхъ. Впрочемъ въ этотъ день не работаютъ только

строгіе блюститеми обрядовъ и установленій религіи.

Изъ гражданскихъ праздниковъ можно упомянуть только о встръчъ новаго года, который ногайцы празднують 10-го сентября по нашему стилю. День

этотъ встрвчается гульбою, играми, состоящими преимущественно въ скачкахъ и джигитовив, при которой джигиты стараются показать свое удальство, такъ много цвнимое ногайдами. Нѣкоторые ногайды, не слъдующіе строго ученію Магомета, встрвчають новый годъ съ наступленіемъ весны, а другіе, какъ напримъръ тъ, которые живутъ не далеко отъ Пятигорска и Кабарды, считаютъ своею обязанностію, подобно кабардинцамъ, передъ наступленіемъ новаго года сходить къ урочищу Татаръ-тупа, поклониться духу горъ.

Однообравіе въ религіи съ прочими кавказскими племенами дѣластъ ногайцевъ сходными съ ними по суевърію и предразсудкамъ, такъ что въ этомъ отношеніи ногайцы не имъютъ много характеристическихъ особенностей. Мы укажемъ только на нѣкоторыя. Такъ, вечеромъ или въ ночное время, въ ногайскихъ аулахъ можно слышать часто повторяющіеся выстрѣлы. Туземцы дѣлаютъ это съ тъмъ полнымъ убѣжденіемъ, что запахъ пороха върнъйшее средство, которое предохранитъ ихъ стада овецъ отъ посъщеній волка. Каждый ногаецъ благоговъетъ передъ орломъ (по ногайски кара-гузъ), считая его страшною для себя птицею.

— Кара-гуза, говорить ногаець, не всякій мусульманинь рёшится убить сказывають грёхь. Однажды батырь Искендерь убиль нечаянно кара-гуза— Аллахь тотчась же наказаль его: другой кара-гузь унесь у него ребенка.

Кара-ногайцы вёрять въ существованіе огромнаго водянаго змёя, который, если выпрямится, головою касается тучь, а хвостомь остается въ водё. Нодымаясь, онъ страшно шумить, трещить и, при паденіи, разсыпаеть безчисленныя искры. Родится этоть змёй отъ лани, живеть въ рёк или морё и существуеть до тёхъ поръ, пока лань не произведеть на свёть другое такою же чудовище, что случается обыкновенно черезъ сто лёть. Если кто-нибудь осмёлится близко подойти къ жилищу змёя, того онъ хватаеть и уносить съ собою въ пучину, и тогда никто не въ состояніи оказать несчастному помощи.

Народъ въритъ въ существованіе добрыхъ и злыхъ невидимыхъ духовъ; первые защищаютъ ногайцевъ, а вторые занимаются порчею, какъ человъчества, такъ и скота. Однакоже порча человъка и скотины отъ вліянія дурнаго глаза несравненно хуже порчи отъ злаго духа. Для защиты отъ подобныхъ и другихъ несчастій, ногайцы носятъ, зашитыми на спинъ въ разноцвътный четырехугольный лоскутъ ситцу, разныя заклинательныя молитвы изъ корана. Во время бользии лекарствъ не принимаютъ, а употребляютъ, иногда, внутренности заръзаваго барана и оборачяваютъ больное мъсто теплою его шкурою; чаще-же въ подобныхъ случаяхъ читаютъ молитвы. ✓

Баранья овчина, только что снятая, еще теплая, употребляется преимущественно противъ бользней простуднаго свойства. Ногайскіе *имщеляры*, или лекаря, объясняють цълебное дъйствіе обчины тъмъ, что она возбуждаеть испарину и приводитъ въ правильное состояніе испорченную поляризацію крови. Изъ пругихъ способовъ леченія, у ногайцевъ въ большомъ ходу провопусканіе—изъ рукъ, ногъ, лба и даже изъ нижней стороны языка.

Кара—ногайцы больше всего боятся марта мёсяца. Климатическія условія мёстности, на которой обитають они, таковы, что часто въ февралё бываеть оттенель, появляется трава, и едва жители, пользуясь этимъ, выпустять свои стада на подножный кормъ, какъ въ мартё мёсяцё наступають нерёдко такіе холода, что скоть гибнеть, а сами жители не могуть показаться изъ кибитки. Оттого въ устахъ народа сложилась поговорка: прошель марты—прошло и горе.

У кара-ногайцевъ, относительно марта, существуетъ особая легенда. Туземцы говорятъ, что прежде мартъ имълъ только тридцать дней, а одинъ

день еще прибавился въ марту по особому случаю.

У одного изъ жителей погибло въ теченіе марта много скота. Когда насталь последній мартовскій день, бедный ногаець всталь рано поутру, вымель изъ кибитки и съ сердцемъ сказаль марту:

— Теперь, брать, я тебя не боюсь, убирайся къчорту, воть тебь кукишь: вавтра настанеть апръль, будеть хорошая погода и скотяна-моя поправится.

Оскорбленный мартъ «сталъ просить у апреля уступить ему одинъ изъ своихъ дней; тотъ согласился, и на другой день случился такой морозъ и мятель, что у ногайца пропалъ остальной скотъ и онъ на всегда остался байщиемя (беднякомъ)».

— Счастливы вы, сказаль тогда марть ногайцамь, что Богь поставиль меня въ концѣ зимы. Если бы мое мъсто было среди зимы, тогда бы я по-казаль вамь себя. Я бы уничтожиль вась со всѣмъ имуществомъ и разсѣяль прахъ по всей землѣ.

Съ этого времени, мартъ остался на всегда въ тридцать одинъ день.

Всв вообще ногайцы имъють множество предразсудковь и върять въ безчисленныя примъты. Перебъжавшій, напримъръ, поперегъ дороги заяць означаеть несчастіе; всякій же другой звърь или змъя— счастіе. Если лошадь, на которой собираются тать, зъваеть, то это означаеть успъхъ и удачу въ предпріятіи, а если она ржеть— значить дурно и не будеть удачи. Вой собаки предвъщаеть заразительную бользнь или несчастіе; несвоевременное пъніе пътуха— несчастіе для семейства, въ отвращеніе котораго необходимо заръзать пътуха какъ можно скорье. Крикъ цътуха ровно въ полночь или на заръ принимается какъ небесный голосъ ангела, будящаго хозяина на молитву; увидъть до объда волка, а послъ объда лисицу—хорошій знакъ, а обратно— дурной. Два раза выносить огонь изъ кибитки дурная примъта.

Каждый тринаддатый годъ считается несчастнымъ; въ прежнее время ни одинъ погаецъ не ходилъ въ сражение рапьше четырнаддатилътняго возраста. Дваднать-писстой и триднать-девятый года жизни человъка также несчастны

для него. Съ наступленіемъ этихъ двухъ лѣть, многіе изъ ногайдевъ не носять оружія, изъ боязни, что оно можетъ обратиться на погибель носящаго и причинить ему смерть. Ногайцы разсказываютъ, что завѣтъ не носить въ эти года оружія переданъ имъ однимъ пророкомъ, и, говорятъ, что никто не возвращался изъ отправлявшихся на войну въ эти несчастные годы возраста. Въ прежнее время, съ наступленіемъ роковыхъ дѣтъ, каждый ногаецъ болѣе постился, ему запрещено было вступать въ бракъ и носить на себѣ тяжесть въ одинъ фунтъ. По прошествіи этихъ годовъ, если съ ногайдемъ не случалось несчастія, то онъ дѣлалъ для друзей и родственниковъ большой пиръ, на которомъ съ радости напивался самъ до нельзя.

Если случается, что въ день свадьбы ногайца бываетъ пасмурная погода, то это предвъщаеть несчастіе новобрачнымъ, а ясная и тихая погода—миръ и тишину.

Свадьбъ обывновенно предшествуетъ сватовство, которое ногайцы заводятъ между собою еще тогда, когда жениху и невъстъ бываетъ не болъе семи лътъ отъ роду, а иногда и ранъе этого срока. Отецъ мальчика отдаетъ по уговору калымъ—плата за невъсту—отцу дъвочки или тотчасъ, или въ извъстный срокъ, мулла читаетъ молитву и дъта считаются обрученными. Подобныя преждевремения условія ведуть къ большимъ неудобствамъ. Браки совершаются большею частію между семействами одинаковаго состоянія. Два семейства, заключившія преждевременно условія о бракосочетаніи ихъ дътей, перессорятся въ послідствій; часто одно изъ нихъ объднічетъ, свадьба растроивается, а между тімъ полученный калымъ растраченъ—и тяжба начинается. Примъры, чтобы богатое семейство породнилось съ бъднымъ очень ръдки: развъ невъста крисавица или между женихомъ и невъстой возникнутъ такія узы, которыя преиятствуютъ ихъ разъединенію.

Похищеніе невъсть изъ дома родителей считается большимъ удальствомъ, и часто смъльчавъ дорого расплачивается за свой отважный поступовъ.

Если калымъ въ срокъ не уплаченъ, то отецъ невъсты въ правъ отказать жениху и заключить условіе съ другимъ ногайцемъ. Обрученные часто ростутъ не зная другъ друга; женихъ можетъ посъщать свою невъсту, но оставаться съ нею на единъ или вступить въ связь — не допускается ни въ какомъ случаъ.

Самая свадьба не сопровождается нынё никакими характеристичными особенностями. Передъ свадьбою отецъ жениха прежде всего приглашаетъ нѣсколькихъ довёренныхъ лицъ со стороны невёсты и, въ сопровождени духовнаго лица, отправляется къ ея родителямъ. По прочтении краткой молитвы, дѣвушку сажаютъ въ нарочно приготовленную для нея брачную арбу, раскрашенную иногда въ разные цвёта и называемую куйме; въ эту же арбу укладывается и все имущество невёсты, если его немного, а въ противномъ случав снаряжаютъ нѣсколько арбъ.

Если невъста дъвушка, то надъ брачною арбою устанавливаютъ брачную кибитку отауй, а если выходящая за-мужъ вдова, то ее отправляютъ въ домъ жениха въ открытой арбъ. Передъ отправленіемъ поъзда, на прощанье, провизжитъ передъ невъстою домра—двухструнная балалайка, туземный пъвецъ пропоетъ пъсню и охотники поплясать покажутъ свое искуство. За тъмъ арба сопровождается не только родственниками и знакомыми, но и огромною толпою народа, которому дълаются разные подарки, смотря по состоянію новобрачныхъ. Отъ степени достаточности брачущихся зависитъ многочисленность ихъ свиты.

Джигитовка и скачка на перегонки другъ съ другомъ составляють исключительное разнообразіе брачнаго поъзда.

Если женихъ и невъста не богаты, то первый посъщаеть свою невъсту въ ея домъ, до тъхъ поръ пока не выплатить калымъ, и потомъ уже перевозить къ себъ свою суженую.

Для угощенія гостей собравшихся на свадьбу закадывають коровь и барановь, а богатые и лошадей, что бываеть, впрочемь, очень різдко, потому что мясо лошади считается большимь лакоиствомь и эту роскошь могуть допустить себів только щедрые бай (богачи). Гостей угощають калмыцкимь чаемь, или кымызомь, а также бузою, приготовденною изъ муки. Борьба силачей, скачка, стрізьба изъ ружей и пистолетовь, музыка, пініе и, наконець, монотонная восточная пляска, часто сопровождають свадьбы. Ногайскій пісни преимущественно заключають въ себів сравненіе, уподобленіе, и нравоученіе. Историческихъ пісень очень мало. Напівь всёхъ пісень мочотонень, грустень, какъ грустна ихъ жизнь и окружная природа.

Единственными ногайскими музыкальными инструментами служать: домра, ньчто въ родь балалайки, и кобузь, инструменть похожий на скрипку съ двума струнами изъ волоса. Нодъ звуки этихъ музыкальныхъ инструментовъ ногаецъ поётъ заунывнымъ голосомъ, «понижан его съ окончаніемъ послъдняго слова каждаго куплета и растягивая при этомъ ноту до возможной степени. А между тъмъ онъ въ это время сильно ударяетъ по струнамъ, какъ бы желая затушить пакипъвшую въ груди горечь. За небольшимъ речетативомъ продолжается въ томъ же видъ слъдующій куплетъ пъсни (1)».

Въ свадебныхъ увесеменіяхъ ногайцевъ нётъ удали, проворства, а напротивъ того: въ нихъ межитъ что-то тихое и спокойное, какъ и сама степь гдё они кочуютъ.

Въ прежнее время въ честь новобрачной завязывался примърный бой на двъ стороны. Съ обнаженными саблями ногайцы бросались другъ на друга п

<sup>(</sup>¹) Желающіе ближе познакомиться съ пъснями ногайцевъ могутъ найти ихъ въ газетъ Кавказъ 1863 г. № 50 и 51.

старались нанести легкія раны, изъ которыхь бы вытекло нъсколько капель крови: это служило предзнаменованіемъ, что сыновья молодой со временемъ будуть знаменитые воины.

Съ выходомъ въ замужество дѣвушка покрывается тастаромо (бѣлое покрывало) и цѣлый годъ остается въ кибиткѣ отауй. Никто изъ постороннихъ мужчинъ не можетъ ен видѣть; даже и во все время пребыванія своего въ саклѣ, она находится подъ покрываломъ. Только мужъ, ен подруги и нѣкоторые родные могутъ ее видѣть.

Ногаець только въ случав крайней необходимости станетъ говорить съ своею женою при постороннихъ, а новобрачный какъ будто боится и соевстится взглянуть днемъ на *отауй* или пройти мимо его, до истечения урочнаго времени затворнической жазии молодой, которая снимаетъ съ себя покрывало по истечени года или, тогда, когда подаритъ молодаго мужа ребенкомъ.

Съ рожденіемъ ребенка родственники и друзья отца новорожденнаго становились, въ прежнее время, у воротъ отцовскаго дома и производили ужасный шумъ и бряцанье молотками въ пустые котлы, чтобы тъмъ, какъ говорятъ ногайцы, устращить и прогнать отъ дитяти дьявола. Теперь этотъ обычай почти вышелъ изъ употребленія. Новорожденному дастся имя отцомъ или къмъ либо изъ постороннихъ уважаемыхъ лицъ. По магометанскому закону, младенецъ мужескаго пола можетъ оставаться необръзаннымъ до 2-хъ и даже до 8-ми лътъ, смотря по желанію родителей. Для производства такой операціи приглашается или духовное лицо, или искусникъ въ этомъ дълъ.

Когда ногаецъ умираетъ, то родственники съ последнимъ его вздохомъ тотчасъ извъщаютъ своихъ близкихъ друзей и знакомыхъ о постигшемъ ихъ несчасти. Отовсюду собирается огромная толиа, особенно если умершій, передъ своею кончиною, завъщалъ хорошій капиталъ для своихъ похоронъ и поминокъ, бывающихъ по окончаніи года.

Не добажая нескольких шаговь до кибитки или сакли покойника, посътители сходять съ своихъ лошадей и, своимъ раздирательнымъ стономъ, крикомъ и отчаяннымъ стованіемъ, даютъ знать о своемъ прибытіи для того, чтобы разделить общую горесть съ осиротвишимъ семействомъ. Прочтя за тёмъ обычные стихи изъ корана, поститель входитъ въ домъ умершаго, гдъ раздается постоянный плачъ и рыданіе. За тёмъ, по окончаніи оплакиванія, покойника относятъ на кладбище и опускають въ могилу, надъ которою ногайцы ставять камень, вышиною въ аршинъ или немного болье, но никакихъ похоронныхъ обрядовъ не совершаютъ.

Часто мужчины — родственники покойнаго, въ знакъ своей скорби и печали, надъваютъ на голову траурную шапку особаго покроя. Она имъетъ на гольную верхушку, только бока ея, возяв курпея, общиваются или гладкою серпянкой, или чъмъ либо подобнымъ, въ видъ фестоновъ. Эта шапка сни-

мается по истечени года со дня погребенія того, въ честь кого была падъта. Нёкоторые ногайцы носять, впрочемь, шапку эту, какъ принадлежность вседневнаго костюма.

По истечени года со дня смерти множество народа собирается на поминки. Послё молитвеннаго обряда, въ присутствии духовной особы, и послё плача, какъ выражения скорби и печали, «наполняютъ желудки мясомъ, баранной, жареными или, точнёе, свареными въ маслё чурсками, т. е. величиною въ обыкновенную тарелку, тонкими листами изъ пръснаго тёста, чаемъ, кымызомъ, бузою, ойракомъ и проч. и расходятся, размышляя о тщетё вемной суеты, а подъ-часъ и элословя другъ друга или того, кто сытно и вкусно угостилъ ихъ черезъ годъ послё своей смерти».

У кара-ногайцевъ послъ смерти покойника обильають и зашиваютъ все тъло его, кромъ головы, въ кусокъ коленкору или бази. Едва только въстъ о смерти кого-нибудь разнесется по ауду, катъ взъ аульпы и кошти привязываются и держатся въ такомъ заключени до самаго погребени покойника, изъ опасения, чтобы которая нибудь изъ пихъ не перескочила черезъ его тъло. Ногайцы върять, что если кошка перепрыгнетъ черезъ тъло, то умерший будетъ по ночамъ посъщать свое семейство. По этому каждый, изъ опасения встрътить покойнаго гуляющимъ вакъ наяву, и привязываетъ свою кошку.

Мулла, наибъ или даже кадій, смотря по состоянію и достоинству умершаго, читають молитвы, послі которых покойника кладуть на арбу и, въ сопровожденіи родственниковъ—мужчинь іздущих верхомь, а женщинь въ арбахь или идущих пішкомь—везуть на кладомще, устроенное непремінно на кургані, для того чтобы сократить путь правовірному въ рай, обіщанный ему кораномь.

Во время печальной процессіи никто не плачеть, а всё вспоминають только одни похвальным качества умершаго. По прочтеніи духовнымъ лицемъ особой молитвы, покойника опускають въ могилу и кладуть въ небольшое углубленіе, сдѣланное въ могилё съ южной стороны. По возвращеніи присутствующихъ въ домъ умершаго открывается женскій плачъ необходимый для того, чтобы оплакать и проводить душу умершаго. Плачъ этотъ продолжается не болёе полчаса, т. е. столько времени, сколько необходимо по понятію кара-ногайца для того, чтобы душа достигла до мѣста своего назначенія.

Пока женщины плачуть, мужчины, свыши въ кружокъ, уничтожають въ значительномъ количествъ маханз (вареная баранина), запивая его шорбомъ (отваръ изъ бараньяго мяса, нъчто въ родъ бульона) и аракомъ (родъ водки, дълаемой изъ проса или пшена). За ъдою до отвала слъдуютъ еще нъсколько воздыханій о покойномъ и затъмъ всъ расходятся.

Убитый на войнъ или пъмъ либо изъ злодъевъ считается праведникомъ

и его, не обмывая, зашивають окровавленнаго въ мёшокъ и опускають въ могилу. Душа такого счастливца понадаеть въ рай съ послёднимъ его вздохомъ. Надъ могилой такого покойника ставится флагъ для указанія каждому правовёрному, что здёсь покоится праведный.

По окончаніи шести неділь со дня смерти ділаются поминки, открываемыя молитвою, которую читаєть мулла, а затімь слідуєть плачь женщинь и обычное угощеніє. Вещи и другія мелочи принадлежавшія покойному раздаются вы этоть день нищимь и, начиная сь этого дня, вдова можеть снова выйти за мужь, а родственники снять траурь, состоящій обыкновенно изъчернаго платка у женщинь и черной шапки у мужчинь (1).

<sup>(4)</sup> Три отрывка изт сочиненія о ногайцахъ и туркменахъ А П. Архипова Кавказъ 1855 г. № 30 и 31. Этнографическій очеркъ ногайдевъ и туркменъ А. Архипова Кавк. Календ. на 1859 г. Подстръденый оредъ Агаеангела Архипова Кавказъ 1851 г. № 27. О кара-ногайской степи Кавказъ 1863 г. № 51. Райма ногайская быль А. Архиповъ Кавказъ 1850 г. № 78 и 79. Путешсствіе Феррара Русскій Въстникъ 1842 г. т. 6.

## ОСЕТИНЫ (ИРОНЫ).

I.

Масто занимаемое осетинами и разделеніе ихъ на общества. — Характеристика осетина и его экономическій быть.

Проважая по военно-грузинской дорогф, отъ Змъйской почтовой станціи, по направленію въ Владинавказу, встръчается на пути ущелье, образуемое Карадагскимъ (Исехешъ) (1) хребтомъ и Кабардинскими горами. По выходъ изъ этого ущелья, открывается обширная равнина, окаймленнай справа и спереди безконечною цъпью живописныхъ горъ, покрытыхъ лѣсомъ. Далъе за этими горами, извъстными подъ именемъ Черныхъ, подымаются сеъговыя вершины Кавказа, а впереди выше всъхъ глядитъ величественный Казбекъ, покрытый въчнымъ снъгомъ. Часть этой равнины, съверный и южный склоны Главнаго хребта Кавказскихъ горъ, начиная отъ горы Пасисъ-мта, дающей начало р. Ріону и до горы Казбека, занято осетянскимъ племенемъ, численность котораго составляетъ нежного болъе 65 тысячъ душъ населенія.

Такимъ образомъ, осетины составляютъ одно изъ саныхъ многочисленныхъ племенъ Кавказа. Часть изъ нихъ занимаетъ Владикавказскую плодородную плоскость, но большая часть живетъ въ высокихъ мъстахъ, начиная, на съверной покатости, отъ истоковъ ръкъ Ардона, Фіагъ-дона, Гизель-дона и Терека, а на южной отъ истоковъ большой и малой Ліахвъ и Ксани.

Осетинское племя граничить съ съвера Малою Кабардою и съ кавенными вемлями бывшей дачи Бековичей-Черкаскихъ; съ востока—Назрановскимъ обществомъ чеченскаго племени и р. Терекомъ; съ юга съ увздами Душетскимъ

<sup>(1)</sup> Cm. crp. 11.

Тифлисской губерніи и Рачинскимъ Кутансской губерніи, и съ запада горскими обществами Кабарды и Большою Кабардою.

Сама природа разделила, какт видно, осетинъ на две части: спверных съ населеніемъ 46,802 души, и поменых съ населеніемъ въ 19,324 души. Первыя принадлежатъ Владикавказскому округу, а вторыя входять въ составъ Закавказскихъ провинцій. По рельефу мъстности, Осетія дълится на горную и плоскостную. Изъ числа ръкъ, орошающихъ последнюю часть этого пространства первое мъсто занимаетъ Терекъ, а потомъ его притоки: Ардонъ, Гизель-донъ (1), фіагъ-донъ, Урухъ и другіе. Всё эти ръчки, кромё Терека, въ обыкновенное время похожи на едва струящіеся ручьи, но, во время танія снъговъ или дождей въ горахъ, они прибываютъ въ нёсколько часовъ, и тогда не только певозможна черезъ няхъ переправа, но напоръ воды такъ силенъ, что срываетъ мосты, ворочаетъ каменныя глыбы и вырываетъ съ корнемъ огромныя деревья. Такъ, р. Ардонъ, или Ара-донъ, на осетинскомъ языкъ значитъ: бъшеная ръка.

Озеръ нътъ на этой равнинъ, по вдоль подошвы Черныхъ горъ находится много гнилыхъ болоть, порождающихъ злокачественныя лихорадки. Въ Осетіи до послъдняго времени не было никакихъ дорогъ, а тъмъ болъе колесныхъ. Каждый самъ прокладываеть себъ дорогу и перевозить тижести на выокахъ тамъ, гдъ нельзя ихъ перевезти на арбъ.

Осетины сами себя называють *Иронами*, то есть происшедшими отъ Ира; но кто такой быль Иръ—народь не можеть объяснить этого. Въ прежнее время, по словамъ народа, къ осетинамъ переселялось много разнаго рода людей: грузинъ и горцевъ, бъжавшихъ отъ преслъдованія персіянъ на съверную покатость горъ.

Сѣверная часть Кавкавскаго хребта, гдѣ поседились осетины, изрѣзапа многими ущельями, носящими разныя наименованія, которыми обозначаются и житсли каждаго изъ этихъ ущелій. Отъ этого-то и произошло раздѣленіе осетинъ на нѣсколько отдѣльныхъ небольшихъ обществъ (²), имѣющихъ одинъ общій языкъ, но нѣкоторые оттѣпки въ характерѣ и нравахъ. Всѣ мелкія общества могутъ быть однакоже приведены къ четыремъ главнѣйшимъ составляющимъ какъ бы отдѣльное цѣлое или нѣчто характеристичное.

Начиная отъ Змъйской станціи, ущелья р. Уруха и его многочисленныхъ притоковъ населены Дигорскима обществомъ, которое раздъляется на собственно Дигоръ и на Устъ-Дигоръ (или дальную Дигорію). Дигорія составляеть первое ущелье въ Владикавказскомъ округъ п. прилегая къ Кабардъ, служитъ границею Осетіи съ Балкарскою областью, или южною частію Кабардынской земли, простирающейся до самаго хребта Кавказскихъ горъ. Горы, образу-

<sup>(1)</sup> Слово донъ на осетинскомъ языкъ означаетъ воду.

<sup>(\*)</sup> Дигорское, нарское, мамисонское, закинское, зрукское, донифарское, лесгорское, алагирское, куртатинское, тагаурское и проч.

ющія это ущелье, идуть на югь въ извилистомъ направленіи и чрезвычайно разнообразны по виду и растительности. Потоки на каждомъ шагу бороздять скаты и катятся съ нихъ водопадомъ; каменные и сейговые завалы туть не ръдкость и бывають одинаково и лётомъ и зимою. Глухой шумъ въ горахь обыкновенный предвъстникъ ихъ паденія.

На югъ, вверхъ по теченію Терека, по ущельямъ Ардона и его притоковъ, обитаетъ Алагирское или Валаджирское общество. Оно ограничено съ юга Снъговымъ хребтомъ, заключеннымъ между горами Стыръ и Сонгутихогъ; съ запада прямою чертою, проходящею между горами Сонгути и Хуруха-хогъ на хребетъ Черныхъ горъ, черезъ рр. Курупшу и Урустану, а съ востока оно придегаеть къ Куртатинскому обществу. Последнее находится въ горахъ по ущельямъ ръкъ Суа-дона и Фіагъ-дона съ его притоками. Киртатинское общество ограничено: съ юга, Снъговымъ хребтомъ, съ запада прямою чертою, проходящею между горами Стыръ-хогъ и Устюгъ и р. Ардономъ, съ съвера р. Терекомъ, а съ востока Тагаурскими обществомъ, подучившимъ свое название отъ Тагаурскаго ущелья, образуемаго сдіяніемъ ръкъ Пога и Кизила. Тагаурцы поселились по лъвому берегу р. Терека, въ парадельныхъ ущельяхъ ръкъ Саниба и Гизель-дона и ихъ притоковъ, до Ларской почтовой станціи. Общество это граничить съ юга Снёговымъ хребтомъ, начиная отъ р. Терека до горы Резъ (Хилякъ); съ запада прямою чертою, проходящею между горами Резъ и Табау и р. Майрама-Адеге (Майремадагомъ) и Гизель-дономъ; съ съвера Кабардинскимъ хребтомъ, съ востока старою военно-грузинскою дорогою, до Елисаветинскаго укрыпленія, рыкою . Камбилеевкою до Владикавказа и р. Терекомъ.

До появленія русских на Кавказ , осетины владели только ущельями горъ; вся же долина р. Терека до Редантскаго поста, близь устья Ларскаго ущелья, находилась во владёніи кабардинцевъ, которые спускали осетинъ съ горъ только за плату. Заключенные въ своихъ ущельяхъ, выходы изъ которыхъ были заперты, осетины были отръзаны отъ всего міра и одичали. Въ народной памяти еще живы воспоминанія, когда осетины не смъли показываться на равнияв, стращась кабардинцевъ, не только не пускавшихъ ихъ на плоскость, но врывавшихся даже и въ ихъ горныя владънія. Въ обезпеченіе отъ такихъ вторженій, осетины строили башни въ устьяхь своихь ущелій и, въ свою очередь, не пропускали безъ платы кабардинцевъ въ горы. Отступление оть этихъ условий вело къ кровавой разна, возникавшей между двумя народами. Русскіе отдвинули отъ горъ кабардинцевъ. и нъкоторые изъ осетинъ, по предложению нашего правительства, спустились съ горъ и заняли часть такъ называемой Кабардинской плоскости, по обоимъ открытымъ берегамъ р. Терека. Часть эта весьма незначительна, и за темъ почти все народонаселение Осети, начиная съ Дигории, обитаетъ въ горахъ.

Вся Осетія состоить изъ ущелій, образуемыхъ высокими отрогами Главнаго Кавказскаго хребта. Небольшія горныя равнины или, случше сказать, плоскія возвышенности встръчаются въ горной Осетіи только изръдка и самая большая изъ нихъ не превышаетъ 50 десятитъ. Почва земли повсюду глинистая, на возвышеніяхъ желтаго, а при подошвахъ горъ коричеваго цвъта; пахатное мъсто нъсколько разъ унавоженное, принимаетъ черный цвътъ. Слой земли, прикрывающій каменистые кряжи горъ, не превышаетъ 6-ти вершковъ. На передовыхъ хребтахъ Кавказа, наносный грунтъ земли часто усъянъ булыжникомъ. Въ мъстахъ безлъсныхъ, ближе къ Главному хребту, и преимущественно по съверную его сторону, по ручьямъ, образующимъ р. Ардонъ, земли тверже и плодороднъе. На югъ же, напримъръ въ мъстахъ пограничныхъ съ Карталиніею и покрытыхъ лъсомъ, земли мягче, но менъе плодородны. Холодный климатъ у Главнаго хребта и значительная возвышенность земель этой части Осетіи не дозволяютъ дълать пикакихъ посъвовъ: тамъ трава растетъ только съ мая по сентябрь.

Съ понижениемъ мъстности и съ удалениемъ ущелій отъ снъговыхъ вершинъ, суровость климата постепенно смягчается. Кромъ того, климатическія условія въ такихъ мъстахъ зависять отъ направленія ущелій, и оттого, до какой степени, напримъръ, онъ закрыты отъ съверныхъ и доступны для южныхъ вътровъ и прочее.

Не смотря на свою суровость во многих мёстахъ, климать Осетіи, кромё мёсть изобилующихъ болотами, здоровъ и имёстъ хорошее вліяніе на человіческій организмъ, отражающееся на долголітіи и кріпости туземца. Столітній возрасть считается въ Осетіи почти обыкновеннымъ. Горный воздухь благотворно дійствуеть на здоровье жителей.

По естественному своему положеню, Осетія пользуется двоякимъ климатомъ: въ верховьяхъ ущелій, подходящихъ ближе къ Главному хребту, климатъ суровъе, чъмъ въ мъстахъ прилегающихъ къ Грузіи и Кабардъ. Лъто въ этой части Осетіи весьма кратко и температура его едва достаточна для созръванія ячменя. Въ самыхъ близкихъ къ снътовымъ вершинамъ ущельяхъ, зима начинается съ половины октября и продолжается до мая. Въ это время большіе снъта и вьюги затрудняютъ сообщеніе, во многихъ мъстахъ доступное только пъшему, одинокому путешественнику, да и то въ ясную погоду.

Такъ, Дигорія закрыта со всіхъ сторонъ горами и находится вдали отъ всіхъ путей сообщенія. Три четверти года доступъ въ нее или совсімъ невозможенъ или сопряженъ съ большою опасностію. Климать ея ум'єренноздоровый, но въ нагорной Дигоріи средняя температура не превышаетъ 3°; стужа и морозы значительны и постоянны. Растительность этой части б'єдна, климать суровъ и нисколько не благопріятенъ для растительности. Тамъ царство зимы, и земля повсюду носнть отпечатокъ опустошенія и безплодія; вездів мрачно и угрюмо.

Літо, продолжающееся не болье трехь місяцевь, такь коротко, что хлібь не зрість. Едва только взойдеть сольце, какь погружается въ багровый тумань— предвістникь сильной стужи. «Мятели и непогоды свирінствують въ

теченіе девяти місяцевь. Осень ужасна, и самая весна принимаеть видъ мрачной осени; потому-то, куда ни обратишь взоры, везді встрічаешь одні выдины, покрывающія вершины Черцыхь, скалистыхь, горь и всю окрестность, занесенную сугробами глубокаго спіта».

Суровая природа сдёлала дигорцевъ неустрашимыми, физически сильными и отличными ходоками по горамъ, гдъ они занимаются охотою. Они высоки ростомъ, владъють даромъ слова и хорошими умственными способностями; природный здравый умъ ихъ виденъ на каждомъ шагу. Дигорецъ гостепріименъ, честепъ, гордъ, въренъ въ словъ и клятвъ, предпріямчивъ, но упрямъ, мстителенъ и скрытенъ. Лицомъ онъ смуглъ, голову бреетъ, но носитъ бороду, которую подбриваеть на нижнихъ челюстяхъ. Дигорцы болве опрятны и относительно болже трудолюбивы чёмъ всё остальныя поколёнія осетинъ, и никогда не считались воинственнымъ племенемъ. Занимаясь болбе земледълјемъ и имъя немного скота, они почти никогда не пускаютъ его въ продажу, но изъ овечьей шерсти делають хорошія бурки, которыя и продають или на линіи или въ Имеретія. Алагирець, напротивъ того, непо воротилвъ, глаза его безжизненные и вялые, внушаютъ мысль о коварствъ и наглой трусости, скрытыхъ подъ личиною мнимаго вединодушія. Племя это своенравно, въ высшей степени вспыльчиво, способно изъ пустяковъ нашумъть, накричать и надълать разнаго вздору. Адагирцы чужды, впрочемъ, кляузничества и характера весьма добраго, въ особенности если приласкать ихъ.

Татаурцы отличаются наибольшею гордостію между всёми племенами осетинскаго народа. Считая своимъ родоначальникомъ Татаура, по преданію наследника арманскаго престола, который, будто-бы, бежаль въ горы, спасаясь отъ преслёдованій своихъ братьевъ, они причисляють себя къ высшему сословію осетинъ, и потому народъ ихъ ненавидить. По словамъ В. Толстаго, татаурцы прежде были старшинами въ осетинскихъ аулахъ, а это и подало ему мысль утверждать, что собственно тагаурцевъ нётъ, а есть только высшее сословіе осетинскаго народа. Въ подтвержденіе послёдняго онъ говоритъ, что тагаурцы стоятъ выше всёхъ остальныхъ обществъ по своему умственному развитію, что они сдержанны, скрытны и, относительно образованія, передовой народъ между осетинами.

Самый честный, прямой и откровенный народь—пуртатичны. Они глу боко преданы русскимъ и слъпо върять, что имъ не будеть оказано несправединости. Вообще всъ осетины народъ преданный нашему правительству и весьма усердные исполнители его распоряженій. Усердіе это и прилежаніе не распространяется однако на ихъ домашнюю жизнь.

Никто меньше осетина не думаеть о завтрешнемь дей, а текущій день онъ проводить въ праздности и явии, сидить дома у дымащагося костра, съ трубкою во рту, «или спить, бродить по горамь какъ дикій козель», не желая ничего пріобрътать и предоставивь свое незатъйливое хозяйство на попеченіе жень.

Малая производительность почвы большей части горной Осетіи довела населеніе до врайней біздности. Осетины всегда терпізли недостатокъ не только въ предметахъ, которыхъ не было въ собственной странъ, напримъръ соли, но даже въ насущномъ хлъбъ. Земля, удобная для хлъбопашества и до сихъ поръ имфеть неслыханную цфиу: стоить того животнаго, которое можеть на ней помъститься. Кусовъ земли, который займеть лежащая корова, цёнится въ корову; другой въ овцу и проч. Эта малоземельпость была причиною, что часть осетинъ переселилась на южный силонъ Гдавнаго хребта и добровольно отдала себя въ кабалу грузинскихъ помъщиковъ. Занявъ ущелья: Кударовское, Большой и Малой Ліяхвы, Рехулы, Ксани и ея притоковъ, осетины стали кръпостными князей Эристовыхъ и Мочабедовыхъ. Эти переселенцы и составляютъ поселенія такъ называемыхъ южныхв осетина и, въ свою очередь, дълятся также на иногія мелкія общества, носящія названіе по именамъ ущелій ими обитаемыхъ. Такъ, они дълятся на Ксанскихъ, Кударскихъ, Ліяхвскихъ, Гудошаурскихъ, Магладолетскихъ, Джамурскихъ и другихъ. Много осетинъ поселилось въ Мтіулетіи и Хевскомъ ущельъ. За исключениемъ только немногихъ обществъ южнаго склона и живущихъ на плоскости, всъ сстальные осетины бъдны, почти голы или до послёдией степени плохо одёты; живуть въ землянкахь или развалившихся башняхъ и даже въ оставленныхъ укръпленіяхъ. Не смотря на то, осетивъ всегда весель, всегда безпечень.

Утесы и горы Осетіи неспособны въ земледѣлію, и потому туземное населеніе занимается преимущественно свотоводствомъ. Получая хлѣбъ отъ сосѣдей, осетины доставляютъ имъ, взамѣнъ того, рогатый свотъ, бараповъ, лошадей, извѣстныхъ своею силою и превраснымъ ходомъ по горамъ. Но промышленность эта совершенно вичтожна и едва удовлетворяетъ насущной потребности (1).

Правда, въ містахъ низменвыхъ, равнивыхъ, почва, до чрезвычайности и подородная, могла бы вознаградить трудъ обильнымъ урожаемъ, но и тамъ осетинъ, будучи стъсненъ въ поземельной собственности и владъя небольшими участками, мало пользуется ел дарами. Хотя въ нъкоторыхъ мъстахъ, какъ, напримъръ, въ Дигоріи, жители имъютъ подъ рукою многія средства къ благосостоянію, но, по своей безпечности и лъни, они ограничиваются изготовленіемъ и запасомъ самаго необходимаго въ домашнемъ быту. Единственная ихъ промышленность — мёдъ, сбываемъй въ Моздокъ, Владикавкавъ и по ка-

<sup>(</sup>¹) Тагаурды Владиміра Толстаго Ввст. Импер. Рус. Геогр. Общест. 1854 г. ч. XI. Краткій обзоръ горскихъ племенъ на Кавказѣ А. П. Берже Кавказс. Календарь на 1858 г. О состоянія нъкогда бывшаго христіатетва на Кавказѣ П. Хицунова Къвк. 1846 г. № 34. Дигорія Н. Берзенова Закавк. Въст. 1852 г. № 39. То же Кавк. 1852 г. № 67. Изъ восномин. объ Осетіи Н. Берзеновъ Кавк. 1852 г. № 55. Кое что объ Осетинскомъ округъ Красняцкаго Къвк. 1865 г. № 29 и 32. Глав. свъд. о горск. плем. Кавк. 1868 г. № 46. Объ обществахъ осетинскато племени рукоп. доставленная миѣ П. В. Кузьминсквиъ.

вачьимъ стапицамъ. Мёдъ дигорскихъ пчелъ отличается ароматомъ, вкусомъ и бълизною, но дигорцы въ умѣнъѣ добывать его оказываются плохими пчеловодами. Илетневый круглой формы улій (батманъ), обмазанный глиною съ примѣсью коровьяго помета, составляетъ жилище пчелъ, предназначаемыхъ на истребленіе каждый разъ, какъ только добывають мёдъ. Выкопавъ въ землѣ небольшую яму, и положивъ туда древесный грибъ съ огнемъ, хозяинъ оборачиваетъ свой улій вверхъ дномъ. Пчелы задыхаются отъ дыма, падаютъ въ яму, а улій съ мёдомъ идетъ въ продажу. Во многихъ мъстахъ Осетіи встръчается отличный строевой лъсъ: дубъ, вязъ, сосна, оръшникъ растутъ во множествъ, а грушевыя деревья, дикая аблоня и вишни видны иногда въ значительномъ количествъ въ самыхъ селеніяхъ и въ полѣ. Скотоводство составляеть исключительное занятіе жителей, и многіе изъ нихъ насчитываютъ у себя до тысячи барановъ, но, по своей скупости, подобные владъльцы живутъ нисколько не лучше своихъ бъдныхъ собратій.

Всё осетины весьма жадны до денегъ, которыя однакоже они стараются пріобрести не для употребленія, не для улучшенія своего быта, а для храненія въ заперти; богатый и бёдпый одинаково ходять почти голые въ лохмотьяхъ. Всеобщая бёдность царствуеть между осетинами. Праздность неразлучна съ ними; неопрятность присуща народу. На вопросъ о причинё этихъ бёдствій, осетинъ глубокомысленно отвёчаетъ, что онъ бёденъ отъ неурожая хлёба, большинство котораго идетъ на приготовленіе араки (родъ водки), безъ которой они жить не могутъ. Осетины говорятъ, что они праздны по неимёнію хлёбопашныхъ мёстъ; это правда, но справедливо и то, что иногда вблизи аула видны большія поляны, которыя могли бы быть воздёланы, но остаются не обработанными по безпечности (1).

III.

Осетинскій ауль. — Домъ осетина. — Одежда. — Религія и праздники — Знахари и знахария. — Талисманы. — Колдовство. — Суевфріе. — Легенды.

На кругизнахъ высокихъ скалъ, въ суровыхъ оврагахъ, ущельяхъ и по лощинамъ лъпятся осетипскіе аулы, по преимуществу общирные и многолюд-

<sup>(</sup>¹) Кое что объ Осетинскомъ окрукъ К. Красницкаго Кавк. 1865 г. № 32. Изъ записокъ объ Осети Н. Верзеновъ Кавк. 1852 г. № 68. Также смотр. Дигорія Н. Берзенова Закавк. Въст. 1852 г. № 40. Мъстечко Сачхеры Н. Дункель-Веллинга Кавк. 1854 г. № 66. Повъдка въ Кударское ущелье Василій Переваленко Кавк. 1849 г. № 40.

ные. Живописны жилища, разбросанныя безъ всяваго порядка между рощами и деревьями, подъ тънью которыхъ прохлаждають себя обитатели въ жаркое время. Впрочемъ такимъ временемъ осетины пользуются вообще очень немного.

Съ наступленіемъ сентября, въ большей части Осетіи настаетъ уже зима; еще недъля-занумъли выюги и все кругомъ занесено снъжными сугробами. Дикая, мрачная природа и туть являеть для глаза новыя и величественныя картины. Утреннее солнце зажигаеть безчисленными огнями ледяныя вершины горь; синій туманъ, волнующійся по ущельямъ, похожъ на океанъ, по которому плавають ледяныя горы, дранированныя въ фантастическія тени. Глазу кажется, что всё эти исполинскія вершины движутся, колеблятся, тонуть и снова возникаютъ. Но туманъ ръдъетъ и остроконечныя верхи осетинскихъ горъ ръзко обозначаются. «Они поднимаются въ высоту одинъ надъ другимъ, въ безконечныхъ ярусахъ, окрашенные разнообразными цвътами, которые мъняются по мъръ отдаленія: сначала зеленые, потомъ темные, голубые, фіолетовые... но всёхъ цвётовъ не перечесть, такъ они различны, да и нъть имъ названій! Вправо и вліво, словно рамы для этой картины, стоять огромныя, неизмёримыя скалы, черныя, блестящія какъ броня вороненая; воть на одной изъ этихъ скаль, въ высотъ, упершись ногою объ остроконечную вершину, стоить какой нибудь пастухъ, какъ пограничный стражъ; онъ ръзко рисуется на яркой лазури неба, но, равнодушный къ красотъ окружающей его природъ, грубый и дикій, онъ не сочувствуеть природъ, онъ занять, онь стережеть стадо возь, которыя, прядая съ камня на камень, щиплють тощую велень, засыпанную сифгомъ....»

Въ такое время осетинскіе аулы дёлаются островами, отдёленными отъ всего міра, и населеніе скучивается въ своихъ жилищахъ.

Жилища осетинъ не одинаковы и не однообразны. Въ мъстахъ безлъсныхъ дома, и прочія хозяйственныя пристройки, складываются изъ плитняка безъ глины, а въ ущельяхъ, изобилующихъ лъсомъ, строятся изъ дерева.

Каждый каменный домъ имъеть видь замка въ два или три этажа, съ высокими башнями и плоскою земляною крышею. Такой домъ, обнесенный каменною оградою и имъющій высокую башню, носить названіе залуана.

Часто домъ осетина однимъ своимъ фасомъ вдъланъ въ гору, такъ что задняя стъна и часть боковыхъ образуются земляною или скалистою стъною горы. Потолокъ нижняго этажа, въ которомъ преимущественно содержится скотъ, служитъ поломъ для втораго, сообщающагося съ дворомъ посредствомъ внъшней лъстницы, идущей на площадку, образуемую нижнимъ выдающимся впередъ этажемъ. Во второмъ этажъ живутъ сами осетины, а верхній, если онъ есть, то предназначается частію для пріема гостей, частію служитъ вмъсто кладовой. Главное строеніе имъеть по двъ двери: одну по срединъ, а другую бо-

ковую, ведущую на дворъ; небольшія четыреугольныя отверстія безъ рамъ замъняють окна.

Большая часть деревянных домовь или сакель строится въ виде сараевъ и часто состоить изъ плетня, смазаннаго съ объихъ стороиъ гляною, съ досчатою крышею, опирающеюся на двухъ столбахъ и заменяющею потолокъ, поверхъ котораго настилается очень рёдко драпь, а больше солома, поддерживаемая жердями. Внутренность такого жилища состоитъ изъ двухъ комнатъ съ землянымъ поломъ. У богатаго владёльца, къ внёшней степе сакли прислонена полукруглая печь, сдёланная также изъ плетня, обмазаннаго глиною, а у бёднаго очагъ, раскладываемый посрединъ сакли между двумя большими камнями.

Если осетинь въ сакат, то навърное подат очага, у котораго онъ проводить день и ночь. Раздевшись до нага, онъ ложится на соломе, постланной на полу, подкладывая подъ себя бурку или грубый войлокъ. Зимою спить подит очага, а лётомъ подъ открытымъ небомъ. Очагъ, кромт того, имбеть и другое значение между осетинами и считается священнымы мъстомъ, въ которомъ стараются сохранить постоянный огонь. Каждая хозяйка поддерживаетъ огонь въ своемъ очагъ и придаетъ его неугасимости особенное значеніе. Надъ очагомъ, въ потолев сакли, сдёлано дымное отверстіе, а близъ него, къ тому же закопченному дымомъ потолку, прикръплена цъпь, па которой висить котель, служащій для приготовленія пищи. Вдоль стіпь на полкахъ разставлена домашняя утварь, досуда: деревянняя или глипяная, а если хозямиъ съ достаткомъ, то и мъдная, составляющая роскошь въ домашнемъ быту осетина. На гвоздяхъ рядомъ съ полкою виситъ оружіе, бурки, башлыки, а въ углу едва видна дверь, похожая на лазейку. Дверь эта ведетъ въ кабичь--пладовую съ събстными принасами, состоящими въ исключительномъ распоряжении хозяйки.

Въ самой вомпать разбросаны въ безпорядкь кадки съ масломъ, бурдюки съ сыромъ, длинныя скамейки, жельзныя лопатки для загребанія угольевъ, клещи, вертелъ, квашия и рогожи, сплетенныя изъ особой породы болотистаго растенія и составляющія почти все внутреннее убранство сакли, гдъ вонь, пыль и нечистота главнъйшіе обитатели и равноправные хозяева съ семействомъ осетина.

Осетинъ не умъетъ, подобно прочимъ азіятцамъ, сидъть на полу поджавши подъ себя ноги, и потому въ саилъ его почти всегда есть нъчто въ родъ кресла о трехъ ножкахъ и съ ръзною спинкою, или скамья, или родъ дивана или, наконецъ, просто обрубокъ, тренога и проч. У нъкоторыхъ имъются кровати, по устройству похожія на европейскія и на которыхъ кучею навалены перины и подушки.

Почти наждая сакля окружена хлъвами и курятниками. Обыкновенно, подлъ самаго дома стоитъ птичникъ и хлъвъ для оведъ; въ оградъ изъ хвороста помъщается рогатый скотъ. Всъ зданія и пристройки обнесены проч-

нымъ тыномъ, вблизи отъ котораго разведены огороды, засъянные кортофелемъ, ръдькою, кукурузою и другою зеленью  $\binom{1}{2}$ .

Одежда осетина, преимущественно чернаго цвъта, сходна въ покрот съ одеждою черкесовъ: короткій кафтанъ, спускающійся немного ниже кольнъ, съ пришитыми на груди мъстами для патроновъ, подпоясывается ремнемъ, убраннымъ серебряными или мъдными пуговицами или змъиными головками; небольшая низкая и круглая шапка, съ бараньимъ околышемъ; шаровары изъ простаго сукна или изъ сукна приготовленнаго изъ козьяго пуха и не крашеннаго, составляютъ остальной костюмъ мужчины. На ногахъ онъ носитъ чевяки или надъваетъ башмаки, некрашенной кожи съ подошвами, а чтобы лучше держаться ими на скалахъ и льдахъ, осетинъ дълаетъ подошву изъ ръдко плетеныхъ ремней. Главное щегольство осетина составляеть оружіе: кинжалъ на поясъ, пистолетъ за поясомъ, шашка у бедра, а ружье за плечами. Осетины, живущіе на съверномъ склонъ Кавказскихъ горъ, еще не такъ давно имъли небольшіе круглые щиты, сдъланные изъ кожи, окованные вокругъ жельзомъ и съ металлическою по срединъ бляхою.

Женщины предпочитають синій цейть и одежда ихь состоить изъ длинной до пять рубахи, приготовленной изъ бумажной матеріи; шароваръ, по
преимуществу краснаго цейта, и ситцеваго или наиковаго архалука. Літомъ
осетинки ходять босыя, а въ остальное время носять мужскую обувь, только
изъ черной кожи, и во время холода падівають длинный нагольный тулупъ.
На голові одні носять шапочки или, лучше, ермолки, другія—болів бідпыя—покрываются просто платкомъ, а дівицы заплетають косы, но безъ
ленть (2).

Подий очага, свинувъ съ себя архалукъ и чевяки (ножная обувь), съ трубною въ зубахъ, сидитъ глава семейства, поучающій свое потомство, размёстившееся вокругъ него и съ жадностію прислушивающееся къ его фантастическому и сказечному разсказу. Онъ разсказываетъ о жившихъ нёкогда дивныхъ людахъ, охотившихся въ вёковыхъ лёсахъ, похищавшяхъ красавицъ и пе боявшихся колдуновъ... Не разъ говорилъ онъ своимъ дётямъ о Вациль (или Уацилъ) какомъ-то лёсномъ божествъ, говорилъ и о покровительствъ Уастырджи (св. Георгія), спасавшемъ охотниковъ отъ козней лёснаго духа. Къ послъднему самъ разсказчикъ питаетъ особое уваженіе, но совершенно отличное отъ почитанія святаго каждымъ истиннымъ христіаниномъ, потому что осетинъ не имъетъ никакого понятія о религіи, и болъе суевъренъ, чъмъ религіозенъ. Трудно сказать, какой именно религіи держатся осетины, до такой сте-

<sup>(4)</sup> Дигорія Н. Берзеновъ Закавк. Въст. 1852 г. № 39. Изъ записокъ объ Осетіи Н. Берзеновъ Кавк. 1852 г. № 67. Осетины грегоріанцы Д. Б. дзе Казк. 1851 г. № 69. Чинзъ-Ахсавъ Н. Берзеновъ Кавкаль. 1850 года № 95. Осетины. Тегскія въдоности

<sup>&#</sup>x27; (2) Обозръніе Россійс, влад за Кавказомъ ч. II изд. 1836 г.

пени у нихъ перемъщаны донятія о христіанствъ, магометанствъ и язычествъ. По отчетамъ общества возстановленія православнаго христіанства на Кавказъ, всъ осетины дълятся на три категоріи: христіанъ, число которыхъ простирается до 51,590 душъ, магометанъ-14,434 души и язычниковъ 102 человъка. Такое разграничение можно назвать только существующимъ на бумагъ. Хотя осетины имъютъ свои церкви, священниковъ и раздълены на приходы, но религія у нихъ не достигла еще до высокой степени набожности. Ни христіане, ни магометане, ни, наконецъ, язычники не сабдують въ точности обрядамъ и установленіямъ своей религіи. Всъ правила и церковные уставы перемъщаны и перепутаны; христіане исполняють многіе языческіе обряды при свадьбахъ и похоронахъ, брёютъ голову и совершають омовение; магометане, принадлежа къ суннятской сектъ, не саъдуютъ законамъ пророка, ъдатъ свинину, пьють вино и смёются надъ своими обрядами, а язычники чествують многіе праздники вижеть съ христіанами. Считаясь христіаниномъ, почитая святыхъ, осетинъ не ходить въ церковь, приноситъ жертву кумиру, и допускаетъ многоженство. Сколько правительство ни старалось внушить осетинамъ, что они, какъ христіане, должны покинуть многоженство, какъ обычай, противный уставамъ православной церкви, но туземцы оставались непреклонными и долгое время не поиндали многоженства. Изъ сибси различныхъ вброваній и понятій, въ народъ образовалась своя собственная редигія, одинаково пригодная христіанину, магометанину и язычнику. Причиною такого смътенія религіозныхъ понятій было то, что осетины подвергались поперемённо ученію разныхъ върованій, смотря по тому, подъчьею властію находились. Грузины съ юга вносили въ нимъ христіанское ученіе, а съ запада и съвера вабардинцы поучали магометанству. Положение осетинъ было точно такое же, какое бы ваеть съ слабымъ племенемъ относительно сильнаго: они положили себъ правиломъ не сопротивляться ни тому, ни другому ученію, принимать до времени форму побъдителей, но упорно держаться своего.

Такая система политическаго поведенія произвела у осетинъ окончательное смёшеніе всёхъ ихъ върованій.

Не заходя въ глубокую древность, мы должны сказать, что, по свидътельству имеретинскаго князя Давыда, въ 1786 году все населеніе Осетіи было языческое. Кн. Давыдъ, начальникъ города Рачи, былъ посланъ въ этомъ году, имеретинскимъ царемъ Давыдомъ, къ грузинскому царю Ираклію, для заключенія мирныхъ условій и для приглашенія сына царевича Арчила ѣхать въ Имеретію. Возвращаясь изъ Тифлиса, князь Давыдъ, въ деревиъ Авнисахъ, былъ схваченъ осетинами и отведенъ въ горы. Переходя изъ рукъ въ руки, изъ одной деревни въ другую, онъ прошелъ всю Осетію и, наконецъ, былъ проданъ въ Моздокъ, гдъ выкупленъ и, по распоряженію Гр. Гудовича, отправленъ черезъ Астрахань въ Петербургъ.

Проведя въ плёну четыре года, присмотрёвшись въ быту осетинъ, князь писалъ, что осетины исполняють великій постъ, «но поповъ не имъютъ; они

не крестятся и крещенія не пріємлють, равно и дётей своихъ къ тому не приводять, а поклоняются они козловой кожѣ, которую почитаютъ на мѣсто Ильи пророка и ей молятся».

Прошло съ тъхъ поръ почти цълое столътіе, и осетины весьма мало подвинулись въ религіозномъ отношеніи. Правда, число лицъ, называющихъ себя христіанами значительно увеличилось, но смъщанность върованія осталась все таже.

Ничёмъ не заинтересованные въ необходимости убёдиться въ чистотъ и пользё христіанскаго ученія, осетины и въ настоящее время весьма плохіе христіане, такъ что духовенство вынуждено прибъгать къ полицейскимъ мърамъ, чтобы заставить народъ ходить въ церковь, соблюдать посты, говъть, крестить младенцевъ и т. п. Но всё принудительныя мъры только возстановляютъ туземца, и, после наказанія за неисполненіе религіозныхъ обрядовъ, осетинъ не задумываясь, совершенно отступается отъ религіи.

Многія селенія, до 1863 года, вовсе не имёли священниковъ. Такъ, въ пяти селеніяхъ, населенныхъ 96-ю семействами, было не крещеныхъ дётей 56, браковъ неблагословенныхъ церковью 68. Туземцы умирали безъ напутствія св. таинъ и предавались землё безъ христіанскаго погребенія.

Православные священники, живущіе въ Осетіи, находятся въ крайней бѣдпости и не имъютъ хотя бы мало-мальски сноснаго помъщенія. Лучшимъ
помъщеніемъ считается полумрачная сакля съ землянымъ поломъ и съ однимъ крошечнымъ окномъ. Многіе изъ пастырей церкви живутъ почти въ
хлѣву, да и то чужомъ, изъ котораго часто приходится переселяться въ другой, потому что хозяинъ выгоняетъ его. Купить же или построить себъ саклю,
при скудномъ содержаніи, священникъ не въ состояніи. Содержанія его не
хватаетъ даже и на пищу, которую приходится пріобрътать изъ города или
далекой станицы, такъ какъ въ горахъ ничего не достанешь (1).

Недостатовъ въ священникахъ-миссіонерахъ дёлаетъ то, что осетины, весьма равнодушные къ православію, придерживаются своей особой религіи, представляющей смёсь христіанства съ язычествомъ. Подъ именами различныхъ христіанскихъ святыхъ-чаще св. Маріи и св. Георгія—у ссетинъ существуютъ священныя мёста: скалы, лёса и даже отдёльныя деревья.

Они почитаютъ Михаила Архангела, пророка Илію — какъ покровителя скотоводства и земледълія; Георгія Поб'єдоносца — какъ покровителя дорогъ и путешественниковъ. Каждый молится ему и приноситъ жертвы, отправляясь на войну, въ наб'єгь или просто въ цуть.

Святая Марія считается покровительницею супружескаго счастія и плодородія. Ей молятся и приносять жертвы послё каждыхъ родовъ; въ честь ея

<sup>(1)</sup> Общество возстановленія православнаго жристіанства на Кавказѣ сознало это безвыходное положеніе священижовъ и приняло мёры къ удучшенію ихъ быта. См. отчеты общества за 1862 г. и 1863 годъ.

осетины назвали пятницу—*майрамъ-бонъ* и установили мужское имя Майрамъ (Марій).

Точно также осетины вебхъ исповъданій признають многіє христіанскіє праздники. Они почитають и отправляють Донз-скафанз (богоявленіе)—взятіє воды; Карданз-хасанз (соществіє св. духа)—сборъ травъ. У нихъ есть деревья, отмъченныя крестомъ, передъ которыми они благоговъють, и которыхъ топоръ не смъсть прикоснуться. Съ другой стороны, кромъ христіанскихъ праздниковъ, у нихъ есть свои божества: Вацила—богъ грома и молніи Уастырожи—покровитель мужчинъ, особенно охотниковъ, и божество скота, хятьба и всякаго богатства: Аларди—богиня оспы и всякаго рода болъзней; женщины преимущественно клянутся ею.

Въ церковь осетины ходять по принуждению, когда ихъ гонять, а къ свищеннымъ мъстамъ не приходитъ развъ только тотъ, кто не въ силахъ.

Въ народъ много теплаго върованія, но недостатокъ въ истинномъ началь и ученіи религіи. Такъ, каждый осетинъ, свято върующій въ какой-либо священный предметъ, относится кь нему съ особымъ благоговъніемъ. Ни одинъ изъ нихъ, проходя мимо такого предмета, не забудетъ снять папахи; трущій не забудетъ сойти съ лошади; никто не откажется внести посильную лепту на постройку жертвенника, обыкновенно воздвигающагося въ почитаемыхъ и священныхъ мъстахъ. За неимъніемъ средствъ, жертвенникъ замъняеть большой шестъ съ привязанными къ нему лоскутками. Тутъ съ незапамятныхъ временъ, осетины складываютъ свои приношенія: пули, кинжалы, домашніе желъзные инструменты, турьи рога, черена разныхъ животныхъ, убитыхъ въ честь святаго и т. п.

Убъждение въ томъ, что взявший такую вещь подвергнется самой мучительной смерти, дълаеть вещи эти неприкосновенными. Принося зачастую ложную присягу, передъ крестомъ и евангеліемъ, осетинъ никогда не ръшится сдълать того же на святомъ мъстъ и тотчасъ же сознается въ преступленіи.

Христіанство распространено преимущественно въ простомъ народъ; магометанства придерживаются старшины и вообще высшее сословіе, такъ какъ оно допускаетъ многоженство, но всъ, не имъя яснаго понятія о религіи, клонятся на сторону той, которая представляетъ имъ болѣе покровительства, менѣе требованій и болѣе выгодъ. Мужчины слабо придерживаются религіи, а женщины еще того меньше. По народному обычаю, замужнія женщины, не имъя права показываться постороннему мужчинъ и обязанныя выходить изъ дому подъ покрываломъ, никогда не бываютъ въ церкви (1).

<sup>(</sup>¹) Изъ записокъ объ Осетіи Н. Берзеновъ Кавказъ 1852 г. № 67. Кое что объ Осетинскомъ округъ К. Красницкаго Кавказъ 1865 г. № 29 и 32. Дигорія Н. Берзеновъ Закавк. Въст. 1852 г. № 39. Редигіозные обряды осетинъ и проч. Шегрена Кавк. 1846 г. № 27. Записка кн. Давыда, поданная министерству. Московс. арх. Министер. Иностр. дълъ.

Все это ведеть къ тому, что осетины отличаются въротерпимостію другъ къ другу, или, лучше сказать, совершеннымъ равиздушіемъ къ рэлигій.

Всѣ племена одинаково върятъ въ Бога, отъ котораго происходить все хорошее и худое; върятъ въ его могущество, въ существованіе рая и ада. По ихъ понятію, въ будущей жизни, всѣ тѣ люди, которые отличались на этомъ свѣтъ доброю жизнію, будуть жить въ своемъ семействъ и соединятся душою и тѣломъ; будутъ жить въчно въ раю, и, точно также, какъ на этомъ свѣтъ, будутъ наслаждаться многоженствомъ, хорошею пищею и гуляньемъ въ роскошныхъ садахъ.

Основываясь на этомь, члены семейства хоронятся на кладбище всегда въ одномъ мъстъ; если кто умеръ вдали отъ дома, то стараются тъло его привезти на свое кладбище, чтобы не разъединить съ семействомъ на томъ свътъ. Часто скончавшуюся женщину, жившую у своихъ родителей, послъ смерти мужа, перевозятъ на кладбище, гдъ похороненъ ей супругъ, съ тъмъ полнымъ убъжденіемъ, что если уже разъ заплаченъ за ней калыма (плата за невъсту), то она должна въчно оставаться рабою мужа. Убитый въ сраженіи, по понятію осетина, поступаетъ примо въ рай, гдъ враги его будутъ ему прислужаватъ, и, сверхъ того, такой человъкъ пріобрътаетъ право выбрать себъ кого-либо изъ родственниковъ въ товарищи, для совмъстнаго жительства съ нимъ въ раю.

Такая завидная участь убитаго "заставляеть его родственниковъ не илакать, а, напротивъ того, радоваться его счастию и завидной смерги.

По представленію осетина адт—большое огненное озеро, въ которомъ мучаются гръшники, но собственно о гръхахъ народъ имъетъ самое сбивчивое понятіе; точно также не очень опредъленны понятія его о мукахъ и наказаніяхъ. Убить человъка считается гръхомъ, но кровомщеніе добродътелью; украсть и быть нойману гръшно, а украсть ловко, молодецки—считается за славу.

Не имъя понятія о сотвореніи міра, осетины сохранили въ своей памяти названіе двухъ первыхь людей, Адама и Евы, и върятъ въ существованіе антеловъ и дзуаровъ —безчисченныхъ духовъ, покровителей всему хорошему и доброму. Осетины молять дзуаровъ, о покровительствъ и помощи, отходя ко сиу, вставая утромъ, «принямансь за работу, отправляясь въ путь или на охоту»; просять ихъ «объ урожав о размноженіи скога, избавленіи отъ бользней и всёхъ житейскихъ невзгодъ»:

Въ благодарностъ за все это, народъ приноситъ имъ жертвы. Въ народномъ поняти дзуары стоятъ отдъльно, особиякомъ, независимо отъ другихъ олицетворенныхъ имъ божествъ, не имъющихъ съ ними никакихъ отношеній.

Они не ангелы, христіанской мли магометанской религіи— извъстные у осетинъ подъ именемъ  $sed\sigma$ , а скоръе можно предполагать, что это души

предковъ, потерявшіе въ народномъ пониманіи первоначальное свое значеніе  $\binom{1}{2}$ .

— Дзуаръ пролетъкъ, говоритъ осетинъ, смотря на падующую звъзду. Названіе креста, заимствованное осетинами у грузинъ, перешло у первыхъ въ представленіе о существованіи какихъ-то духовъ-покровителей.

Люди всёхъ вёроисповёданій почитають христіанскихъ святыхъ и въ честь ихъ исполняють праздники, большею частію совпадающіє съ нашими. Здёсь я коснусь только тёхъ изъ праздниковъ, которые имёють характеристическую особенность и празднованія которыхъ, отличаются особенными обрядами.

Около 25-го денабря у осетинъ бываетъ *Цпурса*—праздникъ, чисто христіанскій, въ честь Рождества Христова. Дня черезъ два или три послѣ Цпурса, народъ празднуетъ ночь въ честь *шайтана*— злой силы, или дьявола.

Вечеромъ язвъстнаго дня каждое семейство убиваетъ непремъно козленка и печетъ пышки. Приготовленныя, изъ мяса принесенной жертвы, кушанья и пышки събдаются въ одинъ разъ и тольно одними членами семейства; гости и работники не могутъ участвовать въ транезъ даже и въ томъ случаъ, еслибы у хозяина, кромъ чурека, не было чѣмъ накормигь ихъ. Кровь козленка, кости и крошки, оставшіяся отъ стола, зарываются въ столь глубокую яму, чтобы кошка или собака не могли попробовать святыни. Часть мяса, пиво и водку ставять для шайтана въ пустую комнату или чуланъ и считаютъ за особое счастіе дому, если поставленное будетъ събдено или выпито — разумъется къмъ нибудь украдкою. «Что особенно достойно вниманія въ этомъ праздникъ, говорить г. Тхостовъ, это то, что въ молитвъ передъ жертвоприношеніемъ умоляется только шайтанъ, и Боже избави, если произносящій молитву какъ-нибудь обмолвится и упомянетъ, имя Бога или какого нибудь святаго, тогда всему семейству не сдобровать: шайтанъ цёлый годъ будетъ преслъдовать его за оскорбленіе (2)».

Новый годъ извъстенъ у осетинъ подъ именемъ Новъ-бонв, что въ переводь овначаетъ новый день и правднуется одновременно съ нами. Годъ у осетинъ состоитъ также изъ 365 дней, но они внаютъ только два мъсяца: тенджеи—май (январь), первый послъ новаго года, и марти—май (марть); для прочихъ мъсяцевъ у нихъ нътъ названи. Слово май—мъсяцъ у осетинъ есть обозначение планеты, а не извъстной части года. Мъсяцы свои они считаютъ каждый въ четыре недъли, начиная отъ новолуния. Недълю признаютъ въ семь дней, каждый день имъетъ свое название и счетъ ихъ начинаютъ

<sup>(</sup>¹) Осетины и проч. Терскія въдомости 1868 г. № 11. Что такое осетинскіе дзуары? тамъ же № 17.

<sup>(2)</sup> Върованія осетинъ. Ми. Тхосковъ Терскія въд. 1868 г. № 12. Обозръніе Россійск. виад. за Кавказомъ ч. П.

съ понедвльника. Счеть годамъ осетины ведутъ по костамъ или рогамъ животныхъ, приносимыхъ въ жертву въ извъстные годовые праздники.

Празднованіе и встръча новаго года восьма сходна съ празднованіемъ его у грузинъ. Задолго до праздника, въ каждомъ домъ, откармиваются бараны, и хозяйка, оставивъ всъ свои обыкновенныя занятія, прежде всего гонить араку — водку изъ проса или ячменя, приготовляєть бузу — родь браги, варить пиво и печетъ изъ тъста разныя фигуры. Последнія имъютъ видъ барана, коровы, лошади, курицы и другихъ животныхъ и птицъ; для украшенія ихъ втыкается въ тъсто по нъскольку зеренъ фасоли и кукурузы. Фигуры эти носять названіе Басила (Василій).

Одновременно съ этимъ приготовленіемъ хозяекъ, мужчины также прекращаютъ домашнія работы и, храня глубокое молчаніе, начинаютъ чистить оружіе, подчиняясь въ этомъ народномъ повърью, что если какая—нибудь нечистота останется на оружіи, то оно не будетъ годиться ни къ какому употребленію, и что даже съ нимъ, безъ опасности жизни, нельзя отправиться на охоту.

Вечеромъ наканунѣ праздника мальчики раскладываютъ огни и поддерживаютъ ихъ до самаго утра, а осетинскіе аулы въ теченіе всей ночи оглашаются стрёльбою изъ ружей или пистолетовъ, заряженныхъ пулею. Въ каждой саклѣ, передъ наступленіемъ новаго года, подымается шумъ, смятеніе и крикъ, похожій на тревогу при приближеніи непріятеля и вызванный суевъріемъ осетинъ, старающихся въ это время прогнать какъ можно дальше ареи-калма (небесный змѣй или драконъ). Съ этою цѣлію каждый изъ жителей считаетъ необходимымъ выстрѣлить и непремѣнно вверхъ, всегда цѣлясь въ луну, въ томъ полномъ и чистосердечномъ убѣжденіи, что разъ въ году, и именно въ эту ночь, луна находится въ опасности отъ дракона, угрожающаго ей совершенною погибелью. При каждомъ выстрѣлѣ женщины кричатъ: Taбу-xyцау—помилуй и избави Боже!

Съ разсвътомъ дня новаго года въ нъкоторыхъ аулахъ, и на другой день въ другихъ, мальчики и молодые парни надъваютъ вывороченную на изнанку одежду и въ такомъ видъ, съ пъснями и привътствіями, обходитъ всъ сакли аула.

— Домашніе, домашніе! поють они, желаемь чтобы хозяинь вашь убиваль оленя; чтобы хозяйка рожала сына, а рука вашего Василія да будеть нашею.

Этимъ послъднимъ желаніемъ они указывають на фигуру изъ муки, называемую Басила, и какъ бы просять ее себь въ подарокъ.

Въ поздравительной пъснъ осетинъ, говоритъ Н. Бервеновъ, «соединены почти всъ желанія, объ исполненіи которыхъ осетины постоянно молять Бога и почти ни о чемъ другомъ.

Охоту они считаютъ за самое священное и молодеческое занятие, въ которомъ главнымъ образомъ, дъйтсвуетъ счастие; тотъ, кто проворенъ и удаченъ на

охотв, почитается у нихъ самымъ счастливымъ и уважаемымъ человъкомъ; убить оленя, по ихъ мивнію, удается только наперстникамъ и любимцамъ фортуны. Окажите осетину какое угодно благодъяніе, онъ, въ знакъ благодарности, непремънно пожелаетъ вамъ, между прочимъ, убить оленя—самъсамаръ, т. е. быть всегда счастливымъ на охотъ и никогда не возвращаться съ поля съ пустыми руками».

Родить сыпа, а не дочь, составляетъ единственное и завътное желаніе каждой осетинки, и потому хозяйка спъшить дать гостинца мальчикамъ, про-

пъвшимъ ей столь пріятную пъсню.

— Да исполнится надъ этимъ домомъ сердечное желаніе наше, говорятъ мальчики, принимая изъ рукъ хозяйки пъсколько фигуръ Басила, сыръ и бутылку араки, — да приведется оно въ дъйствіе: Милость Бога и милость Пацаха (Государя) надъ вами.

Обойдя всё дворы, получивъ отъ хозяевъ разныя лакомства и набравъ вдоволь събстнаго, поздравляющие отправляются куда пибудь на поляну, гдё открываютъ пиршество, кончаемое обыкновенно пьянствомъ и дракой.

Если хозяйка поскупилась и не дала поздравляющимъ ничего или очень мало, то мальчики запъваютъ новую пъснь, отмъняющую прежиля желанія и

укоряющую хозяевъ въ скупости.

Нъкоторые изъ осетинъ наканунъ новаго года гадаютъ. На назначенномъ мъстъ, на горъ или въ особо отдаленномъ домъ, собираются жители и избираютъ жреца, который обязанъ давать отвъты на заданные вопросы. При удачныхъ отвътахъ жрецъ получаетъ подарки. Въ день новаго года люди пожилые, отцы семействъ, приходятъ другъ къ другу съ поздравленіемъ. Обыкновенно гость приноситъ съ собою цълую пригоршню соломы или щепокъ и, входя въ саклю, бросаетъ ихъ въ огонь, выражая тъмъ желапіе, чтобы хозяинъ въ теченіе цълаго года пользовался такимъ же точно обиліемъ, какъ полны были его руки. Народный обычай требуетъ, чтобы въ этотъ день всъ перебывали другъ у друга съ поздравленіемь и были угощены всъмъ, что есть лучшаго у хозяина; для этого то собственно и откармливаются бараны (1).

Спустя недълю послъ новаго года и въ день праздника Донистафа, (Богоявленія Господня) осетины отправляють Марти-бадани-бонъ, день сидънія мертвецовъ. Обрядь этоть совершается только въ тъхъ семействахъ, у которыхъ, въ теченіе предшествовавшаго года, смерть лишила кого-нибудь изъ ближайшихъ родственниковъ.

Въ такихъ семействахъ въ этотъ день съ утра и до самаго вечера со-

<sup>(1)</sup> Религіозные обряды осетинъ и проч. Шегрена Кавк. 1846 г. № 28. Новый годъ въ Ставропольской губерніи Кавк. 1855 г. № 8. Новый годъ у осетинъ Берзенова Кавк. 1850 г. № 2. О народныхъ праздникахъ Вердеревскаго Кавк. 1855 г. № 2. Поватка въ Кударское ущелье. Василій Переваленко Кавк. 1849 г. № 40.

бираются родственники и друзья нокойнаго, а хозяева пекуть въ честь умершаго пръсный хлъбъ ( $^1$ ) огромной величины, такой, что одному человъку хватило бы его на цёлый мъсяцъ.

Къ сумеркамъ вст входять въ саклю, гдт ближайшій изъ родственниковъ умершаго стоитъ въ углу комнаты съ двумя палкачи въ рукахь и отъ души плачетъ и рыдаетъ. Отъ плачущаго отбираютъ палки и связываютъ ихъ крестообразно.

За тёмъ приносять одежду покойника и падъвають ее на палки весьма нскусно и оригинально. Сдъланное, такимъ образомъ, чучело олицетворяеть собою покойника и осетины върять, что въ это время въ куклу переселяется даже его душа. Чучело ставять на приготовленную для того скамойку; а вокругь ея раскладывають всъ любимые покойникомъ предметы: винтовку, шашку, трубку съ табакомъ, фандира или балалайку съ металлическими струнами, и кублана, мъдный кувшинъ, если покойникъ былъ магометанинъ и соверниять омовенія.

Передъ скамьею ставится каша и бутылка араки, предназначаемые въ нищу и питье покойника.

Собравшіеся вокругь этой скамьи—мужчины по одну сторону, женщины по другую—начинають плакать и причитывать.

- Мы лишились одежды, начинаетъ старшая лѣтами женщина, обращаясь къ родственникамъ, и теперь наги; у насъ отняты пища и питье, и нынѣ таемъ отъ голода и жажды; зашло наше солчца, и мы томимст и будемъ томиться въ мракъ; ибо чъмъ онъ былъ для насъ, какъ не солицемъ, которое свътило и согръвало насъ, какъ не одеждою, служившею намъ покровомъ и защитою, какъ не пищею, которая утоляла голодъ и жажду нашу.
- Веу! веу! (увы, увы), слышатся жалобныя восклицанія присутствующих, по временамъ прерывающія ртчь старухи.

Люди особенно усердные, принимающие печаль блязко къ сердцу, при подобныхъ восклицанияхъ, быютъ себя по головъ, рвутъ волосы и царанаютъ лицо.

— И вы не безъ горя! восклицаетъ старуха обращаясь къ оружію покойнаго, отнынъ вы оставлены на пищу ржавчинъ, участь ваша тлъне и прахъ; васъ уже некому употреблять... онъ уже болье не станетъ носить васъ на охоту, не возьметъ отправляясь въ наъздъ. Овцы и стада наши испускаютъ жалобное блеяне: некому призръть ихъ, некому накормить, напоить... ищутъ своего хозянна и не находятъ — трудъ ихъ тщетенъ, напрасно ищутъ его; его ужь нъть здъсь, онъ похищенъ Азраиломъ; вома-бонъ — о жизнь моя!

Вопли и рыданія при этихъ послёднихъ словахъ сливаются въ одинъ отчанный припъ и суматоха продолжается всю ночь.

Совершивъ обрядъ оплакиванія, осетины развлекаются сказкою туземнаго барда, которую онъ сопровождаеть акомпаниментомъ на двуструнной скрипкъ;

<sup>(1)</sup> Осетины не употребляють въ пищу ввашенаго клаба, а всегда прасный.

за тъмъ пьють, ъдать и вь такихъ занятіяхъ каратають время до слъдую-

На слъдующій день происходить скачка, необходимая, по мавнію осетинь, для спасенія души покойника, которая до тъхъ поръ будеть находиться въ джененемь (аду), въ нестерпимыхъ мукахъ, пока не будеть выкуплена устроенною на землѣ въ честь ся скачкою. Послѣдняя начинается за 15 или 40 верстъ, смотря по значительности покойника. Охотники скачутъ къ дому, гдѣ правилась тризна, и первый прискакавшій получаетъ лошадь умершаго, второй — корову, третій — чуху, панаху и т. д. (1).

Осетины соблюдають посты: великій (мархо), успенскій (майрамъ-мархо) и двё недёли передъ Рождествомъ Христовымъ (шапурсъ-мархо). Въ день заговёнья, передъ великимъ постомъ, они собирають золу съ очаговъ, просёсвають ее, чтобы не оставалось въ ней ностей отъ мяса, и всю посуду перемывають и перетираютъ. Первые три дня великаго поста днемъ ничего не ёдятъ, а ночью пирують; въ остальное же время питаются хлёбомъ, рыбою, жидкимъ киселемъ, бобами и другими растительными веществами.

Въ понедъльникъ и вторникъ первой недъли великаго поста, многіе осетины посвящаютъ исполненію обряда кеенобы, при чемъ названіе праздника, обычаи, соблюдаемые при этомъ и самая церемонія въ отправленіи его заимствованы ими отъ грузинъ.

Вст праздняки осетинъ совершаются обыкновенно на одной изъ горъ, окружающихъ аулъ, которая часто получаетъ название отъ имени того святаго, въ честь котораго приносятся на ней жертвы. Выбирая гору для молитвы и совершения праздника, осетины втратъ, что чтмъ выше подымется моляцийся, ттмъ скорте дойдетъ, до кого следуетъ, его молитва.

На однажды—избранной горь устроивають жертвенникь или капище, къ которому и собираются въ день праздника вст жители аула. Каждый подобный жертвенникъ имълъ въ прежнее время своего деканоза, представлявшаго собою образъ древняго жреца. Въ день праздника, только его рука, вооруженная священнымъ ножемъ, могла коснуться животныхъ, приводимыхъ народомъ на закланіе. Онъ окроплялъ кровью жертвъ стъны и предверія храмовъ. Деканозъ принималъ скудныя приношеніи народа, обязанъ былъ хранить ихъ, и, наконецъ, онъ одинъ громогласно испрашивалъ жертвующимъ небеспое благословеніе.

Нъпоторыя изъ капищъ имъютъ и до сихъ поръ особую славу и репутацію, и тогда въ день праздника къ такимъ капищамъ собираются жители сосъднихъ и даже отдаленныхъ ауловъ. Каждое семейство, за нъсколько времени де наступленія праздника, припасаетъ къ этому дню все, что есть лучшаго въ домъ: варитъ пиво, араку, приготовляетъ мясо и другія блюда изъ зелени.

Пишу эту, приготовленную заранже, беруть съ собою, отправляясь на

<sup>(</sup>¹) Сидъніе мертвецовъ Николай Берзеновъ Кави, 1850 г. № 7

гору, гдъ перемъшивають ее съ принесенною сосъдями и прочими богомольцами. Такимъ образомъ, послъ установленной молитвы, составляется общая транеза.

Нъкоторые, по объщанію, приносять при этомъ жертвы, которыя состоять обывновенно изъ денегь, металлическихъ сосудовь, часто нарочно отлитыхъ въ честь святаго, и другихъ вещей. Вещи эти считаются неприкосновенными и сохраняются или при жертвенникъ, или въ пещеръ, дълаемой на горъ. Такія мъста считаются священными и никто не посъщаетъ ихъ иначе, какъ въ праздники. Жрецы стараются поддержать въ народъ то суевъріе, что нарушившій этотъ обычай и посътившій жертвенникъ или гору въ обыкновенный день непремъно подвергнется разнымъ несчастіямъ, въ родъ того что онъ умретъ или ослъпнетъ, или ротъ у него скривится па сторону и т. п.

Въ пятницу первой недѣли великаго поста, осетины празднують Tymy-poбa, въ честь св. Феодора Тирона.

Съ наступленіемъ праздника, въ полдень, фидиваги (глащатаи) ходять по аулу и громкимъ голосомъ свываютъ народъ къ пыхасу—постоянное сборное мъсто, гдъ происходятъ аульныя совъщанія о каждомъ предметь общественной жизни осетинъ.

Жители, приглашаемые глашатаями, съ разныхъ сторонъ спѣшатъ на сборное мѣсто, при чемъ наждый несеть съ собою кувшинъ бузы, три чурека и куски сухой рыбы (доши). Сложивъ все съѣстное въ одно мѣсто, наговорившись и нашумѣвшись, собравшеся садятся кругомъ, чинно въ рядъ,
одинъ подлѣ другаго. Въ срединѣ круга становятся урдистагъ—лица, добро
вольно принявшія на себя обязанность прислужниковъ при угощеніи. Одинъ
изъ нихъ, указывая палкою, считаетъ всѣхъ присутствующихъ для того,
чтобы, по числу ихъ, раздѣлить пишу и питье, до которыхъ, впрочемъ, никто
пе можеть дотронуться безъ разрѣшенія.

Почтенный старшина, глава селенія, встаеть съ своего мѣста и береть въ одну руку чурекъ, въ другую коппу—небольшую деревянную чашечку, наполненную бузою; за нимъ поднимаются и вев прочіе участники праздника.

- Слушай народъ, умолкните щенки, и внимайте молютвъ! кричитъ блюститель порядка, грози дубиною мальчишкамъ, шумящимъ около и старающимся прорваться туда, гдъ сложено съъстное.
- Богъ-боговъ! произносить старшина—выждавъ, когда настанетъ тишина—благодаримъ и хвалимъ тебя, что опять удостоилъ насъ настоящаго праздника. Благодаримъ и васъ, св. Туторъ и Тубау-вацилла (св. Илія) хранители нашей земли, что вы постоянно благоволите къ намъ. Надъемся, что вы и впредь будете продолжать на насъ свою милость и защиту, передъ которою ничего не звачатъ ни сила врага, ни непріязнь шайтана. Молимъ васъ, не оставляйте насъ никогда; дайте намъ въ домъ миръ, внъ дома храбрость; умножьте стада наши, чтобы мы почаще приносили во имя ваше жертвы. Святой Вацыла! въ твоей власти громъ и молніи, градъ, дождь и

спъгъ; ношли же на наши нивы дождь въ свое время, дай изобиліе просу ячменю, чтобы побольше гнали изъ нихъ араку и веселились бы въ честь вашу. Истреби разъ на всегда нашихъ враговъ, сохрани пашего Государя и дай ему благоденствіе, а намъ его милость и награду; также всъхъ нашихъ начальниковъ и добрыхъ людей защити отъ всякаго худаго дъла.

Омменъ хуцау! Омменъ хуцау! (Аминь Боже!) произноситъ народъ при

каждомъ желаніи и восклицаніи читающаго молитву.

Прочитавъ молитву, старшина осущаетъ коппу и принимается за пищу. Его примъру слъдуютъ всъ остальные и скоро веселье и пиръ дълаются общими.

Черезъ три дня послъ этого праздника наступаетъ другой, Рамоиз-боиз, или хорз-хорз, отличающійся большимъ великольпіемъ, чёмъ предъидущій, потому что въ это время осетины не постятся. Въ день праздника тамъ и сямъ разложены плетни, а на нихъ навалены груды мяса; все праздничное мъсто уставлено хабиздосимами — огромными ватрушками, вли пирогами съ сыромъ (чири), огромными кувшинами съ аракою, кадками съ бузою и пивомъ.

Старикъ, избранный въ прошломъ году распорядителемъ праздника, яли почтенный старшина селенія начинаетъ обрядъ празднованія чтеніемъ мо-

— Боже праведный, произносить онъ—слава тебъ! Святые Николай, Георгій, будьте намъ путеводителями на добрым дёла! Нашъ покровитель Пикола, спаси насъ отъ вражьяго меча и укроти нашу злобу—кровь за кровь! О ты, святый Архангелъ Михаилъ! не допусти насъ въ сёти лукаваго. Пошли намъ, Боже, чтобы начальники надъ нами поставленные, были къ намъ милостивы въ настоящемъ году. Христосъ! не будь строгъ къ намъ во время суда. И ты мать Марія! молись о насъ. А ты святый Илія—помилуй насъ, проси у Бога и дай памъ хлёба, дай урожаю, отврати отъ насъ огонь громовой. Прости намъ наши слабости, и стрълы твои, посылаемыя на землю въ наказаніе, отклони и не направляй на насъ. Пошли намъ, вместъ съ хлёбомъ—распложеніе скота, насъ питающаго, птицъ, насъ кормящихъ, и барановъ, намъ доставляющихъ одежду, для прикрытія наготы.

Аминь, аминь, отвъчають присутствующіе.

Вообще смысль и содержаніе молитвь при всёхь почти правдникахь бываеть одинаковь. Прежде всего обращаются съ просьбою въ тому святому, котораго празднують, и просять его защиты и повровительства. Затёмъ про сять пророка Илію, о покровительства стадь; св. Георгія—объ успёхъ набъга или путешествія, чтобы грабежь и воровство увънчались успёхомъ; чтобы, при нашествіи непріятеля, онъ потерпёль неудачу, а молящієся имъли успёхъ и могли предупредить его во-время. Въ заключеніе молитвы обращаются въ Творцу вселенной, прося всёхъ благь на землю ихъ, и о наспосланіи всёхъ золь на враговъ молящихся.

- Чего вы хотите? спрашиваетъ тотъ-же старикъ, окончивъ молитву и обращаясь къ предстоящимъ.
  - Хоръ-хоръ (хлъба, урожая), отвъчають тъ.

Послё такого отвіта обыкновенно приступають къ выбору хозянна праздника на слідующій годъ. Выбранный выходить изъ среды общества, подходить къ старшиній и принимаєть оть него *табаю*— довольно большую, деревянную чашу. Вповь выбранный снимаєть папаху и наклоняєть голову, а старый начинаєть лить ему на голову бузу изъ кувшина, и при этотъ шепчеть какія—то слова, которыхъ осетины не говорять постороннимъ, боясь небеснаго гліва.

- Чего хотите вы въ будущемъ году? спрашиваетъ поливающій снова у мальчиковъ, стоящихъ напротивъ.
- Пищи, хитба и урожая! причать опи, сливая свои голоса въ одинъ протяжный громовой отвътъ.

«Возліяніе, говорять Н. Берзеновь, очевидець этого праздника, повторялось троекратно; и вся влага, вымывшая священную голову, дилась въ чашу, которую скоро приняли изъ рукъ старца, не мало утомленнаго въ продолженіи такого труднаго церемоніяла; бузу изъ чаши раздёлили между собою и, съ видимымъ благоговёніемъ, вывиля её, какъ благословенную, какъ святыню».

По окончаніи такой церемопіи турьи рога спова наполняются брагою и разносятся гостямъ по порядку и старшинству, и тогда начинается объдъ, попойка и пиръ, продолжающієся дня три и болье. За каждымъ тостомъ поютъ пъсни въ честь вновь избраннаго хозяина, а старый распорядитель праздника напъваетъ стихи въ родъ слъдующихъ:

- Слава избранному нами, провозглашаетъ старшій.
- Возьми на здоровье, пей, отвъчають гости.
- Молись Иліп! Онъ попросить у Бога и дасть тебф хифба, говорить запъвало.
  - Возьми пей, отвычають гости.
  - -- Проси Николу! онъ спасеть тебя и насъ отъ вражьихъ рукъ.
  - Возьми пей!
  - А Михаилъ Архангелъ пошлетъ тебъ здоровья.
  - Возьми пей.
  - Георгій дасть миого скота.
  - Возьми пей!

Непосредственно за этою пъснею сятдуетъ поминовение умершихъ и вновь избранный хозяинъ, смъпивъ стараго, затягиваетъ пъсню.

- Братцы много веселились, ради праздника сего, выпьемъ, выпьемъ чару новую!
  - Выпьемъ, выпьемъ чару новую! вторить хоръ.
  - Въдь покойники проспулись и смъются всъ надъ нами.

- Выпьемъ, выпьемъ чару новую!
- Не они-ли насъ кормили на этомъ праздникъ, друзья?
- Выньемъ, выньемъ чару новую.
- Всъ остатки отъ объда бъднымъ и нагимъ мы отдадимъ.
- Выпьемъ, выпьемъ чару новую.
- И ты, старый нашъ хозяинъ, береги напитокъ бъднымъ!
- Выпьемъ, выпьемъ чару новую.
- Ты-жь земля родная! сохрани ты намъ родныхъ!
- -- Выпьемъ, выпьемъ чару новую.
- А вамъ, души намъ родныя, за насъ гръшниковъ молить!
- Выпьемъ, выпьемъ чару новую!

По окончании пъсни, всё присутствующие просять усопшихъ передать святымъ, что они исполнили свой долгъ, а Михаила Архангела сохранить ихъ отъ бользни — пазывая его Рыны-барддагъ (правитель бользней); Николая чудотворца и Георгія побъдоносца просять защиты и покровительства, во время войны и путешествія. Закончивъ праздникъ джигитовкою, всё присутствующіе на немъ расходятся (1).

Следы праздниковъ остаются на долго. Трава на месте пиршества бываетъ обыкновенно слишкомъ помята; мягкій грунтъ во многихъ местахъ сильно вдавленъ человеческими ногами и корпусами — признаками недавней борьбы. Тамъ и сямъ валяются головни—то следы разведенныхъ костровъ; въ разныхъ местахъ разбросаны оглоданныя кости — единственные остатки отъ принесенныхъ жертвъ, а на не высохшія лужи отъ пролитой крови и бульона собираются птицы, собаки свиньи и доёдають то, что осталось отъ трапезы людей.

Въ субботу на третьей или четвертой недёлё великаго поста осетины справляють самый важный праздникъ Лаусз-гананъ—общія поминки.

Наканунт варять говядину, пиво, брагу, фасоль, пекуть пироги и чуреки. Набивъ встмъ этимъ мъшокъ, въшаютъ его передъ дверью сакии. Туземцы полагаютъ, что загробные ихъ родственники, истративъ свое продовольствіе, нуждаются въ пропитаніи и придутъ за нимъ въ эту ночь, а потому и въшаютъ мъшокъ на видномъ мъстъ. На утро мъшокъ остается цълъ и полонъ; хозяева, заключая изъ этого, что умершіе не нуждаются ни въ чемъ, вынимаютъ изъ мъшковъ все съъстное и употребляютъ его сами въ пищу. Затъмъ въ суббету собираются на кладбище, оплакиваютъ обыкновеннымъ порядкомъ всъхъ умершихъ, производятъ судъ и расправу по запутаннымъ дъламъ общества и предаются утоленію голода и попойкъ (2).

<sup>(1)</sup> Очерки Осетіи Н. Берзеновъ Кавказъ 1850 г. № 47 и 48. Осетинскій правдникъ хоръ-хоръ Василій Переваленко Кавк. 1853 г. № 39.

<sup>(2)</sup> Религіозные обряды осетинъ и проч. Кавказъ 1846 г. № 29. Повядка въ Кударское ущелье. В. Переваленко. Кавказъ 1849 г. № 40.

Съ вечера страстной субботы, наканунт Свттато Христова Воскресенія, каждый осетинъ старается провести предстоящую ночь одинъ, потому что, по сказанію народа, Іисусъ Христосъ ежегодно въ эту ночь сходитъ съ неба на пъгой дощади и показывается только одному достойному осетину; который будеть послъ того счастливъйшимъ изъ смертныхъ.

Отпраздновавъ Свътлое Христово Воскресеніе, осетины ожидаютъ праздника Уастырджи, въ честь Св. Георгія, или, какъ называютъ его женщины, Лати-Дзуара—святаго всъхъ мужчинъ. Женщина не смъетъ произносить имени этого святаго, въроятно потому, что, по обычаю народа, она не должна называть по имени ни мужа, ни родственниковъ и даже избъгать говорить о послъднихъ, слъдовательно не смъетъ произносить и имени святаго, повровительствующаго только мужчинамъ.

Въ честь этого святаго въ Осетіи бываеть два праздника: одинъ 23-го апръля, а другой 10-го ноября и извъстныхъ подъ именами: Джоргуба и Вашкирки. Осетины Кударскаго, Мамисонскаго, Джавскаго, Герскаго и сопредъльныхъ съ пими ущелій празднуютъ Вашкирки, съ 10-го ноября и до начала декабря.

Наканунъ праздника, 9-го ноября, каждое осетинское семейство обязано прибыть для всенощнаго бдёнія къ храму Св. побъдоносца Георгія, или же къ знакамъ, поставленнымъ въ честь этого святаго, гдё нябудь по близости аула или на возвышенности. Знаки эти поставлены съ пезапятныхъ временъ и на видномъ мъстъ. Тотъ, кто находится въ этотъ день въ дорогъ, обязанъ зажечь въ честь святаго восковую свъчу и помолються Св. Георгію.

Къ храму, или знакамъ, собирается въ этотъ день множество народа. Каждый приноситъ съ собою пиво, араку и большую хабизджину. Передъ священными знаками ставятся восковыя свёчи, и всё присутствующіе усердно молятся, творя крестное знаменіе, а потомъ, сёвши вокругъ разведенныхъ костровъ, предаются веселому пиршеству.

 Подай намъ лучшаго Георгій! (хорзъ раги Вашкирки) слышатся повсюду возгласы пьющихъ вино и араку.

Съ наступленіемъ утра многіе изъ осетинъ отправляются на гору Геры, паходящуюся въ Герскомъ ущельъ Малоліяхвскаго участка Осетинскаго округа.

По едва-проходимымъ тропинкамъ, ведущимъ по разнымъ направленіямъ на гору Геры, пронакнутые чувствомъ благоговънія, спъщатъ осетины къ стоящей на вершинъ горы маленькой каменной церкви, безъ купола и обпесенной каменною, но уже развалившеюся оградою. Каждый старается опередать другаго, чтобы скоръе достигнуть церкви и показать свое рвеніе.

Шумъ и говоръ, блеяніе барановъ, приведенныхъ на закланіе, ржаніе коней, ввопрающихся съ всадниками на кругой подъемъ, и платъ дътей, просящихся отъ усталости на руки къ родителямъ — все сливается въ одинъ общій гулъ, висящій надъ горами.

Подлъ церкви видны женщины въ ситцевыхъ и шелковыхъ платьяхъ, самыхъ пестрыхъ цвътовъ, а между ними изръдка промелькиетъ молодая дъвушка въ *звеалтъ*—плащъ изъ краснаго сукна, указывающемъ, что носищая его невъста, ожидающая счастливаго супружества.

Избравъ себъ вблизи церкви мъсто стоянки и развернувъ значки съ изображеніемъ Св. Георгія, каждое семейство открываетъ подъ сънію значка торжественное шествіе въ церковь. Шествіе это сопровождается хвалебными гимнами, сложенными въ честь святаго, и множествомъ зажженныхъ свъчей. При этомъ каждое семейство несетъ передъ собою хабизджину, на которой положена четвертая часть принесеннаго въ жертву барана, пиво, аракъ, и пучекъ бълаго шелка, съ напизанными на пемъ мелкими серебряными мопетами. Заходя въ церковь съ восточной стороны, богомольцы встръчаютъ у наружной двери храма священника съ образомъ Св. Георгія, и старшаго цеканоза (главнаго церковнаго старосту), изъ осетинъ, съ хоругвью того же святаго. Подлъ нихъ стоитъ младшій деканозъ, для принятія приношеній.

Придожившись къ иконъ и хоругви, которую деканозъ наклоняеть надъ головою каждаго и произносить молитву, богомольцы передаютъ младшему деканозу свои добровольныя пожертвованія.

Затыть одни изъ богомольцевъ входять внутрь храма, молятся и ставять свычи передъ иконами, другіе считають обрядь оконченнымь и гуляють по развалинамь ограды, разсуждая о житейскихь своихь пуждахь, и паконець третьи идуть къ священному дубу, стоящему на самомъ краю утесистой горы, возвышающейся футовъ па 200 издъ окружающею містностію.

По вёрованію осетинъ, дубъ этотъ имѣетъ способность изгонять печистую силу, находящуюся въ человёвть. Поэтому туземцы въ теченіе цёлаго года, а не исключительно въ праздничный день, обращаются въ дубу, находящемуся при храмѣ Св. Георгія Герскаго. Какъ только замѣчено бываетъ въ комъ либо помраченіе ума, или падучая бользьь, больнаго тотчасъ же отвозять въ эту церковь, и, оставивъ его тамъ на нѣсколько дней, приводять потомъ въ священному дубу. Привязавъ одинъ конецъ веревки въ стволу дуба, а другимъ опоясавъ больнаго, спускаютъ его внизъ до половины скалы, угрожая сбросить его въ пропасть, если больпой не назоветъ имени того нечистаго, который сидитъ въ немъ. Осетипы чистосердечно увѣриютъ, что названный по имени духъ мгновенно изчезаетъ и больпой выздоравливаетъ. Случается, что на всѣ угрозы больной не называетъ имени своего мучителя, тогда туземцы объясняютъ упорство больнаго тѣмъ, что при спускѣ съ горы онъ больше людскихъ угрозъ боится какихъ—то чудовищъ, которые пугаютъ его во время опускапія. Такіе больные считаются пародомъ назвершимыми.

По окончаніи об'єдни, съ восточной стероны церкви на прекрасной поляні, подъ церковною оградою, разм'єщаются богомольцы, мужчины отдільно отъ женщинъ. На зеленой траві лежать съйстные принасы и напитки.

Одинъ изъ прислуживающихъ, наливъ въ большой деревянный кубокъ пива, а въ маленьній рожокъ вина, подноситъ ихъ къ старшему изъ присутствующихъ. Тотъ встаетъ, а за нимъ встаютъ и всё богомольцы. Старшій произноситъ молитву, а остальные повторяють оменя (аминь). Благословивъ транезу и присутствующихъ отъ имени Вашкирки, читавшій молитву садится на свое мёсто. Всё остальные слёдуютъ его примёру и принимаются за транезу, сопровождаемую частыми пистолетными выстрёлами. Сосуды съ пивомъ и виномъ переходятъ изъ рукъ въ руки, мало по малу все оживляется, начинаются танцы, джигитовка и игры.

Съ занатомъ солнца осетипы, забравъ своихъ женъ, дътей и приложившись еще разъ нъ наружной стънъ храма, отправляются домой, поручая себя покровительству Св. Георгія.

Двъ недъли, слъдующія непосредственно за праздникомъ, посвящаются осетинами исключительно обрученіямъ (усракорта) и свадьбамъ (кипджахсапъ). Свадьбы, совершаемыя въ эти двъ педъли, пользуются особымъ уваженіемъ въ народъ и не расторгаются такъ скоро разводомъ, какъ это бываетъ съ тъми, которыя совершаются въ прочее время года.

Вообще въ Св. Георгію простой народъ питаетъ не только уваженіе, по в благоговъйное обожаніе.

По втрованію тувемца, если человікть забываетть Бога и впадаетть втріхи, то великомученикть принимаетть строгія мітры кть его исправденію, избирая орудіємть для того кадаги (втщуна). Св. Георгій не обращаетть тогда вниманія на то, кть числу порочныхть или праведныхть лицть принадлежитть кадаги, лишть бы только чрезть него достигнуть ціли. Кадаги, по премиуществу больной, получивній невидимымть путемть призваніє свыше, пачинаетть свое пророчество, или, по увтренію народа, «ессгда вприос» предсказаніе. Вть судорожныхть движенічхть, кривляніяхть и т. п., подть страхомть наказанія отть Св. Георгія, онть громко пропов'тдуетть всеобщее покаяніе, а страждущимть пилигримство и кровавыя жертвы.

Слова кадаги скоро разносятся по всёмъ селеніямъ и распространяють страхъ между жителями. Толна валить къ нему со всёхъ сторонъ и смиренно преклоняеть кольна. Громовыя рёчи его слушають какъ предсказанія ангела и исполняють ихъ безпрекословно, съ особеннымъ тщаніемъ. Тъ, кого онъ обязать сдёлать путешествіе или покаяться передъ какимъ либо образомъ, надъваютъ бёлую одежду и отправляются босикомъ къ мёсту назначенія; на шею надъвють мёдныя проволоки, унизанныя просверленными монетами и прилёпленными къ ньмъ кусками воску. Достигнувъ мёста покаянія, закалываютъ жертвы, а священники, пользунсь этимъ сусвёріемъ народа, читають надъ пришедшимъ очистительныя молитвы, стригутъ крестообразно волоса на головё и снимаютъ съ молящагося знаки обёта, какъ доказательство, что онъ выполненъ.

Въ 1840 году въ Карталинской Осетіи образовалась цёлая секта геор-

гіянцевъ, представителями которой были, по преимуществу, жевщины. Они расхаживали по деревнямъ и проповъдывали устами Св. Георгія разныя нелъпости. Увъряя народъ, что святой приказаль христіанамъ работать только три дня въ недълю, сектанты составили въ честь его особую молитву и устано-

вили новые обряды.

Поводомъ къ этому волненію была молодая женщина, лёть двадцата, жена одного зажиточнаго осетина. Марине—такъ звали эту женщину — была бездътна и, видя въ этомъ наказаніе или испытаніе ниспослапное Богомъ, она, сдълавшись до чрезвычайности религіознэ, стала прилежно постщать церковь. Каждый разъ, стоя передъ образомъ на кольняхъ, Марине била себя въ грудь и просила Матерь Божію оплодотворить ее. Молитва ея не была услышана и она оставалась попрежнему бездътна. Занятая постоянно одною и тою же мыслію, бъдная женщина стала выказывать странности въ характеръ. Ей пришло на мысль, и она скоро увърила себя, что такое наказаніе ей ниспослано Господомъ за гръхи людей, и что до тъхъ поръ она останется безплодною, пока не наведеть людей на путь истины.

— Я просила Бога, разсказывала она, какъ достигнуть этой спасительной цёли и не разъ получала утъщение въ видёнияхъ.

Распаленное воображение рисовало ей Бога, овруженнаго на обликахъ сонмомъ ангеловъ, или Матерь Божію съ ен святымъ младенцемъ.

— Марине! слышался ей каждый разъ невъдомый голосъ: потерпи еще, и будеть по желанію твоему.

Въ этихъ словахъ бъдная женщина видъла ободръніе свыше.

Она надъла бълое платье, опоясала себя веревкой и предалась еще большимь молитвамъ. Постоянное напряжение душевныхъ силъ помрачило ея разсудокъ и разстроило здоровье. Лицо ея сдълалось болъзненно, глаза блуждали; она прервала всякую связь съ міромъ, сообщеніе съ мужемъ и, переселившись въ миръ фантазіи, жила воображеніемъ. Чувствуя съ каждымъ днемъ болъе и болье потребность къ уединенію, Марине жила днемъ въ пещеръ, а ночью бродила по лъсамъ и горамъ. Бълая одежда, распущенные волоса дълали ее похожею на привидъніе; прохожіе, встръчавшіе ее въ такомъ видъ, видъли, какъ она постоянно что-то бормотала про себя...

Таково было состояніе бёдной Марине, лешившейся разсудка. Наступиль день 23-го апрёля, когда осетины празднують память Св. Георгія. Толпы народа съ ранняго утра собирались около древняго храма, въ честь Велякомученика и находящагося неподалеку отъ селенія Дзагипь. Изъ дальнихъ странъ шли богомольцы къ храму, чтобы принести жертву святому, особенно уважаемому осетинами. На праздникъ пришла и Марине. Она смиренно стояла во храмъ впереди всёхъ и молилась. Обёдня подходила къ концу, какъ вдругъ она пронзительно вскрикнула и упала въ корчахъ.

— Гръхи ваши, гръхи, кричала она, обращаясь къ присутствующимъ, оскорбляютъ Бога! Вы человъкоубійцы и воры, вы вабыли Господа и Св.

Георгія и уже не приносите имъ тучныхъ воловъ и о́вецъ. Покаянія! покаянія требуетъ отъ васъ небо. Иначе', если не послушаетесь, вы погибнете: мечъ Божій уже изощренъ! Скоро голодъ и всякія язвы распространятся между людьми; земля съ ревомъ раскроетъ свою пасть и извергнетъ огненные потоки, горные ручьи образуютъ потопъ. Ето избътнетъ всего этого, того поразитъ свой же ближий. Вай, страшный вай ждетъ весь свътъ!

Суевърный народъ былъ пораженъ до врайности подобными словами. Глухой шумъ отъ ударовъ въ грудь и рыданія многихъ, въ особенности женщинъ, огласили церковь. Пораженные осетины, не зная что дълать, обратились въ тому же Георгію съ просьбою о прощеніи.

 Сдълаемъ все, все что отъ насъ потребуешь, Св. Георгій, говорилъ пародъ.

— Нѣтъ, вы обманцики, слышался голосъ неумолимой Марине. Вамъ не въритъ Св. Георгій, вы должны дать ему письменное обязательство.

- Согласны, всв согласны, кричаль народъ.

Д. Бокрадзе приводить переводь письменнаго обязательства, подписаннаго осетинами и переданнаго на храпеніе священнику. Всъ осетины, большіе и малые, мужчины, женщины и дъти объщались Св. Георгію, если онъ простить ихъ гръхи, воздержаться отъ пороковъ. Они влялись не заниматься убійствомъ, разбоемъ, воровствомъ, не дълать набъговъ, не портить чужихъ свнокосовъ, не воровать скота, хлъба и овощей. Объщались отказаться отъ гръховныхъ связей съ мачихами, сестрами родными и двоюродными, невъстнами и кумами. Въ посты не ъсть ничего мяснаго, а въ великій постъ говъть и пріобщаться святыхъ таинъ; праздновать не только праздники, но не работать по понедъльникамъ, средамъ и пятницамъ; не ъсть падали; любить ближняго и не жаловаться ни на кого. Кто измъпить клятвъ, на того народъ призывалъ строжайшее наказаніе Св. Георгія.

Достигнувъ своей цъли, Марине торжествовала и въ глазахъ народа сдълалась общею проповъдницею. Съ крестомъ въ рукъ, она переходила изъ деревни въ деревню, проповъдуя повсюду покаяніе. Распаленное воображеніе ея, раздраженное состояніе проходило, а въ замънь того лицо ея и глаза блестъли внутреннимъ торжествомъ. Недугъ, отъ котораго она исцълилась, заразилъ другихъ; въ народъ появилось множество ея послъдователей, старавшихся перещеголять другъ друга своимъ призваніемъ свыше. Въ обыкновенные и праздничные дни, въ деревнъ и въ церкви, гдъ только собирался народъ, появлялись кадаги и преслъдовали его своими проповъдями.

— Горе, горе вамъ! кричитъ изступленная женщина въ одной сакив, вы сами виноваты: Господь наказываетъ васъ за ваши гръхи. Перестаньте безчинствовать, если хотите, чтобы вамъ было хорошо—это слова Св. Георгія.

Почти голая, съ распущенными волосами, съ исковерканнымъ и исцарапаннымъ лицомъ, кадаги кричитъ и реветъ что есть мочи.

— Св. Георгій, помоги! Напрасно тебя люди ищуть въ церкви, ты здёсь! кричить въ другой саклё молодой человёкь, прося помощи у великомученика.

Кадаги распространились повсюду. Одна изъ нихъ видитъ Св. Георгія на бъломъ конъ, съ пылающимъ отъ гивва лицомъ и держащаго живаго дракона, связаннаго веревкой; другой — мерещутся черти съ страшными рогами, длинными вубами и когтями на ножныхъ пальцахъ. Тотъ проповъдуетъ истинное покаяніе и отръшеніе отъ плоти, а этотъ, напротивъ — удовольствіе и любовь. Одни вскакиваютъ на деревья; другіе въбираются на кровлю церкви и, падая оттуда, съ довольно большой высоты, не разбиваются. Предвъщаніямъ и требованіямъ ихъ не было конца; въ одномъ углу кадаги требуетъ принесенія въ жертву десяти быковъ, въ другомъ кричитъ, чтобы такой-то принесъ въ жертву десять барановъ; тотъ требуетъ, чтобы Соврико отдалъ дочь свою за Сасо, а этотъ кричитъ, чтобы Созрако, подъ страхомъ наказанія отъ Св. Георгія, не смълъ выдавать своей дочери за Сасо.

Отъ безчисленныхъ и противоръчивыхъ требованій, у народа становились дыбомъ волосы, онъ не зналь что дълать. Считая необходимымъ исполнять требованія предсказателей, народъ то ходилъ, въ теченіе цълаго мъсяца, босякомъ, то привязывалъ къ рукъ шану (1) и носилъ ее до извъстнаго срока.

Въ такомъ печальномъ, неспокойномъ настроенія, ожидая ежеминутно небесной кары, собирались осетины на праздникъ въ мѣстечко Корниси. Мѣсто сбора образуетъ довольно обширную луговину, вокругъ поросшую дремучимъ лѣсомъ. Стоящее посреди церковное зданіе имѣетъ крестообразный видъ и прикрыто различными кустами и выющимися растеніями. Глухой говоръ оглашаль окрестности. Въ разныхъ мѣстахъ горѣло нѣсколько костровъ, надъ которыми въ большихъ коглахъ кипятили воду; подлѣ костровъ лежали огромные дереванные вертела, для шашлыковъ. Приведенный на жертву скотъ стоялъ привязаннымъ къ деревьямъ; часть его была уже зарѣзана и выпотрашивалась. По всему просгранству, тамъ и сямъ, сновалъ босой народъ, едва прикрытый лохмотьями. Между нимъ вертѣлись кадаги, требующія покаянія и жертвы. Толпа переходила отъ одной кадаги къ другой, съ потупленными взорами и съ лицами, выражающими страхъ, просила прощенія Св. Георгія.

— Все, все сдълаемъ, Св. Георгій, говорили со страхомъ собравшіеся на праздникъ; требуй отъ насъ чего хочешь, только не губи насъ!

Осетины не на шутку върили, что своими гръхами оскорбили небо и святаго.

Заколотыя и сваренныя въ честь святаго жертвы призывали къ трапезъ. Объдъ успокоилъ на пъкоторое время ошеломленныхъ. Всъ принялись за ъду: дернъ служилъ для нихъ супрою (скатертью); небольшія плетенки—

<sup>(4)</sup> Шанъ-медкая просверденная монета, которую надавають на стальную проволоку и привязывають иъ оконечности руки.

подпосами, на которыхъ подавались черствые чурски, сыръ и большіс куски недовареной говядины. По близости стояли бочки араки (водки) и луды (пива изъ ячмена съ хивлемъ).

По старшинству лёть и вы нёсколько рядовы расположились присутствующіе, кто вы полусидачемы положеній, кто на маленькихы скамесчкахы. Женщины перемёщались съ мужчинами, — онё не дичатся ихы. Кадаги успокоились, и только окровавленчыя лица и блуждающіе глаза свидытельствовали о недавнемы ихы недугі.

Передъ началомъ объда старшина поднялся на ноги и за нимъ поднялись и всъ. Онъ взяль кубокъ или ковшъ съ аракою и обратился къ присутствующимъ съ такою ръчью:

— Слушайте, почтенные старцы, и умолините неразумные щенки, сказаль онъ имъ. Я буду говорить вамъ дъло. Пейте и вшьте во славу Св. Георгія. Великій мужъ! помирись съ нами и будемъ попрежнему друзьями. Мы, право; будемъ выполнять все, что приказываещь черезъ кадаговъ: соблюдать посты, правдновать всегда три дня въ недълю; не станемъ уже заниматься ни воровствомъ, ни убійствомъ.

Посять такой ръчи началась попойка, продолжавшаяся долго. Поднялся шумъ и религіозный страхъ мало по малу изчезъ. Мужчины и женщины плясали вмъстъ, нъсколько разъ затъвалась драка, противники хватались за кинжалы, и только появленіе кадагь, ихъ кривляніе и посредничество заставляло противниковъ вспомпить о тяготьющемъ надъ народомъ небесномъ гнъвъ и удержаться отъ кровавой сцены. Предсказаніе и требованіе кадагъ дурно вліяло на осетинъ. По одному ихъ приказанію, они приносиди въ жертву послъднихъ быковь и барановъ; попойки, часто повторяемыя, раззоряли поселянъ, постановившихъ къ тому же пе работать по понедъльникамъ, средамъ и пятищамъ. Все это не могло не обратить вниманія правительства, стараніями котораго осетины были успокоены, секты георгіянцевъ «не существуєтъ, но Марине, говоритъ Д. Б—дзе, доселѣ жива: она совершенно здорова умственно и физически и имъетъ дътей» (1).

Троицынъ день, извъстный у осетинъ подъ именемъ *Кардагз-Хасанъ* сборъ травъ, считается въ числъ главныхъ праздниковъ и празднуется съ особеннымъ великолъпіемъ въ аулахъ осетинскаго ущелья Санебанъ. Гора, на которой приносятся жертвы, называется Рекомъ. Жредъ, для исполненія церемоніи праздника, выбирается поочереди изъ почетнъйшихъ старяковъ. Жертвоприношеніе оканчивается пиромъ, а куски пищи, предназначенныя на жертву, складываются въ сторонъ на какое цибудь дерево, посвященное Кардагъ-Хасанъ, т. е. Св. Троицъ (2).

<sup>(!)</sup> Осетины Георгіанцы Д. Б-дзе Кавк, 1851 г. № 69. Грузинскія гадальщицы Н. Б. Кавк. 1853 г. № 56.

<sup>(2)</sup> О народныхъ праздникахъ и проч. Вердеревскаго Кавк. 1855 г. № 5.

Черезъ двъ недъли послъ Кардагъ-Хасана (Св. Троицы) у осетинъ бываетъ правдникъ Уацила, въ честь пророка Иліи. Подъ именемъ Уацилы или Вацилы осетины разумъютъ пророка Илію, котораго считаютъ управляющимъ громомъ и молніею и представляютъ себъ сидищимъ въ огненной колесницъ, везомой огненными крылатыми конями. Во время засухи или продолжительной непогоды осетины обращаются съ молитвою къ этому святому, прося его пощадить ихъ нивы, полевыя и огородныя растенія. Жертвоприношеніе, въ такомъ случаъ, совершается подъ дубомъ, который выбирается, по преимуществу, старый и солидныхъ размъровъ въ поперечникъ.

Громовой ударъ осетины считають проявленемъ сильнаго гнѣва Вацилы. Почти всегда, въ каждомъ аулѣ, найдется такая старуха, которая, послѣ удара грома и молнін, впадаєть въ обморокъ, начинаєть рвать на себѣ волосы, бить по лицу, скрежетать зубами, производить кривлянья и различныя гримасы, словомъ, показываетъ себя какъ бы навожденною. Распѣвая непонятныя пѣсни, она особенно часто повтораетъ: «цопай во елдари цоппай». Подобное лицо народъ считаетъ пророчицею Св. Иліи и спрашиваютъ у нея чего требуетъ Вацила, для удовлетворенія своего гнѣва. Она обыкновенно требуетъ принести въ жертву нѣсколько воловъ и барановъ и тѣмъ доставляетъ общую радость жителямъ, имѣющимъ случай лишній разъ насытиться и повеселиться (1).

Въ день празника каждый хозяинъ долженъ принести жертву по средствамъ. Заръзавъ корову, барана или козла и помолившись Богу, начинаютъ пировать, приглашая сосъдей, но съ тъмъ однако же, чтобы каждый приглашенный пришелъ со своими кушаньями, приготовленными изъ жертвы, принесенной по случаю этого дня. Напившись и натвшись до сыта, хозяинъ, вмъстъ съ своими ближайшими родственниками, относитъ въ лъсъ кожу животнаго принесеннаго въ жертву и, повъсивъ ее на дерево, произноситъ при этомъ слова приличныя празднику. Кожа остается на деревъ, какъ свидътельство въ точномъ исполнении праздника.

Главное же мъсто правднованія происходить въ ауль *Какадурю*, въ Та. гаурскихъ горахъ, гдъ существуетъ одна изъ горъ посвященныхъ пророку Иліи, и тамъ живетъ главный жрецъ *дзуаръ-лагъ* (образъ-человъкъ, святой человъкъ) — распорядитель Св. Иліи.

Дзуаръ-дагъ одинъ посвященъ въ таинство приношенія жертвъ и выбирается изъ числа самыхъ почтенныхъ стариновъ, преимущественно одной и той же фамиліи. Онъ одинъ только можетъ всходить на священную гору, получать подарки въ день праздника, ходить въ бълой одеждъ, гадать и приносить жертвы.

Въ пещеръ горы устроенъ жертвенникъ, въ которомъ хранятся всъ приношения и священная чаша. За три дня до наступления праздника дзуаръ-

<sup>(1)</sup> Очерки Осетія Н. Берзеновъ Кави. 1850 г. № 48.

лагъ долженъ приготовиться въ совершенію таинствъ. Приготовленіе это заключается въ омовеніи въ теченіе трехъ послёднихъ дней молокомъ, чтобы чище явиться передъ святымъ, въ надёваніи бёлаго платья и приготовленіи, нарочно для праздника, пива. Вечеромъ, наканунѣ праздника, дзуаръ-лагъ, взявъ съ собою пиво, отправляется на гору. Подойдя въ жертвеннику, онъ наливаетъ пиво въ чашу и, поставивъ ее на самомъ высокомъ и видномъ мѣстѣ горы, ложится подлё нея спать, на всю ночь.

По върованію народа, въ эту ночь Вацила (т. е. св. Илія), спустившись съ неба, опровидываетъ чашу. Дзуаръ-лагъ, проснувшись поутру въ день праздника, смотритъ, въ которую сторону пролито пиво, и, сообразно съ этимъ, дълаетъ свои предсказанія о благополучіи текущаго года, объ урожав и проч. Пиво, пролитое къ сторонъ горъ, предвъщаетъ урожай Осетіи; а къ Кабардъ и Чечъ- урожай тъмъ народамъ. За тъмъ гадатель спускается съ горы и за хорошее предвъщаніе получаетъ подарки събстнымъ или вещами, кто чъмъ можетъ и кому чъмъ вздумается подарить его.

Здъсь правднование отличается отъ прочихъ мъстъ тъмъ, что жертвы не вносятся на гору, а во время молитвы жреца народъ стонть въ почтительномъ отдалении отъ горы и потомъ ъдятъ не въ общей трапезъ, а кто что пригадалъ себъ къ празднику.

Дзуаръ-лагъ занимается гаданьемъ и въ прочіе дни года. Больной приглашаеть его часто открыть истинную причину бользии. Дзуаръ-лагъ беретъ четыре палочки, длиною въ полъ аршина каждая, сращиваетъ ихъ попарно и дълаетъ на обоихъ концахъ разсчены. Положивъ ихъ на столъ такъ, чтобы пара отъ пары отстояла на полъ-аршина, покрываетъ ихъ овчиною или кожею. Послъ того приступаетъ къ чтенію заклинаній и молитвъ, прося, чтобы тайна открылась.

— Не сердится-ли *Тбает-Вацима* (св. пророкъ Илія) за что-нибудь на больнаго? спрашиваетъ жрецъ, окончивъ молитву и обращаясь къ таинственному покрываву; если сердится, то пусть лѣвая пара приподнимется.

Тбавъ-Вацила, конечно, прогиввался на больнаго, иначе не могло бы быть гаданья: и вотъ лввая пара начинаетъ приподниматься и становится въ видъ стропилъ.

- Чъмъ ты провинился противъ святаго? спрашиваетъ гадающій больнаго.
- Въ праздникъ св. Илін, говорить обыкновенно больной, желающій поскорье выздоровьть, не принесь я въ жертву лучшаго, не исполниль объщанія и не вариль пива.
- Не угодны ап будуть новыя жертвы больнаго? спрашиваеть гадающій, обращаясь къ пророку Иліи.

Согласіе следуєть всегда за такимь вопросомь и, въ знакъ его, правая пара палочекь также начинаеть подниматься, и, достигнувь до одной высоты съ левою, обе пары соединяются.

Дзуаръ-лагъ получаетъ подарки, Вацила-новыя жертвы, а больной дол-

женъ выздоровъть цепремънно; если же умретъ—самъ вицоватъ, потому что, въроятно, снова прогиъвилъ святаго (1).

Кром'в гаданій дзуаръ-лага, осетины им'вють своих дасныте—знахарей и знахарокъ. Первые, по зам'вчанію Ип. Тхостова, служать посредниками между людьми и святыми, а главное—между нечистыми силами; а вторыя—между Богомъ, святыми и людьми. Ті и другія пользуются громаднымь значеніемъ. Предсказанія ихъ считаются пророчествомъ, ихъ нашептываніе цілительнымъ лекарствомъ, ихъ хожденіе вокругъ дома — сохраненіемъ отъ всякаго несчастія и изгнаніемъ изъ сакли шайтана (чорта).

Слава нъкоторыхъ знахарей извъстна по всей Осетіи, и нуждающіеся призывають такого знахаря часто за нъсколько десятновъ версть.

Знахарь приступаетъ въ дълу только тогда, когда ему принесутъ на кругленькомъ столикъ уалибыхму—пышку.

Во все время пребыванія своего въ дом'я призвавшаго, знахарь то нає шептываєть что-то, показывая видь, что не обращаєть вниманія на присутствующихь, то громко молится, призывая на помощь всіхъ святыхь и нечистыхь силь. Накушавшись уалибыхта и разговариває съ хозяєвами, знахарь нарочно какъ-бы заговариваєтся, на нзыкі непонятномы для окружающихь, и стараєтся показать, что бесідуеть съ невидимыми силами. За тімь, вечеромь, онъ ложится спать очень рано, а призвавшіє его кладуть ему подъ подушку серебряную монету, безъ которой духи ничего не сообщають и самому знахарю. «Туть-то, въ тиши почной, къ нему являются на помощь силы небесныя и подземныя, и происходить потіха. Знахарь то спорить съ духами, то умоляєть ихъ, говоря, что страждущій прекраспійшій человікь въ мірів, а семейство его и родные—самые праведные».

На утро, съйвъ новую пышку и помолившись, знахарь объявляетъ, чёмъ можетъ помочь больному, рйжетъ быка или барана въ жертву тому святому, который, по его словамъ, причинилъ больвнь, наговариваетъ, нашептываетъ и, захвативъ съ собою все, что усиълъ набрать или выпросить, отправляется номой.

Знахарка поступаетъ, въ эгомъ случат, пъсколько иначе. Она начинаетъ съ разспросовъ больнаго: не святотатствовалъ ли онъ, не обманулъ ли какого святаго объщаниемъ принести жертву и, наконецъ, не отлучался ли изъ дому во время аульнаго праздника.

Разспросивъ такимъ образомъ и узнавъ что ей нужно, она беретъ чистый карданз — бълое покрывало, завязываетъ въ одинъ конецъ его уголекъ и отъ него начинаетъ отмъривать локтемъ, обозначая границы каждаго локтя булавкой или иголкой. За тъмъ объявляетъ, что святой, напримъръ Вацила, который, и по мнънію родныхъ больнаго, болье другихъ обиженъ,

<sup>(</sup>¹) Религіозные обряды осетивъ и проч. Шегрена Кавк. 1846 г. № 28. Потздка въ Кударское ущелье. Василій Переваленко Кавк. 1849 г. № 40.

прогитеванся на страждущаго. Для большаго эфекта, она перебираетъ предварительно итслькихъ святыхъ, непричастныхъ къ дълу.

 Если причиной болёзни, говорить она, такой-то святой, то пусть карданъ увеличится или уменьшится.

Карданъ не увеличивается до тъхъ поръ, пока дъло не дойдеть до названія Вацилы: тогда гадальщица ловко вытягиваеть карданъ или переходить черезь границу, обозначенную иголкой.

— Смотрите, смотрите, какъ озлобленъ Вацила, говорить она: карданъ увеличился на цълый локоть.

Окружающіе, занятые мольбою о снисхожденіи къ больному и всему его семейству, не замічають обмана знахарки, которая, чтобы умилостивить святаго, назначаеть двойную жертву, «увіряя, что больной поправится, потому что святой, открывшись, что онь причиною болізни, согласился снизойти къ его ошибкамъ и простить ихъ».

Другой способъ леченія заключается въ привязываціи на шею больнаго камня «чортовы колти» и клочка черной матеріи, которыя должны быть неразлучны съ нимъ.

Эти вещи даются зпахарками и людямъ здоровымъ, въ предохраненіе отъ всякаго недобраго случая.

Талисманы составляють не последнее цело въ жизни народа. Осетины зашивають въ кожицу небольшой треугольникъ листоваго железа, съ вырезаннымъ въ средине его крестомъ. Въ такую ладонку насыпаютъ толченаго угля и серы, а иногда, кроме того, кладутъ сплюснутыя пули, бывшія на жертвенникахъ, или землю, траву, листья и считаютъ тогда себя предохраненными отъ нечистой силы и смерти въ бою. Такія ладонки носятся на шев, а детямъ надеваютъ ихъ въ первый разъ въ понедёльникъ и вторникъ первой недели великаго поста.

Нъткоторые носять магометанскія молитвы, писанныя по-арабски, на бумагъ, шириною въ вершокъ и длиною въ рость человъка, за подписью и нечатью муллы. Если бумага приходится какъ разъ по росту носящаго молитву, то онъ считаетъ себя въ безопасности отъ пуль, шашекъ и дъявольскаго навожденія.

Последнее можеть быть наведено на человека чародействомъ и колдовствомъ. Колдуны и колдуньи, а въ особенности последнія, существують и въ Осетіи, но находятся въ постоянной вражде съ дасныте—знахарями, знающими средство избавлять честной народь отъ порчи колдовствомъ.

Подозръваемаго въ нолдовствъ человъка знахарь ведетъ къ калиткъ околдованнаго, привязываетъ къ нему передникъ, въ которомъ завязаны отруби, такъ, чтобы они не разсыпались безъ поддержки. «Когда все это готово, говоритъ Тхостовъ, знахарь, у ногъ предполагаемаго колдуна, ръжетъ черную курицу и затъмъ начинаетъ водить его вокругъ сакли, нашентывая что-то и ощипывая курицу, пухъ которой разбрасываетъ во всъ стороны. Обойдя,

такимъ образомъ, трижды кругомъ сакли, опъ останавливается у калитки, говоритъ какія-то фразы, въ родъ молитвы, и потомъ, отпустивши подозръваемаго колдуна, начинаетъ увърять призвавшихъ его, что колдовства уже пътъ и не будетъ.

Бывають случаи, когда на эту церемоню трудно уговорить заподозрънное лицо; тогда знахарь приказываеть секретно отръзать у него что-нибудь изъ платья и достать ключекъ изъ его волосъ и съ ними уже совершаетъ описанную процедуру, по окончании которой лоскуть и волосы зарываются въ землю, близъ сакли лица, потериввшаго отъ колдовства (1)».

Въра въ существование многихъ духовъ, разнаго рода покровителей, защитниковъ и угнетателей рода человъческаго и боязнь прогивнить ихъ, выввала народъ на совершение многихъ праздниковъ, и притомъ такихъ, что и сами осетины не знаютъ, въ честь кого празднуютъ.

Никто изъ осетинъ самъ собою не смъстъ приступить къ сѣнокошенію, а долженъ выйдти на покосъ въ одно время и непремънно вмъстъ со всъми жителями аула, округа или цълаго ущелья.

Хотя трава давно уже поспела, но горскіе осетины не решаются косить ее ранее іюля месяца и прежде совершенія праздника атинага. Тоть, кто прежде этого времени возьметь въ руку что-нибудь острое—ииргать, кото считается причиною дурной погоды. Оть этого и самый депь, въ который бываеть праздникь атинагь, носить названіе ииргисани-бонь, а торжество. — ииргисани-кувот, т. е. модитва по случаю взятія въ руки остраго.

Раннее начатіе косьбы, по сказанію осетинь, влечеть за собою гнівть святыхь, насылающихъ дождь, непогоду, жгучіе жары и прочіе невзгоды, весьма вредныя для стнокоса или жатвы. Вто желаеть начать стнокось раньше празднованія атипала, тоть платить въ пользу аула штрафъ—иеарв или коди, состоящій иногда изъ двухъ быковь, которые приносятся въ жертву богать, а шкуры ихъ промениваются на сыръ или отдаются кузнецать для раздувальныхъ мёховъ.

Въ началѣ іюля, старъйшины, на совъть, ръшають, когда быть атинату, и, съръшеніемъ своимъ, посылають по аулу фидивага—глашатая, который, проходя по улицамъ аула, кричить о ръшеніи совъта.

— Ра-уй! прибавляеть онъ при этомъ отъ себя, никто да не скажеть, что онъ не слышить: кто имъеть ули, да слышить!

Въ азлъ происходитъ въ это время дъятельное приготовление араки, пива, браги и проч.

Въ назначенный день, по приглашению того же фидивага, жители собираются въ чьемъ-нибудь домъ, сараъ или, просто, на открытомъ полъ и при-

<sup>(</sup>¹) Знахари и знахарии Осетіи. Ин. Тхостова Терскія в\(\frac{1}{2}\)дом. 1868 г. № 27. Кави. 1868 г. № 85. Религіозные обряды осетинъ и проч. Шагрена Кави. 1846 г. № 30.

носять съ собою *чирта*—пироги и напитки. На складчину покупають или нъсколько барановъ, или быка. После молитвы одного изъ старейшихъ надъ жертвою, ее передають на закланіе, разсекають потомь по членамъ, такъ чтобы кости остались непремённо цёлыми, и бросають ихъ въ большой мёдный котель, поставленный на огне; сердце, легкое и печень идуть на приготовленіе шашлыка, а кишки и брюшина—на *турбас*в, или либзу, особое кушанье, къ которому прибавляють немного копченаго жира; кушанье это составляеть лакомство для осетинъ.

По возвъщени фидивага, что объдъ готовъ, всъ садатся по порядку, уступая почетныя мъста старшимъ. Ловкіе и опытные люди, по выбору общества, служатъ во время объда. Мясо вынимается изъ котла, пироги собираются въ одну кучу, а почетнымъ старшинамъ подаются турьи рога, наполненные аракою, виномъ или брагою.

Одинъ, самый старъйшій изъ аула, подымается на ноги и спимаеть шапку; его примъру следують вет присутствующіе, и начинается молитва. Въ ней

произпосять имена всёхъ святыхъ, прося ихъ милости и защиты.

— Слава тебѣ Боже, слава Тебѣ! (Хуцау табу-донъ, Хуцау!), произноситъ старшина и за тѣмъ проситъ Саризадъ (ангела головы) охранить каждаго отъ всякихъ золъ; Уастырджи (св. Георгія) помочь путникамъ и избавить отъ всякихъ напастей; Дони-чизджиту (дѣва воды) охранить отъ потопленія и, наконецъ, молящіеся предаютъ себя волѣ Саниба (Троицѣ).

Перечисливъ вскат святыхъ, извъстныхъ осетинамъ, присутствующіе на

праздникъ обращаются въ Едію и Вацилъ съ особою модитвою.

— Елія! говорить старикь, ты обладаешь громомь, молнією и дождемь; призри на людей твоихъ усердно тебь молящихся, и пошли съ неба столько дождя и свъта, сколько нужно, да не засохнуть и не сгніють хліба наши, да не потерпить народь твой голода и жажды, каждый да принесеть тебъ жертву отъ плодовъ своихъ!... Вацила! да будуть тебъ угодны наши жертвы и молитвы; охраняй наши хліба и поля отъ засухи и непогоды, такъ какъ тебъ отъ Бога дана эта сила и благодать.

— Омменъ Хуцау (аминь, Боже)! повторяетъ народъ за каждой фразой

молитвы, произвосимой старшиной, съ разстановками.

Старшина передаетъ затъмъ одному изъ предстоящихъ стаканъ съ аракой или пивомъ и шашлыкъ.

— Да будуть съ тобою милости, говорить тогда ему народъ, какъ тъхъ святыхъ, которыхъ ты призвалъ, такъ и тъхъ, о которыхъ умолчалъ.

Присутствующіе беруть стаканы, полные вина, и шашлыки. Откусивъ отъ шашлыка и хлебнувъ вина, передають слъдующимъ, а въ это время вся приготовленная пища дълится по ровну и раздается по рукамъ. Послъ объда бываютъ гимнастическія упражненія, прыгайье, бъганье взапуски, пляска, борьба и т. п. увеселенія.

Ежегодно, въ концѣ іюля или начэлѣ августа мѣсяца, жителя осетин-

сних селеній верхняго и нижняго Кани, Тмени, Кау и переселенцы изъ этихъ мъстностей празднують въ честь своего патрона Ного-Дзуара, что значить новый святой. Ногь-Дзуаръ пользуется не меньшимь уваженіемъ у осетинъ этой мъстности, какъ и св. Георгій, и ему приносять въ жертву барана, рога котораго обвивають серебряною ниткою и кускомъ ваты. Богатые дълають серебряный колокольчикъ, считаемый самою лучшею жертвою.

По върованію народа, святой этоть такъ строгъ, что не дозволяєть, безъ особаго благоговьнія, подходить як своему жертвеннику и запрещаєть говорить громко. Жертвеннике его находится на горь, въ няти верстахъ на юго-западь отъ селенія Кани. Осмълившійся нарушить эти правила и ведущій себя неприлично во время жертвоприношенія, по сказанію народа, лишаєтся языка или сверпеть ему ротъ на сторону, а главное, все время пиршества пролежить полумертвымъ (въ обморокъ). Поэтому осетинь, желающій угодить святому, должень, съ непокрытою головою, поднять жертву на своихъ или спинь на довольно высокую гору, гдъ стоить жертвенникь, и должень выбрать для того самый жаркій день, чтобы болье утомиться.

За нёсколько дней до праздника, осетины выбирають двухь распорядителей. Выбранные получають назвапіе дзуарь—лага и обязаны вести себя прилично и опрятно, для чего, наканунё праздника, выкупаться и надёть чистое бёлье. Въ день торжества они раньше всёхъ являются къ жертвепнику и ожидають собранія богомольцевъ. Когда всё соберутся, тогда старшій изъ дзуаровъ поручаеть одпому изъ присутствующихъ стариковъ прочесть молитву, содержаніе которой всегда импровизированное — что взбредеть на умъ въ минуту религіознаго настроенія. Послё молитвы, жрецы собирають на чистую бурку вещи, принесенныя въ даръ Ногъ-Дзуару, и относять ихъ на жертвенникъ. — «Молча и съ особеннымъ благоговеніемъ ждеть ихъ возвращенія собравшаяся на праздникъ толпа; начинаются радостныя поздравленія съ праздникомъ и, въ слёдъ за тёмъ, самое разгульное пиршество».

Осетины, искренно върующіе въ святаго, не возвращаются до тъхъ поръ домой, пока не перепьются и не передерутся. — Чрезъ три дня послъ праздника, многіе закалываютъ быка, нарочно для того откормленнаго, и, пригласивъ сосъдей, пируютъ. Этотъ пиръ называется Ного-Дзуари ареи-топи бопъ-день проводовъ Ногъ-Дзуара (1).

Кром'в различнаго рода святых, почитаемых осетинами, каждый ауль, или отдёльное племя, имееть своих идоловь, покровителей и священныя мёста, которыя, впрочемь, по большей части, не уважаются и пе признаются другими аулами и племенами (2). Только пемпогіе идолы, какь,

<sup>(</sup>¹) Вѣровавіе осетинъ Ил. Тхостовъ Терск. вѣдом. 1868 г. № 12. Осетинскія народныя сказанія. Джантемира Шанаєва. Сборн. свѣд., о кавказск. гордахъ, выпускъ III.

<sup>(2)</sup> Различныя наименованія этихъ идоловъ желеющіе могутъ найти въ статьв "Осотинскія народныя сказанія" Джантемира Шанаева Сбор. Свід. о Кавказс. горцахъ выпускъ ІІІ.

напримъръ, Хиау-дзуаръ (образъ Божій), Фыры-дзуаръ (образъ барана) и святое мъсто Домадикаезадъ, пользуются уваженіемъ многихъ ауловъ и даже племенъ. Каждый аулъ самъ по себъ празднуетъ мъстный праздникъ въ честь своего идола или священнаго мъста. Такъ, въ аулъ Владикавказскомъ бываетъ лътомъ праздникъ Гудъ-дзуаръ (образъ Гуда), совершаемый на Гудъ-Горъ, въ семи верстахъ выше аула по р. Тереку. — Въ аулъ Даргавсъ совершаются праздники въ честь Хиау-дзуаръ и Фыры-дзуаръ, причемъ кумиръ послъдняго, сдъланный изъ мъди, стоялъ посрединъ улицы, въ концъ аула (1). У алагирцевъ священное мъсто Домадискаезадъ и у тагурцевъ, въ Санебанскомъ ущелъъ, пещера Фариегадагъ (благодатная пещера).

Въ этомъ ущельй, по свидительству академика Шегрена, въ числе даровъ, принесенныхъ въ разное время и сохраняемыхъ въ пещере, находится сундукъ съ костями пензвёстно чьими. Эти кости вынимаются изъ сундука во время засухи, и собравшіяся женщины и дъвушки относять ихъ къ речет, окунаютъ въ воду, прося орошенія полей, и потомъ онять складывають въ тотъ же сундукъ. Туземцы увтряютъ, что после такого обряда всегда выпадаетъ дождь.

Созданныя народомъ аульныя божества, или патроны данной мёстности, по понятію туземцевъ, оберегаютъ каждый свой край отъ всякаго зла, направляютъ людей преимущественно на добрыя дёла, помогаютъ имъ во всёхъ предпріятіяхъ, заступаются за нихъ передъ другими божествами и даже передъ злыми духами. Стараясь о водвореніи въ покровительствуемомъ краё спокойствія, здравія его обитателей и богатства ихъ, божества эти, по понятію осетинъ, не могли обойтись безъ боя и враждебнаго столкновенія съ другими божествами, и въ особенности съ злыми духами. Разсказъ объ одномъ изъ такихъ столкновеній ходитъ между осетипами и выразился въ повёрьё, извёстномъ подъ именемъ «идущіе за снопомъ».

Разъ въ годъ, говорятъ осетины, знахари (дасныте), отправляются за снопомъ въ мѣсто, неизвѣстное для обыкновенныхъ смертныхъ. Передъ отправленіемъ своимъ въ походъ, они крѣпко засыпаютъ и, по вѣрованію туземцевъ, во
время этого сна души ихъ, оставивъ тѣло, отправляются въ битву. Обыкновенно засыпающій, будеть—ли то мужчина ими женщина, объявляеть о своемъ
походъ близкимъ родственникамъ, и они не будятъ заснувшаго до тѣхъ поръ,
пока онъ самъ не проснется. Между тѣмъ души этихъ избранныхъ, одна на
метлѣ, другая на кошкѣ, на собакѣ или въ ступкѣ отправляются на сборный
пунктъ, откуда подъ предводительствомъ своего горнаго духа или божества, съ
подчиненными послѣднему апгелами, отправляются въ походъ противъ Татаръ—

<sup>(</sup>¹) Кумиръ втотъ былъ ввятъ генераломъ Абхазовымъ, но осетины поставили на его мъсто другаго, хотя по виду своему и не похожаго на предъидущій, но пользующагося такимъ же уваженіемъ. См. статью Джантемира Шанаева Сбор. свъд. о Кавказск. горц. выпускъ III.

типа—извъстнаго божества, почитаемаго накъ осетинами, такъ и набардинцами. Покровительствуя преимущественно послъднимъ, Татаръ-тупъ вовбудилъ противъ себя всъ горныя божества Осетіи, которыя, соединившись вмъстъ, ведутъ съ нимъ упорную войну изъ-за горсти клъбныхъ зеренъ-изъ-за одного снопа клъба.

Послѣ довольно продолжительнаго сраженія, въ которомъ стрѣлы играютъ не послѣднюю роль, одна изъ сторонъ обыкновенно уступаетъ поле битвы. Тогда побѣдители, съ крикомъ радости, бросаются на сноиъ, хватаютъ изъ него горсть зеренъ и разсыпаютъ ихъ въ направленіи къ своему краю, и тогда въ предстоящемъ году урожай для побѣдителей несомнѣненъ.

«Затьмъ, пишеть Джантемиръ Шанаевъ, объ стороны расходятся по домамъ. Многіе изъ участвовавшихъ получаютъ раны, которыя для обыкновенныхъ людей не могутъ быть вамътны, а замътны только для участвовавшихъ въ божественной войнъ. Участвовавшіе затьмъ просыпаются отъ тяжкаго сна и объявляютъ своимъ домашнимъ и односельцамъ о будущемъ урожаъ».

— Я самъ знаваль такого -говориль Шанаеву одинь изъ осетинь, разсказывавшихъ объ этой войнъ---который участвовалъ въ такомъ походъ; да и люди указывали на него. Звали его Цара; жилъ онъ за переваломъ, въ Дзомахъ, и теперь, кажется, онъ живъ еще. Онъ участвованъ въ походъ съ своимъ конемъ; знай, что и животныя участвуютъ въ такомъ походъ. Всякій разъ, передъ отправленіемъ въ походъ, онъ засыпаль; жена, разумъется, зная про это, никогда не тревожила его до тахъ поръ, пока онъ самъ не просыпался. Разъ онъ, по своему обыкновенію, собирался въ походъ за спопомъ-Долго онъ спаль, и наконецъ, не просыпаясь, вскричаль: ей, гивдая, догоняй, догоняй его!.. Это онъ звалъ такъ своего коня. Въ это время конь его въ вонющит сельно заржалъ. Отъ сильнаго-ли ржанья своего коня проснулся онъ, или такъ ужь следовало, одинъ Богъ знаеть-только онъ проснулся. Приподнявшись съ кровати, онъ улыбнулся и сказалъ: ну, сдава Богу, побъда на нашей сторонъ! надъйтесь на хорошій урожай. Потомъ опъ послаль мальчика, чтобы тогь осмотрёль коня его; мальчикь, возвратившись въ саклю, сказалъ, что конь чрезвычайно вспотълъ, такъ, какъ будто-бы сто верстъ проскакалъ. Пришли и другіе осмотръть коня-и что же? какъ будто. бы его выкупали, такъ сильно онъ вспотълъ!

Многіе лёса и рощи посвящены народомъ различнымъ святымъ; и замѣчательно то, что такихъ рощъ обыкновенно бываетъ тѣмъ больше, чѣмъ безлѣснѣе мѣсто и чѣмъ дороже бываютъ въ данной мѣстности дрова. Деревья такихъ рощъ неприкосновенны, и ихъ можно рубить только для варенія пива въ честь святаго. Нѣкоторые лѣса имѣютъ свою исторію. Таковъ, напримѣръ, орѣховый лѣсокъ, въ Тагаурскомъ ущельѣ въ долинѣ Суадагъ (черный оврагъ). Лѣсокъ этотъ стоитъ одиноко въ безлѣсномъ пространствѣ и какъ будто вабрелъ сюда случайно. Онъ представляетъ собою какъ бы цвѣточную куртину, родъ совершенно круглаго небольшаго острова, имѣющаго въ окружности

версты три. Разсказывають, что когда-то давно жиль на свъть горець Хетагь (по ореографіи академика Шегрена Кхета), человъкь, славившійся своею набожностію, храбростію и удальствомь. Но какь храбрость въ глазахь осетина неразлучна съ хищничествомь, не считающимся гръхомь, а напротивъ дъломь богоугоднымь, то однажды Хетагь, или Кхета, отправился на воровство, которое хотя и удалось, но потомъ было открыто, и за нимъ погнались. Хетагь (Кхета) несется отъ преслъдователей и достигаетъ долины Суадагъ (1). Долина безлъсна, непріятели начинають настигать Хетага (Кхету); ему скрыться негдъ и Хетагъ (Кхета) ръшается умереть съ оружіемъ въ рукахъ, какъ вдругъ слышитъ изъ ближайшаго лъса голосъ, приглашающій его скрыться въ своей чащъ.

— Въ явсъ, Хетагъ, въ явсъ! кричалъ ему невъдомый голосъ.

Лѣсъ этотъ находился однако далеко. Хетагъ (Кхета) расчелъ, что не успъетъ добраться до него и не спасетъ своей головы. Въ такомъ затруднительномъ положени, изнемогая отъ усталости, онъ предлагаетъ лѣсу или части его, если угодно, выдти къ нему на встръчу.

— Хетагъ уже не поспъетъ въ лъсъ, кричалъ онъ, а пускай лъсъ поспъетъ къ Хетагу.

И вотъ часть орёховаго лёса, отдёлившись, выступила впередъ и закрыла собою храбраго витязя и ловкаго вора. Лёсокъ этотъ, остановившись на томъ самомъ мёстё, гдё и теперь стоитъ, названъ по имени спасеннаго Xemaiz и получилъ священныя права, въ честь предполагаемаго въ лёсу Хетаджидзуара (патронъ, святой Хетага). Легенда говоритъ, что и теперь еще то мёсто, откуда вышелъ лёсъ, осталось гладкимъ посреди дремучаго лёса.

Находясь въ трехъ верстахъ отъ Алагирской станицы, поляна эта извъстна подъ именемъ: Бираги-дзенджи-цагата (волчьей голени).

Деревья этого леска считаются неприкосновенными, ихъ никто не сместь ни рубить, ни собирать плодовъ; кто убъеть въ этомъ лесу зверя, тотъ долженъ бросить его тамъ же, если онъ не годенъ для пищи, а въ противномъ случав созвать всехъ своихъ односельцевъ и тамъ, на месте где убилъ зверя, вместе съ ними употребить его въ пищу. Выносить изъ лесу ничего не позволяется, и каждый, кто преступить это правило, ослепнеть или

<sup>(1)</sup> По разсказу-же, слышавному Д. Шанаевымъ, Хетагъ былъ родомъ кабардинецъ, потомокъ славнаго Инала. Онъ жилъ въ урочище Хетагъ, за р. Кубанью, вивств съ двумя братьями, изъ которыхъ средняго звали Біасланомъ, а младшаго Асманомъ. Братья посоримись между собою: Хетагъ держалъ одну сторону, а его братья другую. "Не будемъ съ тобою житъ", скаволи однажды два брата Хетагъ, "После этого я самъ съ вами не хочу оставаться" отвъчалъ Хетагъ и бежалъ оттуда съ двумя сыновьями. Братья, узнавши о его побъгъ, порешвли догнать и убить его, въ томъ соображени, что если онъ где посседится и произведетъ большое потомство, то вакъ онъ самъ, такъ и его потомство не оставатъ ихъ въ поков. Отъ преследования-то братьевъ и бежалъ Хетагъ въ долину Суадагъ. (См. Осетински народныя сказания. Сборникъ севдений о кавквескихъ горцахъ выпус. 111).

умретъ. Суевъріе въ этомъ случав такъ сильно распространено между народомъ, что если положить въ лѣсъ самыя привлекательныя для осетина вещи, то они навърное останутся неприкосновенными, точно также, какъ и люди, скрывающіеся въ немъ отъ преслъдованія. Разъ въ годъ, жители собираются въ лѣсокъ на праздникъ и приносятъ жертвы, называемыя нывондами.

У осетинъ въ прежнее время существовать даже сау-бареджи-дзуаръ, или святой Чернаго всадника, покровительствующій воровству. Каждый туземець, собираясь на воровство и вообще въ ночные разъбзды, просиль содбиствія этого святаго въ задуманномъ предпріятіи. Хозяйка напекала пышекъ, старшій членъ семьи клаль эти пышки около себя и, взявъ одну изъ нихъ и обнаживъ голову, призывать покровительство своего патрона. Увъренный, что подобнымъ приношеніемъ онъ расположилъ къ себъ святаго, каждый осетинъ смъло отправлялся въ путь и былъ убъжденъ, что впереди его ъдетъ святой Чернаго всадника на своей вороной лошади, въ перной одеждъ, и направляетъ его на успъхъ и удачу въ хищничествъ.

Если навздъ былъ неудаченъ, и предпринявшій его, будучи пойманъ, платился жизнію, то народъ говорилъ, что онъ былъ оставленъ святымъ.

Мъстопребывание этого святаго, по указанию туземцевъ, находится въ пещеръ Баи, въ Алагирскомъ ущельъ, въ 16 верстахъ отъ Алагирском станицы.

Слѣпая вѣра въ непреодолимую силу нѣкоторыхъ вещей также очень сильна между осетинами. Нравственное и умственное развитіе ихъ стоитъ на такой низкой степени, что каждое семейство, тайно отъ другаго, уважаетъ какой-нибудь предметъ, въ непреодолимую силу котораго вѣритъ и боится прогнѣвить его, изъ одного простаго страха, что эта неодушевленная вещь отмстить за оскорбленіе въ случаѣ ложной клятьы передъ нею или неправильнаго показанія.

Уваженіе это къ неодушевленнымъ предметамъ и даже животнымъ до такой степени сильно, что не было еще примъра, «чтобы кто-нибудь не созна вался въ воровствъ или даже убійствъ, ежели отъ него потребуютъ признанія надъ предметами или животными, въ тайнъ имъ уважаемыми».

Лица, поставленныя во главѣ управленія осетинами, нерѣдко прибѣгали къ такого рода клятвѣ и пользовались суевѣріемъ народа при разборѣ тяжебныхъ дѣдъ между осетинами.

Такъ, однажды помощнику увзднаго начальника была заявлена осетиномъ жалоба, что, недвли двъ тому назадъ, сосъдъ укралъ у него отличнаго барана, за что тотъ просилъ приказать укравшему возвратить, по ихъ обычаю, четырехъ барановъ.

Обвиняемый отпирался и говорилъ, что пикогда не только не кралъ, но и не видаль барана. Въ доказательство справедливости своихъ словъ, онъ клялся семействомъ, призывая на него всъ несчастія, бъды, чуму и холеру.

Отъ жалобщика потребовали болъе ясныхъ доказательствъ. Тогда послед-

ній снять съ себя мізшокъ, вытащиль изъ него кошку со связанными дапами и подаль обвиняемому палку.

— Если ты не укралъ у меня барана, проговорилъ онъ, то убей эту кошку.

Обвиняемый отказался, увъряя, что ни отецъ его, ни дъдъ, ни прадъдъ, никогда не убивали кошекъ, и потому онъ также, не желая этого дълать, отдаетъ истцу четырехъ барановъ и не хочетъ марать руки кошачьею кровью. Казалось, дъло было кончено: впновный найденъ и удовлетворилъ истца; но едва только истецъ тронулся съ мъста, какъ обвиняемый остановилъ его.

— Постой, сосъдъ, проговорият онт, мы еще не кончили дъла. Начальникъ, будь справединвъ: я, дъйствительно, взялъ у него то, что онт говорият, но и онт согръшнят противъ меня. Когда я заръзалъ барана, то кожу спряталъ подъ камень и ушелъ домой, но издали видълъ, что сосъдъ укралъ у меня эту кожу.

Истецъ, сдёлавшись теперь отвётчикомъ, сталъ точно такъ же запираться, какъ запирался, за нъсколько минутъ передъ тёмъ, его противникъ. Онъ клился, что не бралъ кожи, и говорилъ, что готовъ присягнуть въ доказательство своей невинности.

- Присягнувши ты обманешь, сказаль ему истець, потому что ваша семья върить только въ св. Константина и Давида Гелатскаго, а вотъ погоди... Съ этимъ словомъ онъ побъжалъ на пригорокъ, къ развалинамъ древней башни, и принесъ оттуда довольно большой камень.
  - Переступи черезъ этотъ камень, если ты не взяль кожу моего барана.
- Въ чему я буду переступать черезъ камень? съ видимымъ отвращенемъ сказалъ обвиняемый... Не хочу я твоихъ барановъ, и пусть мясо моего пропадаеть.

Разбирательство кончилось, и вскорт затемь оба тяжущиеся дружелюбно сидели подъ однимъ деревомъ и вмёсть объдали, не одёняя другь друга скудною транезою.

Точно также въ другихъ семействахъ предметами глубокаго уваженія служать: въ одномъ ружье, въ другомъ просто вътка, сорванная съ дерева, въ третьемъ какой-нибудь клокъ одежды и т. п. Каждая семья имъетъ свой уважаемый предметъ, котораго въ тайнъ боится и которому оказываетъ глубокое уваженіе (1).

Суевърію осетинъ нъть предъловь; ничего нъть легче, какъ прослыть между ними пророкомъ. Каждый умалишенный почитается ими за существо сверхъ-естественное. Народъ върить въ существованіе добрыхъ и злыхъ духовъ и сатану; по его понятію, въ каждомъ мъстъ есть злой духъ, старающійся напортить людямъ; въ одномъ мъстъ онъ пускаетъ по ночамъ тъни, въ другомъ зажигаетъ съно, а въ третьемъ забавляется переноскою того же

<sup>(1)</sup> Накотор, исковые обычая у осетина Н. Дункель-Веллинга Кавк. 1855 г. № 24.

съна съ одного мъста на другое. Многіе изъ осетинъ увъряють, что сами лично видъли дьявола.

Осетины върять также въ существованіе дони-чизг, богини воды, водяныхъ дъвушекъ или наядъ. Если кто утонетъ, то говорятъ, что онъ разсердиль дони-чизго и онъ наказали его. Талисманы, колдуны и колдуны играютъ также не послъдную роль въ народномъ суевъріи. По представленію народа кулдунья — это дряхлая старуха, по преимуществу злая, которой щебечетъ зарватикъ (ласточка) о томъ, гдъ кладъ лежитъ, гдъ растетъ живая трава, и знаетъ та старуха все, что на свътъ дълается (1).

Это женшина-чародъйка, хуже и страшнъе которой народъ представляетъ себъ только одного чорта. Къ такой женщинъ осетины питають отвращение и боязнь и върятъ, что она имъетъ способность превращаться въ различнаго рода хищныхъ звърей и наносить всякаго рода несчастия тому, на кого разсердится.

Величественная, но суровая природа, богатая различными физическими явленіями, недоступными понятію осетина, сдалала его склонныма ка олицетворенію различнаго рода духова, властвующих нада одною или насколькими горами. Така, воображеніе народа создало древняго Tyda, горнаго духа, обитающаго на Гуда гора и повелавающаго окрестными горами. Духа этота по понятію осетина, имаета свои наклонности и страсти: можета любить, ревновать и, ва случав неудачи, сердиться не на шутку. Одна иза таких его продалока выразилась ва народной легенда, имающей свои характеристическій особенности, кака характеристична и грандіозна природа, окружающая Гуда-гору, которая составляета выстую точку перевала пролегающей череза нее новой военно-грузинской дороги.

При спускъ съ Гудъ горы въ Чортову долину, или небольшую поляну, находящуюся между горами Гудъ и Крестовой, на днъ ущелья, изъ глубины разсълины, вытекаетъ ръчка Арагва, на берегу которой расположенъ осетинскій аулъ.

По преданію, давно и очень давно, въ этомъ ауді жила бідная семья, имъвшая едва дневное пропитаніе. Но Богъ, милосердый къ біднякамъ, благословиль ихъ рожденіемъ дочери Нины, красивъе которой не было ребенка во всей Осетіи. Глаза ся, волосы и станъ были полны такой неизъяснимой красоты, что все населеніе аула любовалось Ниною: ділекій путникъ, горцы и курьеры, видя малютку, взбирающуюся на гору, и ослівпленные ся красотою, останавливались, любовались ею и забывали о своей обязанности; прозажіе съ караванами купцы дарили ее блестящими безділушками и кусками яркой ткани.

Послѣ всего этого могъ ли не восхищаться ею старый Гудъ, во все

<sup>(°)</sup> Чинал-ахсавъ Н. Берзенова Кавв. 1850 г. № 95. Дигорія Н. Берзенова Закавк. Въст. 1852 г. № 39. Редигіозные обряды у осетивъ А. М. Шегрена Кавк. 1846 г. № 27.

время продолжительной своей жизни не видавшій подобной красавицы. Онъ прельстился Ниною; сталъ постояннымъ ея обожателемъ, слъдившимъ за нею со дня ея рожденія и полюбившій ее со всею пылкостію юноши. День и ночь онъ ухаживалъ за нею: хотъла ли Нина подняться на гору, тропинка, ведущая туда, выравнилась подъ ея ножкою, а «на отвъсныхъ бокахъ скалъ камни покорно складывалась для нея въ удобную и пологую лъстницу. Искала ли Нина съ подругами своими цвътовъ и травъ — Гудъ собиралъ и иряталъ лучшіе цвъты и травы подъ сводомъ камней, разсыпавшихся при приближеніи красавицы. Никогда ни одинъ изъ пяти барановъ, принадлежавшихъ отцу Няны, не падалъ въ кручу и не дълался добычею злыхъ волковъ. Однимъ словомъ, Нина была царицею всего пространства, гдъ царствовалъ древній Гудъ» — такъ любилъ ее этотъ могучій старецъ.

Прошло пятнадцать леть. Изъ хорошенькаго ребенка Нина сделалась красавицею, какой не было ни при одномъ дворе царскомъ, где сіяють красотою стройныя женскія фигуры. Любовь стараго духа, при такихъ условіяхъ, разгоралась все сильнее и сильнее.

Для Гуда не было жизни безъ Нины: онъ сталъ тяготиться своимъ могуществомъ и помышляль теперь, какъ бы сдълаться смертнымъ человъкомъ, кота бы бъднымъ осетиномъ, чтобы только обратить на себя вниманіе красавины.

Молодая дівушка не замічала заботлявости Гуда, не видала его ухаживаній; она засматривалась на Сасико, сына стараго Дохтуро, котораго сакля была рядомъ съ саклею отца ел. Сасико быль молодъ, статенъ, славился во всемъ ауліт своею силою и ловкостію, отлично стріляль изъвинтовки и уміль танцовать, не только свой природный осетинскій танецъ, но и лезгинку, что знали немногіе. Старый Гудъ сталъ ревновать Нину къ Сасико, тімь болів, что замітиль въ молодомъ человіків взаимную склонность къ Нинт. Боясь, чтобы Сасико не женился на Нинт, Гудъ началь преслідовать его. Заводиль Сасико въ трущобы, когда тоть гонялся съ винтовкой за газелью; застилаль пропасти туманомъ или осыпаль его неожиданно мятелью. Вст замыслы Гуда оставались однако же тщетными. Скоро наступила зима, Гудъ лишился возможности видіть часто свою любимицу, но за то Нина и Сасико видались чаще и свиданія ихъ были прополжительніть.

Гудъ все это видълъ, ревновать и бъсился. Наконецъ ярость его достигла крайнихъ предъловъ. Однажды, когда Нина и Сасико, оставшись одни въ саклъ, не могли наговориться, Гудъ сбросилъ на нихъ огромную лаву снъга. Обвать этотъ скоръе обрадовать, чъмъ испугалъ ихъ: влюбленные были рады, что на нъкоторое время могутъ остаться одни безъ постороннихъ зрителей. Они развели огонь, усълись подъв него и безпечно предались мечтамъ и разговорамъ. Такъ прошло нъсколько часовъ; сердца влюбленныхъ

были полны любовью, а желудки просили пищи; отысканныя двё лепешки и небольшой кусокъ сыра утолили, но не на долго, голодь заключенныхъ.

Прошенъ еще день и, вибсто веселаго говора, въ сакий послышались вопли отчаянія; узники не думали больше о любви—думали о хиббъ. Прошелъ и третій день — голодъ еще болье усилился, а надежды на освобожденіе не было. На четвертый день заключенія голодная смерть для обоихъ казалась неминуемою. Сасико кидался изъ угла въ уголъ, но вдругъ остановился, впалые глаза его устремились на Нину, онъ бросился къ ней, кръпко охватилъ ея руками и впился въ ея плечо зубами... Дъвушка вскрикнула, упала на полъ, но въ это время послышался говоръ, и дверь, очищенная отъ завала, открылась для несчастныхъ узниковъ. Нина и Сасико бросились къ своимъ избавителямъ, но уже съ чувствами отвращенія и ненависти другъ къ другу.

Обрадовался старый Гудъ, узнавши, что любовь двухъ существъ замънилась чувствами противоположными; не утериълъ старикъ и разразился такимъ смъхомъ, что цълая груда камней посыпалась съ горы въ Чортову долину. Большое пространство долины и до сихъ поръ густо усъяно осколками гранита.

— Вотъ какъ смъется нашъ могучій Гудъ, прибавляетъ осетинъ, разсказывая эту легенду  $(^1)$ .

Другая легенда о Прометъв не менъе того любопытна. По тропинкъ дикаго ущелья, начинающагося на съверномъ склонъ Кавказскихъ горъ, постепенно расширяющагося и выходящаго широкимъ своимъ устьемъ на Кабардинскую равнину, шло небольшое стадо. Пастухъ Бессо Симоно-Швили гналь передъ собою нъсколько козь, нераздъльно принадлежавшихъ семьъ, вручившей ему, какъ младшему члену, уходъ и надворъ за этимъ стадомъ. Бессо легко шагаль по горной тропь; онь быль вы хорошемь расположеній духа, не потому, что запасся большими кусками свіжаго хліба и сыра. но главное потому, что быль обуть въ новые, пръпкіе и искусно выпроенные калабаны-обувь, похожая на малороссійскія постолы и выкроенныя изъ одного куска сыромятной кожи. Овъ поминутно смотрълъ на свои ноги, любовался калабанами и не обращаль вниманія на живописную окрестность, которую зналь какь свои пять пальцевь. Онь шель целый день; солнце давно уже спряталось за горы и наступили сумерки. Тропинка, извиваясь по скаламъ, повернула въ боковое ущелье, спустилась въ ручью, заставила Бессо перейти черезъ него по крутымъ камнямъ и вывела въ совершенно незнакомую мъстность, между голыми и дикими горами, увънчанными зубчатыми вершинами. Эти трущобы не безпокоили пастуха. Собравъ свое маленькое стадо, онъ спокойно сълъ у перваго понавшагося ему камня, обросшаго мхомъ, и сталъ утолять свой голодъ, проявившійся во всей своей

<sup>(</sup>¹) Любовь Гуда. Н. Дункель-Веллингъ Кавк. 1858 г. № 30.

силь отъ далекаго нерехода. Посль ужина преспокойно легь спать «и черезъ ньсколько минуть захрапьль, на удивление и зависть всымъ горнымъ духамъ». Первый солнечный дучь разбудиль пастуха; онъ всталь, оглядълся на всь стороны и, увидавъ свое стадо, давно ушедшее впередъ, пошель за нимъ по извилистой тропъ и остановился только тогда, когда было далеко уже за полень.

Бессо внимательно осматриваль окружающую его мъстность. Она была скалистве и глуше тъхъ ущелій, въ которыхь онъ когда-нибудь бываль; снъжная вершина Эльбруса, позолоченая лучами солнца, казалось, была такъ близко отъ него, что стоило только подобрать по рукъ камень, посильнъе бросить его, и онъ, навърное, връзался бы въ толщу снъга облегающаго гору. Кругомъ его столпились утесы, и, странное дъло, они какъ будто перешептывались другъ съ другомъ. Бессо услыхалъ крикъ и какой-то грустный голосъ, выходившій изъ средней скалы. Не пугансь слышаннаго, Бессо, огибая утесъ, сталъ приближаться къ нему. Какая—то невъдомая сила тянула его къ глубокой разсълинъ, въ которую онъ вошелъ, не смотря на то, что она была мрачна какъ жилище демона.

«Едва онъ вошелъ въ пещеру, какъ крикъ невольнаго изумленія вырванся изъ груди его. Прямо противъ свъта, къ громадному камню былъ прикованъ, толстыми цъпями, красивый полунагой юнома. Прекрасные голубые глаза его выражали отчаяніе, а отъ стоновъ и рыданій дрожаль воздухъ темной пещеры; шелковистыя золотыя кудри въ безпорядкъ лежали тучей на широкихъ плечахъ, съ которыхъ висьни обрывки пурпурной мантін, испещренной волотыми узорами; напряженные мускулы лица, руки и груди доказывали сверхъестественчыя усилія вырваться изъ цёпей, а глаза, горящіє отчанніємъ и злобою, выражали муки, которыя терпълъ этоть странный узникъ. Прійдя въ себя отъ испуга, оправившись отъ удивлепія, Бессо увидаль, что весь поль пещеры быль усыпань монетами, золотыми и серебряными слитками, оружісмъ и драгоцінными вещами, а въ ствив, противъ той скалы, къ которой былъ прикованъ несчастный, былъ ввинчень обрывовь толстой желёзной цёни, схватить конецъ которой напрасно старался бъдный узникъ. Страдалецъ обрадовался пришельцу: лучъ счастія и надежды блеснуль въ прекрасныхъ глазахъ его; онъ прерваль свой стопъ, голосъ его затихъ....»

— Боги да благословять тебя, добрый юноша! проговориль онъ, обращаясь въ Бессо. Приходъ твой, можеть быть, избавить меня отъ страданій

и мукъ; а тебъ дастъ богатство и счастіе.

— Приказывай, батоно (господинь), отвёчань пастухь, почувствовавній къ узнику неизъяснимое чувство симпатіи. Все, что можеть сдёлать для тебя бедный Бессо—онъ все сдёлаеть. Ежели тебе даже угодно надёть мои новые калабаны, я и ихъ отдамь тебе.

Въ другое время пастуху трудно было бы разстаться съ своею новою

обувью, да онъ никогда и никому не отдаль бы ихъ, но теперь чувство жалости преодольло всъ другія побужденія.

— Нъть, мой милый, отвъчаль узникь, услуга, которую я отъ тебя требую, займетъ менъе времени, нежели снять съ ногъ обувь: подай мнъ конецъ цъпи, которая висить передо мною.

Бессо бросился къ цепи, съ усиліемъ подняль ее и хотель передать узнику, но увы! она оказалась короткою.

— Духи злобы! съ бъщенствомъ закричалъ заключенный; неужели въка адскихъ мученій не достаточны для искупленія моего проступка! Слушай, Бессо, и затверди хорошенько слова мои: я могу избавиться отъ оковъ мо-ихъ, схватясь за конецъ этой цъпи, тогда я легко разорву узы свои и буду свободенъ; да, свободенъ! и уничтожу злаго коршуна, грызущаго мои внутренности; но цъпь должна быть, какъ и этотъ обрывокъ, изъ стараго желъза; не жалъй трудовъ и усилій, собери столько металла, сколько нужно для полуаршина цъпи, скуй ее и принеси сюда; тогда я спасенъ, и всъ богатства, которыя ты здъсь видишь—твои; я самъ помогу тебъ перенести ихъ въ домъ твой. Но до освобожденія моего никакой посторонній глазъ не долженъ видъть не только меня, но даже и утеса, въ которомъ я погребенъ уже иъсколько въковъ.

Выслушавъ все со вниманіемъ и поклонившись узнику, Бессо оставиль пещеру. Заботливый и задумчивый, онъ собраль свое стадо и погналь обратно. На третій день онъ возвратился въ свой ауль и, не говоря никому видъннаго и слышаннаго, принялся за порученное ему дъло. Не корысть руководили трудомъ небогатаго пастуха, но сожальніе о бъдномъ красавивюношъ, томящемся въ оковахъ. По кусочкамъ сталъ собирать онъ желъво: старые рідко попадающіеся гвозди, обломки подковъ собираль онъ тщательно. Прошло много мъсяцевъ въ такой работъ, но могли бы пройти и годы, если бы Бессо случайно не наткнулся на кусокъ сломившагося плуга, торчавшаго въ земяв. Онъ сковалъ цвиь и рвшилъ на следующее утро отправиться въ горы, чтобы освободить узника, но судьбъ не угодно было исполнить желаній бъднаго труженика. Односельцы давно замътили странную возню пастуха съ желъзомъ и набрели на мысль, что Бессо, въроятно, открыль въ горахъ серебро, и, желая сохранить открытие свое въ тайнъ, будеть понемногу доставать дорогой металль. Пять человъкь, самыхъ корыстныхъ односельцевъ, стали следить за пастухомъ. «А бедный Бессо, ничего не подовръвая и изгибансь подъ тяжелой ношей, побрель, на другой день, по знакомой тропинкъ. Не успъль онъ пройти нъсколько версть, какъ его окружили охотники до чужаго богатства, съ крикомъ и толчками требовавшіе доли въ находив. Бессо умоляль ихъ оставить его въ поков, обвщаль имъ золотыя горы, но все было напрасно: жадные люди не повърили словамъ и заставили его идти къ пещеръ, не отставая отъ него ни на шагъ. Какъ приговоренный къ смерти, шемъ бъднякъ къ мъсту, о которомъ мечталъ

столько времени; вотъ уже показался Эльбрусъ, такой же величавый и сверкающій, какъ въ день свиданія его съ узникомъ; вотъ виднѣются дикія скалы, которыя какъ будто столиились и шепчутъ о скрытой въ нѣдрѣ ихъ тайнѣ; вотъ и гротъ. Бессо вздрогнулъ и протянулъ къ нему руки.... Вдругъ раздался страшный трескъ и цѣлая громадная скала съ отверстіемъ грота пошатнулась и повалилась въ бездну. Бессо вскрикнулъ и безъ чувствъ упалъ на землю.

«Прошли годы; по горнымъ тропинкамъ, блъдный, худой, съ всклокоченными волосами, въ изорванной чухъ, бродилъ съумасшедшій Бессо, съ хохотомъ и безумной радостью поглядывая на свои исцарапанныя ноги, все думаль, что на нихъ надъты новые и хорошіе калабаны (1).»

## III.

Свадебные обряды осетинъ — Пища. — Семейный быть. — Рожденіе и похороны. — Хвалебныя пъсня и импровизація.

Многоженство въ обычат осетинъ. Если только мужчина въ состоянии прокормить трехъ или болте женъ, то не преминетъ воспользоваться своимъ положеніемъ. Женихъ прежде всего долженъ внести за невъсту выкупъ, или, поосетински, ирадъ, и быть равнаго съ нею состоянія. Равенство браковъ соблюдается очень строго; старшина (дворянинъ) ни за что не выдастъ своей дочери за фарсалака (однодворца).

Каждый, женившійся на дівушкі низшаго, чімь онь, состоянія, діваеть ее незаконною женою, и діти, происшедшія оть такого брака, нолучають названіе каєдасардоєз — состояніе, подходящее къ крестьянскому быту. Такія жены считались прежде простыми работницами въ домі, а прижитыя діти, со всімь ихъ будущимь потомствомь, оставались во власти отца и могли переходить, по наслідству, къ его законнымь дітямь.

Сватаніе происходить между родителями и часто начинается съ колыбели. Выкупъ платится также родителями жениха родителямь невъсты или исподволь, пока растеть дъвушка, или сраву передъ свадьбою.

Осетинскія свадьбы происходять, большею частью, во время празднованія Вашкирки, начинающагося съ 15-го ноября и продолжающагося по 1-е денабря.

За недълю до наступленія праздника, родители жениха посылають въ ро-

<sup>(</sup>¹) Осетинская легенда о Прометвъ Н. Дункель-Веллингъ Кавк. 1859 г. № 20.

дителямъ невъсты *ирадъ*, и если онъ принять, то наряжають трехъ или болъе сватовъ, которые, во время праздника, отправляются вмъстъ съ женихомъ въ селеніе, гдъ живетъ будущая его супруга, и, остановившись въ домъ ближайшаго родственника или хорошаго знакомаго, не смъютъ показываться даже и у дверей сакли невъсты.

За часъ до разсвъта, хозяннъ дома, гдъ пріютился женихъ вивсть со сватами, будить своихъ гостей и подносить имъ въ постель араку, пиво (багани), шашлыкъ и пирогъ съ сыромъ (хабизджина). Навышись досыта, гости снова убаюниваются и спять вплоть до объда, который устраивается для нихъ въ номъ невъсты.

Во все время объда у последней, женихъ не смъсть състь, стоитъ у порога дверей и ъстъ только то, что передадутъ ему сваты. Невъста, во время втого пиршества, также не присутствуетъ. Въ нъкоторыхъ обществахъ женихъ во все время объда стоитъ передъ пирующими со свътомъ въ рукахъ, т. е. съ восковою свъчею, сальною плошкою или лучиною.

Прежде вды, всв присутствующе должны выпить три тяжелыхъ тоста, безъ чего сваты не въ правв взять въ рогь на куска говяданы. Въ деревянные стаканы (ноазенъ) наливается арака, а въ большіе турья и маленькіе козлиные рога (по-осетински сика)—пиво. Каждый свать обязанъ взять въ руки четыре стакана, а подъ мышки два большихъ турьихъ рога. Хозяинъ дома беретъ такое же число сосудовъ и начинаются тосты.

— За здоровье жениха, произносять одинь изъ присутствующихъ, и исполнение его намърения приобръстя хорошую невъсту, богатый прадъ отъ отца невъсты и счастивую жизнь!

Сваты и хозяинъ опорожняють стаканы.

— За здоровье невъсты и счастіе въ замужествъ.

Опоражниваются оба большіе турьи рога.

-- За здоровье сватовъ! Желаемъ имъ благополучно окончить сватовство!...

Вышиваются козлиные рога въ честь сватовъ.

Обяванность сватовъ не легка и желаніе о благополучномъ окончаніи порученія имбеть свое основаніе, потому что часто сваты, неловко передавъ желаніе родителей жениха о приданомъ, какое должны дать родители за своею дочерью, служать причиною разстройства брака, ссоры, драки и иногда возвращаются домой, отказавшись оть сватовства.

За тостами следуеть обедь, который должень быть на столько обилень, чтобы приготовленных кушаній хватило на отправленіе ихъ въ домъ того лица, у котораго ночевали женихъ и сваты, и потомъ у кого располагають они ужинать. Обеды и ужины, въ честь жениха и сватовъ, бывають часто по очереди у каждаго жителя селенія и тянутся во все продолженіе двухнедёльнаго праздника Вашкирки.

Передъ началомъ каждаго объда, читаютъ особую молитву, призывая благословение на сватовъ и жениховъ.

— О, святый Георгій! произносить одинь изъ старшихъ присутствующихъ, мы тебя молимъ, даруй намъ милость твою, да будутъ дни эти счастивы сватамъ, женихамъ и невъстамъ! Пошли молодымъ счастливую брачную жизнь, невозмутимую, не расторгаемую разводомъ.

Разгулъ и общее веселье, составляющие отличительную черту этихъ объдовъ, выразились въ слъдующей народной пъснъ:

> Никогда не гуляли такъ, Какъ теперь гуляемъ! Ой, тайрира! ой, рира (1)!

Но слишкомъ мы пьемъ И себъ и хозяину мы въ тягость! Ой, тайрира! ой, рира!

Какъ ръкой напитокъ льется, а все просятъ насъ пить! Гръшенъ, гръшенъ съ нами и почтенный нашъ хозяинъ. Ой, тайрира! ой, рара!

> Не знаемъ сами, что дёлать? Должно-ли тягу дать? Ой, тайрира! ой, рира!

Двъ недъли, сроку много! все гуляй, да гуляй!... Но расплата за невъсту будеть сильно тяжела. Ой, тайрира, ой рира!

Для чего же, для чего же Много просимъ мы?
Ой, тайрира! ой рира!

Родитель невъсты намъ столько не дастъ, съ нами подерется, И хорошенько насъ побьетъ!

Ой, тайрира! ой рира (2)!

Съ окончаніемъ праздинка и съ наступленіемъ 1-го декабря, сваты отправляются къ родителямъ невъсты и объявляють имъ, какое приданое они должны дать за своею дочерью. Получивъ на это предложение согласие и

<sup>(1)</sup> Припъвъ непереводиный.

<sup>(</sup>²) Осетинская писня, сообщенная В. Переваленко Закавк. Вист. 1853 г. № 4.

выбравь темную ночь, сваты беруть за руку невесту, выводить ее за двери, где ждеть женихь. Рука невесты молча передается вь руку жениха; тоть целуеть ее, бежить къ хозину, у котораго ночеваль, благодарить за хлебьза-соль, садится на лошадь и скачеть домой съ пріягнымъ известіемь. Сваты остаются въ домо невесты и пирують еще въ теченіе двухъ дней.

Выкупь бываеть различный, смотря по происхождению и состоянию невъсты: за дочь старшины платять отъ тридцати до ста коровъ и, сверхъ того 50 руб. деньгами. За дочь фарсалака (однодворца) 15 коровъ. Выкупъ можетъ быть составленъ и изъ разнородныхъ предметовъ, напрамърь 20 быковъ, 10 коровъ, ружье, котелъ для пива и проч.

Въ настоящее время, большею частію, выкупъ платится деньгами. Выкупъ долженъ быть непремънно опредъленный, иначе жена будетъ незаконною. Дъвушки, купленныя за уменьшенный *ирад*в, и плънныя, купленныя у хозянна, считаются незаконными.

При окончательномъ платежѣ выкупа, не разбирая обстоятельсть, платился—ли онъ по частямъ или одновременно, въ обоихъ случаяхъ родители невѣсты обязаны были задать въ этотъ день пиръ для всѣхъ родныхъ и знакомыхъ объихъ сторонъ, и притомъ такой же роскошный, какъ и въ день свальбы.

Угощеніе у осетинь происходить, если хорэшій день, на дворь, если дурной—въ сакль. Разивстившись около стынь домовь, гости принимаются за кушанье. Женщины пирують отдёльно оть мужчинь, но объ стороны не ожидають угощенія и просьбъ хозина. Каждый самъ черпаеть себъ водку и береть руками наръзанную на доскъ говядину.

Богать или бъдень осетинь, его ахсаварт — ужинь, всегда одинаковь и состоить изь ньскольких в лепешекь, испеченных безь дрожжей, которыя онь ъсгь съ крупной солью; изь басу — супа изъ фасоли и кукурузы, и цахдоиз — соли, рыстворнемой въ водъ съ чеснокомъ, когорую ъдять съ кардзикомз — чурекомъ изъ просянаго тъста или съ хлъбомъ, приготовленнымъ изъ
того же проса; кушанья эти составляють обыкновенную пищу. Бдять осетины не въ назначенное время, а когда кто хочеть и порознь; отецъ въ
одномь углу, мать въ другомъ, а дъги — гдъ придется. Осетины ъдять дурно
и мало. Только въ праздники и въ важныхъ случанхъ, во время пировъ,
они узнають вкусъ говядины, которую подають вареную или жареную на
вертелъ, ъдять хабизджину — пирожки съ сыромъ и дзикка — крошеный
сыръ, сваренный въ маслъ.

Въ праздники они приготовляютъ уаллибихта — пышки. Пышки приготовляются изъ пшеничной муки, начиняются сыромъ, жарятся въ маслъ, а за неимъніемъ его пекутся въ золъ.

Необходимую принадлежность званых об'ёдовь составляють: буза, ниво, арака и *кумала*— б'ёловатая жидкость, похожая на квась, которая служить прохладительнымъ напиткомъ во время жара. Жидкость эту обыкновенно со-

держать въ *ламумъ* — бурдюкт изъ козлиной шкуры. Богатые люди пьють лошадиное молоко, считая его вкуснымъ и здоровымъ. Дукъ, чеснокъ, ръдъка и красный стручковый перецъ, а въ особенности лукъ составляютъ особое дакомство и верхъ гастрономическихъ наслажденій туземца.

Свадьбы по любви у осетинъ не существують, да и самое слово любовь имъ непонятно. Женихъ беретъ себъ въ жены ту дъвушку, которую хотять его родители, и смотрятъ на нее не какъ на подругу жизни, а какъ на рабу или прислугу, обязанную для него въчно работать. Женихъ можетъ видъть свою невъсту только украдкою, мимоходомъ или въ домъ своихъ родныхъ, и вопросъ жениху: здорова-ли невъста или когда будетъ свадьба? считается для него жестокимъ оскорбленіемъ.

Не всякій осетинь въ состояніи заплатить выкупь за невъсту, а потому болье ловкіе молодые люди крадуть себъ невъсть безь всякаго выкупа—что притомъ же считается особенною честію и достоянствомъ для жениха, в тогда похищенная дъвушка принадлежить безспорно похитителю, который, въ этомъ случав, не платить совсьмъ выкупа или значительно меньшій противъ установленнаго.

Похищение должно быть однакоже совершено съ согласія невъсты и сдълано съ большимъ удальствомъ, иначе пойманный часто платится жизнію, а боками всегда. Тъ же, которые не могли похитить невъсты и не имъли средствъ заплатить выкупъ, поступали въ домъ невъсты работникомъ и часто, только послъ восьми-лътняго служенія, женихъ пріобръталь себъ право вступить въ супружество съ избранною. Отъ этого между осетинами встръчается очень много взрослыхъ и перезрълыхъ холостяковъ.

Бъдность и недостатовъ, съ одной стороны, и значительная цифра ирада съ другой лишали осетина возможности заплатить законный калымъ за нъсколькихъ женъ, поэтому онъ обыкновенно, вмъстъ съ законною женою, обзаводился и нѣсколькими незаконными — оно и дешево, и выгодно отъ пріобрътенія виослъдствіи значительнаго числа кавдасардова. Послъдніе составляли въ Осетіи цёлое особое племя, лишенное многихъ гражданскихъ правъ, сравнительно съ прочимъ населеніемъ. Они, со всёмъ своимъ потомствомъ, составияли достояніе сначала отца своего, а потомъ переходили, по наслёдству, къ его дътямъ. Отецъ могъ ихъ дарить, продавать, закладывать, выдавать дёвушекъ замужъ и выкупъ брать себё. Свадьба кавдасарда происходила безъ всякой церемоніи: женщина просто переходила изъ родительскаго дома въ мужу. Однимъ словомъ, осетины собственнымъ иждивеніемъ и стараніемъ увеличивали число рабочихъ рукъ въ семействъ; въ незаконной женъ пріобрѣтали рабочую прислугу, дарившую ихъ одновременно и сыномъ, и крестьяниномъ. Къ тому же подобную жену можно было взять на время, совежиъ, или съ условіемъ, выговариваемымъ при женитьбъ, что если она окажется неспособною или дурнаго поведенія, то мужъ отошлеть ее обратно къ родителямъ, но дътей оставляетъ при себъ въ услужении.

Въ прежнее время осетины женились очень рано. Мальчикъ, достигшій восьми-лѣтняго возраста, вступалъ въ бракъ, если только былъ въ состояніи заплатить выкупъ; но теперь наше правительство воспрещаетъ столь ранніе браки и женятся только такіе молодые дюди, которые достигли четырнадцати-лѣтняго возраста. Ограниченіе возраста часто и до сихъ поръ сопряжено съ большими затрудненіями.

Такъ, въ 1862 году восьми-лѣтняя дочь жителя селенія Четорси, Дзигви Цалогови, была засватана за десяти-лѣтняго мальчика, жителя того же селенія, Миханла Хубегова. Родители дѣвушки, не смотря на неоднократное запрещеніе священника, приготовились къ свадьбѣ, и три брата Цалогови явились къ священнику и принуждали его обвѣнчать сговоренныхъ. Священникъ просилъ ихъ обождать до совершеннолѣтія, и видя, что увѣщанія его тщетны, объявилъ, что передастъ это дѣдо на разсмотрѣніе благочиннаго. Но въ то время, когда священникъ писалъ донесеніе благочинному, одинъ изъ братьевъ ворвался въ его домъ и кинжаломъ убилъ священника. Въ то же время злодѣй поразилъ и церковнаго старосту, дряхлаго старачка, который былъ только простымъ свидѣтелемъ переговоровъ со священникомъ.

Вечеромъ, въ оба дня, отдачи выкупа и свадьбы, у невъсты собираются гости: дъвушки, ея подруги и знакомые молодые люди. Туда же пріъзжаютъ и сопровождающіе жениха люди, называемые макари, которые пирують на счеть родственниковъ невъсты въ теченіе цълой недъли. Эти дни — единственное время, когда народный обычай допускаетъ въ обществъ смѣшеніе половъ и присутствіе на подобныхъ вечеринкахъ молодыхъ парней. Смѣшавшись, какъ бы нечаянно, молодежь поетъ, иляшетъ, веселится съ большимъ увлеченіемъ и высматриваетъ себѣ невъстъ, видится со свойми сужеными, любезничаетъ и успъваетъ въ своихъ любовныхъ похожденіяхъ. За послѣдними наблюдаютъ, впрочемъ, очень строго, и любовная интрига между замужнею женщиною и мужчиною бываетъ иногда причиною кровавыхъ сценъ. За безчестіе же дъвушки платится штрафъ деньгами или вещами, по условію родителей, или же обольститель долженъ на ней жениться.

Въ день свадьбы у жениха, отдельно отъ невъсты, собираются гости, которые пируютъ день и ночь. Вечеромъ изъ числа собравшихся гостей женихъ выбираетъ отъ десяти до тридцати человъкъ лучшихъ друзей, для йсполненія должности дружекъ, и ъдетъ съ ними въ аулъ или къ дому невъсты, показывая видъ, что желаетъ похитить ее. Собравшісся въ то же время родственники у невъсты передаютъ ее посаженому отцу и отбираютъ отъ дружекъ все, что имъ понравится. Послъдніе не только не могутъ не отдать того, что нравится родственникамъ невъсты, а напротивъ, раздаютъ деньги какъ бы въ придачу къ выкупу жениха. Къ жениху выводать невъсту въ брачномъ одъяніи, и, приблизивъ ихъ къ домашнему очагу, родители соединяютъ надъ очагомъ руки новобрачныхъ.

— Будьте счастливы! счастливы! счастливы! кричать присутствующіе при этомь, и да родится у вась девять сыновь и одна дочь.

Въ это самое время молодые люди, не приглашенные на брачное пиршество, взбираются на крышу сакли родителей невъсты и, черезъ отдушину, находящуюся въ крышъ надъ очагомъ, спускають на веревкъ во внутренность сакли крестообразно перевязанныя палки, обставленныя восковыми свъчами, повторяя брачущимся то же самое пожелапіе. Родители невъсты, въ благодарность за спущенный къ нимъ крестъ, навъщивають на него куски мяса, сыру и хдъба.

Затёмъ шаферъ подходить къ невёстё, береть ее за руки и, вмёстё съ нею, обходить три раза вокругь огня, и при каждомъ обходё бъетъ шашкою по цёпи, на которой висить котелокъ съ гоміей.

Попрощавшись передъ пълымъ семействомъ съ роднымъ очагомъ и прикоснувшись рукою къ желъзной цъпи, на которой виситъ котелъ, невъсга идетъ къ дверямъ, гдъ молодыя дъвушки, приготовивъ заранъе жидко разведенные въ водъ отруби, бросаютъ ими въ глаза сватамъ, какъ будто въ отмщеніе имъ за то, что они похищаютъ ихъ подругу. По выходъ за дверь, гости встръчаютъ невъсту стръльбою изъ ружей.

Получивъ невъсту и носадивъ ее верхомъ позади посаженаго отца или на арбу, отвозятъ ее въ аулъ жениха. Скрипъ аробъ нарушаетъ общую тишину осетинскаго аула, въ которомъ живетъ женихъ. Пискъ дудокъ, удары въ ка-душки и мъдные тазы, пъсни и крикъ веселой толиы, зарево отъ факеловъ и лучинокъ, забагровъвшее изъ тъсныхъ и темныхъ улинъ аула, даютъ знать, что брачный поъздъ съ невъстою не далекъ отъ аула. Женихъ скачетъ впередъ, чтобы встрътить въ своей саклъ молодую, которую\_ окружаютъ шъ-шіе и конные, мужчины и женщины, въ пестромъ и новомъ платьъ.

Лицо молодой покрыто шелковымъ вуалемъ, на шев надвта питка съ серебряными побрякушками и цветнымъ стеклярусомъ. На ней длинный архалухъ, изъ краснаго канауса, подпоясанный кожанымъ поясомъ, убраннымъ серебряными пуговками и монетами.

Ружейные выстреды, привътъ и восклицанія гремять со всёхъ сторонъ; въдь чинзв-ахсавъ—свадьба—праздникъ для всего ауда.

Арба подъбхала въ дому жениха. Поддерживаемая шаферомъ (кухилъ-хащагъ, или кухилъ-кашени), невъста вводится въ главную комнату; тамъждуть ее съ радостію женихъ, свекоръ и всъ его домашніе.

— Посторонитесь, отойдите, эшачын ноги! кричить шаферъ, входя въ съни, наполненные народомъ.

Войдя въ самую саклю, шаферъ обводить невъсту три раза вокругъ очага и останавливается лицомъ къ лицу съ женихомъ. Невъстъ подаютъ кусочекъ хлъба съ медомъ для закуски.

— Воть тебф, говорить онъ жениху, невъста хорошая, здоровая, цъдая—нътъ въ ней никакого недостатка, увидишь самъ! Поступай съ нею какъ иронъ (осетинъ), не ругай ее, а то дорого заплаташь. Если ты будешь ругать ея отца, пусть ругательство падеть на твоего отца, если мать—на твою мать, если будешь позорить мертваго родственника, то да опозорятся всътвои прадъды.

Слова эти шаферъ заключаетъ громкимъ смѣхомъ и выстрѣломъ изъ пистолета.

Молодые преклоняются передъ мальчикомъ или невъстъ кладуть на колъна младенца мужескаго пола, чтобы провидъне даровало имъ первенда сына.

Невъсту отводять на женскую половину, а жениха выгоняють вонъ изъ сакли недъли на двъ. Во все это время женихъ скитается или внъ селенія, или у кого-нибудь изъ сосъдей, не можеть никому показаться на глаза и только тайкомъ ночью онъ пробирается къ своей супругъ.

Между тымъ въ сакий подымается пиръ и веселье. Посий попойки затягиваютъ пъсню. Одинъ импровизируетъ, а остальные прицываютъ: еай-алай, чинза-алай.

— Въ эту ночь, поетъ запѣвало, чѣмъ накормимъ нашу новобрачную? Чѣмъ какъ не краснымъ шашлыкомъ изъ мяса зайца. На небѣ летитъ ворона, у ней во рту солома. Къ чему эта солома? Къ тому, чтобы устроитъ гнѣздо и вывесть въ немъ пташекъ. А пташки на что? На то, чтобъ онѣ выросли и предвѣщали смертъ людей (¹). Выпьемъ же, пока не отошли въ ту сторону, отколь не возвращаются. Кони наши быстры, мечи остры — ломай ихъ о грудь враговъ!.... (²)

Въ нъкоторыхъ обществахъ осетинскаго народа невъсту не вводять въ домъ жениха, а отвозятъ прямо къ кому-нибудь изъ сосъдей, гдъ она и поступаетъ уже въ распоряжение молодаго супруга. Въ такихъ обществахъ молодые, по обычаю и смотря по состояню, должны жить не у себя въ домъ, а у сосъда, въ продолжение нъсколькихъ мъсяцевъ и никакъ не менъе трехъ дней.

«Въ продолжение перваго и втораго дня свадьбы, палять изъ ружей, повравляють молодыхъ и дарять ихъ; невъста, во время этихъ обрядовъ, стоитъ одна, вдалекъ отъ домашнихъ и на каждое привътствие поздравляющихъ отвъчаетъ поклономъ; по окончании двухъ дней, она приближается къ домашнихъ, прислуживая имъ, но отнюдь не смъя садиться съ ними, считаясь въ домъ младшею изъ всъхъ. Пока молодая жена не родитъ дитяти, не смъетъ говорить ни съ родителями своего мужа, ни съ другими старшими въ домъ, и о всъхъ нуждахъ, какія ей встрътятся, проситъ мужа черезъ другихъ. Лицо свое до первыхъ родовъ она не смъетъ показывать никому посторон-

<sup>(1)</sup> Существуеть пов'ярье, что въ томъ дом'я, гдй каркнеть ворона, непрем'янно умреть глава семейства или одинъ изъ его членовъ.

<sup>(°)</sup> Чинкъ-аховъ. Сой-сой Н. Берзенова Кавказъ 1850 г. № 95. Осетины. Терскія Въпомости 1868 г. № 11.

нему: постоянно оно у нея закрыто платкомъ (калмарцани), изъ-подъ котораго видиъются только носъ и глаза ( $^1$ )».

Богатые и имъющіе большое семейство проводять болье времени у сосъдей, чъмъ бъдные и малосемейные. Во все время пребыванія въ чужомъ домъ, молодые видятся тайкомъ, такъ, чтобы никто изъ старыхъ не видаль ихъ свиданій. Осетины считаютъ не только за порокъ, но даже за безчестіе, если посторонніе увидять мужа съ женою, и притомъ молодыхъ. Спросить у мужчины, женатъ ли онъ, или что-нибудь про жену, значить обидъть его. Подобные вопросы могуть быть сдъланы только одними стариками, уважаемыми обществомъ.

Свадьбы, по обычаю осетинь, могуть быть совершаемы во всё дни года, но магометане не женятся въ феврале, а христіане — женятся въ установленное для того время. На третій день после свадьбы, сосёди, у которыхъ жили молодые, устраивають пирь вмёсте съ родителями молодыхъ, на который приглашають всёхъ родныхъ, знакомыхъ и дружекъ. Молодая отдариваеть своихъ дружекъ разными вещами своего издёлія. После пира, если молодые не могутъ строго соблюдать приличіе, то переходять въ домъ родителей (2).

Основою семейнаго быта осетинь служить уважение из старикамъ и вообще людямь пожилыхь лёть. Уважение это простирается до того, что каждый считаеть непременною своею обязанностию вставать при входе старшаго и правытствовать его, хотя бы онъ быль и низшаго происхождения. Учтивость эта, никогда не нарушаемая, соблюдается въ семействе съ особою строгостию.

Женившись, осетинъ тотчасъ же сдаеть все свое хозяйство на руки и въ распоряжение жены. Сами мужчины не занимаются хозяйствомъ, и если работають, то не болъе трехъ дней въ недваю: вторникъ, среду и четвергъ.

Въ пятницу осетинъ не работаеть, потому что это Майрамо-боно, день св. Маріи (Богоматери); въ понедъльникъ, потому что начальный день недъли; въ воскресенье, потому что это день Божій. Въ субботу, осетины торжественно снимаютъ шапки, и въ теченіе цълыхъ сутокъ остаются съ непокрытою головою. Одна только крайняя необходимость можетъ заставить работать въ пятницу и субботу, и разръшеніе на это каждый осетинъ долженъ купить кровью тучнаго барана, принесеннаго въ жертву, и мясомъ его угостить ближайшихъ своихъ сосъдей.

Впрочемъ, въ субботу разръщается только одна зіу-работа по пригла-

<sup>(</sup>¹) Вашкирки Кавк. 1850 г. № 39.

<sup>(2)</sup> Редигіозные обряды осетивъ и проч. Шегрена Кавкавъ 1846 г. № 28. Повзяка въ Кударское ущелье Василій Переваленко Кавказъ 1849 г. № 40. Дорога отъ Тифлиса до Владикавказа Кавк. 1847 г. № 31. Изъ записокъ объ осетіи Н. Берзеновъ Кавк. 1853 г. № 15. Чянвъ-Ахсавъ Н. Берзеновъ Кавк. 1850 г. № 95. Отчетъ общества возстановленія христіанства на Кавказъ за 1862 и 1863 годы изд. 1865 г. Тяфлисъ.

шенію, безъ платы: женщинъ на жатву, мужчинъ на покосъ. Эти приглашенія дѣлаются людьми зажиточными, и только тогда, когда свои руки не успѣваютъ работать. Пригласившій приготовляєть для работниковъ много араки, пива и вина. Рано утромъ, въ субботу, хозяинъ идетъ по домамъ приглашенныхъ и будитъ ихъ. Тѣ приходятъ и начинаютъ свои занятія съ насыщенія желудковъ, а потомъ уже работаютъ. При восходъ солнца, поютъ пѣснь веснъ, въ которой хвалятъ пріятность весеннихъ дней. Въ ожиданія хорошаго объда, осетины работаютъ неутомимо. Пироги съ сыромъ и масломъ, вареники, подслащенные мёдомъ, и папитки вознаграждаютъ работниковъ за трудъ. Ужинъ приготовляется еще изысканнѣе: закалывается одинъ или нѣсколько барановъ. Накормивъ до-сыта работавшихъ и поблагодаривъ ихъ, хозяйнъ разсылаеть остатки ужина по домамъ своихъ сотрудниковъ этого вня (1).

Работан пеутомимо изъ за угощенія, осетинъ ничего не дъласть у себя дома. Онъ потъщаетъ себя верховою тядою, джигитовкою или, куря трубку, стругаеть палочку. Мужчина любитъ проводить время среди разсказовъ, поучать дътей своихъ и переливать въ ихъ юныя сердпа один только пороки, которыми перъдко переполнена его жизнь. Онъ разсказываетъ сыну о своихъ подвигахъ и воровствё въ молодые годы; хвалится добычею, пріобрётенною хищпичествомъ, и числомъ плънныхъ, продавныхъ имъ въ неволю, и, наконецъ, внушаетъ сыну преслъдовать убійственною местью родъ, издревле ему враждебный. О трудё и хозяйствё онъ пе думаеть самъ, и не учить своихъ дётей: Все хозяйство лежить на обязанности жевщины. Последняя, въ семейномъ быту, работая какъ волъ, замъняя рабочую скотину, паходится, въ добавокъ, въ большомъ презръніи и участь ея достойна полнаго сожальнія. Женщина съ утра и до вечера занимается приготовлениемъ предметовъ, наиболве необходимыхъ въ хозяйствъ: тветь сукно па чуху мужу, шьетъ башмаки, дъласть бурки, чахлы на ружья, ножны для шашекь и т. п. Она же исполняеть всё полевыя работы, которыя всецело лежать на ней.

Въ награду за пользу, припосимую семейству, женщина не пользуется не только уважениемъ, но и должною благодарностию за трудъ.

Женщина, говорить осетинь, проклата Богомь и на этомъ свътъ никакой пользы не приносить, какъ ни къ чему не годная. Мужчина, напротивъ, есть праса природы: онъ сильное и свободное существо, все можетъ произвесть, все пріобръсть, все сдълать.

Тамъ, гдъ сила и ловкость, удальство и хищимчество, съ оружіемъ въ рукахъ, составляетъ основу жизни, тамъ женщина, конечно, должна терять въ глазахъ мужчины, и быть въ рабскихъ къ нему отношенияхъ. Осетинъ покупаетъ себъ жену какъ товаръ, можетъ купить себъ двъ или три жены,

<sup>(4)</sup> Атинагъ, празднивъ у осетинъ передъ началомъ свискоса и жатвы. Соломовъ Жус. каевъ Закави. Въст. 1855 г. № 33. Обозране Россійси. Вляд. за Кавказомъ ч. П.

если имъетъ къ тому средства, и потому онъ обращается съ ними сурово, стараясь на каждомъ шагу показать свое превосходство и презръніе къ женщинъ. Мужчину можно обругать какъ угодно, сравнить съ какимъ бы то ни было животнымъ — онъ не обидится; но назовите его усъ — женщиною, онъ приметъ это за тяжкую обиду. Чтобы предохранить себя оть этого ужаснаго прозвища, онъ не поситъ краснаго прета — принадлежности жепскаго пола. Изъ этого составляютъ исключеніе только старики, къ которымъ народъ питаетъ глубокое уваженіе; только они однъ и могутъ носить платье какихъ угодно цвътовъ.

Жена не называетъ по имени не только мужа, по даже братьевъ и другихъ родственниковъ. Называя мужа, она говоритъ обыкновенно на лаг — что означаетъ нашъ господинъ, нашъ мужъ. Но еслибы случилось, что женщина, въ присутствіи другихъ женщинъ, по ощибкъ, назвала по имени мужа, или одного изъ родственниковъ его, то подвергается большому осмъянію.

Осетинская женщина старвется весьма скоро: въ двадцать, а много въ двадцать иять лёть, она уже совсемъ старуха. Лицо ее обрюзгло и покрыто морщинами, груди отвисають до пояса и животь опущень; впрочемъ эта послёдняя статья считается красотою. Осетинская женщина любить посплетничать, въ особенности во время полевых работь, на которыя сходатся составки безь мужчинь. При встртчахъ и разговорахъ, они очень часто называють другь друга не собственными, а нарицательными именами: саез-гизз (черная дъвка, одно изъ почетныхъ имень), бабизз (утка) и проч. Осетинки не прячутся отъ глазъ мужчины ни своего, ни посторонняго, и, при всей дикости ихъ мужей, пользуются пъкоторою свободою въ своихъ дъйствіяхъ,— а въ нъкоторыхъ мъстахъ даже съ излишествомъ, не возбуждая тъмъ ревности своихъ мужей. Послъдній, будучи полновластнымъ господиномъ своей жены, можеть прогнать ее отъ себя когда вздумается.

За невърность жены, въ прежнее время, мужъ имълъ право убить ее, но долженъ былъ ясно доказать, что она виновна въ прелюбодъяни, потому что, въ противномъ случать, подвергался кровомщению ея родственниковъ. — Соблазнитель чужой жены ръдко испытывалъ на себъ мщение ея мужа, потому что если онъ бралъ въ ротъ обнаженную грудь этой женщины, называлъ себя си онъ бралъ въ ротъ обнаженную грудь этой женщины, называлъ себя ся сыномъ и клядся, что болже не будетъ имътъ къ ней порочныхъ чувствъ, то есякое мщение прекращалось. Соблазнивший дъвушку долженъ былъ на ней жениться или заплатить родителямъ столько, сколько назначатъ судьи.

Разводъ допускается между супругами и причинъ для него весьма много. Бездътность женщины или жена, просто надобышая мужу, можетъ быть отослана послъднимъ къ ея родителямъ, не спрашивая о томъ ни у кого согласія или позволенія. Если осетинъ, прогоняя жену, дастъ ей что-либо на пропитаніе, то это доказываетъ его прекрасныя качества. Чаше же всего женщина выходитъ изъ дому нагая, оборванная и безъ всякихъ средствъ къ

существованію. Если у выгоняемой женщины есть дёти, то отецъ обязанъ назначить на ихъ пропитание опредъленныя средства деньгами или скотомъ.

Разведись съ своею законною женою, осетинъ беретъ себъ другую женщину, и даже вдову роднаго брата, и живетъ съ нею безъ всявихъ церковныхъ обрядовъ.

Плата за убійство женщины составляеть половину платы за мужчину. — Дочери осетина наследства не получають: они сами составляють вешь, или товаръ, которымъ торгуетъ отецъ, хотя и плачущій при рожденіи дочери и

торжествующій при рожденіи сына (1).

Рожденіе младенца сопровождается у осетивъ некоторыми особенностями. Чъмъ богаче и сильнъе отецъ новорожденнаго сына, тъмъ болъе собирается у него охотниковъ попировать на счетъ хозянна. Съ приближеніемъ родовъ, прежде разръшенія больной отъ бремени, въ домъ къ ней собираются всъ родные и знакомые обоихъ супруговъ, при чемъ мужчины, преимущественно молодые парни и мальчики, помъщаются въ одной половивъ сакли, а замужнія женщины и старухи въ другомъ отделеніи; девушки въ это время не допускаются. Каждая женщина несеть по три масляныхъ пирога, по обычаю вырываемыхъ изъ рукъ мальчиками. Когда больная почувствуетъ приближение родовъ, то самыя близкія родственницы уводять ее изъ дамскаго общества въ особую комнату, и ни мужъ, ни другіе родственники при родахъ не присутствують, по малому развитию родительскихь и родственныхъ чувствъ. Больная оставляется только съ одною бабкою, и всё безъ исключенія присутствующіе удаляются. Отъ молодой жены требуется такой стоицизмъ, что, какъ бы ни были мучительны роды, родильница должна быть совершенно спокойною и не произносить ни одного слова, ни одного стона, до разръшенія отъ бремени. Гости остаются чуждыми этой высокой разыгрывающейся драмѣ въ судьбѣ двухъ существъ: матери и будущаго новорожденнаго, и хлопочатъ только о томъ, какъ бы приступить скоръе въ угощению, но увы! и эта надежда изчезла хозяйка подарила отцу не сына, а дочь

Рожденіе дочери хуже чъмъ наказаніе для отца; дочь у осетина не ставится ни во что, не смотря на то, что отецъ получаетъ за нее ирада (плата, калымъ), и что она до замужества и послъ него будеть работать въ семействъ какъ волъ. Осетины не цънять этихъ заслугъ женщины, и рожденіе дочери принимають за несчастие. Отець, повъся голову, посматриваеть на приготовленныя угощенія, грустить, не хочеть праздновать рожденія дочери, и часто гости оставляють домъ хозяина, только растравленные апетитомъ.

Но если родится сынъ, то угощеніямъ нътъ конца. Съ первымъ крикомъ ребенка вст бросаются поздравлять отца и встать родственниковъ, не только

<sup>(</sup>¹) Изъ записовъ объ Осетіи Н. Берзеновъ Кавказъ 1853 г. № 15. Редигіозные обряды у Осетинъ и проч. Щегрена Кавк. 1846 г. № 28. Повздва въ Кударское ущелье В. Переваленко Кавказъ 1849 г. № 40. Письма ваъ Осетіи Тифлисс. Вълом. 1830 г. № 78.

присутствующихъ, но и отсутствующихъ. Кто первый поздравить, тому отецъ дъдаетъ подарокъ, состоящій изъ кинжала, пояса и дажэ шашки, смотря по состоянію, и дарить еще что-нибудь, кому взрумается. Часто рэдственники также дълаютъ подарки, состоящіе по большей части изъ оружія, платья, барановъ и ръдко лошадей.

Рожденіе первенца-сына у новобрачныхъ празднуется особен 10. Перед в домомъ собирается значительная толпа мальчишевъ, которые поють или, лучше сказать, кричать: сой, сой, сой-сой, цау, сой; али аздарт ардама цау, сой, цау, сой. Сой значить сало, жиръ, тучность: этимъ словомъ выражается изобиліе, радость и счастіе вь семействь, въ которомъ родилось такое дитя, которое подпоящеть потомъ кинжаль, сядеть на коня, будеть джигитовать и разбойничать—словомъ, что родился мальчивъ.

Поющихъ щедро одариваютъ.

Съ окончаниемъ поздравления начинается угощение. У богатаго отда или старшины, по окончании угощения, бывлеть скачка, сопровождаемая подаркомъ побъдителю.

Если родится первенецъ сынъ, то, не смотря на бёдлость, отецъ долженъ сдёлать пирь и угощеніе для цёлой деревни, во славу и счастливую жизнь первороднаго. Послё первыхъ родовъ, молодая мать перемёняетъ свой головной уборъ, покрываеть голову кисеею (нарбанъ, по-грузински лечакъ), и съ этихъ поръ она можетъ свободно говорить съ родными и домашними.

Осетинъ не ведетъ счета своимъ годамъ, не празднуетъ своего рожденія и дня ангеда, даже и въ томъ случав, когда исповъдуетъ христіанскую въру. Младенцу даютъ имя свое собственное, языческое, независимо отъ имени христіанскаго или магометанскаго. Это имя считается главнымъ и болъе важнымъ, а христіанскія имена назначаются для проформы. Ето первый подоблеть къ люлькъ младенца, тотъ долженъ дать ему имя и можетъ сочинить какое угодно прозваніе новорожденному. Имена эти принадлежатъ разнымъ звърямъ, животнымъ и т. и. Осетины всегда зовутъ другъ друга по имени, но никогда не произносятъ имени христіанскаго, а всегда свое языческое.

Крещеніе совершають только тогда, когда самь священникь узнаєть, что въ такомъ-то дом'є есть новорожденный, но и то часто родители увъряють своего духовнаго пастыря, что ребенокъ ихъ давно уже крещенъ. Во всякомъ же случат крещеніе бываеть не ранте трехъ дней после рожденія.

Въ этомъ случав, муллы поступали для себя боле практично, чемъ наши священники и миссіонеры. Они распустили слухъ, что каждый необрезанный и семейство его будуть ходить на томъ свете безъ головы, а потому у осетинъ-мусульманъ обрядъ обрезанія исполняется гораздо строже.

На третій день нослі рожденія, снова собираются родственники и знакомые и у ийкоторыхъ, какъ наприміръ у дигорцевъ, приносятъ пули, которыя кладутъ въ люльку младенца, какъ талисманъ и благословеніе на будущіе его подвиги. Бабка, принимавшая ребенка, получаеть подарки и считается въ семей-

О воспитаніи дітей осетины заботятся очень мало. Ребеновь находится на попеченіи матери, но сынь съ двінаді платітляго возраста поступаеть

подъ надзоръ отца (1).

Лица высшаго сословія обыкновенно отдають своихъ дѣтей на воспитаніе какому-нибудь семейству изъ низшаго класса, но пользующемуся уваженіемъ. Эмчеко (воспитатель) увозить кхана (воспитанника) нъ себѣ; обучаеть его тѣлеснымъ движеніямъ, гимнастикъ и разнымъ хитростямъ; часто онъ принимаетъ на себя обязанность и женить своего кхана, выбираетъ дѣвушку слотвѣтствующаго происхожденія, просить ея руки у родителей и платитъ выкупъ. Возвращеніе сына въ родительскій домъ совершается съ особою торжественностію; эмчекъ уходитъ домой съ большими подарками и посль того считается какъ бы роднымъ.

У некоторых осетина существуеть обывновение, преимуществению у старшина, надъвать на дъвушку съ раннихъ лътъ корсеть—широкая кожаная опонска, зашиваемая на самомъ тълъ. Въ такомъ случать, мужъ нъ нервую ночь послъ брака долженъ разръзать этотъ корсетъ кинжаломъ, а если онъ довкій и удалой, то разшиваетъ его руками, не порвавъ ни одной нитки.

Для сохраненія гибкости стана, которая составляеть необходимую принадлежность красоты дівушки, еф кормять весьма дурно. Молоко и нісколько янць составляють ея всю ежедневную пищу. Часто дівушки и женщины привішивають себів сзади кіть волосамії зикубосы—длинный витой узель, похожій на жгуть, изь тонкаго бізлаго полотна: По понятію осетинокъ, зикубось способствуеть выростанію и удлиненію волось.

Осетины считають безчестіемь для дома, если покойникь котя одну ночь останется не нохороненнымь. По этому похороны совершаются или вы самый день смерти, или на другой день утромь, но никакь не позже. Христіане, живущіе на плоскости, хоронять по церковному уставу съ примъсью своихь обычаевь, а тъ, которые живуть вы горахь, хоронять умершихь чисто по язычески. Народь върить, что слезы облегчають за гробомь участь умершаго, и чъмъ больше слезь, тымь легче будеть покойнику. По этому на оплакиваніе стараются собрать какъ можно болье народа, который часто прівзжаеть изъ весьма отдаленныхъ селеній.

Въ нъкоторыхъ мъстахъ Осетіи въ день смерти совершался обрядъ хоранга, или большія поминки.

Родственники приходили въ домъ покойника, продавали или закладывали его имущество, безъ согласія наследниковъ, на вырученныя деньги покупали

<sup>(</sup>¹) Чинаь-ажсавъ. Сой-сой Н. Берзенова Кавк. 1850 г. № 95. Редигіозные обряды у осетинъ Шегрена Кавк. 1846 г. № 28. Повздка въ Кударское ущелье В. Переваленко Кавк. 549 г. № 40.

вино, выгоняли изъ клъба или ячменя водку и ръзали значительное число быковъ и барановъ, иногда до 35 штукъ. Приготовленныя изъ нихъ кушанья, съъдались и выпивались гостями, при участіи самихъ родственниковъ.

Тотчасъ послѣ кончины дица, всф родственники и знакомые одного съ нимъ аула собираются въ саклю; прочимъ живущимъ въ сосѣднихъ аулахъ даютъ знать черезъ карганака (въстникъ, тлашатай). Послѣдняго снабъмаютъ самою лучшею лошадью, чтобы онъ могъ, какъ можно скоръе, оповъстнь всѣхъ о кончинѣ такого-то. Если же нѣтъ лошади, то посылаютъ нѣсколько человъкъ въ разные аулы. Пока соберутся изъ сосѣднихъ ауловъ маташой—такъ называется народъ, сходящійся на погребеніе—покойника оплакиваютъ свои одноаульцы. Сверстники покойнаго жертвуютъ на погребеніе его вещи—кто черкеску, шапку, бешметъ, а кто и ремень; умершую женщину одѣваютъ ея родители и родственники.

Прівзжающихъ изъ сосвіднихъ деревень встрічаютъ молодые люди, сводать ихъ съ лошадей и аробъ и отбираютъ отъ нихъ оружіе.

 Посъщайте насъ впредь на радость (цинтіи цауть), говорять имъ при этомь, вмъсто привътствія, родственники умершаго.

Около дымнаго очага, укутанный съ ногъ до головы, лежить на скамейкъ умершій, окруженный родственниками и знакомыми.

Передъ покойнивомь теплится свъча, а у порога сакли, у самой двери, стоятъ по одну сторону мужчины, по другую сторону женщины. Начинается обрядъ оплавиванія. Гости, приближаясь къ дому умершаго, сжимаютъ объруми въ кулави, и, ставъ рядомъ, по нъскольку человъкъ, бъютъ себя въ лобъ поперемънно объима руками, испуская печальные гортанные звуки ia-a-a; дойдя до порога дверей, они возвращаются обратно и присоединяются въ другимъ. За тъмъ на порогъ сакли становится въ рядъ по два или по четыре человъка, которые берутъ въ правыя руки плети, а лъвыми закрываютъ глаза и, затянувъ печальную пъсню ada-daй, тихо приближаются къ покойнику. Нъкоторые натираютъ коноцъ плети воскомъ, чтобы показать свое состраданіе къ покойнику и свое сердечное сожальніе его семейству. Плетьми этими они бьютъ себя по открытой бритой головъ «такъ сильно, что она, огибая лобъ, темя и шею, вырываетъ тъло кусками и кровь льется изъ задней части головы».

Дойдя до покойника, они прекращають удары, дотрогиваются до него объими руками и отходять прочь, передавая плети другимь охотникамь истязать себя въ этой печальной церемоніи.

За мужчинами идутъ точно также прощаться женщины, съ тою только развищею, что, вивсто плети, бьютъ себя обвими руками. «Женщины царапають себв лица ногтями, бьють обвими руками по щекамъ или крестообразно по предплечіямъ, такъ что правая рука приходится на дъвое предплечіе, 
а дъвая на правое. Отъ безпрестанныхъ ударовъ этихъ, лицо ихъ разду-

вается, глава наливаются кровью. Дойдя, такимъ образомъ, до покойника, каждая кланяется и, дотронувшись до ногъ его, отходить въ сторону».

Когда всё гости попрощаются съ покойникомъ, тогда мать, жена или сестра его начинаетъ такъ называемый каразъ—оплакиваніе, поддерживаемое общимъ рыданіемъ присутствующихъ. Присутствующіе, при выходё изъ сакли покойника, оставляютъ деньги какъ для покрова умершаго, такъ и на содержаніе его вдовы. По совершеніи всёми обряда прощанія, покойника, одётаго въ новое платье и завернутаго въ кусокъ холста или сукна, кладутъ на носилки или на арбу и отвозятъ на семейное, а не на общее кладбище. Осетины, какого бы въроисповъданія ни были, не хоронять своихъ покойниковъ въ гробахъ, а вырываютъ яму, укладываютъ ее досками или камнемъ и обжигаютъ порохомъ, для того чтобы звёри не разрывали могилъ.

Въ Дигоріи умершіе низшаго власса хоронятся на общемъ владбищѣ, но внязья имѣютъ свои отдѣльные фамильные свлены, «состоящіе изъ небольшихъ четвероугольныхъ ваменныхъ зданій безъ врыши, устраиваемыхъ недалеко отъ аула на видномъ мѣстѣ».

Такія семейныя могилы, называемыя *акелдама* или *запацы*, встрѣчаются во многихъ мъстахъ Осетіи.

Въ печальной процессіи, непосредственно за арбою, на которой везуть покойника на кладбище, идуть только всё женщины аула и, при пѣніи ада-дай, быють себя объими руками по лбу; мужчины слѣдують по правую сторону и продѣлывають то же самое плетью. По лѣвую сторону покойника ѣдеть всадникъ въ полномъ вооруженіи и на конѣ припадлежащемъ умершему. Чѣмъ знатнѣе и богаче покойникъ, тѣмъ медленнѣе подвигается процессія, тѣмъ большее число лицъ принимають въ ней участіе и тѣмъ яростнѣе сыплются удары въ лобъ и головы провожающихъ.

На пладбище совершается новое и последнее оплавивание. Повойника ставять поодаль отъ места погребения. Вокругь умершаго становятся женщины, а поодаль ихъ мужчины. Одна половина женщинъ поетъ нечальную песнь: еей-у, дадай-у, а другая—саръ-у-саюса и ударяють себя въ грудь. Мужчины, опираясь на палку и понуривъ голову, безмольно внимають плачу женщинъ...

У алагирцевъ на грудь покойника насыпають порохъ и зажигають его; если дымъ подымется вверхъ, значить умершій человъкъ блаженный, а если онъ распространится въ стороны или пойдеть къ низу, то на оборотъ.

Жители горной Осетіи, какъ-то: алагирцы, куртатинцы, чемитинцы и дигорцы, одъвають покойника въ новое платье, шапку, полное вооруженіе, и, покрывь буркою, кладуть вивств съ нимъ въ могилу три чурека и штофъ араки, съ тою цълію, чтобы покойникъ, во время пути на небо, ни въ чемъ не нуждался и могь одарить кого слъдуеть. Если умершій магометанинъ, то изъ среды толпы выводить мулла и, съ важностію, требуеть коня нокойнаго, для совершенія обряда бахи-фалдисть — жертвованія лошади въ честь понойника.

— Эта лошадь, говорить онь съ разстановкой, взявши коня подъ уздцы, да будеть жертвою этого покойника.

Послъ такого вступленія, выражающаго собою содержаніе послъдующей рычи, мулла обращается къ присутствующимъ.

- Нынъ потеряли мы, говорить онъ, одного изъ знаменитыхъ людей, украшавшихъ наше общество; сами знаете онъ былъ для насъ то же, что глазъ, нога, рука, языкъ, кинжалъ; значитъ: мы теперь онъмъли, ослъпли, охромъли, лишились силы, обезоружены; что-же будемъ дълать—ничего! ибо таковъ законъ Аллаха, такова воля великаго Пахумпара: нътъ Бога, кромъ Бога, а Магометъ посланный отъ Бога.
- Но съ тобою, продолжаеть мулла, обращаясь въ умершему, виновникомъ теперешней бъды, я долженъ поговорить поподробите. Ты нынъ отходишь въ такую невъдомую сторону, гдт нтт для тебя ни родныхъ, ни кунаковъ; и такъ, слушай меня со внаманіемъ! Вотъ твой любимый, ретивый
  конь, вотъ оружіе: шашка, кинжалъ, ружье и пистолетъ они заряжены
  двумя пулями. Сядь на коня, надънь на себя оружіе и отправляйся; на пути
  встрътятся тебъ три различныя дороги, не слъдуй ни по правой, ни по
  лъвой: по нимъ проходятъ только одни глуры и майтаны; держись средней
  дороги, она одна достойна правовърныхъ: ею ты достигнешь джанната (рая).

Еще надо предварить тебя, что путь, которымъ пойдешь, слишкомъ продолжителень; если захочется тебъ теть или пить, то, воть, мы кладемъ вмъстъ съ тобою мъшечекъ, въ которомъ ты найдешь все необходимое: хлъбъ сыръ, трубку, табакъ и кувщинъ съ брагою. Пользуйся своимъ, ни у кого инчего не требуй въ дорогъ, очень опасной и трудной; если устанетъ твой конь, поймай кобылицу Магомета, которая будетъ прогуливаться по прекрасному лугу: она прямо привезетъ тебя къ дверямъ рая; тамъ на встръчу тебъ выйдутъ прекрасныя, черноглазыя гурги, объщанныя Магометомъ, примутъ въ свои объятія, введуть въ неизръченный джаннатъ (рай) и будетъ тебъ хорошо!...,

— Аминь Боже! да будешь ты свётель! заплючають всё присутствующіе (1).

Народъ върить, что, после смерти, человъку приходится много странствовать, прежде чемъ онъ достигнетъ до того мъста, гдъ находятся отошедшіе въ въчность люди. Понятія осетинъ относительно загробнаго странствованія чрезвычайно оригинальныя, указывають на узкія познанія ихъ о религіи и заключаются въ ръчи, произносимой надъ умершимъ.

Ръдь эту произносить одинь изъ стариковъ, по преимуществу человъкъ бъдный, который получаеть потомъ отъ родственниковъ умершаго подарки.

<sup>(</sup>¹) Очерки Осетів Н. Берзеновъ Кавказъ 1850 г. № 15.

Нельзя не привести этой рвчи, записанной Шэгреномъ со словъ одного изъ

дучшихъ ораторовъ. - Господь Богъ! восилицаетъ ораторъ; сегодня померь хорошій человъкъ; онь быль очень хорошій человіять, такой, какому подобный есть только одинъ на небесахъ; теперь вет присутствующіе по немъ плачутъ; онъ былъ очень хорошій человікь, хлібосоль, его всі любили и онь всіхь примиряль; съ нимъ св. Теоргій сдіналь присягу на братскую дружбу. Тецерь св. Георгій на небесакъ, кто же ему дасть знать о томъ, что прінтель его померь! никто такъ скоро не поспъетъ на небо извъстить св. Георгія, какъ нарта аксартаковой фаниліи Зерватекъ (ласточка) (1), и онъ, только-что ему объ этомъ сказали, тотчасъ поскакадъ и извъстиль св. Георгія. Въ это время всъ святые и ангелы были на угощень у одного святаго Кудрало-Агона (мъдника), кото рый, сваривь большой котель пива, пригласиль ихъ къ себъ и инъ прислуживаль, а подаваль пиво св. Георгій; вдругь прилетаеть Зерватекь и, ствъ на правое плечо Георгія, сказалъ ему: твой другь померь! и ему надо теперь лошадь, ружье, шашку и пистолеть. Св. Георгій задумался и говорить святымъ: у меня на землъ померъ одинъ пріятель, мнъ надо достать ему лошадь, ружье, шашку и пистолеть, и потому я ухожу оть вась; а святые не пустили Георгія и объщали ему все найти для его пріягеля. Св. Илія даль тотчасъ ружье, которое никогда не даеть промаха; Кудрало-Агоно подариль такую шашку, что ее можно согнуть какъ обручь; сыпъ солнца, Магометь, подариль съдло со всьмъ приборомъ; сынъ луны, Хамашканъ, подариль потники и серебряную уздечку. Св. Георгій собрадъ всё вещи и посладъ Зерватека въ Турцію выбрать лучшаго, какой только есть тамъ, коня. Зерватекъ нолетьль туда, но для такого знаменитаго покойника не могь сыскать лошади. Тогда онъ нолегвиъ въ Нартъ, гдв жилъ одинъ человъкъ Чесана и далъ для св. Георгія свою лошадь Авсурха-главу лошадей. Зерватекъ привелъ эту лошадь, и какъ святые не пустили св. Георгія, то онъ и послаль вст подарки покойнику черезъ Зерватека. А когда тотъ прилетълъ на землю и привезъ подарки, то век кругомъ стоящие благословили покойнаго и пожелали ему счастливаго пути въ землю Нартъ-святое мъсто, куда пошли всъ предки всъхъ

Покойникъ простился со всёми, взядъ свою дошадь и поскакадъ въ Нартъ; не добзжая ръки, его встрътили караульные, которые не пускали его далъе, но онъ подарилъ имъ чурекъ, и тогда они его пустили. И потомъ пріъхалъ онъ къ ръкъ, черезъ которую было положено одно бревно, вмъсто моста, а внереди моста стоялъ Аминонъ (указатель), который не пускалъ его черезъ мостъ и сталъ распрашивать покойнаго. Аминонъ зналъ его хо-

народовъ.

<sup>(1)</sup> Между осетинами ходить много легендь о подвигахъ жившихъ въ древности *нар- мова*, которыхъ они почитають за святыхъ. Нартами осетины считають израильтянь а
мъстомъ ихъ жительства нынашнюю Имеретію.

рошо, только хотель узнать: правду—ли бу, эть ему говорить покойникъ или солжеть; если скажеть правду, то отрекомендуеть его въ Нарть и пустить туда; если солжеть, то будеть бить его но губайть въникомъ, намазаннымъ кровью. Вотъ и спросиль его Аминонъ: что онъ видъль и дълать хорошаго на свъть? и покойникъ все разсказаль, ничего не увеличивая; и каит Аминонъ видълъ, что онъ говорилъ правду, то и позволилъ ему перебхать черезъ мость, и даль ему записку и провожатаго, чтобы отвели его въ землю Нартъ, а другихъ, его солжетъ, онъ отсылаетъ въ адъ. Покойникъ, только что получилъ позволеніе, тотчасъ побхалъ прямо на мостъ, который такъ и шатался поръ нимъ и, кажется, такъ и проваливался, но какъ покойникъ былъ хорошій человъкъ и бхалъ смъло, то мостъ дълался все шире и кръпче и вышелъ больной хорошій мостъ.

Только-что перевхаль онь на другой берегь и видить стоять нъсколько женщинъ, всв въ трауръ, спереди ихъ собаки, сзади эшаки, п звери эти терзали женщинь. И спрашиваеть онь у проводника, что это значить? А проводникъ отвечаль: эти женщины наказаны за прелюбодъние на томъ свътъ, когда мужья ихъ умерли, онъ надъли трауръ, а сами изъ-подтишка принимали любовниковъ, теперь онъ наказаны тъмъ, что имъють въчно либовниками собакъ и эшаковъ и поставлевы на дорогъ, чтобы ихъ вев видели. Покойникъ проклядъ женщинъ и повхалъ дальше; и видить онъ, дальше лежать на бычачей кожв мужъли жена, покрыты они тоже бычачьею кожею, и ссорятся другъ съ другомъ, и тянутъ одинъ у другаго вожу, говоря, что имъ нечёмъ покрыться. Спрашиваетъ онъ успроводпика: что это значить, что они дерутся? и проводникъ отвъчаль ему: они не любили другь друга на томъ свътъ, и здъсь тоже ссорятся и имъ всего мало. Потомъ видить онъ: лежитъ человъкъ съ женою на заячьей кожъ, покрываются заячьею кожею и не только довольно имъ этихъ кожъ, но еще они укутывають другь друга; спрашиваеть онь у проводника: что это значить, что они номъщаются на заячьей кожъ? А проводникъ ему отвъчалъ: они любили другь друга на томъ свете и здёсь тоже любятся, и оттого имъ всего довольно. Потомъ, отъбхавъ дальше, видить онъ: человъкъ сидить за столомъ изъ льда, на стулъ изъ льда и ъстъ ледъ. И спрашиваетъ онъ у провожатаго: что это вначить? И провожатый отвечаеть: онь быль судьею на томь свъть и не держался правды въ судъ, ад напротивъ, помогалъ богатымъ и сильнымъ, и притесняль бедныхъ и безващитныхъ, и за то наказанъ есть вечно одинъ только педъ. Отъбхавъ-же дальше, видить онъ: сидить человъкъ на серебряномъ ступъ, за серебрянымъ столомъ, сакая у него вся изъ колица, потолокъ весь изъ звъздъ, и въ саклъ у него курится оиміамъ и всего вдоволь у этого человъка. Спрашиваеть онъ у провожатаго: за что этотъ человъкъ проводитъ въ такомъ удовольствіи время? А провожатый ему отвъчаеть: онь оттого теперь такъ счастливъ, что на томъ свъть быль хорошій судья,

поступаль всегда справедливо и помогаль бъднымъ, и оттого награжденъ въ землъ Нартовъ.

Наконецъ видитъ покойникъ: стоитъ человъкъ, у котораго бывъ гложеть усы, спращиваеть онъ у провожатаго: что это значить? И провожатый ему отвъчаетъ: что оттого у него быкъ теперь гложетъ усы, что на томъ свътъ онъ кормиль только своего быка, а чужому ничего не даваль, за то чужой быкъ и встъ у него усы (1). Провхавъ этого человвка, они остановились у того мъста, гдъ расходятся три дороги: одна наверхъ--- къ святымъ на небо, другая въ преисподнюю-къ злымъ духамъ, а третья, средняя, прямо къ нартамъ. Аминонъ приказалъ отвезти покойника прямо къ нартамъ, туда они и повхали по средней дорогъ; подъвзжають и видять, что нарты всё сидять въ кружкё и, только что завидёли покойника, встали передъ нимъ, а Барастверъ (хозяннъ рая) вышелъ впередъ и пригласилъ его занять въ кружкъ первое мъсто, говоря: ты быль умный и хорошій человъть, мы тебя знали и почитали, садись на первое мъсто и распорыжайся у насъ всёмъ; однако покойникъ отказался отъ перваго мёста; тогда Барастверъ сказалъ: если ты не хочешь занять нерваго мъста и распоряжаться всімь, то садись на послёднее и прислуживай намь; но покойникь и отъ этого отказался, сказавъ нартамъ: я и на томъ свётё долго прислуживалъ всёмъ и занималъ послёднее мёсто; тогда посадили его въ средину кружка и онъ остался такъ посрединъ рая».

Подобныя ржчи произносятся одинаково и бёднымъ, и богатымъ, и добрымъ, и злымъ. Произнося ее, ораторъ обводить три раза кругомъ могилы коня въ полномъ уборъ и даетъ конецъ узды въ руку умершаго. Осетины считають, что съ этого момента покойпикъ будетъ имъть дошадь на томъ свътъ. Остановившемуся у ногъ покойника оратору подносять на овчинъ ячмень и въ деревянной чапіъ пиво; ячменемъ онъ кормить лошадь, а чашу, взявъ въ руки, разбиваетъ о голову или копыта лошади и обложки бросаеть въ могилу. Такъ какъ, по понятію осетинъ, на томъ свётё каждый будетъ непремънно жить своимъ хозяйствомъ, то подведенная лошадь считается собственностію повойника, который и будеть уже вздить на ней, а оставшійся послів него хозяннь должень пріобрівсти себів другую. Чтобы на на томъ свътъ не явилось нъсколько претендентовъ на одну и ту же лошадь, то ее подводять къ могиль только одинъ разъ. Подведенному коню обръзывають правое ухо, а въ прежнее время обръзывали ухо и женъ покойнаго, которую также водили вийстй съ кенемъ три раза около могилы, и уко ея бросали въ могилу вмъстъ съ ухомъ лошади. По народному объясненію, это дълается

<sup>(1)</sup> Симсять втихъ словъ заилючается въ обычать осетинъ при паханіи земли впрягать въ плугъ наскольно воловъ, принадлежащихъ разнымъ козлевамъ, такъ какъ радкій изъ нижъ имбетъ более одного или двухъ воловъ. Работаютъ по очереди и столько дней, сколько каждый давать воловъ.

для того, чтобы покойный, на томъ свъть, могь скоръе узнать вещи ему принадлежавщия. Теперь уже не обръзывають ушей, и покойникъ довольствуется подстриженными у лошади волосами и вырванными клочками волось своей супруги; по этимъ примътамъ онъ отыскиваетт ихъ на томъ свъть.

Въ последнее время, только те женщины, которыя желають остаться вдовыми навсегда, отрезають себе волосы и кладуть ихъ въ могилу умершаго. Обрезывание ушей и принесение ихъ на могилу осталось только въ делахъ кровомщения, и тогда отмщенный получаеть для прислуги себе на томъ свете раба, въ лице того, кто за него убитъ.

Въ могилъ покойника владутъ лицомъ къ востоку. Затъмъ одни только родственники засыпаютъ его землею и бросаютъ лопаты на могилъ, изъ предразсудка, что, взятыя обратно въ домъ, они принесутъ несчастіе. Въ могилу кладутъ и тъ вещи, которыя любилъ покойный или чъмъ занимался, но преимущественно зарываютъ огниво, кремень, трутъ, трубку, табакъ, иглу для прочистки трубки, а съ младенцами кладутъ ихъ игрушки.

Предоставивъ женщинамъ дальнъйшее оплакиваніе, мужчины спъшать на поминки.

Осетины—храстіане очень ръдко ставять надъ могилами кресты, а большею частію ставять въ головахь деревянный брусь или каменную плиту, на верхнихъ концахъ которой у магометань придълывается шаръ. «Памятники по усопшимъ, пишеть В. Переваленко, воздвигаются только тогда, когда оставшійся послѣ смерти родственникъ, жена или другь покойнаго первоначально зарѣжуть отъ 30 до 40 штукъ коровъ и такое же количество барановъ и козловъ, и тѣмъ угостятъ все населеніе. Безъ исполненія такого обряда воздвиженіе памятниковъ считается непозволительнымъ; многіе, желая удовлетворить своему тщеславію, закладываютъ имѣніе свое для исполненія этого обычая, а будучи потомъ не въ состояніи выкупить заложенное, должны бываютъ продать его за безцѣнъ и тѣмъ самымъ впадаютъ въ нищету».

Это не мёшаеть однакоже тому, что люди состоятельные обносять могилы заборомъ, строять на нихъ пирамиды, насыпають курганы, а иные ставять плиты и на перекресткахь дорогь, чтобы прохожіе вспоминали о душё умершаго. Кладбище находится у осетинь въ большомъ уваженія; тамъ посторонній человёкъ не имъеть права ни сидѣть, ни ходить. Семейства стараются хоронить вмѣстѣ, часто выкупають убитаго на войнѣ или въ плѣну и привозять его для похоронъ на свое кладбище. Причина тому изложена выше. Отъ этого происходить то, что аулъ давно перенесенъ на другое мъсто и далеко отъ прежняго, а кладбище осталось на старомъ мѣстѣ и въ немъ прибываютъ свѣжія могилы.

Посят зарытія могилы, производятся конскія скачки на разстояніи, впрочемъ, не болте семи верстъ. Ето первый прискачетъ, тотъ, по митнію осетинъ, втроятно былъ болте встят любимъ покойникомъ и за то получаетъ педарокъ: быка или барана, смотря по состоятельности осиротъвшаго семей-

ства; иногда у бъдныхъ призъ составляеть четвертая часть бычачьей шкуры, но за то у богатыхъ такой удалець подучаеть отъ вдовы до 40 коровъ. Часто скачку замъняеть такъ навываемый кабакъ — стръльба въ щёль по жерди, воткнутой въ земию и неръдко достигающей до десяти саженъ длины (1). Кто инопадетъ въ кругъ, сдъланный на верху жерди, или сброситъ пулею кусочекъ, положенный на верхній конець жерди, получаеть призъ,

После похоронъ, преимущественно въ тотъ же день вечеромъ устраивается мадани-хиста—такъ сказать ужинъ, на которомъ присутствующе принуждаютъ родственниковъ умершаго разговъться. Со дня смерти семья, родственники, а иногда даже и знакомые, не должны тсть ничего скоромнаго, причемъ мать, жена или сестра покойнаго, по обычаю осетинъ, должны поститься въ течене трехъ дней, а въ нъкоторыхъ обществахъ цёлый годъ, и посить трауръ, который состоитъ изъ повязаннаго на головъ чернаго платка. Остальныя дица могутъ разговъться, для чего собственно и устраивается мадани-хиста. Каждый приглашенный на хистъ припоситъ съ собою пироги съ сыромъ, вареники съ медомъ и масломъ, а семейство покойнаго закалываетъ барана или теленка. Одинъ изъ стариковъ, вставъ носреди собравшихся, поминаетъ умершаго.

— Чристіц-рухси-бидадъ, т. е. да пребываетъ въ свътъ Христовомъ, отвъчають ему всъ единогласно.

Затёмъ, принудивъ, кого слёдуетъ, разговеться, раздёливъ съёстное на части, напившись и наёвшись, всё расходятся по домамъ.

Три дня сряду послё похоронь родственники собираются на могилу помолиться и поплакать. У дигорцевъ, въ теченіе первыхъ трехъ почей, на могиль умершаго оставляется карауль съ оружіемъ. По сказанію народа, въ одну изъ этихъ ночей шайтанъ (дъяволъ) имъетъ привычку похищать трупъ и относить его въ адъ, на нишу страшнымъ фуріямъ.

Во многих мастах Осетін, въ теченіе цалаго года, каждую пятницу вечеромъ, родственницы прихорять на могилу для совершенія оплавиванія. Ставши рядомъ въ шеренгу, затянувъ ада-дай и обратившись лицомъ къ могилъ, жевщины колотять себя и, сдълавъ ударовъ пятьдесятъ, прекращаютъ молитву. Каждая подходитъ къ могилъ, принасается къ ней объими руками, показывая тъмъ, что помнитъ о немъ. Затъмъ жевщины обходять всъ могилы своихъ родныхъ, передъ каждою удараютъ себя раза чстыре въ любъ, пропоють столько же разъ ада-дай и затъмъ, дотрогиваясь до могилы, произносять, віт vobis terra levis и расходятся но домамъ.

Мужчины въ этой перемоніи, не принимають никакого участія, точно также какъ не носять траура. Носить его мужу по умершей жент считается манодушіемъ, Лосят смерти мужа вдова поступаеть въ супружество его брата

<sup>(4)</sup> Отрельба эта заимствована у червесъ и сохранила за собою понти тоже названіе. См. стр. 190.

и даже отца, если онъ вдовъ. Послъ смерти жены, мужъ можетъ жениться на родной сестръ умершей (1).

Родные обязаны въ теченіе года сдёлать не менёе трехъ поминовъ для всёхъ жителей аула, родпыхъ и знакомыхъ. Богатые дёлаютъ такихъ поминовъ до 10 въ годъ, и при угощеніи устраиваютъ скачки, на воторыхъ побідители получаютъ въ подаровъ вещи покойника. Поминки эти раззоряютъ одинавово и богатаго, и бъднаго; чёмъ богаче наслъдники умершаго, тёмъ болье приходитъ въ нимъ знакомыхъ и тёмъ больше расхода на угощеніе. Часто послъ смерти богатаго осетина его семейство не имъетъ у себя ни одного быка, пи одного барана—все ушло на угощеніе во время поминовъ, совершаемыхъ съ особымъ обиліемъ и пышностію. Прежде, при такихъ поминкахъ, въ честь умершаго сочинялись хвалебныя пѣсни, которыя пѣли дѣвушки хоромъ или особые пѣвцы. Теперь хотя и приглашаютъ пѣвцовъ, но они не сочиняютъ повыхъ пѣсенъ, а поютъ старыя—про подвиги и похожденія древнихъ пародныхъ богатырей.

Осетины не имъютъ сочиненныхъ пъсенъ, а пъвцы ихъ импровизируютъ каждый отдъльный случай. Напъвъ ихъ пъсенъ, сопровождаемый монотоннымъ звукомъ балалайки, вообще ваунывенъ и протяженъ и почти всегда состоитъ изъ слъдующихъ слоговъ: варай-да-ша-ва-ри-ра.

Прикорнувъ кружкомъ у пылающаго на очагъ одуба: или развалившись на рогожахъ и плетенкахъ, далъе или ближе къ дверямъ, смотря по тому, кто какимъ пользуется уваженіемъ, осетины слушаютъ импровизацію своихъ бардовъ.

Обычай, по которому всё, кто только въ родствё съ покойнымъ, должны навестить семейство, заставляетъ послёднее каждую изтинцу дёлать зу себя въ домё малыя поминки для пріёзжихъ.

## IV.

Народное управленіе. — Происхождёніе сословій и вкъ права. — Кровомщеніе. — Плата за кровь и другія преступленія. — Гостепрімиство.

До подчинения осетинъ русскому правительству, въ народъ всякое общественное дъло ръшалось иихасомо — совътомъ, который сходился тогда

<sup>(4)</sup> Редигіозные обряды осетинъ и проч. Шегрева Кави. 1846 г. № 29. Повядка вы Кударское ущелье В. Переваленко Кави. 1849 г. № 40. Изъ записовъ объ Осети Н. Берзенова Кавиатъ 1852 г. № 67 и 68. Дигорів его же Закави. Въст. 1852 г. № 39. Похороны у осетинъ алагирцевъ С. Жускаева Закави Въст. 1855 г. № 9. Осетины и проч. Терскія въдом. 1868 г. № 11.

гдъ нибудь подъ навъсомъ, устраиваемымъ обыкновенно на одной изъ площадокъ аула, преимущественно въ центръ его. Всъ безъ исключения жители имъли право подавать голосъ въ этомъ собрани, но старшіе по лътамъ пользовались передъ другими преимуществомъ. Этотъ порядокъ ръшения дълъ существовалъ долгое время и при русскомъ управлении.

Тяжебныя дівла, несогласіе между семействами, воровство, убійство и т. п. судились и рішались на этихъ собраніяхъ. Посліднія созывались черезъ  $\phi$ идиваловъ, глашатаєвъ или герольдовъ, безъ всякихъ церемоній, по мірті надобности, и не въ опреділенные сроки. Непослушные приговору суда подвергалися  $\kappa o d u$ —штрафу и взысканію.

Воровство было позволительно—какъ и у всёхъ горцевъ, но такъ, чтобы никто не могъ уличить.

Въ пародъ существуетъ оригинальный способъ отысканія вора. Обокраденый осетинь, не знающій вора, но подозрѣвающій, что онъ находится вътакой-то деревнѣ, беретъ съ собою кошку или собаку и отправляется туда. Осетины вообще признаютъ за этими животными особыя качества, считаютъ ихъ нечистыми, и добровольно ни одинъ осетинъ не убъетъ ни кошки, ни собаки. Остановившись посреди селенія, обокраденый начинаетъ кричать во весь голосъ.

— Всякій, кричить онь, кому только извъстень ворь, похитившій у меня вчера лошадь, да будеть объявлень мив немедленно и припуждень удовлетворить меня, иначе я имъющагося со мною нечистаго животнаго повъщу на коль, посреди вашего селенія, въ пищу всёмь вашимь покойникамь.

Такія угрозы весьма страшны для каждаго осетина и почти всегда служать къ обнаруженію хищника. Случается весьма часто, что воръ не находится въ томъ селеніи, гдъ предполагаеть обиженный и тогда жители селенія, гдъ совершено заклинаніе, цълымъ обществомъ удовлетворяють обокраденаго, чтобы только избавить на томъ свътъ своихъ родственниковъ отъ столь нечистой и омерзительной пищи. Удовлетворивъ истца, общество само уже принимается за отысканіе вора (1).

Воръ, не пойманный на мъстъ преступленія, считается удальцомъ и хватомъ, которому завидують и подражають. Самымъ жестокимъ упрекомъ, какой только можетъ женщина сдълать мужчинь, считается то, если она скажетъ, что онъ и барана украсть не умъетъ.

При разборъ дълъ, производимыхъ начальствомъ, осетины присягаютъ по христіанскому обряду, но когда ръшаютъ дъла судомъ посредниковъ, то употребляютъ, по ихъ понятіямъ, болъе дъйствительную присягу. Присягающаго, по обычаю страны, приводятъ на назначенное мъсто, куда приносятъ кошку или собаку, которую, связавъ, кладутъ въ вырытую для того яму. Присягающій беретъ ружье.

<sup>(</sup>¹) Тифлисскія відомости 1830 г. № 28.

-- Чтобы моей душт была бы подобная же участь, говорить онъ, если я не правъ.

Съ этими словами онъ убиваетъ животное, которое и зарываютъ въ этой же ямъ.

Этой присяги осетины такъ боятся, что часто правый отказывается отъ иска, чтобы только не показать ложно.

Самым тяжелым клятвы обыкновенно даются въ день маусз-ганана (поминовъ). Этотъ день считается столь важнымъ, что всъ сомнительным дъла откладываются до него. Эдъсь уличаются обвиняемые въ воровствъ и убійствъ. Обыкновенно подозръваемаго въ преступленіи подводятъ къ могилъ покойнаго и заставляють его поклясться въ своей невинности. Тотъ, оправдываясь произноситъ, что если онъ виновенъ, то да будутъ на томъ свътъ, онъ и его семейство, рабами убитаго за такое клятвопреступленіе. Не было еще примъра, говорять осетины, чтобы виновный не сознался въ своемъ преступленіи, и потому, если уличаемый присягаетъ въ своей певинности, то всегда освобождается отъ всякаго подозрънія.

«Спедующая клятва, говорить Шегрень, считается весьма тяжелою; редко случается, чтобь кто-набудь ее произнесь, но, присягнувь разь, ни за что не решится нарушить присягу. «Я ниже поименованный клянусь всемогущимь богомь, Святымь Мнхаиломь Архангеломь и почитаемымь нами святымь местомъ Цомадикавзадь (¹), въ томъ и т. д. Если я нарушу мое клятвенное объщане, нынё изреченное, то да не увижу гробовь предковь моихъ, да истлёють кости мон въ земле чужой, да откажеть мий земля, питающая меня, въ плодахь своихъ; вода, утоляющая жажду мою, да пресечеть течене свое; воздухъ, которымъ я дышу, да нанесеть на меня и народъ мой тяжке недуги, и наконецъ небо, въ гнёве своемъ, да ниспошлеть на клятвопреступника всё бъдствія во власти его находящіяся; да изольется на могилахъ предковъ моихъ и на мой собственный родь, если я нарушу клятву мою, кровь нечистыхъ животныхъ: кошки и собаки».

Кром'в такого рођа присягъ, у осетинъ существовада въ прежнее время еще военная присяга, употребляеман тогда, когда, послъ удачнаго набъга, приходилось дълить добычу, и предводитель желалъ опредълить, сколько каждый изъ участниковъ пріобрёлъ добычи.

Два человъка, обнаживъ шашки, становились лицомъ къ лицу, шагахъ въ двухъ другъ отъ друга, и держали передъ собою шашки, упирая ихъ въ землю и образуя, такимъ образомъ, родъ прохода. Каждый изъ присягающихъ долженъ былъ пройти черезъ проходъ и потомъ объявить начальнику, что именно

<sup>(4)</sup> Мъсто это принадлежить алагирцамъ, но клятва страпна для всякаго гругаго племени: стоить только перемънить название священнаго мъста.

взято имъ у непріятеля. Никогда не случалось, чтобы, после подобной присяги кто нибудь утаилъ или увеличилъ свою добычу (1).

Въ прежнее время каждое общество осетинскаго племени имъло свой судъ и расправу; оно не подчинялось и не связывалось ничемъ съ другими сосёдними обществами, а напротивъ того, хищническая жизнь привела къ тому, что небольшія общества осетинскаго народа находились въ постоянной враждъ между собою. Къ тому же, живи въ горахъ, никто изъ осетинъ, какъ мы имъли случай зам'ятить, не см'яль поназываться на плоскости, где делались жертвою сосъдей и въ особенности кабардинцевъ. Правда, попровительство кабардинскихъ князей до нъкоторой степени спасало осетинь отъ непріятельскихъ развореній, но за то они обязаны были платить князьямь съ каждаго двора по одному барану. Каждый кабардинскій князь содержаль въ томъ ауль, который платиль ему дань, своего узденя, который назывался бегауломы и фртв. Кабардинскіе князья не вмішивались однакоже во вгутреннее управленіе осетинь, діла которыхъ рёшались на общественныхъ сходкахъ, гдё право сильнаго имёло значительное вліяніе и широкое прим'йневіе. Это право сильпаго производило постоянную междоусобную войну, нерудко кончавинуюся истреблением целыхъ фамилій. Осетины не знали какъ обрабатывать поля безъ оружія, не могли безъ него выдти на улицу и, кроит того, должны были часто искать защиты въ прочной постройкъ своего дома.

Постоянное тревожное состояние выразилось даже и въ народной пословицъ. - Когда осетинъ разбогатъетъ, говоритъ она, онъ построитъ башню и

убьетъ человъка.

Отсюда появились высокія каменныя башни, лёпившіяся на едва доступныхъ высотахъ, которыхъ и до сихъ поръ весьма много въ горной Осетіи. Этотъ порядокъ породилъ то, что слабые были весьма б'едны, сильные — богаты. Первымъ негдъ было искать защиты; они не видъли другаго исхода, какъ подчиниться сильнымъ, и стали искать ихъ покровительства. Сила перешла въ аристократизмъ, и въ обществъ появились высшія сословія.

Дигорцы объясняють происхождение у нихъ сословий особою легендою. По народному преданію, столжтій пять тому назадъ, въ Дигоріи явился нёвто Бадель, родомъ изъ Венгріи, который принесъ съ собою ружье, тогда еще неизвъстное горцанъ. Бадель попалъ въ Дигорію, когда жители ея прались съ соседями и были сильно теснимы многочисленностию непріятеля. Обе стороны бились холоднымъ оружіемъ, какъ вдругъ раздался выстрёлъ, и хотя убить быль только одинь человекь, но непріятель, объятый паническимь страхомъ и дъйствіемъ невиданнаго оружія, разбътался въ разныя стороны.

Дигорды, сознавяя, что обязаны Баделю своимъ спасеніемъ, положили ему

Религіозные обряды и обычан осетинъ и проч. Шегрена Кавя. 1846 г. № 30. Иовзяка въ Кударское ущелье В. Переваленко Какк. 1849 г. № 40.

съ каждаго двора нѣкоторую часть съѣстныхъ припасовъ, построили домъ, снабдили лошадью и просили принять на себя охраненіе ихъ границъ.

Бадель женился на дигоркъ, но, не довольствуясь ею, вскоръ взялъ себъ другую жену. Отъ первой жены онъ имълъдвухъ сыновей, которыя считались старшими, и отъ которыхъ пошло потомство баделятъ. Отъ второй жены онъ имъть одного сына по имени Куміакъ; онъ считался младшимъ, и отъ него пошло сословіе куміаковт. Баделята не, обработывали полей, и занимаясь наъздничествомъ и охраненіемъ границъ, получали, подобно отцу, съ каждаго двора извъстное количество съъстныхъ припасовъ. Снабжение баделятъ припасами сдёлалось теперь обязанностію дигорцевь, хотя они и не считали это данью, а платою за караулы. Баделята стали однакоже пренебрегать своею должностію, а плату требовали по прежнему. Дигорцы, занятые междоусобною враждою и кровомщеніемъ, не могли противиться баделятамъ и продолжали платить. Въ это время кабардинцы покорили осетинъ своей власти, и баделята, стараясь сбливиться съ ними, припяли, въ угоду кабардиндамъ, мусульманство, вступили въ родственныя отношенія съ княжескими узденями и т. п. Достигнувъ своей цёли и пріобрётя еще болёе значенія, баделята назначили новый поборъ съ народа, состоящій изъ изв'єстной части свна, хивба, меду, по одному барану изъ стада, по одному кувшину пива, когда хозяинъ варилъ его, и лучшую часть отъ заръзаннаго барана. Кто отдавалъ дочь за-мужъ, гналъ въ баделяту лучшаго быва изъ калыма, за что послёдній отдариваль невъсту по своему усмотрънію. При этомъ однакоже баделята не вмъщивались въ управление и не имъли въ своихъ рукахъ суда и расправы.

Новые налоги соединили народъ въ одно цёлое, и дигорцы выгнали баделять изъ своихъ владёній. Они сначала бёжали къ тагаурцамъ, но потомъ, при посредствё кабардинскихъ князей, помирились съ народомъ и были опять приняты въ Дигорію, но не надолго. Народъ, снова недовольный баделятами, выгналъ ихъ вторично изъ своихъ владёній, не задолго до прихода русскихъ.

Возвратившись снова въ Дигорію, баделята потеряли теперь всякое значеніе, и весьма немногіе изъ дигорцевъ продолжали платить имъ дань.

Такимъ образомъ въ Дигоріи существовали слъдующія сословія: баделята— старшины, образовавшіеся изъ пришельцевъ; жители Дигоріи; куміаки— дъти баделять отъ имянныхь женъ. Имянными женами считались вторыя жены— номелуся, это дъвушки, которыхъ баделята брали къ себъ въ домъ изъ низшихъ сословій. Прижитыя съ ними дъти, получали наименованіе куміаково и до смерти отца жили въ его домъ; со смертію же получали извъстную долю наслъдства и, отдълившись отъ семьи, жили съ своею матерью отдъльно. Если же у такой женщины (номелусъ) не было дътей, то она оставалась на всю жизнь при наслъдникахъ своего мужа. Кромъ трехъ названныхъ сословій, въ Дигоріи существовали еще хехесъ— потомки выходневъ изъ алагирскаго общества, и рабы, которыми могъ владъть каждый осетинъ, имъющій къ тому

средства. Высшія сословія старались не родниться съ низшими. Нарушить неравенство вступленія въ бракъ считалось большимъ безчестіемъ.

Въ Тагаурскомъ обществъ существовали слъдующія сословія: алдары или танаты -- это высшее сословіе: первос имя имъ дано русскими, а подъ вторымъ они извъстны народу; кавдасарды — тоже что куміаки въ Дигоріи; фарсалани или фарсани-народъ вольный, и наконецъ рабы.

По преданію, нъкто Тагауръ, выходецъ изъ Арменіи, поселился первый въ ущельъ, образуемомъ Терекомъ ниже Дарьяда, и сдъдался родоначальникомъ алдаровъ. Къ нему присоединились изъ разныхъ обществъ бъглецы, спасавшіеся отъ кровомстителей, и такимъ образомъ поседеніе это сділалось родоначальниками тагаурцевъ. Тагауръ считался между ними кореннымъ жителемъ, пользовавшимся относительно лучшимъ благосостонніемъ, въ зависимости оть котораго было ихъ личное обезпечение. Съ своей стороны, Тагауръ не отказывался отъ моральнаго вліянія на выходцевъ и присвоилъ себъ одному право брать пошлину съ проходящихъ и провзжающихъ по Тагаурскому ущелью.

Адагирцы въ средъ своей не имъютъ никакихъ сословій, но добивались, хотя напрасно, чтобы всёхь ихъ поголовно признать въ правахъ наравив съ русскими дворянами.

Куртатинцы ведуть родь свой отъ Куртана, брата Тагаура, и имвли

сословіе кавдасардовъ.

Въ обществахъ нарскомъ, мамисонскомъ, закинскомъ и зрукскомъ, также нътъ сословнаго раздъленія. Въ Студигоріи, котя и слившейся съ дигорцами, но считающей себя отдёльнымъ обществомъ, существуеть высшее сословіе, извъстное подъ именемъ царгосато; остальныя сословія тъ же, что и у дигорцевъ. Наконецъ въ Донифарскомъ обществъ существуетъ высшее сословіегогоаты.

Такимъ обравомъ, до освобожденія, въ 1867 году, зависимыхъ сословій, осетины раздвлялись на четыре главныхъ сословія: алдарова (баделять, царгосать и гогоать), фарсалаковт, кавдасардовт, или куміаковт, и гурзіаковт, или кусаково.

Высшимъ сословіемъ были алдары, представлявшіе собою нѣчто въ родь

дворянскаго сословія.

Второй классъ составляли фарсалаки-сословіе вольныхъ людей, самов многочисленное въ Осетіи. Къ третьему разряду принадлежали кавдасарды (въ Дигоріи куміаки), что означаеть, въ переводъ, люди, рожденные въ ясляхъ. Это сосмовіе составлями всё рожденные отъ неравныхъ браковъ лицъ высшихъ сословій на дъвушкахъ взятыхъ изъ нившихъ классовъ. Наконецъ четвертый классь составляли гурзіаки (кнехи, кусаки)—криностные или рабы, пріобратенные покупкою или планомъ.

Званіе алдара пріобрътается рожденіемъ, но не покупкою, не заслугами. Сословіе алдаровъ, подчинивъ своей власти кавдасардовъ, пользовалось правомъ наказывать своихъ подвиастныхъ безъ всякаго суда, по личному производу. Алдары обязаны были защищать и охранять каждаго изъ живущихъ на ихъ земль, будеть ли то фарсалакъ, кавдасардь или гурзіакъ. У тагаурцевъ званіе фарсалака было наслъдственнымъ, и никто не могъ пріобръсти его ни покупкою, ни заслугами. У дигорцевъ же, въ это званіе могъ поступить каждій изъ зависимыхъ сословій, если владѣлецъ отпускалъ его совершенно на волю. Фарсалаки считались людьми совершенно вольными и свободными, и состояли только въ нѣкоторой, условной, зависимости отъ алдаровъ, какъ живущіе на ихъ земль, или въ ихъ аулахъ. Если фарсалакъ не исполнялъ въ точности своихъ обязанностей, то алдаръ могъ прогнать его со своей земли. Фарсалаки имъли право и сами переходить отъ одного алдара къ другому, но, въ такомъ случав, должны были оставить свой домъ, половину засѣяннаго хлѣба и накошеннаго сѣна, которые и поступали въ пользу оставляемаго ими алдара.

Фарсалаки имъли право владъть кавдасардами, рабами и землею, полученною по наслъдству или пріобрътенныю покупкою.

Кавдасардо, или куміско, быль, какь мы сказали, сынь неравнаго брака владівны съ женщиною свободнаго или зависимаго сословія. Кавдасарды составляли собственность той алдарской фамиліи, кь которой принадлежала ихъ мать послівыхода въ замужество, и не могли быть никому ни проданы, ни уступлены. При ділежі имінія между насліднивами умершаго владівльца, кавдасарды оставались неділимыми и принадлежали одинаково всімь членамь семейства; оттого отношенія ихъ къ своимъ владівльцамъ были чрезвычайно запутаны. Кавдасарды обязаны были жить тамъ, гді желали этого ихъ владівльцы, и исполняли всі навначаемыя отъ нихъ работы. За неисполненіе приказаній и уклоненіе отъ работы алдары иміли право наказывать ихъ тілесно и даже убить. Въ этомъ посліднемъ случай убійца не подлежаль никакой отвітственности, а платиль только остальнымъ членамь своей фамиліи извістную пеню, какъ за причиненный матеріальный убытокъ.

Положение этого сословия съ каждымъ годомъ становилось тягостиве и болъе удалялось отъ зависимости, наложенной на нихъ происхождениемъ.

Недостатовъ рабовъ и рабочихъ рукъ въ Осетіи послужили основаніемъ къ искуственному образованію зависимаго сословія, которымъ и явились кавдасарды. Богатый осетинъ, женившись на женщинѣ низшаго сословія, пріобрёталь въ своемъ домѣ новую работницу, и притомъ для такого рода работь, которыя казались не свойственными его первой женѣ, одного съ нимъ происхожденія. Дѣти, рожденным отъ втораго брака, получивъ названіе кавдасардовъ, росли въ домѣ своего отца, виѣстѣ съ дѣтьми старшей жены, и назывались младшими ихъ братьми. Первоначально они считались независимыми, и положеніе ихъ въ домѣ отца было похоже на положеніе свободнаго, но бѣднаго человѣка, покровительствуемаго своимъ богатымъ и сильнымъ родтственникомъ. За убійство отца, или законныхъ его сыновей, кавдасарды мстили какъ за своихъ ближайшихъ родственниковъ, и на оборотъ. За кровь кавда-

сарда платилось то же самое, что и за кровь каждаго свободнаго человъка, Онъ могъ жениться на женщинъ свободнаго сословія, если имълъ возможность внести установленный калымъ. Со смертію отца, кавдасардъ имълъ право оставить его домъ и получалъ даже въ наслъдство нъкоторую часть имущества. Законные сыновья умершаго, теряя въ отходящемь кавдасардъ рабочія руки, встым силами старались противиться отдъленію кавдасардовъ, и съ этою цълію уступали имъ въ наслъдство, по возможности, меньшую часть имущества, а иногда силою не выпускали ихъ на волю. Во всякомъ случать оставалсяли кардасардъ добровольно или силою при наслъдникахъ умершаго, онъ хотя и услуживалъ имъ, но услуги его были добровольныя, а не обязательныя. Разъ отдълившійся кавдасардъ не платилъ никакой поземельной повинности своимъ старшимъ братьямъ, и пользовался правами свободнаго человъка, хотя и сохранялъ свое родовое названіе.

«Таково было положеніе кавдасардовъ въ періодъ первоначальнаго образованія въ Осетіи этого разряда зависимыхъ. Но съ измѣненіемъ общественнаго строя осетинъ, когда высшія сословія этого племени получили, при нашемъ правительствѣ, несравненно большія гарантіи своихъ правъ и, слѣдовательно, вліянія на сословія низшія, вмѣсто родственныхъ отношеній между алдарами и фарсалаками съ одной стороны, и кавдасардами съ другой, явилась полная вражда, нисколько не ослабѣвшая съ теченіемъ времени. Этотъ сословный антагонизмъ выражался въ постоянномъ спорѣ между кавдасардами и ихъ старшими братьями, причемъ первые доказывали, что обязательныя ихъ отношенія къ владѣльцу, въ домѣ котораго они родились, прекращаются со смертію этого лица; между тѣмъ, какъ послѣдніе присвоивали себѣ право владѣнія кавдасардами, по крайней мѣрѣ въ теченіе трехъ покольній, считая отъ перваго владѣльца, пріобрѣтавшаго кавдасардовъ (¹).»

Какъ бы то ни было, но сословіе кавдасардовъ, мало по малу, изъ кровной и нравственной связи съ своими владъльцами перешло въ ту, о которой мы сказали выше. Они сохраняли за собою только право владъть рабами, полученными ими по наслъдству или пріобрътенными покупкою, но у тагаурцевъ потомки этихъ рабовъ дълались также кавдасардами.

Въ Куртатинскомъ обществъ для навдасардовъ существовало особое право, по которому, съ прекращеніемъ владъльческой фамиліи, навдасарды раздъляли между собою все имущество, оставшееся послъ этой фамиліи и дълались фарсалаками.

Сословіе *кусакое*т — рабовъ, находилось въ полной зависимости у своихъ владъльцевъ, повиповалось имъ слъпо, исполняло всъ работы по ихъ приказанію и переносило терпъливо и безропотно самыя жестокія наказанія. Владъльцы могли продавать своихъ рабовъ, дарить ихъ по одиночкъ или цълыми

<sup>(1)</sup> Освобожденіе зависимых сословій во всёхъ округахъ Терской области. Сборникъ свёд, о кави, горцахъ выпускъ I Тволисъ 1868 года.

семьями, и даже умерщвлять по своему произволу. Кусаки не имѣли никакой собственности и все, чѣмъ они владѣли, составляло собственность ихъ господина, но за то послѣдній обязанъ быль доставить своему рабу средства къ пропитанію. Рабъ могъ получить свободу по волѣ своего господина, но не могъ судиться съ владѣльцемъ, который былъ его защитникомъ, покровителемъ и единственнымъ судьею.

Въ офиціальной перепискъ они были извъстны у насъ подъ именемъ безобрадных и беззадатных холоповъ, т. с. такихъ лицъ, которыя не имъютъ никакихъ ни семейныхъ, ни общественныхъ правъ и составляютъ имущество своего господина. За оскорбленіе и убійство такихъ лицъ, владълецъ получаль вознагражденіе какъ за ущербъ, нанесенный его имуществу. Они не имъли права вступать въ бракъ, но половыя отношенія ихъ были совершенно свободны, такъ что рожденіе дъвушкою дътей не ставилось ей въ безчестіе, а, напротивъ того, поощрялось владъльцами, видъвшими въ томъ свою матеріальную выгоду. Положеніе рабовъ въ Осетіи было самое безотрадное и возмутительное.

Три главныя начала руководили жизнью осетина: уваженіе къ старшимъ, кровомщеніе в гостепріимство. Объ уваженіи къ старшимъ мы имѣли случай говорить при описапіи семейнаго быта осетинъ; что же касается до кровомщенія, то, по понятію народа; всякая пролитая кровь должна быть отомщена.

Когда осетины привозили въ домъ трупъ убитаго, то изъ раны его доставали кровь, и всъ родственники мазали себъ ею лобъ, глава, щеки и подбородокъ, заклиная другъ друга отмстить убійцъ. Иногда же доставали изъ раны пулю, въ твердой увъренности, что эта пуля върнъе сразитъ виновнаго.

Всѣ часы дня и ночи, по мпѣнію осетинъ, одинаково хороши для мщепія, кромѣ первыхъ двухъ недѣль великаго поста. Въ эти четырнадцать дней, извѣстныхъ подъ именемъ тутуроба, всякая вражда прекращалась, и каждый виповный въ чьей—либо смерти могъ выходить изъ дому безъ оружія, не опасаясь мщенія (1).

Въ остальное время кровомщение было развито въ полной степени. Самый близкий родственникъ наслъдовалъ долгъ — рано или поздно, но умертвить убийцу своего родственника.

Открытая сила, хитрость и предательство одинаково допускались въ этомъ дёль.

Почти послѣ каждато убійства слѣдовала явная война между родомъ убитаго и племенемъ убійцы. Когда подобная война становилась тяжелою для объихъ сторонъ, тогда родственники преступника начинали хлопотать о примиреніи (берджалы). Враждующія семейства могли быть примирены двоякимъ образомъ: платою за кровь или бракомъ.

<sup>(</sup>¹) Изъ записокъ объ Осетім Кавк. 1850 г. № 93.

Получивъ согласіе противниковъ на примиреніе, объ стороны выбирали по нъскольку посредниковъ (терхонелегъ), наблюдая при этомъ, чтобы со стороны истца было однимъ посредникомъ болье. Посредники, послъ совъщанія, опредъляли вознагражденіе въ пользу дітей убитаго мужескаго пола, а если ихъ нътъ, то родственникамъ его по мужескому кольну. Въ случав разногласія въ совътъ, лишній посредникъ со стороны убитаго оканчиваль споръ и имълъ право увеличить наказаніе или штрафъ.

Постановивъ свое рёшеніе, посредники требовали отъ виновнаго поручителей въ точномъ исполненіи ихъ приговора, котораго однакоже не объявляли ни ему, ни противной сторонъ, до тъхъ поръ, пока не послъдуетъ окончательное удовлетвореніе истца.

Для этого посредники сами осматривали имѣніе виновнаго, опредѣляли сроки платежа, такъ что ни одна изъ тяжущихся сторонъ не знали ни о размѣрахъ штрафа, ни о времени окончательнаго удовлетворенія. Если виновный не уплачивалъ положеннаго въ установленные сроки, то обязанность понужденія его къ тому лежала на поручителяхъ.

Только со взносомъ последней части платежа, посредники объявляли о

Посредники, за свои хлопоты, получали съ каждой стороны по барану, и, кромъ того, родственники убійцы платили родственникамъ убитаго бонганъ—подарокъ: нъсколько коровъ или барановъ.

Плата за убійство, или за кровь, была различна, смотря по тому, какъ силень родь убитаго. За убійство старшины, сверхь ботана, платилось восемнадцать разъ по восемнадцати коровъ (т. е. 324), день паханья земли, стоившей вдвое, т. е. 36 коровъ. Это была самая высшая плата, потому что осетины не умъли и не умъють считать выше восемнадцати. Если сумма превышаеть это число, то они говорять: два раза восемнадцать, пять разъ восемнадцать и проч. За убійство женщины платилась половина противъ мужчины; но убійца женщины презирался обществомъ. Вмёсто коровъ, плата могиа быть внесена другимъ скотомъ, оружіемъ, мёдною посудою и даже малольтними детьми. За убійство сына отець не преследовался, точно также мать за убійство дочери. Сынь, убившій кого-либо изъ родителей, наказывался тёмъ, что сами родственники сожигали его домъ и разграбляли имъніе-даже и вт томъ случав, если онъ жиль нераздельно съ своими братьями. Въ случат взаимнаго убійства, сильнтйшій родъ имплъ то преимущество, что слабъйшій доплачиваль ему разность ціны крови, опреділяемой за каждаго убитаго.

Побътъ убійцы дозволяль истителю забрать все его имъніе и семейство, кромъ жены; дъти до 12 лътъ не подвергались ищенію за кровь. Были примъры, что за убійство животнымъ взыскивалось за кровь съ того, кому принадлежало животное. Нечаянное убійство, убійство при защить, при

поимк вора; подлежало кровомщенію; но цена крови въ этихъ случаяхъ была определена менте.

За нанесенныя раны, смотря по важности, платилось отъ одного барана до 54 коровъ; рана на лицъ оплачивалась дороже, а за пораненіе или отрубленіе носа была назначена плата болье 100 коровъ. За поврежденіе руки, глаза и ноги платилось какъ за убійство; то же ввыскивалось, если кто умреть отъ раны. За побои знатнаго человъка незнатнымъ взыскивалось до 18 коровъ.

Поймавшій вора имість право бить его сколько угодно; но если онъ сділаєть ему на лиці раны или переломить члень, то платигь за рану, а если убъеть — то за кровь.

Воръ, укравшій на сторонь у чужих и пойманный, должень возвратить украденое, а за покражу у своихъ ближнихъ, напр. у одноаульцевъ, долженъ возвратить въ шесть разъ болье; пять частей шли въ пользу хознина украденой вещи, а шестан — на объдъ и тризну всего общества.

Въ случав грабежа, взыскивалось только ограбленное, за поджогъ— только убытокъ, а за обманъ и мошенничество взысканія не опредълялось.

Похищеніе замужней женщины, кром'є пресл'єдованія мужа, вело къ платежу за кровь за нее и за каждаго прижитаго съ нею ребенка. Насиліе женщины отплачивалось убійствомъ или ц'єною крови; за насиліе д'євушки платится полный калымъ, и виновный долженъ быль на ней жениться, если быль колостъ. За соблазнъ и добровольное склоненіе женщины на преступную связь наказанія не было опредълено (1).

Въ случав смерти виновнаго, кровь переходила на его родственниковъ, до тъхъ поръ, пока не состоится мщеніе. Последнее считается, впрочемъ, совершеннымъ, если преследователю удастся отрезать у виновнаго ухо, и тогда онъ съ большимъ торжествомъ зарываетъ его въ могилу убитаго.

Частое провомщение было причиною того, что осетины ръдко когда выходили изъ дому безоружиме.

Если осетинъ, спасающійся отъ преследователей, прибегаль въ домъ сильнаго родомъ человека и, схвативъ принадлежащую хозяину шапку, успеваль надёть ее на себя, тогда онъ могъ разсчитывать на заступничество сильнаго.

Надъвая шапку хозяина, онъ показывалъ тъмъ, что прикрывается его могуществомъ, и тогда, по обычаю, принимался подъ защиту всей фамиліи. Убить или обидъть такое лицо значило то же самое, что убить или обидъть члена, принявшаго его подъ свое покровительство.

Права покровительства пріобрътались еще и слёдующими поступками: каждый вошедшій въ домъ и взявшій въ руки жельзиую цёпь, висящую надъвсякимъ домашнимъ очагомъ, обвиваль ею свою шею `и тымъ передаваль себя въ покровительство хозяина дома.

<sup>(1)</sup> Обозравіє россійских владаній за Кавказома изд. 1836 г. ч. II.

Вбъжавъ въ комнату и ставъ на колъни передъ сильнымъ человъкомъ, осетинъ схватывалъ полу его платья и, накрывъ ею свою голову, преиз-носилъ:

— Я свою голову привязаль въ твоей поль, ты вмысть съ своимъ Богомъ долженъ меня защищать и не давать ни въ какую обиду, а потому смыю връряю мою участь твоему великодушію (1).

Гостепріимство у осетинъ развито до высокой степени. Фисимъ (хознинъ) защищаеть своего вазага (гостя) съ опасностію собственной жизни. Каждый успъвшій сказать хознину дома: «аза-да вазага» (я твой гость) принимается по-братски, хотя бы онъ былъ врагомъ семейства.

Гостя встрачають передь саклею, принимають его коня, вводять въ жилище и сажають впереди. Распросивь о благополучии скота, что слышно новаго, откуда и куда бдеть, все садятся за угощение. Хозяннь считаеть большимь невежествомъ всть при гость. Онъ сажаеть его на почетное мъсто, убранное подушками, и самь прислуживаеть ему.

Въсть о заколотомъ баранъ и прівядь гостя скоро распространяется по аулу и сакля быстро наполняется народомъ. Хозяинъ подноситъ барана сперва гостю, тоть, ввявъ кусокъ, передаетъ своему сосъду, а тотъ слъдующему и т. д.; баранина, разръзанная предварительно на куски, скоро наполняетъ собою множество ртовъ. Иногда прівзжему подается на блюдъ баранья голова, помъщенная такъ, чтобы морда была обращена къ гостю, который, по обычаю, желая оказать вниманіе хозяину, отръзаетъ оба уха и подаетъ ихъ хозяйскимъ дътямъ, ноторыя всегда стоятъ подлъ стола. Потомъ гость, скушавъ часть отръзанную позади уха и со щекъ, возвращаетъ блюдо подавшему, и разръзавъ на куски мясо, угощаетъ имъ всёхъ присутствующихъ.

«Когда баранина вся събдена, принимаются за кости. Ховяннъ, обръзавши кость, подаетъ ее сосъду, тотъ другому, кость, постепенно обгладываемая, доходитъ до послъдняго, который, объъвъ что осталось, раскалываетъ ее и мозгъ подаетъ гостю, тотъ сосъду и мозгъ тоже совершаетъ прогулку кругомъ стола».

Уъзжающаго гостя хозяинъ провожаетъ часто самъ на весьма значительное разстояние отъ своего аула, смотря по его званию.

Если самому хозвину почему либо нельзя проводить гостя, то онъ отпускаеть его не иначе какъ съ карауломъ или передаеть на руки своимъ знакомымъ и друзьямъ. Обида, нанесенная гостю, или убійство его, вызываетъ, со стороны хозяина, кровомщеніе, какъ за убійство ближайшаго родственника (2).

<sup>(1)</sup> Тифлисскія відом. 1830 г. № 84.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) Изъ воспоминаній объ Осетіи Н. Берзеновъ Кавк. 1851 г. № 92. Изъ записокъ объ Осетіи Н. Берзенова Кавк. 1852 г. № 67 и 68. Дигорія Н. Берзенова Закавказс. Въст. 1852 года № 39.

Нарушеніе обычаевъ гостепріимства навлекаетъ на хозявна общее не расположеніе всъхъ жителей. Среди народа существуетъ даже легенда о «Бродяжном» осетинъ», наказанномъ за несоблюденіе обычаевъ гостепріимства.

На правомъ берегу р. Уруха, нъсколько версть выше селенія Аксаргинъ, есть страшный для осетинъ колодезь Байдага, прозванный ими пропастью трех гръхова. На мъсть этого колодца, когда-то, по преданію, стояла сакля осетина Бурхана. Не смотря на уединенное жилище Бурхана, на его бъдность и нищету, сакля его была всегда полна молодыми гостями, спъшившими туда взглянуть на очаровательную сестру его Доссану. Много было охотниковъ завладъть красавицею, но всъхъ пересилилъ статный кабардинецъ Гассанъ-бекъ, который привезъ уже Бурхану богатый калымъ за красавицу-сестру его. Едва только скрылся за утесомъ кабардинскій бекъ, какъ кто-то окликнулъ Бурхана, слъдившаго глазами за удалявшимся гостемъ. Осетинъ быстро бросился на зовъ и въ нъсколько прыжковъ очутился на берегу р. Уруха.

— A Сафаръ! вскричалъ Бурханъ, подходя къ мальчику, одътому въ легкое платье турецкаго контрабандиста. Что, върно опять съ отцомъ, въ нашихъ горахъ, мъняете золото и порохъ на прелести красавицъ.

Мальчикъ отвъчалъ утвердительно и приглашалъ Бурхана повидаться съ отцомъ, ждавшимъ его на противоположномъ берегу ръки. Не дожидаясь отвъта, мальчикъ прыгнулъ въ лодку, пригласивъ слъдовать за собою и своего собесъдника. Черезъ нъсколько минутъ Бурханъ былъ уже въ обществъ стараго турка Абдулы, убъждавшаго его продать свою сестру Доссану. Осетипецъ молчалъ и съ какимъ-то волнениемъ общипывалъ галуны своей черкески.

— Сама судьба бросаеть въ твои карманы блестящіе піастры, продолжаль убъждать его турокъ, а ты увертываешься отъ нихъ какъ отъ пули, ты, у котораго черкеска до тла съёдена зубастымъ временемъ — и Абдула высыпаль на коверъ груду золота.

Заблистали глаза Бурхана, въ то время какъ золото искрилось подъ рукою Абдулы, пересыпавшаго звонкіе піастры, и какъ бы нечаянно уронившаго нъсколько піастровъ на ветхую полу Бурхановой черкески.

- Подумай, говориль при этомъ туровъ, что такое красота женщины? Женщинъ бъда состаръться; годомъ старше и сотнею піастровъ дешевле. Въдь и красавица-сестра твоя тоже женщина.... за нее теперь.... на! мъшовъ золота, а это пятнадцать тысячъ золотыхъ монетъ!... Пройдетъ годъ—полъ мъшка не дамъ, два—накланяешься за четверть, а черезъ три.... По-думай, Бурханъ.
- —0!... Абдулъ, продать сестру, родную сестру! вскричалъ осетинъ, глядъвшій на груду золота и дрожавшій отъ волненія.
- Безумецъ! помни, что ты лишаешь сестру быть первой адалыкой султанскаго харема, а себя мъшка золота. Съ нимъ ты былъ бы первый на-

ъздиикъ въ Осетіи. Насъчка твоей винтовки горьда бы ярче солнца, дорогой кинжалъ рубилъ бы сталь какъ нитку, толпа блестящихъ нукеровъ встръчала бы съ поклономъ, а гордые князья Кабарды держали бы тебъ стремя. Тысячи барановъ, сотни коней и десятки красивыхъ горянокъ могли бы принадлежатъ тогда тебъ...

Бурханъ задыхален отъ словъ стараго и опытнаго турка. Сжавъ пылающую голову, съ динимъ стономъ, въ какомъ-то самозабвени, бросился Бурханъ къ золотому мъшку.

Доссана твоя, Абдунъ, проговорилъ онъ, не глядя на турка.

— И прекрасно, отвъчаль тоть, стало быть этоть мъщовъ твой, владъй имъ, когда я завладъю красавицею Доссаною... Тебя никто не можеть упрекнуть, что ты продаль родную сестру—мы только помънялись: я взяль красоту, ты—золото.

Въ полночь Бурханъ долженъ былъ привести на это мъсто сестру и получить золото. Тихо было въ сакдъ, когда наступила пора передать сестру въ руки турка. Доссана опала спокойно, но Бурханъ, мучимый совъстью, не могъ заснуть. Валяясь на грязномъ войлокъ, онъ метался изъ стороны въ сторону, какъ въ горячкъ. Бурханъ нъсколько разъ приподнимался и прислушивался къ ровному и снокойному дыханю сестры и, паконецъ, тихими шагами подошелъ къ ней.

- Доссана! проговориль онь, целуя уста красавицы.

Дъвушка вздрогнула, протянула руку и поймала руку мужчины.

Бурханъ!... Ты? спросила она.

— Тсъ, Доссана, менталъ осетинъ, стараясь измънить свой голосъ. Не говори такъ громко, я погибъ, если проснется братъ твой.... Это я, твой рабъ, твой Гассанъ-бекъ....

Отъ имени Гассана, Бурханъ склонилъ сестру въ побъгу и нереправился съ нею на противоположный берегъ р. Уруха. Едва только Доссана ступила на землю, какъ шесть рукъ схватили ее и бережно усадили на коня. Съ крикомъ кинулись горцы на съдла и умчались въ горы, не оставивъ Бурхану объщаннаго золота.

 Ограбили! украни! простоналъ Бурханъ, падая въ изнеможении на землю.

Съ этого дня всъ человъческія чувства замерли въ Бурханъ; сердце запросило крови и мести. Опустъла его сакля, а кабардинецъ Гассанъ-бекъ, потерявшій невъсту, сдълался абрекомъ.

Прошей мъсяцъ. Народное преданіе говорить, что Доссана успъла уйти изъ рукь турка, и въ одну темную ночь пробиралась верхомъ и въ мужскомъ костюмъ по берегу р. Урука. Подав нея вхалъ другой навадникъ, повстръчавшійся на дорогъ.

— Скажи, кунакъ, обратилась она къ спутнику, не Бурхану-ли принадлежитъ та сакля, которая прилъплена къ скалъ надъ самою ръкою.

- Нътъ, это сакия не Бурхана, мой черноокій кунакъ, отвъчанъ спутникъ, увнавшій по голосу, что вхавшій съ нимъ всадникъ была женщина.
- Но я думаю, перебила найздница, что, кто бы ни жиль въ этой сакий, навирное не откажеть въ ночлегъ путнику.

Спутникъ отвъчалъ утвердительно, попрощался и, стегнувъ плетью своею коня, скрылся изъ виду хорошенькаго навздника.

Остановясь у сакля Бурхана, горецъ сбатовалъ коня и привладомъ отперъ двери шалаша.

- Кто пришель? спросиль Бурханъ.
- Это я, твой въчный товарищъ Гули.

Гуди разсказалъ Бурхану о своей встръчъ съ навздницею на дихомъ конт и въ богатомъ вооружении.

- А хорошъ конь? спросилъ Бурханъ.
- У!... конь сокровище...
- Ну а вооружение?
- Все залито серебромъ и золотомъ....
- Золотомъ! вспричалъ Бурханъ и глаза его заблистали.

Онъ упрекалъ своего товарища въ томъ, что тотъ пожадълъ пули на дъвченку, и напрасно Гули старался представить всю низость поступка убить женщину и нарушить обычай гостепримства. Бурханъ ощупалъ свою винтовку и дрожащею рукою перемънилъ кремень. Въ это время подъ окномъ сакли раздался конскій топотъ и затъмъ три легкихъ удара въ дверь.

- Кого надо? спросилъ Бурханъ.
- Добрый человъкъ, не откажи страннику въ ночлегъ....
- Сакля моя тёсна, отвёчаль Бурханъ, и въ ней нётъ мёста для всякаго бродяги....
  - Но ради праха твоихъ отцевъ!...
  - Нътъ!...

Путникъ повернулъ своего коня отъ негостепримной сакли.

Бурханъ вышелъ изъ сакли, вспрыгнулъ на коня, заскакалъ впередъ и сталъ на тропинкъ. Скоро мърный топотъ коня далъ знать Бурхану о приближающейся жертвъ, а двъ-три искры, сверкнувшія изъ-подъ копытъ, указали хищнику мъсто странника. Привставъ на стременахъ, выправивъ винтовку, Бурханъ съ дикимъ гикомъ бросился на жертву, уставилъ дуло винтовки въ упоръ груди и выстрълилъ.

Свътъ молнін освътиль ужасную картину—и оба всадника узнали другь друга.

- Бурханъ!... братъ! вскричала пораженная дъвушка.
- Доссана! простональ въ ужасъ убійца.
- Что ты сдёдаль? шептала Доссана. Три тяжкихъ и страшныхъ грѣха совершилъ ты, злодъй. Ты продалъ меня, сестру, отголкнулъ меня отъ своего порога и, посягнувъ на жизнь женщины, убилъ сестру! Пусть земля не

приметь праха твоего, какъ ты не далъ страннику пріюта; пусть имя твое заклеймится позоромъ, какъ убійцы женщины! Я умираю, и послёднее мое слово—проклятіе тебъ, преступный братъ!...

«На утро Гули нашелъ трупъ Доссаны, простреленный пулею на выметъ, а на третій день трупъ Бурхана, всилывшій на верхъ колодца, образовавшагося въ ужасную ночь на месте его сакли....

«Съ тъхъ поръ, говорятъ горцы, тънь преступнаго осетина бродять въ скалахъ Кавказа и съ дикимъ хохотомъ встръчаетъ караваны съ несчастными горянками... Многіе горцы разсказываютъ, что имъ не разъ случалось проводить ненастныя ночи съ бродяжнымъ осетиномъ, который часто встръчаетъ на дорогахъ запоздавшихъ путниковъ» и, предлагая имъ ночлегъ, приводитъ къ своему колодцу.... (1)

<sup>(1)</sup> Бродажный Осетинъ В. Савинова. Пантеонъ 1850 г. т. 3.

## ЧЕЧЕНЦЫ (НАХЧЕ).

1.

Мъсто занимаемое чеченцами и ихъ раздъленіе на отдъльныя покольнія. — Народное преданіе о поселеніи ихъ на мъстахъ вынъ занимаемыхъ. — Призваніе князей Турловыхъ для водворенія порядка и общественнаго устройства. — Изгнаніе князей Турловыхъ. — Топотрафическій очервъ мъстности. — Экономическій бытъ чечепцевъ. — Промышленность и торговля.

По сосъдству съ осетинами и на востовъ отъ нихъ поселилось чеченское племя, ограниченное: на съверъ Малою Кабардою, р. Сунжею и кумыкскимъ владънемъ; на востовъ тъмъ же владънемъ, до кръп. Внезапной, и ръкою Акташъ, отдъляющею Чечню отъ дагестанскаго общества Салатъу; на югъ Сулако-Терскій Водораздъльный хребетъ горъ отдъляетъ Чечню отъ нагорнаго Дагестана, а далъе Тушино-пшаво-хевсурскій округъ и осетинскія общества до укръпленія Дарьяла. Западную границу Чечни составляла нъкогда ръка Теревъ.

Тридцать лёть тому назадъ, т. е. до возстанія въ 1840 году, чеченцы жили по правому берегу Терека и обоимъ берегамъ ръки Сунжи, такъ что тогда подъ именемъ Чечни разумълось все пространство, заключенное въ границахъ, которыя обозначались: «на западъ ръкой Фортангой (нъкоторые опредъляютъ ръкой Нетхой) до Ачхоевскаго укръпленія, а отсюда прямою чертою до Казахъ-кичу, и далъе на ст. Стодеревскую; съ съвера Терекомъ до впаденія въ него Сунжи; съ востока Качкалыковскимъ хребтомъ, прямою чертою отъ Герзель-аула на Виезапную и верховьями ръки Акташа; съ юга Андій-

скимъ хребтомъ (Судако-Терскимъ) до Шаро-Аргуна, этой рёкой до соединенія съ Шато-Аргуномъ и Черными горами до начада р. Фортанги (1)».

Съ началомъ возстанія, большая часть чеченцевь, жившихъ между Терекомъ и Сунжею, бъжали за эту послъднюю ръку. На правомъ берегу ръки Терека и на лъвомъ Сунжи осталось только нъсколько небольшихъ ауловъ. Опустълая земля ихъ начала заселяться казачьими станицами, а чеченцы замкнулись въ выше приведенныхъ границахъ.

Пространство земли, ограниченное ръкою Сунжею, между рр. Аргуномъ, Гудермесомъ и Ассою, занато сунженскими чеченцами, которые ръкою Гойтой раздъляются на двъ части: пространство, лежащее по лъвую ея сторону, носить названіе Малой Чечни, а по правую Большой Чечни. Въ составъ послъдней входятъ мичиковцы, жавущіе по объимъ сторонамъ ръки Мичикъ и племя извъстное до 1840 года подъ именемъ каукалыковцевъ, обитавшее по съверо-восточному сидону Качкалыковскаго хребта. Покольніе это впослъдствій смішалось съ мичиковками и ичкеринцоми и бывшіе его аулы Шавдонъ, Наимъ-берды, Адыръ и Науръ-су въ настоящее время не существуютъ. Ичкеринцы живуть между верхними частями ръкъ Акташъ, Хулхулау и Сулако-Терскимъ Водораздъльнымъ хребтомъ, а въ верховьяхъ рр. Ярыкъ-су, Яманъ-су и Акташа поселились ауховцы.

Между ауховцами и рікою Аксаемь, въ містности лісистой, живуть замововць, а на лісистыхь высотахь, у верховьевь праваго притока річки Аксай, пріютилось беноевское племя, что въ переводі означаєть воронье инвідо.

Кромъ этихъ обществъ, чеченское плема вообще раздъляется на множество покольній, которымъ названія даны русскими по именамъ ауловъ, или горъ, или ръкъ, по направленію которыхъ были расположены ихъ селенія. Такъ непосредственно къ осетинамъ прилегаютъ кисты, живущіе по ущельямъ ръки Макалдона, притока ръки Терека, и по ущельямъ ръки Аргуна; первыя носили названіе ближниха, а посліднія дальниха. Восточнъе кистовъ, по верховьямъ ръки Ассы и по берегамъ ръки Таба-чочь, живутъ галлаевцы. На съверъ отъ этихъ двухъ обществъ поселилось нъсколько покольній чеченскаго племенц: назрановцы или инчуши, занимающія нивменныя мъста, орошаемыя ръками Камбилейкой, верхнею частію Сунжи и Назрановкою и по теченію этихъ ръкъ де впаденія ръки Яндырки въ Сунжу и по Тарской долинъ (2); карабулаки, на равнинъ орошаемой ръками Ассою, Сунжею и Фортангою; галашевцы, поселившіеся по рр. Ассъ и Сунжъ, и джерахы живущіе по обоимъ берегамъ ръки Макалдона.

<sup>(1)</sup> Чечня и Чеченцы Ад. П. Берже Тифлисъ 1859 г.

<sup>(2)</sup> Долина эта находится въ верховьяхъ р. Камбилеевки и верстахъ въ 12 отъ Владикавказа. Названіе свое она получила отъ Тарской станицы, принадлежавшей второму Владикавказскому казачьему полку.

Верховья восточнаго истова ръки Ассы занято аулами иоринцев, а по обоммъ берегамъ ръки Ассы и по ръкъ Сунжъ, между галгаевцами и дальними кистами, въ верховьяхъ ръки Гехи, притока Сунжи, расположены аулы ако или акинцевъ. За акинцами слъдуютъ: мередженцы, разсълившеся по ущельямъ р. Фортанги; пиехой или шопоти, живуще около истоковъ ръки Мартанъ; шубузы и шатой—по ръкъ Аргуну; шаро или кіалалъ, по верховью Шаро-Аргуна; джанз-бутри и чаберлой или тадбутри, по ръкъ Аргуну. Наконецъ, слъдуетъ упомянуть о терекскихъ и бразунскихъ чеченцахъ, живущихъ на правомъ берегу ръки Терека при впаденіи въ него Сунжи (1).

Всё эти наименованія и раздёленіе чеченскаго племени на множество отдёльных поколёній, какъ я сказаль, сдёланы русскими и, въ строгомъ смысль, какъ неизвёстныя совершенно туземцамъ, не имбють никакого значенія. Чеченцы сами себя называють ислие, т. е. народъ, и названіе это относится, одинаково, до всёхъ племенъ и поколёній, говорящихъ на чеченскомъ языкъ и его нарьчіяхъ.

Подъ именемъ нажче чеченим извъстны и кабардинцамъ. Всъ остальные народы называютъ ихъ, также какъ и мы, чеченцами, производя это слово, по указанію самихъ туземцевъ, отъ несуществующаго въ настоящее время аула Большой Чеченъ, находившагося на берегу Аргуна у подошвы Сюйри-Корта-Чачани, одной изъ двухъ горъ, возвышающихся на плоскости Большой Чечни и образующихъ между кръпостями Грозной и Воздвиженской такъ 'называемое Ханкальское ущелье.

По народному преданію, богатая плоскость, простирающаяся отъ ръки Сунжи до съвернаго склона Дагестантскихъ горъ, лътъ двъсти тому назадъ, представляла видъ дремучаго непроходимаго лъса, гдъ рискали одни дикіе звъри, не встръчавшіе нигдъ человъческаго присутствія. Пространство это было дико и необитаемо до такой степени, что, по тому-же преданію, когда появились на немъ первые поселенцы, то «зайды и олени сбъгались взглянуть на никогда невиданнаго ими человъка».

Не такъ давно старики-туземцы разсказывали, что чеченскій народъ вышель изъ Ичкеринскихъ горъ, въка два съ четвертью тому назадъ, и занялъ сначала долины, орошаемыя рр. Сунжею, Шавдономъ и Аргуномъ, а потомъ, мало по малу, занялъ и всю плоскость Большой и Малой Чечни. Тогдашніе выходцы были люди мирные, занимавшіеся преимущественно пастьбою скота, у которыхъ адата (обычай) замънялъ законы, а старшій въ родъ былъ начальникомъ, судьею и первосвященникомъ. Земля, какъ воздухъ и вода, со-

<sup>(1)</sup> Чечня и чеченцы Ад. П. Берже Тиолись 1859 г. Кратий обворъ горскихъ племенъ на Кавказа его-же Кавказс. Календарь на 1858 годъ. О хищническихъ дъйствихъ четеркесъ и чечендевъ въ нашихъ предълахъ. Кавказъ 1857 г. № 26. Объ обществахъ чеченскаго племени (рукоп.) достав. мнѣ П. В. Кузьминскимъ. Изъ Нагорнаго округа П. Пѣтуховъ Кавк. 1866 г. № 53.

ставляла тогда достояніе общее, принадлежавшее въ равной степени каждому и тоть владъль ею, кто приняль на себя трудъ ея обработывать. Земля, которую заняли чеченцы, представляла въ то время всъ удобства необходимыя пля жизни и съ избыткомъ вознаграждала легкій трудъ человъка.

Первое время кабардинцы, кумыки и аварцы не подозрѣвали о существованіи переселенцевъ, и чеченцы, будучи отдѣдены отъ свойхъ сосѣдей вѣковыми лѣсами и быстрыми рѣками, жили въ довольствѣ и миожались. Но скоро обстоятельства и историческая судьба произвела въ нихъ перемѣну. Изъ пастушескаго племени они стали самымъ суровымъ и воинственцымъ народомъ изъ всѣхъ племенъ, населяющихъ Кавказъ. Переходъ эготъ образовался самъ собою. Хищные кумыки, распространившеся отъ Каспійскаго моря, по рѣкамъ Сулаку и Аксаю, прежде другихъ встрѣтились съ чеченцами. Столкновеніе это произошло на рѣкъ Мачикъ, отчего кумыки и прозвали вновь появившееся племя мичикимия, именемъ, которымъ кумыки называютъ чеченцевъ и до настоящаго времени:

Кромъ кумыковъ, ногайцы и кабардинцы, искони воинственные, стали тъснить со всъхъ сторонъ чеченцевъ, грабили и убивали йхъ. Мирнымъ пастухамъ надо было подумать о защитъ. Не находи среди своего народа достаточно силы, чтобы противустоять грабежамъ и насиліямъ всикаго рода, чеченцы искали посторонней помощи и начали съ того, что добровольно подчинились своимъ сосъдямъ. Такъ, урусъ-мартанцы, жившіе по близости съ кабардинцами, подчинились илъ, а качкалыковцы и мичиковцы—кумыкамъ. Отдавшись добровольно подъ покровительство кабардинскихъ и кумыкскихъ князей, чеченцы платили имъ дань, хоти незначительную, и стали ихъ приверженцами. Кумыки выработали для нихъ даже особое назвашіе смотрящаго народа. Князья не вмъшивались въ ихъ управленіе и заступалясь за че ченцевъ, когда они прибъгали къ ихъ защитъ.

По мъръ того какъ благосостояние чеченцевъ етало увеличиваться, такого моральнаго подчинения оказалось недостаточнымъ. Едва на плодородныхъ чеченскихъ поляхъ показались многочисленных стада и возникли богатыя селения, какъ появились неукротимые хищники въ лицъ ихъ сосъдей. «Набъгъ въ Чечню былъ пиръ для удалыхъ навъдниковъ добыча богатая и почти всегда върная; опасности мало, потому что въ Чечнъ народъ, еще не многочисленный, жилъ не зная ни единства, ни порядка. Когда отгоняли скотъ одной деревни, жители сосъднихъ деревень ръдко подавали помощь первымъ, потому что каждая изъ нихъ составляла совершенно отдъльное общество, безъ родства и почти безъ связей съ другими (1).

Въ такихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ, чеченцы ръшились призвать къ себъ, изъ Гумбета, славную семью князей Турловыхъ, которой поручили водворить у нихъ порядокъ и защитить отъ враговъ. Турловы явились съ

<sup>(</sup>¹) Чечня Кавк. 1851 г. № 26.

многочисленною дружиною, грозною для сосёдей, и съ хорошимъ оплотомъ отъ всякаго неповиновенія, могущаго возникнуть въ самой Чечнѣ. Турловы сплотили Чечню въ одно цёлое и дали ей народное единство. По ихъ требованію, всё чеченцы поголовно следовали, въ случать нападенія, за своимъ княземъ, выбажавшимъ на тревогу; жители не ограничивались уже защитою однихъ своихъ интересовъ, или только собственной деревни, а спъщили на помощь и къ другимъ селеніямъ своихъ единоплеменниковъ. Скоро чеченцы, неся всё одинаковую службу, одинаковыя обязанности, перестали чуждаться другъ друга и, составивъ одно цёлое, сдёлались грознымъ племенемъ для своихъ сосёдей. Вмёстё съ сознаніемъ собственной силы, развился ихъ воинственный духъ и явились толпы смёльчаковъ, которыя, для грабежа и хищничества, стали пускаться сами въ земли кабардинцевъ и на Кумыкскую плоскость. Кумыки и кабардинцы скоро перестали презирать чеченцевъ, а калиыки и ногайцы стали ихъ бояться.

У чеченцевъ явилось оружіе, явились храбрые предводители и еще храбръйшіе защитники своей родины. Мало по малу сложился настоящій характеръ чеченца, съ именемъ котораго соединяется понятіе какъ о человъкъ грубой суровости, грязной бъдности и храбрости, имъющей что-то звърское.

Своею воинственностію и устройством'я хотя незатвйливаго гражданскаго быта чеченцы обязаны были князьямъ Турловымъ, вся власть которыхъ основывалась, однакоже, на добровольномъ подчиненіи и уваженіи кънимъ народа. Едва только чеченцы созпали свою силу, какъ у нихъ тотчасъ-же проявилась прежняя любовь къ необузданной личной свободъ—и они отплатили Турловымъ полною неблагодарностію.

Выстро возрастающее народонаселеніе, благосостояніе Чечни и упадовъ воинственности у состдей дали чеченцамъ превосходство надъ ними. Распри между княжескими фамиліями у кабардинцевъ и у кумыковъ, изнъженность и порча нравовъ, успъхи русскаго оружія, потеря лучшихъ набздниковъ въ битвахъ съ русскими и, наконецъ, переходъ многихъ уважаемыхъ стариковъ на нашу сторону, значительно ослабили кабардинцевъ и кумыковъ. Чеченцы, не страшась болье сосьдей, а вмысты съ тымь не нуждаясь вы предводительствъ князей Турдовыхъ, перестали имъ повиноваться и не оказывали имъ уваженія. Турловы переселились въ Надсунженскія и Теречныя чеченскія деревни, среди которыхъ долгое еще время пользевались уваженіемъ и своими правами. Съ ихъ уходомъ, чеченцы возвратились въ старому порядку вещей и къ прежнему образу управленія, такъ что размітрь общества измінился, т. е. увеличилось народонаселеніе, по не измѣнилась форма его общественнаго управленія. «Правленіе Турловых», никогда почти не касавшихся внутренняго устройства, мало измёнило чеченцевъ въ ихъ гражданскомъ быту; по выходъ или, скоръе, по изгнаніи ихъ (Турловыхъ) онъ представился въ томъ же самомъ положении, въ которомъ былъ въ первыя времена населенія края. Вся разница состояна въ томъ, что тамъ, гдъ прежде

лъпился въ лъсу одинокій хуторокъ, раскидывался теперь огромный аулъ, въ нъсколько сотъ домовъ, большею частію одного родства». Кругъ связей общественныхъ хотя, по прежнему, не переступалъ границъ родственныхъ связей, но за-то сталъ общирнъе, потому что роды расширились значительно въ своей численности.

Чеченцы, поселившіеся въ Надсунженскихъ и Теречныхъ деревняхъ, во многомъ отличались отъ остальнаго населенія Чечни. Земля, заключенная между лівымъ берегомъ Сунжи и правымъ Терека, издавна была собственностію кабардинцевъ, имівшихъ тамъ свои луга и покосы. Чеченцы, селившіеся на землів имівшихъ тамъ свои луга и покосы. Чеченцы, селившіеся на землів имівшихъ тамъ свои луга и покосы. Чеченцы, селившіеся на землів имівшей своихъ хозяевъ, должны были заключать разныя условія, подчиняться извістнымъ правиламь относительно вознагражденія за пользованіе чужою землею. Кабардинскіе князья пользовались первое время незначительною данью, но, замітивъ, что чеченцы, поселившіеся на ихъ землів, богатіють, оставняй свои отцовскія жилища и переселились къ нимъ на постоянное жительство и, вмістії съ тімъ, перенесли туда и феодальное устройство, существовавшее въ Кабардів. Такимъ образомъ смісь феодализма съ простымъ и односложнымъ элементомъ Чеченскаго общества породила въ Надсунженскихъ и Терэчныхъ деревняхъ гражданскій быть, почти одинаковый и во всемъ сходный съ общественнымъ порядкомъ, существовавшимъ у кабардинцевъ и у кумыкъ (1).

Аулы, поселеные на Терекъ, составляють болье цивилизованную часть Чечни. Находясь вблизи русскихъ, они привыкли къ гражданственности, управлялись князьями, волю которыхъ исполняли во всемъ. Это-то поселене и носило назване мирныхъ чеченцевъ. Другой родъ, также мирныхъ ченцевъ, занималъ плоскость по объимъ сторонамъ р. Сунжи и ея притоковъэто качкалыковцы, ауховцы, частію карабулахи и собственно чеченцы. Отдаленые отъ русскихъ поселеній, чеченцы этихъ племенъ хотя и находились въ управленіи князей, но мало имъ повиновались. Поселившись вблизи своихъ непокорныхъ намъ соотечественниковъ, они, при каждомъ удобномъ случаъ, готовы были на измъну, грабежъ и на помощь своимъ мятежнымъ товарищамъ. Далъе отъ нашей границы, по горамъ, покрытымъ дремучимъ лъсомъ, между скалами и глубокими оврагами, поселились немирные чеченцы, отличавшіеся своею враждою и ненавистью къ русскимъ.

Вст общества чеченскаго племени имтютъ одинаковые нравы и говорятъ одиниъ языкомъ, причемъ ичкеринцы сохранили самое чистое произношеніе чеченскаго языка. Ичкерія считаєтся колыбелью чеченскаго народа, которую туземцы называютъ Haxve-Moxkz (мъсто народа), но изъ этого еще не слъдуетъ, чтобы вст чеченцы были выходцами изъ Ичкеріи. Общество чабер-

<sup>(</sup>¹) Чечня Кавк. 1851 г. № 97. Воспоминаніе о Гребенскихъ казакахъ и кавказской линіи Кавк. 1856 г. № 78. О такъ называемыхъ Мизджегскихъ языкахъ и проч. И. Бартоломея Кавк. 1855 г. № 70.

лой, напримъръ, хотя и говорить чеченскимъ языкомъ, но это не родной его языкъ. Въ народъ существуетъ преданіе о русскомъ происхожденіи ча-берлоевцевъ, что отчасти подтверждается характеромъ этого покольнія и даже чертами ихъ лица.

Что племена населяющія Чечню один и тѣ же, говорить Ипполитовь, «это безспорно, но совершенно ошибочно мнѣніе, приписывающее всему народу чеченскому и племенамь этимъ единство, общность происхожденія, между тьмъ какъ каждое племя (тайпа) на самомъ дѣлѣ считаетъ себя происхожденія грузинскаго; Такъ, напримѣръ, фамилія Зумсой считаетъ себя происхожденія грузинскаго; Келой—тушинскаго; Ахшипатой—фиренческаго, т. е. европейскаго; родоначальники фамиліи Варандинской—выходцы изъ Хевсуретіи. Многія фамиліи считаютъ себя происхожденія греческаго и т. д. Тѣмъ не менѣе, каково бы происхожденіе ихъ ни было, почти всѣ общества чеченскаго народа имѣютъ одянь языкъ, одни нравы и обычак.

Мъстность, на которой поселились чеченцы, въ физическомъ отношения не можетъ быть разсматриваема какъ одно целое, потому что одна часть ея безайсна, безводна и почти необитаема, между тимъ какъ другая покрыта лъсомъ, изобилуетъ водою и усъяна жилищами. Къ первой принадлежить часть Большой Чечни, часть лежащая между Терекомъ и Сунжею и восточною границею Малой Кабарды, а ко второй все остальное пространство. Къ первой части, по своему безводію и недостатку и вса, си вдовано бы отнести и съверную часть Назрановскаго общества, если бы она не была одинаково заселена съ Засунженскимъ пространствомъ. На всемъ протяжении между Терекомъ и Сунжею нътъ почти никакихъ источниковъ кромъ Горячеводскаго, извъстнаго у чеченцевъ подъ именемъ ръчки Мельчихи-на которой находится Горячеводское укръпленіе и ауль Старый-Юрть—и ръчки Нефтянки, берущей свое начало изъ нефтяныхъ источниковъ и переръзывающей большую дорогу въ шести верстахъ отъ крепости Грозной. Несколько минеральныхъ и теплыхъ ключей (1), составляють всю водную систему этой мъстности. Такой важный недостатокь быль причиною того, что все население этой мъстности сосредоточилось по ея окраинамъ: по правому берегу р. Терека и лѣвому Сунжи.

До 1840 года берега этихъ ръвъ были усъяны большими чеченскими аулами, которые, по всей въроятности, не были бы оставлевы жителями и по настоящее время, если бы они, изъ страха наказанія за измъну нашему правительству, не вынуждены были оставить свои дома, открытые и доступные нашимъ войскамъ, и искать спасенія въ въковыхъ своихъ лъсахъ за р. Сунжею. Съ удаленіемъ жителей Надтеречныхъ и Надсунженскихъ ауловъ, на всемъ этомъ пространствъ осталось только три аула:

<sup>(</sup>¹) Подробныя свъдънія о минеральныхъ водахъ этой мъстности находятся въ ст. Ад. П. Берже "Чечня и чеченцы" Тколисъ явд. 1859 г. стр. 70.

Старый-Юрть, Новый-Юрть и Брагуны, сохранившіе покорность и преданность русскому правительству.

Пространство это вообще гористо, пересвчено оврагами и частію покрыто лівсомъ. Два горныхъ кряжа, незначительной впрочемъ высоты, тянутся на довольно большое протяженіе. Одинъ изъ нихъ, пролегающій между р. Урухомъ и Ардономъ, называется хребтомъ Кабардинскимъ и прорізывается р. Терекомъ. Приближаясь къ лівому берегу р. Сунжи, онъ принимаетъ названіе Сунюсенскаго и оканчивается крутымъ мысомъ у кріп. Грозной. Другой хребетъ носитъ названіе Терекскаго или Надсунюсенскаго, и слідуя вдоль праваго берега р. Терека, при устьї Сунжи, представляется какъ бы отрізаннымъ отъ оконечности лівсистаго Качкалыковскаго хребта, составляющаго крайній отрогъ Андійскихъ горъ.

Оба эти хребта не отличаются другь отъ друга ни по вившнему очертанію, ни по геологическому устройству, ни растительностію, ни, наконець, доступностію сообщенія. «Высота ихъ, равно какъ и крутизна ихъ отлогостей, одинаковы: южный склонъ обоихъ хребтовъ круче и короче, а сѣверные склоны, хоти также круты, но длиннѣе». Растительность также одинакова; сообщеніе чрезъ оба хребта одинаково затруднительно для слѣдованія повозокь, по причинѣ крутыхъ подъемовъ и спусковъ, и наконецъ почва ихъ, по глинистому свойству грунта и производительности, одинакова съ почвою долинъ и отлогостей (1).

Все пространство, лежащее по ту сторону Сунжи, между этою ръкою и подотвою Черныхъ горъ, составляетъ совершенную и обширную равнину (за исключениемъ немногихъ возвышенностей), переръзанную множествомъ паралельныхъ ръкъ и ръчекъ, съ шумомъ стремящихся преимущественно съ юга на съверъ и изръзывающихъ Чечно по разнымъ направлениямъ. Двъ трети этой равнины покрыты строевымъ лъсомъ или частымъ кустарникомъ, въ которыхъ укрывалось почти все население Чечни. Исключивъ изъ всего за-сунженскаго пространства двъ трети пространства покрытаго лъсомъ, остальная треть составляетъ болъе или менъе общирныя поляны, на которыхъ чеченцы имъютъ свои богатыя обработанныя поля и тучные луга, снабжающіе жителей не только съномъ, для прокормленія ихъ стадъ зимою, но и служащіе изобильными пастбищными мъстами, для стадъ ихъ горныхъ сосъдей.

Всё рёки и рёчки, орошающія эту мёстность, вытекають по большей части изъ второстепеннаго, и только немногія изъ Главнаго снёговаго хребта, и вливають свои воды въ р. Сунжу, составляя такимъ образомь ея притоки съ правой стороны.

Къ ръкамъ, берущимъ свое начало изъ Главнаго снъговаго и Сулако-Терскаго водораздъльныхъ хребтовъ, принадлежатъ: Терекъ, Сунжа, Асса,

<sup>(1)</sup> Чечня и чеченцы Ад. П. Берже. Объ обществахъ чеченскаго племени рукоп. достав. мнв П. В. Кузьминскимъ.

Фортанга, Гехи, Мартанка, Аргунъ, Хулхулау, Гудермесъ или Гумсъ. Изъ всъхъ этихъ ръкъ, конечно, первое мъсто занимаетъ Терекъ, протекающій по Чечнъ около ста верстъ разстоннія. Воды его стремятся съ такою быстротою, что уносятъ деревья и ворочаютъ огромные камни. Шумъ отъ волнъ его слышенъ за нъсколько верстъ. Переправа черезъ эту ръку если не окончательно невозможна, то сопряжена съ большимъ затрудненіемъ, такъ какъ дно его изрыто быстрымъ теченіемъ. Всъ же остальныя ръчки, орошающія Чечню, какъ, напримъръ: Ачхой, Валерикъ, Гойта, съ ея притоками, и другія берутъ свое начало въ Черныхъ горахъ.

Ръби, вытекающія изъ Главнаго и Сулако-Терскаго водораздільнаго хребтовь, иміноть тоть общій характерь, что протекають, за исключеніемъ своихъ верховьевь, віз довольно отлогихъ и одинаковой высоты берегахъ, текуть быстро, по каменистому ложу, и образують множество острововъ, а при устьяхъ своихъ разділяются на нісколько рукавовъ. Исключеніе изъ этого общаго характера составляють только Сунжа и Асса, въ особенности въ своихъ верховьяхъ. Берега этихъ двухъ рікъ по большей части круты, текуть они однимъ русломъ и почти не образують острововъ; хоромихъ бродовъ иміноть мало и только въ извістныхъ містахъ.

Глубина всёхъ рёкъ первой категоріи, при обыкновенной высотё воды, самая незначительная, и онъ почти во всъхъ мъстахъ, гдъ только дозволяють берега, проходимы въ бродъ; но при таяніи снёга, на тёхъ горахъ, съ которыхъ они берутъ свое начало, а въ особенности при сильныхъ и продолжительныхъ дождяхъ, вода въ нихъ мгновенно и значительно возвышается, и самая мелководная ръчка въ нъсколько часовъ получаетъ значительную глубину, а на плоскости выступаетъ изъ береговъ и разливается. Бываютъ случан, что въ Сунжъ вода возвышается на полторы и двъ сажени противъ обывновеннаго своего уровня. Тогда переправа черезъ такія різки, какъ для въшихъ, такъ и для конныхъ, дълается затруднительною, если не по глубинъ, то по быстротъ теченія и ширинъ разлитія. Быстрота теченія причиною того, что вода почти всегда бываетъ мутною, но, не смотря на то, пріятна на вкусъ и здорова. При полноводін и самое русло многихъ ръкъ измъняется, чему причиною сильный напоръ воды и наносы ила и деревьевъ; съ перемъною русла изманяются, конечно, и броды, така что посла каждаго полноводія необходимо осматривать прежніе броды и отыскивать новые. Устройство мостовъ черезъ эти ръки, при обыкновенной въ нихъ высотъ воды, не составляеть особеннаго труда, и самыми лучшими для того мостами признавались мосты на козлахъ, тогда какъ въ полноводіе устройство обыкновенныхъ мостовъ и съ устоями есть совершенно безполезный трудъ.

Рычки, берущія своє начало съ Черныхъ горъ, имѣя видъ канавъ, по своимъ свойствамъ совершенно противоположны тъмъ, которыя вытекаютъ изъ Главнаго хребта горъ. Лътомъ, въ сухое время, когда первыя вначательно мелъютъ, послъднія, напротивъ того, получаютъ наибольшую при-

быль воды отъ таянія въ горахь снъга. Второстепенныя ръчки текуть довольно медленно въ берегахъ, большею частію топкихъ и по такому же топкому ложу, а потому имъютъ весьма мало бродовъ, но за то почти на всёхъ дорогахъ переброшены черезъ нихъ мосты. Последпіе, по незначительной ширинъ ръчекъ, не требуютъ особенныхъ усилій при постройкъ; устройство ихъ несложно, тъмъ болье, что вода въ такихъ ръчкахъ не возвышается быстро ни отъ дождей, ни отъ таянія снъга.

Лѣса этой мѣстности, состоящіе изъ крѣпкихъ диственныхъ породъ: дуба, бука, чинара, вяза, груши, вишни, черешни, лычи (дикан сдива) и въ особенности орѣшника, перемѣшанные съ виноградникомъ, боярышникомъ и кизидемъ, поврываютъ почти всю Чечню и представаяютъ лѣтомъ непроходимую чащу. Мѣстами попадаются общирныя поляны, кое-гдѣ поросшія кустарникомъ, на которыхъ зрѣеть хлѣбъ и пасутся стада. Лѣсъ преимущественно растетъ на Черныхъ горахъ и у подножія ихъ, а также у устьевъ рѣкъ и рѣчекъ, орошающихъ Чечню, въ особенности же между рр. Мичикомъ и Шавдономъ, Гойтой и Гехи. Средняя часть Чечни, по которой пролегаетъ такъ павываемая чеченцами русская дорога (1), отъ Куринскаго до Нестеровскаго укрѣпленія, по большей части открыта, и только лѣса: Гехинскій, Гойтинскій, Шалинскій, Автурскій, Маюртупскій и Качкалыковскій, изрѣзываютъ эту часть Чечни увкими полосами, отъ 400 до 700 саженъ.

Средняя часть, какъ болье открытая, представляла болье удобствъ для жизни, а нотому здёсь-то и было скучено почти все населеніе; здёсь находились извъстные по величинъ ѝ богатству аулы: Бата-Юртъ, Акаюртъ, Маюртупъ, Гельдигенъ, Автуръ, Герменчукъ, Шали, Большая и Малая Атага, Урусъ-Мартанъ и другіе. По мёрё того, какъ наши войска стади двигаться по русской дорогь, ауын эти стали пустьть, а жители переселялись въ близълежащіе ліса. До 1840 года, аулы все-таки сохранили свой наружный видь и свою многолюдность. Съ возмущениемъ же Чечни, всё жители этихъ ауловъ равсенидись по явсамъ, растущимъ по Сунжв и у подножія Черныхъ горъ, и огромные богатыйшие аулы ихъ совершенно изчезли. Въ настоящее время о существованій ихъ говорять только остатки ихъ садовъ. Самое густое народонаселение укрывалось въ лъсахъ, растущихъ у устьевъ ръкъ и ръчекъ, протекающихъ по Чечив, въ особенности же между рр. Гойтой и Гехи (куда переселилась въ 1840 году большая часть надтеречныхъ чеченцевъ) и между Джалкой и Качкалыковскимъ хребтомъ, составляющимъ крайній отрогь Судако-Терскаго водораздёльнаго хребта. Непрерывное движение нашихъ войскъ въ глубь страны и постройка на занятыхъ изстахъ украпленій заставляли чеченцевъ удаляться отъ нашей линіи украпленій. Постепенно приближаясь

<sup>(</sup>¹) Эта дорога получила такое названіе потому, что по ней, начиная со временъ Ермодова, постоянно ходили наши отряды.

къ Чернымъ горамъ, они разселились по различнымъ ихъ ущельямъ и по верховьямъ ръкъ и ръчекъ (1).

На пространствъ между ръчками Фортангой и Гехи Малая Чечия отдъ. ляется отъ обществъ Галгаевскаго, Цоринскаго и Акипскаго двума вътвямя горъ, составляющими продолжение главной отрасли съвернаго слаона. Та вътвь, которая имъетъ съверо-западное направление и оканчивается горою Нохъ-Кортъ, придаетъ гористый характеръ всему пространству, заключенному между рр. Фортангой и Нетхой, до бывшихъ ауловъ Аршты и Ачхой. Другая вътвь имъетъ съверное направление, пролегаетъ между рр. Нетхой и Гехи и проникаетъ внутрь Чечни своими отрогами также далеко, какъ и первая вътвь. Между рр. Гехи и Аргуномъ, отроги Главнаго сиъговаго хребта вдаются въ Чечню полукругомъ и отдаляются изъ нея въ томъ мъсть, гдъ р. Мартанъ проръзываетъ ихъ. Сулано-Терскій водораздъльный хребеть, отойдя отъ Главнаго Кавказскаго хребта, у горы Борбало, пускаетъ на съверъ длинные отроги горъ, которые, своими вътвями и уступами, наполняють восгочную часть Большой Чечни; вся же западная часть Чечни наполнена отрогами Главнаго Кавказскаго хребта. Съ съверной стороны обоихь хребтовъ и нарадельно имъ пролегаеть второстепенный кряжь, образующій какь бы предгорія или уступы главныхъ хребтовъ и обозначающійся весьма ръзко кругымъ и почти обрывистымъ скатомъ къ сторонъ послъднихъ. Къ съверу же онъ пускаетъ длинные, болье доступные, отроги, изръзанные глубокими оврагами.

Изъ отроговъ Сулако-Терскаго хребта, пролегающихъ по Ичкеріи и Ауху и составляющихъ, такъ сказать, правый берегъ р. Аргуна, паиболье замъчательны: Качкалыковский, замыкающий съ запада Кумыкскую плоскость, и хребеть, отдёляющійся отъ горы Чабирли, развітвляющійся между Аргуномъ и Хулхулау и доходящій до вр. Воздвиженской. Горы, наполняющія всю мъстность между Хулхулау, Гудермесомъ и Аксаемъ, дълають ее весьма гористою. Отдёляющаяся отъ этой отрасли вётвь противъ Ведено и продегающая по лъвому берегу Аксая до Герзель-аула, образуеть далъе кребеть, извъстный подъ именемъ Качалыковскаго. Между Аксаемъ и Акташемъ продегають отрасли горъ, отдъляющіяся оть хребта Джаздари-Меэръ и доходящія до Хасавъ-Юрта. Эти-то отрасли и дълаютъ мъстность Ичкеріи и Ауха покрытою горами довольно значительной высоты, съ крутыми балками, такъ что сообщение между селениями производилось только по долинамъ ръкъ, а поперечныхъ сообщеній черезъ горы почти не существовало. Туземное наседеніе знало только о существованіи выочных дорогь между аулами, и обыкповенный видъ сообщенія по нимъ была верховая взда. Въ настоящее время, трудами войскъ, покорившихъ Кавказъ, прокладываются многія дороги для колеснаго сообщенія.

 $<sup>(^{4})</sup>$  Чечня и чеченцы Ад. П. Берже, Тиолисъ 1859 г. Объ общес, чеченс. плем. (рукопись).

Всѣ горы, наполняющія Чечню, Ичкерію и Аухь, покрыты строєвымъ лиственнымъ лѣсомъ, отчего, по наружному виду, и называются Черными, въ отличіе отъ снѣговыхъ, одѣтыхъ постоянно въ бѣлую пелену снѣга. Сѣверная часть Большой Чечни отдѣляется отъ Терека Умаханг-портовскимъ хребтомъ, а въ семи верстахъ отъ кр. Грозной, между Гойтой и Аргуномъ, стоятъ двѣ отдѣльныя горы, образующія собою знаменитое въ исторіи Ханкальское ущелье. Горы эти были прежде покрыты густымъ лѣсомъ и служили лучшимъ прятономъ для хищниковъ, нападавшихъ на пограначныя наши селенія. Эти пападенія и заставиля Ермолова расчистить Ханкальское ущелье и, для устрашенія хищниковъ, поставить противъ него крѣпость Грозную.

Въ Чечит пътъ особенно низменныхъ мъстъ, котя Большая и Малая Чечня и изобилуетъ болотами. «Но образование этихъ болотъ скоръе должно приписать постоянно влажной почвъ густыхъ непроходимыхъ лъсовъ, нежели

низменности тъхъ пунктовъ, на когорыхъ онъ находятся» (1).

Что касается до климата Чечни, то онь сходень съ климатомъ средней полосы Россіи: здоровъ, лътомъ бываютъ сильные жары, а зима довольно суровая, снъжная, съ морозами, доходящими до 20°, такъ что большая частъ ръкъ замерзаетъ, въ томъ числъ и Сунжа, за исключениемъ только нъкоторыхъ ея мъстъ, отличающихся быстротою теченія. Въ йонъ, йолъ и августъ дни бываютъ весьма жарки, а ночи, напротивъ того, прохладны. Эти быстрые и ощутительные переходы порождаютъ лихорадки и другія бользии. Въ Ичкеріи и Аухъ климатъ суровъе, чъмъ въ остальныхъ мъстностяхъ, населенныхъ чеченцами, и зима продолжительнъе.

Климатическія условія и производительность Чеченской плоскости вполик способствують развитію хлюбопашества вы самыхы широкихы размёрахы, но вы горныхы пространствахы чувствуется значительный недостатокы вы удобной пахатной землё, такы что жителямы часто приходится прибёгать кы вырубкы люсовы для очищенія мёсть поды посёвы.

Земли жителей горъ состоять преимущественно изъ крутыхъ покатостей, зачастую пе дающихъ ровно никакой растительности, такъ что жители при нуждены прибъгать къ приспособленію ея искуственнымъ образомъ къ тому, чтобы сдълать ее способною къ произрастанію хлъба, необходимаго для ихъ существованія. «Вблизя жилищъ, пишетъ г. Грабовскій, встръчаются искуственно устроенныя террасы для посъва хльбовъ. Нужно видъть эти террасы, чтобы судить о громадности труда, потребовавшагося на устройство ихъ; онъ находятся обыкновенно въ такихъ мъстахъ, гдъ сама природа отказала дать что-либо. Чтобы устроить илощадку въ 10—12 аршинъ длины и въ 5 ширины, необходимо было гориу расчистить и сравнять выбранную для этого мъстность; но такъ какъ и послъ этого площадка кромъ камня ничего дру-

<sup>(1)</sup> Чечня и чеченцы Ад. П. Берже.

гаго не представляла, то понадобилось натаскать туда земли и вообще удобрить ее на столько, чтобы она могла приносить желаемую пользу. Конечно, все это удобно было сдълать тому, у кого оказался на этоть разь рабочій скоть».

На этихъ небольшихъ площадкахъ туземцы засъваютъ: ячмень, овесъ и отчасти ишеницу, но въ такомъ количествъ, что онъ далеко не обевпечивають продовольствіемъ семействъ на пруглый годь. Недостатовъ хлъба заставляеть однихъ нанимать поля на плоскости, другихъ вырабатывать насущный кусокь поденнымъ трудомъ, преимущественно во время уборки посъвовъ, и, наконецъ, третьихъ, обращиться съ просъбою о поданни къ родственникамъ, живущимъ на плоскости. Но всъ эти вгработки и изысканія средствъ въ пріобрътенію насущнаго жабба не даютъ многаго, и тувемцу, по недостатку земли, приходится перебиваться кое-какъ. Недостатокъ удобной земли такъ ощутителенъ, что многія общества и аулы не имъють вовсе владбищъ, а «свладываютъ, или, вързъе, сваливаютъ трупы умершихъ въ парочно устроенныя изъ земли склепы. Подобный обычай погребенія, какъ говорять сами жители, сложился единственно вслёдствіе недостатка вемли. Это показаніе подтверждается самымъ нагляднымъ образомъ: склепы обыкновенно находятся на такихъ мъстахъ, гдъ, дъйствительно, сдълать что нибудь другое нельзя было».

Въ прежнее время, въ Чечнъ, на плоскости, земледъле было въ довольно хорошемъ состояния, но съ переселениемъ жителей, въ 1840 году, за Сунжу, народонаселение тамъ значительно скучилось и почувствовался большой недостатокъ въ землъ. Разселявшись по лъсамь отдъльными хуторами или небольшими аудами, чеченцы, по недостатку вемли, должны были засъвать большею частию столько хлъба, сколько доставало, и то съ трудомъ, для годичаго пропитания семейства. Все хлъбопашество ограничивалось посъвомъ кукурузы, пшеницы въ маломъ количествъ и еще менъе проса. Количество накашиваемаго чеченцама съна было едва достаточно для прокормленія, во время зимы, скота, которымъ жители были вообще очень бъдны. Огороды и седы ихъ были весьма не велики. Чеченцы садили лукъ, чеснокъ, огурцы, тыкву и ръдко арбузы и дыни. Фруктозыхъ деревьевъ было у нахъ весьма немого, а виноградъ въ Чечнъ расгеть только въ дякомъ состояніи.

Не смотря на все это, жители плоскости снабжали хайбомъ верхне-аргунскихъ чеченцевъ, которые мало занимались хайбопашсствомъ и не имъли
хайба для собственнаго проилганія. Необыкновенная умъренность въ пищъ
дълала возможнымъ такое снабженіе. Не имъя сами много хайба, чеченцы,
живущіе на плоскости, кормили множество нищіхъ, спускавшихся къ нимъ
съ горъ за подалніемъ. «Ежегодно, черезъ Османъ-Юртъ, отъ сентября до
апръли и позже, говоритъ т. Клингеръ, проходило до четырехъ сотъ человъкъ нищихъ, полунагихъ тавлинцевъ, старыхъ и молодыхъ, мужчинъ, женщанъ и дъгей. Собравшисъ артелями отъ дезяти до десяти человъкъ, они
обходили аулы, изпрашавля подлятия ударачи въ бубеть, съ працъза та

ста изъ корана. Нъкоторые нанимались работать, безъ платы, за кусокъ клъба, за дневное пропитаніе, вли собирали черемшу, различныя ягоды, которыя вымънивали на муку. Въ особенности жалки были толпы этихъ несчастныхъ зимою, въ сильный холодъ, когда они, лишенные всякой одежды, скитались изъ аула въ аулъ. Въ каждомъ чеченскомъ селеніи были установлены особые дни въ году, когда жители приносили къ мечети пищу для раздачи ен бъднымъ».

Чеченцы, сами чувствовавшіе недостатовъ въ пропитаніи, смотръли непріязненно на партіи тавлинцевъ, будучи обязаны ихъ продовольствовать. Неловкость тавлинцевъ, ихъ трусость и нахальство, часто выражаемое явными шуточными насмъшками, возбуждали въ чеченцахъ презръніе къ этимъ бродягамъ, и въ особенности зимою народъ считалъ присутствіе ихъ для себя обременительнымъ и тяжелымъ.

При всёхъ этихъ условіяхъ, если у обитателей плоскости и оставался излишенъ хлёба, то въ обмёнъ на него они получали медъ, воскъ, шерсть, сукно грубаго издёлія, плохіе ковры домашняго издёлія, звёриным шкуры, бурки, сафьянъ и тому подобные матеріалы, которые они, въ свою очередь, сбывали, черезъ мирныхъ чеченцевъ, кизлярскимъ купцамъ и получали отъ нихъ холстъ, грубыя бумажныя матеріи, ситцы, шелковыя матеріи низшаго достоинства, желёзо, соль и мёдную посуду.

Ичкеринцы также занимались хлёбопашествомъ и, можно сказать, даже ссё безъ исключенія, но размёры воздёланной земли были весьма незначительны. Для расширенія своихъ полей, они припуждены были рубить лёсъ и выжитать траву. Самая пахата производилась или сохою, или же просто острой палкой дёлали легкую борозду и клали туда зерна.

Недостатовъ мъста — главная причина ограниченности размъровъ, въ которыхъ производились посъвы, состоявшіе главнъйшимъ образомъ изъ кукурузы, пшеницы, ячменя, незначительнаго количества проса и льна. Послъдній съядся только для масла, такъ какъ туземцы, не знакомые съ выдълкою изъльна холста, бросаютъ его стебель.

Не смотря на глинистый грунть, урожам бывають довольно удовлетворительные и лучше на тёхъ мёстахъ, которыя защищены съ сёвера горами. Дожди, падающе почти ежедневно, начиная съ 15-го апръля и до 1-го августа, оказывають большое вліяніе на урожам: чёмъ лёто суше, тёмъ жатва обильнёе, и на оборотъ.

Почва горных пространствъ, будучи осадочнаго происхожденія, состоитъ изъ глины съ небольшимъ слоемъ чернозема. Во многихъ мъстахъ котловины и внадины изобилуютъ мочежинами, и почва осъдаєтъ или сползаетъ, мъняя наружную поверхность. Бывали случаи, что цълый ауль или часть горы сползали съ своего мъста, оставляя послъ себя желтую глинистую осыпь. При большихъ дождяхъ, со склоновъ горъ, сползаетъ густая масса въ видъ селей

и уносить съ собою весь черноземъ, вмёстё съ засёяннымъ верномъ, а на мёстё его остается ни къ чему не годная глинистая осыпь.

Скотоводство, какъ въ Ичкеріи, такъ и у жителей Ингушевскаго округа (1), было незначительно; скотъ хотя и силенъ, но малъ ростомъ. Лошадей мало, и о размноженіи ихъ жители не хлопотали. Нъсколько въ лучшемъ видъ находилось овцеводство, которымъ занимались почти вск ичкеринцы; шерсть овечья сбывалась въ Андію, гдё изъ нея выдълывали бурки. Причиною неудовлетворительнаго состоянія скотоводства, были недостатокъ муговъ, сънокосныхъ и пастбищныхъ мъстъ. Съна было такъ мало, что его съ трудомъ хватало на зиму, и при томъ доставка его съ горъ была крайне затруднительна.

«Приготовить покосное місто въ горахъ и потомъ собрать съ него стно такъ же трудно, какъ и приспособленіе полей для посівовъ. Прежде всего нужно было крутыя покатости горъ очистить отъ камня; но такъ какъ велична многихъ изъ этяхъ камней не позволила людской силь сдвинуть ихъ, то покосныя міста должны были оставаться между пими. Здісь-то, подъ палящими лучами солнца, горецъ работаетъ косою и сгребаетъ въ небольшія копна накошенную траву. Непривычный человікъ едва ли бы съуміть свободно ходить по этимъ покоснымъ містамъ. Только доставка сіна внизъ горпу не трудна: копна обыкновенно туго переплетается древесными гибними прутьями и въ такомъ видъ сталкивается подъ гору; перідко, впрочемъ, случается, что копна, ударившнсь о камень, разрываетъ связывающіе его прутья, и сіно, всегда легкое и безъ бурьяна, разлетается по воздуху; горцу же остается смотріть, какъ изчезаеть быстро его трудъ, да снова взяться за другую копну».

Недостатовъ съновосовъ заставляетъ жителей горъ ограничиваться содержаніемъ самаго ограниченнаго числа свота, да и для прокормленія его пасти часто на чужихъ земляхъ. Тавъ, галгаевцы, для прокормленія своего свота, нанимали у казавовъ гору Yuxom 5, а большая часть ичверинскаго свота пас лась лътомъ на съверномъ свлонъ Сулаво-Терскаго хребта.

Чеченцы, живущие на плоскости, также не могли похвастаться обилиемъ скота, но здъсь недостатокъ его произошелъ совершенно отъ другихъ причивъ. Чеченцы въ прежнее время были богаты скотомъ, но двухъ лътнее истребление нами съна, въ 1840 и въ 1841 годахъ совершенно разстроило ихъ скотоводство. Домашнюю птицу ихъ, составляли одиъ только куры. Кромъ того, чеченцы занимались не много пчеловодствомъ и развъдениемъ въ самыхъ ограниченныхъ размърахъ, шелковичныхъ червей, что исключительно дежало на обязанности женщинъ.

<sup>(1)</sup> До 1866 года въ составъ Ингушевскаго округа входили: джераховцы, кистины, галгаевцы, цоринцы, акинцы и мереджинцы. Въ 1866 году последнія два общества присоединены къ Аргунскому округу.

Промышленность чеченцевъ ограничивалась выдълкою дурнаго пороха, довольно плохаго сукна на зипунъ, сыромятной кожи, овчины, войлока, бурокъ и грубаго жолста, приготовинемаго женщинами. Все это продавалось или обмънивалось на чугунные котлы, холсть, крашенину, пестрядь, калмыцкій чай, небольшое количество стали и жельза. Всъ эти вещи добывались черезъ армянъ и другихъ промышленниковъ, или мирпыхъ чеченцевъ, иногда изъ третьихъ или четвертыхъ рукъ. Сами чеченцы торговлей занимались мало и считали это занятіє постыднымъ. Въ краю, где война была не что иное какъ разбой, а торговия-воровство, разбойникъ, въ мижнии общества, былъ гораздо почтениве купца, потому что добыча перваго покупалась удальствомъ, трудами и опасностями, а втораго-одною ловкостію въ обманъ. Если чеченцу и случалось что-нибудь продавать, то онъ продаваль безъ уступки. Многія изъ племенъ, сосъднихъ къ нашимъ предъламъ, имъли своихъ родственниковъ среди мирныхъ чеченцевъ. Пробираясь по ночамъ въ ихъ аулы, они пріобрѣтали, при ихъ посредствъ, все необходимое въ замънъ доставленнаго сыру, луку, масла или чего-нибудь праденаго. Проживъ тайно день или два въ домъ мирнаго своего кунака, промышленники такого рода возвращались по ночамъ, съ пріобрътеннымъ товаромъ, въ свои горы. Свой своего не выдавалъ, а прекратить такую промышленность не было возможности. Аулы мирныхъ были разбросаны на значительное разстояние, не обносились ни заборомъ, ни канавою, и потому имым во вст стороны безчисленное число выходовъ, доставляющихъ возможность легко ускользнуть отъ вниманія другихъ. Часто однакоже подобныя лица, съ нагруженными товаромъ арбами, попадались въ руки нашихъ козаковъ.

Чеченцы надъ-теречные и сунженскіе, до 1840 года, вели довольно зна чительную торговию лісомъ. Они приготовияли въ теченіе зимы плоты строе ваго и дровянаго ліса, и, въ половодіе, сплавляли ихъ по Сунжъ и далже по Тереку, до Кизляра, гді ихъ собиралось ежегодно довольно значительное количество (до 600 плотовъ). Другой видъ промышленности были обручи, бочарныя доски и таркалы (колья, къ которымъ привязывають виноградным лозы), доставляемыя также въ Кизляръ, богатый своими виноградными садами. Жители горныхъ пространствъ не пользовались и этимъ видомъ промышленности.

Лѣсъ въ Чечнъ не составляль частной собственности: каждый, кому онъ быль нуженъ, могъ рубить гдъ угодно и сколько угодно, а при обиліи его кругомъ, покупать не было никакой надобности, такъ что, собственно говоря, лъсъ не представляль собою никакой другой цѣнности, кромъ той, во что обходилась его доставка, стоившая, впрочемъ, по отсутствию дорогъ, довольно дорого. Жители Ичкеріи, и вообще горные, снабжали чеченцевъ, живущихъ на плескости порохомъ, частію оружіемъ, мѣдною посудою, яблоками, грушами, внноградомъ и орѣхами. Вся эта торговля была, по премичуществу, мѣневая и рѣдко велась на деньги. Мѣрою длины служилъ мо-

коть, а для сыпучих тъль высшая мъра, извъстная чеченцамъ, была равна восьми нашимъ гарниамъ и содержала въ себъ иять сага или чашевъ; двъ такія мъры назывались мозоль. Для опредъленія въса употребляди пудо (пунтъ) и фунтъ (герке); въшали безиъномъ. По малому обращенію золота, чеченцы имъли скудное о немъ понятіе, не придавали ему особенной цъны, а предпочитали всему серебряныя деньги, въ особенности новую блестящую мелочь. Монетная система ихъ была также не разпообразна: десять рублей они называли одиниъ общинъ именемъ томень; одинъ рубль сомю, двадцать конъекъ серебромъ—энизъ, пять конъекъ—шаги; другихъ пазваній деньгамъ не имъли (1).

## H.

Религія. — Основаніе ученія о муридизив. — Духовенство и его положеніе. Суєвъріе. — Колдуны и колдуныя. — Порча съ-глазу. — Гаданіе.

Господствующая религія чеченцевъ магометанская, супнитской секты. Нагорные чеченцы пикогда не были христіанами и весьма строго придерживаются магометанства. Напротивъ того, жители Большой и Малой Чечни, какъ свидетельствують преданія и развалины древнихъ храмовъ, встръчающіеся и до сихъ поръ въ странт, исповъдывали нъкогда христіанскую религію.

Следы христіанства видны изъ того, что по чеченски неделя называется точно также, какъ и у грузинъ—квирэ, а воскресенье—квирендъ, т. е. недельный день; патница же называется у нихъ пиреска, отъ грузинскаго параскеви. Ко всему этому можно прибавить то, что при входе въ Аргунское ущелье, близъ ауловъ Атага и Чахкери, на томь самомъ мъстъ, где построена быда Воздвиженская крепость, былъ найденъ большой каменный крестъ съ вырезомъ для образа; отъ этого креста и крепость получила настоящее свое назваше.

Трудно опредълить, когда именно чеченцы приняли мусульманскую религію, но съ достовърностію можно сказать, что различныя племена этого народа принимали эту религію разновременно и, во всякомъ случав, псламъ водворился у нихъ не рапъе начала прошлаго стольтія. Одинъ изъ значительныйшихъ тохумовъ или фамилій чеченскихъ принялъ послъдній мусуль-

<sup>(1)</sup> Чечня и чеченцы Ад. П. Берже Тиолись 1859 г. Начто о Чечна Клингера Кавк. 1856 г. № 97 и 101. Повадка въ Ичкерію И. Ограновича Кавк. 1866 г. № 20 и 22. Изъ Нагорнаго округа. П. Изтуховъ Кавк. 1866 г. № 53. Экономическій и домашній бытъ жителей Ингушевскаго округа Грабовскаго Сборн. Свад. о кавказе, горцахъ выпускъ III.

манскую въру около ста лътъ тому назадъ. Этотъ тохумъ извъстенъ подъ именемъ Гуной, и предпослъднее покольнее его, какъ извъстно, придерживалось еще нъкоторыхъ христіанскихъ обычаевъ пе далъе какъ за 60 лътъ.

— Не скрою отъ тебя, говориль чеченець Заурь маюру Властову, что я знаю навърное, что седьмой отецъ мой (предоль въ седьмомъ покольний) ълъ свинину. Я не помню крестовъ, но слыхалъ, что мы исповъдывали какую-то другую въру, но какую именно, не знаю...

Назрановцы или ингуши, кистины, галгаевцы, цори и джерахи принадлежать къ смъщанной религіи. Большая часть изъ этихъ народовъ исповъдують, по наружности, православную въру, другіе магометанскую и, наконецъ, третья часть совершенные язычники. Христіанство исповъдуетъ преимущественно простой народъ, а фамиліи старшинъ придерживаются магсметанства, какъ до пускающаго многоженство.

Галгаевцы хотя и называють себя магометанами и имъють муллъ, но сивдують особому и весьма оригинальному богослужению. Они молятся только по ночамъ у четырехугольныхъ столбовъ, устроенныхъ въ ростъ человъка, на возвышенныхъ мъстахъ или близь кладбищъ. Весь процессъ моленія ихъ заключается въ томъ, что молящійся становится на колъни и кладетъ свою голову въ маленькую нишу, устроенную у подножія столба, съ восточной стороны.

Исполняя нъкоторые христіанскіе обряды, они въ то же время поклоняются пдоламъ. У ингушъ идоль *Гушмале* пользуется уваженіемъ иногахъ ауловъ и даже сосъдняхъ племенъ.

Ингуши почитали прежде нъчто въ родъ человъческихъ скелетовъ. Въ двадцати верстахъ ниже кръпости Назрана, по Сунжъ, выстроена каменная будочка, въ которой находятся эти скелеты. Теперь върованіе въ нихъ почти совершенно оставлено, но ингуши и въ настоящее время прикрываютъ ихъ полотномъ, въ знакъ того, что и до сихъ поръ сохраняютъ нъкоторое уваженіе къ ихъ остовамъ.

Преданіе утверждаеть, что скелеты эти принадлежать народу нарть, нъкогда жившему около Наврана, и что они оставались нетлъпными въ теченіе 2,000 лътъ, но, съ приходомъ русскихъ, стали портиться.

Ингуши признають единство Бога и, называя его Дайле, содержать два поста: одинь веспою, другой осенью. Главный жрець ихъ, называемый селтым челоепком, жить прежде при сгаринной каменной церкви, на высокой горь, не подалеку оть Ингушевскаго аула. Церковь эта и до сихъ норь въбольшом уважени между ингушами. Они приносять ей въ жертву скоть, никто не смъеть взойти въ ея внутренность и, при приближении, каждый падаеть ниць, въ знакъ высокаго уваженя. Имя церкви употребляется въ клятвахъ, а стъны ея служать убъжищемъ больнымъ и несчастнымъ, которые поселнются около нея въ особо-построенныхъ для того хижинахъ. Подобно ин-

гушамъ, и нистины соблюдаютъ постъ въ февралъ и мартъ мъсяцахъ, и во все продолжение его употребляютъ растительную, но не животную пищу.

Следуя ивкоторымъ христіанскимъ уставамъ, ингуши, кистины и галгаевцы правднуютъ однако же новый годъ тремя днями ранее нашего. Годъ свой опи считаютъ въ 365 дней, но разделенія его на месяцы не знаютъ. Ингуши знаютъ о существованіи луны (бутъ); имеютъ названіе дней въ неделе, но счетъ дней ведуть съ понедельника.

Наканунъ новаго года производится гаданіе: святоши, или одаренные даромъ предсказаній, отправляются въ ближайшее капище, ложатся животомъ на вемлю и остаются въ такомъ положеніи цълую ночь. На слъдующее утро, въ самый день новаго года, они выходять изъ капища и объявляють суевърнымъ то, что они, будто-бы, слышали, лежа и прислушиваясь къ землъ.

Народъ всёхъ трехъ поколёній, въ день новаго года, отправляется въ горы, гдё и приноситъ жертву Гальерду, почитаемому ими за святаге. Гальердъ—это духъ, въ честь котораго посвящены многія церкви и часовни, оставшіяся отъ бывшаго нёкогда въ этихъ земляхъ христіанства, или въ честь котораго построены новыя капища и жертвенники. Жертвоприношенія ихъ этому святому состоять изъ произведеній незатъйливаго ихъ хозяйства, и преимущественно изъ вновь отлитыхъ пуль, которыя и складываются въ капищъ. Передъ жертвоприношеніемъ зажигаются восковыя свёчи, а послъ того пирують и веселятся.

Кистины, 5-го іюля, собираются на гору Матхохт, на вершинъ поторой находится три памятника, обращенные фасадомъ на востовъ и называемые туземпами церквами. Въ одномъ изъ нихъ они совершаютъ празднества въ честь св. Георгія, въ другомъ Божіей Матери, а въ третьемъ—св. Маринъ. Внутри строеній нътъ ничего, кромъ навъщанныхъ по стънамъ и наваленныхъ на полу, въ кучъ и безпорядкъ, турьихъ, бараньихъ и оленьихъ реговъ, нъскольнихъ значковъ и стакановъ, принесенныхъ въ жертву. Мъста эти глубоко уважаются окрестными жителями, себирающимися на праздникъ изъ отдаленныхъ селеній. Празднество сопровождается жертвоприношеніями, играми, пъсками и продолжается часто нъсколько дней.

Въ деревий Хули, кистинскаго племени, существуетъ пещера, около которой въ скалъ вдъланъ желъзный крестъ. Пещера эта, точно также какъ и находящаяся въ томъ же аулъ древняя церковь, посвящены памяти св. Ерды. Пещера извъстна туземцамъ подъ именемъ Тамычь-Ерды, а перковь — Зодиох-Ерды; въ послъдней и до сихъ поръ совершаются ноклоненія и жертвоприношенія.

По преданію, лёть четыреста тому назадь, Ерда Дударовь, предокь нынё существующей значительной фамиліи въ Тагаурскомь ущелью, построиль церковь и назваль ее по кистински Зодиох-Ерды, т. е. во имя св. Ерды, пользующагося особымь уваженіемь между кистинами. Каждый изъ жи-

телей, предпринимая какое—нибудь дёло и желая окончить его съ успёхомъ, обращается съ просьбою къ этому святому; больныя просять его исцёленія. Въ честь этого святаго совершаются празднества: по указанію однихъ, въ половинѣ іюня, а по словамъ другихъ въ августѣ, передъ началомъ жатвы, и въ октябрѣ.

Въ день праздника всё кистины, кто только почитаетъ св. Ерды, не различая ни пола, ни возраста, собираются въ хулинскую церковь. Мужчины молятся днемъ, женщины же приходятъ въ храмъ только ночью. Празднество начинается обыкновенно молитвою, произносимою каждымъ молящимся.

— Дай Господи милость свою, произносять онь, и ты, св. Ерды, окажи оную, вмъсть съ Матціала (св. Матвъй, по преданію кистинь, быль первый почитатель церкви и установитель обряда жертвоприношенія), чтобы въ хатоть было плодородіє, въ скоть изобиліє, а въ дътяхъ счастіє. Избави ихъ отъ вражды и всякаго несчастія и несогласія, но ежели кто изъ нихъ будеть имъть вражду, то чтобы могъ преодольть оную на всегда и во всякое время.

Окончивъ молитву, пришедшие совершаютъ жертвоприношения, которыя состоятъ изъ разнаго рода животныхъ, при заклании которыхъ всегда обращаются на востокъ. Затъмъ начинается праздникъ, продолжающийся цълыя сутки и состоящий въ пъсняхъ, пляскъ, пьянствъ и обжорствъ.

Въ половинъ іюня мъсяца джерахи вмъсть съ вистинами совершаютъ ежегодно праздникъ въ честь Мацели (Божіей Матери), во имя которой посвящена церковь, или лучше, часовня, находящаяся на такъ называемой Столовой горъ, видимой изъ Владикавказа.

Отправляясь на праздникъ, житейи берутъ съ собою скотъ, предназначенный на жертву, и, кромъ того, каждый обязанъ сдълать приношеніе: стаканъ, колокольчикъ, значекъ и проч. Подобныя священныя мъста всегда завалены этими приношеніями и костями жертвъ, и никто не трогаетъ ихъ изъ опасенія Божьяго гнъва. Для отправленія праздника, выбирается одинъ изъ жрецовъ, которому поручается управлять церемоніею. Наканунъ праздника, онъ отдаетъ приказаніе, чтобы всъ взрослыя дъвушки, имъющіяся на лицо, собрались по утру въ назначенномъ мъстъ. Туда же приходять и мужчины, желающіе принять участіе въ праздникъ. «По сборъ всъхъ на мъсто, жрецъщеремоніймейстеръ выбираетъ самую красивую дъвушку и предлагаетъ ей идти впередъ, а самъ слъдуетъ за нею, держась за ен платье; примъру жреца слъдуютъ и другіе. Такимъ образомъ составляются пары, которыя одна за другою подымаются на гору къ священному мъсту».

Принеся на горъ жертву, туземцы пируютъ (1).

<sup>(</sup>¹) Горскій участовъ Ингушевскаго округа въ 1865 г. Терс. Въдом. 1868 г. № 23. Экономическій и домашній быть жителей Горскаго участва Ингушевскаго округа Грабовскаго Сбор. Свъд. о кави. горцахъ вып. III.

У галгаевцевъ, близъ аула Хейры, есть старинная церковь, называемая туземцами Ka6a-Epdы, основанная, по митнію иткоторыхъ, въ XII въкъ. Церковь эта въ большомъ уваженіи у жителей. Два раза въ годъ, на насху и въ троицынъ день, галгаевцы собираются къ церкви, «дълаютъ жертвоприношенія, бъютъ быковъ и барановъ, спрыскивая ихъ кровью стти и помостъ и прибивая головы жертвъ къ сттива церкви, послъ чего бываетъ джигитовка и пиршество».

Точно такимъ-же почетомъ пользуются у этого племени часовня Дэорахо-деэль, и преимущественно церковь Тхабяй-Ерды (1), близъ которой жители оставляють безъ всякаго присмотра хлъбъ, съно, дрова и прочее, вполнъ увъренные, что никто не осмълится похитить отданное подъ защиту церкви. Объ этой церкви между галгаевцами ходить точно такой же разсказъ о человъческихъ костяхъ, какой существуетъ у осетинъ и приведенъ нами выше. «По разсказу стариковъ, пишетъ г. Грабовскій, въ одной изъ полуразрушенныхъ келій, окружающихъ церковь, есть отверстіе (заложенное), ведущее въ подземелье, въ которомъ хранится человъческая кость, бедро, имъющее въ длину слишкомъ два аршина. Когда въ горахъ бываетъ засуха (редкое явление), жители окрестныхъ ауловъ собираются въ церкви, и поручають одному изъ почтенныхъ старийовъ отправиться въ названное подзенелье достать оттуда кость; съ нею, сопутствуемый народомъ, выборный пдеть въ ръкъ Ассъ, погружаеть ее нъсколько разъ въ воду и затъмъ опять относить въ мъсто хранилища ея. Туземцы увъряють, что всегда, какъ они прибъгнутъ въ этой церемоніи, дождь льеть ливмя (2). Кромъ этого, нъкоторые туземцы по секрету разсказывають, что тамъ же, въ другомъ подземельт, хранятся книги и церковная утварь, но никто не вызывается указать это мъсто, какъ и то, гдъ хранится благодътельная кость».

Подобно осетинамъ, племена ингушъ, кистинъ и галгаевъ считаютъ въ году три главныхъ праздника: новый годъ, день пророка Иліи и день св. Троицы (3).

Имън очень много сходства въ образъ жизни и обычанхъ съ осетинами, племена эти не отличаются отъ послъднихъ и по обычаниъ, совершаемымъ

<sup>(4)</sup> Названія Каба-Ерды и Тхабяй-Ерды не принадежать ли одной и той же церквя? Я не могь отыскать необходимых для этого разъясненій, но полагаю, что вся разняца состоять въ проезношеніи названія туземцами. Желательно бы было, чтобы лица, близко знакомыя съ мастностію и съ жизнію туземцевь, разъяснили это.

<sup>(2)</sup> См. показанія Шегрена, приведенное на стр. 319. Любопытно было бы изследовать, кто заимствоваль этоть расказь: галгаевцы-ли у осетинь или осетины у галгаевцевь и гда действительно хранятся кости.

<sup>(3)</sup> Чечня и чеченцы Ад. П Берже. Церковь въ дер. Хули у кистовъ. Несвътскій Кавк. 1849 г. № 3. Религіовные обряды осетинъ, ингушъ и проч. Шегрена Кавк. 1846 г. № 27 и 30. Горскій участокъ Ингушевскаго округа въ 1865 г. Терскія въдомости 1868 г. № 23. Война въ Большой Чечнъ Властова, стр. 13. Экон. и дом. бытъ и проч. Грабовскаго. Сборн. свъд. о кавк. горцахъ, выпускъ III.

во время праздниковъ, точно также какъ и самые праздники бываютъ одновременној съ осетиновника и осетиновника осетиновника

Остальное населеніе Чечни испов'ядуєть, какъ выше сказано, исламъ. Но правиламъ этой религіи, женщины, кромъ самыхъ престарълыхъ старухъ, не допускаются въ мечеть. Причиною тому служить обязанность женщины момиться съ открытыми лицами, что допускается только въ присутствіи самыхъ близкихъ родственниковъ. Къ тому же, передъ молитвою, наждая женщина обязана снять съ себя шальвары, чтобы тъмъ устранить всякое сомивніе въ своей телесной кечистотъ (1).

Хотя Магометь дачно отвергаль монашество и сказаль, что нють монашества вы исламизмы (да рагбаніяти фи-дь исламь), но, не смотря пато, впоследствій образовались многіє монашескіє ордена, основанные съ весьма разнообразными цёлями и видами.

Въ числъ ихъ появился и муридизмъ, процевъдующій тарыката, или истинный путь въ спасенію.

Ученіе ислама состоить собственно изъ трехъ проявленій духовной діятельности пророка: *шаріата*, *муридизма и хакикята*.

Шаріатъ есть исключительно наставленіе или жавое слово Магемета, и заключаеть въ себъ правила, которыми слёдуеть руководствоваться въ жизни каждому правосърному. Исполнители шаріата есть лица духовныя, которыя носять названіе: улемовъ, кадіевъ, муфтіевъ и мулля. Они обязаны проповъдывать добродътель, примирять враждующихъ, ръшать возникающіе споры, судить за проступки и опредълять за нихъ наказапія. Эти же лица обязаны слёдить за чистотою религіи, заботиться о ея распространеніи и, въ отношеніи богослуженія и исполненія религіозпыхъ постановленій, отправлять по пятницамъ, или въ праздничные дни, установленныя молебствія и совершать различнаго рода обряды.

Въ исторіи развитія магометанскаго ученія и въ ряду религіозныхъ революцій между мусульманами играетъ весьма важную роль муридизма, основанный собственно на трехъ начадахъ, которыя называются: да замя, джилада и тарыката. Да замя означаетъ собственно приглашеніе людей къ возстанію противъ ненавистной власти и къ защить законныхъ или религіозныхъ правъ мусульманъ.

Съ появлениемъ ислама и съ приобрътениемъ Магометомъ силы и власти, пророкъ посыладъ своихъ довъренныхъ лицъ къ разнымъ состдственнымъ владътелямъ, съ приглашениемъ принять исламъ добровольно, по себственному желанию. Въ случат отказа, Магометъ предпринималъ джиладъ, что, въ техническомъ переводъ, означаетъ «война за въру», и принуждалъ отказавшихся силою къ тому, чего они не хотъли принять добровольно. Впоследствии многие изъ его преемниковъ, и даже, болъе того, «всяки самозванецъ,

<sup>(</sup>¹) Выдержии изъ записокъ Абдуррахмана Кави. 1862 г. № 73.

устроивши начало своего политическаго или духовнаго поприща, посылаль изъ числа своихъ друзей и сподвижниковъ агентовъ и миссіонеровъ, съ приглашеніемъ (съ да ватомъ) жителей разныхъ странъ послъдовать его ученію или подъ его знамя». Отказъ приглашаемыхъ къ исламизму вызываль, со стороны приглашавшихъ, распространеніе своего ученій мечемъ, т. е. при помощи длешада. Такимъ образомъ послъдній есть результать отказа на да вато.

Джигарт въ рукахъ халифовъ служилъ долгое время лучшивъ орудіемъ для завоеванія различныхъ странъ и объяснялся мусульманами, какъ дъдо священие и совершенно законное. «О пророкъ! говорить Аллахъ словами корана Магомету; ратуй противъ невърныхъ и богоотступниковъ и будь жестокъ нъ нимъ: ихъ жилищемъ будетъ адъ, и скверная дорога предстоитъ имъ туда.... Богъ обътовалъ правовърнымъ обоего пола сады въ раю, въ которыхъ протекають вічные ручейки, и блаженныя жилища въ садахъ адисаихъ.... (1) По истинъ, тъ, которые въруютъ и которые оставляютъ свое отечество и воюють на пути Божіемь-по истинь ть ищуть съ надеждою милости Аллаха (2)». Такое положеніе, лежащее въ основаніи религіи, естественнымъ образомъ становилось непремъннымъ завътомъ для каждаго мусульманина вести войну за въру, тъмъ болье, что, промъ загробной награды, объщанной каждому навшему въ джигадъ и даже участвовавшему въ немъ безъ лишенія живота, предоставлялись существенныя и матеріальныя выгоды въ настоящей жизни. По установленію Магомета, побыча, головы и инущество побъжденныхъ, ихъ жены и дъти, становились собственностію побъдителей. «Голоднымъ, подданнымъ имама, пишетъ Каземъ-Бекъ, джигадъ, конечно, долженъ быть милъе ѝ усладительнъе, чъмъ охота для страстнаго охотника».

Совершенно противнымъ джигаду является учение тарыката.

Тарыкать, или путь ко Богу, служить накь бы указаніемь правственнаго пути, по которому должень следовать каждый правовёрный, чтобы достигнуть блаженства. Послёдователей этого ученія называють по-персидски: иманами (имамами) и пирами, а по-арабски шейхами, софіями, муршидами и проч. Истивные исполнители этого ученія должны искать уединенія, день и ночь мелиться Богу, отличаться восторженною любовью къ Творцу, не заботиться о суеть мірской, не вмышиваться вз сентскій должа, отказаться ото власти и ни вз какомз случав не употреблять оружків.

Хакикять есть видьніе, чим върованіе пророка.

Изъ всёхъ трехъ ученій: шаріата, муридизма и хакикита, только одинъ шаріать обявателень для всёхь безъ исключенія мусульманъ. Тотъ, йто не

<sup>(1)</sup> По толкованію самого Магомета, Аднъ, есть названіе жилища Аллаха, котораго ничьи глаза не видали, ни чьи уши не слыкали.

<sup>(2)</sup> Коранъ, XI сурэ, 74 ст; II глава ст. 215.

повинуется шаріату и его уставамъ, тотъ не имѣетъ права носить названія правовърнаго, и такого человъка ожидають не блаженство въ будущемъ, не гуріи, а страшныя муки въ адскомъ огиъ.

Тарыкату же могутъ слёдовать только желающіе и избранные, такія лица, которыя не довольствуются об'єщаніями райскихъ наслажденій, а проникнуты глубокимъ со'янаніемъ и вёрою въ величіе Бога и уб'єжденіемъ въ ничтожеств'є земной жизни.

Еще при жизни Магомета встръчались благочестивые люди, которые, по внутреннему влеченію или по призванію, совершенно удалялись отъ свъта и предавались молитвъ и самоизйуренію. Проводя дни и ночи въ пустыняхъ и пещерахъ, они питались кореньями травъ и, своими поступками, возбуждали любонытство, удивленіе, а въ нъкоторыхъ даже и уваженіе къ подобному подвижничеству. Эти боголюбивые люди впослъдствіи составили братство, очень похожее на христіанское монашество.

Самъ Магометъ не былъ противъ того ученія, которое нынъ извъстно подъ именемъ тарыката, онъ даже присвоиваль его себъ, говоря: «тарыката—это мои дъянія». Но пророкъ не любиль христіанскаго менашества, и оттого только, что оно требовало безбрачія, а потому приведенныя нами слова его: что ньть тогомательной въ смыслъ того, что въ исламизмъ, слъдуетъ понимать въ смыслъ того, что въ исламизмъ нътъ монашества съ правилами христіанскими.

Такимъ образомъ *тарыката* не есть новое ученіе, но оно явилось почти одновременно съ магометанствомъ или, по крайней мъръ, застало въ живыхъ главу исламизма—самого пророка Магомета.

Желающій следовать ученію тарыката должень отречься оть міра и предаться созерцанію истиннаго Бога. Для достиженія этой цели, онъ должень обратиться въ опытному наставняку, который могь бы сообщать ему все таинства и условія, для достиженія самой высшей степени правственнаго совершенства.

Тоть, кто учить тарыкату, называется *муршид* (указующій путь желающимь), а тоть кто учится или следуеть ученію муршида—называется *муридом* (ищущимь, желающимь истины). Основаніе этого ученія, приведенное въ систему, и составляеть часть того, что называють *муридизмом*».

Каждый желающій отречься отъ міра приготовляєть себя къ тому молитвою, потомъ приходить къ муршиду и просить принять его въ ученики. Они отправляются оба въ особую комнату, и преклоняють кольна на коврѣ, не запитнанномъ прикосновеніемъ ничего нечистаго. Муршидъ читаетъ молитву, основою которой служать опредъленныя тѣлодвиженія и произношеніе нѣкоторыхъ словъ корана; затѣмъ, посадивъ пришедшаго передъ собой, муршидъ беретъ его за руки и предлагаетъ отречься отъ прежнихъ грѣховъ и воздержаться отъ будущихъ. Муршидъ называетъ при этомъ имена всѣхъ угодниковъ и святыхъ, которые послѣ Магомета устно передавали откровеніе и созерцаніе, и этимъ духовно связавъ своего ученика съ мединскимъ пророкомъ, проситъ его углубиться въ себя такъ, чтобы въ мысляхъ его ничего не оставалось, кромъ мысли о Богѣ, а въ памяти и воображени постоянно произносилось слово A.x.a?—Это первая степень ученія, такъ сказать нравственнаго духовнаго воспитанія и очищенія, въ которомъ оба лица, учитель и ученикъ, просиживають нѣсколько времени. Ученикъ получаетъ довольно странное названіе Adamiro. машрябъ (походящій нравомъ на Адама), которое и возлагаетъ на него обязанность, въ продолженіе 120 дней, ежедневно приходить къ своему учителю для созерцаній. Затѣмъ ученикъ проходить еще четыре степени очищенія, употребляя для наждой по 40 дней, и тогда онъ походить нравомъ, постепенно, на пророковъ-законодателей: Адама, Авраама, Моисея, Іисуса и Магомета.

По мнѣнію мусульманъ, не всѣ пророки въ равной степени содѣйствовали образованію человѣчества. Только пять изъ нихъ, имена которыхъ мы только что привели, могутъ быть названы истинными представителями различныхъ степеней развитія человѣчества: первые четверо прошедшихъ и современныхъ имъ, а послѣдній прошедшаго и будущаго. По этому для нравственнаго воспитанія мурида и необходимо пройти всѣ эти пять степеней.

Когда все это пройдено, тогда слёдують пріемы созерцаній. «Муршидъ приказываеть муриду затаить дыханіе въ нижней части желудка и, произнося тамъ мысленно слово ля, возводить постепенно дыханіе, съ удержаніемъ окончательнаго звука я произнесеннаго слова, до вершины головы, откуда, направивъ дыханіе въ правое плечо, произнести тамъ илляхи, и оттуда, сосредоточивъ его въ сердув, произнести этимъ органомъ окончательныя два слова символа иль-Алла. Процессъ этотъ повторяется до 21 раза. Непосредственно послё перевода дыханія онъ произносить языкомъ славословіе: Мухаммедз пророкз Бога, да будета надз нимя и надз потомками его милость всевышняго Бога и поклоненіе» и присовокупляетъ слова: о Боже! ты желаніе мое и довольство мое». Затёмъ онять приступаетъ къ затаиванію дыханія и долженъ, въ теченіе сутокъ, повторить это дъйствіе до 500 разъ. Въ этомъ-то собственно и заключается посвященіе въ таинство тарыката.

Навваніе муршида и мурида впервые явилось среди отшельниковъ и послёдователей тарыката. На мусульманскомъ востокъ имена муридовъ носило первоначально только монашеское сословіе, но впослёдствіи явились и частные муриды, число которыхъ постепенно увеличивалось. Люди, достигнувъ болье или менъе высокаго знанія тарыката и не принадлежа ни къ какому монашескому ордену, имъли своихъ послёдователей или учениковъ, называвшихся также муридами и не имъвшихъ никакой другой цъли, кромъ предаклюсти своему духовному воспитателю.

Съ такимъ миролюбивымъ направленіемъ, тарыкатъ, и вообще муридизмъ, появился и въ Дагестанъ. Существуя здёсь номинально, онъ не имълъ никатого политическаго характера, до тъхъ поръ, пока не явились люди, соединившіе въ себъ духовную власть по шаріату и тарыкатъ, ръщившіеся дъй-

ствовать при помощи фанатизма на своихъ учениковъ или муридовъ и посыдавшіе къ нимъ да вата или приглашеніе на джигадт.

Положивъ въ основаніе своей проповъди исключительно политическую цѣль, сойну за съру, предводители горцевъ, поднявшіе знамя возстанія, для большаго успѣха старались дѣйствовать на народъ при посредствѣ религіознаго суевѣрія. Сохранивъ названіе муридизма и продолжая называть послѣдователей своего ученія муридами, они стали проповѣдывать, что для чистоты религіи необходимъ зазавать (священная война) противъ поработителей вѣры, что за потери и лишенія, испытанныя въ здѣщней конечной жизни (дунья), правовърныхъ ожидаютъ наслажденія и блаженство въ будущей (ахиратъ).

Такія пропов'єди и посл'єдующія событія совершенно извратили ученіе о мурицизм'є въ Дагестан'є, и оно явилось тамъ въ новомъ своеобразномъ вид'є. Предоставляя себ'є право изложить въ историческомъ труд'є постепенное развитіе тіхъ началъ, на которыхъ существовалъ догестантскій муридизмъ, я остановлюсь здісь только на характер'є и особенностяхъ его посл'єдователей и на вузъ дівтельности, вызываемой борьбою съ русскими.

Истинные фанатики Чечни и Дагестана, или такъ называемые муриды, никогда не разстаются съ религіозными атрибутами, сохраненіе которыхъ на себъ считають дъломъ праведнымъ и угоднымъ Богу.

Такими принадлежностями у мусульманъ считаются: чалма на головъ или тюрбанъ (амамедъ), зубочистка (сивакъ), родъ нашей бритвенной кисти, съ дошадиными волосами, оправленными въ ручку или изъ дерева аракъ, растущаго въ Аравіи, или въ косточку отъ гусиной ножки, и наконецъ серебряное или мъдное кольцо, носимое на мизинцъ правой руки. По понятіямъ такихъ дицъ, совершеніе одного намаза (молитвы) въ чалиъ равняется 25 памазамъ безъ нея, а съ употребленіемъ въ дъло зубочистки и кольца шестидесяти намазамъ.

Пріобрѣтеніе кольцомъ столь большаго почета основано на легендѣ, существующей у мусульманъ. Однажды въ Египтѣ (Миссири) во время молитвы Магомета въ полѣ, припозла въ нему змѣя, преслѣдуемая кошкою, и стала умолять пророка спасти ее за пазухою отъ угрожавшей опасности. Пророкъ исполнилъ ея просьбу, но змѣя, не считая себя безопасною за пазухою Магомета, просила его снова скрыть ее въ своихъ внутренностяхъ, на самое короткое время.

Пророкъ открыль свой роть и змён изчезиа. Преслёдовавшая змёю кошка, увидёвь себя лишенною добычи, удалилась въ кусты; тогда пророкъ предложиль вмёй выйти изъ даннаго ей убёжища. Змён за гостепримство отплатила измёною и соглашалась выйти на свётъ только тогда, когда великій человёкъ дастъ ей полакомиться однимъ изъ любимѣйшихъ членовъ своего тёла. Магометъ подалъ ей на съёденіе мизинецъ правой руки. Змён, высунувъ свою голову и половину туловища изо рта пророка, впилась въ его мизинецъ, какъ вдругъ изъ за куста бросилась кошка, ухватила змёю своими

лапами и, вытащивъ ее на землю, уничтожила. Въ изъявление благодарности пророкъ погладилъ своею рукою кошку, отчего та получила способность нивогда не падать съ высоты на спину, а всегда на ноги, а израненый свой палецъ украсилъ колечкомъ, которое и не снималъ до самой своей смерти. Оттого и мусульмане ношение подобнаго колечка считаютъ дъломъ священнымъ.

Отличительным начества дагестанскаго мурида есть ханжество, хитрость, притворство и шарлатанство. Мурида легно отличить отъ прочихъ мусульманъ по слёдующимъ признакамъ: муридъ не пропуститъ ни одного намаза и сдёлаетъ ихъ больше, чёмъ положено; носитъ кармапные часы, преимущественно мёдные; никогда не разстается съ четками, зубочисткою и колечкомъ; если не находится въ присутствіи христіпнина, то надёваетъ для молитвы чаму; въ присутствіи гнура всегда шенчетъ молитву; боится табачнаго дыма; избълаетъ присутствія и встрёчи съ христіанскими женщинами, а своихъ женъ держить взаперти и подъ покрываломъ; не пьеть чаю съ сахаромъ, не носить золотыхъ вещей, не надёваеть европейскаго платья; краситъ бороду только тогда, когда предсгоитъ случай бить христіанъ. Въ установленное врема для намазовъ, своимъ кракомъ призываетъ правовёрныхъ къ молитвѣ и проч.

«Мурида, приходящаго въ учителю, говорить Ханыковъ, спрашивають только о знаніи закона и о рёшимости его отречься отъ грёховъ, а далее онъ возвышается единственно по мёрё его развитія нравственныхъ совершенствъ: следовательно, ни умъ, въ светскомъ значеніи этого сдова, ни богатство, ни рожденіе, не имеють никакого значенія у последователей тарыката, такъ что простолюдинъ, очистившій сердце свое постомъ и модитвою и доститшій последнихъ степеней правственнаго образованія, стоить несравненно выше одареннаго всёми благами вельможи, который, признавъ ихъ ничтожество, прибегаеть къ муршиду съ просьбою о наставленіи въ тарыкать... Горавдо важне, по последствіямъ своимъ, другое коренное правило муридизма — это привязанность ученикові къ учитсяю, которая должна быть такъ сильна, что они обязацы не только исполнять волю муршида, но даже стараться предупреждать его желанія, прежде чёмъ онъ выскажеть ихъ, понимая потаенные помыслы его искренно любящимъ сердцемъ».

Такимъ образомъ, въ основани муридизма лежатъ два важныя условія: одно чисто демократическое, дозволяющее людямъ хитрымъ, ловкимъ и весьма часто руководимымъ единственно лишь своекорыстными видами, возвышаться до важныхъ степеней силы и значенія; другое же даетъ средство умнымъ и властолюбивымъ муршидамъ руководить массою своихъ учениковъ-муридовъ и направлять ихъ дъйствія къ достиженію своихъ личныхъ цълей и стремленій.

Посивдняго тымъ легче достигнуть, что въ основании муридизма лежить неразрывная духовная связь между муршидомъ (учителемъ) и муридомъ (ученикомъ). Связь эта на столько сильна, что воля перваго составляетъ законъ

для втораго. Въ этомъ то отношени распространение муридизма на Кавказъ и было опасно для насъ, потому что муршидъ соединялъ всъхъ муридовъ въ одно общество, возбуждалъ ихъ на разные подвиги для чистоты религіи, и преимущественно на войну противъ враговъ исламизма.

Истинный муриды должень быть грамотный, знать и другія священныя книги, но у Шамиля большая часть муридовъ были неграмотны. Всё муриды имёли особую чалму, не курили, не пили водки и вина, но, воюя съ русскями, они не имёли времени строго соблюдать ученіе, а оттого являлись не монашествующимы орденомы или сектою, а толпою вольницы, дёйствовавшей по указанію предводителя.

Такимъ образомъ муридизмъ, со времени возстанія въ Дагестанѣ, получиль исключительно политическое направленіе, согласное съ видами предводителей этого возстанія. Явилось два сорта послѣдователей муридизма, совершенно противоположныхъ по духу и дѣятельности, изъ которыхъ однихъ можно назвать муридами по тарыкату, а другихъ—наибскими муридами. Первые посвящали свою жизнь исключительно изученію тарыката, разрывали всѣ свои связи съ внѣшнимъ міромъ, удалялись отъ всего, что могло имъ напоминать житейскую суету, и въ особенности избѣгали всякихъ непріязненныхъ дѣйствій, а слѣдовательно и войны.

Вторые же, или наибскаго муриды, были слапыми исполнителями воли наальства. Званіе наибскаго мурида могь получить только тоть, кто быль лично извастень наибу или тому обществу, ка которому принадлежаль муридь. Оть такого мурида не требовалось ни особенной религіозности, на глубокаго познанія книжной мудрости; достаточно было того, если они плохо разбирали корань; но за то требовалось твердое убъжденіе въ необходимости священной войны, или газавата, отсутствіе физическихь пороковь и недостатковь, которые бы могли ему препятствовать владать оружіемь, и болье всего строгое повиновеніе своему наибу, «какъ бы ни были безчеловачны и нельны его приказанія».

Все, что необходимо было для существованія и участія въ войнѣ, какъто: лошадь, оружіе, одежду, если онъ въ ней нуждался, муридъ получаль отъ наиба; часто и все его семейство находилось на наибскомъ содержаніи. «Такія условія, пишетъ А. Руновскій со словъ Шамиля, служили върною приманкой для людей, которымъ нечего было ъсть или нечего было терять. Впрочемъ и богатые люди шли въ муриды, и чуть ли еще не съ большею охотой, увлекаемые честолюбіемъ: служба муридовъ считалась самою почетною въ крав, и муриды, особенно состоявшіе лично при Шамилъ, если не пользовались особенною любовью, то однимъ видомъ своимъ внушали страхъ всякому».

Имъя во главъ политическую цъль, Шамиль успъль достигнуть того, что муриды присягали на коранъ: забыть узы родства, не щадить своихъ близкихъ родственниковъ, а свято и безпрекословно исполнять волю повелителя. Муриды были единственною поддержкою Шаминя; черезь нихь онь уничтожаль вредныхь для себя людей тёмь болье легко и удобно, что муридь, убившій кого-либо, не имъль канлы (кровомщенія). Онь быль подъ защитою Шамили и въ полной его зависимости, а следовательно въ такой же зависимости было и все его семейство (1). Въ лиць своихь муридовь, Шамиль имъль подъ рукою у себя и у ближайшихъ своихъ помощниковъ людей совершенно преданныхъ, всегда готовыхъ къ безотлагательному исполненію мъръ, требуемыхъ тогдашнимъ исключительнымъ положеніемъ страны и разнообразіемъ ен населенія.

Изъ всего сказаннаго видно, что ученіе муридизма въ Дагестанъ приняло совершенно противоположное направленіе, чъмъ въ остальномъ мусульманскомъ міръ. Тамъ послъдователь муридизма избъгалъ войны и заявлялъ свое отвращеніе отъ всякаго сорта бранныхъ тревогъ, а въ Дагестанъ, напротивъ, война была священнымъ долгомъ каждаго наибскаго мурида и исключительнымъ его занятіемъ.

Оттого-то истинные послёдователи тарыката не пользовались въ Дагестанъ особою популярностію. Правда, ихъ уважали какъ людей, ведущихъ богоугодную жизнь, какъ ученыхъ, постигшихъ сферу религіозныхъ истинъ, но считали ихъ людьми совершенно безполезными, лънтиями и отчасти трусами.

Истинное ученіе тарыката прямо противорѣчило воинственнымъ наклонностямъ независимого дагестанскаго народа, и въ особенности его предводителей, а потому послѣдніе смотрѣли недоброжелательно на проповѣдниковъ тарыката, какъ на личныхъ своихъ враговъ и людей, отвлекающихъ отъ ихъ воинственпыхъ знаменъ цѣлыя сотни способныхъ людей.

Отсутствіє грамотности и знаній ділало народь слінымъ орудіємь проповідпиковь религіи, которые успіли развить въ муридахъ религіозный фанатизмъ, появляющійся всегда тамъ, гді люди не иміноть точнаго и опреділеннаго понятія о своей религіи.

Чтобы поднять еще болье муридизмъ въ глазахъ народа, Шамиль установиль особыя правила, по которымъ весь народъ носиль чалмы, какъ символь муридизма: муллы носили зеленыя чалмы; наибы, управиявше обществами — желтыя; сотенные начальники — пестрыя; чауши (глашатаи) — красныя; гаджи, или лица, бывшія въ Меккъ — коричневыя; палачи и фисналы — черныя, а веъ остальные жители — бълыя.

Съ покореніемъ Чечни и Дагестана, русское правительство разрѣшило носить чалмы только тѣмъ, кто былъ въ Меккъ.

Эти наружные признаки, служившіе, такъ сказать, вывъскою степени ре-

<sup>(4)</sup> Муридизмъ и Шамиль. Мирзы Александра Каземъ-бека. Русское слово 1859 г. № 12. О мюридахъ и мюридизмъ Ханыкова Кавказъ 1849 г. № 15. Муридизмъ и газаватъ въ Дагестанъ А. Руновскій Русскій Въст. 1862 г. № 12. Дагестанъ, его нравы и обычаи П. Пржецлавскаго Въст. Европы 1867 г. томъ ИИ. Кольцо, какъ атрибуть фанатизма мусульманъ Пав. Пржецлавскій Кавк. 1862 г. № 93.

лигіозности каждаго изъ подвластныхъ Шамиля, не дѣлали ихъ, по убѣжденію, истинными мусульманами. Какъ чеченцы, такъ и жители Дагестана, о которыхъ сказано ниже, ученів пророка и слова корана далеко не соблюдали во всей точности. Только самые ярые муриды строго держались внѣшней и обрядовой стороны ученія; остальное населеніе даже и въ этомъ не слѣдовало ихъ примѣру. Само чеченское духовенство готово было толковать коранъ и вкривь, и вкось. Если мулла видѣлъ легкій способъ поживиться на счетъ суевѣрія его духовнаго сына, те онъ считалъ возможнымъ такія вещи, которыя вчера признавалъ святотатственными, или, по крайней мѣрѣ, противными дѣйствію истиннаго мусульманена.

Мусульманскому духовенству, по смыслу самаго корана, предоставлено не только высокое значение и почетное мъсто въ обществъ, но даже и власть гражданская, дающая имъ средство имъть большое значение въ общественномъ управлении.

Верховный правитель многихъ мусульманскихъ пародовъ, есть вмёстё съ
тёмъ и глава духовенства. По завёщанію Магомета, судъ п расправа между
правовърными должны производиться по шаріату, т. е. согласно тёхъ правилъ и постановленій, которыя изложены въ коранѣ, на всевозможные случаи преступленій. Толкователемъ этихъ постановленій было духовенство, производившее часто разбирательство и постановлявшее приговоръ. Отсюда и
происходило то значеніе и важность, которымъ пользовалось и пользуется
вездё магометанское духовенство, стоящее, по своему образованію, выше всёхъ
классовъ народа. Это послёднее преимущество даетъ ему могущественное средство управлять произвольно умами легкомысленныхъ мусульманъ, привыкшихъ
во всёхъ случаяхъ жизни покоряться умственному превосходству. Такое значеніе духовенство пріобрёло въ Турціи, Персіи, въ нашихъ закавказскихъ
ханствахъ и даже въ Дагестанѣ. Изъ всёхъ мусульманскихъ земель, въ одной
Чечпъ духовенство цикогда не пользовалось такимъ высокимъ значеніемъ.

Въ Чечнъ-же, гдъ жители были всегда плохими мусульманами, гдъ не существовало никакого единства, ни порядка, и гдъ, въ особенности до Шамиля, ружье и шашка ръшали почти всъ дъла, духовенство не имъло осо. беннаго значенія. Судъ по шаріату, накъ слишкомъ стротій по нравамъ чеченцевъ, употреблялся ими только въ ръдкихъ случаяхъ.

Въ подобномъ обществъ власть духовенства, не основанная на уважения пъ религи и на нъисторомъ гражданскомъ порядкъ, пе могла найти способной почвы для своего укорененія, а не поддержанное, въ тому же, чувствомъ собственнаго достоинства, опо пришло въ упадокъ и безсиліе. Оттого, до по-явленія Шамиля, духовенство въ Чечнъ было бъдно и невъжественно до такой степени, что во всей Чечнъ не было ни одного ученаго, и молодые люди, желавшіе пріобръсти какое—либо знаніе или даже только изучить арабскій языкъ, на столько, чтобы умъть прочесть коранъ, должны были отправляться съ этою цълію въ Чиркей, Акушу или въ Казикумухъ. Все пре-

имуществе чеченскаго духовенства надъ прихожанами заключалось въ нооредственномъ знаніи грамоты, которая ділала ихъ необходимыми для многихъ нуждавшихся въ составленіи разныхъ письменныхъ актовъ. Эта необходимость и давала имъ еще нікоторое значеніе въ народъ. Нри поступленіи въ духовное званіе не требовалось никакого обряда, а требовалось только одно значіе грамоты. Церковное богослуженіе магометанской религіи не требуетъ никакой подготовки; оно состоить въ дневныхъ молитвахъ, извістныхъ почти каждому.

Недостатовъ и въ этомъ скудномъ образованіи быль причиною того, что у многихъ племень нагорныхъ чеченцевъ почти всё муллы были пришельны. Каждый аулъ выбиралъ себъ кого-пибудь изъ грамотныхъ и признавалъ его своимъ муллою. Изъ среды нѣсколькихъ муллъ выбирались кадіи. Званіе это, говоритъ Ад. П. Берже, не совмѣщало въ себѣ какой-либо высшей степени въ духовной јерархіи, и не предоставляло ему никакой власти надъ прочими муллами. Кадій былъ пи что иное, какъ довъренное духовное лицо, которому предоставлялось, передъ прочими муллами, исключительное право разбирательства по шаріату, случающихся въ его околодкѣ тяжебъ, составленіе нисьменныхъ актовъ и вообще всѣ гражданскія дѣла, въ которыхъ допускалось вмѣшательство духовенства. Впрочемъ, кадіевъ въ Чечнѣ было неменого, потому что избраніе ихъ требовало отъ жителей единства, которое трудно было установить между пими».

Изъ этого видно, что кругъ двятельности чеченскаго духовенства былъ крайне ограниченъ. Не получая никакихъ особенныхъ доходовъ съ прихожанъ, а имъя за то больной запасъ свободнаго времени, духовенство посвящало его торговав и хавбопашеству. Въ Чечнъ каждый мулла получалъ, по примъру своихъ прихожанъ, опредъленный участокъ земли, которымъ и кормился.

Съ водвореніемъ въ Чечнъ власти Шамиля, последній хотя и значительно подняль духовенство въ глазахъ наредя, но все-таки не на столько, чтобы поставить его первенствующимъ.

Мулиы въ Чечнъ по прежнему уважались весьма мало. Они сами не столько заботились о распространении истинъ магометанскаго учения и чистоты религи, сколько хлопотали о поддержании суевърія въ народь. Къ нимъ прибъгали за номощью, чаще тогда, когда нужно было написать какой-нибудь талисманъ, приворожить въ себъ возлюбленную или возлюбленнаго.

Спросите въ ауль: вто приворожиль дъвушку Ану въ Хойдъ?

— Мулла Есенмурза, отвътитъ вамъ чеченецъ.

Про муллу этого говорять, что онь хотя не алимо—не ученый, но большой кудесникь, дълаеть чудеса и не даромь абдало—нородивый.

Про него ходять въ ауль слухи, что онъ научиль отвергнутаго жениха отметить сопернику такъ, что изъ свадьбы пути не вышло, и что онъ одаренъ даромъ предсказаній, за которыми къ нему часто обращаются всв нуждающіеся и желающіе узпать свое будущее.

Получая за это приношеніе или подарокъ, изъ нъсколькихъ барановъ, муллы не отказывались отъ исполненія такихъ просьбъ и вообще старались поддержать религіозное суевъріе въ наредъ, увъряя его, что коранъ открываетъ имъ все темное и скрытное.

Случалась-им засуха, жители спъшили въ муллъ, и просили его отыскать въ книгъ такой день, въ который можетъ быть назначена церемонія для добыванія цождя.

Дъйствительно, давно уже стоятъ жаркіе дни; сухая мгла скрываетъ отъ главъ плоскость и горы, трава выгоръда, а надъ землею колеблется раскаленный воздухъ.

Листья кукурузы завяли и опустились; множество мышей, вызванных засухою, точать ен корни; скоть началь больть и падать. «Въ аулахъ по дорогамъ не было видно ни души; даже собаки забились подъ изгороди, въ твнь, и валялись какъ трупы». Все ждало дождя—но онъ не шелъ. Въ жаркомъ климатъ засуха есть величайшее зло, особенно если она явится весеннею порою. Она лишаетъ тогда все живущее настоящаго и будущаго пропитанія. Въ краю, гдъ доставка хлъба или вовсе невозможна, или очень затруднительна, голодъ есть неминуемый наслъдникъ неурожая. Такой народъ, какъ чеченцы, искони живутъ отъ дня до вечера, не вспоминаютъ, что было третьяго дня, и мало думаютъ, что будетъ завтра; живутъ спустя рукава, потому что безпечность лучшее ихъ наслажденіе. Но когда бъдствіе, которое народъ считалъ за тридевять земель, вдругъ является передъ его глазами, тогда онъ начинаетъ плакаться, шумитъ и бросается изъ стороны въ сторону. Такъ было и теперь.

Жители ауда нѣсколько разъ ходили къ муллѣ и просили его вымолить у неба воды. Мулла порылся передъ пришедшими въ книгахъ и глубокомысленно замѣтилъ, что слѣдуетъ подождать еще немного, пока онъ не отыщетъ для того соотвѣтствующій день. Народъ оставилъ муллу, довольный и тѣмъ, что онъ, хотя не скоро, но отыщетъ такой день и дастъ имъ дожда. Съ своей стороны мулла, отъ времени до времени, внимательно присматривался къ направленію вѣтровъ и взглядывалъ на плоскость горы, особенно съ юго-западной стороны. Въ одинъ изъ четверговъ онъ съ удовольствіемъ подмѣтилъ, «что на плоскости, надъ мглою, образовываются небольшія темныя ядра: изъ-за горъ, съ восточной стороны, показываются и изчезаютъ обълыя облака, а главное изъ-за горъ, съ юго-западной стороны, отъ времени до времени, прорывается свѣжій вѣтерокъ; это *яльчимоск*— дождевой вѣтеръ».

Вечеромъ, послъ молитвы, по обыкновенію, кучка хозяевъ сидъла подлъ мечети; среди ихъ былъ и мулла, глубокомыслено водившій палкою по песку. Разговоръ шелъ о необходимости дождя.

Мулла говорилъ, что засуха есть следствие гнева Божия; что народъ опоганился: куритъ табакъ, пьетъ вино и не следуетъ правиламъ истиннаго мусульманства. — Проклятіє на такихъ, говорилъ мулла, они навлекаюєъ гитвъ Божій... Сегодня же ночью нужно возвъстить проклятіє, иначе нъть пользы.

Собравшіеся только того и ждали.

«Разойдясь по домамъ, они приготовили ружья и, когда стемевло, подняли стрвльбу, громко крича проклятіе твмъ, кто свертываетъ напиросы изъ кукурузнаго листа, пьетъ водку и принимаетъ ложную присягу. Сотни выстрвловъ раздавались въ теченіе получаса. Казалось, въ аулв идетъ самый одушевленный бой. Наконецъ все успокоилось, и аулъ заснулъ».

Мулла подмотръдъ на небо, обведъ его кругомъ глазами, обратилъ особое внимание на юго-западъ и, совершенно довольный, отправился въ свою саклю.

На следующій день онъ пригласиль народь на испрошеніе дождя.

Мужчины, женщины и діти, большіе и малые толпами спішили въ рівві. Женщины несли хлібов, мужчины котлы и посуду, а нівоторые гнали бывовь, предназначенных на жертву. Мулла, собравь возлів себя кружовъ грамотных ва найваль съ ними молитву, а молодые собирали камни, которые складывали въ кучу подлів поющих в. Послідніе брали вмістів 'єъ муллою камешки, читали надъ ними таинственныя слова и, поплевавъ немного на каждый изъ нихъ, откладывали въ сторону. Нісколько человівнь изъ собравшейся толпы отсчитывали оплеванные камни и передавали молодежи, которая бросала ихъ въ рівку или зарывала въ землю. Такое занятіе продолжалось нісколько часовъ и кончилось только тогда, когда было насчитано 70 тысячь такихъ камней — роковое число, безъ котораго нельзя вымолить дождя.

Въ это же самое время мальчики бросались въ воду не раздътые и получали за то подарки.

Набросавъ въ ръку 70 тысячь камней, заръзавъ быковъ, собравшіеся наварили мяса, наблись, напились и отправились въ аулъ.

На слѣдующее утро, въ субботу, многіе изъ хозяевъ увѣряли, что ночью шелъ дождь, впрочемъ небольшой. «Какъ бы то не было, но съ юго-запада надвинулись черныя тучи и стали слышны глухіе раскаты грома; къ вечеру заволокло все небо, а въ ночь съ субботы на воскресенье хлынулъ проливной дождь  $\binom{1}{2}$ .

Зелень сдълась ярче, кукуруза выпрямилась и находчивый аульный мулла торжествоваль....

Самъ Шамиль прибъгалъ неръдко въ подобному шарлатанству, распространяя въ народъ слухъ о томъ, что имъетъ непосредственное сношение съ Магометомъ, будто бы являющимся въ нему въ видъ голубя и другихъ различныхъ видахъ.

<sup>(4)</sup> Чечня и чеченцы Ад. П. Берже. Изъ Нагорнаго округа П. Пътухова, Кавказъ 1866 г. M 65.

Для пріобратенія себа большей силы и нопулярности, она старался дайствовать на суеваріе и фанатизма народа, старался показать, что она избранника Божій и, така сказать, насладника пророка. Магометь началь свое поприще багствомь иза Мекки ва Медину; это багство называется гиджереть
или гиджера, и отъ него начинается латонсчисленіе мусульмань. Шамиль
назваль также гиджреть свое переселеніе иза Гимрэ ва Ашильту и считаеть
съ этого времени начало овоего имамства, не смотря на то, что, посла
смерти Кази-мулы, быль до Шамиля еще имама Гамзать-бекь. Магометь
всаха спутникова его багства назваль мугаджиреть; Шамиль точно также
назваль этима именемь всаха бажавшиха са нима иза Гимерэ ва Ашильту,
и, крома того, всаха таха мусульмань, которые, бажава ота неварныха,
искали его защиты и покровительства. Жителей Медины, у которыха скрылся
магометь и которые его приняли, пророка назваль ночетныма именема
ансара (помощники, сподвижники). Шамиль точно также назваль этима
именемъ жителей селенія Ашильты, пріютившиха его.

«Всъ эти и подобныя тонкости, говоритъ Каземъ-бекъ, придавали Шамилю высокое значение въ глазахъ его подданныхъ; въ особенности онъ пользовался уважениемъ различныхъ легковърныхъ обществъ Дагестана, которыя смотръли на него какъ на намъстника пророка.

«Мохаммедъ динтовалъ свой коранъ отрывками, которые инсались на лоскуткахъ кожи и коры древесной. Шамиль передавалъ свою волю муридамь и наибамъ, на самыхъ маленькихъ лоскуткахъ бумаги. Я никогда не видълъ, чтобы его письма имъли болъе трехъ вершковъ длины и двухъ вершковъ ширины. Это также была одна изъ утонченностей въ подражаніе пророку, которымъ Шамиль привлекалъ къ себъ народъ».

Въ важныхъ случаяхъ, когда необходима была вругая или рёшительная мъра. Шамиль прибъгалъ къ такъ называемому хальвату. Уединившись на продолжительный срокъ, онъ постился, по видимому до совершеннаго истощенія, и потомъ, собравъ въ себъ отовсюду мулль и кадієвъ, сообщаль имъ торжественно, что въ нему явился самъ пророкъ, въ какомъ-нибудь приличномъ обстоятельству видь, объявиль важное откровение, и благословиль на такое-то предпрінтіе. Затемь имамь выходиль къ толив народа, съ нетерибніемъ ожидавшей разъясненія загадочнаго его поведенія, и уже ей на прямины объявляль волю Магомета. Случалось также и то, что, для большаго убъжденія народа въ непогръшимости своихъ дъйствій, онъ под. сыжайт какого-нибудь отшельника, извъстнаго своею строгою жизнію, который съ его словъ проповъдываль народу о сусть мірской, о наслажденіяхь ожидающихъ правовърныхъ въ рай Магомета, о предестныхъ гуріяхъ, и такими проповъдями склонявшаго толцу на предпріятія и поступки, согласные съ видами Шамиля. Подготовляя такимъ образомъ своихъ подвластныхъ, имамъ объявлялъ имъ свои намъренія, будто бы внушенныя ему самимъ Богомъ, и почти всегда достигалъ своей цали.

Суевърный народъ, при стараніи духовенства, въриль этимъ росказнямъ и считалъ Шамиля едва—ли не святымъ, такъ что между жителями Ведено былъ даже обычай, въ важныхъ случаяхъ, клясться именемъ имама. На сколько сильно было развито религіозное суевъріе и легковъріе между чеченцами, и до какой степени они върили въ святость Шамиля, видно изъ слъдующаго ноступка имама.

Въ 1843 году, жители Большой и Малой Чечни, сильно теснимые русскими войсками, пришли въ крайнее развореніе. Сознавая свое безъисходное положеніе и безсиліс въ сопротивленіи съ непріятелемъ и не видя подкръпленія со стороны аварскихъ (дезгинскихъ) обществъ, чеченцы ръшились заявить Шамилю свою просьбу о помощи и просить его прислать имъ такое число войскъ, пъшихъ и конныхъ, съ которыми бы они могли не только отразить непріятеля, но и выгнать русскихъ изъ Чечни; или же, въ противномъ случав, дозволить имъ покориться русскому правительству, бороться съ которымъ они чувствуютъ себя не въ силахъ.

Долго, конечно, не было охотниковъ опправиться къ Шамилю съ подобнымъ порученіемъ народа. Вызваться на столь опасное предпріятіе значило рисковать если не головою, то, по крайней муру, носомь, ушами, глазами или явиться среди семейства съ запитымъ ртомъ. Общее благо требовало однако же частной жертвы, и чеченцы решили избрать и отправить депутатовъ по жребію, который палъ на четырехъ человёкъ изъ деревни Гуной. Всякая выказанная трусость, въ глазахъ чеченца есть такое действіе, которое достойно пресавдованія и общаго презрвиія. Для труса нёть жизни среди его соплеменниковъ. Эта черта народнаго характера и была единственнымъ побужденіемъ въ сохраненію наружнаго сповойствія депутатами, не высказавшими по видимому страха въ неизбъжной опасности и отправив шимися въ Дарго съ челобитною отъ имени чеченскаго народа. Дорогою, ссобразявъ свое положение и зная, что передъ Шамилемъ викто не можетъ не только произнести слово, но и подумать о покорности глурамъ, депутаты придумывали способъ, какъ бы избъгнуть отъ гижва и преследованій имама. Старшій изъ депутатовъ, чеченецъ Тепи, предложилъ остальнымъ своимъ товарищамъ обратиться прежде всего къ Ханумъ-матери Шамиля, и просить ея ходатайства у сына. Не принимая ни чьихъ совътовъ, Шамиль исполнялъ всъ желанія в просьбы матери, какъ завътъ священнаго корана. По ея просьбамъ, сынъ часто прощалъ приговоренныхъ къ смерти, возвращалъ именія ограбденнымъ, и каждый день толпа народа окружала саклю старушки, славившейся своею добродетелью и покровительствомъ обиженнымъ и угнетеннымъ.

Товарищи съ радостію приняди предложеніе Тепи, тімъ боліве, что въ Дарго у него быль вунавъ— Хасимъ-мулла, черезъ котораго и положено было дійствовать на добрую Хавумъ. Зная, что въ Дагестант ни одна просьба не обходится безъ подарковъ тімъ лицамъ, которыя имъютъ вліяніе на ея исполненіе, чеченды снабдили своихъ депутатовъ значительною суммою.

Прівхавъ въ Дарго и захвативъ съ собою 300 рублей блестящею монетою, Тепи отправился къ Хасимъ-мулль. Посль обычныхъ привътствій, пришедшій приступилъ въ ділу и разсказаль о ціли своего прихода. Мулла нахмурилъ брови и объявиль на отрівъ, что мать Шамиля хотя и женщина, но отлично понимаетъ, какъ велико преступленіе и грізхъ, затіваемый чеченцами, которые, вопреки божественныхъ словъ корана, різшаются искать покровительства глировъ (невърныхъ).

— Нътъ! кричалъ запальчивый мулла, ваши чеченцы недостойны называться поклонниками великаго пророка, если они ръшаются промънять въчное блаженство на временное успокоеніе. Нътъ Бога, кромъ единаго Бога, и Магометъ пророкъ его; ихъ только должны бояться правовърные и на нихъ

опнихъ возлагать свои надежды.

— Понимаете—ли вы, продолжалъ ученый мулда, что невъріе ваше и сомнъніе въ милосердіе Аллаха и Магомета суть важнъйшія причины, по которымъ Богъ допускаетъ русскихъ издъватьёл надъ правовърными? Вы страшитесь смерти отъ руки гяура, тогда какъ она прологаетъ вамъ самый прямой путь въ безконечное блаженство, украшенное прелестными гуріями. Предложеніе, съ какимъ вы пріъхали къ великому законоучителю, могло бы быть простительно только одиты женщинамъ; но вы не произнесете его безнаказано передъ лицомъ Щамила. Вы не возвратитесь болъе къ вашимъ преступнымъ чеченцамъ, и въсть о позорной смерти вашей внесется въ чеченскіе прекълы, вмъсть съ заслуженнымъ наказаніемъ.

Едва мулда кончелъ свою грозную ръчь, какъ изъ растегнутаго башмета Тепи, какъ бы нечаянно, посыцались на коверь, къ ногамъ Хасима, блестя-

шія монеты.

— Мои соотечественники—сказаих при этомъ хитрый Тепи съ привътливою улыбкою—уважаютъ достоинства мудраго Хасима и, въ знакъ истиннаго уваженія и преданности, присылають тебъ въ подарокъ эти деньги.

Глаза муллы заблистали, изъ угрюмаго онъ сталъ веселымъ, изъ злаго необывновенно добрымъ. Изъ-подъ съдыхъ усовъ его мелькнула улыбка, а

лъван рука, увы! невольно опустилась на кучу золота.

— Итакъ, намъ ничего нельзя надъяться? спрашивалъ вкрадчиво Тепи. Изъ твоихъ словъ я могъ телько извлечь полезный для себя совътъ: возвратиться обратно въ Чечню, взявъ съ собою 230 тюменей (1) серебра и золота, привезенные въ подарокъ матери Шамиля, на помощь которой мы полагали всю нашу надежду.

- Не будь такъ поспъшенъ, прерванъ его Хасимъ, съ самою привътян-

вою улыбкою.

Такая почтенная цифра, какъ 230 тюменей, окончательно вскружила голову муллы, яраго поклонняка Магомета. Онъ забыль и о глу-

<sup>(1)</sup> Тюмень составляеть около 10 руб.

рахъ, и о коранъ, и о знаменитыхъ словахъ пророка, употребляемыхъ такъ часто магометанами кстати и не истати: у него мерещились передъ глазами только однъ деньги, голова трудилась надъ выгодной поживой. Онъ уже говорилъ: что мать Шамиля, дъйствительно, пользуется уважениемъ сына; что 200 тюменей и его вліяніе заставять ее хлопотать въ пользу чеченцевъ; что 30 тюменей онъ оставляеть въ свою пользу.

— Такъ-ли я понялъ, говорилъ Хасимъ, боясь пасть въглазахъ чеченца, разсказъ твой о настоящемъ положении чеченскаго народа. Не слишкомъ-ли увлекся я, по долгу муллы, въ сужденіяхъ моихъ объ обязанности правовърныхъ къ священному ворану? Пожалуйста, разскажи еще разъ цъль твоего пріъзда.

Тепи повториять все прежде сказанное, прибавивт въ тому, что русские, не стъсняя свободы въроисповъданія, заботятся только о благосостонніи своихъ подданныхъ.

— Понимаю, понимаю! сказаль какь будто обрадованный Хасимъ. Чеченцы, живущіе на плоскости, окруженные со всёхь сторонъ непріятелемь, похожи на птичку въ кліткъ; но відь птичка побьется, побьется въ западнь своей и, убіднвшись въ невозможности разрушить преграду, примиряется, наконець, съ своею неволею и даже начинаеть жить припіваючи, если встрітить заботливость о ея пропитаніи. По моему, самъ великій пророкъ не осудить за покорность гяурамъ чеченцевъ, если они принесуть покорность не по доброй воль, а по неизбіжной необходимости.

Хасимъ согласился на посредничество и объщалъ уговорить старуху принять на себя ходатайство у сына. На слъдующій день, часа за два до заката солнца, депутаты были представлены матери Шамиля, которая, получивъ 200 тюменей, объщала похлопотать за чеченцевъ. Депутаты остались въ Дарго въ ожидавін своей участи.

Въ тотъ же вечеръ Ханумъ отправилась иъ Шамилю. Мать и сынъ бестровали наединъ далено за полночь и старуха возвратилась съ заплананными глазами.

— Я взялась не за свое дёло, говорила Ханумъ, даже и сынъ мой не сићетъ ръшить вопроса о покорности чеченцевъ глурамъ.

Шамиль, дъйствительно, получивъ свъдъніе о намъреніи чеченцевъ, сообразиль, что казнь и истазанія четырехъ депутатовъ не приведеть его къ цъли, что онъ не удержить тъмъ ръшимости чеченцевъ, а возстановитъ только противъ себя колеблющееся въ върности ему воинственное племя. Надо было придумать средство болѣе дъйствительное, надо было хитростію достигнуть того, чего нельзя достигнуть силою. Пользуясь суевъріемъ своихъ подвластныхъ, онъ съигралъ комедію и разъигралъ ее вполнъ мастерски.

Иманъ объявилъ, что, для ръшевія просьбы чеченцевъ, онъ отправится въ мечеть, гдъ будеть поститься и молиться до тъхъ поръ, пока не удостоятся слышать святую волю изъ устъ самого великаго пророка. Шамиль заперся въ мечети. По предварительному распоряжению, вст жители Дарго были также собраны вокругь храма, и приказано имъ оставаться такъ, въ постоянной молитет, до техъ поръ, пока имамъ не выйдеть изъ своего заключенія.

Прошло трое сутокъ, а Шамиль не появляяся и дверь мечети была постоянно запертою. Измученные и ослабъвшие отъ безсонницы, даргинцы не могли объяснить себъ причины такого небывалаго явления и невольно ожидэли чегото особеннаго. Едва только глухой ропотъ появился въ толпъ, какъ дверь растворилась и на порогъ ен показался Шамиль, блъдный и измученный; глаза его были налиты кровью, «какъ бы отъ продолжительныхъ слевъ». Въ сопровождении двухъ муридовъ, имамъ молча взошелъ на плоскую кровлю мечети. По его приказанию, привели туда же и мать его, закутанную въ бълую чадру. Она шла медлено, неровными шагами. Двое муллъ внесли ее на крышу и поставили лицемъ къ лицу съ ен сыномъ. Шамиль, смотря на мать нъсколько минутъ, хранилъ глубокое молчаніе.

— Великій пророкъ Магометт! произнесь онъ наконець, поднявъ глаза къ небу. Святы и неизмънны велънія твои, да исполнится правый судътвой, въ примъръ всёмъ послъдователямъ священнаго корана!

Затъмъ онъ, обратясь въ народу, объявиль ему, что чеченцы, забывъ клятву, ръшились покориться глурамъ и прислади своихъ депутатовъ, которые, не смъя явиться въ нему, обратились въ его матери, прося ел исходатайствовать на то согласіе у сына.

— Ел настойчивость, говориль Шамиль, и безотчетная мол въ ней преданность, внушили мив смълость узнать волю любимца Божія Магомета. И воть, въ присутствіи вашемъ, при содъйствіи вашихъ молитвъ, я, въ продолженіе трехъ сутовъ, постомъ и молитвами вызвалъ на правый судъ пророва и онъ удостоилъ меня отвътомъ на мои дерзновенные вопросы. Но этоть отвътъ вакъ громомъ поразилъ меня! По воль Аллаха, повельно дать сто жестовихъ ударовъ тому, вто первый высказалъ мив постыдное намъреніе чеченскаго народа, и этотъ первый была мать моя!..

По приказанію грознаго имама, муриды сорвали чадру съ несчастной, ухватили ее за руки, но за пятымъ ударомъ плетью бъдная женщина лишилась чувствъ. Какъ бы пораженный этимъ убійственнымъ зрѣлищемъ, Шамиль опускаетъ наказывающую руку и бросается къ ногамъ матери. То, чего добивался Шамиль—онъ достигъ толпа поражена. Смотря на всю эту сцену, пародъ рыдалъ и молилъ о пощадъ старушки. Какой-то трепетъ охватывалъ каждаго, смотря на несчастную и грознаго имама, распростершагося передъ нею...

Безъ всякой тёни прежняго отчаннія, Шамиль подымается на ноги и глаза его горять накимъ-то тержествомъ.

— Нътъ Бога, кромъ единаго Бога, и Магометъ пророкъ Его! восклицаеть онъ, поднявъ глаза къ небу. Жатели небесъ! вы услышали мои усераныя молитвы, вы позволили мнв принять на себя остальные удары, для которыхъ была обречена бъдная мать моя. Эти удары я приму съ радостію, какъ неоцъненный даръ вашего милосердія.

Съ улыбкою на устахъ, онъ скинулъ съ себя красную чуху, снялъ бешметъ, вооружилъ двухъ муридовъ толстыни ногайскими илетьми и, подтвердивъ имъ, что, кто осмълится слабо выполнить волю пророка, того онъ поразитъ кинжаломъ изъ собственной руки, принялъ девяносто пять ударовъ. Во время наказанія, Шамиль не обнаружиль ни мальйшихъ признаковъ страданій—внолить выдержалъ характеръ и одержалъ побъду надъ толпою. Пораженіе толиы было безусловное; сцена разыграна превосходно...

Спокой по надъвъ на себя межавшую у ногъ одежду, быстро сойдя съ кровли мечети и остановившись посреди народа, Шамиль казался совершенно спокойнымъ.

— Гдё эти злодён, за которых потеривла мить моя позорное наказаніе? спросиль онь съ торжествующимь видомь: гдё чеченцы?

Несчастныя жертвы въ одно мгновеніе были приведены и брошены къ ногамъ повелителя. Они не сомнъвались въ своей погибели, точно также, какъ и не сомнъвалась толпа, но Шамиль готовилъ для собравшихся, для чеченцевъ и для всъхъ своихъ подвластныхъ новое пораженіе.

Въ то время, какъ они читали отходныя молитвы, ожидая своей кончины, Шамиль приподняль ихъ собственными руками и поставиль на ноги.

— Возвратитесь къ народу вашему, сказаль онъ имъ, и, въ отвътъ на безразсудное его требованіе, перескажите все те, что вы здъсь видъли и слышали (1).

Случай этотъ хорошо рисуетъ передъ нами и корыстолюбіе муллы, его готовность за деньги толковать слова пророка по усмогрѣнію; онъ доказываеть и маловъріе въ исгинное ученіе религіи, и суевъріе, существующее въ народъ.

Вообще Шамиль старался дъйствовать на религіозное чувство народа внашнею обрядностію религіи п выказываль себя чрезвычайно религіознымъ и чистосердечно преданнымъ муридизму. Но одно слапое исполненіе обрядовърелигіи, безъ внутренняго знанія ея сущности, есть лучшій путь къ суевърному фанатизму и легковърію. Такое настроеніе замъчается у всёхъ племенъ, бывшихъ подъ властію Шамиля.

Чеченецъ чрезвычайно суевъренъ: онъ не броситъ яичной скорлупы въ огонь, боясь, что куры не станутъ нести яицъ или вовсе переведутся; онъ никогда не выбрасываетъ костей, а старается сжечь ихъ, въря, что выбрасываніе ихъ непріятно Богу.

Въ день новаго года, онъ непременно пересыпеть хлабъ изъ чашки въ

<sup>(</sup>¹) Одинъ изъ фанатическихъ поступновъ Шамиля. Кавказъ 1853 г. № 40.

чашку, иначе въ немъ не будетъ изобилія и не хватить на прокормленіе семейства.

Склонный къ мистицизму, чеченецъ охотно вступаетъ въ религіозное братство  $cy\phi\phi u$  (викръ), и расположенъ привътствовать каждаго искателя приключеній имамомъ, хотя бы онъ не умълъ отличить A оть B и не могъ объяснить самыхъ простыхъ вещей.

Чеченцы върять, что можно сглазить человъка, и, въ противодъйствіе тому, имъють амулеты, въ которые зашиваются, обыкновенно, или молитвы, или изреченія изъ корана. По увъренію народа, есть на свъть приворотная трава, которая, въ рукахъ знающаго человъка, имъетъ двоякое дъйствіе: она или привязываетъ двухъ лицъ чувствомъ неразрывной любви, или же поселяетъ между ними ничъмъ непобъдимыя ненависть и отвращеніе.

Спеціалистами по части умінья хорошаго или дурнаго употребленія этой травы были муллы. Чеченцы вірять вы возможность порчи и говорять, что злой женщині стоить только бросять заговоренную и ей извістную траву вы каминь дома того человіна, котораго опа хочеть испортить, и тогда слідствіємь такого поступка бываеть обыкновенно болізнь. Излеченіе испорченнаго можеть быть произведено только тою особою, которая его испортила. Вообще, вы случай болізни, чеченцы прежде всего прибігають кы ворожей, которую и просять узнать: не произошла-ли болізнь оть вліянія дурнаго глаза или оть каких других причинь. Взявы вы руки большой платокы и завязавы на одномы изы его концовы узель, ворожея начинаєть отміривать локтемы оть этого угла до противоположнаго. Остающінся между этими двумя точками разстоянія служать обыкновенно предсказаніемы причины болізни.

По искреннему убъжденію и върованію народа, существуєть трава джаліента-леттенз-буцз (трава, заставляющая лаять), которая, будучи высущена и дана въ пищъ, питьъ или просто брошена въ огонь камина, производитъ бользненные припадки, судороги и крикъ, похожій на лай собаки. Такое вредное дъйствіе чеченцы называють порчею посредствомо отравы, и такихъ лиць, которыхь мы называемъ кликушами, чеченцы считаютъ испорченными этою травою. Бользнь эта проявляется исключительно между женшинами, изъ которыхъ, по медицинскому изследованію, некоторыя пействительно страдають разстройствомъ нервовъ, а больщая часть страдаеть притворствомъ, изъ-за личныхъ видовъ, но увъряетъ, что причиною тому порча отъ травы. Последняя доступна только однемъ колдуньямъ, которыя собирають ее въ извъстное время. Обыкновенно ночью, лучше если въ полнолуние, колпунья или колдунъ выходять изъ дома, стараются ни съ къмъ не встръчаться на пути и, не доходя до высмотрънной травы, останавливаются. Скинувъ съ себя платье и совершенно обнаженная, искательница травы идеть къ ней задомъ, стараясь сорвать ея между ступнями ногь, и въ то же время произпосить заклинанія, отрекаясь отъ вбры и отъ Бога.

— Я не признаю Бога, говорить она, я не его созданіе, я равна ему и также могуща какъ онъ. Я на всегда отрекаюсь отъ него.

Злой духъ, по понатію чеченцевъ, въ этомъ случат не имъетъ накакого значенія и туземныя колдуньи не обращаются къ нему съ просьбою о помощи.

Умопомъщательство и идіотизиъ чеченцы припасываютъ знакомству съ досинышими. Джиныши—духи, которые, по нонятію народа, составляютъ средину между ангелами и духами зла, но связь съ которыми человъка не приводитъ къ доброму и кончается почти всегда умономъщательствомъ. Джиныши, пользуясь свободнымъ доступомъ на небо, похищаютъ иногда обманомъ, иногда подслушиваніемъ сокровенныя тайны о будущности и передаютъ ихъ своимъ земнымъ друзьямъ. Когда же ангелы замътятъ, что джинышъ подслушиваетъ ихъ, то, раздраженные этимъ, схватываютъ нервую попавшуюся имъ нодъ руку звъзду и бросаютъ ихъ въ непрошенныхъ посътителей своихъ небесныхъ чертоговъ. И вотъ отчего происходитъ, по объясненію чеченцевъ, то явленіе природы, которое мы называемъ падающими звъздами, или метеорами (1).

Имъя въру въ гаданія и гадальщиковъ, чеченцы весьма часто прибъгаютъ къ гаданію, при помощи зеркаль (кюсгехажіу), камней (пальтасаръ), платка (дольдустеръ) и, главнъйшимъ образомъ, по кости барана, книгъ Седіэнз-джайнэ, принадлежащей перу Абдурзукка и Абдурахмана, и по книгъ Пайхомаръ-Сулейманъ-джайнэ, написанной нъкіниъ Сулейманомъ.

Последняя книга и способъ гаданія по ней совершенно сходны и тождественны съ теми книгами *въщаго Царя Соломона*, которыя такъ распространены въ массъ простаго населенія русскаго народа.

Болье другихъ доступный, и потому болье распространенный, способъ гаданія пхенерь или пхенерь—хажерь—гаданіе по кости барана. Онъ употреблядся наждый разъ, когда предпринимались военныя дъйствія, выступленіе въ походъ хищническихъ партій, желавшихъ узнать будущій свой усиъхъ пли неудачу. Самъ Шамиль не пренебрегалъ гаданьемъ этого рода и иногда, прежде выступленія въ походъ, совъщался съ хажеромъ, или прорицателемъ посредствомъ кости.

Желающій гадать или узнать свою судьбу приводить къ кажеру непремізню собственнаго и годовалаго барана, такъ какъ, иначе, все предсказаніе будеть относиться къ дъйствительному хозянну барана. Послідній можеть быть произвольной шерсти, но дучше если бізой. Собственными бараноми гадающій можеть назвать такого, который взять изъ принадлежащаго ему стада или, послі покупки, пробыль у новаго владільца не менію одного года, или наконець такой, которому купившій успізль дать три раза соли.

<sup>(</sup>¹) Этнографическіе очерки Аргунскаго ущелья А. П. Ипполитова. Сборникъ свъдъній о кавказскихъ горцахъ выпускъ I изд. 1868 г.

При таких условіях барань, сділавшись окончательно собственностію новаго хозяина, принимаеть на своих костях отпечатокь всей его личности и всей его будущности.

Хажеръ рѣжетъ барана и, сваривъ его, беретъ одну изъ дотатокъ цередней ноги животнаго. Лопатка доджна быть совершенно цѣдал, не разрубленная, не треснувшая и отдѣденная отъ мяса свѣжаго и сваренаго, а не отъ сыраго и соленаго. По такой допаткѣ знахарь узнаетъ всю подноготную, не только каждаго смертнаго, но и самой природы. Темныя и свѣтым пятна, видныя на кости, если смотрѣть сквозь нея на свѣтъ, кровавыя пятна и разные узоры жилокъ, видные на допаткѣ, всѣ эти признаяи служатъ основанемъ и темою для предсказаній; кровавыя пятна считаются особению дурнымъ предзнаменованіемъ.

Лучиними гадальщиками считаются чаберлоевцы (татбутри) и про нихъ разсказывають удивительныя вещи.

Гази Мухаммедъ, сынъ Шамиля, разсказывалъ, что въ 1859 г., отступая отъ преслъдования русскихъ войскъ и проходя изъ Ведено въ Гунибъ, одинъ изъ чаберлоевскихъ знахарей предсказалъ имъ весьма дурныя послъдствия и даже загруднился назвать ихъ по имени.

— Все это, дъйствительно, такъ и случилось, замътиль Гази Мухамисть, разсказывая г. Руповскому о чаберлоевскихъ знахаряхъ, мы могли ожидать всъвозможныхъ несчастій: могли ожидать смерти во всъхъ ея видахъ, но того, что съ нами случилось, никому и въ голову не приходило.

Извъстно, что на Гунибъ, въ 1859 г., Шамиль былъ взятъ въ плънъ со всъмъ семействомъ.

Книга Седізно--доксайно пользуется огромными значеніеми между чеченцами и не рази служила средствоми для многихи предводителей Чечни и Дагестана направлять волю народа по тому пути, который вели ихи ки достиженію личныхи цілей. Гаданіе по ней производится при помощи математическихи выкладоки.

«Седіэнт-джайнэ, говорить г. Ипполитовь, въ переводь вначить книга зепъзды (седи по-чеченски — звъзда). Мусульмане принимають двънадцать совъздій, по числу главныхъ ихъ пророковъ или святыхъ. Каждый изъ этихъ послъднихъ родился подъ извъстнымъ созвъздіемъ, а потому вся внига Седівис-джайнэ раздълена на двънадцать отдъловъ, изъ которыхъ каждый соотвътствуетъ извъстному созвъздію и тому пророку, который подъ нимъ родился. На первой страницъ книги излагается арабская азбука, съ соотвътствующими каждой буквъ извъстными числами: элипъ-одинъ, би-два, ти-четыре, си-восемь, джи-три, хи-восемь, хіс-нуль, далз — четыре, дзалъ-четыре, ри-восемь, дзи-семь, сепъ-нуль, шенъ-нуль, сатъ — шесть и т. д. Гадающій или гадающая, прежде всего, говорятъ свое имя и имя матери своей. И то, и другое разбирается по буквамъ, и величины, соотвътствующія каждой изъ нихъ, складываются; потомъ отъ суммы, полу-

чаемой отъ сложенія величинь, выраженныхь буквами имэнь гадающаго и его матери, откидывается по двінадцати единиць до тіхъ порь, пока не останется числа менте двінадцати. Согласно величины оставшагося числа, отыскивается отділь одного изъ созвіздій, подъ тімъ же числомъ, въ которомъ и закиочается прорицаніе для мужчинь и женщинь отдільно. Начинается оно обыкновенно описаніемъ паружности: «у него красивое лицо, высокій рость, тонкій стань, блестящій взорь...»; потомъ уже слідуєть описаніе его жизни настоящей, а потомь и будущности».

Суевъріе, существующее въ народъ, частію перешло и въ дурную сторону характера туземца.

Чеченецъ не затруднится дать несправедливое показаніе или ложную присягу. Онъ не считаеть это преступленіемъ и върить чистосердечно, что присягнуть ложно не составляеть гръха, если только присягающій, во время обряда, не положить нальца па корань или перевернеть газырь на груди своей черкески. Присягнуть ложно ничего, а курить табакь, по понятію чеченца, гръхь тяжкій, потому что табакь — дъло нечистое.

«До пророка Адама, говорять чеченцы, быль создань изъ огня Эблись. Когда Богь создаль Адама, то подчиниль ему всёхь животныхь. Эблись обидёлся такимы предпочтеніемь, сдёланнымы Адаму».

— Я, говорилъ Эблисъ, созданъ изъ огня, а Адамъ изъ земли: значитъ я чище; зачъмъ же Адаму предпочтение.

Онъ возмутийся противъ Бога; въ наказаніе ва то его такъ прижали, что онъ не выдержалъ — испустилъ мочу. И вотъ на томъ самомъ мъстъ, гдъ упала моча Эблиса, и выросъ табакъ.

— Кури, брать, совътую тебъ! дебавляеть чеченець, разсказывая исторію происхожденія табака.

Запрещеніе курить табакь принадлежить къ числу установленій, изобрѣтенныхъ Шамилемь, который вообще преслѣдовалъ роскошь, пляски, музыку и пѣніе, стараясь замѣнить его однимъ постояннымъ напѣвомъ: ля-илляхи-иль-лля! (Нѣтъ Бога кромѣ единаго Бога). Но ему не совсѣмъ удалось это: чеченцы увеселяли себя пандуромъ (балалайкою) и скрипкой особаго устройства (1). Скрипка ихъ состоитъ изъ чашки, съ квадратвымъ вырѣзомъ на диѣ, обтянутой сырой кожей, съ двумя круглыми прорѣзами; къ ней придѣланъ грифъ; вмѣсто струнъ натянуто три шелковинки, по которымъ водатъ смычкомъ изъ конскихъ волосъ. Иравда, чеченцы почти не имѣютъ викакихъ историческихъ пѣсенъ, въ которыхъ бы излагались цѣлыя событія, и даже очень рѣдко касаются частныхъ фактовъ.

«Хотя иногда, говоритъ Ипполитовъ, смълые разбойничьи подвиги, отчаянная защита и смерть какого нибудь извъстнаго натедника и сохраняются въ пъсняхъ: тъмъ не менъе, большая часть ихъ — вызванная минутой импрови-

<sup>(1)</sup> Кистинь играеть на трехструнной баладайки формою похожей на треугольникь.

вація: ею восхищаются, она воспламеняеть изв'ястныя чувства, но в'я весьма р'ядкихъ случаяхъ заучнвается и становится популярною. Исключеніе составляють разв'я только т'я изъ піссенъ, которыя складываются иногда на происшествія заинтересовывающія цілый народъ, или же на изв'ястныя дійствія лица, на которое народъ смотрить какъ на дійствія постыдныя—эти пізсни непрем'янно уже заучиваются: ихъ знають не только вврослые, но даже и діяти». Такова пізсня о Шамилі, сложенная послів изъявленія имъ покорности русскому правительству. Изъ другихъ народныхъ сказаній у чеченцевь существують сказки и басня, заслуживающія полнаго вниманія по своему своеобразному характеру, разнообразію содержанія, и віз которыхъ можно встрітить римскихъ кесарей, Змін-Гарынича и Сивку-Бурку. Оберотни и красавицы за мужемъ за медв'ядями занимають одно изъ видныхъ мість въ чеченскихъ сказкахъ.

Народныя сказанія ихъ много терпти отъ преслідованій Шамиля и его муридовъ.

Оставивъ пъсни, чеченцы не могли обойтись безъ музыки. Ни одно пиршество и семейный праздникъ не обходились у нихъ безъ пандура; а главное безъ бойкой дезгинки, причемъ, въ знакъ высшаго одобренія, ловкимъ танцорамъ стръляють подъ ноги изъ пистолетовъ.

Танцы были въ большомъ употреблении и во время праздниковъ, которыхъ, впрочемъ, у чеченцевъ было немного. Къ числу праздниковъ относятся н установленные Магометомъ дни. Еженедъльный праздникъ пятница начинается обыкновенно въ четвергъ съ закатомъ солица; онъ обыкновенно сопровождается извъстными молитвами и не имъстъ никакихъ характеристичныхъ особенностей. Въ пятницу не работаютъ, не выгребаютъ изъ очаговъ золы и раздають наканунё милостыню бёднымь, которыхь въ Чечнё было всегда много. Милостыня состоить изъ молока, муки, соли, у кого что найдется. Когда Шамиль жиль въ Ведено, то каждую пятниц/ дёлаль церемоніальный и торжественный выходъ въ мечеть. Въ назначенный часъ отрядъ вооруженныхъ муридовъ, при пѣніи священнаго гимна: ля-илляхи-иль-алла, подходилъ къ дому имама и, ставъ въ двъ лиціи по объимъ сторонамъ дороги въ мечеть, ожидаль его выхода. Одетый съ некоторою изысканностію во все белое, зеленое или синее, за исключеніемъ чалмы, которая была всегда изъ дорогой бълой шали, Шамиль шелъ въ мечеть, окруженный приближенными лицами, старшинами и муридами, предшествовавшими и замыкавшими торжественное шествіе. При входъ въ мечеть, народъ вставаль со своихъ мъсть, и молча привътствовалъ своего имама. Одинъ изъ муллъ или самъ Шамиль соверщалъ богослуженіе. «По окончаніи же всёхъ церемоній, отличающихся большими странностями, чуждыми церковныхъ уставовъ настоящаго исламизма, почетныя изъ присутствующихъ лицъ подходили къ Шамилю съ поздравленіями съ правдникомъ, причемъ цъловали ему руки или лицо, смотря по званію поздравдяющихъ, на что имамъ отвъчалъ ласковою улыбкою или пожатіемъ руки. Наконецъ Шамиль подавалъ знакъ къ выходу изъ мечети, который совершался точно въ такомъ же порядкъ, какъ и шествіе въ мечеть».

Одинъ разъ въ году чеченцы соблюдають пость (мархъ), который, по времени, принадлежитъ въ числу передвижныхъ постовъ и не каждый годъ бываеть въ одно и то же время. Обыкновенно временемъ поста бываетъ имль или августъ мъсяцы, отъ начада и до конца новолунія, и продолжается цълый мъсяцъ.

Во все время поста чеченцы днемъ, до заката солнца, не употребляють пищи и питья, но за то ночью ъдять но два и по три раза. Многіе изътуземцевь не придерживались строго устава религіи и пость соблюдали не со всею точностію: Молятся обыкновенно утромъ, въ полдень, разъ до заката солнца и два послъ заката; въ постъ же молятся еще одинъ разъ въ полночь, послъ предварительнаго омовенія членовъ.

Постъ оканчивается праздникомъ Вайрамъ, который сопровождается всеобщимъ пиршествомъ, значительными пожертвованіями въ пользу бъдныхъ, взаимными поздравленіями и посіщеніями, скачками и другими народными увеселеніями. Наканунъ праздника многіе жертвуютъ скотъ въ пользу бъдныхъ, и тогда онъ ріжется у мечети и тутъ же раздается неимущимъ; часть изъ него удёлялась прежде и плённымъ.

Утромъ, въ день *Байрама*, жена приноситъ въ мужу и отцу семейства мъшовъ съ хлъбными зернами и деревянную или глиняную чашу. Насыпавъ въ чашу зеренъ, хозянвъ подзываетъ въ себъ поочередно дътей и ближайшихъ родственниковъ и, взявъ въ руки чашу полную зерна, поздравляетъ ихъ съ праздникомъ и съ окончапіемъ поста.

— Жертвуещь ли эту чашу для бъдныхъ? спрашиваетъ обыкновенно хозяннъ у каждаго подошедшаго къ нему и, получивъ, конечно, согласіє, высыпаеть верна въ другую посуду.

Потомъ все отсыпанное отдается бъднымъ. Мужчины отправляются съ визитами, а женщины остаются дома для угощенія приходящихъ и до полудня, забравъ съ собою пищу, отправляются на кладбище для поминовенія умершихъ родственниковъ. Туда же приходятъ мужчины и дѣти. Одни ѣдатъ, вспоминая умершихъ, другіе устраиваютъ скачку. Отличившійся на ней получалъ какую нибудь ничтожную награду отъ доброхотнаго-дателя или отъ наиба, если онъ присутствовалъ при этомъ. Въ этотъ же день наибы отправлялись въ резиденцію имама, съ поздравленіемъ Шамиля и его приближенныхъ.

Въ Ведено, въдень Байрама, имамъ, при огромномъ стечени народа, лично объемаль установленные обряды и собственноручно закалываль барана, преднатаннаго въ раздачу бъднымъ. За этимъ бараномъ закалывалось множество другихъ барановъ, приведенныхъ и предназначенныхъ на жертву, и на дворъжилища Шамиля въ этотъ день кровь лилась ръкою.

Кром'в Байрама, у чеченцевъ есть еще другой праздникъ, *Курбант-Байрамя*, въ день котораго также режутъ барановъ, послъ прочтенія муллою надъ каждымъ

особой молитвы. Этотъ праздникъ имълъ ту особенность, что мясо заръзанныхъ, такимъ образомъ, барановъ не давалось христіанамъ, а для нихъ ръзались особые бараны, и безъ молитвы. Самый способъ закалыванія жертвы въ этотъ день также отличный отъ обыкновеннаго. Скотину и куръ ръжутъ только мужчины, кладя голову жертвы на востокъ, ногами къ полудню, и проръзывая шею отъ полудня (1).

## III.

Чеченское селеніе. — Домъ. — Гостепріимство. — Характеръ чеченца. — Наружный видь и одежда. — Чеченская женщина и ен характеръ. — Сватовство и обрядъ бракосочетанія. — Семейный быть. — Обычаи при рожденіи. — Отношеніе родителей къ дѣтямъ. — Похоронные обычаи.

Чеченскіе аулы или селенія были вообще растянуты на значительное разстояніє; сакля отъ савли отдёлялась садомъ, отородомъ, дворомъ, а иногда и пашнею. Селенія строились неправильно, каждый дворъ отдёльно, и раскидывались по предгорьямъ, въ лѣсу, вдали отъ дорогъ и удобныхъ путей сообщенія. Чечепцы, обитавшіе въ долинъ, жили большими аулами; но въ горахъ, напротивъ того, селенія ихъ были незначительны и часто состояли изъ нѣсколькихъ дворовъ. Въ предупрежденіе отъ нападеній, нѣкоторые изъ ауловъ, подобно тому какъ наши казачьи станицы, были окружены валомъ и плетнемъ съ частоколомъ.

Жилища джераховъ, кистинъ, галгаевъ, поринцевъ и мереджинцевъ, составляющихъ Ингушевскій округъ, состоятъ преимущественно изъ старыхъ каменныхъ башенъ, сложенныхъ изъ каминя, безъ цемента и имѣющихъ нѣсколько ярусовъ. Башни эти построены греимущественно на выступахъ скалъ или на оконечностяхъ гребней, словомъ на такихъ мѣстахъ, которыя ни для чего другаго не годны. Въ одной такой башнѣ живетъ почти всегда нѣсколько семействъ, занимающихъ верхніе этажи, а пижніе предназначается для помѣщенія скота. Живя совокупно въ одной башнѣ и въ такомъ близкомъ сосѣдствъ, семейства раздѣлены между собою капитальными стѣнами, и помѣщеніе каждаго выходитъ въ общій корридоръ, составляющій принадлежность каждой башни. Кромъ жилыхъ башенъ въ горскомъ аулѣ встрѣчаются нерѣдко башни обороните

<sup>(1)</sup> Дневникъ русскаго солдата, С. Бъляева, Вибліот. для чтенія 1848 г. т. 89. Нѣчто о Че́чиъ Клингера Кавк. 1856 г. № 97 и 101. Шамиль и Чечня Воен. Сборн. 1859 г. № 9. Плевнъ у Шамиля Вердеревскаго.

со множествомъ амбразуръ, имъющихъ форму треугольниковъ, крестовъ, звъздъ и другихъ изображеній. «До сихъ поръ на нъкоторыхъ изъ нихъ, въ верхнихъ большихъ амбразурахъ подъ крышею, виднъются груды покрытыхъ мхомъ камней, которыя, по всей въроятности, предназначались служить боевыми снарядами при оборонъ.

Кромъ того, башни эти подадаются всегда на самыхъ неприступныхъ возвышенностяхъ, командующихъ надъ окружающею мъстностью, и рекомендуютъ не лишенными основанія стратегическія соображенія бывшихъ строителей ихъ».

Двъ или три жилыхъ башни, витщающія въ себъ нъсколько семействъ, составляютъ аулъ, групирующійся, какъ мы сказали, или у оконечностей гребней, или на выступахъ скалъ, и преимущественно въ мъстахъ наиболъе живописныхъ.

Чеченское селеніе, напротивъ того, часто тянется въ длину вереты на три или на четыре, хотя весь ауль состоить не болье какь изъ ста домовъ. Всъ строенія деревянныя, въ одинь, ръдко въ два этажа, и съ плоскими крышами. Домъ чеченца деревянный, бревенчатый или турлучный, обмазанъ съ объихъ сторонъ гляною и выбъленъ: внутря его относительно чисто, опрятво и свътло. Въ стънахъ сдъланы окна безъ рамъ, но со ставнями для ващиты отъ вътра, преимущественно съвернаго, оттого и двери обращены всегда на югъ или востокъ. Сторона дема, въ который продълана дверь, обнесена навъсомъ, для того, чтобы дождь не проникалъ въ саклю и чтобы подъ нимъ можно бы было скрыться во время льтняго зноя.

Домъ Шамиля, напримъръ, въ Ведено имълъ слъдующее устройство. Обширное пространство, до ста саженъ ширины и до 200 саж. длины, было обнесено частоколомъ—это внъшній дворъ шамилева сераля. Въ самой срединъ этого двора помъщался еще внутренній дворъ или самый сераль, гдъ расположены были разныя хозяйственныя строенія и жилыя помъщенія для семейства, прислуги и гостей. На внъшнемъ дворъ стояло помъщеніе для 200 человъкъ конвоя Шамиля. Самый домъ имама былъ построенъ четыреугольникомъ, съ крытою внутри по всему протяженію галлереею, выходящею на внутренній дворъ, посреди котораго возвышался двуэтажный флигель Шамиля, обнесенный также крытою галлереею. Сообщеніе этого флигеля съ домомъ, гдъ жили его жены, производилось по доскамъ, настланнымъ на землъ. Каждая изъ женъ Шамиля имъла особое помъщеніе изъ нъсколькихъ комнатъ.

Дверь свою чеченець почти никогда не запираеть, и потому сильный сквозной вътеръ свободно гуляеть по комнатамъ, которыхъ бываеть по двъ или по три въ каждомъ домъ. Полъ залить глиной, смъщанной съ высъвками, плотно убитъ, отъ чего чрезвычайно кръпокъ, глянцовитъ и не даетъ больой пыли. Сакля нагръвается каминомъ, чаще очагомъ, надъ которымъ сдътана труба, проходящая сквозь крышу и оканчивающаяся двумя конусами,

соединенными вийсти своими узкими основаніями, такъ что по средини трубы образуется родъ нерехвата; для печенія хабба устроены па дворв особыя печи. Вдоль внутреннихъ ствнъ сакли идутъ лавочки, на которыхъ разложены въ порядкъ: посуда, ковры, одъяла, подушки и прочая домашняя рухлядь. Въ одномъ углу комнаты стоить корзина съ зерновымъ хлъбомъ, а въ другомъ кадка съ водою, составляющія почти единственную мебель сакли. Одна изъ комнать сакли предназначается для пріема гостей и посить названіе кунахской. На убранство и чистоту этого помещения каждый хозяннъ обращаеть особенное вниманіе. Въ кунахской можно встратить: два-три скамейки, мучшія изъ всёхъ какія только есть въ домё, широкій сундукъ, покрытый ковромъ, н поль комнаты, устланный бълыми войдоками. Здёсь, вмёсто очага, устраивается непремённо каминъ, а сбоку его, у маленькаго окошечка, на почетномъ мёстё, стоитъ вровать туземнаго издълія. Въ разныхъ мъстахъ, но преимущественно около дверей, виситъ нъсколько бычачьихъ шкуръ, на которыя правовърные становятся при совершеніи молитвы или намаза. Стіны кунахской утыканы деревянными колышками и на нихъ въ одномъ мъсть развъщано оружіе, въ другомъ бутылки, привязанныя веревочками за гордышко, въ третьемъ глиняныя и деревянныя тарелки и чашки, «также схваченныя шнуркомъ въ просверденныя около краевъ дырки». «Все это-нужно замътить, говорить г. Грабовскій, почти всегда служить не болье какъ украшеніемъ, и чёмъ больше развъшано такихъ украшеній, тъмъ почтеннье хозяинъ, тъмъ гостепріимнъе считается кунахокая». Каждый домъ инбетъ почти всегда дворъ, огороженный плетиемъ. Часто чеченцы живутъ вийстй цёлыми фамиліями, и тогда на одномъ дворъ устраиваются сакли для каждаго семейства и располагаются такимъ образомъ, что сакия самаго младшаго брата ставится между сакиями средняго и старшаго.

Близъ дома строятся помъщенія для скота, а если недалеко отъ аула протекаетъ ръчка, то многіе ховяева вибють свои мельницы, или на самой ръчкъ, или на проведенной изъ нея канавъ. Крошечный бревенчатый срубъ съ соломенной крышей, смазанной глиною, или четыре каменныхъ стънки, сложенныя безъ цемента, на которыя набросана земляная крыша — вотъ и вся мельница, въ которую ведетъ такая крошечная дверь, что въ нее можно только вябъть, а не войти. Подъ срубомъ вертится вертикальный валъ съ лопостями, по которымъ бъетъ струя воды и приводитъ валъ въ движеніе. Такъ какъ горцамъ неизвъстно употребленіе шлюзовъ, то жерновое колесо, находясь въ непрерывномъ вращеніи, производитъ постоянный шумъ и тъмъ обращаетъ вниманіе на эти крошечныя груды камней, только верхомъ своимъ похожія на строенія.

Почти у наждаго дома есть свой огородь, въ ноторомъ засквается преимуществено: лобія, бобы, тыква, рёдко огурцы, чесновъ и лукъ; подлю огорода есть небольшой влочевъ земли, заскваемый нынъ табакомъ, иногда арбузами и дынями. Въ иткоторыхъ аулахъ разведены небольшие сады, но за то во встхъ аулахъ кукуруза заствается въ изобили  $\binom{1}{2}$ .

Изъ всего своего помъщенія чеченецъ больше всего дюбить кунахскую, въ которой онъ проводить большую часть дня среди знакомыхъ и гостей.

Гостепріимство-первобытная добродьтель всталь народовъ-установило свои обычаи, которые придають полудикому населенію нікоторый видь благород ства. Гостепріимство было развито въ значительной степени и между чеченнами, которые вообще весьма общежительны и, не смотря на дикость нравовъ, являются утонченно въжливыми хозяевами и гостями. Никто, даже и изъ маленькихъ, не войдетъ въ домъ нечанию или въ расплохъ. Человъкъ, прібажающій или приходящій на дворъ, останавливается, и если прівада его не замътили, то вызываеть хозяина. Последній, въ большинстве случаевь, предупреждаетъ гостя и самъ выходитъ въ нему на встричу, здоровается, пожимаеть руку, принимаеть коня и привязываеть его къ столбу. Пригласивъ гостя въ кунахскую, хозяннъ, въ дверяхъ ея, принимаетъ, но обычаю, нередаваемое ему гостемъ оружіе. Послъ этого горскій этикетъ воздагаетъ уже на хозяина отвётственность въ безопасности гостя и, вмёстё съ тёмъ, обязанность самаго изысканнаго гостепримства. Не смотря на жалкую обстановку жилищь, нищету и бъдность, чеченцы отличаются самымъ радушнымъ гостеприиствомъ. Каждый старается окружить гостя тъмъ матеріальнымъ довольствомъ, какого самъ не имъетъ ни въ годовые праздники, ни въ торжественныя минуты для своего семейства. Хозяинъ сажаетъ своего гостя на почетномъ мъстъ, отказывается състь съ нимъ рядомъ и ежеминутно удаляется навъ бы для того, чтобы не стъснять гостя своимъ присутствіемъ и предоставить кунахскую въ полное его распоражение. Прібядъ гостя всегда составляетъ исключительное явление въ обыденной жизни горца, и потому жители не пропускають случая потолковать съ нимъ, запастись новостями или просто поглазъть на него. Толпа полунагихъ ребятишекъ съ крикомъ и пискомъ встричають гостя при въбзди въ аумъ, и провожають его потомъ при вывзув изъ того же аула. Праздные звваки, которыхъ весьма много въ каждомъ селенія, даже и изъ людей взрослыхъ, цёлою толпою вваливаются въкунахскую, безъ всякаго приглашенія и спроса. Небольшая гостиная комната весьма быстро наполняется народомъ, тъснящимся отъ дверей до камина и чуть не взбираясь другь на друга. Если гостю удастся уговорить хозяина състь съ нимъ, «то онъ, посидъвъ немного и поговоривъ вскользь о разныхъ пустя-

<sup>(4)</sup> Чечня и чеченцы Ад. Берже. Воспоминаніе о кистахъ А. Зиссермана Кавкавъ 1851 г. № 94. Изъ Нагорнаго округа П. Пътухова Кавк. 1866 г. № 65 и 95. Повадка въ Ичкерію Ограновича Кавк. 1866 г. № 22. Дневникъ русскаго солдата Библіот. для чтен. 1848 г. т. 88. Горы и Чечня. Записки Пассека (рукоп.) Плънъ у Шамиля Вердеревскаго часть III. Экономическій и домашній быть жителей горскаго участка Ингушевскаго округа Грабовскаго. Сборн. свъд. о кавказс. горцахъ выпускъ III.

кахъ, снова удалялся изъ кунахской» распорядиться чёмъ нибудь, хоть бы, положимъ, угощениемъ.

Хознака приготовляеть угощеніе, но сама не присутствуєть въ обществ в мужчинь; если чеченець бъдень и не имъеть особой кунахской, то женщины выходять на дворъ и остаются тамъ до тъхъ поръ, пока гость не уъдетъ. Если странникъ, хотя бы и не знакомый, остановился проъздомъ у чеченца на ночлегъ, то хозяинъ не пожалъетъ заръзать въ честь его барана, а если при томъ гость принадлежитъ къ числу лицъ почетныхъ и пріъхаль съ большою свитою, конвоемъ или окруженный товарищами, то хозяинъ ръжетъ и штуку рогатаго скота, изъ мяса котораго старается приготовить самыя разнообразныя кушанья.

Обыкновенную нищу чеченца составляють: просяная депенка и сыскиль, кукурузный хаббъ, который вдять часто съ биремомо. Биремъ, давнишнее кващеное и соленое молоко, безпрестанно разводимое то водой, то молокомъ, съ приправою соли. Прочія блюда составляють: ажиз-вареная кукуруза, лапша, молоко свъжее (ширъ) и кислое (шаръ), творогъ, масло, пшеничныя лепешки, у которыхъ верхняя корка покрывается толстымъ слоемъ сала; блины, употребляемые преимущественно на свадьбахъ и похоронахъ, и дожижика-мясо въ различныхъ видахъ, и превиущественно баранина, изъ воторой приготовияють довольно вкусный бульовь, весьма часто приправияемый сметаною и чеснокомъ. Супъ подается въ деревянныхъ чашкахъ, а говядина, всегда наръзанная на куски, и состоять преимущественно изъдвухъ видовъ: вареной и сушеной. Чеченцы не вдять горячаго и, сваривь бульонь, разводять его холодною водою, если не желають ждать, пока онь остынеть. Кромъ того варять фасоль, бобы, а теперь входить въ употребление картофель. Для гостя чеченецъ подаеть шашлыкъ, калта-детты-сыръ, перемъшанный съ топленымъ масломъ, и калмыцкій чай. Если пріважій посвтить его лътомъ, то онъ подаетъ арбузы, дыни, яблови, сливы и дивій виноградъ-Изъ последняго выжимается чапа-сокъ для питья, и, проме того, чеченцы употребляють во время пиршествь бузу-питье изъ проса, и максу (сладкая буза). Собирая дикую грушу, они сушать ее и, смоловь въ жерновахъ, разводять въ водъ и употребляють послъ жирныхъ кушаній.

Капуста замѣнялась у чеченцевъ солеными листьями черемши. Зьмою корень ея потреблялся вмѣсто хрѣна, а весной молодую черемшу варили въ водѣ и тогда она имѣла вкусъ спаржи, или жарили въ маслѣ и салѣ. Молодая крапива, перетираемая съ солью, также употребляется въ пищу. Собирать черемшу весною составляло одно изъ удовольствій чеченскихъ дѣвушекъ, часто отправлявшихся въ лѣсъ и горы, въ сопровожденіи молодыхъ людей, а иногда и суженыхъ.

Чеченцы очень умъренны въ пищъ, точно также какъ въ снъ. Не смотря на то, что весьма сильны и ловки, они ъдять очень мало и часто довольствуются чурекомъ съ кускомъ бараньяго сала или сыра. Дома чеченцы

вдять раза два или три, но по немногу. Мужъ всть всегда отдельно оть жены, которая не осмелится сесть вместе съ нимъ, безъ особаго приглашенія. Пищу приготовляють тогда, когда приходить время всть, и при томъ въ такомъ количестве, чтобы не было остатковъ. Приличе требуетъ, по окончаніи вры, оставлять всегда что-нибудь на блюде. Передъ вдою и после умывають руки и полощать ротъ.

Когда кушанье готово, то, спустя часъ или два послъ прітада гостя, въ кунахскую входитъ кто-нибудь изъ прислуживающихъ, обыкновенно мальчикъ съ тазомъ, рукомойникомъ (кумганомъ) и полотенцемъ, перскинутымъ черезъ плечо. Умовение рукъ начинается съ гостя, и если онъ лицо почетпое, то только одинъ вытираетъ руки полотенцемъ, а прочимъ полотенце не подается и руки присутствующихъ обсыхають сами собою. Едва только мальчикъ обойдетъ присутствующихъ и дастъ имъ ўмыть руки, какъ въ двери кунахской вносять небольшіе кругленькіе столики о трехъ ножкахь, установленные кусками шашлыка, сыромъ и чурсками. Въ большинствъ случаевъ гость теть одинъ, и если онъ лицо значительное, то весьма трудно бываеть уговорить кого-нибудь състь рядомъ съ гостемь за одинъ столъ. Съ началомъ угощения въ кунахской «раздается, пишетъ г. Грабовский, звучное причмокивание, какъ нужно полагать, очень возбуждающее апетить присутствующихъ, которые все время молча, прислонясь къ стънъ, созерцаютъ, какъ куски шашлыка и сыра экстренно отправляются во рты закусывающихъ. Это первое блюдс, попадающее обывновенно на голодные зубы, представляетъ въ концъ лишь скудное напоминаніе, что оно существовало. На вниманіи къ этому блюду голодныхъ желудковъ разбиваются надежды присутствующихъ получить съ него что-нибудь и на свою долю; не, тъмъ не менъе, столикъ, даже когда на немъ остаются однъ кости отъ шашлыка да врошки сыра, все-таки переходить къ стоящимъ у дверей. Зачтит они усаживаются за подобный столикъ и ради чего также чмокаютъ губами, вакъ будто вкушая нивъсть какое лакомое блюдо, объясняется обычаемъ, требующимъ изъ приличія състь даже за пустой столъ, чтобы только не компрометировать хозяина».

Во время объда, если гость отръжеть кусокъ мяса и передасть его кому лябо изъ присутствующихъ, то это считается большимъ вниманіемъ со сто роны гостя и честью для принимающаго. Поданнаго барана, по обычаю, начинаютъ ъсть съ курдюка, а голова принадлежитъ самому почетному изъ гостей, который можетъ, впрочемъ, предоставить ее кому пожелаетъ (1).

Кистины отличаются болье строгимь соблюдениемь гостепримства. Угощая

<sup>(1)</sup> Двевникъ русскаго солдата С. Бълнева Библіотека для чтенія 1848 г. т. 88 и 89. Нъчго о Чечнъ Клянгера Кавк. 1856 г. № 101. Горы и Чечня Записки Пассека (рукоп.) Экономическій и домашній быть жителей горскаго участка Ингушевскаго округа Грабовскаго. Сборникъ свъдъній о кавказс. горцахъ выпускъ III.

прівзжаго, кистинъ ни за что не сядеть за столь вивств съ гостемъ—онъ всегда прислуживаеть ему. Подавая часто воду, онь снимаеть шапку, желаеть пить на здоровье, и стоить съ непокрытою головою до техъ поръ, пока не возвратять ему поданнаго кувшина. Хозяинъ садится за столь только тогда, когда гость встанеть изъ—за него. Предлагая прівзжему отдохнуть, хозявнъ—кистинъ все время стоить, пока гость раздівается, а посать подходить къ нему и, погладивъ его по снинъ своею шапкою, приговариваеть: дикинъ бумсъ (доброй ночи).

Выходящему гостю хозяинъ выноситъ ружье; подаетъ лошадь, придерживаетъ ее за узду и стремя, когда тотъ садится. Принявъ отъ хозяина оружіе, надъвъ его на себя, гость прошается и послъ того, взявъ изъ рукъ

хозянна ружье, отправляется въ путь.

Каждый чеченець обязань проводить гостя до безопаснаго мъста, или нередать съ рукъ на руки другому чеченцу, своему знакомому, и вообще заботиться о безопасности и неприкосновенности гостя. Оскорбленіе, ограбленіе или убійство гостя, происшедшее отъ нерадънія или невниманія хозянна, подвергаеть послъдняго презръпію всего общества, и даже остравизму, который будеть тяготъть надъ пимъ до тъхъ поръ, пока онъ не загладить своего проступка отмщеніемъ тому ляцу, которымъ было нанесено оскорбленіе гостю. «Остраказмъ, говорить А. П. Берже, выражаєтся слъдующимъ оригинальнымъ образомъ: на дворъ виноватаго насынается бугоръ, который онь, разумъется, сносить днемъ, но въ слъдующую ночь дълается то же самое, и это до тъхъ поръ, пока онъ не смоеть съ себя пятна за оскорбленіе гостепріимства».

Памиль, стараясь развить въ народъ систему взаимнаго наблюдения и доносовъ, значительно поколебалъ, въ подвластныхъ ему племенахъ, строгое наблюдение обычая гостепримства. Въ пародъ явилось недовърие къ пріъзжимъ незнакомцамъ, а оттого скрытность и осторожность. Хотя нарушеніе правиль этого обычая считается и до нашихъ дней преступленіемъ, но гостепримство у чеченцевъ не то, что у черкесовъ. Послъдніе не нарушаютъ его изъ принципа и убъжденія, тогда какъ чеченецъ соблюдаетъ его въ точно-

сти, боясь остранизма.

Гостепримство чеченца, говорить Пассекъ, далеко ниже того, какъ привыкли воображать: безъ расчета чеченецъ не испечетъ теперь гостю чурска (хлъба), не заръжетъ барана, и было несколько примъровъ, что гости обврадывали хозяина, хозяинъ обиралъ своихъ гостей (1).

Въ тъхъ же обществахъ, которыя не были подъ властью Шамиля, гостепримство и до сихъ поръ осталось на высокой степени своего развития.

<sup>(</sup>¹) Чечня и чеченды. А. П. Берже. Начто о Чечна, Клингера Кавказа 1856 г. № 97, и 101. Воспоминаніе о кистинажа А. Зиссермана Кавк. 1851 г. № 94. Аула за Терекома А. Чужбичекато Пантеона 1855 г. № 8. Горы и Чечня Пассека (рукопись).

Въ такихъ племенахъ, хозяинъ считаетъ великимъ для себя стыдомъ, позволять обидъть и даже арестовать человъка, переступившаго порогъ его сакли, хотя бы онъ былъ преступникъ. Случалось, что хозяева брались въ такихъ случаяхъ за оружіе и умирали, защищая своего гостя.

Гостепріниство существуеть и между чеченскими женщинами. Онъ посъщають другь друга, преимущественно во время отсутствія мужей, или вообще во время отсутствія мужчинь, по если къ хозяйкъ дома приходить молодая, замужняя женщина, и хозяинъ, встрътившись съ нею, пожелаеть познакомяться, то, по обычаю, большею частію просить ее подать ему напиться воды. Получивъ отъ нея просимое, хозяинъ долженъ чъмъ-нибудь отдарить пришедшую въ гости, и съ тъхъ поръ новая знакомая не убъгаеть отъ него; до того же времени, она старается не встръчаться съ хозяиномъ, а встрътившись, заврывается и отворачивается.

Въ обращения между собою чеченцы услужливы и охотно помогаютъ другъ

Когда наступаетъ время полевыхъ работъ, напримъръ запашки полей, сънокосовъ или осенныхъ работъ, которыя исполняются мужчинами, то чеченцы
устраиваютъ родъ русской помочи. По недостатку быковъ и плуговъ, жители
уговариваются запахивать поле сообща, составляя артели изъ нъсколькихъ
хозяевъ, имъющихъ по двъ или по одной скотинъ. Кому работаютъ, тотъ
обязанъ накормить всъхъ два раза въ день, но съ окончаніемъ дневной работы каждый ужинаетъ у себя дома. Подобныя работы сопровождаются часто
пъснями, плясками и общимъ весельемъ.

Наружная деликатность и въждивость есть отличительная черта характера чеченцевъ. Мужчины, часто незнакомые между собою, при встръчъ привътствують другъ друга или отдаютъ «селям»; знакомые же привътствуются ножатіелъ руки, и всегда правой. Въ языкъ ихъ не существуетъ, подобно другимъ неродамъ, ни изысканныхъ ругательствъ, ни кръпкихъ словъ. Въ минуты гнъва, самою употребительною у нихъ бранью считается какое-нибудь пожеланіе, въ родъ того: чтобъ тебъ голову силли! чтобъ тебъ пушкой убило, и только въ ръдкихъ случаяхъ, въ припадкъ сильнаго гнъва, чеченецъ произноситъ: докалий корне (собачій сынъ), что счигается большимъ оскорбленіемъ. Если въ настоящее время чеченскій цексиконъ увеличился цовыми ругательствами, то они большею частію заимствуются отъ сосъдей-иноземцевъ.

Взаимныя отношенія молодых видей и дівушев отличаются полным уваженіем въ женской стыдливости, составляющей достоинство дівушки. Чеченц считает недостойным себя не торько оскорбить чім нибудь дівушку, но даже дотронуться до нея рукою; нарушивній этоть обычай подвергается всеобщему презрівню, и, как увидим ниже, за подобным поступком слідуеть весьма серьезная разділка. Вообще въ характері народа много гордаго и щепетильнаго.

Если чеченецъ имъетъ надобность въ сосъдъ, то никогда не обращается къ нему съ просъбою прямо, а обыкновенно подсылаетъ къ нему сначала людей постороннихъ и такихъ, которые связаны съ нимъ дружбою; онъ проситъ ять вывёдать мысли сосёда. Потомь, имёя уже нёкоторое ручательство за успъхъ просъбы, отправляется самъ къ сосъду, и также не заводитъ ръчи прямо о своей просьбъ, а начинаетъ издалека, намеками, какъ будто о предметахъ совершенно постороннихъ, и затъмъ уже приступаетъ въ дълу. Съ другой стороны, отказать просителю въ просыбъ считается дъломъ неприличнымъ и можетъ оскорбить просителя. Получивъ просимое, проситель, иногда, по окончаніи дёла, дёлаеть за услугу подарокь, состоящій въ оружім, баранё и т. н. Вообще чеченецъ не любить ничего просыть у другаго, и въ Чечнь никогда не видно, чтобы коренные ея жители скитались по домамъ и просили милостыню. Христовымъ именемъ и подаяніемъ живутъ только одни тавлинцы, и потому чеченцы сознають свое моральное превосходство надъ ними. Желая пріобр'єсти покупкою понравившуюся лошадь или другую какую-либо вещь, которыхь у состда двт или болте, чеченецъ собираетъ нъсколько человъкъ своихъ знакомыхъ, беретъ барана и отправляется виъстъ съ ними къ сосъду. Вст пришедшие уговаривають, для дружбы, уступить коня или дру-Рую вещь покупщику. Отказать, въ этомъ случат, считается постыднымъ. Заплативъ условленную цену, режутъ барана, козяйка готовитъ изъ него кушанья, собравшиеся повдять и расходятся, взявь въ собою купленное.

Отказать въ чемъ-либо просящему гръшно и стыдно; но лицемърить передъ нимъ-нътъ. Въроломство и сребролюбіе отличительныя черты испор-

ченнаго чеченскаго характера.

Не смотря на то, что туземцы вышли изъ первобытнаго состоянія, что ведуть осёдлую жизнь, нравы ихъ находятся до сихъ поръ въ полудикомъ состояніи и глубоко испорчены. Запрещеніе, наложенное на пъсни, музыку, нияску, табакъ, водку и сношеніе съ мирными, какъ поступки неприличные съ настоящимъ положеніемъ народа, ведущаго газавата (священную войну), все это способствовало къ образованію суровости правовъ. Съ другой стороны, рёдкій чеченецъ не играетъ, не куритъ, тайкомъ разъъзжаетъ къ мирнымъ, но дълаетъ это такъ скрытно, чтобы никто изъ сосъдей не зналъ о его похожденіяхъ. Изъ всего этого вышло то, что скрытность, жестокость и мщеніе составляють преобладающій элементъ въ характеръ чеченца. Грязные душею и тъломъ, чуждые благородства, незнакомые съ великодушіемъ, въ томъ смысль, какъ мы его понимаемъ, корыстолюбивые, въроломные и въ высшей степени исполненные самолюбія и гордости—таковы были чеченцы, по отзыву одного изъ лучшихъ знатоковъ ихъ характера.

Подобно черкесамъ, чеченцы горды, тщеславились своею независимостью и върили въ широкую будущность своего народа и своей родины. Покидая съ трудомъ свое отечество, чеченецъ спъщитъ какъ можно скоръе вернуться подъсеое родное одияло—такъ называютъ они свои лтса. Даже отправляясь на

богомолье, туземецъ сохраняетъ присутствие духа только до тъхъ поръ, нока его провожають родные. Чеченцы считають себя народомъ избраннымъ самимъ Богомъ, по для какой именно цъли они предназначены д избраны, объяснить не могуть. Всябдствие такой самоувбренности, они полагають, что ни во взгляде на жизнь, ни въ своихъ мивніяхъ и приговорахъ, ощибиться не могутъ. Отъ этого у нихъ часто проявляется недовъріе ко всему сказанному нами, но всёмъ дёйствіямъ нашимъ, вдонящимся прямо въ нуъ пользу. Миительность и недозрительность, а вследствее того большая осторожность и предусмотрительность, видна во всемъ томъ, что исходитъ прямо отъ самого народа. Они ласковы, по собственному ихъ выраженію, только потому, чтобы не подать подозрвнія о склонности къ воровству и грабежу. На слово чеченца положиться неть возможности. Онъ васъ любить какъ брата, но горсть серебра-и онъ готовъ отдать вась въ самыя адскія руки. «Какъ прежде онъ дълиль съ вами вашу тоску, самъ плакаль, смотря на васъ, считая васъ выше себя, цёловаль даже ваши руки-такъ послё засмеется на ваши слезы и захохочеть, какъ надъ ребенкомь, при вашемъ грустномъ взглядъ при прощании съ нимъ. Серебро тогда изибняеть въ немъ все. Какъ красивъ опъ и строенъ, такъ точно и гнусенъ порой. Склонность во всему прекрасному и скорый переходъ ко всему дурному поразительны».

Причину такой испорченности характера надо искать въ кровавыхъ переворотахъ, которымъ подвергались чеченцы отъ нашествія и раззореній иноплеменниковъ и въ борьбъ съ лишеніями всякаго рода. Добрая нравственность народа только и поддерживается еще прежними преданіями старины, сказаніями о патріархальныхъ временахъ, когда понятія ихъ были дъвственны и чисты. Въ позднъйшее же время, тиракія Шамиля окружила чеченцевъ системою доносовъ другъ на друга и, еще болъе, упрочила испорченность характера, развивъ въ народъ фискальство и ябедничество.

Какъ всё полудикіе народы, и чеченцы отличаются вспыльчивымъ и неукротимымъ нравомъ и вессма склонны къ мстительности, коварству и низки систематически. Находясь на самой низкой степени развитія, чеченець легковъренъ, впечатлителенъ, быстръ на знакомство и всегда веселъ. Одно впечатленіе быстро смёняется другимъ. Подъ веселостію у него часто скрывается чувство мести за обиду. Въ минуты увлеченій, во время споровъ или ссоръ, они тотчасъ же бросаются другъ на друга съ оружіемъ, а это неизбъжно влечеть за собою кровопролитія и убійства, вызывающія безконечную вражду и мщеніе. Самая храбрость ихъ была кровожадность или разсвиръпълость дикаго звъря. Фанатизмъ нѣсколько возвышаль ихъ душу и они готовы были гиб-путь за въру. Худо одѣтый, подъ дождемъ, босой, по грязи, безъ теплой пищн—чеченецъ, во имя въры, переносиль терпъливо и усталость, и болѣзнь.

Умственное развитіе чеченцевъ далеко опередило нравственное: они очень искусные дипломаты, какъ между собою, такъ и съ русскимъ правительствомъ. Они чрезвычайно тонки, осторожны, дальновидны въ своихъ дъйствіяхъ, чему

способствуетъ ихъ врожденная недовърчивость, а главное безпрерывныя насплія и въчная война. Чеченецъ богато одаренъ умственными способностями, йо, къ сожальнію, и они получили фальшивое направленіе, при той обстановкъ, при которой онъ развивался. Суровая природа, окружающая пъкоторыя племена, и искаженный магометанскій деспотизмъ Шамиля, препятствовавшій развитію въ народъ понятія объ изящномъ, дали такое направленіе умственнымъ способностямъ его подвластныхъ. Такъ, природа и тепографическія условія беноя или, въ переводъ, вороньню инъзда, поселившагося въ верховьяхъ праваго притока р. Аксай, представляеть всё данныя, способствующія къ доведенію народа до полной дикости. Оттого беноевцы совершенно не развиты и не далеки отъ идіотизма. «Войдя или, лучше, неуклюже ввалившись къ вамъ въ комнату, беноевецъ, оборванный и грязный, озирается какъ дикая кошка, а начиная излагать что-нибудь, съ большимъ трудомъ связываетъ мысли, при чемъ, въ видахъ выпрыша времени, для подбора словъ, безпрестанно отплевывается».

Жители льсовъ значительно грубъе поселившихся на долинъ, но какъ тъ, такъ и другіе, не чужды переимчивости и развитія. Многіе изъ ауховцевъ, напримъръ, знають русскій языкъ, заимствовали огородничество, питье чая, окна съ рамами и стеклами, водовозныя бочки, меблировку комнатъ и другія мелочи (1).

Такое скорое заимствование совершенно въ характерѣ чеченца, какъ человъка живаго, гибкаго, подвижнаго и отдичающагося проворствомъ, ловкостію и силою. Наружность его благообразна; онъ стройно сложенъ, большею частно сухощавь, бивднолиць, съ быстрымь и умнымь взглядомь, отличающимся резвими чертами лица и орлинымъ носомъ. Чеченецъ одвается безъ всякихъ затъй, все по мъркъ, все въ мъсту и ничего лишняго. Сщитый изъ желтаго или свраго сукна собственнаго вздыля чекмень или чуа плотно и въ обтяжку охватываеть его гибкую талію; бешмето или архамуко его бываеть разныхъ цвитовъ, но лътомъ преимущественно изъ бълой матеріи. Чеченецъ носить суконные шаровары, съуживающіеся къ низу, а чевяки или мачи, приготовленныя изъ сыромятной лошадиной кожи, составляють его обувь. Чевяки илотно охватывають ногу такъ, чтобы обрисовать ее - это шикъ н щегольство. Желающіе блеснуть чевяками надівають ихъ, подобно черкесамь, не прежде какъ достаточно размочивъ въ водъ. Изкоторые посятъ кожаные чирики-родъ башмаковъ, иногда бевъ подошвы, а иногда подъ чихъ под линвается полошва изъ буйволовой кожи. Зимою туземецъ облекается въ полстяные теплые чевяки, похожіе на валенки. На голов'я чеченець носить папажь, представляющій родь конусообразнаго мышка-изь овчины, обращенной

<sup>(1)</sup> Нечто о Чечив Клингера Кавиазъ 1856 г. № 97 и 101. Этнографический очерки черкескаго народа барона Сталя (рукопись). Горы и Чечня. Записки Пассека (рукоп.) Чечня и чеченцы Ад. Берже изд. 1859 г. Шамиль и Чечня Воен. Сбори. 1859 г. № 9. Дневникъ русскаго солдата С. Възнева Библіотека для чтенія 1848 г. т. 88. Изъ Нагорнаго округа П. Пвтухова Кавк. 1866 г. № 53.

шерстью во внутрь, съ завороченными на верхъ праями, образующими мъховой околышъ, или курпей. Нарядное платье свое чеченцы общиваютъ узкимъ галуномъ, приготовленнымъ дома, довольно прочно и красиво.

Кистины носять также черкески съ патронами на груди. Бъдая рубашка ихъ сшита на подобіе нашей, съ воротникомъ завязываемымъ спереди тесемкой. На ногахъ носять родь чевяковъ, у которыхъ, вмъсто подошвы, тонко спетенные ремешки; шапка круглая, черкеская. На туго стянутомъ ременномъ поясъ, хорошо обрисовывающемъ тонкую талію кистина, виситъ длинный кинжалъ и пистолетъ, а за плечами виптовка въ войлочномъ чахъъ. Шашку кистины употребляютъ ръдко, и то только люди зажиточные. Не богатые лошадьми, кистины отличные ходоки-пъшеходы, и по большей части превосходиые стрълки.

Одежда чеченскихъ женщинъ довольно живописна, хотя мало отличается отъ обыкновеннаго тагарскаго женскаго костюма. Они носять одноцвътныя, краснаго или синяго цвёта, длинныя рубашки, доходящія до колень, съ длянными же рукавами и цвътными надплечіями. Поверхъ рубашки надъвають бешметь, или архалукь, широкіе шальвары, подвязанные у чевикь, и на ногахъ чевяки. Зимою женщины носять шубы, но надъвать ихъ дъвушкамь у ижкоторыхъ племень чеченского народа считается большимъ срачомъ. Костюмъ женщинъ отличается большею чистотою и опрятностію. На толовъ онъ носять небольшія шапочки, разукрашенныя монетами и другими блестящими бездблушками; большинство же повязываеты голову длинными бълыми платками, но покрываль въ горахъ по большей части не носять вовсе, дица своего не скрывають и не прячутся отъ мужчинъ. Въ пригорныхъ же мьстахъ, чечении носили покрывало, хотя и отвидное, но которое, при встръчъ съ мужчимой, должны были тотчасъ же опускать. Наружныхъ украшеній изъ серебра въ костюль женщины, особенно горной Чечни, очень мало; вибсто серегь въ ушахъ они носять проволочныя или серебряныя круглыя кольца, смотря по достатку, и иногда кольца эти бывають значительныхъ разифровъ и доходать до трехъ дюймовъ въ діаметръ. Въ богатыхъ семействахъ, одежда женщинъ отличается своею роскошью и изысканностію. Малиновый шелковый бешметь, стянутый на тонкой талін серебрянымъ поясомъ, такого же цвъта шальвары, спускающиеся къ додыжив, у которой пристегиваются серебрянымъ галунемъ, и на ногахъ пунцовыя, сабьяныя тубли, шитыя золотомъ, составляють костюмъ женщины зажиточнаго чеченца (1). Съ другой стороны, красная рубашка и ситцевые шальвары, обрисовывающіе едва развивающіяся молодыя формы, составдяють

<sup>(</sup>¹) Повядка въ Ичкерію И. Ограновнча Кавк. 1866 г. № 22. Изъ Нагорнаго округа П. Пътукова Кавк. 1866 г. № 95. Чечня и чеченцы Ад. Берже Издан. 1859 г. Изъ воспоминаній кавказскаго офицера Волконскаго Кавк. 1860 г. № 56. Воспоминаніе о кастахъ А. Зиссермана Кавк. 1851 г. № 93. Дневникъ русскаго солдата С. Бълкева. Бабліотека для чтенія 1848 г. т. 88 и 89. Плънъ у Шамаля Вердеревскаго час. І.

весь нарядъ бъдной чеченки, рано теряющей свою красоту и внъшнюю прелесть, благодаря тъмъ кувшинамъ съ водою и мъшкамъ съ мукою, которыя ей приходится таскать, и которыя гнетутъ женщицу чуть-ли не со дня ея рожденія.

«Напрасно многіе прельщаются красотой этихъ дикарокъ, говорить С. Бъмясвъ: очаровательнаго я не нашелъ въ этихъ куклахъ. Правда, онъ прасивы какъ картинки, но дикій взглядъ, бездушіе въ чертахъ, съ одною чувственностію, и коварство въ улыбкъ не могутъ назваться идеаломъ. Нътъ того взгляда, какъ въ лицъ скромной европеянки, хотя не красавицы».

Вообще прекрасный поль въ Чечив не такъ красивъ какъ мужчины.

По закону Магомета, женщина—рабыня, лишенная правъ, дарованныхъ мужчинъ, существо вполнъ зависящее отъ мужа: она не видитъ другаго исхода подышать свободой, какъ посредствомъ исполненія всъхъ прихотей своего супруга— и вотъ съ дътства, съ молокомъ матери, закрадывается въ нихъ лисья хитрость, въ слъдствіе которой чеченецъ не въритъ въ прочность и песгояпство чувствъ женщины; онъ считаетъ ихъ измѣнчивыми и скоро проходящимя. Никогда мужъ не подаритъ свою жену дасковой удыбкой, и, сознасая свое положеніе, жена, какъ раба, покорна его взгляду, въ которомъ ищетъ себъ приказанія и довить его мальйшее движеніе. Чеченская женщина составляеть эхо мужчины. На ней въ подной степени отражается и хорошее, и дурное ея мужа, отца или брата. Появленіе мужчины среди женскиго общества заставляетъ послъднее прекратить начатый разговоръ; женщины обязаны встать передъ нимъ, какимъ бы дъломъ ни занимались, и не садиться до тѣхъ поръ, пока пришедшій самъ не сядетъ, не выйдетъ или не пригласитъ ихъ садиться.

Мужчина, считая женщину гораздо ниже себя, смотрить на нее свысока, держить себя далеко. Мужъ почти някогда не раздёляеть съ женою ни трапезы, ни горя, ни радости, и если разсказываеть о своемъ найздничествй, удальствй и удачй, то не для того, чтобы удвоить свою радость, а для того, чтобы, порисовавшись передъ нею, возбудить въ ней удивленіе и еще большую къ себй покорность. О дёлахъ серьезныхъ, а тёмъ болбе секретныхъ, чеченецъ не станетъ никогда говорять съ женою.

— Сказать женіцинъ-сказать всему свъту, говорить чеченець.

Рабское положение женщины кладеть на нее и рабские отпечатки. На лицъ жепицины никогда не проявляется ни сердечной тоски, ни истинной радости. «Если какая взглянеть на васъ мило, то это — взглядъ только природы или мимолетное чувство, намекъ на совершенство. Любовь ея въроломна, слова — огонь. Подойдите — не останется въ васъ праху; покоритесь — она адски засмъется надъ вами. Нътъ въ жизни пичего отвратительнъе, какъ лицо старухи — горянки».

Но еслибы въ это прекрасное создание горъ, у котораго воспримчивость

какъ бы трепещетъ съ молодыхъ дъть, вдохнуть хорошія нравственныя начала, то, конечно, оно могло бы стать идеаломъ совершенства ( $^1$ ).

Большая часть женщинь не застънчивы, не прочь пококетничать и до крайности влюбчивы.

Чувственная отъ природы и мало развитая, чеченская женщина предается своей страсти вполнё и до последней степени. Вь такихъ случаяхъ для нея иётъ ни пределовъ, ни ограниченій. Подъ вдіяніемъ страсти, молодая дёвушка не стёснится въ глухую почь пробраться къ сакий того, кому рѣшалась отдаться. Полнай страха и сомнительныхъ надеждъ, она, постучавши въ дверь и перешагнувши порогъ, встречается глазъ на глазъ съ любимымъ человъкомъ, и, въ волненіи объясняя ему цёль своего прихода, «она машинально поправляетъ въ каминт тусяло догорающія дрова». Часто тотъ, къ кому она пришла, видя некрасивую наружность незваной гостьи, равнодушно выслушиваеть ем призпаніе и, понявь въ чемъ дело, еще равнодушите отворяеть дверь и предлагаеть ей удалиться. Привыкшая къ покорности, дъвушка безъ ропота, безъ укорняны оставляеть дорегой ей домъ и пробирается на разсвётё подъ крэвъ своихъ родныхъ, для которыхъ ночное отсутствіе ем не осталось тайною.

Последствиемъ такой решимости, девушку ожидаетъ брань, побои и название распутной. Если она впечатлительна и обладаетъ сильнымъ характеромъ, то, после подобнаго поступка, делается скрытною, задумчивою и передко доходить до идіотизма. Напротивъ того, женщина слабаго характера пускается въ полный и разгульный развратъ, какъ бы въ отищене тому, кто не съумель оценить ен искренняго увлечения и безкорыстной любви.

Отличансь столь сильною впечатлительностью и подъ вліяніемъ первой любви, дівушка не знаеть ни благоразумія, ни преділовь для удовлетворенія своей страсти и для любимаго человіна готова на самоубійство.

Храбрость и удальство мужчины это такія свойства, противъ которыхъ не въ состояніи была устоять ни одна дівушка, даже и въ томъ случаї, еслибы предметъ ся страсти былъ дуренъ собою: лицо мужчины для чеченской дівушки вещь самая послідняя.

Чтобы вавладъть храбрымъ джигитомъ, чтобы достигнуть своей цъли, дъвушка употребляетъ всё зависящія отъ нея средства, пускаетъ въ ходъ всё свои чарующія знанія, волшебство, созданное сусвёріемъ народа, и не редко прибъгаетъ къ гаданію, какъ къ средству узнать заранье будущую свою судьбу и предстоящее счастіе.

Взявъ кусокъ зеркала и положивъ его въ каминъ, дъвушка взбирается на кровню сакли и оттуда, черезъ трубу, пристально смотритъ въ него. Посмотръвши такииъ образомъ двъ, три минуты, если она не видитъ въ зеркалъ

<sup>(4)</sup> Дневник русскаго содата С. Бълдева Библіотека для чтенія 1848 г. т. 88. Кое что изъ жизни ичкеринцевъ Попова Терскія въдомости 1868 г. № 32.

суженаго, то береть из в каждаго угла, или же по направлению четырехъ странъ свъта, немного земли и, завизавь ее въ узелокъ, кладетъ на ночь подъ подушку, съ полнымъ убъждениемь, что увидитъ во снъ своего желаннаго.

Если гаданье это, извъстное подъ именемъ кностежаногу, не удовлетворитъ завътнаго желанія, тогда дъвушка обращается къ ворожет, и та, взявши девять небольшихъ камней и пошептавши на двухъ изъ нихъ имена любящихъ сердецъ; бросаетъ одновременно вст камни на землю. По расположенію камней на вемят, по паденію и численности ихъ между камнями, обозначающим влюбленныхъ, старуха дълаетъ свои заключенія о возможности соединенія или о препятствіи, которое можетъ при этомъ встрытиться.

Достигая своей цёли, дёвушка не обращаеть вниманія на упреки, не страшится ихъ, и съ самоотверженіемь готова выставить себя на поворъ: въ этомъ случає она циникъ въ полномъ значеніи этого слова. Она пе стёснится тогда открыто отправиться къ мулле и попросигь его дать ей такой талисмань, который бы приворожиль къ пей любимаго человъка. Мулла охотно соглашается исполнить просьбу страстной горянки. Онъ беретъ кожаный треугольничекъ, вынимаеть оттуда бумажку, сложенную тоже треугольникомъ, и показавъ, что на немъ начертаны кружечки, арабскія цифры и разныя слова—словомъ не понятная для нем тарабарщина, передаетъ ихъ дёвушкъ.

— Напиши, говорить онь ей при этомь, имя того, кого ты любишь, потомь имя его отца и матеры, а также и всё эги знаки и, свернувь бумажку такимь же образомь, положи ее куда-нибудь въ такое мёсто, чтобы возлюбленный твой наступиль на нее нечаянно.

Всь эти совъты она исполнить въ точности, и ньть для нея такого поступка, на когорый она бы не ръшилась для любимаго человъка. «Отказить въ рукъ одному, двумъ, тремъ бывшимъ въ виду у родныхъ ед и родственниковъ, и бъжать на сторону къ другому, о существовании котораго знали пемногіе; подвергнуться упрекамъ знакомыхъ, проклятіямъ родныхъ, прервать на всегда связь съ отцомъ и матерью»—все это для чеченки не значитъ ничего, въ сравнении съ тъмъ новымъ заманчивымъ положеніемъ, которое рисуетъ ея пылкое воображеніе. Но еслябы шагъ этотъ былъ сдъланъ неудачно, никто не услышитъ отъ женщины жалобы ни на мужа, ни на свое положеніе.

Пришедшая въ домъ мужчины дввушка, по обычаю, становится его женою. Никто не въ правъ расторгнуть этого брака, и роднымъ волею или неволею остается согласиться и пожелать молодымъ счастья; тогда задають пиръ— и дъло кончено. При такомъ бракъ, мужъ имъетъ право отказать роднымъ своей жены въ подаркахъ и угощени, между тъмъ какъ, при обыкновенномъ сватовствъ, онъ не можетъ избъгнуть подарковъ, превышающихъ иногда калымъ, который всегда получаетъ дъвушка или вдова, при какихъ бы условіяхъ ни выходила замужъ.

Женитьбъ, совершаемой обыкновеннымъ способомъ, всегда предшествуетъ

сговоръ или сватовство. Случалось, въ прежнее время, что родители, еще во время младенчества своихъ дъгей, объщались породниться другъ съ другомъ и, въ залогъ калыма, давали пулю, газыръ черкески или нъсколько денегъ. Дъти, подростая, мало по малу свыкались съ своимъ положениемъ.

Желая засватать дівнушку, родители жениха засылають сватовь, которые и дівлають предложеніе родителямь дівнушки выдать ее замужь. Если родителя ея согласны, то призывають дівнушку и спрашивають: согласна ли она выйти за такого-то. Такое допрашиваніе составляеть только форму требуемую обычаємь. Дівнушка, въ большинстві случаєвь, исполняеть безпрекословно волю родителей, а если и высказываеть протесть, то на него не обращноть никакого вниманія, развіз имбется въ виду другой болів выгодный женихь, или дівнушка чувствуеть видимое отвращеніе къ сватующомуся. Когда согласіе на бракь состоится, то женихь дівлаеть невістії подарокь, состоящій изъ шелковаго головнаго платка и пісколькихъ рублей денегь.

Въ случай отназа родителей выдать свою дочь за человика ищущаго еп руки, народный обычай даеть средство получить дввушку и помимо воли ен родителей, съ согласія ен брата. Стоить только брату, во времи пирушки или объда, выпить за здоровье своей сестры съ человъкомъ, дълающимъ ей предложеніе, и принять оть него подарякъ, тогда сестра его считается засватанною, и онъ обязанъ принудить отца выдать ее именно за того, съ къмъ имъ за ен здоровье. Въ противномъ случав, отдарившій брата преслъдуеть его какъ за кровную обяду. Впрочемъ, къ такому странному обычаю прибъгаютъ только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, когда уже ръшительно ивтъ никакой надежды получить руку дъвушки по прямому согласію ен родителей.

Чеченскія свадьбы совершаются рано: дівушка выходить замужі, какъ только исполнится ей двінадцать літь, и самое поздчее вь пятнадцать; молодые люди жензітся съ наступленіемь семнадцати-літняго возраста. Часто домашнія работы, которыя всі лежать на обязанности женщины, заставляли родителей, изъ личныхъ выгодь, удерживать дочь долгое время въ семействі и отказывать женихамъ, что было весьма невыгодно для Шамиля, при безпрерывной войні, истреблявшей народонаселеніе въ значительной степени. Для искорененія этого зла, имамь приняль на себя наблюденіе за тімь, чтобы не было ни молодыхъ вдовь, ни пожилыхъ дівушекъ.

Въ последнее время своей власти, - Шамиль прибеталъ къ такъ называемымъ насильственнымъ бракамъ.

Непомърпо большой калымъ за невъсту (отъ 80—200 р. с.) былъ причиною того, что большинство населенія не въ состоянія было внести его при тогдашнихъ военныхъ обстоятельствахъ. Оттого число браковъ въ Чечнъ было значительно менье въ сравненіи съ прочими горскими народами, такъ что, по словамъ Шамиля, онъ засталь въ Чечнъ множество дъвокъ съ съдыми волосами и совсъмъ дряхлыхъ стариковъ, весь свой въкъ прожившихъ холостыми. Прямымъ

последствіемъ всего этого были безпрестанные побеги молодыхъ людей объихъ половъ, безиравственность и убійства. Чтобы устранить это зло, Шамиль собраль въ себъ старшинъ изъ всвуъ чеченскихъ обществъ и предложилъ имъ установить для калыма норму, которой придерживался самъ пророкъ, и именно 20 руб. за дъвушку и 10 руб. за вдову. Старшины согласились, по просили прибавить отъ 6 до 8 руб. собственно на свадебныя издержки. Уступивъ просьбъ старшинъ, Шамиль распорядился о превращении похищений и запретилъ мулламъ совершать надъ быглецами брачный обрядъ подъ опасеніемъ зашитія рта; самихъ бъглецовъ приказино пемедленно разлучать и возвращать въ родительские дома, гдв, на основании шариата, ихъ, какъ совершившихъ блудъ, подвергали ста палочнымъ ударамъ и за тъмъ изгопяли мужчинъ на одинь годь изъ аула. Противъ-же дъвущекъ, не выходящихъ замужъ по своей воль и отличающихся весельны характеромь, принимались особыя мёры. Наибъ обыкновенно, призвавъ къ себъ родственника дъвушки (отца, брата и т. п.) предлагалъ ему, въ видъ дружескаго совъта, похиопотать о женихъ для своей родственницы, но если призванный оказываль сопротивление или упрямился и говориль, что трудно найти жениха въ своемь околодкъ, тогда ему указывали на другія селенія, гді есть много молодых людей, нужпающихся въ подругъ жизни. За тъмъ даванось мъсяцъ срока, и если совътъ наиба не былъ исполненъ, то глава семейства подвергался заключению въ яму, гдъ и содержался до выхода замужъ его дочери или сестры.

Точно также вдова не могла оставаться одинокою болье трехъ мъсяцевъ; въ продолжение столь короткаго времени она должна была непременно найти себъ мужа. По причинъ распространенной въ Чечнъ полигамии, женщина ръдко встръчала въ этомъ затруднение, и въ особенности, если была молода и не дурна собою. Для повърки, исполняется—ди постановление имама, нять или шесть человъкъ муридовъ, посылземые наибомъ, отъ времени до времени обходили аулы подвластнаго наибу владънія, и искали презрълыхъ невъстъ, молодыхъ вдовъ и не женившихся еще молодыхъ людей. Отыскавъ женщину, которая не вышла еще замужъ, узнавали почему это такъ случилось, и, въ случав не удовлетворительнаго отвъта, сажали родственника ея въ аму.

— Кого любишь? спрашивали между тъмъ муриды женщину, не отыскавшую себъ мужа.

Женщина называла по имени какого-нибудь мужчину, отъ котораго вывъдывали: желаетъ ли онъ жениться на такой-то. При согласіи, муриды и родственники сговоренныхъ стрѣляли, какъ бы въ укрѣпленіе и подтвержденіе состоявшагося сговора. Если мужчина не соглашался вступить въ брагъ съ предлагаемою ему невѣстою, то ее отпускали, отказавшемуся отъ брака приказывали выбрать себъ непремѣнпо, невѣсту, а отвергнутой имъ дѣвушкѣ или ея матери, въ знакъ признательности, подарить что нибудь.

Эта столь суровая мъра въ сущности не была противна народу, и въ

особенности молодежи, которая была очень довольна тёмъ, что Шамиль, принимая въ соображение общую нужду и бъдность, долженъ былъ, для лучшаго достижения своей цъли, значительно понизить калымъ или плату за невъсту. Прежде калымъ доходилъ до 200 руб. Шамиль же ограничилъ его двумя коровами или взносомъ вмъсто нихъ денегъ, отъ 10 до 20 рублей. Въ Ичкеріи калымъ за дъвушку положенъ былъ въ 28 р., а за вдову 16 руб. (1).

Въ мъстахъ раззоренныхъ и близнихъ въ нашимъ границамъ, женихъ отдавалъ отцу невъсты только три рубля, объщая остальные уплатить впо-слъдствіи, и обязывался имъть всегда на имя жены или лошадь, или пару воловъ и коровъ, или нъсколько штукъ мелкаго скота.

Составляя собственность жены, животныя эти могли быть проданы или обменены съ ея согласія, а въ случає падежа или повражи этого свота, мужъ или покупаль новыхъ, или выдаваль жене половану ихъ стоимости, деля убытовь пополамъ. Дешевое пріобретеніе жены было причиною того, что, въ последнее время, въ Чечне было очень мпого свадьбъ, а черезъ то увеличеніе народонаселенія и, главное, соблюденіе более строгой чистоты семейныхъ правовъ.

Не смотря однако же на незначительность калыма, многіе изъ чеченцевъ не въ состояніи были уплатить его сразу, и это служило причиною того, что между сговоромъ и женитьбою проходило не ръдко нъсколько лъть. Получивъ согласіе на бракъ, женихъ, кромъ подарка невъстъ, даритъ отда невъсты или ея ближняго родственника, смотря по достатку и средствамъ, или оружіемъ, лошадью, или кускомъ матеріи, и вмъстъ съ тъмъ задаетъ пиръ. Богатый закалываетъ для этого корову, быка или нъсколько овецъ, бъдный—одного, много двухъ барановъ. Невъстъ шьется рубашка и приданое по условію. Послъ сговора, женихъ имъетъ право повидаться со своей возлюбленной, но такъ, чтобы никто не былъ свидътелемъ ихъ свиданія. Точно такъ же женихъ, до свадьбы, избъгаетъ встръчи съ родителями невъсты. Встръчаясь же въ обществъ, или вообще при постороннихъ лицахъ, невъста отворачивается отъ жениха, стараясь сдълать такъ, чтобы онъ не видалъ ея лица. Вступить въ разговоръ жениху съ невъстой считается дъломъ весьма неприличнымъ.

По народному обычаю, молодой человъкъ, сдълавшись женихомъ, пріобрътаетъ уже нъкоторыя права надъ своею будущею невъстою. Онъ можетъ отказаться отъ нея, или, по ея просьбъ, дозволить ей выйти за другаго, но дъвушка сама собою не можетъ отказаться отъ жениха, а должна упросить и дождаться безропотно дозволенія или согласія освободить ее, или чтобы женихъ, заплативъ валымъ, взялъ ее въ жены. Этимъ послъднимъ правомъ молодые люди не ръдко пользовались. Разсердившись на свою невъсту или имъя въ виду болъе выгодную свадьбу, молодой человъкъ нарочпо оттягивалъ неопредъленное положеніе засватанной дъвушки, и часто, считаясь же

<sup>(1)</sup> Прибавочные восемь и щесть рублей шли собственно на свядебныя издержки.

нихомъ въ одномъ, сватался въ другомъ семействъ и, получивъ согласіе, сочетался бракомъ съ тою дѣвушкою, съ которой находилъ болъе выгоднымъ. Впрочемъ родители первой невъсты, замѣтивъ уклоненіе жениха, могли сами отказать ему. Подъ предлогомъ того, что дочь молода, или необходима для работы въ семействъ, отецъ отвозилъ жевиху сдѣланные подарки, возвращалъ калымъ, и тогда дѣвушка, сдѣлавшись свободною, вольна была избрать себъ другаго.

Магометанская религія допускаеть многоженство, и потому въ нъкоторыхъ покольніяхъ чеченскаго народа можно встрътить тахихъ лицъ, которыя имъютъ по двъ, а иногда и по три жены. Число женъ не зависитъ отъ состоятельности мужчины, и не ръдко люди бъдные имъютъ по нъскольку женъ, а въ результатъ весьма почтенную цифру дътей, число которыхъ доходитъ иногда до 17 человъкъ однихъ живыхъ, не считая столькихъ же умершихъ. Весьма ръдко мужчина беретъ себъ жену изъ одного съ пимъ аула, большею же частію онъ старается взять изъ другаго, но одноплеменнаго съ нимъ селенія. Отецъ не выдастъ дочери, братъ сестры за иноземца, въ особенности за тавлинца, котораго, какъ мы видъли, чеченцы презираютъ, считая ихъ бездомными и бродягами. «Чеченское семейство, говоритъ Ад. П. Берже, породнившееся съ Хаджи-Муратомъ, человъкомъ весьма значительнымъ, стяжавшимъ себъ славу джигита и любимца Шамиля, не смотря на все это, долго терпъло обидныя насмъщки отъ своихъ соплеменниковъ. До такой степени чеченцы считаютъ себя выше тавлинцевъ!»

За четыре дня до свадьбы, невъсту отводять въ домъ родственниковъ жениха, и въ этотъ день ее наряжають, бълять, румянять и выщинывають часть бровей, съ целію подравнять ихъ. Нарядь ся отдичается той изысканностью, которая возможна только по средствамъ и достатку родныхъ, выдающихъ ее замужъ. Поверхъ длинцой рубашки изъ клатчатой бязи, накинутъ синій ситцевый архалукъ, съ желтымъ кантомъ изъ канауса; на головъ повязанъ черный шелковый платочекъ, а сверхъ его прикраплено длинное бъ лое покрывало. На ногахъ надъты красные сафыяные полусаножки или родъ сандалій съ высокими подборами. Таковъ нарядъ невъсть большей части населенія, не имфющаго большихъ средствъ и состоянія. Остальное приданое невъсты состоитъ преимущественно изъ домашней утвари и посуды, напримъръ: дьухъ котловъ, сковороды, жестян го блюда и небольшаго сундука съ архалуками и нъсколькими рубашками. Отецъ или родственникъ дъвушки, получивъ калымъ отъ жениха, обизанъ отдать его весь сполна дочери при выходъ ся запужъ. Въ то время, когда невъста одъвается, въ компату ся сбираются сосъднія и знакомыя ей женщины. Поднимается стряпия, варенье, печенье, шумъ и гамъ. Въ одномъ углу приготовляютъ куфанья, въ другомъ набивають тюфякъ съномъ, въ третьемъ одъяно и подушку шерстью.

По обычаю, женихъ отправияетъ за невъстою, на арбъ, какую нибудь бойкую старуху, отимчающуюся своимъ острымъ языкомъ, и съ нею чело-

въкъ тридцать молодежи, извъстныхъ своею удалью. Весь этотъ поъздъ недалеко отъ дома невъсты, встрвчается крикомъ и бранью мальчишекъ, камнями и выстрвлами. Отшучиваясь и оборонясь какъ кто умъетъ, посланные подъяжаютъ къ дому, и у дверей компаты невъсты встрвчаютъ одного изъ ея родственниковъ, который запираетъ передъ ихъ носомъ дверь и требуетъ подарка. Кинжалъ въ руки привратника и завътная дверь растворяется, но 
тамъ ожираетъ цълая толпа женщипъ, которая встрвчаетъ прівзжихъ иглами, 
булавками и ножницами. На нихъ рвуть черкески и бешметы, отнимаютъ 
шапки, такъ, что многіє выходятъ изъ компаты безъ рукавовъ и полъ платья. 
Натъшивінись и нашумъвшись вдоволь, заключаютъ мировую и всъ садятся 
за угощеніе.

Невъста, закрытая покрываломъ, помѣшается отдѣльно, за ковромъ, который совершенно закрываетъ ее отъ постороннихъ глазъ. Всѣ собравшіеся гости, вромѣ невъсты, разсаживаются на полу, кто гдѣ попало. Невъста не должна ничего теть въ этотъ день, а женихъ долженъ держать постъ въ теченіе трехъ дней. Послѣ угощенія невъсту сажають на арбу, часто закрытую, и отвозятъ въ домъ жениха, который, по обычаю, долженъ находиться въ это время въ отсутствіи. Толна односельцевъ сопровождаетъ церемоніальный потвядъ невъсты. Конные всадники скачуть взадъ и впередъ около скрипучей арбы, джигатуютъ, стрѣляютъ или поютъ свею монотопную пѣсню: ля-ил-ляхи-илг-Алла!; мальчишки, гоняясь за верховыми, хлещуть ношадей ихъ длинными хворостинами.

Въ саплъ жениха, въ ожидани прівзда невъсты, происходить суматоха: варятъ мясо, пекутъ хлъбъ, убираютъ саплю. Самъ хозяннъ съ озабоченнымъ видомъ толкается по двору, дълая кое-какія наставленія, сердится, старается быть серьезнымъ, а въ сущности думаетъ о томъ, какъ бы скоръе кончилось томительное ожиданіе. Толпа женщинъ копошится около вотловъ, а ребятишки, сидя на корточкахъ, жадно слъдятъ за лакомыми кусками мяса, которые то появляются, то снова изчезаютъ въ квинящей водъ. Женихъ, какъ потерянный, слоняется за плетнями и амбарами, не смъя, по обычаю, показаться въ своей сакъъ.

Извастие о томъ, что вдали показалась процессія, производить еще большую суматоху въ домъ. Каждый спъшить правести свое завятіе яъ концу, бъгаютъ, шумятъ, а на порогъ сакли стелять что нибудь, чтобы молодая могла стать на подостланное при выходъ изъ арбы. Молодые джигиты, не разъ вспънившіе своихъ коней, щьлою толною предшествують потяду. За ними тдетъ арба, на которой лежить яркаго цвъта сундукъ, окованный жельзомъ, и сидить невъста. При ней, на той-же арбъ, помъстились итсколько молодыхъ дъвушекъ-ассистентовъ. Ови съ увлеченіемъ колотятъ въ бубны, тазы и поютъ въ честь молодыхъ хвалебныя йъсни. Позади арбы слъдуютъ нъсколько пъшихъ мужчинъ и женщинъ.

Невъста сходить съ арбы. Ловкій джигить бросаеть ей подъ ноги въ

одинъ мигъ снятую съ себя черкеску и получаеть отъ невъсты, за такое вниманіе, подарокъ: обыкновенно азіятскій кошелекъ собственной работы. Молодая, не снимая покрывала, входитъ въ саклю, и если ньтъ мужчинъ, то садится; ее встръчаютъ радушно съ хлъбомъ-солью. Присутствующіе дъвушки и женщийы угощаютъ невъсту и друга друга приготовленною на этотъ случай пшеничною кашею и пшеничною лепешкою. Въ саклю молодыхъ собираются гости. Старнки въ шубахъ и съ длинными палками, а молодые, въ нарядныхъ платьяхъ и лучшемъ вооруженій, приходятъ поздравлять невъсту.

- Дай Богъ! дай Богъ! чамкаетъ одинъ изъ стариковъ, обращаясь къ молодой, въ хорошій домъ ты пришла.... и аулъ хорошій, не пожалъешь....
  - Какъ будетъ угодно Богу! отвъчаетъ скромно молодая.

Стариковъ усаживаютъ на почетныя мѣста, а молодежь толпится подъ навѣсомъ. Первые ведутъ разговоръ о вещахъ солидныхъ, приличныхъ ихъ лѣтамъ, тогда какъ подъ навѣсомъ раздается сиѣхъ, шумъ, споръ о лошадяхъ, достоинствъ оружія и проч. Одинъ изъ присутствующихъ вынимаетъ изъ-за пояса пистолетъ и въ мигъ пуля сидитъ въ стѣнъ сакли; за первымъ выстрѣломъ слѣдуетъ второй, потомъ третій, четвертый, и пули сыплятся во всѣ стороны изъ ружей и пистолетовъ. Чѣмъ болѣе останется знаковъ на стѣнахъ, тѣмъ, значитъ, болѣе приверженцевъ у молодаго и тѣмъ краше его невѣста. Звуки выстрѣловъ смѣняются ударами въ бубенъ, тавы, и бойкая лезгинка, сопровождаемая мѣрнымъ хлопаньемъ въ ладоши, выходитъ на сцену и завладѣваетъ всеобщимъ впиманіемъ. Не смотря на всѣ усилія, Шамиль не могъ вывести пляску, которая, въ такіе дни какъ свадьба, продолжалась въ теченіе цѣлаго дня; въ ней одинаково принимали участіе какъ мужчины, такъ и женщины.

Въ течение трехъ дней происходитъ праздпование свадьбы въ домѣ жениха. Въ саклѣ и подъ навѣсомъ разставляются лотки: съ варенымъ мясомъ, кусками масла и меду; тъста въ топленомъ маслѣ, масла съ жареной мукой, медомъ и проч. Наѣвшись и напившись, стариви расходится по домамъ, а молодежь остается пѣть и плясать. Во время танцевъ стрѣляютъ въ полъ изъ пистолетовъ, и случается, что подобное увлечение не проходитъ даромъ: пъсколько раненыхъ и контуженныхъ бываетъ жертвою такой потѣхи. День и почь не прекращается веселье. Одинъ женихъ не принимаетъ въ немъ никакого участія, объ немъ никто не вспоминаетъ. Въ течение цѣлаго дня онъ ходитъ по лѣсу, или гдѣ нибудъ по знакомымъ, или скрывается въ разныхъ клѣтяхъ, и тогда, для утоленія своего голода, долженъ, какъ волкъ, украдкою похищать съѣстное, разставленное въ такомъ изобиліи подъ навѣсомъ

На четвертый день мулла съ двумя свидътелями отправляется сначала въ комнату невъсты и высылаетъ оттуда всъхъ присутствующихъ, кромъ одной или двухъ маленькихъ дъвочекъ.

— Желаешь-ян ты, спрашиваетъ онъ невъсту, выйти замужъ за такогото, сына такого-то и за столько-то калыма?

Получивъ удовлетворительный отвътъ, мулла идетъ къ отцу дъвушки.

— Желаешь-ли ты, спрашаваеть онъ его, отдать дочь свою такому-то и за столько-то калыма?

Получивъ и здёсь согласіе, онъ отправляется въ жениху, изгоняетъ всёхъ присутствующихъ изъ комнаты и тщательно осматриваетъ, не спрылся—ли въ ней кто либо изъ постороннихъ. Чаще-же онъ беретъ жениха за руку, выводитъ на дворъ и, въ уединеніи, тахо дѣлаетъ вопросы, подобные сдѣланнымъ невъстѣ и ея отпу. Женихъ отвѣчаетъ едва слышно, а мулла, сверхъ того, строго слѣдитъ за тѣмъ, чтобы, кромъ свидѣтелей, никто изъ посторошнихъ пе слыхалъ отвѣтовъ жениха. Эта таинственность отвѣтовъ послѣдняго вызывается суевъріемъ народа: чеченцы върятъ искренно, что люды злонамъренные портятъ жениховъ.

Человъкъ, желающій новредить жениху, при каждомъ отвътъ послъдняго завязываетъ узелъ, на ниткъ заранъе приготовленной, и тогда, нока эти узлы не будутъ развязаны, «полное обладаніе женою для жениха становится невозможнымъ, не смотря ни на какія медицинскія пособія».

Вмёсто узловъ, при отвётахъ жениха, можно вынимать клиновъ своего книжала или газырь и тотчасъ же вкладывать ахъ на мёсто. Такое действіе, три раза повторенное, производить порчу жениха, снять которую можетъ только тотъ, кто наложиль ее.

Избъжавъ подслушиванія и не допустивъ возможности порчи, мулла приступаєть въ обряду вънчанія. Онъ состоить въ чтеніи опредъленныхъ молитвъ, слова воторыхъ долженъ повторять въ слухъ женихъ, или ваступаю щій его мъсто свидътель, что случается не ръдко.

Окончательный свадебный актъ заключается новымъ и послёднимъ пиромъ, послё котораго, поздно вечеромъ, когда гости разойдутся по домамъ, молодаго впускаютъ въ саклю, гдё его ожидаетъ молодая одна. Они тотчасъ же пристунаютъ оба къ совершенію намаза (молитвы).

— .Если будеть угодно Богу, говорить затёмъ молодой, положивъ руку на лобъ своей супруги, ты мей родишь добраго мусульманина, а не какого нибудь шайтана (чорта).

На другой, или изсколько дней спустя, после окончанія всёхъ брачныхь церемоній, молодая, которая въ это время ничего не работала, не выходила изъ своей комнаты и никому не показывалась, взявши большую чашку блиновъ и кувшинъ, должна идти первый разъ по-воду и после того уже вступаеть въ кругъ обязанностей хозяйки дома. Толпа мужчинъ, женщинъ и детей сопровождають ее съ изснями и музыкой на рэку, гдё молодая, проколовъ нёсколько блиновъ штлою или булавкою, бросаетъ ихъ последовательно одянъ за однимъ въ воду и затёмъ уже черпаеть ее кувшиномъ. Когда она ставитъ кувшинъ съ водою къ себъ на голову, раздаются выстрёлы.

Въ нъкоторыхъ аулахъ родственницы молодой при этомъ подчуютъ присутствующихъ оставшимися блинами и всъ возвращаются домой со стръльбою. Сосъдки, желающія познакомиться съ новымъ членомъ ихъ аула, посылають, на второй или третій день, пшеничную кашу.

Въ первое время послѣ свадьбы, молодая не имѣетъ права ни видѣться, ни говорить съ своимъ мужемъ, не только въ присутствіи постороннихъ, но и родственниковъ. Мужъ посѣщаетъ ее только по вечерамъ и ночью: Говорить съ отцомъ своего мужа и близкими родственниками, а также видѣться и посѣтить свою мать она можетъ только по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ со дня замужества.

Бъдность и неимъніе средствъ заплатить калымъ, хотя и незначительный, заставляли иногда чеченца, не смотря на строгое запрещеніе, прибъгать къ насильственнымъ мърамъ и похищать свою невъсту. Молодой человъкъ, подговоривъ нъсколькихъ пріятелей похитить дъвушку и привезти ее въ свой домъ, выбираетъ удобную минуту, нападаетъ на нее вдругъ съ товарищами и, не смотря на сопротивленіе съ ея стороны и со стороны родственниковъ, увозитъ ее въ свой домъ «гдъ товарищи запираютъ ихъ вдвоемъ, а сами стерегутъ у дверей, пока ихъ не позовуть въ комнату. При нихъ дъвушка объявляетъ: хочетъ ли она воротиться къ родителямъ или остаться у похитителя. Обыкновенно необходимость заставляетъ ее выбрать послъднее и тогда она становится законною женою». Впрочемъ подобные случаи происходили преимущественно въ обществахъ, не признававшихъ власти Шамиля.

Обычаи и свадебные обряды у назрановцевь или ингушъ весьма сходны съ теми, которые существуютъ между осетинами; но выкупъ для всъхъ состояній въ прежнее время быль одинаковый: восемнадцать коровъ, ценностію около десяти рублей каждая. Въ 1863 году, народный судъ постановиль вносить только 25 руб. въ видъ калыма и 80 р. въ обезпеченіе выходящей замужъ, на случай смерти мужа или развода. Первыя деньги вносятся до свадьбы, а последнія тогда, когда выходящая замужъ найдеть это нужнымъ. Ингуши всё равны между собою, а потому неравенства браковъ у нихъ не существуетъ; исключеніе въ этомъ случав бываеть только для того, кто женится на своей плённице (1).

Кистины и галгаевцы имъють свои особые брачные обряды.

Въ назначенный для свадьбы день, родные и знакомые объихъ сторонъ собираются въ домъ невъсты. Послъ угощенія, одинъ изъ лучшихъ пріятелей

<sup>(1)</sup> Чечня и чеченцы Ад. Верже изд. 1859 г. Дневникъ русскаго солдата Вибліотена для чтенія 1848 г. т. 88 и 89. Начто о Чечна Клингера Кавк. 1856 г. № 97 и 101. Изъ Нагорнаго округа П. Патухова. Кавказъ 1866 г. № 98. Планть у Шамиля Вердеревскаго ч. П. Кое что изъ жизни чтеринцеть Попова Терскій въдомости 1868 г. № 35. Этнографическій очеркъ Аргунскаго округа А. П. Ипполитова. Сборн. свід. о кавк. горц. вын. І изд. 1869 г. Экономическій и домашній быть жителей горскаго участка Ингушевскаго округа Грабовскаго, Сборвикъ Сведави. о кавказскихъ горцахъ выпускъ ПІ.

жениха требуеть, чтобы вывели къ нему невъсту. Женщины выводять ее изъсосъдней комнаты, всю съ ногъ до головы закрытую покрываломъ. Уполномоченный шаферъ береть ее за руку и подводить къ котлу, висящему посрединъ главной комнаты. Взявшись рукою за цънь, на которой виситъ котелъ, шаферъ говоритъ ръчь, заключающую въ себъ пожеланія молодымъ благополучія, потомъ обводитъ три раза невъсту вокругъ огня и, ударивъ рукою по цъпи, въ знакъ прощанія съ родительскимъ домомъ, выводить ее изъ сакли въ домъ, сосъдній съ жилищемъ жениха. Тутъ-то для шафера наступаетъ самая трудная и непріятная минута; всъ присутствующіе, бросившись на него, провожаютъ его побоями по головъ и спинъ, часто до крови, и до самаго мъста; гдъ невъста поступаетъ въ распоряженіе жениха. За такую пытку и самопожертвованіе, шаферъ пріобрътаетъ права роднаго, и молодая не стыдится быть при немъ и вступать съ нимъ въ разговоръ, Женихъ, не присутствуя и не принимая участія въ этомъ обрядъ, сидитъ въ сакиъ одного въъ сосъдей; невъсту принимаютъ въ домъ безъ него.

Пребываніе молодых у соседей совершается тёмь же порядкомъ, как и у осетинъ  $\binom{1}{2}$ .

Супружескія отношенія чеченцевъ отличаются до нѣкоторой степени согласіємъ, чему отчасти способствуєть полная покорность женщины. Будучи чрезвычайно ревнивымъ, чеченецъ ворко слъдитъ за поведеніемъ своей жены и нарушенія супружеской върности весьма рѣдки и преслъдуются весьма строго.

Хотя мужь не имбеть права ни въ какомъ случай посягнуть на жизнь своей жены, но, убъдившись въ ея невърности, онъ можеть въ наказаніе изуродовать ее, отръзать нось или ухо, или же просто развестись съ нею. За прелюбодъяніе замужней женщины у чеченцевъ существовало страшное наказаніе: затаптывать лошадьми или побивать каменьями несчастную жертву обоцьщенія. Отъ воли мужа завистло однакоже предать жену народному суду или ограничиться простымъ разводомъ и прегнаніемъ отъ себя. Обольститель же замужней женщины подвергался смерти; если же жертвою была дъвушка, то долженъ быль жениться или также его ожидала смерть.

Туземцы большие охотники мёнять жень, т. е. разводиться съ прежними и брать новыхъ.

Разводъ одинаково допуснается между всёми поколеніями чеченскаго народа и основывается или на личномъ произволе супруговъ, или на известныхъ законныхъ причинахъ. Эти причины, преимущественно, заключаются въ томъ, что прогоняемая жена или безплодна, или имеетъ привычку производать на свётъ только дётей женскаго пола, что крайне обидно для мужа.

Одинъ капризъ мужчины—и женщина свободна, но, напротивъ того, никакія слезы и мольбы не въ состояніи развести жену съ муженъ, если онъ втого не желаетъ.

<sup>(</sup>¹) Религовные обряды осетинъ и проч. Кавказъ 1846 г. № 28.

— Пусть дурная для мужа жена, умреть, говорить чеченская прискавка, а мужь, хотя и дурной для жены, пусть долго живеть.

По корану, только одинъ мужъ можеть дать свободу своей жент. Если мужъ пожелаетъ развестись съ женою, безъ всякой законной причины, то долженъ возвратить ей калымъ или уплатить стоимость его; долженъ возвратить все принадлежащее ей имущество, и иногда міръ присуждаетъ отдать прогоняемой жент сына, если онъ есть, разумтется.

Если жена сама не хочетъ жить съ мужемъ, и первая требуетъ развода, а мужъ не станетъ противиться этому, то она должна оставить въ его распоряженів внесенный за нея калымъ и не имъетъ никакихъ правъ на мужа, дътей, ни на наслъдство при раздълъ. Вообще адатъ не признаетъ за жепщиною никакой собственности, кромъ калыма, получаемаго отъ мужа и подарковъ его, сдъланныхъ въ то время, когда онъ былъ женихомъ. Только эти двъ вещи могутъ составлять собственность женщины. Отъ воли мужа зависить дать ей, изъ сострадація, дочь для прокориленія; сынъ же, отданный прогнанной женъ, остается у нея, во всякомъ случав, только до совершеннаго возраста. Въ тъхъ случаяхъ, когда разводъ происходить на основанім законныхъ причинъ, какъ, напримъръ, физической слабости мужчины въ отправленія супружескихъ обязанностей, что случается не рідко, супруги расходятся безъ всякаго вознагражденія другъ друга, оставаясь каждый при своемъ имуществъ. Самый разводъ не сопровождается никакими церемоніями и никакими характеристическими особенностями. Собравъ свои пожитки, жена уходитъ къ своимъ роднымъ, и съ этого времени сакля ея мужа становится для пея чужою.

Разведшійся съ женою мужъ можетъ взять опять въ себт въ домъ прогнанную жену, но для этого необходимо, чтобы женщина вступила съ другимъ въ новый бравъ, который, впрочемъ, допускается не ранъе, какъ черезътри мъсяца, и получила второй разводъ. Для этого прежній мужъ подкупаетъ какого—нибудь пріятеля, который женится сегодня на бывшей его женъ, а вавтра даетъ ей разводъ. По корану, бравъ, однажды расторгнутый, не можетъ быть возстановленъ до тъхъ поръ, пока женщина не раздълитъ законнымъ образомъ свое ложе съ постороннимъ человъкомъ. За неимъніемъ охотника, часто посредниками въ этомъ дълъ бывали муллы.

У ингушъ, кистинъ и галгаевцевъ, мужъ, прогнавшій свою жену по простой прихоти, не получаетъ обратно калыма и, кромъ того, обязанъ давать ей ежегодно одно платье, одни шальвары, двъ пары башмаковъ и два платка. Дъти остаются, по условію, при отцъ или при матери, и въ послъднемъ случать отецъ долженъ выдавать по двъпадцати рублей въ годъ на каждаго ребенка.

Со дня замужества, чеченская женщина двлается самою неутомимою работницею своего семейства, не имжеть покоя ни днемъ, ни почью, и при всемъ этомъ къ чести женщинъ надо сказать, что они содержать свое простое и незатъйливое хозяйство въ чрезвычайномъ порядкъ. Мужчина, въ свободное отъ воинственныхъ занатій времи, проводиль его праздно, безпечно, весело и, не смотря на окружающую его бъдность, былъ всегда доволенъ собой. Призадуматься о своемъ положеніи, склонить голову на руку, считалось малодушіемъ. Надежда на свою силу, ловкость и проворство дълали чеченца разгульнымъ, но не порождали въ немъ стремленія къ улучшенію своего быта, пе развивали въ немъ понятія объ изящномъ.

Въ образъ жизни, между зажиточнымъ и бъднымъ чеченцемъ нътъ почти никакой разницы, развъ только та, что богатый одъвается нъсколько лучше, да владъетъ болъе богатымъ оружіемъ.

Не видя вокругъ себя ничего лучшаго противъ своего собственнаго положе. нія, привыкнувъ, со дня своего рожденія, къ окружающимъ его красотамъ и богатству природы, чеченецъ или проводилъ праздно время въ своей кунахской, или, сидя на заборъ, стругалъ палочку, чистиль оружіе, то шилъ порщни (обувь изъ сыромятной кожи), шель въ гости или, наконецъ, вскочавъ на коня, рыскаль по дикимъ гребнямъ горъ, безъ всякой видимой цъли. «Въ туманъ проходятъ дни его, хотя солнце и свътитъ свътло и природа роскошно развернута подъ голубымъ небомъ. Ученость и искуство ему чужды; равно онь смотрить на дикій ревъ воды, на тихій руческь, на громадныя снъжины и на мягкій дугь; страшный гудъ грома и могильная тишина ему одинаковы». Конь, ружье и шашка-воть его гордость и жизнь; пашня, посъвъ и покосъединственная забота житейская. Чеченцы вообще склонны въ праздности, и жизнь ихъ была до невъроятности однообразна, скучна, безчувственна и совершенно безплодна для души и сердца. Въ то время, когда жены таскаютъ на себъ вязанки дровъ, съно, тяжелые кувшины съ водой, работаютъ въ садахь, на террасахь и у саклей, мужчины сидять у дверей своихъ хижинъ, которыя всегда настежь зимою и летомь, или около мечети, слушають и разсказывають новости.

Вся дъятельность ихъ, и все почти занятіе, состояно въ трубкъ и пяти намазахъ.

Оставаясь цёлые дни въ бездействіи, чеченцы, какъ и вообще всё горцы, съ необыкновенною жадностію принимають всякое извёстіе, съ удовольствіемъ отправляются въ дальнія путешествія, по самымъ ничтожнымъ причинамъ, и пускаются на самыя безсмысленныя приключенія. Жизнь безъ занятій была, въ свое время, одною изъ нобудительныхъ причинъ къ хищничеству.

Таково положение чеченца въ семейномъ быту, но не таково положение чеченской женщины.

Женщины, напротивъ того, отличаются необынювеннымъ трудолюбіемъ: на нихъ лежатъ всѣ хозяйственныя заботы и самыя тяжелыя работы, не исключая полевыхъ.

О происхожденія этого послёдпяго обычая чеченцы говорять, что въ то время, когда въ Чечнё существовало междоусобіе, когда народъ страдаль отъ вторженія сосёдей, мужчины должны были запираться въ крёпкихь баш-

няхъ, изъ боязни быть убитыми. Однъ женщины, которыхъ, по обычаю, никто не смълъ тронуть, ходили свободно, и потому занимались всъми хозяйственными работами и даже земледъліемъ.

— Вотъ причина, говориль чеченець, штабсь-капитанъ Бата, по которой мы досель заставляемъ женщинъ работать въ поль.

Женщина кормить детей, ткеть сукно для домашняго обихода, делаеть ковры, войлоки, а у горныхь чеченцевы и бурки, шьеть платье и обувь на все семейство. Она должна содержать вы чистоты дворы, накормить скотину, нарубить дровы, принести воды, присмотрыть за огородомы, смолотить хлёбы, смолоть муку. Шамиль, изы политическихы видовы и вы виду постоянной борьбы сы русскими, не пріучаль мужчинь кы обработыванію земли и кы домашней жизни. Оты этого, вскоры послё выхода замужы, молодая женщина до того изнурнется работою, заботами и хлопотами, что, по прошествіи весьма немногаго времени со дня свадьбы, она кажется если не старухою, то пожилою женщиною, которой нельзя дать менье тридцати лють оты роду. За всё свои труды жена подчинена мужу, какы своему полновластному господину, которому должна оказывать раболющное уваженіе. Жена, вы присутствій мужа, никогда не садится и не асть вмысть сь нимы. При разговорахь они не называють другь друга до имени, а вы замізнь того употребляють личныя містоимбнія.

— Эй, гдъ ты? кричитъ мужъ, отыскивая свою жену.

Если жена ушла въ сосъдвъ, то мужъ никогда не вызоветъ ее въ себъ по имени.

- Нътъ ли ея тамъ? спросить онъ, обращаясь въ сосъдямъ.
- Тебя зовуть! скажуть ей только, и она отправляется домой.

Точно также чеченець никогда и ничего не приказываеть жень лично, а говорить: «мить бы нужно это... я котьля бы потеть... пойду, сдълаю, узнаю... если Бога даста! и другія отрывочныя фразы, относящіяся столько же въ жень, сколько и къ остальнымъ членамъ семейства.

Когда мужъ говорить о чемъ-нибудь съ женою, то по большей части смотрить въ сторону и накогда не глядить въ глаза.

Мужъ, по чеченски, обозначается словомъ ирз—умъ, передъ которымъ женщина должна преклоняться. При постороннихъ жена, въ особенности молодая, не должна вступать въ разговоръ съ мужемъ, а при гостяхъ-мужчинахъ-вовсе не показываться. Женатый чеченецъ, которому по обязанности приходялось жить вдали отъ своего дома, считалъ неприличнымъ перевозить къ себъ жену, и лица, не слъдовавшія такому народному взгляду, теряли уваженіе въ обществъ. Разставаясь съ семействомъ, иногда на нъсколько лътъ, чеченецъ, изъ боязии проявить свою слабость и высказать нъжность, никогда не скажетъ: прощайме! возвратясь не говорить: здравствуйте! Всякая нъжность считается дъломъ неприличнымъ. Уснокоить свою жену, сблегчить ея трудъ, было бы дъломъ ни съ чъмъ не сообразнымъ, а женщинъ ожидать помощи

отъ мужа — мечты напрасныя. Нътъ помощи отъ чеченца и больной женъ — это дъло женское.

Когда женщина чувствуетъ приближение родовъ, мужъ убзжаетъ изъ дому и предоставляетъ ухаживать за родильницей родственницамъ или знакомымъ женщинамъ.

Спуста нѣкоторое время послё родовъ, такъ дней черевъ пять, мужъ возвращается домой и не обращаетъ никакого вниманія ни на жену, ни на новорожденнаго, причемъ съ первой онъ даже долгое время не разговариваетъ, въ особенности если жена имѣла несчастіе подарить мужа дочкой, а не сыномъ. Рожденіемъ дочери отцы бываютъ крайне недовольны и радуются, когда родится сынъ. Появленіе на свѣтъ младенца мужескаго пола часто служитъ поводомъ къ пиршеству и угощеніямъ въ домѣ отца. Рожденіе мальчика, хотя бы и отъ гаурской плѣнницы, считалось всегда хорошимъ предзнаменованіемъ для семейства. Такъ, одна изъ женщинъ, бывшихъ въ плѣну, вмѣстѣ съ княгинями Чавчавадзе и Орбеліани, разрѣшилась отъ бремени мальчикомъ. Едва только жители аула узнали объ этомъ, какъ тотчасъ же на дворѣ раздались выстрѣлы, возвѣстившіе о рожденіи младенца мужескаго пола, въ честь котораго зарѣзали и изжарили жирнаго барана и прислали его плѣнницамъ.

Но получении извъстія о рожденіи у сосъда младенца мужескаго пола, вст одномульцы спъшать къ нему въ саклю принести поздравленіе. Счастливый отецъ считаетъ рожденіе мальчика особою благодатью, ниспосланною свыше на его семью, встръчаетъ гостей съ радостію и задаетъ пиръ, продолжающійся иногда въ теченіе трехъ дней. Рожденіе дъвочки не сопровождается такимъ торжествомъ и ноздравлять родителей приходятъ только однъженщины.

Спустя нёсколько дней послё рожденія, младенцу дають имя съ нёкоторою торжественностію. Почетныя и знакомыя женщины собираются съ утра въ комнатъ матери ребенка, надъ которымъ читаютъ молитву изъ корана и за тъмъ начинается женскій пиръ: ъдять баранину, рисъ и разныя сласти. Имя младенцу дають сами, какое имъ вздумается, и часто одного и того же ребенка отепъ называетъ однимъ, а мать другимъ именемъ; носящіе по два имени мужчины и женщины не ръдгость въ Чечнъ. Кормленіе грудью ребенка у чеченцевъ, подобно черкесамъ, имъетъ весьма большое значеніе. Если женщина накормить грудью чужое дитя, то устанавливаеть не только между имъ и собою родство, но и между всёми членами обоихъ семействъ. Ребенокъ, вскормленный чужою грудью, признаетъ на всегда, вскормившую его женщину, своею матерью, а дътей ея молочными братьями и сестрами. Иногда даже взрослые плънные мусульмане, прибъгнувшіе подъ покровительство этого обычая, освобождались отъ оковъ и получали полную свободу. Стонло только такому пленнику, въ присутствіи одного или двухъ свидетелей, попросить у хозяйки грудь, приложиться къ ней губами, и общественное поноженіе его тотчась же изм'єнялось: изъ плённаго онъ становился родственникомъ, изъ раба равноправнымъ. Съ него, спимали кандалы, угощали, мёнялись одеждами и отпускали на волю, иногда даже съ подаркомъ. Новый родственникъ, съ своей стороны, обязанъ былъ, по обычаю, сдёлать также какой-нибудь подарокъ. Не смотря на невыгоду такого обычая, для хозяевъ, владъющихъ плёнными, считалось не только предосудительнымъ, но и совершенно невозможнымъ, чтобы женщина отказала и не дала ему своей груди.

Обряды при рожденіи, соблюдаемые ингушами и кистинами, весьма близки къ осетинскимъ, съ тою только разницею, что новорожденному дается имя на третій день, а у ингушъ не сгариками, а мальчиками, для младенца мужескаго пола, и дъвочками для женскаго пола, которые, съ общаго совъта, провозглащаютъ такое имя, какое имъ вздумается, безъ всякаго участія въ этомъ родителей и духовенства. Иногда же имя новорожденному дается при особой церемоніи, которая производится такъ: нъсколько молодыхъ людей берутъ по одной ладыжкъ отъ заръзанныхъ барановъ, садатся въ кружокъ и кидаютъ по очереди ладыжки на землю. Чъя ладыжка прежде другихъ станетъ ребромъ, имя того и даютъ новорожденному.

Наконецъ тъ изъ кистинъ, которые особенно почитаютъ св. Ерды, спустя тря дия послъ рожденія, созываютъ родныхъ и знакомыхъ на празднество въ честь этого святаго, составляютъ совътъ и, общимъ его ръшеніемъ, даютъ новорожденному имя.

Бабку ингуши называють кормилицею и она пользуется уваженіемь наравнъ съ родною матерью (1).

Отпошенія отца въ дѣтямъ довольно оригинальны и отличаются чрезвычайною непринужденностію. Отсцъ никогда не возьметь на руки ребенка: не полелѣеть свое дитя, никогда не полюбуется имъ. Спросите у чеченца: каковъ его малютка, хорошъ-ли, на кого похожъ и здоровъ-ли? ничего не узнаете: онъ сошлется на мать, которая одна должна имѣть попеченіе о своихъ дѣтяхъ до тѣхъ поръ, пока они стануть себя попимать. Если родившая женщина больна, такъ что не можетъ встать съ постели, не можетъ ни покачать малютку, ни перемѣнить ему пеленокъ, то и тогда мужъ не предложетъ ей своихъ услугъ: скорѣе онъ сбѣгаетъ за десятки верстъ, къ своимъ родиьмъ сосѣдняго аула, приведетъ оттуда дѣвочку, которой и поручитъ ухаживать за больною женою и новорожденнымъ ребенкомъ.

Дъти ростутъ безъ всякаго попеченія со стороны родителей и до четырехъ-

<sup>(</sup>¹) Начто о Чечна Клингера Кавкава 1856 г. № 97, 101. Дневникъ русскаго солдата Библіотева для чтенія 1848 г. т. 88 и 89. Религіозные обряды осетинъ, вигушть и проч. Шегрена Кавк. 1846 г. № 27. Церковь въ дер. Хуля у кистовъ Несватскій Кавк. 1849 г. № 3. Шамиль и Чечня Воев. Сборн. 1859 г. № 9. Война въ Вольшой Чечна маіора Властова Русскій Инвалидъ 1856 г. № 159—167. Экономичес. и домашній бытъ жигелей горскаго участка Ингушевскаго округа Грабовскаго Сборникъ Свад, о кавказс. горцахъ выпускъ. III.

льтияго возраста опи ходять почти нагія. Съ наступленіемь четырехь-льтияго возраста, ихъ одівають въ рубашки, а впослідствій дають и шаровары; зимою же снабжають и полушубками, по все это до крайности обветшалое и грязное.

«Весь ностюмъ горцевъ, мужчипъ и женщипъ, по обывновеню, до невъроятности грязенъ и особенно грязно нижнее бълье; последнее, одинъ разъуже надътое, не снимается по тъхъ поръ, пока оно не превратится въ клочки. Подобная неопрятность, само собою, вызываетъ накожныя бользни и заводитъ миріады насъкомыхъ; дъти особенно подвержены этимъ бользнямъ и ръдкаго изъ нихъ можно встрътить безъ коросты и лишаевъ. Все это, взятое вмъстъ съ недостаткомъ здоровой пищи и тяжелою работою, дъдаетъ горцевъ бледнолицыми и на видъ не совсъмъ здоровыми».

Семейный быть чеченцевь, отличаясь своею патріархальностію, носить на себь отпечатовь общій всему мусульманскому міру. Отець есть глава семьи и воля его священна для жены и несовершеннольтихь дьтей, съ которыми онь держить себя весьма серьезно, но онь полновластень надъ сыновьями только въ періодь ихъ малольтства.

Въ Чечит не существовало пикакого закона, опредъляющаго или ограничивающаго власть отца надъ песовершеннолътними дътьми. Пока дъти были малолътни, пока не могли сопротивляться насилю, они находились въ безпредъльной зависимости отца. Но едва только они достигнуть такого возраста, въ которомъ могуть владъть оружіемъ, власть отца теряетъ свою силу и право сильнаго опредъляеть всъ семейныя отношенія между отцомъ и его сыновьями. Вст мужчины—члены одной семьи—равны передъ судомъ адата. Кровомщеніе допускается и между членами родной семьи, и бывали примъры, что когда отецъ убивалъ одного изъ сыновей, то братья, въ отмиценіе, убивали отца. Мать, никогда и ни въ какомъ возрастъ, не имъла никакой власти надъ дътьми. Во мпогихъ случаяхъ она не пользуются даже и тъмъ уваженіемъ, которое сама природа вкладываетъ въ человъка, какъ къ виновницъ его существованія. Восьмилътній сынъ часто обращается съ матерью съ большимъ пренебреженіемъ и даже циннямомъ.

Когда я выросту, говорить онъ матери, я сдёлаю тебя своей любовницей.

Слова эти возбуждають всеобщій хохоть и вызывають даже ульбку на устахь самой матери.

 Вотъ этотъ мальчикъ дуракомъ не будетъ, отвъчаетъ она на остроту сына, желая угодить этимъ мужу.

Подобный цинизмъ происходить въ семьй, главиййшимъ образомъ, оть совершеннаго произвола, предоставляемаго дётямъ, и малаго попеченія о нихъ. Правда, чеченцы, считая дётей даромъ Божіимъ, никогда не быють и не бранять ихъ особенно, съ тою цёлію, чтобы не запугать и не сдёлать съ мало-лётства робкими, но за то впадаютъ въ другую крайность, предоставляя са-

мимъ обстоятельствамъ развитіе дётскаго характера и буйныхъ страстей, заключающихся въ ихъ бурной природъ.

— Если ребеновъ провазничаетъ, говоритъ чеченецъ, это значитъ, что онъ будетъ удалой. Онъ будетъ настоящимъ Даламбаемъ, который такъ много отличался своимъ удальствомъ противъ русскихъ. Побоями ничего не возьмешь, а только заглушишь въ немъ все и онъ будетъ бабой; выростетъ большой, не станетъ дълать глупостей и будетъ джигитъ. Встъ онъ много—значитъ будетъ богатырь.

Если дъти иногда слишкомъ надобдаютъ матери и огорчаютъ ее, то она плачетъ, но не тронетъ, не ударить ихъ.

Отецъ хотя и обращается съ ними сурово и молчаливо, по не внушаетъ тъмъ къ себъ никакого уваженія. Дъти не называють его отцомъ, а величають собственнымъ именемъ, иногда даже шутовскимъ; слова: мать и отецъ не существують въ семейномъ быту чеченца. Сами родители бывають часто виновниками развитія дурныхъ качествъ въ своихъ дётяхъ. Отецъ прежде всего заботится о томъ, чтобы развить въ сынъ твердость характера и смълость. Если онъ замътитъ въ мальчикъ какое либо желаніе или стремленіе достигнуть чего нибудь, то самъ старается подстреннуть его и подъйствовать на молодое самолюбіе. Въ случат успъха, онъ хвалить своего сына, въ особенности если совершенное имъ предпріятіе было сопряжено съ трудностями, а въ противномъ случат называетъ дрянью и дъвчонкою; стараясь насмъшками возбудить недостатовъ воли. Отецъ часто подбиваеть сына на воровство и хищиичество. Когда, напримъръ, созръваютъ фрукты, то мальчишки, вмъстъ съ взрослыми, какъ бы ученики съ опытными наставниками, собираются по ночамъ на воровство фруктовъ въ садахъ сосёдей. Предпринявъ предварительно мъры въ ограждению себя отъ поимки, они рвутъ илоды, а потомъ общею компанією отправляются куда нибудь въ поле, гдё скрытно лакомятся наворованнымъ. Этотъ родъ промысла составляетъ у чеченцевъ одно изъ любимъйшихъ занятій и считается лучшимъ препровожденіемъ времени.

По достиженіи извъстныхъ лътъ и по добровольному желанію, мальчики обучаются грамотъ или дома, нользуясь уроками оть муллы, или въ особыхъ школахъ, существовавшихъ въ нъкоторыхъ аулахъ на общественный счетъ. Въ нослъднемъ случав, въ прежнее время, они имъли для помъщенія особую саклю, но книги и одежду должны были имъть отъ себя; пропитаніе ученики выпрашивали у народа, ходя по ауламъ; пищу приготовляли сами, наблюдая очередь. Образованіе ограничивалось умъньемъ писать по арабски и читать коранъ, но до пониманія смысла, котораго достигали, впрочемъ, не многіе. Простой народъ довольствовался заучиваніемъ наизустъ нѣсколькихъ молитвъ, которыя понималъ по переводу на свой язывъ, дълаемому ихъ муллами. Послъдніе старались поселить въ народъ то убъжденіе, что богобоязливый магометанинъ долженъ понимать нѣкоторыя мѣста и главы корана.

Дъвушки оставлялись вовсе безъ всякаго образованія; онъ самоучкою

пріучаются шить, проить и, съ наступленіемь совершеннольтія, ткать сукно, изготовлять шелковыя нитки, тесьму, войлокь, а главное до своего замужества дівушка составляеть единственную рабочую силу въ семь и помощницу матери, въ ея полевых и домашних работахъ. Трудолюбіе составляеть лучшую рекомендацію для дівушки, которая не проводить праздно время пи минуты. Сидя въ саклів, и даже отправлянсь въ гости, дівушка не остается безъ работы; она или приносить свою, или береть у хозяйки дома. Помыстившись ближе къ порогу или въ углу и предоставивъ мужчинамъ місто у огна, какъ болье почетное, женщины и дівушки среди разгорора шьють, сучать шелкъ и прядуть бумагу.

Однообразная семейная жизнь чеченца изръдка нарушается не многочисленными праздниками, свадьбами, да бользнію, или смертью родственника или ближняго. Попеченіе о больных также лежить на обязанности женщины: она и ходить за больнымъ, и лечить его, употребляя для того домашнія и извъстныя ей средства. Но если медицинскія пособія оважутся не состоятельными и больной отойдеть въ въчность, тогда всеобщій плачь подымается въ саклъ. Когда родственники больнаго видять, что наступаеть последній чась, тогда посылають за муллою, который читаеть надъ нимъ ясымъ—отходную молитву.

Во время чтенія женщины громко плачуть, бьють себя въ грудь, царапають лицо, рвуть волосы и это продолжается до тіхь поръ, пока больной 
не скончается. Съ его смертію женщинь тотчась же выгоняють изъ комнаты 
или силою заставляють прекратить оплакиваніе, накъ выраженіе скорби совершенно противное духу магометанской религіи. Природа женщинъ береть 
однакоже свое. Скрывая свое горе, она томится имъ и ищеть елучая выплакать его и тімь облегчить себя. Выбравь для того время, она отправляется въ лісь, забирается въ сарай, или просто въ темный уголь сосёдней комнаты, и тамъ, безъ голоса, безъ словь, льются горячія слезы.

Мулла между тъмъ приготовляетъ умершаго къ погребеню. Онъ кладетъ его на чистую дубовую доску, беретъ кувшинъ воды и омываетъ тъло, которое потомъ и обвертываетъ нъсколькими кусками полотна или бълой шерстяной матеріи; иногда же обертываютъ въ халатъ, концы котораго вавязываютъ на головъ и ногахъ.

Положивъ вату въ ротъ, глаза и уши умершаго, мулла завязываетъ саванъ, двумя не широкими полосами холста, надъ головою умершаго, а другою ниже ногъ его. Приготовленное къ погребенію тъло оставляется на постели и родственники тяхо оплакиваютъ.

Печальное извъстіе о кончинъ скоро разносится по аудамъ и всъ сосъди изъ окрестностей, мужчины и женщины, родные и знакомые, спъшатъ къ сакиъ умершаго, при чемъ мужчины—родственники покойнаго, обязаны привезти съ собою барана или принести деньги семейству умершаго, иначе оно прекратитъ съ ними всякую родственную связь.

Похороны составляють для женщинь настоящій праздникь, потому что. только по этому случаю, имъ дозволяется собираться изъ другихъ ауловъ н составлять свое общество. Отправляясь въ домъ умершаго, онъ идуть отпъльно отъ мужчинъ и, съ приближениемъ въ ауду, начинаютъ плакать. Плачъ этотъ производится такъ: одна изъ наиболъе опытныхъ и красноръчивыхъ принимаеть обязанность запівалы. Ударяя себя въ лицо, то однивь, то другимъ пулакомъ, она поетъ хвалебную пъснь умершему, при чемъ, послъ каждаго періода ся пъсни, сопутствовавшія сй и модчавшія женшины вскрикивають всь вь одинь голось: гададай! что означаеть, по чеченски, бида. Съ такимъ пъніемъ женщины доходить до двора, посреди котораго лежить постель, а на ней платье покойника. Сидящія вокругь постели одноаульныя женщины, завидъвъ приближающихся сосъдокъ, встаютъ и начинаютъ также оплакиваніе, но уже съ новою церемоніею: четыре человька изъ дальнихъ родственницъ умершаго становятся по срединъ, а ихъ окружаютъ всъ остальныя женщины. Одна изъ родственниць исчисляеть всё тё доблести, которыя отличали покойнаго въ сей жизни, указываетъ на тъ мудрые планы, которые задумываль онь, но увы! скорая смерть помещала ему привести ихъ въ исполненіе. На всь эти восхваленія, толпа окружающихъ женщинъ отвъчаеть одимиъ словомъ гададай и ударами въ грудь кулаками.

Случается иногда, что женщины, войдя во впутренность сакли, располагаются вокругъ вдовы или матери умершаго. Последняя сидить неподвижно, въ изорванномъ платъв, съ распущенными волосами, открытою грудью, съ печальнымъ видомъ и опущенною на грудь головою. Ириглашенный на эту печальную церемоню, хоръ парадныхъ плакальщицъ начилаетъ свою импровизацію, которая иногда произносится и самою вдовою: Одна изъ женщинъ, особенно хорошо умеющая исчислять добродетели и воинственную отвагу, начинаетъ речетативомъ первый куплетъ печальной песни, а прочія плакальщицы, исподволь и одна за другою, присоединяють свои голоса къ поющимъ, и исчисляють подвиги покойнаго, доброту его сердца, дюбовь къ семейству и подруге, лишившейся на всегда и ясныхъ дней, и пежныхъ ласкъ своего возлюбленнаго.

— Она осиротъла, какъ ласточка со своими птенцами—поетъ запъвало. Кто защититъ и утъщить горькую? Кто дастъ пріють сиротамъ ея? Кто подаваль ей руку радости—того ужь нътъ. Уснулъ тотъ непробуднымъ сномъ, чья грудь такъ сладостно согръвала несчастную, уснулъ и оставилъ другу своему, своимъ роднымъ и знакомымъ только одиу скорбь неутъшную....

При этихъ словахъ, вдова бьетъ себя въ грудь и царапастъ до крови лицо. Все смолкаетъ послъ плача женщинъ, какъ бы для того только, чтобы дать вдовъ нъсколько оправиться и приготовиться къ оплакиванію умершаго мужчинами, которые до этого времени оставались на дворъ при входъ въ саклю. Они входятъ въ комнату по одному или по два, молча опускаются на

колени передъ вдовою, не произносять никакого утенительнаго слова и раздирають до крови свой лобъ.

Съ появленіемъ крови на лицъ встають и молча, съ поникшею головою, выходять на открытый воздухъ.

Конечно, странно было бы предполагать искренность чувствъ въ такомъ плачъ и самоистязани: этого, въ дъйствительности, нътъ ни каили. Едва только окончится церемонія оплакиванія, какъ между присутствующими заводится самый оживленный разговоръ, среди котораго забывается и горе, и печаль, точно какъ у бесъдующихъ все благополучно и никто не умиралъ.

Здёсь важны не слезы, а та приверженность въ старинъ, застой общественнаго митнія и буквальное исполненіе патріархальныхъ обычаевъ, изъ за которыхъ чеченецъ царапаетъ себъ въ вровь лицо, но не ръшается нарушить завътъ предковъ.

Поздно вечеромъ возвращаются по домамъ посттители, а «тъ, которые пришли изъ дальнихъ ауловъ, остаются ночевать у семейства покойника. Такимъ образомъ собирается въ домъ семейства покойника каждый день около-двухъ-сотъ женщинъ, и этотъ сборъ продолжается три дня и иногда цълую недълю. Число посттителей зависитъ отъ большаго или меньшаго числа родныхъ и знакомыхъ умершаго: чъмъ больше онъ имълъ родныхъ и знакомыхъ, тъмъ больше народа собирается на его похороны. Что касается до мужчинъ, то они преимущественно собираются въ день похоронъ, когда ихъ бываетъ неръдко человъхъ до пяти—сотъ, считая въ томъ числъ и мальчиковъ, приходящихъ съ торбочками, чтобы класть въ нихъ мясо, которое достанется на ихъ долю на похоронахъ».

Положивъ покойника на арбу, его отвозятъ или относятъ на могилу, согласно требованія мусульманской религіи въ самый день его смерти. Исключеніе дълается въ случать неожиданной, скоропостижной смерти и тогда умершаго хоронятъ въ теченіе трехъ дней, съ тою цълію, чтобы дать возможность роднымъ и знакомымъ повидаться въ послёдній разъ и проститься съ умершимъ, тогда какъ при продолжительной бользни, предшествовавшей кончинть, процианіе это совершается при постыщеніи больнаго.

Сопутствуя печальную церемонію до копца аула, женщивы, по выходів изъ него, возвращаются въ домъ умершаго и, сівши въ кружокъ, начинаютъ опять оплакивать его, пока не позовуть ихъ їсть.

Если, при следованіи печальной процессіи, встречается на пути другое кладбище, то поведъ останавливается и мужла читаетъ молитву за упокой всехъ умершихъ (доадеръ), при чемъ все присутствующіе, поднявъ къ верху руки, держать ихъ такъ нёсколько секундъ, обращенными ладопями къ лицу.

Въ могилъ, съ боку, дълается углубление, въ которое и кладется покойникъ, головою на западъ, а лицомъ къ Меккъ, такъ чтобы онъ лежалъ на правомъ боку. Съ нимъ вмъстъ кладется молитва, написаниая муллою и заключающая въ себъ текстъ изъ корана. По върованию народа, душа умершаго.

при всеобщемъ воскресеніи, не прежде достигнеть эдемскихъ воротъ, какъ по прочтеніи этой молитвы или текста.

Закрывъ доскою, утверждаемою наклонно къ ногамъ умершаго, то углубленіе, въ которое положенъ покойникъ, могилу засыпаютъ вемлею. Послъ зарытія ея, мулла беретъ съ могилы горсть земли и садится съ нею читать молитвы изъ корана, а потомъ разсыпаетъ эту горсть но могилъ. Ему подаютъ кувшипъ съ водою и полотенце или, вмъсто него, кусокъ полотна, которое онъ беретъ потомъ себъ.

Вст присутствующіе удаляются на значительное разстояніе отъ могилы, а оставшійся подлё нея мулла снова читаетъ молитву и три раза поливаетъ изъ кувшина могилу въ головахъ похороненаго. Исполнивши это, онъ быстро удаляется отъ могилы. «По повтрью мусульманъ, говоритъ Ипполнтовъ, или, какъ увтряютъ муллы, по сказанію ихъ священныхъ книгъ, въ то время, когда налитая на могилу вода касается тъла умершаго, онъ оживаетъ и спрашиваетъ присутствующихъ: зачъмъ они оставляютъ его одного? Горцы втрятъ, что тотъ, кто услышитъ этотъ голосъ, становится на всегда глухимъ. Въ слъдствіе-то подобнаго убъжденія, они и отходятъ отъ могилы на такое разстояніе, чтобы нельзя было слышать ни словъ, ни голоса мертвеца».

После того на самомъ кладбище происходить угощение. Если въ это время кто-нибудь пройдеть мимо, то его или приглашають принять участие въ поминкахъ, или же непременно вынесуть ему на встречу чего-нибудь съестнаго. Блины составляють почти у всёхъ непременную принадлежность стола во время поминокъ; кроме того, приготовляется сладкое тесто изъ кукурузной муки, смешанной съ медомъ, съ масломъ и обжаренной на огне. На поминки убивается корова или несколько барановъ. Мясо режется на куски, все хлеборо и мучное — треугольниками и раздается всёмъ присутствующимъ.

На другой день послё похоронь, до разсвёта, собираются въ домъ покойника всё тё женщины, которыя были при похоронахь, и съ первымъ лучемъ свёта отправляются на кладбище. Главнымъ дёйствующимъ лицомъ въ этой церемоніи бываетъ вдова или мать умершаго; ближайшія родственницы ведуть ее подъ руки, посреди толны, которая хоромъ поетъ послёдній прощальный привётъ умершему. За нёсколько шаговъ до мёста погребенія, вдова вырывается изъ рукъ родственницъ, бёжитъ впередъ и падаетъ на могилу. Причитая и громко рыдая, она остается въ такомъ положеніи до тёхъ поръ, пока ее не оторвутъ отъ могилы, и за тёмъ процессія молча возвращается домой.

Мулла отправляеть на могилу муталима (своего ученика), который и читаеть тамъ молитвы три дня и три ночи. Иногда же чтеніе корана одновременно производится и въ домѣ умершаго.

На другой день после погребенія, родственники устранвають похоронный пиръ, для котораго режуть много скотины и барановъ. На дворе собирается

пародъ, пришедшій на похоронную тризну; его размѣщаютъ группами по пяти человѣкъ каждая, и подаютъ столько говядины и баранины, чтобы каждому изъ присутствующихъ досталось по значительной порціи.

Обычай требуеть, чтобы всё родные и знакомые отъ времени до времени собирались, какъ говорится, потужить о покойникв. Тогда, не доходя до дома шаговъ съ десять, они начинають завывать и при этомъ одинъ бъеть себя въ грудь, другой рветь на себв волосы, а третій царапаетъ лицо. Каждый, вновь пришедшій, останавливается передъ толпою: всё приподнимаются и читають особую молитву, въ концё которой, при словѣ фата°а, схватывають свои бороды. Во многихъ обществахъ вдова въ теченіе года остается въ одномъ и томъ же платьё и бёльѣ, которое было надёто на ней въ день смерти: это замёняетъ трауръ. Послёдпій иногда носится въ теченіе двухъ и даже трехъ лётъ.

Горцы твердо убъждены, что на томъ свътъ покойникъ остается лежать па своей постель до техь порь, пока по немь не сделають поминокь; оттого родственники умершаго и стараются устроить поминки какъ можно скоръе, не смотря на значительные расходы. Поминки отличаются всегда большимъ великоденіемъ, чемъ похороны; на нихъ собирается больше народа; на поминкахъ не достаточно заръзать много скота и барановъ, но необходимо приготовить значительное количество пива и араки, надо починить и привести въ исправный видъ платье покойнаго: черкеску, бешметъ, башлыкъ и другія вещи, предназначаемыя для приза тёмъ, которые въ честь покойнаго пускаютъ своихъ лошацей на скачку. Изъ всъхъ лошадей, приводимыхъ на показъ родственникамъ, выбираются четыре лучшія, которыя, за день до поминокъ и въ сопровождении проводника, отправляются въ одинъ изъ дальнихъ ауловъ къ одному изъ родственниковъ или знакомыхъ. Во время такого переъзда, проводникъ имъетъ въ рукъ бълый значекъ, а каждый изъ четырехъ всадниковъ держить вётвистыя палки, съ привёшенными къ нимъ яблоками и орёхами. Палки эти отдаются почетнымъ старшинамъ того аула, гдв назначенъ ночлегь всадникамъ, а одна изъ нихъ предоставляется тому лицу, у котораго всадники ночуютъ. «На следующій день, пищеть Чахъ Ахріевъ, рано утромъ, они выбажають оть него въ обратный путь, при чемъ проводникъ ихъ мъняеть свой значекъ. Сначала они ъдугь шагомъ, а когда остается версть патнаццать до аула, то пускають своихъ лошадей во весь опоръ. Между тъмъ каждый изъ хозяевъ отправленныхъ лошадей собираетъ натядниковъ, чтобы встрётить съ ними свою лошадь. Обязанность встрёчающихъ состоить въ томъ, чтобы подгонять скачущую лошадь. Отъ побоевъ и отъ большаго пространства, назначаемаго для скачки, всё скачущім лошеди обыкновенно сильно утомляются и еле-еле могуть дотащиться до мъста, такъ что даже первая лошадь доходить до него только рысью».

Первая прискакавшая лошадь получаеть призъ, состоящій изъ черкески покойнаго, вторая—бешметь, третья—башлыкъ и ноговицы, а четвертая—ру-

башку и штаны. Одновременно со скачкою устраивается стрёльба въ мишень, и первый, попавшій въ цёль, получаеть за это козла. За тъмъ слёдуетъ угощеніе совершенно въ томъ же порядкъ, какъ и на похоронахъ, а послё него родственники умершаго просятъ хозяевъ лошадей, бывшихъ на скачкъ, подвести каждаго свою лошадь къ старику, который и посвящаетъ ихъ памяти усопшаго. Взявъ въ одну руку чащу съ пивомъ, а въ другую три чурека и кусокъ баранины, старикъ говоритъ, обращаясь къ лошади, выигравъ шей первый призъ, что хозяинъ ен дозволяетъ покойнику (называется имя) свободно ъздить на ней на томъ свътъ куда угодно и заставляетъ лошадь выпить пиво, а хозяину отдаетъ чуреки и баранину. Остальныя лошади посвящаются прежде умершимъ родственникамъ, и при томъ тъмъ, на которыхъ укажетъ осиротъвшее семейство. Послъ такого посвящения лошадей, ъздокамъ ихъ выносятъ налки, увъщенныя яблоками и оръхами, съ которыми они, въ продолжение часа, джигитуютъ передъ собравшеюся толною.

Этотъ родъ поминовъ носить назвапіе постельных въ отличіе отъ большихъ поминовъ, воторыя дѣлаются только по мужчинамъ, и иногда черезъ два года со дня смерти. Эти послѣднія поминки окончательно раззоряють семейство, а между тѣмъ необходимы, потому что, по установившемуся обычаю, вдова безъ нихъ не можетъ снять траура и вторично выйти замужъ.

Надъ могилами умершихъ ставятся памятники, или деревянные, съ шаромъ на верху, или каменные. На памятникахъ весьма часто выръзываются различныя принадлежности и инструменты, употребяяемые покойнымъ во время жизни. Такъ, на памятникахъ, поставленныхъ надъ могилами женщинъ, выръзываются: ножницы, иглы и т. д.; на памятникахъ мужчинъ — оружіе, а духовныхъ особъ — кувшинчикъ, четки и подстилка, на которую обыкновенно становятся мусульмане во время молитвы.

Надъ убитымъ въ дълъ съ непріятелемъ ставился особый знакъ, съ разноцвътнымъ флагомъ, и съ необыкновенною торжественностію, въ которой участвовали всъ жители аула.

Нигдё не находились въ такомъ почетё могилы убитыхъ въ сраженіи съ русскими, какъ въ воинственной Чечнё и во всёхъ остальныхъ владёніяхъ, подвластныхъ Шамилю.

Надъ могвлой убитаго *шагида* (мученика), потерявшаго жизнь въ бою за въру, ставилось; кромъ столба съ чалмою и надписью, еще высокое, до трехъ саженъ, конически обдъланное бревно, имъющее видъ копья, съ длиннымъ цвътнымъ флюгеромъ, обращеннымъ всегда къ востоку.

Безпрерывная и энергическая война, происходившая въ Чечнъ, причиняла ей большія потери. Существованіе множества кладбищъ на равнинъ и въ горахъ, на высотахъ и по ущельямъ, остались теперь безмольными евидътелями множества павшихъ жертвъ, надъ которыми виднъются многочисленныя группы намятниковъ съ копьями. Издали они кажутся фалангою рыцарей, вооруженныхъ копьями и развъвающихъ своими разноцеттными флюгерами. Вся Чечня Большая,

Малая и Нагориая, наполнены этими нъмыми паматниками потерь горцевъ и ихъ отчаянной борьбы съ русскими. Всё эти памятника придаютъ странъ какойто грустно-величественный характеръ. Подъ ними схоронены лучшіе и самые храбръйшіе люди, потому что народь не каждому убитому ставялъ подобный памятникъ, а чтобы имъть право на этотъ почетный знакъ, составлявшій высочайщую награду смізлому джигиту, надо было заслужить его или долговременною храбростью, или какимъ-нибудь блестящимъ подвигомъ. Церемонія водруженія такого конья съ флюгеромь, на могилѣ шагида, была чрезвичайно величественна и разсчитана такъ, чтобы въ каждомъ присутствующемъ возбудить храбрость и самоотверженіе.

«Я видёль въ Чечнь, говорить баронь Сталь, не одну изъ этихъ церемоній и увёрень, что каждый чеченець, который присутствуеть при этомъ, возвратится домой съ неодолимой жаждой смерти на полі битвы и надеждой, что ему поставять на могиль подобный почеткый намятникъ. Тотъ, кто ввель у чеченцевъ эту церемонію, быль великій знатокъ человіческаго сердца, въ которомъ врожденно чувство честолюбія и которому сладостна мысль, окон чивъ доблестно земную жизнь, увіжовічнь себя въ памяти согражданъ».

Когда убитый въ дълъ чеченець быль уже похоронень по магометанскому обряду, то въ аулъ созывалась сходка, на которой ръшали: поставить-ли ему на могилъ знакъ шагида или нътъ. Если послъдовало ръшеніе, тогда заготовляли памятникъ, и родственники покойнаго, съвъ верхомъ, въ сопровождени всёхъ жителей и пріёзжихъ изъ сосёднихъ ауловъ, съ пёснями и выстрёдами изъ винтотокъ, отправлялись со знакомъ къ старшинъ, дъдали ему подарки, за которые онъ платилъ тоже подарками и подчивалъ прибывшихъ аракой (водкой) и бузою (горскій напитокъ изъ проса и меда). Отъ старшины всё отправились на могилу, гдв уже собирался весь ауль отъ мала до велика. Здъсь, среди выстръловъ и импровизированныхъ въ честь убитаго пъсенъ, водружался на его-могилъ шагидт или длинное копье съ длиннымъ канаусовымъ флюгеромъ, обыкновенно бълаго, краснаго или голубаго цвъта. Присутствующіе подчивали другь друга напитками и піли пісни. Затімь, сівь верхомъ и выстроившись въ одну шеренгу, лицемъ въ сторонъ непріятеля, всадники молча выхватывали винтовки и дёлали залиъ, какъ бы давая тёмъ знать непріятелю, что убитый будеть отомщень. После того весь строй поворачивался къ зулу, родинъ покойнаго, и производилъ новый залиъ въ честь седенія, ва которомъ родился герой, и чтобы возвастить всамъ его жителямъ, что убитому отдается должная честь за его подвигъ въ бою. Въ заключение церемоніи производилась джигитовка, съ которою вся толпа всадниковъ отъважала домой.

Шамиль хорошо понималь, какъ сильно дъйствуетъ подобная церемонія на духъ чеченцевъ, поощряль и поддерживаль эти обряды. Въ Ичкерія почти при каждомъ ауль есть цвлыя группы шагидовъ, въющихъ своими разноцевтными флюгерами. Самъ имамъ, какъ бы въ примъръ другимъ, поста-

виль памятникъ съ великолъпнымъ шагидомъ нъкогда знаменитому въ Чечнъ напоч Шуаппъ-муллъ.

Могилы умершихь пользуются большимь уважениемь у чеченцевь. Отправлянсь на роботу, они заходять на кладбище, поклониться праху родственника. Возвращаясь же съ работы, если съ покосу, то кладуть на могилу клочекъ травы, а при уборкъ хлъба или при посъвъ сыплють на могилу зерна. Наканунъ пятницы или недъльнаго дня, семейство умершаго печеть блины, приготовляеть сладкое тъсто или варить кукурузу и разносить это частями по роднымъ и знакомымъ, прося помянуть покойнаго. Въ дни, установленные для поминокъ, закалывають быка или корову, и приготовленную изъ него пищу стараются раздълить между всёми и даже не знакомыми жителями селеня, а въ прежнее время въ день поминокъ не ръдко освобождали плённаго. Въ народъ существовало повърье, что если, въ день поминокъ по умершемъ, облегчить участь плённаго, то дуща скончавшагося, въ честь котораго совершаются поминки, если она страждетъ въ пламени ада, будетъ тоже облегчена (1).

## IV.

Сословія чеченскаго народа и его управленіе въ періодъ независимости. — Судъ и расправа. — Права собственности и наследства. — Управленіе Чечни, введенное Шамилемъ. — Раздёленія на наибства. — Военная организація и хищническіе набъги чеченцевъ.

Неравенство состояній среди народа есть слёдствіе общественныхъ переворотовъ и насилій. Чёмъ больше видовъ сословій и чёмъ разнообразнів права ихъ, тёмъ безошибочнёе можно заключить, что народъ вынесъ на своихъ плечахъ многія бури, стоналъ подъ игомъ иноплеменнымъ или самъ, силою оружія, покорилъ и подчинилъ своей власти прежнихъ обитателей земли. Въ обществъ же юномъ, возникшемъ недавно, и притомъ на дъвственной земль, не испытавшемъ тревогъ общественной жизни, нътъ причины или основанія, на которыхъ могли бы утвердиться понятія объ отдёльныхъ правахъ,

<sup>(</sup>¹) Этнографическій очеркь черкескаго народа барона Сталя (рукоп.) Двевникь русскаго солдата С. Бъляева Библіотека для чтенія 1848 г. т. 88 и 89. Религіовные обряды у осетинъ и проч. Щегрена Кавк. 1846 г. № 29. Жизнь за мицуту храбрости Кавк. 1849 г. № 6. Этнографическій и домашній быть жителей горскаго участка Ингушевскаго округа. Сборникъ Свъд. о кавк. горцахь выпускъ III. Описаніе похоронь и поминокъ Чахъ Ахрісва. См. тамъ же.

дающихъ преимущество одному и обязывающихъ подчиненностію другое со-

Всё общества чеченскаго племени выселились, по сказанію самого народа, изъ Ичкеріи и верховьевъ р. Аргуна, пришли на новыя мѣста съ одинаковыми правами, и потому чеченцы народъ демократическій, не имѣющій ни князей, ни дворянъ. Общественный бытъ этого народа отличался тою простотою и патріархальностію, какая принадлежитъ первобытнымъ обществамъ, до которыхъ не коснулись еще современныя понятія о началахъ гражданственной жизни. Оттого у чеченцевъ нѣтъ сословныхъ подраздѣленій, какія существуютъ у другихъ кавказскихъ народовъ или составляютъ исключительную характеристику обществъ европейски организованныхъ.

Всъ чеченцы пользуются одинаковыми правами и составляють одинь общій классь узденей, безь всякаго подразділенія на сословія.

— Мы вей уздени, говорять чечениы, понимая подъ этимъ словомъ людей зависящихъ только отъ себя (1).

При существовавшемъ въ народъ равенствъ, ўваженіе и почетное званіе пріобръталось богатствомъ, умомъ, заслугами, строгимъ исполненіемъ главныхъ основаній религіи, постомъ, молитвою и различнаго рода благотворительностью. Чувство благодарности заключено въ природъ каждаго. Человъкъ, по лучая въ нуждё пособіе, проникается благодарностію и расположеніемь къ благотворящему. На этомъ расположеніи и родственныхъ связяхъ и основывалось нравственное вліяніе нівоторых фамилій, пріобрівших значеніе въ народъ, выдвинувшихся, такъ сказать, изъ толпы и сдълавшихся первенствующими. Фамилія, бравшая перевъсъ надъ другими значительною числительпостію ся членовъ, естественно становилась во главъ другихъ, потому что была гораздо сильнъе. Сила и значеніе весьма заманчивы, а въ особенности тогда, когда на нихъ основывается благосостояніе человъка. По этому и чеченцы, при отсутствім у нихъ аристократическаго начада, охотно стремились къ преобладанію и каждая фамилія кичилась передъ другою древностію своего происхожденія, прошлою и настоящею силою, и въ особенности тёмь значеніемъ, которымъ она пользовалась во время полной независимости чеченцевъ и до подчиненія ихъ власти Шамеля. Оттого и у чеченцевъ «ни качества личныя, ни заслуги, никогда не выкупають происхожденія человѣка отъ слабой фамиліи или происхожденія безфамильнаю, т. е. происхожденія людей, предхи которыхъ были персіане, дагестанцы и т. д.» Такое нравственное превосходство нёкоторыхъ фамилій признается и всёмъ народомъ. Чеченцы считали у себя четыре первенствующихъ фамиліи, которыя, поль-

<sup>(4)</sup> Слово уздень на чеченскомъ языка произвосятся *ёзюданз* и происходить отъ слова езю-отъ и дана-себя т. е. независящій оть другихъ, а только отъ себи.

зуясь своимъ вліяніемъ, присвоили себъ происхожденіе оть какихъ то родоначальниковъ, будто бы когда-то владъвшихъ чеченскимъ народомъ. У назрановцевъ считалось также четыре главныхъ фамиліи, изъ среды которыхъ и выдавались всегда аманаты.

Не оспаривая выдуманной родословной, чеченець, пожалуй, разскажеть вамь происхождение каждой фамилии, но туть же непремьно прибавить, что эти фамилии не княжеския и не владъльческия, что всъ чеченцы равны между собою; что всъ они безъ различия дворяне; что княжей никогда у чеченцевъ не было, и что народъ этотъ никогда и никъмъ не быль завоеванъ. Чеченецъ справедливо замътить, что члены такихъ фамилий пользуются одинаковымъ правомъ и уважениемъ въ обществъ, какъ и каждый старикъ, извъстный своимъ умомъ, опытностию и наъзденчествомъ. Такие старики бывали въ Чечнъ судьями, къ которымъ обращались какъ въ частныхъ ссорахъ и тяжебныхъ дълахъ, такъ и въ дълахъ, касавшихся до цълаго общества.

Отсутствіе аристократических сословій не удержало чеченцевъ отъ появленія у нихъ немногочисленнаго разряда личныхъ рабовъ, по происхожденію своему не принадлежащихъ коренному населенію, а происшедшихъ изъ числа военно-плѣнныхъ, захватываемыхъ чеченцами во время набъговъ. Хотя состояніе всѣхъ безъ исключенія рабовъ въ сущности было совершенно одикаково, но чеченцы раздълдли ихъ на двѣ категорія: лаи и іессиры, или ясыри.

Даями назывались тъ плънные, которые, по давности своего плъна, забыли свое происхождение и разорвали всякую связь съ отечествомъ, изъ котораго были похищены они сами или ихъ родители. Сословие это пополнялось потомствомъ, происходящимъ отъ браковъ или просто связей плънныхъ съ плънницами, или лаевъ съ плънницами. Тъ же изъ плънныхъ, которые, по недавности своего плъна, помнили еще свою родину и по роднымъ своимъ связямъ надъялись на выкупъ, назывались гессирами, или ясыряжи.

Главное различіе между тъмъ и другимъ сословіемъ было то, что ясырь могъ быть выкупленъ, а лай—никогда. Владълецъ ясыря, надъясь получить за него выкупъ, обходился съ нимъ снисходительнъе, чъмъ съ лаемъ, котораго онъ считалъ своею неотъемлемою собственностію. Съ потерею же надежды на выкупъ, ясырь точно также лишался снисходительности своего господина и съ нимъ поступали какъ съ лаемъ.

Положение этихъ зависимыхъ сословий въ Чечнъ отличалось темъ безусловнымъ рабствомъ, которое существовало въ древнемъ міръ. Рабъ не считался членомъ общества—это была вещь господина, имъвшаго надъ нимъ неограниченное право и власть, на основании которой онъ могъ продать его, наказать и лишить жизни.

Рабы могли владъть пріобратенною собственностію только до тахъ порь, пока господану не вздумается отнять у раба все его имущество.

Оба сословія рабовъ были прикованы къ своимъ владъльцамъ. Каковы бы

ни были притъсненія и жестокости, рабъ не могъ оставить своего владъльца п перейти въ другому. Случалось, что рабы, испытывая постоянныя и жестокія притъсненія, искали защиты у сильнаго или уважаемаго человъка, который, приниман ихъ въ себъ въ домъ, дълался, тавъ сказать, посредникомъ между рабомъ и его господиномъ. Стараясь уговорить последняго быть снисходительнъе и мягче, посредникъ не могь однако же оставить лая у себя, противъ воли хозяина, изъ опасенія преслъдованія, кавъ за воровство.

Такимъ образомъ участь раба совершенно зависъла отъ его владъльца. Если владълецъ обходился съ нимъ ласково, то рабу было хорошо; жестокъ былъ владълецъ— и рабу было невыносимо, но измънить или улучшить свое положеніе онъ не имълъ ни силъ, ни средствъ. Справедливость требуетъ замътить, что вообще чеченцы обращались съ своими рабами довольно ласково, и если еще при этомъ онъ былъ мусульманинъ, то считался скоръе какъ бы младшимъ членомъ семьи, чъмъ безправнымъ рабомъ. «Онъ служилъ старшимъ членамъ точно также, какъ служатъ и теперь дъти отцу, младшіе братья старшимъ». Понятно, что, при такихъ условіяхъ и взглядъ чеченцевъ, рабское происхожденіе не могло считаться постыднымъ. Оно такъ и было въ дъйствительности.

Отпущенный на волю рабъ, какъ самъ, такъ и его дъти, пользовались правами коренныхъ чеченцевъ, и, со дня своего увольненія, онъ сразу становился въ равныя отношенія со всёмъ обществомъ. Въ Чечнъ, какъ и вообще въ Дагестанъ, все значеніе человъка въ обществъ основано было на многочисленной роднъ; человъкъ одинокій легко могъ быть обиженнымъ, не имълъвъса и вліянія, и потому вольноотпущенные рабы не оставляли бывшаго своего владъльца, а поселившись около, старались жениться на одной изъего дочерей или родственницъ, чтобы черезъ то сдълаться членомъ его семейства или фамиліи. Такіе отпущенники носили названіе азатосъ.

Отпустить раба на волю можно было только письменнымъ постановленіемъ, написаннымъ кадіемъ и скрѣпленнымъ имъ и двумя свидѣтелями. Точно такъ же поступали и тогда, когда рабъ самъ откупался на волю. Тогда онъ передавалъ откупныя деньги владѣльцу непремѣнно черезъ кадія.

Хотя у чеченцевъ и не существовало сословій въ томъ смыслѣ, какъ мы понимаемъ это слово, но, «на основаніи того соціальнаго закона, что безусловнаго равенства быть не можетъ», чеченцы дѣлились на касты, различающіяся между собою занятіями.

«Пропуская духовныхъ, говоритъ П. Пѣтуховъ, и такъ называемыхъ почетныхъ-вліятельныхъ, назоветь здёсь три главныя касты: ишлейгень—трудящіеся, уручи—воры, чонгири—балалаешники».

Ишлейгенъ — земледълецъ, человъкъ замътный съ перваго взгляда, не обращающій на себя особеннаго вниманія, но живущій собственнымъ трудомъ. Платье его постоянно оборвано и пропитано потомъ, оружіе или, лучше, кин-

жалъ его не затъйливъ, голова часто не брита по нъскольку недъль, и мозолистыя ладони рукъ его трудно сгибаются. Иплейгенъ не разговорчивъ, не любитъ терять слова по пустому и занимается своимъ хозяйствомъ, объ удучшения котораго только и хлопочетъ. Онъ религіознъе другихъ своихъ собратій, раньше другихъ приходитъ въ мечеть и становится гдъ-нибудь въ углу, а по окончаніи молитвы, не занимаясь праздною болговнею, спѣшитъ домой.

Къ разряду воровъ-уручи принадлежатъ преимущественно молодые люди, отъ 15 до 30 лётъ. Они годы какъ сокоды, вёчно въ долгахъ, въ дохмотьяхъ, но имъютъ исправное оружіе и всъ приспособленія для воровства. Въ карманъ ихъ всегда имфется фитиль, натертый воскомъ, спички, есть и инструменть для кровопусканія, чтобы, послё длинныхь и быстрыхь переёздовь, въ случаё надобности пустить лошади кровь. Воровская жизвь пріучила ихъ къ осторожности, одиночеству и скрытности. Уручи трудно сходится съ къмъ бы то ни было; кромъ сотоварища по ремеслу, не отвъчаетъ прямо на вопросъ и никогда не укажетъ мъста своего жительства. Характеръ его глубоко испорченъ; онъ отчасти атеистъ и человъкъ, которому принять ложную присягу ничего не значить, но признаться въ воровствъ большой позоръ и стыдъ. Имъя знакомство въ отдаленныхъ обществахъ и извёдавъ всё тропинки днемъ и ночью, онъ могъ бы служить отличнымъ проводникомъ, еслибы не быль двуличенъ. Уручи знаетъ всв новости и, хватая ихъ на лету, онъ разсказываеть потомъ слышанное съ собственными коментаріями и добавленіями. Онъ ъстъ все что попадется, пьетъ вино, куритъ трубку, хорошій табакъ въ кукурузномъ листъ и махорку въ оберточной бумагъ. Люди эти жаждутъ общественныхъ безпорядковъ, происшествій, словомъ чего-нибудь такого, что бы могло отвести вниманіе общества отъ наблюденія за ихъ занятіемъ.

Уручи тунендець, точно такой же тунендець и чонзури (балалаешникъ). «Этимъ именемъ, говоритъ П. Патуховъ, называются не исплючительно только играющіе на чонгуръ-балалайкъ, но всь, къ кому могуть быть отнесены эпитеты: шарлатанъ, франтъ, донъ-Жуанъ-последние два въ томъ не прямомъ смыслъ, какой приняли эти слова, войди въ русскую ръчь. Чонгури можеть быть и игрокъ на бададайкъ, да такой чонгури и далъ имя этому разряду людей. Молодой человъкъ, благообразной физіономіи, въ высочайшемъ папахъ, съ поднятыми высоко газырями, съ безпечнымъ и празднымъ видомъ- и есть чонгури. Руки его не знають мозолей, потому что, принадлежа преимущественно въ семьъ, гдъ есть помощь, т. е. братья-работники и сестрыработницы, онъ самъ не занимается ничёмъ, требующимъ напряженія силъ. Впрочемъ, его можно встрътить въ толиъ молодежи и дъвушекъ, когда выходять полоть кукурузу и - еще болбе - собирать ее. Тамъ пъсни, хохоть, шутки главная пища балалаешника. Вътренный и легковърный, онъ главный алармистъ въ народъ. Случайно и вскользь услышанную отъ прівзжаго иноплеменника новость, или намекъ аскета-муллы, онъ тревожно вноситъ въ кружки, собирающиеся на буграхъ аула по закатъ солнца и составляющие мъстные митинги ( $^1$ ).»

Всё сословія чеченскаго народа въ старину дёлились на *тайны* — отдёльныя общества, и *гаръ* или *тухумы* — роды, которые, по свидётельству нёкоторыхъ, носятъ названія тёхъ ауловъ, изъ которыхъ вышли ихъ родоначальники, при общемъ переселеніи этого народа на равнину. Аулы эти почти всё находятся въ Ичкеріи, Аухѣ и по ущельямъ Аргуна, Мартанки, Валерика и другихъ притоковъ Сунжи, и только немногіе изъ нихъ лежатъ выше, въ горахъ Чаберлоевскихъ, въ сосёдстве вёчныхъ снёговъ.

Въ прежнее время, до призванія чеченцами Шамиля, у нихъ не было никаного общаго управленія: каждый *тухум* управлялся отдёльно и не вмізшивался въ дёла сосёдей. Старшій въ родё быль посредникомъ и, вмізсті, судьею въ ссорахъ и тяжбахъ, происходившихъ между родственниками его тухума.

Въ аудъ или селени, гдъ жило виъстъ нъсколько тухумовъ, каждый изъ нихъ выбиралъ своего старика—родоначальника, и тогда ссоры и иски между лицами разныхъ тухумовъ разбирались уже выбранными стариками виъстъ.

Кругъ обязанностей подобныхъ стариковъ быдъ весьма ограниченъ и власть ихъ почти ничтожна. Ръшенія ихъ не были обязательны и исполненіе зависъло отъ тяжущихся, точно также, какъ и судиться къ нимъ приходили только тъ, кто хотълъ. Остальные сами преслъдовали врага и, минуя стариковъ, производили съ нимъ расправу, такую, какую хотъли: за кровь мстили кровью, за обяду обидою. Случаи эти были однакоже не часты, но вообще судъ и ръшенія стариковъ были въ большомъ уваженіи у чеченцевъ. Врожденное чувство къ сознанію въ необходимости нъкоторой подчиненности, какъ непремънное условіе существованія всякаго общества, существовало у чеченцевъ и было оплотомъ, ограждавшимъ столь слабую гражданскую власть отъ разрушительныхъ порывовъ необузданной свободы полудакаго народа, избъгавшаго всякаго ограниченія своей воли. Чеченецъ невольно покорялся уму и опытности, и часто добровольно исполнялъ приговоръ, осудившій его.

Важныя діла, касавшіяся цілой деревни, общества или тухума, різшались на мірских сходкахь, куда шель каждый, кто хотіль, и говориль, что зналь. Кто-нибудь изъ жителей, задумавши поговорить о важномъ, по его мителію, діль, взбирался на крышу мечети и оттуда сзываль народь. Все мужское населеніе деревни спішило на его призывъ, и такимъ образомъ передъ мечетью составлялась мірская сходка.

<sup>(</sup>¹) Изъ Нагорнаго округа П. Пътухова Кавк. 1866 г. № 65, 95 и 97. Краткое описание происхождения чеченцевъ и состояние обществъ до появления Шамиля ген. Фрейтига (рукоп.) Чечви и чеченцы Ад. Берже Тиолист 1859 г. Этнографический очеркъ Аргунскаго ущелья А. П. Ипполитова. Сборн. Свёд. о' канк. горцахъ вып. 1 изд. 1868 г. Чечня Кавк. 1851 г. № 96. Замътки объ Аргунскомъ округъ Ипполитова. Терския въдом. 1868 г. № 3. Этнограф. очеркъ черксскаго народа барова Стали (рукоп.).

Сходии отличались всегда шумомъ, крикомъ и кончались иногда жесточайшей дракой. Часто ссоры принимали такіе разміры, что все населеніе деревни ділилось на дві враждебныя половины, и побіжденная должна была оставить свое місто жительство и селиться на новыхъ містахъ.

Если предложение созвавшаго на сходку было достойно вниманія, оно принималось, а если ність, то всё расходились безъ всякаго негодованія. Для чеченца всякая новость и шумъ были весьма занимательны, а сходить на площадь человёку праздному и ничёмъ не занятому не только не составляло никакого труда, а напротивъ, было развлеченіемъ. Сходки долгое время составляли у чеченцевъ главное основаніе общественнаго управленія и устройства.

Впрочемъ, по сказанію стариковъ, было одно время, когда сами чеченцы сознали необходимость власти, для скрупленія разровненнаго общества въ одно цёлое. Первою попыткою къ этому было призвание князей Турловыхъ, дъятельность которыхъ, какъ мы видъли, обезпечила чеченцевъ отъ непріязненныхъ вторженій ихъ состдей, но не коснулась внутренняго управленія страною. Съ уходомъ Турловыхъ, народъ, сознавая свою силу, предался буйству и потеряль прежнее уважение къ старикамъ. Буйная, и разгульная жизнь сдъдала и самихъ стариковъ не разуниве малыхъ; они сами, пока держались на конъ, проводили время въ разбояхъ и не знали ничего, что было въ старину. Наконецъ народу наскучилъ безпорядокъ, и, съ общаго согласія, были отправлены въ Ичкерію депутаты, съ порученіемъ узнать, какъ управлялся народъ въ старину, и просить у тамошнихъ стариковъ совъта, для водеоренія у нахъ порядка. На совете, собранномъ въ Ичкеріи, было много толковъ. Старики затруденлись дать наставление и исполнить просьбу депутатовъ, не потому, чтобы у нихъ не сохранилось преданій, но потому, что, со времени выселенія чеченцевъ съ горъ на плоскость, многое перемънилось и у нихъ самихъ.

Съ тъхъ поръ нанеринцы стали магометанами, и многое, что поведъваетъ религія, не согласно было съ прежними постановленіями стариковъ; коранъ не сходился съ прежними обычадми народа.

Старики думали, совтывались, и наконецт ртшили согласовать народные обычаи съ догматами религи, въттът случаяхъ, гдт это оказывалось возможнымъ, не затрогивая, вирочемъ, свойственнаго народу разгула и самоуправства. Постановление стариковъ дало начало адату, употреблявшемуся преимущественно тогда, когда народъ, по своему характеру, не считалъ возможнымъ судиться такъ, какъ предписано въ коранъ. Въ дълахъ же наслёдственныхъ, духовныхъ завъщаніяхъ и опекъ, было опредълено разбираться по шаріату.

Такимъ образомъ въ Чечнъ было введено смъщанное законодательство, составленное изъ двухъ противоположныхъ началъ: шаргата, основаннаго на общихъ правилахъ нравственности и религи, и адата, или сборника обычаевъ народа полудикаго, у котораго основной и единственный законъ былъправо сильнаго. Произвольное употребление того или другаго закона вело къ

тому, что адать распространялся и усиливался каждый разь, когда шаріать падаль, и на обороть. Въ началь ныньшняго стольтія, адать много потернівль отъ вліянія русской власти, а потомъ отъ возникшаго въ Дагестанъ муридизма, совершенно измънившаго прежнія условія общественной жизни. Прежній адать оставался долгое время въ своей силь только между чечендами надъ-теречныхъ деревень, Новомъ и Старомъ-Юрть, Брагунахъ и въ чеченскихъ зулахъ, расположенныхъ на Кумыкской плоскости, но и здъсь онъ измънился подъ вліяніемъ русскихъ законовъ.

До подчиненія Чечни власти Шамиля, понятія чеченцевь о началь гражданственности были на самой низкой ступени своего развитія. Обычай, принявшіе силу закона и получившіе названіе адата, служили для нихъ единственнымъ началомъ соединенія въ общества и переходомъ отъ дикаго состоянія къ жизни общественной; но созданный въ періодъ младенчества адатъ быль не полонъ, слабъ и, по неимънію письменъ, сохранялся только въ однихъ преданіяхъ.

Обрядъ суда по адату былъ весьма простъ. Противники, желая кончить дёло по адату, выбирали обыкновенно въ посредники или судьи одного или двухъ старшинъ, и для избъжанія лицепріятія не изъ того колёна или тухума, которому принадлежали тяжущіеся, а непремённо изъ другаго. Старики выслушивали отдёльно показанія каждаго изъ тяжущихся и, разобравъ дёло, произносили приговоръ.

Для обвиненія было необходимо, чтобы истецъ представиль, съ своей стороны, одного или двухъ свидътелей, которые должны быть совершеннольтніе, мужескаго пола и свободнаго сословія. Рабы въ свидътели не допускались.

Въ случат же, еслибы истецъ не нашелъ свидътелей, то виновный оправдывался присягою на коранъ (1) и, кромъ того, по его выбору, должны были присягнуть, въ его оправданіе, шесть постороннихъ поручителей.

Очныя ставки не требовались при судё адатомъ, и свидётели или доказчики, опасаясь мщенія, обвиняли преступника въ тайнъ; отъ этого часто случалось, что обвиняемый, по невъдънію, выбиралъ въ число такихъ свидътелей, присяга которыхъ должна была оправдать его, и то лицо, которое тайно его удичало. Увъренный въ виновности преступника, доказчикъ не соглашался присягнуть, и такимъ образомъ воровство открывалось.

Иногда случалось, что одинъ доносчивъ имълъ дъло и разбирался съ обвиннемымъ, и если старики приводимыя имъ доказательства находили основательными и достаточными къ обвинению, то обиженный получалъ удовлетворение по приговору ихъ, не бывъ призванъ на судъ.

<sup>(1)</sup> Чеченцы мало уважають присягу и, по адату, за ложное свидетельство не положено было никакихъ наказаній, а потому присяга хотя и пустой обрядъ, но въ разбирательствъ она допусвалась потому, что въ нъкоторыхъ случаяхъ, по неимѣнію ясныхъ доказательствъ, двло решить было бы затруднительно.

' При ръшени адатомъ необходимо было условіе, чтобы судьи постановили приговоръ единогласно. Въ случат гразногласія между стариками, тяжущіяся стороны выбирали новыхъ судей.

Если одна явъ тяжущихся сторонъ оставалась недовольною приговоромъ и не желала выполнить условій, на нее положенныхъ, то тогда тяжущійся имълъ дъло не только съ противниками, но со свидътелями и судьями, которые всъ виъстъ обязаны были принудить его из исполненію своего приговора. Впрочемъ обвиненному часто предоставлялось, и въ подобномъ случать, выбирать новыхъ судей.

Такт какт въ тогдашнемъ обществъ чеченскаго народа не существовало ни охранительной, ни исполнительной власти, а при отсутстви ихъ могло случиться, что обиженный не въ состояни былъ принудить противника идти на судебное разбирательство, то, по адату, предоставлялось обиженному право во всякое время украсть у послъдняго лошадь или какую бы то ни было вещь. Тогда отвътчикъ становился истцомъ и по необходимости долженъ былъ самъ искать суда. Укравшій, достигнувъ своей цёли и вызвавъ втимъ способомъ своего обидчика на судъ, представлялъ украденныя имъ вещи судъямъ, которые, оцѣнивъ ихъ, выдавали ему ту долю, на которую онъ имѣлъ право, а остальное же возвращали хозянну. Такое же право предсставлено было, по адату, и слабому при тяжбъ съ сильнымъ.

Часто однакоже обидчикомъ являюсь лицо, имъвшее такую силу и въсъ въ обществъ, что и судьи не въ состояни были принудить его къ исполнению приговора. Въ такомъ случать обиженный, собравъ свое имущество, оставляль обыкновенно деревию, въ которой не находиль правосудія, и переселялся туда, гдъ, по родственнымъ связямъ, имъль болъе защитниковъ, и уже съ помощію ихъ старался украсть у лица, его обидъвшаго, лошадь, оружіе, или какую-нибуць вещь и, посредствомъ этого, принудить своего противника къ исполненію судебнаго приговора.

Изъ всего этого видно, что судъ по адату быль судъ посреднический, лишенный исполнительной власти. Принять или не принимать постановленіе суда была воля тяжущихся, и если одна изъ сторонъ признавала для себя невыгоднымъ постановленіе суда, то она оставляла его ръшеніе безъ исполненія. Но тамъ, гдъ законъ не въ состояніи оградить праваго отъ насилія, тамъ каждый получаетъ право личнаго огражденія себя отъ обиды и свободу метить врагу, по своему произволу — и вотъ происхожденіе жестокаго правила кровомщенія — канлы, признаннаго чеченцами законнымъ правомъ каждаго.

Вст важнтийнія преступленія противъ живни и собственности, личная обида и оскорбленіе подлежали кровомщенію, состоявшему вообще въ томъ, что родственникъ убитаго долженъ преслъдовать и убить убійну. Очень естественно, что человъкъ, совершившій преступленіе, всегда будетъ стараться скрыться отъ преслъдователей, а потому, чтобы дать средство къ мщенію,

адать допускаль возможность мстить родственниками преступника. Отъ этого почти после каждаго убійства, между родственниками убитаго и убійцы возникало кровомщеніе, быстро развётвлявшееся, переходившее отъ одного колена къ другому и усложнявшееся до крайности.

Относительно вровомщенія у чеченцевъ существуєть ийсня, которая, вознагая на родственниковъ обязанность отмстить убійці, вмісті съ тімь, отлично рисуєть самоволіє чеченца и его право свободнаго и произвольнаго употребленія оружія. Воть эта пісня.

«Высохнеть земля на могиль моей, и забудешь ты меня, моя родная мать! «Поростеть кладбище могильной травой — заглушить трава твое горе, мой старый отець! «Слезы высохнуть на глазахъ сестры моей — улетить и горе изъ сердца ел! «Но не забудешь меня ты, мой старшій брать, пока не отмстишь моей смерти! «Не забудешь ты меня и второй мой брать, пока не ляжешь рядомъ со мной. «Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей върной рабой? «Земля черная, ты покроешь меня — но не я—ли тебя конемъ топталь? «Холодна ты, смерть—но въдь я быль твоимъ господиномъ!»

Чтобы прекратить кровомщеніе, у чеченцевь допускалось—или откупиться деньгами, заплативь преслідователямь извістную плату, или убійца, етпустивь себів на головів волосы, проснят прощенія. Если преслідователь соглашался прекратить вражду, то призываль виновнаго къ себів и собственноручно бриль ему голову. Примирившіеся считались кровными братьями и 
клялись на корані прекратить всякую вражду. Бывали, однако—же, примірры, что, послі примиренія, простившій убиваль своего кровнаго брата, и 
тогда, если прощеніе призошло черезь плату, то родственники убитаго иміли 
право требовать возвращенія денегь или преслідовать убійцу при помощи 
того же кровомщенія.

У жителей Ингушевскаго округа кровная вражда прекращелись однимъ изъ двухъ способовъ. Родственники той стороны, которая подлежала кровомщению, т. е. сдёлала послёднее убійство, отправлялись на могилу послёдняго убитаго и, распростершись на ней ничкомъ, начинали плакать и рыдать. Въ такомъ положении они оставались до тёхъ поръ, пока нарочно послапные люди не давали знать объ этомъ ихъ противникамъ, и тъ не приходили поднять ихъ. Обыкновенно, когда посланные приходили къ родственникамъ уби-

таго, то сообщаемое ими свёдёніе встрёчалось ужаснымъ прикомъ со стороны женщинъ, просившихъ и заклинавшихъ не прощать враговъ.

Мужчины, показывая видъ, что не желаютъ прощать виновныхъ и уступаютъ просьбамъ своихъ женъ, скрывались куда-нибудь изъ аула, но ихъ преследовали одноаульцы, принимавшіе роль посредниковъ и уговаривавшіе помириться съ кровниками. Уговорить на такое примиреніе было тёмъ легче, что установившійся обычай клеймилъ стыдомъ тёхъ людей, которые отказывались отъ такого примиренія. Тогда родственники убитаго собирались вмёсте, отправлялись на могилу, подымали плачущихъ и изъявляли свое прощеніе, за которымъ слёдовалъ пиръ и попойка.

Случалось, однако-же, что лица, подлежавшія кровомщенію, проводили дня три или четыре на могиль въ напрасномь ожиданіи прихода кровомстителей, упорно отказывавшихся простить виновныхъ, тогда подлежавшіе кровомщенію оставляли могилу, и вражда закипала еще съ большимъ ожесточеніемъ. По обычаю и установившимся понятіямъ горцевъ, чъмъ дольше пришедшіе на могилу оставались на ней, тъмъ болье имъ чести, и на оборотъ: всеобщее презръніе падало на долю тъхъ, которые отказывались помириться.

Второй способъ примиренія заключался въ томъ, что убійца должень быль пососать грудь у матери убитаго. Обыкновенно для этого выискивался удобный случай и убійца, секретно подкравшись, бросался на мать убитаго, и если она уклонялась отъ этого, то посторонніе схватывали ее и держали до тёхъ поръ, пока онъ не успёваль пососать грудь, а тогда онъ становился такамъ же сыномъ ея, какъ и убитый, и всякая ссора прекращалась.

Кровомщеніе находило себт місто и среди женщинь. Очевидець свидітельствуєть, что виділь женщину, которая была посажена въ яму, за то, что убила изъ мести убійцу своего мужа. Послі трехмісячнаго заключенія ее освободили и, по закону, должны были немедленно отдать замужь за перваго, кто пожелаєть взять ее себт въ жены (1).

Воровство у чеченцевъ разбиралось по адату и причина тому ясна: отвътчикъ, не опасаясь строгости закона, шелъ на судъ безъ сопротивленія, надъясь оправдаться. Въ случав даже обвиненія, наказаніе заключалось въ одномъ лишь возвращеній истцу украденой вещи и не большаго штрафа, состоявшаго: за украденую лошадь въ шести, а за корову въ трехъ рубляхъ. За кражу, сдёланную въ домѣ, воръ обязанъ былъ платить истцу двойную цъну пропавшаго. У чеченцевъ вообще, а у ичкеринцевъ въ особенности было два рода воровства: колу и курхуло. Первое имъло смыслъ военной

<sup>(</sup>¹) О такъ называемыхъ мезджегскихъ языкахъ и проч. И. Бартоломея Кавк. 1855 г. № 70. Краткое описаніе происхожденія чеченцевъ и проч. Генерала Фрейтага (рукоп.) Чечня и чеченцы Ад. Берже Тифлисъ 1859 г. Начто о Чечна Клингера Кавк. 1856 г. № 97. Планть у Шамиля Вердеревскаго ч. 1.

добычи, а второе воровство-мошенничество, всегда презиралось и преследовалось, какъ посягательство на собственность своего единоплеменника.

Права собственности вообще и законы о наследстве имели свою характеристическую особенность, которую въ настоящемъ очерке нельзя пройти молчаніемъ.

Право личной поземельной собственности, въ строгомъ смысле, не существовало у чеченцевъ, не только въ прежнее, но и въ ближайшее къ намъ время. Въ начале, вскоре после выселения своего изъ горъ на плоскость, каждый чеченецъ владелъ землею тамъ, где ему было сподручно и удобно. Съ течениемъ времени, быстро развившееся народонаселение заставило ихъ ценитъ участки возделанной и пахатной земли, и такимъ образомъ ограничилось само собою общее право каждаго владетъ известными и определенными угодъями.

Поселившись въ разное время и на различныхъ мъстахъ, каждая семья обработывала столько принадлежащей въ селенію земли, сколько считала пля себя необходимымъ. О прокормленіи же своихъ стадъ чеченцы не заботидись. Они сами по себъ отыскивали, на каждомъ шагу, тучную и богатую пищу, на лугахъ, зеленъющихъ въ теченіе девяти или десяти мъсяцевъ въ году. а заготовленіе съна, на два или на три остальныхъ мъсяца, не могло составить особаго труда, и темъ более тамъ, где не было недостатка въ прекрасныхъ лугахъ. Съ увеличениемъ семей, являлась необходимость въ обработываніи большаго круга пространства и, наконецъ, дошло до того, что двъ различныя семьи, обратившіяся въ цёлое племя, состоящее изъ нёсколькихъ сотъ домовъ, сощинсь на обработываемыхъ ими земияхъ. Тогда они положили между собою границу владънія: по одну ея сторону земля принадлежала одному тухуму, а по другую — другому. Но вемля, принадлежащая цёлому тухуму, не раздроблядась, не составляла личной собственности ни одного отдельного члена тухума, и до сороковыхъ годовъ находилась въ общинномъ владъніи.

 Вотъ земля, принадлежащая нашему тухуму, говоритъ чеченецъ, указывая на участовъ.

Если же спросить его, гдъ граница этой земли, то онъ не пойметь предложеннаго вопроса и отвътить по своему.

— Тамъ, скажетъ онъ, гдъ съъзжались наши плуги съ сосъдними.

Ежегодно, передъ началомъ посъва, всё родственники собирались въ поле и дълили его на столько равныхъ участковъ, сколько домовъ считалось въ тухумъ, и за тъмъ жребій указываль кому какой достанется участокъ. Послъ раздъла, каждый владълъ доставшимся ему участкомъ въ теченіе года, былъ въ это время полнымъ его хозяиномъ и дълалъ съ нимъ что хотълъ.

Такъ поступали чеченцы съ пахатною землею, не касаясь лѣса. Лѣсъ, котораго много въ Чечнъ и которому народъ не зналъ цѣны, составлялъ нераздѣльно общественную собственность.

Но наждый туземецъ, вмъстъ съ тъмъ, имъль право вырубить себъ участокъ лъса, расчистить землю, поселиться на ней, и тогда воздъланное это мъсто становилось частною неотъемлемою его собственностію. Такъ поступили чеченцы надъ-сунженскихъ и надъ-теречныхъ деревень, бъжавшіе за Сунжу во время возмущенія въ 1840 году.

Не найдя свободныхъ мъстъ для поселенія, они вырубили себъ въ лъсу поляны и поселились на нихъ, какъ на землъ, составляющей ихъ собственность.

Правда, такое понятіе о поземельной собственности существовало только у обществь чеченскаго племени, обитавшихъ на плоскости, потому что тутъ не было недостатка въ землъ: вездъ она была одинаковаго свойства и качества. Совсъмъ другое можно сказать объ обществахъ тъхъ же племенъ, обитающихъ въ горахъ. Тамъ, по недостатку въ пахатной землъ, она всегда болъе цънилась, и однажды обработанный участокъ, можно сказать, считался собственностію занявшаго его.

По существовавшимъ въ Чечнъ законамъ, отецъ и сыновья имъди одинаковое и равное право на домашнее имущество. Сыновья могли, когда жедали заставить отца раздёлиться съ ними, и тогда все имущество дёлилось на столько равныхъ частей, сколько было сыновей съ прибавкою одной такой же части на отца. Изъ этого часто происходили весьма странные случаи. Такъ, однажды, когда сыновья узнали, что отецъ кочетъ взять другую жену, то потребовали, чтобы онъ предварительно разделился съ ними, находя, что было бы несправедливо послё его смерти дать равную съ ними часть наслёдства дътямъ отъ второй жены, такъ какъ теперешнее имъніе принадлежить только имъ. Послъ раздъла по числу сыновей, отцу досталась только шестан часть изъ его прежняго имущества, и онъ, женившись на второй женъ, имълъ отъ нея нъсколько сыновей. Послъ его смерти, сыновья отъ первой жены начали тяжбу съ дътьми отъ второй, и заявили требование, что бы оставшаяся шестая часть отцовского имущества была раздёлена поровну межлу сыновьями отъ объихъ женъ. Дъло это, разбиравшееся по адату, было ръ. шено въ пользу заявившихъ претензію и остальная часть отцовскаго имънік была снова раздълена поровну между всъми его сыновьями.

Дочерямъ, по адату, не предоставлено было никакого права на участіе въ дѣлежъ отцовскаго имѣнія, а по шаріату дочь получаеть третью часть имѣнія, достающагося брату. Дочери до замужества находились въ полной власти отца. Онъ содержаль ихъ какъ зналъ, и выдавалъ замужъ когда и за кого хотѣлъ. Если послѣ смерти отца дочери оставались не замужемъ, то старшій братъ, или ближайшій родственникъ, обязанъ былъ содержать ихъ у себя, составить приданое и выдать замужъ. Если отецъ, умирая, не оставиль послѣ себя сыновей, то имѣніе его дѣлилось на двѣ равным части: одна половина поступала въ собственность дочери, а другая ближайшему родственнику.

При наслъдовании нъсколькихъ дочерей, сколько бы ихъ ни было, имъніе

дълилось на три равныя части: двъ поступали во владъне дочерей, и могли быть раздълены между ними поровну, а третья родственнику.

Законъ наслъдованія по одной нисходящей линіи не соблюдался у чеченцевъ. Когда не было прямыхъ наслъдниковъ, имъніе сына переходило отцу, который предпочитался братьямъ и племянникамъ; точно также дядя во многихъ случаяхъ предпочитался двоюроднымъ братьямъ. Такой порядовъ былъ весьма естественъ въ обществъ, гдъ не существовало отцовской власти надъ взрослыми сыновьями, и гдъ отецъ не имълъ никакого предъ ними преимущества.

Въ Чечнъ, гдъ не было почти понятія о личной недвижимой собственности, домашнее имущество, временно пріобрътенное трудомъ каждаго изъ членовъ семьи, должно было поровну дълиться между ними, потому что каждый, не исключая и самого отца, одинаково учавствовалъ въ его пріобрътеніи. Право собственности не имъетъ въ Чечнъ другаго основанія, кромъ личнаго труда или насильственнаго завладънія, а потому не удивительно, что отецъ обяванъ во всякое время, по требованію сыновей, дълиться съ ними, а въ случає смерти одного изъ нихъ имъетъ право наслёдовать его имущество предпочтительно предъ другими членами семейства.

Жена посив смерти мужа и мужъ посив смерти жены не насивдовали другъ другу.

Жена могла выйти замужъ за ближайшаго родственника, если тотъ желадъ на ней жениться. Если бракъ этотъ не имълъ мъста, то изъ оставшагося послъ мужа имущества вдова получала четвертую долю и имъла право располагать какъ собою, такъ и доставшимся ей имуществомъ. Послъ смерти женщины, не оставившей дътей, имущество ея (калымъ, жениховы подарки и разныя пріобрътенія) поступало ея родителямъ или родственникамъ, а не мужу. Если же у умершей были дъти, то сыновыя получали равныя части, а дочери третью часть братниной доли.

По неимънію прямыхъ наслъдниковъ, къ которымъ причислялся и отецъ, имъніе умершаго переходило въ боковыя линіи, причемъ родные братья предпочитались племянникамъ, племянники дядямъ, а дяди двоюроднымъ братьямъ.

Прежде разділа имінія уплачивались всё лежащіе на немъ долги, но еслибы заимодавець представиль свой искъ послі разділа имінія, то долгь разділяется поровну между всёми наслідниками мужескаго пола, и уплата его лежала на ихъ обязанности.

Умирающій и неимъющій родственниковъ быль въ правѣ завѣщать свое имѣніе кому пожелаеть, но если у него были родственники, то наслѣдованіе вмѣнія посторонними лицами, помимо родственниковъ, ни подъ какимъ предлогомъ не допускалось. Исключеніемъ въ этомъ быль единственный случай, когда въ домѣ хозяниа умиралъ его гость или кунакъ, тогда хозяннъ наслъдоваль всѣ вещи, какія при немъ находились, хотя бы у покойника и были прямые наслѣдники, дѣти, отецъ или родные братья. Этотъ обычай основанъ быль на

правилахъ гостепримства. Суначество почитается наравит съ родствомъ, и хозяннъ, наслъдовавший послъ кунака, обязанъ быль за то принять на себя его канлы, еслибы она за нимъ считалась.

Посмертныя пожертвованія на мечеть и богоугодныя діла допускались, но съ тімъ, чтобы пожертвованіе не превышало третьей доли имущества.

Передача права на владъніе имуществомъ совершалась по духовному завъщанію, которое должно быть написано кадіемъ или муллою, при двухъ свидътеляхъ, прилагавшихъ къ нему свои печати.

Исполнение точной воли умершаго дежало на обязанности кадія, а душеприкащики допускались только за его отсутствіемъ, если, напримъръ, чеченецъ умиралъ на дужой сторонъ.

Вволь во владъніе наслёдниковъ производился черезъ духовное лицо. По подученім свёдёній о смерти кого-либо изъ жителей аула, кадій обязанъ быль составить подробную опись имущества и заботиться объ его цёлости, по окончательнаго раздёла между наслёдниками, которымь и сдаваль его по описи: если пъти были малолътны, то точно также кадій сдаваль имущество умершаго ихъ опекуну. «Въ случав малолетства наследниковъ, управление имъніемъ принадлежить по праву ближайшему родственнику, дядъ или старшему брату, а если ихъ нътъ, то кадію. Опекуну не предоставляется нивакой поли изъ походовъ именія, но за то онъ и не обязань давать отчетовъ въ своихъ расходахъ, лишь бы только именіе было сохранено въ томъ виль, какь оно принято по описи кадія, и состоящій подъ опекой содержался прилично своему состоянію. Если родственники замётять недобросовъстныя дъйствія опекуна, растрату довъренной ему чужой собственности или дурное обращение съ сиротою, то имъютъ право жаловаться кадію, который разбираеть дело и, если найдеть опекуна виновнымы, сменяеть его и принуждаетъ отвъчать за растрату своею собственностію».

«Совершеннольтіе полагается въ 15 льтъ. Тогда кончается опека — и опекунъ, въ присутствіи кадія и родственниковъ, сдаетъ имъніе своему бывшему питомцу, согласно той описи, по которой самъ его принималъ; недостатокъ онъ обязанъ пополнять изъ своего. Само собою разумъется, что женщины не допускаются къ опекъ.

«Если старшій брать совершеннолітень, то можеть требовать выділа себів части имінія. Для этого онь обращается нь надію, который, съ двумя или тремя свидітелями, разділивь поровну все имініе, нидаеть жребій, и та часть, которая придется на долю старшаго брата, поступаеть въ собственность послідняго» (1).

<sup>(4)</sup> Чечня и чеченцы Ад. Берже Тифлисъ 1859 г. Краткое описаніе происхожденія чеченцевъ и проч. генерала Фрейтага (рукопась). Объ обществахъ чеченскаго племени, рукоп. достав. мнв П. В. Кузьминскимъ.

Въ такомъ видъ былъ юридическій бытъ чеченцевъ до подчиненія этого народа власти Шамиля.

Въ концъ тридцатыхъ годовъ между чеченцами, находившимися въ подданствъ Россіи, стали распространяться ложные слухи, что, будто бы, русское правительство намърено обратить всъхъ ихъ сначала въ крестьянъ, а потомъ обложить и рекрутскою повинностію. Буйный народъ, привыкшій къ своеволію и необузданной свободъ, волновался и, наконецъ, ръшился освободиться изъ-подъ власти русскаго правительства.

Съ раннею весною 1840 года, почти всё Надъ-Теречныя и Сунженскія аулы бёжали за Сунжу, а вслёдь за тёмь и всё остальные жители Большой и Малой Чечни, а также общества Качкалыковское и Мичиковское, отложились отъ нашего правительства.

Возмутившись противъ правительства и ожидая неминуемаго наказанія, тѣ деревни, которыя находились на лѣвомъ берегу р. Сунжи, не могли оставаться на прежнихъ мѣстахъ и принуждены были искать спасенія въ бѣгствѣ. Скрывшись въ лѣсахъ они видѣли однакоже, что при своей разрозпенности не могутъ защищаться отъ русскаго оружія, что для постояннаго противодѣйствія врагу необходимы энергія и единство въ дѣйствіяхъ, которое должно быть предоставлено волѣ и знанію одного человѣка. Такимъ человѣкомъ чеченцы признали Шамиля и рѣшились обратиться къ нему съ просьбою о помоща и добровольно подчивиться его власти.

Такое обращение было какъ нельзя болье истати для послъдняго. Разбитый на голову подъ Ахульго, имамъ находился въ самомъ бъдственномъ
положении. Бъжавъ съ поля сражения и не имъя на себъ даже черкески,
Шамиль синтался изъ одного ауда въ другой, пока чеченцы не отыскали его
въ Шуэти, не предложили ему принять надъ ними бразды правления и
стать во главъ вооруженнаго возстания. Зная хорошо народъ, съ которымъ
ему предстояло имъть дъло, его непостоянство и своеволіе, Шамиль согласился пріъхать въ Чечню, послъ продолжительныхъ переговоровъ, и тогда
только, когда чеченцы дали ему присягу въ томъ, что будутъ строго выполнять всъ издаваемыя имъ постановления.

Появившись въ Урусъ-Мартанъ, Шамиль прежде всего началь съ того, что потребоваль аманатовь изъ тъхъ семействъ, которыя пользовались наибольшимъ уваженіемъ и вліяніемъ въ народъ, и навербоваль къ себъ муридовъ изъ лучшихъ фамилій. Мърами этими онъ привязаль къ себъ первъйшія чеченскія семейства, такъ что послъдовавшія за тъмъ обстоятельства: движеніе нашихъ войскъ въ Чечню и уничтоженіе ауловъ, не только не послужили къ упадку, а, напротивъ того, упроченію власти Шамиля.

Гонимые съ одного мъста на другое, въ ежеминутномъ страхъ наказанія за непокорность, чеченцы искали себъ спасенія въ благоразуміи и воль человъка, котораго избрали своимъ руководителемъ. Шамиль пользовался этимъ. Онъ утъщалъ ихъ сладкою надеждою въ лучшую будущность и пред-

ставляль раззореніе ауловъ нашими войсками, какъ временное и скоро проходящее бъдствіе. Возбуждая религіозный фанатизмъ, который всегда легко возбудить въ народъ невъжественнымъ, и притомъ находящемся въ несчастномъ положеніи, и въ то же время пользуясь этимъ настроеніемъ, онъ формировалъ себъ ополченіе муридовъ, съ помощью которыхъ и упрочилъ впослъдствіи свою власть.

Подъ видомъ того, что не желаеть дъйствовать на своихъ новыхъ подвиастныхъ однимъ только страхомъ, а снискать также ихъ расположене и привязанность, Шамиль сначала, какъ мы сказали, вербовалъ къ себъ въ муриды лучшее чеченское юношество. Родители вступающаго въ муриды, первое время, не видъли въ этомъ ничего другаго, какъ только внимание пъ нимъ новаго ихъ властителя, и не понимали того, что, по дагестанскому ученю о муридизмѣ, они, во-первыхъ, лишаются своихъ сыновей, а во-вторыхъ увидатъ въ нихъ точныхъ исполнителей воли своихъ начальниковъ. Каждый вступающій въ муриды, къ самому Шамилю или къ его приближеннымъ: Ахверды-Магома, Шуаипъ-Муллѣ и другимъ лицамъ, приносилъ присягу на коранѣ: слѣпо и свято исполнять всѣ приказанія, какого бы рода онѣ ни были, не отступая даже отъ этого правила и въ томъ случаѣ, если бы отъ него было потребовано поднятіе руки на роднаго брата. Давая клятву забыть узы родства, муриды предавали себя всецѣло предержащей власти, употребившей ихъ прежде всего на истребленіе опаспыхъ для нея людей.

Строгій уставъ дагестанскаго муридизма, въ рукахъ такого умнаго человъка какъ Шамиль, послужиль самымъ върнымъ орудіемъ въ скоръйшему упроченію его власти, потому что муридъ, совершившій, по приказанію начальства, нъсколько убійствъ, естественнымъ образомъ ставилъ не только себя въ полную зависимость того, по чьему приказанію было совершено преступленіе, но и служилъ лучшимъ ручательствомъ въ върности своего семсйства и ближайшихъ родственниковъ. Возбудивъ убійствомъ противъ себя кровныхъ враговъ, понятно, что муридъ находилъ себъ спасеніе только въ покровительствъ и защитъ того человъка, по внушенію котораго было совершено преступленіе.

По обычаю, существовавшему сначала у чеченцевь, между семействомъ мурида, совершившаго злодъяпіе, и родственниками убитаго возникало кровомщеніе, а оттого невольнымъ образомъ семейства и родственники муридовъ поступали въ число слъпыхъ приверженцевъ Шамиля и дълались карателями его враговъ.

Впоследствін Шамиль успель уничтожить этоть обычай, и муридь, совер-

шившій убійство, не им'єдь за собою канлы.

Пріобрътая посредствомъ муридовъ вліяніе въ Чечнъ, Шамиль, вмъсть съ тъмъ, заботился объ обезпеченіи своей власти болье положительными формами управленія. Пользуясь каждымъ, повидимому ничтожнымъ, обстоятельствомъ, служившимъ ему съ пользою къ утвержденію его владычества, Ша-

миль искусно налагаль на чеченцевь оковы, отъ которыхь вноследствім освободиться имъ сделалось уже невозможно. Для обузданія вольности диваго народа, онъ стремился уничтожить адать, потворствующій страстямъ слабостію своихъ постановленій, а възамёнь его ввести шаріать, какъ уставъ наиболёе правственный, строгій и весьма гябкій. Горцы и до сихъ поръ время управленія Шамиля пе называють иначе, какъ еременемз шаріата. Боясь, однакоже, возбудить въ народё ропоть, Шамиль въ началь, допустиль, въ нёкоторыхъ случаяхъ, унотребленіе и адата.

Принявъ званіе имамо-уль-азамо (великій имамъ, первосвященникъ, главы въры), а вноследствін главы правовирных, повелителя Кавказа; объявивъ себя поборникомъ шаріата, а вийстй съ тёмъ и главою муридизма, Шамиль воспользовался всёми обстоятельствами, чтобы на своемъ духовномъ значенім основать свётскую власть. Для достиженія послёдней онъ не церемонился съ постановленіями шаріата, ловко перетолковывая и объясняя его статьи по своему усмотрѣнію. Тамъ, гдѣ выгодно было придерживаться постановленіямъ порана, опъ являлся самымъ строгимъ его последователемъ; где же личные его интересы требовали противнаго, онъ отклонялся въ совершенно противную сторону, не опасаясь цензуры со стороны грубаго и невежественнаго народа. Такое уклонение не составляло особаго труда для человъка умнаго и энергичнаго еще и потому, что почти каждое постановление шаріата имъетъ множество толкованій или, по выраженію Шамиля, нисколько своих собственных дорога. Если и встрачались такія лица, которыя понимали поступки Шамиля, несовитетные съ принятымъ имъ на себя званіемъ имама, то, изъ опасенія гитва и преслідованій, считали лучшимъ молчать и не вижщиваться. Такихъ лицъ было, впрочемъ, очень немного; большинство же дагестанскаго духовейства, въ которомъ онъ только и могъ встретить серьезную оппозицію, было своекорыстно, невёжественно и блуждало по разнымъ дорогамъ шаріата, не находя дъйствительной.

Ученіе муридизма, какъ мы видёли, строго воспрещаеть поднятіе оружія, а между тёмь Шамиль ввель смертную казнь, до него не существовавшую у чеченцевь. Коранъ говорить: если кто-нибудь со улысломо убыето кого-либо изо правовърныхо невинно, то его ожидаето вычно адское мученіе: Нмать же, напротивь, весьма часто, безъ суда и изслёдованія истины, по одному подоврёнію, лишаль жизни своихъ подданныхъ, обвеннемыхъ въ мнимыхъ преступленіяхъ. При этомъ главнёйшемъ побужденіемъ къ такой строгости было желаніе внушить страхъ другимъ и тёмъ упрочить свою свётскую власть, отъ которой Шамиль, какъ муршидъ и главный распространитель тарыката, долженъ быль, по его уставу, отказаться и вовсе не вмышиваться ез свътскій дъла.

Никто не отвъчаето, сказано въ коранъ, за вину другаю, а между тъмъ за бъгство въ русскить, по уставу Шаминя, отвъчали его родственнию, которыхъ подвергали наказанію.

Въ наназаніе за изъявленіе покорности русскимъ, онъ нападалъ на мусульманъ съ оружіемъ въ рукахъ, убивалъ мужчинъ, плънялъ женщинъ, грабилъ жилища и бралъ ихъ имущество себъ.

Такими поступками, не согласными съ принятымъ званіемъ имама, Шамиль, достигнувши полнаго могущества, сталъ, по преимуществу, свътскимъ властителемъ, а не духовнымъ наставникомъ, и былъ въ сущности не муршидъ, а деспотъ, у котораго главнъйшею цълю было не духовное совершенствованіе подчиненнаго ему народа, а желаніе сплотить своихъ подвластныхъ въ одно цълое и, съ помощью ихъ, отстаивать свою самостоятельность отъ владычества Россіи.

Онъ не слъдилъ за исполнениемъ народомъ истинныхъ религіозныхъ постановленій шаріата, а хлоноталъ только о томъ, чтобы, при посредствъ его, возбудить подвластные ему народы на войну съ невърными. Съ этою цълію онъ ввелъ новую администрацію, положилъ основанія къ образованію войска, а впоследствій издалъ сводъ новыхъ постановленій, дотолъ неизвъстный чеченцамъ—это сводъ законовъ военныхъ и гражданскихъ, извъстный въ горахъ подъ именемъ низама.

Сознавая, что въ учени шаріата находится множество противорѣчій, дающихъ средство его толкователямъ производить всякаго рода злоупотребленія, иногда даже болѣе серьезныя, сравнительно съ тѣми, которыя могутъ быть произведены адатомъ, Шамиль измѣнилъ многія постановленія шаріата, сообразно дѣйствительныхъ потребностей страны. Все, что такимъ образомъ составилось, получило названіе низама (1).

Чтобы имѣть лучшій надзорь за своими новыми подданными, Шамиль раздѣлиль какъ Чечню, такъ и дагестанскія племена, находившіяся въ его власти, на наибства, поставивъ надъ чеченцами наибами людей, ему вполнѣ преданныхъ, съ властью производить судъ и расправу по своему усмотрѣнію.

Вся Чечня была раздълена, въ 1842 году, на три наибства: Мичиковское, заключавшее въ себъ пространство между Аксаемъ, Качкалыковскимъ хребтомъ, Сунжею, Хулхулау и Сулако-Терскимъ хребтомъ; 2) Большой Чечии, ограниченное рр. Хулхулау, Сунжею, Аргуномъ и Черными горами и 3) Малой Чечии, между Аргуномъ, Сунжею, Ассою и Черными горами. Надъ ауховцами былъ назначенъ особый наибъ.

Хотя эти нововведенія, при самомъ началѣ, не правились чеченцамъ, привыкшимъ жить въ полной независимости и свободѣ, но, видя предъ собою постоянно угрожающую опасность отъ нашихъ войскѣ, перерѣзывавщихъ безпрестанно Чечню въ разныхъ направленіяхъ и безпощадно предававшихъ раззоренію все встрѣчающееся имъ на пути, чеченцы волею и неволею должны были безропотно переносить всѣ дѣлаемыя у нихъ преобразованія. Первые наибы, поставленные Шамилемъ надъ чеченцами, съумѣли вполнѣ оправдать

<sup>(1)</sup> Слово низамь собственно значить постоянный, регулярный.

сдёланное имъ довъріе и пріобръсти если не любовь въ себъ, то уваженіе управляемаго народа. Ахверды-Магома, наибъ Малой Чечни, по происхожденію аварецъ, отличался умомъ, справедливостью, считался первымъ навздникомъ и лихимъ предводителемъ партій, человъкомъ, незнавшимъ неудачъ въ своихъ набъгахъ. Исса—наибъ Большой Чечни, хотя по своимъ достоинствамъ и уступалъ Ахверды-Магомъ, но былъ добръ и обходителенъ; наконецъ, Шуаппъ — мулла—наибъ мичковскій, хотя былъ корыстолюбивъ въ высшей степени, и не всегда справедливъ въ своихъ дъйствіяхъ, но эти недостатки съ избыткомъ заглушалъ своимъ умомъ и лихимъ навздничествомъ.

Вскорт посла такого разделенія Чечни, Ахверды-Магома умерт отт раны, полученной имъ при набёг на аулъ Цори, а въ следующемъ 1843 году былъ убитъ, изъ вровомщенія, и Шуаипъ-мулла. Шамиль, лишившійся двухъ лучшихъ наибовъ и искреннейшихъ своихъ приверженцевъ, встрётилъ вмъсте съ тёмъ ропотъ и неудовольствіе со стороны чеченцевъ противъ всёхъ его нововведеній и постановленій. Это заставило его дать Чечні новое административное дёленіе и раздёлить ее на боле мелкія наибства. Онъ разділиль каждое изъ наибствъ, Мичиковское и Большой Чечни, на двё части, а Малой Чечни на четыре части. Такое дёленіе засталь нашъ отрядъ, появившійся въ Чечні въ 1844 году, для заложенія перваго пункта чеченской передовой линіи—укрёпленія Воздвиженскаго.

Въ посийдствии Шамиль насколько разъ изманяль административное даление своей страны, но единицею всегда оставались наибства, съ поставленными въ глава ихъ правителями—паибами.

Въ лицъ наиба соединялась первоначально власть гражданская и военная; ему предоставлены были весьма значительныя права. Въ послъдствіи отсутствіе письменнаго наставленія и правиль, а главное безчисленныя злоупотребленія властью наибами, ихъ поборы, взятки, преслъдованія личныхъ враговъ или лицъ, сопротивлявшихся противозаконнымъ ихъ требованіямъ, заставили Шамиля прибъгнуть къ письменному наставленію и составить для назначенныхъ имъ административныхъ дъятелей родъ паказа, которымъ они и должны были руководствоваться.

Мысль о составленіи такого наказа была подана Шамилю чеченскимъ уроженцемъ и, впоследствій, весьма приближеннымъ къ Шамилю человекомъ, Гаджи-Юсуфомъ, который и взяль на себя составить, этотъ наказе.

Одобривъ составленныя Гаджи-Юсуфомъ правила, но зная, что народъ, не привыкшій ни къ какой власти и не имъвшій никакихъ письменныхъ постановленій, можетъ отнестись недоброжелательно ко всякой попыткі обуздать его своеволіе, Шамиль не ръшался, безъ согласія большинства, вводить это постановленіе, тімъ болье, что послів набіга его въ Кабарду (въ апрілів 1846 года), въ Дарго—его резиденціи—ходили слухи, что русскіе, въ отищеніе за понесенныя потери, собирають значительныя силы для вторженія со всёхъ четырехъ сторонъ.

Чтобы испытать наибовь и народь, до какой степени они готовы въ оборонь и способны повиноваться его вдасти, Шамиль рышплся созвать народное собраніе. Всё должностные и именитые люди, имівшія сколько-нибудь вліянія на общество, были приглашены въ Андію на совіщаніе. «Туть Шамиль объявиль собравшимся, что прошло болье десяти літь, какь онь признань имамомъ; что во все продолженіе этого времени, онь, по мірь силь своихъ, старался служить народу и защищать его оть враговь мусульманства; что, не смотря на всё его усилія, борьба съ невірными будеть длиться еще долгое время и, можеть быть, въ томъ же году придется испытать сильныя нападенія; что, чувствуя себя уставшимь оть понесенныхъ трудовь, онь просить сложить съ него званіе имама, и избрать человіка болье достойнаго и способнаго, чінь онь, и что онь будеть служить избранному народомъ, въ числів другихъ его помощниковь».

Понятно, что должно было отвётить собрание на такую вступительную рёчь своего имама. Оно просило не отказываться отъ власти, объявнло свою готовность идти на защиту отбчества, постановило обязать каждаго наиба распорядиться тёмъ, чтобы всё, кто находится въ его вёдомствё, запаслись извёстнымъ количествомъ пороха, а самаго имама собрание просило указать войску тё мёста границы, которыя требуютъ особой защиты.

Собравшівся постановили обязать, отправляющих богослуженів, молиться за имама, его наибовъ и объ успёшномъ ходё мусульманскаго дёда и, съ этою цёлію, была составлена особая молитва, читаемая по пятницамъ послё обычной проповёди (1).

Сознавая необходимость единства въ дъйствіи, собраніе ръшило оставить взаимную зависть, притъсненія, и если не помогать другъ другу, то, по крайней мъръ, не портить того, что сдълано предшественниками. Постановлено во всемъ слъдовать шаріату и не выходить изъ пути людей добродътельныхъ; для облегченія обращенія въ народъ денежныхъ знаковъ, не отказываться отъ принятія русскихъ денегъ и грузинскихъ абазовъ (въ 20 и 40 коп.), а въ заключеніе, безпрекословно исполнять волю имама и принимать всъ мъры, какія признаны будуть имъ необходимыми для защиты мусульманства.

Относительно административных дёлх, собраніе положило: чтобы нанбы подчинялись письменному положенію, которое и было прочитано пайбамъ въ присутствіи собранія. Въ помощь наибамъ; для удержанія народа отъ дурныхъ поступковъ и для разбора тяжебныхъ дёлъ, назначено къ каждому наибу по одному муфтію, а для наблюденія ва дёйствіями, какъ найбовъ, такъ и муфтієвъ, назначили на каждыя четыре наибства по одному мудиру. Лица эти, неоправдавшія своего довёрія и однажны смёщенныя съ своихъ

<sup>(1)</sup> Молитва эта напечатана въ Сборникъ Свъд. о кавказс. горцахъ выпускъ III, стр. 16. См. Низамъ Шамиля.

должностей, не могли быть вторично назначаемы на тъ же должности и въ томъ же участкъ.

Воспользовавшись такимъ исходомъ собранія, Шамиль тотчасъ же назначиль муфтієвъ въ каждое наибство, мудировъ на каждыя четыре наибства, и далъ всемъ административнымъ дъягелямъ письменную инструкцію. Не опасаясь теперь встрётить сопротивленія, имамъ сталъ расноряжаться съ большею рёшительностію.

«Нѣсколько разъ я видѣдъ ваше положеніе, писалъ онъ всёмъ наибамъ, и испыталъ дѣда ваши; я запрещалъ вамъ и увѣщевалъ васъ оставить мерзкіе поступки и отвратительные происки, въ которыхъ коснѣете, и такъ какъ вы все еще не пробудились, то я пожелалъ издать этотъ низамъ и положить его общимъ руководствомъ между дюдьми».

«Воть я и написаль означенныя главы на семь листь и приличныя наказанія за нарушеніе каждой главы. Я должень привести этоть низамь въ
исполненіе, безь всякаго послабленія и льни, и ньть по сему низаму пощады, заступничества и состраданія для тьхь, которые впадуть въ пучину этихъ
наказаній... Если же между вами найдется такой, который не въ состояніи
будеть перенести его трудностей и привести его въ исполненіе, то пусть оставить свою должность и сойдеть въ число простонародья. Это дасть намъ
возможность осмотрівться и обратиться къ тому, кто способень занять высокій пость (наиба), который могуть занимать только люди истинно храбрые
и мужественные» (1).

Безпрекословное повиновеніе вол'є имама положено въ основаніи положенія о нанбахъ. Каждый изъ нихъ обязанъ былъ безотлагательно исполнять приказаніе, какъ самого имама, такъ и его векиля (пов'єреннаго) — «все равно, будетъ ли оно выражено словесно, или письменно, или другими какими-либо знаками; будетъ-ли оно согласно съ мыслями получившаго приказаніе, или пе согласно, или даже въ томъ случать, еслибы исполнитель считалъ себя умн ве, воздержаннтве и религіозн'те имама».

Наибъ, не исполнившій приказанія, подвергался взысканію—низводился на степень начальника сотин.

Зная по опыту, что личныя и враждебныя отношенія различныхъ лицъ значительно ослабляютъ единство дъйствія, Шамиль требоваль, чтобы наибы, забывъ свои непріязненныя отношенія другъ къ другу, оказывали, въ потребныхъ случаяхъ, взаимную помощь; чтобы они слъдили за строгимъ исполненіемъ имзама и виновныхъ въ томъ, равно какъ и въ порицаніи дъйствій имама, подвергали публичному выговору. Отъ наибовъ требовалось, чтобы они не занимались фискальствомъ и наговорами, даже и въ томъ случаъ, когда, въ дъйствительности, знали другъ о другъ предосудительные поступки. Взятки и всякаго рода поборы, составлявшіе прежде принадлежность кажда́го наиба,

<sup>(1)</sup> Предписаніе имама всёмъ наибамъ: Сборникъ Свёд, о кавказс, горцахъ выпускъ Щ.

теперь строго воспрещены не только самимъ наибамъ, но и вмѣнено имъ въ обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобы не дѣлали того же и ихъ подчиненные: взяточничество, сказано въ наставленіи, есть причина разрушенія государства и порядка.

Всякая тайна или секреть, ввъренные имамомъ наибу, должны умереть въ немъ самомъ. Наибъ не долженъ открывать его ни своему семейству, ни братьямъ, ни муридамъ своимъ, потому что распространение секретовъ «есть одно изъ главныхъ орудій вреда и нарушенія порядка страны... Нъкто сказаль: когда будуть открыты тайны, тогда дъло дойдеть до погибели».

Главнъйшею и, можно даже сказать, исключительною обязанностію наиба, были дёла военныя. Каждый изъ нихъ долженъ былъ наблюдать за границею своего участка и оберегать его одинаково и днемъ и ночью, не взиран на то, находится ли его участокъ въ безопасности или опасности отъ непріятельскаго вторженія.

Для этого въ помощь наибамъ, исключительно только въ одной Чечнъ, было учреждено особое сословіе муртазековъ. Это были люди, посвятившіє себя собственно караульной или кордонной службъ и занимавшіє караулы по всей границь немирной Чечни. За свою службу муртазеки получали первоначально по одному рублю и по десяти мъръ хлѣба съ каждыхъ десяти домовъ на человъка. Въ послъдствіи, съ раззореніемъ жителей Чечни отъ безпрерывной войны, Шамиль уменьшиль плату муртазекамъ и они стали получать по одному рублю и по восьми мъръ хлѣба съ каждыхъ двадцати помовъ.

Въ Дагестанъ же сословія муртазеновъ не существовало вовсе.

Въ предълахъ своего участка, наибъ слъдилъ и долженъ былъ противодъйствовать всякому мнънію народа, клонившемуся къ нарушенію общественнаго порядка, преслъдовать за ослушаніе и нежеланіе жителей принимать участіе въ постройкъ оборонительныхъ стънъ, въ защитъ границъ, въ пресъченіи непріятелю путей отступленія и проч.

Подвергая виновныхъ въ этомъ установленнымъ наказаніямъ, наибъ не имъть права вмѣшиваться въ дѣла, подлежавшія рѣшенію шаріата, ни рѣшать тажебныхъ дѣлъ. Эти послѣднія предоставлялись рѣшенію муфтіевз и кадіевз, имѣвшихся въ каждомъ наибствѣ. Чтобы устранить всякую тѣнь вмѣшательства наиба въ гражданскія дѣла, низамъ воспрещалъ вручать одному и тому же лицу двѣ должности.

Каждое наибство имѣло одного муфтія, который самъ уже поставляль тателей и кадіест въ раіонъ своего въдомства. Въ каждомъ аулъ было обывновенно нъсколько муллъ, но изъ нихъ только одинъ могъ быть облеченъ въ званіе кадія съ полномочіемъ производить разбирательство дълъ и постановлять по нимъ ръшенія.

Татели следили за исправнымъ выполнениемъ односельцами ихъ рели-

гіозныхъ обязанностей и приводили въ исполненіе приговоры, опредълявшіе тълесное наказапіе.

На обязанности кадія лежало наблюденіе за мечетью, за своимъ приходомъ, исполненіе духовныхъ требъ, рѣшеніе споровъ, возникавшихъ между его прихожанами, и наставленіе ихъ въ въръ, при помощи проповъдей, которыя онъ обязанъ былъ говорить каждую пятницу.

Во всёхъ положеніяхъ, касающихся до религіи и гражданской дёятельности, кадій находился въ полномъ подчиненіи муфтія; къ нему же онъ обращался и за разъясненіемъ всякаго рода недоразумѣній. Послёдній долженъ былъ разрёшать ихъ согласно положительнымъ постановленіямъ шаріата, и руководствоваться безпристрастіемъ и справедливостью. «Если онъ, сказано въ низамѣ, замѣтить гдѣ—либо отступленіе отъ правилъ шаріата, то устраняеть оное и направляетъ дѣло по пути. Если же не въ состояніи будетъ сдѣлать этого, то извѣщаетъ объ этомъ наиба. По временамъ, муфтій обязанъ обращаться къ народу съ наставленіями и въ рѣчи своей не долженъ порицать поступковъ наиба какимъ-нибудь намекомъ или общимъ содержаніемъ рѣчи».

Такимъ образомъ, кадін составляли первую инстанцію суда; за ними слѣдовали муфтіи, которые передавали свои приговоры наибамъ въ тѣхъ только
случаяхъ, когда, со стороны тяжущихся или виковныхъ, обнаруживалось нежеланіе подчиниться добровольно рѣшенію шаріата. Въ такихъ случаяхъ
наибъ призывалъ къ себѣ виновныхъ и рѣшалъ дѣло, согласно объявленнаго
судьею толкованія. Апеляція на такое рѣшеніе наиба могла быть подана
только самому имаму, отъ котораго исходили уже рѣшенія, не встрѣтившія
ни апеляціи, ни ропота.

Для рёшенія важнёйшихъ какъ административныхъ, такъ и судебныхъ дёлъ, въ Дарго, гдё жилъ Шамиль, былъ учрежденъ, въ 1841 году, дивано-хано—совётъ, въ которомъ присутствовали: самъ имамъ и духовныя лица, извъстныя по своему уму, вполиё преданныя Памилю и муридизму.

Основываясь на постановленіи собранія, созваннаго въ Анди, Шамиль посвятиль пятницу исключительно служенію Богу и пріему жалобь. Въ этотъ день онъ твориль судъ и расправу, разбираль спорныя дёла, выслушиваль свидётелей и постановляль свои безъ-апеляціонные приговоры, которые, впрочемь, не смотря на всю строгость Шамиля, случалось, оставались неприведенными въ исполненіе при малъйшей возможности скрыть оть него послёдствія.

«Нертдко случалось, пишетъ А. Руновскій, что, по родственнымъ связямъ или изъ корыстныхъ видовъ, наибы отдаляли смертную казнь или же, просто, доставляли преступникамъ возможность скрыться отъ дъйствія правосудія».

Здёсь-то играли огромную роль взятки и различнаго рода подкупы, всегда неизбёжные съ деспотическимъ образомъ правленія.

Ближайшими помощниками наибовъ были муриды и дебиры, избираемые изъ мъстнаго населенія и назначаемые на должности наибомь.

Дебиръ— это мулла, облеченный властью, похожею на нашихъ градоначальниковъ, въ тъхъ мъстахъ, гдъ не было резиденціи наиба. Отношенія дебировъ къ наибу были похожи на отношенія нашихъ градоначальниковъ къ губернатору: это родъ городской и земской полиціи.

Что же касается до мудировт, то они хотя и были назначены по одному на каждыя четыре наибства, но существовали весьма не долго. Это званіе было учреждено Шамилемь, съ цёлію болёе легкаго сношенія съ наибствами, изъ которыхъ многія были слишкомъ удалены отъ его резиденціи, и, вмёстё съ тёмъ, для лучшаго надзора за нёкоторыми, не вполнё надежными наибами. На первыхъ же порахъ, между мудирами и подчиненными имъ наибами, стали возникать безирерывно такія столкновенія и пререканія, что Шамиль долженъ быль отказаться отъ назначенія мудировъ и уничтожить это званіе.

Въ замѣнъ ихъ, дия секретнаго наблюденія за дѣйствіями административныхъ лицъ, Шамиль учредилъ особое званіе мухтасибовт, на обязанности которыхъ было доносить имаму секретнымъ образомъ о всѣхъ замѣченныхъ ими противозаконныхъ дѣйствіяхъ и поступкахъ, вызывавшихъ мѣры къ ихъ искорененію.

Мухтасибы были люди почетные, религіозные, пользовавшіеся особымъ уваженіемъ имама и изв'єстные всему населенію своею честностію, строгостію нравовъ, и за свою службу не получавшіе никакого содержанія.

Число мухтасибовъ было неопредъленное; они не имали постояннаго ивста жительства, а перемъняли его или по указанію имама, или по маръ начобности.

На дъятельности поименованных лицъ и основывалось все управление подвластныхъ Шамилю народовъ, а ему самому оставалось только слъдить за ними и заниматься исключительно внышними дълами своей страны и въ этомъ послъднемъ дълъ имъть помощниками все тъхъ же наибовъ.

Наибъ, будучи первымъ лицемъ въ своемъ участкъ, приводилъ въ исполнене всъ распоряжения Шамиля, и въ особенности тъ, которыя касались безопасности и благосостояния, ввъреннаго ему края. Наибу предоставлено было все военное управление, за исключениемъ сложныхъ наступательныхъ предприятит. Онъ слъдияъ за поведениемъ людей своего наибства, преслъдоваль курящихъ и тайно отлучавшихся изъ аула.

Въ каждомъ наибствъ содержались постоянные и усиленные посты, извъстные подъ именемъ воротъ (гапа), наблюдавшіе за границею и собиравшіе свъдънія о непріятелъ.

Такія ворота были расположены на пунктахъ, вблизи мъстъ, доступныхъ движенію русскаго отряда. Наибы почти постоянно находились при своихъ воротахъ и особенно слъдили за тъмъ, чтобы жители не имъли сношенія съ мирными чеченцами. Съ этою цълю было запрещено всъмъ, съ наступлениемъ ночи и безъ записки наиба или вообще начальствующаго лица въ селени, выбъжать по одиночкъ за ворота. Пъще кое-какъ еще прокрадывались, но конному ръдко удавалось пробхать незамъченнымъ. На посту его пропускали сначала, но на возвратномъ пути отбирали лошадь и оруже, которыя и представлялись потомъ, при особой запискъ, наибу.

Если случалось какое—нибудь воровство, то прежде всего наводилась справка: кого не было ночью дома? и за тымъ подозръваемый схватывался и сажался въ яму. Ямы замъняли у горцевь тюрьмы, были довольно глубоки и сверху накрыты накатникомь. Они отличались темнотою, чрезвычайною печистотою, духотою и тъснотою. Посаженнаго въ такую яму, подозръваемаго въ воровствъ, допрашивали, и когда онъ могь указать, что во время совершения преступленія быль тамъ-то или встрътиль на дорогь такого-то и въ такомъ-то мъстъ, и если, при этомъ, показанія его подтверждались, то подозръваемый прязнавался правымъ и его освобождали изъ заключенія.

Похитить что-либо тайно и умёть схоронить концы, у чеченцевъ всегда, и при Підмилі, считалось удальствомь, но человікть, обличенный въ воровстві, наказывался жестоко.

По шаріату, наказаніе за воровство опреділялось въ слідующей соразмірпости: за воровство, произведенное въ первый разь, со взломомь, виновный подлежаль отсіченію правой руки; во второй разь лівой ноги; въ третій лівой руки; въ четвертый — остальной ноги и, наконець, въ пятый отсівченію головы.

При всеобщей наклонности въ воровству, такія постановленія шаріата были далеко невыгодны для Шамиля, рисковавшаго, въ самомъ не продолжительномъ времени, обратить все населеніе въ безрукихъ и безногихъ и быть имамомъ надъ искальченными. Въ справединвости такого опасенія можно удостовърнться еще и теперь, посътивши дагестанскія общества: Анди, Гидатль и, пожалуй, Тилитль, гдъ изъ трехъ человъкъ мужчинъ одинъ навърное безъ руки и потерялъ ее въ воровскомъ дълъ. Имъя въ виду сохранить населеніе для газавата, Шамиль отмънилъ постановленія шаріата, а вмъсто него опредъпилъ подвергать виновнаго въ воровствъ, какого бы рода оно не было: за первыя два раза, трехмъсичному заключенію въ яму и денежному штрафу по 20 коп. сереб. за каждую ночь заключенія. За воровство, произведенное въ третій разъ, виновный подлежалъ смертной казви; но если облюченный въ воровствъ былъ человъкъ, извъстный своимъ неодобрительнымъ поведеніемъ, то подвергался смертной казни и за первое воровство.

Смягчая и измёняя постановленія шаріата, Шамиль положиль въ основаніе своихь карательных законовь исключительно тюремное заключеніе или яму и денежный штрафъ. Последній оказывался всегда наиболее действительнымъ наказаніемъ. Яма не страшила горца; душный и спертый воздухъ ямы не составляль для него никакого лишенія, «потому что въ некоторыхъ обще-

ствахъ, гдё домашнія животныя проводять зиму въ одномъ помѣщеніи съ своими ховневами, атмосфера этого помѣщенія съ атмосферою ямы была совершенно одинакова». Сидя въ ямѣ, горецъ проводиль время въ праздности, ничего не дѣлая, и зналъ, что заключеніе его не разстроитъ домашнихъ дѣлъ, лежавшихъ цѣликомъ на попеченіи жены, «на шеѣ быка и на спинѣ эшака»; въ нѣкоторыхъ же случаяхъ дѣла эти шли во время его отсутствія гораздо лучше, чѣмъ при немъ. Между тѣмъ опустошеніе, и безъ того тощаго, кармана горца было для него слишкомъ чувствительно и гораздо болѣе, чѣмъ всѣ остальные виды наказаній. Ударовъ по карману горецъ боялся гораздо болѣе, чѣмъ ударовъ по его правовѣрной спинѣ. Вотъ почему денежный штрафъ и положенъ былъ Шамилемъ въ основаніе его карательныхъ законовъ.

Кроив воровства, ценежный штрафь быль установлень: за уклонение от военной повинности, за умышленное прикосновение ко женщинь и за нанесение во дракь побойных знаково.

Виновный въ уклоненіи отъ военной повинности первоначально наказывался только заключеніемъ въ яму на три місяца, но, съ теченіемъ времени, наказанія этого оказывалось не достаточнымъ.

Безпрерывная война изнурила народъ до такой степени, что у горцевъ явилась поговорка: лучше просидъть годз ез ямь, чъмз пробыть мъслиз ез походъ. Въ противодъйствие ей, Шамиль положилъ взыскивать съ этого рода преступниковъ по 20 коп. за каждую ночь, проведенную въ ямъ. Мъра эта оказалась столь дъйствительною, что жены горцевъ, уклонявшихся подъ разными предлогами отъ военной повинности, боясь разворения своего хозяйства, убъждали своихъ трусливыхъ или лънивыхъ мужей отправляться въ походъ, а если они бъжали изъ дому, то указывали мъста, гдъ они уврывались.

Къ денежному штрафу следуетъ отнести и экзекуции, которыя въ Дагестанъ и Чечнъ назначались ва то же, за что назначаются и у насъ: за ослушаніе властямъ, но съ тою разницею, что въ горахъ мъра эта употреблялась не противъ цълаго околодка или ауда, а противъ отдъльныхъ личностей сопротивлящихся закону. Непокорность же и ослушаніе цълыхъ ауловъ наказывались смертною казнью зачинщиковъ и разселеніемъ ауда по другимъ обществамъ. Экзекуціи устраивались преимущественно въ Чечнъ, гдъ населеніе, по духу своеволія, оказывало часто сопротивленіе, иногда даже изъ за того, что имъ назначали не того наиба, котораго они сами хотъли, хотя они не знали совершенно того лица, которое имъ предназначалось.

Въ такихъ случаяхъ чеченцы переходили на сторону русскихъ цёлыми аулами. «Отказъ, безъ всякихъ побудительныхъ причинъ, идти войну, пишетъ А. Руновскій, ослушаніе во всёхъ другихъ видахъ безпрестанно вызывали мёры для обращенія своевольныхъ чеченцевъ къ покорности, такъ что экзекуціи, можно сказать, существовали въ Чечнъ постоянно: почти не было той деревни, которая не видала бы у себи экзекуціи хоть одинъ разь. Это случалось преимущественно во время продолжительныхъ экспедицій по Чечнъ. Экзекуціонными войсками всегда были тавлинцы (дагестанцы). Они располагались въ домахъ непослушныхъ обывателей какъ въ своихъ собственныхъ, и, дъйствительно очень скоро обращали ихъ къ повиновенію безъ всякаго кровопролитія. Въ этихъ случаяхъ, населенія деревень смотръли на стъсненіе своихъ согражданъ довольно равнодушно; по крайней—мъръ не было примъра, чтобъ экзекуціи возбуждали общее неудовольствіе или возстаніе. Дъйствіе экзекуціи прекращалось тотчасъ, какъ только виновные представляли доказательства покорности».

Прикосновеніе мужчины къ тълу или даже платью женщины, по понятіямъ туземцевъ, составляетъ для нея безчестіе, чъмъ пользовались многія лица изъ желанія отистить женщинъ. Поступки эти до Шамиля вызывали канлы (кровомщеніе), но имамъ замънилъ его трехмъсячнымъ арестомъ и денежнымъ штрафомъ.

Что касается до дравъ, то, кромъ денежнаго шрафа, для нихъ существовали и другія наказанія.

Въ случат смерти, причиненной во время драки человтку, пришедшему для этого въ чужой домъ (или въ чужое владъніе), хозяинъ его освобождался отъ всякой отвътственности. Если родственники убитаго начинали мстить за его кровь, то признавались убійдами и строго преслъдовались правитель ствомъ. Если же, во время подобной драки, бывалъ убитъ хозяинъ дома, тогда убійца подвергался мщенію родственниковъ убитаго, и само правительство содійствовало мщенію.

Когда драка оканчивалась знаками на тёлё, то нанестій ихъ подвергался тюремному заключенію и денежному штрафу въ пользу пострадавшаго, и если при драке не было свидетелей, то, въ случае запирательства, отъ ответчика требовалась присяга, и если онъ принималь ее, то дело предавалось волё Божіей.

Между племенами чеченскаго народа, не неходившимися подъ властью Шамиля, существоваль весьма оригинальный обычай рёшать дёла по дракамь, и въ особенности по побоямъ нанесеннымъ въ голову тогда, когда на ней не оставалось видимымъ поврежденій. Обыкновенно получившій такой ударъ молчаль до первой головной боли, а затёмъ объявляль, что боль эта происходить отъ удара, нанесеннаго ему тогда—то.

Обиженный могъ получить удовлетвореніе только тогда, когда туземные медики, вскрывъ головные покровы, находили какое вибудь поврежденіе въ черень, какъ, напримъръ, по выраженію туземневъ, трещины на немъ и проч.

«Я знаю, говоритъ г. Грабовскій, нъсколько туземцевъ, ръшившихъ свои дъла по ударамъ, полученнымъ въ голову палками такимъ образомъ, и видълъ самыя головы, оставившія на себъ слъды сдъланной операціи. При осмотръ такимъ порядкомъ головы, обычай требуетъ присутствія аульнаго муллы и

нъсколькихъ добросовъстныхъ свидътелей со сторопы отвътчика. Когда таковые доставлены, туземный лекарь простымъ кинжальнымъ ножемъ разрёзываетъ головные покровы на четыре части и отворачиваеть ихъ; если непосредственно подъ кожею не находится никакихъ поврежденій, лекарь начинаетъ тъмъ же ножемъ скоблить указываемое истцомъ мъсто; когда же и за тъмъ ничего не оказывается, операторъ спокойнымъ манеромъ снова заворачиваетъ кожу и защиваетъ ее, а мулла и свидътели, на основании заявленія медика и по своему личному убъжденію, объявляють истцу, что жалоба его не основательна и что онъ не имъетъ права продолжать свой искъ. Этимъ ръщеніемъ истецъ совершенно удовлетворя ется и послё уже дёйствительно не затёваеть тяжбы. Въ другомъ случат, когда открываются какія либо поврежденія въ головт, операторъ выръзываетъ поврежденныя части, а свидътели приговаравають отвётчика къ установленной обычаемъ плать, и этотъ безпрекословно даетъ ее. Подобныя операціи, по увъренію туземцевь, нисколько не трудны и приносять желаемую пользу: уничтожають бользнь. На сколько это справедливо, не знаю, но могу положительно сказать, что я не помню ни одного такого случая, гдё-бы истець, послё произведенной надъ его головою операціи, жадовался снова на боль головы, хотя съ нею подчасъ, какъ я замётиль выше, обращаются весьма безцеремонно».

Всё остальные виды преступленій, совершаемые въ обществахъ, находившихся подъ властію Шамиля, подлежали преследованію на основаніи особыхъ постановленій, разновременно введенныхъ имамомъ.

Такъ, за измъну и сношеніе съ непріятелемъ была назначена смертная казнь. Если измънчикъ бъжить къ русскимъ, то съ десяти поручителей вънскивалось 50 руб. Для этого всъ мужчины были раздълены на десятки и каждый десятокъ долженъ былъ наблюдать другъ за другомъ. Сакля бъжавшаго сжигалась, а его братъ, или отецъ, или сынъ заключались въ яму до тъхъ поръ, пока не сообщатъ о себъ бъжавшему. Но такъ какъ, не смотря на призывъ ихъ, бъжавшій, конечно, не возвращался въ родной аулъ, чтобы сложить тамъ свою голову, то невиновный его родственникъ, спустя нъкоторое время, освобождался.

За сношеніе, даже и торговое, съ покорными и мирными обществами назначены были яма и тълесное наказаніе; за неявку на службу—зма и палки; за побъгъ жителя—конфискація имущества бъжавшаго и аульнаго старшины, допустившаго побъгъ; за пріемъ неблагонадежнаго человъка—штрафъ 50 р. За невывъздъ на тревогу— отъ 1 до 2 руб.; за невыполненіе приказаній наиба или старшины—штрафъ 1 руб.

Тълесное наказаніе допускалось не болье какъ 39 ударами и не менье, какъ 11 ударами прутомъ, въ  $^3/_4$  аршина длины и въ палецъ толщины; удары должны были производиться, не снимая рубашки и шароваръ, по всему тълу, отъ плечей до икоръ.

Одинъ только видъ преступленія наказывался ста ударами:— это прелюбодівніє.

Смертная казнь, положенная за побъть къ непріятелю, измѣну и шпіонство, производцявсь отсѣченіемъ головы топоромъ, имѣвшимъ форму полумѣсяца, насаженномъ на деревянное древко, или же иногда виновный лишался жизни ударомъ желѣзной булавы, съ остріемъ на концѣ. Каждый палачъ имѣлъ право на одежду казненаго, и потому изъ числа муридовъ было много охотниковъ для исполненія этой должности.

Употребленіе кръпкихъ напитковъ, пъсни, пляска, музыка—словомъ все, что отвлекаетъ мысль отъ Аллаха, было строжайше запрещено.

Точно такому же преслівдованію подвергался и каждый курящій или нюкающій. Житель, пойманный съ крошечною на тоненькомъ чубукт грубкою
въ зубахъ вли спрятанною за окольшемъ папахи, подвергался въ первый
разъ пени, а во второй разъ ему продівали чубукт сквозь ноздрю; иногда же
продівали свозь ноздрю бичевку и на ней привішивали трубку или табакерку
За пристрастіе къ вину, виновный подлежалъ смертной казни; меломанъ,
уличенный въ пристрастіи къ музыкт, подвергался самъ аресту и палочнымъ ударамъ, а его инструменть немедленному сожженію. Охотниковъ потанцовать наказывали палками или пачкали имъ лицо грязью, иногда сажею
и, посадивъ верхомъ на эшака, лицомъ къ хвосту, возили въ такомъ видъ
по ауду.

Преступная связь незамужней женщины или вдовы наказывалась дишеніемъ жизни, если только до окончанія ея беременности никто не соглашался взять ее въ жены. Наказаніе за прелюбодізніе замужней женщины предоставлялось ея мужу и обыкновенно оканчивалось побіеніемъ каменьями или затантываніемъ лошадьми.

Обольститель всегда наказывался смертію, исключая того случая, когда обольщенная была дівушка и онъ вступаль съ нею въ бракъ.

Такою строгостію своихъ постановленій, Шамиль успёль подчинить совершенно своей власти людей дикихъ, не признававшихъ никакихъ законовъ, кромъ своихъ обычаевъ, дъйствовавшихъ всегда по своему произволу, людей, которые легко возбуждаются къ кровавой мести за малъйшее оскорбленіе и насиліе.

«Благодаря страсти горцевъ въ клеветъ, говоритъ Н. Львовъ, наибамъ и дибирамъ шамилевскихъ временъ не трудно было следить за поведениемъ своихъ подчиненныхъ; каждый остерегался соседа и смотрёлъ па него какъ на доносчика; даже родственники были между собою неискренни.»

Системою шпіонства и доносовъ Шамиль достигь того, что, въ подвластных ему обществахъ, брать боялся брата, несколько человекъ боялись сходиться между собою, изъ опасенія быть оговоренными или подслушанными муридами, этями опричниками Шамиля. Въ число такихъ лицъ выбирались самые ярые фанатики, составлявшіе постоянную свиту Шамиля—люди обрек-

міе жизнь свою на утвержденіе шаріата и распространеніе газавата. Это была прекрасно-организованная тайная полиція, наблюдавшая за точнымъ исполненіемъ всёхъ приказаній имама, за върностью жителей, которыхъ за мальйшее уклоненіе штрафовали, привлекали къ допросу и часто наказывали. Однакоже чтобы не было лицепріатія въ поступкахъ муридовъ, Шамиль часто набираль ихъ въ одномъ обществё и отправляль на службу въ аулы другаго общества. Самый наборъ ихъ и комплектованіе производились теперь уже не изъ лучшихъ чеченскихъ фамилій, а изъ людей бъдныхъ, не значительныхъ и бездомцыхъ, которые дорожили своимъ положеніемъ, значеніемъ и предоставленнымъ имъ кругомъ дъйствій.

Заручившись нёкоторою властью въ началь, Шамиль очень хорошо понималь, что, для упроченія ел, ему необходимо привлечь на свою сторону простой народь и людей бъдныхь. Онь понималь, что подобнымъ людямъ терять нечего, что, облагодътельствовавши ихъ и выведя изъ толпы, онъ пріобрътеть въ нихъ сильную опору и приверженность. Съ этою цёлію онъ окружаль себя лицами низшаго класса, такъ что большая часть наибовъ и муридовъ въ послёднее время были люди изъ простаго званія. Опираясь на ихъ преданность, Шамиль постепенно захватиль въ свои руки власть и совершенно деспотически распоряжался подвластнымъ ему народомъ, не смёвшимъ противиться его волё не только дёйствіемъ, но и помышленіемъ.

Такому положению темъ более надо удивляться, говорить Пассекъ въ своихъ запискахъ, что чеченцы «не имъютъ истиннаго уваженія къ Шамилю, большая часть знаеть, что онъ не проникнуть святостію, какъ Кази-мулла и не имъетъ отважности его, но не исполнить привазанія Шамиля, кажется не естественнымъ». Такъ умълъ онъ связать все, при помощи своихъ административныхъ способностей; каждое приказание его исполнялось безпрекосдовно, безотговорочно и немедленно. Чеченцы безпрекословно поклонялись наибамъ; наибы безпредословно удалялись отъ должностей, а народъ собирался и шель куда его посылали, даваль лошадей, эшаковь и чурски по первому требованію. Чеченцы благоговёли предъ имамомъ, называли его падчин, и никто не смълъ безъ разръщенія явиться къ нему, а кто являлся, то всегда безоружнымъ, исключая предводителей и довъренныхъ лицъ. Приближавшійся въ Шамилю целоваль полу его платья, или руку, и всегда нъсколько тълохранителей имама имъли ружья на изготовъ. Въ ужасъ и страхъ для всёхъ, при Шамиле находился всегда исполнитель смертныхъ приговоровъ, съ огромною секирою или топоромъ.

Объезжая свои владенія, Шамиль окружаль себя знаками власти; онъ являлся всегда передь народомь съ некоторою торжественностію и окруженный отборнейшими и преданнейшими муридами, отлично вооруженными. Прівздъ и выездъ Шамиля, или его сыновей изъ какого—либо наибства, обозначался выстрёломь изъ орудія; впослёдствіи и наибы присвоили себе эту почесть въ предёлахъ своего наибства.

Въ 1849 году, Шамиль, проважая по Чечнъ, быль опружень болъе чъмъ двумя стами муридовъ, угощеніе которыхъ падало на того, кого овъ удостоиваль своимъ посъщеніемъ. Собиравшійся на встрѣчу имама народъ цъловаль его руки. Онъ тхалъ верхомъ, при шашкъ и имъя въ кабурахъ азіятскаго своего съдла пару пистолетовъ. На немъ была надъта черкеска тонкаго русскаго сукна, темнато цвъта, на головъ чалма съ разноцвътнымъ тюрбаномъ, а въ рукъ вонтикъ, предохранявшій его отъ палящаго зноя. Зимою, и вообще во время холодовъ, онъ посилъ поверхъ платья черный овчинный полушубокъ (мужчины вообще носятъ полушубка чернаго цвъта, женщины бълаго), покрытый шелковой матеріей, съ черными и розовыми полосами.

Окружающіе его муриды, во все времи пути, піли ля-илляхи-иль-Алла, или же особую пісню, которая была составлена самий Шанилемъ въ замінть всіхть народных піссень, не имівших религіознаго характера и подвергавшихся преслідованію имама, какт богопротивное занятіе. Пісня Шаниля пілась одинаково и во время перейздовъ, и во время походовъ и, наконецъ, ее піли муриды вступая въ сраженіе. Переводъ этой пісни, точно также какт и поміщаемыя ниже примінанія къ ней, принадлежать профессору мирзів Александру Каземъ-Беку.

Рабы Божіи, люди Божіи!
Помогите намъ, ради Бога (1),
Окажите намъ помощь вашу,
Авось успъемъ милостію Бога.
Для Аллаха, рабы Божіи,
Помогите намъ, ради Бога.

Вы актабы, вы аудаты, Вы абдали, вы асъяды (2),

<sup>(1)</sup> Обращение въ духамъ "святыхъ (аулія)". Въ тарыкатв имъ много именъ; всъхъ навываютъ общемъ именемъ p и $\partial$ жалюл-лахъ—Божіи люди.

<sup>(2)</sup> Актабъ вначить полюсы, аудать—связи, звенья и т. п. Имя абдали въ тарынать дается семидесяти избранникамъ Божівиъ изъ числа достигиихъ совершенства. Безъ нихъ міръ не можеть существовать, то есть они управляють невидимымъ духовнымъ міромъ, въ отношеніи изъ которому физическій есть лишь одно безмольное выраженіе. Сорокъ абдаловъ полагалось на часть одной Сиріи, на остальным части свѣта—остальные тридцать—часло семдесятъ должно быть полное для блага міра. Это—буддійское върованіе, пере. шедшее въ вормы ислама. Ниито изъ мусульманъ не понимаето его и только върить ему безсознательно. Характеръ далай-ламы болье опредвленъ, болье ясенъ, потому что будлязиъ, господствуи въ центральной Авіи, не проявляется во второстепенныхъ формахъ. Кто не върить бреднямъ факировъ и дервишей, тоть не перестаетъ быть му сульманиномъ большинство даже опровергаетъ ихъ; далай-ламъ же въ Тибетѣ нельзя не върить. Абдали иногда являются въ характерѣ нашихъ городиволяхъ.

Помогите намъ, помогите намъ И заступитесь передъ Богомъ, Для Аллаха, и проч.

Къ кому пойдемъ мы, кромъ васъ? У насъ никого нътъ, кромъ васъ, Отъ васъ однихъ мы ждемъ блага, Святые вы, Божін люди, Для Аллаха, и проч.

Умолани мы святых Божінхь, Увеличивали они мученія врага, Опи истиппая дверь пути, И мы ищемь этой двери. Для Аллаха, и проч.

Боже, ради святыхъ твоихъ, Устрой нашу желанную цёль, Чтобы намъ счастье улыбнулось, Чтобы намъ поконться въ Богѣ (1). Для Аллаха, и проч.

О, Боже нашъ, о, Боже нашъ!
Помощникъ ты нашъ, кръпкій ты нашъ!
Удали печаль ты нашу,
Причисли насъ къ людямъ твоимъ.
Для Аллаха, и проч.

0 Тахи, о Ясинъ, 0 Хамимъ, о Тасынъ! (2)

<sup>(&#</sup>x27;) Это имъетъ двоякое значение: чтобы мы, достигши цван, прославляли Бога въ миръ и тишинъ, или— чтобы мы. падши на пути Божиемъ, упокоились на лонъ святыхъ.

<sup>(2)</sup> Двидиать девять главт корана начинаются мистическими буквами, составляющими довольно часто цалыя слова безь всякиго смысла, какт приведенныя въ пасна. Мусульмане не позболяють себа толковать ихъ и высказывать о нехъ рашительное мианіе; многіє видить въ нихъ тавнственное значеніе. Впрочемъ накоторыя толкованія объясняють ихъ слишкомъ просто, значеніемъ: о человать! внемли, о человать! о Мохимисдъ! и т. п. Мистики вообще любать толковать буквы и имають объ этомъ цалыя книги, называемыя

Мы несчастны рабы твои, Теб'в одному возсылаемъ славу, Для Аллаха, и проч.

Услышали, Боже, твою волю — Вотъ и желаніе, вотъ и цёль. Твое имя девизъ нашъ, Слава тебъ, оружіе наше! Для Аллаха, и проч.

О нуждахъ нашихъ просили мы васъ, Теперь мы къ вамъ за полученіемъ. Къ вамъ опять, о святые! Умоляйте Бога, молите Бога, Ради именъ и аттрибутовъ, Ради существа высочайшаго, Ради святыхъ, ради пречестныхъ, Ради пророковъ, ради ихъ подвиговъ! Для Аллаха, и проч.

Ради Таха, міровъ владыки (1), Ради Алія пресвитаго, Вы, свётъ очей истины, Ведите насъ къ желанной цёли. Для Аллаха, и проч.

> Именемъ Господа, васъ избравшаго, Свъточь вамъ даровавшаго, Силу въ міръ вамъ давшаго, Идите, идите, помогите! Для Аллаха, и проч.

До сихъ поръ ивень относилась въ святымъ стодиамъ тарыката, далье Шамиль обращаетъ ее въ муридамъ.

ильмуль-хуруфъ-наука буквъ. Только на этомъ основани приведены эти буквы или слова въ пъснъ Шамиля, тъмъ болъе что они освящены кораномъ.

(1) То есть ради пророка Мохаммеда.

Обнажите мечъ, народъ, На номощь идите къ намъ, Проститесь со сномъ и покоемъ, Я зову васъ именемъ Бога! Ради Бога, и проч.

На помощь, сердечные, Идите, покорите, Покорите, други, Покорите, избранники! Ради Бога, и проч.

Зейнуль-Абидент (1) межт вами, Воть онт стоить у дверей, Онт дрожить отъ вашей нетвердости И молится Богу единому Ради Бога, и проч.

Вы двери въ Ісговъ, Идите, спасайте, торопитесь, Заблудшісся отстали, Отстали отъ людей Божінхъ. Ради Бога, и проч.

> Не разъ мы покоряли, Не разъ мы молились съ друзьями (2), Не разъ кругомъ ходили между нами чаши (3), Не разъ мы пивали изъ нихъ, вспоминая вия Аллаха. Ради Бога, и проч.

Мы дълали обходы, мы успъвали, Мы совершали пелеринажи, мы обращались,

<sup>(</sup>¹) Это собственное имя четвертаго ниама шінтовъ, имёющее большое значеніе въ

<sup>(2)</sup> То есть мы покорили отпадшихъ братьевъ-мусульманъ, покорившихся русскимъ, п молились съ ними и радовались о ихъ спасеніи.

<sup>(3)</sup> Подъ чашею разумнется, какъ у Хасиза, по тодкованію мистиковъ, любовь. Вино у никъ запрещается и Шамиль не пьетъ его.

Мы спасали людей повсюду, Мы находили же Божівхъ людей. Ради Бога, и проч. (1)

Зейнуль-Абидинъ внушаетъ вамъ, Онъ стоитъ у дверей вашихъ, Боже сохрани отъ отступленія. Ну! сподвижники въ дълъ Божіемъ!...

Пъсня эта пълась хоромъ, всъми муридами, сопровождавщими Шамиля, который ъздилъ почти всегда шагомъ и, для устращенія народа, имъль позади себя съкирника съ съкирою.

Не успъвалъ имамъ войти въ саклю, какъ уже муриды сами собою располагались на часахъ: у дверей, у окна, вокругъ сакли, а иногда и вокругъ цълаго двора. Никто не допускался до имама безъ особаго на то разръшенія.

Что касается до военной системы, то Шамиль хотя и старался придать ей правильную организацію и ввести опредёленный характерь, но не вполнъ достигь этого. Въ основания военнаго устройства лежало поголовное вооруженіе всего народа, составлявшато, такъ сказать, военное сословіе, обязанное ' нести службу, правда, не въ видъ набора, существующаго для комплектованія постояннаго и организованнаго войска, а въ симсяв частимув или общихъ ополченій, созываемыхъ по мірів надобности, и въ такомъ числів, какое вызывалось необходимостію и обстоятельствами. Вызвать народъ въ такому всеобщему ополченію для Шамиля было гораздо легче, чёмъ образовать регулярное войско. Горцы, привыкшіе къ своеволію и свободь, трудно свыкались съ идеею о подчиненности и дисциплинъ, не разлучныхъ сподвижниковъорганизованнаго и постояннаго войска, и гораздо охотите вооружались, въ случат надобности, вст поголовно. Подобное вооружение считалось дъломъ богоугоднымъ и совершенно сообразнымъ съ духомъ магометанской религіи. На этомъ основании и духовенство не исключалось изъ общаго правида поголовнаго вооруженія. Каждый законовъдъ, ученый, муфтій и надій, должны были быть готовыми, по первому движенію войска, выступить въ походъ противъ невърныхъ. Если же они, сказано въ наставлении Шамиля муфтіямъ и кадіямъ, «не будуть сражаться руками, то пусть сражаются языками: наставляють, предостерегають, побуждають (въ подлинникъ: ясно и живо описывають) къ тому, что Богь объщаль сражающимся».

<sup>(1)</sup> Три ниже слъдующіє куплета пропущены переводчикомъ потому что нельзя было разобрать  $\mathbf{x}$ ъ.

Война, по объяснению корана, есть опора исламизма. Магометъ говоритъ, что мечь есть ключь рая и ада, что ни одна капля такъ не угодна Богу, какъ капля крови, пролитая во славу его; одна ночь, проведенная въ охранения мусульманскихъ границъ и въ войнѣ съ невърными, лучше двухиъсячнаго поста. Война же съ невърными обязательна для каждаго правовърнаго. Обязательность эта существуетъ только до окончательнаго собранія силъ. Какъ только правовърныхъ соберется столько, что достаточно будеть для сопротивленія врагу, то непопавшіе въ это ополченіе освобождаются отъ непремънной обязанности идти на войну. Если же имамъ назвалъ при этомъ кого-нибудь по имени, то для такого походъ становится пеобходимымъ. Когда мусульманъ мало, въ сравненіи съ непріятелемъ, то, по достановленію пророка, каждый способный носить оружіе долженъ идти на войну, спъшить въ ряды войскъ и увеличивать собою число ихъ. Пріемъ вновь прибывающихъ продолжается до тъхъ поръ, пока силы правовърныхъ не сравняются съ силами враговъ.

Война съ невърными дълается необходимою для людей, подходящихъ подъ сябдующія двінадцать условій: 1) ндущій на войну должень быть мужчина н не скопець; 2) должень быть совершеннольтній; 3) не сумасшедшій; 4) свободный; «рабъ не долженъ идти на войну даже и въ томъ случав, когда господинъ его обязуется возвратить ему свободу послё своей смерти, а равно невольникъ, получившій позволеніе откупиться за нав'єстную плату, хотя бы онъ внесъ большую часть оной; но имаму дозволено взять рабовъ на войну съ разръщенія ихъ хозяевъ, потому что они могуть принести пользу». 5) Идущій на войну, должень быть не старь; 6) свёдущь вь военномь дъль; 7) зрячій и не хромой, чтобы способень быль ходить пешкомь, вздить верхомъ и слъзать съ лошади; 8) должень быть здоровъ; 9) въ состояни снабдить себя пропитаніемъ на походъ и семейство на месть; 10) должень имъть для тады четвероногое животное; кто не въ состоянии его пріобръсти, для того война не обязательна, будеть-ли далеко или близко мъсто назначенія; 11) идущій на войну не должень пибть долговь, но имамь можеть вызвать на войну и такихъ, которые не могутъ уплатить долга, и 12) полженъ имъть позволение родителей.

Подходящій подъ эти условія обязанъ идти на войну самъ, или напять за себя другаго, если только не вызванъ по имени имамомъ; больной можеть возвратиться домой во всякое время; но если неспособность произойдеть отъ другой причины, какъ, напримъръ, если господанъ, отпустившій раба на войну, раскается въ этомъ и отзоветь его, то, до встръчи съ непріятелемъ, рабъ можеть возвратиться домой; послъ же встръчи—не можеть (1).

Шамиль употребляль всё усилія нь тому, чтобы не только поддержать, но и распространить эти постановленія въ массё народа.

<sup>(</sup>¹) Переводъ мусульманскихъ постановленій о войнѣ Н. Ханыкова Кавказъ 1846 года № 20.

Поголовное ополченіе было положено имъ въ основаніе его военной организаціи. Съ этою цёлію, всё вообще народы, признававшіе власть Шамили, были раздівлены на десятки, сотни, пятисотни и тысячи, или наибства.

По словать самого Шамиля, всё военныя его силы раздёлянись на кавалерію, которая навывалась по-арабски феварися, и на пёхоту — мешшать, причемъ численное отношеніе пёхоты къ кавалеріи было какъ пять къ семи. Тактическою единицею боевой силы быль альфя—нёчто въ родё полка, состоящаго изъ тысячи человёкъ. Каждый полкъ дёлился на два батальона или эскадронз — хамса—міа, по цятисотъ человёкъ въ каждомъ. Въ каждомъ такомъ батальоне было по пяти міа, или ротъ, по 100 человёкъ въ каждомъ, гота состояла изъ двухъ взводовъ—хамсиня, по 50 человёкъ въ каждомъ, а каждый взводъ изъ пяти капральствъ или амара. Сообразно съ такимъ дёленіемъ, и начальники носили названіе: раисуль—альфя—командиръ полка или, лучше, начальникъ тысячи, тысячникъ (1); раису-хамса-міа—пятисотенникъ; раисуль—міа— сотенникъ, раису-хамсиня— пятидесятникъ, раису-амара — десятникъ. Каждый изъ этихъ лицъ имёль особое наружное отличе, состоявшее изъ серебрянаго знака.

Знаки тысячника и пятисотнина состоями изъ серебряной доски въ видъ круга, раздъленной двумя паралельными кругами на три части или отдъленія. Въ первомъ и большемъ отдъленія помъщалась кругомъ по арабски надпись: если ты предаешися войнь, то малодушіе въ сторону. Терпи всъ ек невзюды: ньть смерти безъ назначенія (т. е., кому не назначено умереть, тоть не умреть). Въ четырехъ противоположныхъ мъстахъ втораго круга, по двумъ перпендикулярнымъ діаметрамъ, писались первые два символа магометанской въры: «ньть Бога, кромъ Аллаха; Магометь—его пророкъ». Наконецъ въ центральномъ кругъ писалось званіе командира, т. е. что онъ тысячникъ или пятисотенникъ.

На знаках остальных лицъ обовначалось только одно званіе, и самые знаки состояли: для сотеннаго командира изъ серебряной доски, имъющей видъ полумунія, нижняя часть котораго имъла видъ выгнутой линіи или лука; для пятидесятника—трехугольная доска съ тупыми вогнутыми углами, а для десятника—мёдный продолговатый прямоугольникъ, съ оконечностями въ родъфестоновъ.

Для комплектованія войскъ, Шамиль постановиль правилойъ, что каждое семейство обязано было выставить одного вооруженнаго коннаго или пѣшаго вояна, снабдить его провіантомъ на опредёленное число дней и исправнымъ вооруженіемъ, состоявшимъ изъ винтовки, пистолета, шашки и кинжала.

Шамиль особенно хлопоталь объ образовани навалерии, способной къ быстрымъ и дальнимъ переходамъ, и съ этою цёлію ввель въ обычай, передъ

<sup>(1)</sup> Всъ наибы считались тысячниками, но если ихъ не доставало по числу полковъ, то командирами ихъ назначалнеь особыя лица.

каждымъ набъгомъ и въ особенности дальнемъ, осматривать лошадей каждаго всадника. Если чья—либо лошадь, по осмотру, признавалась не способною выдержать большаго пути, то оставлялась дома вмъстъ съ всадникомъ. Послъднее считалось большимъ стыдомъ и безчестіемъ и случалось весьма ръдко; каждый старался явиться на хорошей лошади, и если не имълъ собственной, то бралъ ее на прокатъ у сосъда—«за что не платить ничего и тогда, если возвращается съ добычей».

Сообразно съ предположеніями или наибовъ, или самого Шамиля, сборъ войскъ назначался въ извъстныхъ наибствахъ, причемъ указывалось сборное мъсто и прочін условія, необходимыя для похода. Въ случав надобности, Шамиль разсылалъ своихъ муридовъ, съ приказаніями собрать войско.

Приказанія эти были сдовесныя или письменныя, и въ последнемъ сдучає писались на небольшомъ клочит бумаги, арабскимъ языкомъ и съ приложеніемъ печати имама.

По первому требованію Шамиля, наибы обязаны были дать войско, и съ этою цёлію каждый изъ нихъ сообщаль это приказаніе, черезъ муридовъ, подвёдомственнымъ ему лицамъ, указывалъ время и мёсто сбора и просиль о заготовленіи на изв'єстное число дней провіанта. Пятисотники, въ свою очередь, разсылали своихъ посланныхъ къ сотеннымъ пачальникамъ, а тё къ начальникамъ десятковъ, изъ которыхъ каждый, взобравшись на крышу своего дома, оповёщалъ свой десятокъ.

— Говорять (но не приказывають), кричаль онь съ крыши, завтра утромъ выступить въ походъ всемь коннымъ и пешимъ. Кто не пойдеть, съ того возьмуть штрафъ.

За неявку на службу виновных заключали въ яму, взыскивали штрафъ отъ 1 до 2 руб., иногда подвергали тълесному наказанію, и, случалось, что, въ важныхъ случаяхъ, сожигали сакли.

Наканунт дни выступленія въ походъ, вечеромъ, жена каждаго ополченца пекла блины или варила пшеничную кашу на молокъ, съ масломъ, същала ближайшихъ родственницъ и угощала. Дъвушки отъ 8 до 16 лътъ собирались въ особую саклю и, сидя на полу, пъли заунывнымъ голосомъ извъстную пъсню: ля-илляхи-иль-Алла, сначала протяжно, а потомъ учащенно. Не понимая смысла этихъ словъ и воображая, что просятъ Бога о счастливомъ возвращеніи родныхъ изъ похода, они до того увлекались, что, въ общемъ неразрывномъ и громкомъ пъніи, погружались въ совершенное самозабвеніе, подпрыгивали всъмъ тъломъ, ударяли себя руками въ грудь и голову и, со слезами на глазахъ, въ изнеможеніи силъ, вскрикивали: Аллахъ!

«Когда увисченіе дойдеть до этой степени, говорить г. Клингерь, они уже не властны надъ собою; люди ихъ разрознивають, обливають водою, и, едва чрезъ часъ, приводать ихъ въ прежнее чувство».

Каждый сотенный начальникъ, собравь свою сотию, отправлянся на назначенный сборный пунктъ.

«Если войска—сказано въ изданномъ Шамилемъ положени о наибахъ—
отправятся въ накую-нибудь страну съ имамомъ, или съ тъмъ, кому онъ поручитъ предводительство надъ ними, то они должны идти въ порядкъ, куда
поведетъ ихъ старшій—каждая часть подъ особымъ значкомъ наиба своего,
отнюдь не смъщивансь съ другими частями. Нарушитель порядка сего наказывается публичнымъ выговоромъ».

Въ экстренныхъ и посившныхъ сборахъ раскладывали костры, обозначавшие собою сборное мъсто, къ которому спъшилъ каждый чеченецъ, обязанный явиться на службу. На сборномъ пунктъ наибъ принималъ начальство надъ воинами своего наибства, раздълялъ ихъ на части и назначалъначальниковъ: пятисотенныхъ, сотенныхъ и проч., если они не были опредълены заранъе.

Каждый отдёльный начальникь имёль свой значекь, но въ командё его бывало таких значковъ нёсколько, потому что каждый джигить, увёренный въ своемъ молодечестве, точно также могь имёть свой значекъ, состоящій изъ прибитаго къ древку лоскута двётной матеріи.

Относительно дъйствій войскъ и ихъ обязанности положенія были не многочисленны и не многосложны. Каждый отрядъ долженъ былъ охранять порученное ему мъсто, и если оно было открыто, то защита его усиливалась возведеніемъ стънъ, укръпленій и проч. Если, по обстоятельствамъ сраженія, сказано въ положеніи о наибахъ, придется «сдълать нападеніе или обратиться въ бъгство», то войска не должны дълать этого въ разсыпную и въ безпорядкъ; должны отступать сплошною массою и не оставлягь позади себя имама или его веквля на произволъ судьбы, а должны окружать его и не дълать безъ него ни одного шага впередъ. Во время военныхъ дъйствій, никто не смъетъ оставить своего поста безъ особаго на то разръшенія.

Вотъ и всъ постановленія: все же остальное предоставлялось собственному соображенію каждаго изъ начальниковъ.

Что касается до заготовленія продовольствія, то оно лежало на обязанности каждаго горца, идущаго въ походъ. Когда походы ограничивались нъсколькими днями, то, по свойственной горцу воздержанности въ пищъ, заготовленіе продовольствія не представляло особаго затрудненія, но съ тъхъ поръ, какъ нъкоторые, наиболье укръпленные, пункты Дагестана стали подвергаться продолжительной осадъ, а хлъбородная Чечня — частымъ экспедиціямъ русскихъ, такой порядовъ продовольствія оказался неудобнымъ.

Для устраненія этого неудобства, Шамиль обязаль дагестанскихъ наибовъ приходить въ Чечню съ запасомъ барановъ, хлёба и соли, которые закупались для бёдпыхъ на счетъ суммъ, бывшихъ въ распоряженіи наибовъ, а богатые должны были сами о себё заботиться. Чечня же обязывалась продавать пришедшимъ продукты по дёйствительнымъ мёстнымъ цёнамъ, не уве-

лич $_{0}$ вая ихъ и не пользуясь случайными обстоятельствами и значительнымъ требованіемъ.

Въ рёдкихъ случаяхъ, во время самыхъ продолжительныхъ походовъ, войска продовольствовались на счеть житслей, что было весьма обременительно для бёдныхъ горцевъ, имъвшихъ очень малые запасы для личнаго пропятанія. Оттого большая часть значительныхъ предпріятій Шамиля совершалась осенью, когда хайбные запасы были только-что собраны жителями.

Въ крайности, когда военныя дъйствія продолжались дольше обыкновеннаго и войска встръчали недостатокъ въ продовольствіи, Шамиль обращался къ патріогизму богатыхъ жителей и почти всегда успъшно.

Грабежи войскъ въ своихъ владъніяхъ были строго воспрещены. «Когда остановятся въ городъ— сказано въ положеніи о наибахъ— селеніи или провинціи, то не должны грабить или, другимъ измѣнническимъ образомъ, завладъвать какою бы то ни было вещью, безъ позволенія имама или его векиля (повъреннаго)».

За заслуги и храбрость Шамилемъ установлены были: чины, ордена и знаки отличий.

Людей, ему преданныхъ, отличавшихся умомъ, храбростію, военными способностями и приверженностію къ муридизму, Шамиль назначалъ наибами высшею степенью военной и гражданской власти; къ числу чиновъ, жалуемыхъ Шамилемъ, припадлежали званія пятисотника, сотенцика и десятника.

Ордена состояли изъ разныхъ степеней, были различнаго вида и конструкціи. Разноугольныя звъзды, изображеніе полумъсяца съ помъщенною надъ нимъ саблею, выпуклый кругъ въ видъ пуговицы и серебряные треугольники съ отсъченными углами и чернедью, составляли ордена, укращенпые именемъ получающаго и различными падписями и стихами изъ корана.

На одномъ изъ подобныхъ орденовъ, находящихся въ музев академін паукъ, находится слёдующая надпись: кто думаеть о послыдствіи, тот никогда не можеть быть храбрь. Эта надпись указываеть на требованія Шаминя и, вмёстё съ тёмъ, характеризуеть муридовъ, отъ которыхъ требоваюсь слёное исполненіе воли и приказаній имама—исполненія безъ разсужденія.

Ордена носились на ремешкт изъ сыромятной кожи, и смыслъ дълаемыхъ на нихъ надиисей варьировался по произволу. Такъ, Шуаниъ-мулла и Улубей, за ичкеринскую экспедицію въ 1842 году, были награждены знаками, въ видъ звъзды, съ надиисью: «пьто силы, пьто крыпости, кромь Бога единаго». Извъстный дагестанскій навздникъ Оздемиръ получилъ шашку съ надиисью: пьто Оздемира храбрые, пьто сабли его острые. Серебряные знаки, найденные въ саклъ наиба Дубы въ 1847 году и полученные имъ за военные подвиги, имъм слъдующія надписи: на одномъ было написано Имамъ Шамиль этого храбраго наиба награждаето первокласснымо орденомо и лолито Бога, да поможето оно ему идти по истинному пути.

На другомъ: «этот герой, искусный въ войнъ и бросающійся на непріятеля какъ левъ».

Бромъ орденовъ, Шамиль награждаль отличившихся эполетами, въ родъ нашихъ солдатскихъ драгунскихъ, при чемъ лъвый эполетъ бывалъ меньше праваго и на обоихъ дълались падписи въ родъ слъдующихъ: господину мужества и храбрости, или: одни трусы оборачиваются назадъ. Разпаго рода подарки, почетное оружіе, платье, лошади, бараны и деньги, составляли награду достойныхъ.

Источникомъ для производства расходовъ на награды, содержаніе должностныхъ лицъ и на военныя потребности, была образованная Шамилемъ казна, извъстная подъ именемъ бейтульмаль, составленная изъ доходовъ, поступавшихъ нъ имаму, какъ въ главъ духовенства и предводителю военныхъ силъ. Не считая зяката, или взносовъ десятой части съ годовой жатвы и сотой скотины ивъ каждаго стада, поступавшаго на содержаніе духовенства, мечетей, школъ, бъдныхъ, вдовъ и сиротъ—доходы, поступавшіе въ казначейство, состояли, главнъйшимъ образомъ, изъ податей и части хумуса, въ свою очередь составляющаго пятую часть добычи.

Размъръ податей, вносимыхъ жителями, не былъ опредъленъ съ точностію, а зависълъ отъ произвола начальства и отъ степени матеріальнаго благосостоянія, подлежавшаго податной повипности. Впрочемъ, Шамиль издалъ строгій наказъ, не подвергать несостоятельныхъ никакимъ взысканіямъ. Подати взимались не одними произведеніями земли или звонкою монетою, но всъмъ тъмъ, чъмъ жители пожелаютъ отдать; оттого казнъ принадлежали цълые табуны лошадей, значительныя стада рогатаго скота и барановъ и множество оружія.

Вторымъ источникомъ доходовъ была часть хумуса, или пятая часть добычи. По мусульманскому праву, вся добыча дёлится на пять равныхъ частей: четыре идуть въ раздёлъ, по-ровну, между участвовавшими въ ея захватѣ, а пятая составляетъ хумусъ. Послёдній дёлится также на пять равныхъ частей: завиль-курба, что, въ переводѣ, означаетъ близкіе къ пророку люди; масаламехъ—достойному достойное; ибнъ-сабиль—сыпъ божьяго пути; масакинъ—недостаточные люди и фукара—нищіе.

Первый видь хумуса поступаль вь казну только въ томъ случай, когда добыча была взята у единовърцевъ-мусульманъ; добыча же, взятан отъ невърныхъ, по самому названію ен вида —близкіе нъ пророку люди — шла въ раздѣлъ между потомками Корейши, или племени, къ которому принадлежалъ пророкъ Магометъ, и которые нынъ извъстны подъ именемъ сеидоет. Раздѣлъ этого вида добычи между такими лицами производился поровну, при чемъ мужчины получали вдвое больше женщинъ.

На второй видъ хумуса — *масаалех* вийли право отшельники (дервиши) и ученые. Деньги эта выдавались, по выбору Шамиля, тому, кого онъ признаваль достойнымъ, и въ томъ размъръ, какой находилъ нужнымъ. Впро-

чемъ, такихъ достойныхъ лицъ въ Дагестанъ было очень немного, и маса - алехъ поступалъ въ казну и расходовался на общественныя нужды.

По таріату, часть инбъ-сабиль выдается безвозвратно, въ видѣ пособія, лицамъ, отправляющимся въ Мекку на поклоненіе гробу Магомета, и людямъ бѣднымъ, отправляющимся на войну противъ христіанъ. Шамиль измѣнилъ это постановленіе, разрѣшивъ путешествіе въ Мекку только людямъ состоятельнымъ, а всѣ деньги зачислялъ въ казну. Тѣмъ же недостаточнымъ людямъ, которые шли на войну съ невѣрными, онъ выдаваль оружіе изъ общественнаго арсенала, бывшаго при домѣ имама; лошадь — изъ общественнаго табуна, а рабочій скотъ и барановъ—изъ общественныхъ стадъ. Двѣ послѣднія части хумуса—масакинъ и фукаръ, выдавались людямъ, лишеннымъ средствъ добывать себѣ пропитаніе собственнымъ трудомъ, какъ-то: калѣкамъ, сиротамъ и людямъ, совершенно раззореннымъ войною.

Изъ этого видно, что только два вида хумуса, *масаалехъ* и *имбъ-сабиль*, составляли источники, пополнявшіе общественную казну — *бейтульмаль*, или, какъ чеченцы называли ее, *байтнуль-мошъ*. Сюда относились и плънные, взятые при набъгахъ значительными партіями, такъ какъ пятая часть денегъ, вырученныхъ за продажу ихъ, поступала также въ казну.

За тъмъ, въ пополненію общественной казны служили штрафныя деньги, взыскиваемыя за различнаго рода преступленія, и, наконецъ, конфискація имущества казненнаго преступлика ( $^1$ ).

Кром'в встать этихъ источниковъ дохода, Шамиль назначиль еще два налога, употреблявшеся исключительно на усилене военныхъ средствъ. Налоги эти взимались независимо отъ обыкновенныхъ податей, и одинь изъ няхъ состояль изъ денежнаго взноса, а другой изъ взноса скотомъ. Первому подлежали зажиточныя вдовы и люди, неспособные отбывать воинской повинности: старики, калъки и проч. Каждый изъ нихъ вносилъ отъ 25 коп. до 2 р. въ годъ и на эти деньги покупался въ Чечнъ фуражъ для лошадей кавалеріи. Второму налогу подлежали всъ владъльцы стадъ, полагая по одному барану со ста; бараны эти шли на удовлетвореніе потребностей войска.

По правидамъ шаріата общественная казна находится въ непосредственномъ и безотчетномъ распоряженіи имама, какъ лица, избраннаго дов'єріємъ цілаго народа и стоящаго внів всякаго контроля.

Шамиль не воспользовался, по крайней мёрё наружно, предоставленнымъ ему правомъ, а поручилъ ее въ вёдёніе особаго казначея, жившаго въ резиденціи имама, въ домё котораго находилась и самая казна. Всё расходы про-

<sup>(</sup>¹) Низамъ Шамиля. Сборнять севд, о навк. горцахъ выпус. III Коденсъ Шамиля А. Руновскій Воен. Сборн. 1862 г. т. 23. Чечня и чеченцы А. П. Берже. Тяфлись 1859 г. Краткое описаніе чеченцевь генерала Фрейтага (рукоп.) Нѣчто о Чечнѣ Клингера. Кавказъ 1856 г. № 97—101. Дневникъ русскаго солдата Бъляева. Библіот, для чтенія 1848 г. т. 88 и 89. Шамиль и Чечня. Военный Сборн. 1859 года № 9. Объ обществахъ чеченскаго племени (рукоп.)

изводились по разръщению послъдняго, съ большою акуратностью и бережливостью. Въ израсходованныхъ суммахъ Шамиль давалъ отчетъ избранному имъ совъту и, конечно, только для вида, потому что всъ расходы производились имъ и самая сумма находилась въ безотчетномъ его распоряжения.

Изъ общественной суммы отпускалось содержание мугаджирама (бъжавшимъ въ горы мусульманамъ), а иногда деньги отпускались и на содержание плънныхъ, но очень ръдко; въ большей части случаевъ плънный кормился и составлядъ собственность тъхъ липъ, которымъ удалось захватить его во время хищническихъ набъговъ.

Подобные набъги имълъ право производить не только наибъ, но и каждый смълый горецъ, набравшій себъ нъсколькихъ товарищей и охотниковъ до добычи.

Хищнические набъги отдъльныхъ, незначительныхъ партий чеченцевъ почти ничъмъ не отличались отъ набъговъ, дълаемыхъ черкесами; характеръ тъхъ и другихъ набъговъ былъ совершенно одинаковъ и, можно сказать, тождественъ.

Дъйствія же чеченцевъ, появлявшихся въ нашихъ предълахъ значительными партіями, заключались преимущественно въ нападевіи на колонны, посылаемыя въ лъсъ за дровами или сопровождавшія транспорты, на житедей, занимавшихся полевыми работами, и на скоть, выгоняемый на пастьбу, и то только на передовыхъ линіяхъ. Дъйствія же непріятеля противъ станицъ, городовъ и укръпленій были весьма ръдки. Успъхъ своего нападенія вь льсу на транспорть, или на такъ называемую оказію, чеченцы основывали на скрытномъ, внезапномъ появленіи и быстромъ натискъ, причемъ пельзя не сказать, что они были очень искусны въ подобныхъ случаяхъ. Выростіе въ землъ покрытой дъсомъ, отличные и довкіе стрълки, чеченцы отлично пользовались прикрытіемъ и во время боя въ лёсу имёли преимущество передъ нашими отрядами. Скрывшись въ чащъ лъса, засъвъ за срубденными деревьями, они высматривали, слёдили за движеніемъ колонны и встръчали наши войска изткими убійственными выстрълами или, сдълавъ задиъ по нимъ, бросались въ шашки и, прорвавъ цёпь, врывались въ обозъл Нападеніе свое они производили преимущественно тогда, когда транспорты должны были следовать въ одну повозку. Вообще при нападении чеченцы отличались своею дерзостію и сиблостію, но были весьма не стойки въ случат решительнаго отпора, не смотря на то, что трусость у чеченцевъ наказывалась всеобщимъ презръніемъ, а иногда влекла за собою болье дъйствительное наказаніе. За малъйшій признакъ трусости, по постановленію Шамиля, на рукавъ струсившаго воина нашивался кусокъ войлока, который онъ долженъ быль носить на себъ впредь до отличія — единственнаго способа смыть съ себя позорное пятно труса.

На жителей, занимавшихся полевыми работами, чеченцы нападали или

съ одной стороны или, одновременно, съ разныхъ сторонъ, връзывались въ середину, рубили и захватывали въ плънъ.

Извъщенные пикетами и выстрълами о приближеніи непріятеля, жители, бросая свои работы, спъшили къ ближайшимъ нашимъ резервамъ, которые располагались на центральныхъ пунктахъ, и число которыхъ зависъло отъ величины того пространства, на которомъ производились полевыя работы.

Нападеніе чеченцевъ на скоть отличалось отъ нападенія на жителей тъмъ, что никогда не совершалось всъмъ сборомъ хищниковъ, а исполненіе этого вознагалось на нъсколькихъ наъздниковъ, которые, обскакавъ скотъ, гнали его къ своимъ товарищамъ. Послъдніе, составияя главныя силы и скрываясь въ лъсу или оврагъ, подавали помощь въ томъ только случаъ, когда замъчали преслъдованіе нашихъ войскъ.

Такъ, въ сентябръ 1851 года, партія чеченцевъ напала на скотъ мирныхъ своихъ соплеменниковъ, жившихъ у кръпости Грозной.

Въ два часа пополудни, 15-го сентября, выстрълы, произведенные одновременно съ различныхъ сторонъ изъ орудій, стоявшихъ на валу кръпости Грозной, возвъстили о появленіи непріятеля тоже съ различныхъ сторонъ. Чеченцы показались одновременно и въ значительныхъ массахъ изъ Хапкальскаго ущелья, съ западной стороны отъ Алдовъ, и на равнинъ лъваго берега р. Сунжи, между Нефтяною башнею и кръпостью Грозною, гдъ насся скотъ мирныхъ чеченцевъ.

Такое появленіе партій съ различныхъ сторонъ, вызывая отпоръ, повело бы къ разъединенію нашихъ силъ, и скотъ остался бы павърное въ рукахъ непріятеля, если бы не было сдѣлано предварительнаго распоряженія о дѣйствіяхъ Грозненскаго гарнизона. Предварительное распоряженіе и быстрое направленіе войскъ тогдашняго начальника лѣваго фланга кавказской линіи, генералъ-маіора киязя Барятинскаго (нынъ фельдмаршалъ), было причиною того, что партія была совершенно уничтожена.

Не обращая вниманія на сборище непріятеля, появившіяся изъ Ханкальскаго ущелья и съ западной стороны отъ Алдовъ, и зная что оно находится подъ выстрѣлами крѣпостныхъ орудій, князь Барятинскій, направивъ три роты егерскаго князя Воронцова полка, съ двумя орудіями, къ Нефтяной башнѣ, на перерѣзъ партіи, захватившей скотъ, самъ, съ баталіономъ пѣхоты, при двухъ орудіяхъ и кавалеріей, состоящей изъ трехъ сотенъ казаковъ, двинулся по правому берегу р. Сунжи къ Чертугаевской переправѣ, гдѣ, по свѣдѣнію лазутчиковъ, скрывалось главное скопище непріятеля. Не смотря на то, что предстояло пройти по лѣсистой и пересѣчепной мѣстности до шестнадцати верстъ, казаки и мирные чеченцы явились въ то же время въ тылу главнаго непріятельскаго сбора, когда три роты егерей, посланным на перерѣзъ къ Нефтяной башнѣ, встрѣтили партію, находившуюся па лѣвой сторонѣ рѣки Суцжи.

Одповременный и неожиданный ударъ нашихъ войскъ съ двухъ береговъ

ръки заставилъ непріятеля, оставивъ идею о сопротивленія и защитъ, думать только о своемъ спасеніи. Чеченцы потерпъли совершенное пораженіє: три муть сотепныхъ командира, болъе 200 тълъ, 38 плънныхъ, болъе 200 винтововъ и множество другаго оружія были трофеями этого славнаго пораженія, тогда какъ потеря наша была самая ничтожная: она состояла изъ одного раненаго нижняго чина и двухъ убитыхъ мирныхъ чеченцевъ.

Подобное же пораженіе и тоть же непріятель потерпіль на томъ же самомъ місті, 17-го сентября 1852 года, когда онъ въ огромных силахъ сділаль нападеніе на жителей, занимавшихся полевыми осенними работами. И въ этомъ случать причиною пораженія непріятеля были точныя свідінія, доставленныя лазутчиками, правильное распреділеніе и быстрое направленіе разныхъ частей войскъ.

Вообще препріятія чеченцевъ большими массами рёдко удавались, и потому они предпочитами дъйствовать небольшими партіями, съ мелкою цёлію простаго хищничества. Предупредить такія вторженія, при всей бдительности кордона, не было никакой возможности. Кромъ ловкости и смълости чеченцевъ, разныхъ хитростей, употребляемыхъ ими при переправахъ, самай мъстпость, по которой протекаетъ Терекъ, способствовала имъ въ этомъ. Берега этой ръки, поросшіє льсомъ и камышемъ, не только дозволяли хищникамъ подходить серытно въ мъсту переправы, но, и совершивши ее, скрываться по итскольку дней въ чаще леса, въ ожидани добычи. Нужно бы было видеть густоту и непроходимость дёса, растущаго; напримёръ, между Амиръ-Аджи-Юртомъ и Каргалинской станицей, а также камыщевыя заросли возлё города Кизляра и ниже его, чтобы удостовъриться, что въ нихъ не только могуть скрываться по ийскольку дней хищники, пробравинеся за Терекъ незамитно отъ кордоновъ, но даже находить спасеніе партіи, открытыя и слёдиныя нашими казаками. Такой именно случай быль съ партією чеченцевъ, пробравшеюся въ октябръ 1851 года въ ногайскія степи.

Конная партія чеченцевъ, состоявшая изъ 22—хъ человъкъ, предводимая бъглымъ казакомъ Моздокскаго полка Алпатовымъ, переправившись чрезъ Терекъ между станицей Ищерской и Наурской, свободно пробралась въ ногайскія степи. Алпатовъ носилъ черкеску съ офецерскими контръ-погончиками и офицерскую шинель. Выдавая себя за русскаго офицера, а хищниковъ, почти ничъмъ не отличающихся въ одеждъ отъ казаковъ, за партію казаковъ, онъ прошелъ черезъ кордонъ и, встрътившись съ транспортомъ чумаковъ, шедшимъ за солью, прикинулся передъ ними офицеромъ, посланнымъ съ казаками въ разъъздъ. Алпатовъ не видалъ никакой надобности нападать на беззащитныхъ чумаковъ, не имъвшихъ цичего, кромъ пустыхъ аробъ, и надъялся, что впереди его ожидаетъ лучшая добыча. Чумаки, не подозръвая, что то были хищники, не заявили о своей встръчъ начальству, и Алпатовъ съ своею партіею гулялъ шесть сутокъ въ обширпыхъ и малонаселенныхъ ногайскихъ степяхъ, гдъ производилъ многія злодъяпія, и въ томъ числъ

разграбиль на Кумъ ставку калмыцкаго зайсанта, которая находилась верстахь въ 160 или 170 по прямой линіи отъ кордона.

Такъ какъ переправа этой партіи была совершена въ бурную осеннюю ночь, и следы ея были залиты дождемъ, то о пребываніи ея въ ногайскихъ степяхъ и производимыхъ ею тамъ злоденняхъ никто не зналъ до техъ поръ, пока не известилъ объ этомъ одинъ ногаецъ, прискакавшій въ Червленчю.

Немедленно быль усилень кордонь и посланы казачьи партіи по разнымъ направленіямь. Но куда вхать и гдв отыскивать хищниковъ? Ногайская степь весьма обширна, а ближайшія къ намъ кочевья находились верстахъ въ сорока отъ нашей линіи. Къ тому же следованіе въ степи весьма ватруднительно и опасно, потому что песчаные бугры, единственные предметы, по которымъ можно аріентироваться, пересыпаются съ одного мъста на другое, смотря по направленію вътра, который дуетъ тамъ съ необыкновенной силой, въ особенности осенью.

Чеченцы, пускаясь въ ногайскія степи, кромѣ хорошихъ вожаковъ имьли съ собою бусоли, по которымъ очень хорошо аріентировались в, не оставаясь на одномъ мѣстѣ, дѣлали суточные переѣзды по 60 и 70 верстъ.

По всёмъ этимъ причинамъ казаки, посланные въ степь, хотя и сдёлали отъ 50 до 60 верстъ, но возвратились домой, не открывъ тамъ хищниковъ. На другой день повторилось то же самое. Возвращаясь на усталыхъ лошадяхъ на ночлегъ къ своимъ станицамъ, при закатъ солнца, казаки были увъдомлены о быстро слъдующей къ р. Тереку хищнической партіи, замъченной съ вышки Ключинскаго поста, находившагося между станицами Червленной и Щедринской. Сдёлалась общая тревога. Конные резервы станицъ Червленной и Щедринской понеслись на переръзъ хищникамъ, и казаки, имъющіе лучшихъ лошадей, хотя успъли настичь ихъ, но уже въ сумерки, и то только у самаго кордоннаго лъса (1), такъ что часть партіи, хотя и понесшей сильное пораженіе, успъла скрыться въ лъсу. Изъ хищниковъ трое убито, много переранено, всё ихъ лошади и плънные брошены. Если бы не лъсъ, котораго партій успъла достигнуть, прежде чъмъ была настигнута казаками, и не наступленіе ночи, то она, конечно, была бы окончательно истреблена.

<sup>(</sup>¹) Кордоннымъ ласомъ казаки называли ласъ, растущій по берегу Терена и придегающій къ кордону.

## ДАГЕСТАНСКІЕ ГОРЦЫ.

I.

Географическое положеніе племень, населяющих Дагестань, и ихъ раздівленіе на общества. — Кратвій топографическій очеркъ містности, занятой каждымь изъ вначительнийшихъ обществъ. — Экономическій быть дагестанскихь горцевъ: степень производительности почвы, земледіліе, промышленность и торговля.

Составляя житницу западнаго Дагестана, Чечня, съ ен богатыми горными пастбищами, склонами горъ покрытыхъ дремучимъ лѣсомъ, съ ен плоскостію, орошаемою множествомъ рѣкъ, и богатою растительностію, представляетъ со вершенный контрастъ съ сосъдними безплодными и каменистыми частями Дагестана, населенными обществами аварскаго племени, преимущественно извъстнаго у насъ подъ именемъ лезгила.

Собственно говоря, слово лезгина не извъстно туземцамъ, и ни одно мельчайшее общество не показываетъ себя этимъ именемъ. По объяснению нъкоторыхъ лицъ, слово лезгинъ на турецкомъ языкъ означаетъ: горский житель.

Это есть общее названіе, не принадлежащее исключительно какой либо націи. Другіе говорять, что лезгинь значить разбойникь, хотя и неизвъстно на какомы языкть. Наконецы третьи называють многія общества, населяющія Дагестань, тасялищами, производя это названіе оть тюркскаго тау — гора и обозначая этимы названіемы жителей горы. Подъ именемы тавлинецы большею частію подравумывають жителей, поселившихся вы верхнихы частяхы Андійскаго и Аварскаго Койсу, и самихы андійцевы, которые говорять; впрочемы, совершенно особымы языкомы.

Первое мъсто въ Дагестанъ, по количеству населения или, лучше сказать, по единоплеменности, принадлежить аварскому племени, которое само себя навываетъ общимъ именемъ маарулалъ, т.е. горцы.

По изследованію генераль-маюра барона Услара, народонаселеніе, говорящее маарульным (аварским) языком, прорезываеть весь Дагестань съ севера къ югу въ видё полосы, северной оконечностью которой служить укрепленіе Чирь-Норть, а южной Новыя-Закаталы. Полоса эта, простираясь въ длину около 160 версть, иметь въ средине, на паралели Хунзаха, главнаго аварскаго селенія, наибольшую ширину, достигающую до 70 версть. Маарульный языкъ соприкасается съ западной стороны съ языками чеченскимъ, андійскимъ и дидойскимъ; съ востока кумыкскимъ, акушенскимъ, казыкумухскимъ (лакскимъ) и обществами Арчи и Цахуръ, говорящихъ своимъ особымъ языкомъ. Племя, говорящее аварскимъ языкомъ, не иметъ для себя общаго названія. «Аварецъ, смотря по тому откуда онъ родомъ, назоветъ себя накбакау (салатавецъ), бакхлулау (гумбетовецъ), хунзакеу (аварецъ) гидатлеу (гидатлинецъ) и т. д.».

Аварское племя дробится на множество отдёльных обществъ, бывшихъ нёкогда вольными, а впоследствіи подчинившихся частію Россіи, а частію подпавшихъ подъ власть Шамиля.

Самую съверо-западную часть Дагестапа, занятую аварскимъ племенемъ, составляетъ Салатавія, или Салатау.

Если взглявуть на Кавказъ со стороны Терека или съ западнаго берега Каспійскаго моря, то глазамъ представляются прежде всего гигантскія округлыя зеленыя высоты, мягкость которыхъ не гармонируетъ съ суровыми и ломаными линіями общей картины Кавказскаго хребта. Эти то высоты, такъ ярко зелентющія между темными дъсами Чечни и стрыми обнаженными скалами Дагестана, и называются Салатасіей.

Продегая версть на 30 по лъвому берегу Сулака, предъ выходомъ его изъ горъ на плоскость, и отстоя версть на 70 отъ Каспійскаго моря, Салатавія представляєть собою видъ транеціи, объемомъ около 700 квадратныхъ версть.

Гранича въ съверу съ кумыксвими плоскостями и сливансь съ ними, въ востоку землями Чиркея и Чиръ-Юрта и смежная съ шамхальскими владъніями, Салатавія съ юга обставлена высокими горами Гумбета, а на западъльскимъ Аухомъ, отдъляющимся отъ нея ръкой Акташемъ.

Возвышенное мъстоположение Салатавии, понижающееся въ съверу, имъетъ до пати различныхъ высотъ, составляющихъ отроги Сулако-Терскаго хребта горъ, лежащаго своими развътвлениями въ Гумбетъ, съверномъ Дагестанъ и частию въ Аухъ. Самый высокий пунктъ въ Салатавии есть гора Уллу-Тау, или Соукъ-Булакъ (въ 7585 футъ), составляющая границу съ Гумбетомъ и имъющая направление съ запада на востокъ. Самый низший пунктъ — это Чиръ-Портъ, въ 340 футъ надъ поверхностию моря. Всъ Салатавския горы подымаются выше лъсной полосы, но не достигаютъ высоты снъговой линии.

Изръзанная ручьями и ръчками, сливающими воды свои въ Акташъ или Сулакъ, Салатавія богата хорошею водою, текущею въ глубокихъ и скалистыхъ оврагахъ, изъ которыхъ самый замъчательный есть лъсистый Теренгулъ. Начинаясь на югъ Салатавіи, онъ идетъ сначала къ съверу, а потомъ къ съверозападу, и раздъляетъ Салатавію на двъ неравныя части: восточную, или большую, и западную, или меньшую. Къ западной сторонъ этого оврага примываютъ многія лъсистыя балки, съ протекающими по нимъ ручьями.

Большая часть ручьевь и речекь въ Салатавіи составляють притоки р. Акташа; въ Сулакь же впадаеть многоводный ручей Axz-cy, протекающій въ громадной скалистой балкь, и многіе потоки, получающіе свое начало съ стверовосточных скатовь горь. Стоячих водь въ Салатавіи нъть вовсе; текучія прозрачны, очень холодны, здоровы для употребленія и, не имъя посторонней примъси и запаха, очень вкусны. Вообще климать этой мъстности умъренный; зимы бывають холодцы, но постоянны. Разность высоть мъстностей, достигающая на 30 ти верстномъ пространствъ до 2-хъ отвъсных версть, причиною того, что есть много мъстностей съ климатомъ весьма теплымъ, способнымъ къ разведенію тропическихъ растеній.

При общемъ горномъ характеръ Садатавіи, почва ел весьма разнообразна и состоитъ частію изъ чернозема, но преимущественно изъ глины, верхній слой которой имѣетъ съро-желтоватый цвѣтъ, а нижній бѣлый. Растительность Салатавіи обильна и въ ней находятся растенія, принадлежащія сѣверному и теплому климату: сосна и виноградъ, береза и грецкій орѣхъ, рябина и тутовое дерево; огромные дубы, чинары, липа, осина и персики—все это составляетъ принадлежность лѣсной породы Салатавіи. Трава ростетъ въ изобиліи, даетъ отличное сѣно и доставляетъ возможность жителямъ содержать огромныя стада барановъ, козъ и крупнаго рогатаго скота. На поляхъ видны большіе посѣвы пшеницы, кукурузы, ячменя, проса, бобовъ, фасоли и прочее, но огородничество не развито между салатавцами. Садоводство развиго преимущественно въ мѣстностяхъ, прилегающихъ къ рѣкѣ Сулаку, и состоитъ изъразведенія винограда, грецкаго орѣха, кураги и вишней.

Изъ винограда, въ селеніяхъ Зубутъ и Міатлы, выдълывается вина болбе 200 бочекъ въ годъ. Оно трехъ цвътовъ и лучше кизлярскаго, чему причиною ихъ пеполивные сады, закрытые горами отъ вътровъ. Все народонаселеніе Салатавіи сосредоточивалось въ 12-ти селеніяхъ (росо) и многихъ одиночкахъ—мархи.

Салатавцы народъ кръпкаго тълосложенія, съ рыжими волосами и голубыми глазами, годова большая и часто на макушкъ вздернута конусомъ, грудь и тавъ широкіе, походка увалистая. Они считались всегда народомъ хищнымъ, энергичнымъ и кровожаднымъ.

Непосредственно въ Салатавій примываеть *Гумбето*, запявшій уступы и террасы Сулаво-Терскаго хребта по лівую сторону ріви Андійскаго Койсу. Часть Сулаво-Терскаго хребта, извістнаго подъ именемъ *Джалдари-Меэрз*, отділяеть Гумбеть на сіверт от ичверинцевь, а на западі въ Гумбету при-

легала (1) Андія и другія мелкія горскія общества; на югь и востокь онъ примыкаль къ Аваріи, Койсубу и владініямъ шамхала Тарковскаго. Въ Гумбеть считалось 18 селеній.

Къ юго-западу отъ Гумбета и по лъвую же сторону Андійскаго Койсу лежала Алдія, съверною границею которой служиль Черный хребеть, составляющій часть того же Сулако-Терскаго. Въ Андіи считалось девять селеній, изъ которыхъ главное, того же имени, еще въ недалекомъ прошломъ, и именно въ началъ настоящаго столътія, было большимъ торговымъ рынкомъ, куда прівзжалъ свободно каждый торгующій и даже могъ поселиться тамъ на жительство до тъхъ поръ, пока пожелаетъ. Въ Андіи производился значительный торгъ лошадьми и оружіемъ, привозимымъ изъ общества Кубечи, изъ Персіи и Турціи. Главнъйшій же торгъ, отъ котораго богатълъ Анди, былъ торгъ людьми, плънными, которыхъ приводили туда чеченцы и прочіе дагестапцы. Здъсь шла точно такая же торговля невольниками, какъ и въ знаменитомъ кумыкскомъ аулъ Эндери.

Андійны говорять своимъ особымъ языкомъ, народъ воинственный и считались однимъ изъ храбрыхъ въ Дагестанъ. Страна эта довольно богата настбищными мъстами, и жители содержатъ большія стада овецъ, изъ шерсти которыхъ выдълываютъ сувна, бурки и войлоки. По своему достоинству, андійскія бурки славятся не только въ Дагестанъ, но и среди сосъднихъ племенъ, и уступаютъ въ достоинствъ только абхазскимъ и кабардинскимъ.

Сосредоточивъ все свое занятіе преимущественно на этой части промышленности, андійцы, не смотря на значительныя собственныя стада овецъ, должны прикупать шерсть, такь какъ своей имъ не хватаетъ.

Въ Андіи ежегодно выдълывается до 8 т. бурокъ, которыхъ цъна на мѣстъ, по достоинству, бываетъ отъ 3-хъ до 12 руб. На бурки андійцы ведутъ свою мѣновую торговаю. Ежегодно съъзжаются туда торговцы, которые, закуная гуртомъ андійскія бурки, отправляютъ ихъ на линію и въ Тяфлясъ, а андійцамъ, въ замѣнъ ихъ, продаютъ красный товаръ, желѣзо, оружіе, соль и кукурузу. Хлѣбопашествомъ туземцы занимаются мало, не имѣютъ вовсе аробъ (колесныхъ повозокъ) и перевозятъ съ горъ хлѣбъ и съно на сапяхъ.

Непосредственно къ гумбетовцамъ примывали койсубулинцы, разселившіеся по р. Аварское Койсу и по правому берегу Андійскаго Койсу. Занявъ низовье этихъ ръкъ и отчасти западный скатъ Бетлинскаго хребта, общество Койсубу вли Хиндатль граничило: къ востоку съ шамхальствомъ Тарковскямъ и ханствомъ Мехтулинскимъ; къ съверу Гумбетомъ, отъ котораго отдълялось Андійскимъ Койсу; къ западу Аварією и Гумбетомъ и къ югу ханствомъ Мехтулинскимъ. Страна эта наполнена голыми и безплодиыми утесами, на

<sup>(1)</sup> Я говорю въ прошедшемъ времени собственно потому, что въ настоящее время Дагестанъ имъетъ новое административное дъленіе, нъсколько отличное отъ того, какое было до покоренія его. Для насъ же прежнее дъленіе Дагестана болъе важно, чъмъ теперешнее.

которыхъ только изрёдка встречается клочекъ еловаго лёса. Климатъ Койсубу вообще суровъ, но есть долины, защищенныя отъ сѣверныхъ вѣтровъ, и тамъ созрѣваетъ виноградъ, особенио хорошо поспѣвающій въ Гимрахъ. Койсубулинцы хотя и сѣютъ въ значительномъ количествѣ пшеницу, ячмень и овесъ, но земля должна быть всиахана очень глубоко, чтобы дать удовлетворительный урожай. Пастбищныхъ мѣстъ очень мало. Вообще жители, мало разсчитывая на урожай, занимаются преимущественно разведеніемъ винограда и другихъ фруктовыхъ деревьевъ, но достигаютъ этого также съ большими затрудненіями по причинѣ каменистаго грунта: Приготовляемое койсубулинцами вино извѣстно подъ именемъ горнаго чихиря. Чувствуя недостатокъ въ хлѣбѣ, они покупаютъ его или вымѣниваютъ на фрукты у шамхальцевъ, мехтулянцевъ и у кумыкъ; оружіе пріобрѣтаютъ въ Акушѣ. Все населеніе койсубулинцевъ сосредоточено было въ девятнадцати деревняхъ.

Непосредственно въ Койсубу примывало *Аварское ханство*, лежащее между Аварскимъ и Андійскимъ Койсу и землями гумбетовцевъ, андійцевъ, Ункраттлемъ, Андалаломъ и Мехтулинскимъ ханствомъ. Аварія имѣетъ въ длину до сорова, а въ ширину до 30 верстъ, и все пространство ея составляетъ около 800 квадр. верстъ. Главный городъ Аваріи, *Хунзахъ*, былъ прежде мѣстомъ пребыванія аварскаго хана.

По свидътельству Буткова, въ концъ прошлаго столътія и въ началь нынъшняго, владъніе это называлось не Аварскимъ, а Хунзахскимъ. Съ южной и западной стороны владъніе омывается Аварскимъ Койсу, а по съверо-восточной его части протекаетъ Андійское Койсу. Въ срединъ ханства протекаетъ р. Атала, притокъ Койсу съ лъвой стороны, принимающій въ свою очередь ручей Токъ-иту.

Вдоль праваго берега Аварскаго Койсу тянется съ съвера-востока къ югозападу снъжная полоса Кавказскихъ горъ, которая своими отрогами изръзываетъ ханство по разпымъ направленіямъ, дълая его весьма гористымъ, безплоднымъ и обнаженнымъ отъ лъсовъ. Земли способной для воздълыванія въ Аваріи очень мало и она цънится слишкомъ высоко, такъ что десятина, лежащая подлъ воды, стоитъ отъ 100 до 150 руб. сер.

Земледъліе производится въ Аварія съ большими затрудненіями.

«Очень любонытно было видёть, говорить очевидець, какъ, съ торбою привизанною на поясъ и съ крючкомъ двуланымъ, насаженнымъ на палку, искалъ иной изъ нихъ (аварецъ) трещины, чтобы вонзить туда желёвные когти; какъ, поднявшись на въсъ до полшеста, вонзалъ онь гвоздь между каминии, становился на него, забрасывалъ далёе когти, вынималъ и выше вонзалъ гвоздь снова, для того чтобы найти нъсколько шаговъ земли для посъва горсти пшенецы (1)».

Жители скють ячиень, овесь, просо, ишеницу, лень и коноплю. По-

<sup>(1)</sup> Койсубулинцы. Таолис. Вёдом. 1831 г. № 12-14.

савднюю сушать въ зернѣ, разминають, поджаривають и, смѣшавъ съ медомъ, приготовляють сухари, которые сберегались прежде для походовъ, какъ легкая и питательная пища. Изъ огородныхъ овощей разводять бобы и чечевицу. Въ долинахъ встрѣчаются фруктовые сады, гдѣ зрѣютъ персики и виноградъ, отличающіеся своимъ хорошимъ вкусомъ. Аварцы молоть не умѣютъ, и потому хлѣбъ ихъ весьма йепріятнаго вкуса; своей соли въ ханствѣ нѣтъ, и жители получаютъ ее изъ шамхальскихъ владѣнй, въ обмѣнъ на барановъ, мѣха и грубое сукно домашняго издѣлія. Пастбищныхъ мѣстъ очень мало, оттого и скотоводство ихъ находится далеко не въ удовлетворительномъ состояни, тѣмъ болѣе что жителямъ приходится косить сѣно, съ опасностію жизни, на вершинахъ горъ и вдоль окраннъ скалистыхъ обрывовъ. Отсутствіе лѣса заставляетъ жителей топить кизякомъ. Словомъ сказать, аварцы народъ очень бѣдный, но храбрый. Все населеніе Аваріи, по исчасленію 1842 года, состояло изъ 53 хъ селеній.

На уступахъ Сулако-Терскаго хребта, т. е. на лъвой сторонъ Андійскаго Койсу, поселились общества Eynu, Tnox z, Monu, Texnyuanz, Yamananb и Ynkpamnb (1); на правой сторонъ этой ръки общества: Eanymnu или Eanyananz, Eanananz или Eapama, Tbihda (Богосъ) и Hyhma-Axeaxz.

Общій характеръ этой м'єстности необыкновенно гористый. Куда ни повернешься, всюду горы: то приходится подыматься по весьма крутой тропинкѣ, то еще круче спускаться внизъ, по крайней мѣрѣ версты на три. Спускаться съ такой крутизны гораздо хуже, чѣмъ подыматься: подъ ноги безпрестанно попадаются острые каменья, которые, выскальзывая изъ подъступни, скатываются внизъ и падають въ пропасть; ноги скользять, спотываются, колёни дрожатъ...

Голыя скалы вругомъ причиною тому, что каждый клочекъ удобной земли, на какой бы высотъ онъ ни былъ, не только обработывается туземцами, но часто жители, для орошенія этого клочка, иногда версть за пятнадиать проводять воду, безъ которой, отъ чрезмірныхъ жаровъ, не можеть ничего вырости.

Къ югу отъ Аварія, по объимъ сторонамъ Аварскаго Койсу, поселились общества Pamлy-Axeaxъ, Reль, Pudъ или Pudamль, Foppkexъ, Tuлитль, Ropoda и Ryada, или Ryianъ.

Изъ всъхъ этихъ обществъ гидатлинцы пользуются наибольшими дарами природы. Широкая зеленъющая деревьями исляна или, лучше сказать, котловина ихъ окружена пологими скатами горъ, у подошвъ которыхъ видиъются постройки нъсколькихъ ауловъ, окруженныхъ садами и пашнями. Запертая со всъхъ сторонъ горами, защищавшими гидатлинцевъ отъ всякихъ непріятельскихъ нападеній, пеляна эта была весьма привольна для жизни и служила предметомъ зависти дагестанцевъ и безчисленныхъ разсказовъ объ

<sup>(1)</sup> Ункратль составляли общества: Хири, Сильды, Кхида и Иланхеви.

ея плодородіи. Ръчка Гидъ-оръ, впадающая въ Аварское Койсу, нъсколькими руслами орошаетъ поляну, раздъленную каменными оградами на множество мелкихъ участковъ, между которыми вьются бълыми лентами дороги и тропинки, усъянныя камнями. Послъдніе, увлеченные съ горъ потоками воды, разбросаны по всей котловинъ. Горцы собираютъ ихъ съ пащенъ и складываютъ стъною вокругъ своихъ маленькихъ полей.

Не смотря на то, что земля весьма удобна для хлёбонашества, что даетъ средній урожай самъ-нять, гидатлинцы собирають съ полей только такое количество хлёба, что его приходится въ день на каждаго человъка, нъсколько менъе поль фунта зеренъ, что, конечно, по нашему, недостаточно, тогда какъ горецъ совершенно обевпеченъ. Стада барановъ ихъ также не многочисленны, но за то гидатлинцы славятся рогатымъ скотомъ, обиліемъ молочныхъ сконовъ, сыра и масла, которые вывозятся въ сосъднія общества и русскія укръпленія. Среднимъ числомъ на каждый дворъ приходится около 5 штукъ рогатаго скота и по восьми барановъ.

Жители общества *Кель* славится приготовленіемь мучшихь въ Дагестанты шалей (левгинскихъ суконъ).

-- Кто изъ насъ не имъетъ жены твачихи, говорятъ кельцы, тому жить трудно.

Для приготовленія такихъ шалей они никогда не спускаютъ своихъ барановъ съ горъ на плоскость и не стригутъ ихъ, а дожидаютъ, пока шерсть не начнетъ спадать сама собою; въ обработку шерсть пускается не мытою, что считаютъ необходимымъ, для полученія шалей хорошаго достоинства. Кромѣ шалей они ванимаются приготовленіемъ войлока и шерстяной обуви, скупая для того шерсть, преимущественно въ такихъ обществахъ, гдѣ бараны пасутся въ горахъ и не спускаются на плоскость. Всѣ свои произведенія они сбываютъ въ Кахетіи и даже Тифлисъ.

Непосредственно въ Даргипскому округу примыкало общество Андалаль, жители котораго отличались своею промышленностію и всегда были склонны въ мирнымъ занятіямъ. Садоводство составляеть одно изъ главныхъ ихъ занятій.

У восточнаго истока Андійскаго Койсу, по сосёдству съ тушинами, занимающими котловину западнаго истока этой рёки, поселилось общество Дидо или Пунта, народъ неуклюжій, грубый и дикій.

Дидойны сами себя называють иеза, т. е. орды, хотя съ виду вовсе не похожи на нвять. «По виду, говорить Н. И. Вороновъ, они гораздо правидънъе измита, т. е. оборванцы, какъ ихъ и величаютъ не деликатные сосъди. Но, можетъ быть, ордами они называютъ себя потому, что селенія ихъ, какъ ординыя гиъзда, расположены на значительной высотъ, въ сравненіи съ другими поселеніями дагестанцевъ; ихъ угодья—альпійская, луговая полоса горъ».

Дидойцы живуть въ котловинъ, образуемой двумя снъговыми хребтами.

Хаббопашество и скотоводство здъсь въ самомъ незавидномъ положении, котя почва довольно плодородна и даетъ самъ 15 или 20.

Природа, окружающая дидойцевъ, не такъ сурова и скудна, какъ остальныхъ жителей Дагестана. Здъсь почти не видно голыхъ скалъ, лишенныхъ совершенно растительности. Правда, мъстность вся изръзана глубокими и тъсными ущельями, на днъ которыхъ шумятъ быстрые потоки, подмывающіе мъстами почернъвшій снъгъ прошлогоднихъ обваловъ, но все-таки общій видъ ихъ мягче, чъмъ многихъ ущелій Дагестана. «Всь вершины и скаты горъ покрыты тучными лугами, а ближе къ теченію главныхъ потоковъ произростаютъ хорошіе дровяные лъса, не ръдко перемежаясь стросвыми деревьями». Во многихъ мъстахъ виденъ тучный черноземъ и повсюду обиліе влаги. Въ лъсахъ дидойцевъ много дичи, ягодъ и грибовъ. На большихъ горныхъ пастбищахъ находить обильную пищу не только свой скотъ, но и чужія стада, настьба которыхъ доставляетъ дидойцамъ нъкоторый доходъ.

Всёми дарами своей природы туземцы мало или вовсе не польвуются, отчасти отъ того, что суровыя и продолжительным зимы разобщають ихъ съ остальнымь міромъ и ваносять ихъ глубовимъ снёжнымъ повровомъ, а большею частію отъ лёни, присущей всёму горскому населенію Дагестана. Всеобщая лёнь дёлала то, что, въ прежнее время, чувствуи постоянно недостатовъ въ хлёбъ, дидойцы получали его изъ сосёдней имъ Кахетіи, но вогда имъ быдъ загражденъ туда входъ, то они стали получать хлёбъ изъ враждебныхъ намъ обществъ внутренняго Дагестана. На зиму многіе изъ дидойцевъ перевочевываютъ на плоскость въ Кахетію, вмёстъ со стадами, а немногіе бъдняви переселяются въ лёса Тушетіи, гдё выдёлываютъ деревянную посуду и продаютъ ее въ Сигнахъ.

Кавказскій хребеть, въ направленіи отъ запада въ востоку, образуєть на съверь отъ Закаталь увель высоких горъ, дающих начало множеству ръкъ и въ числъ ихъ Кудабъ-Ору или большой ръкъ. Ущелья и долины Кудабъ-Ора и верховья Аварскаго-Койсу заняты обществами Антль-Ратля или Анкратльским союзомъ, что собственно значить семь вемель.

Въ Анвратав считалось девять обществъ: Джурмутз (или Тамараль), Тхебель или Т годоколо, Бохну (Богнада), Унхада, Анироссо, Ташъ, Анцухъ, Хуаналъ или Капуча и Хенада или Кенада.

Земли, занимаемыя Анкратлемъ, находась на съверномъ скатъ и непосредственно подъ главнымъ кряжемъ, образующимъ восточный Кавказъ, весьма бъдны ко всякаго рода произрастеніямъ, кромъ травы. Суровый климатъ доставляеть возможность съять только ячмень и овесъ; пшеница родится лищь въ низменныхъ мъстахъ. Жители занимаются земледъліемъ весьма мало, такъ что собственныя поля даютъ имъ средство къ пропитанію не болье какъ на три или четыре мъсяца, а на остальную часть года они покупають хлъбъ, въ Кахетіи, въ Джарской области и Казикумухъ, смотря потому, кому гдъ ближе. Недостатокъ пастбищныхъ мъстъ дълаеть затруднительнымъ содержа-

ніе большаго количества скота, тімь не меніе стада барановь составляють главное богатство жителей; рогатаго же скога, лошадей, лошаковь и ословь весьма мало.

Общество Анцухъ находится въ глубовихъ ущельяхъ, образуемыхъ скалистыми и высовими отрогами Богозскаго хребта, поврытаго възнымъ сивгомъ. По двумъ главнымъ ущельямъ тепуть быстрыя и глубовія ръви, образующія, по сліяній своемъ, Аварское Койсу: ръви эти почти непроходимы въ бродъ въ полноводье. Природная преграда эта, въ мижній горцевъ, совершенно недоступна; по этому Анцухъ счигался сердцемъ и оплотомъ не только Анкратля, но и всего средняго Дагестана; всё доступы въ него защищены были цёлою системою прочныхъ каменныхъ заваловъ, башенъ и укръпленій.

Возат анкратльскаго союзали, къ юго-западу; отъ Андаллаа, по теченію р. Кара-Койсу, поселняюсь общества Мукратль, Карах и Тленсерух (Кейсерухъ).

Последнее примываеть къ бывшему Казикумухскому ханству, занимающему верховыя р. Казикумухскаго-Койсу и самый центръ Дагестана.

Племя, извёстное у насъ подъ именемъ казикумухцевъ, само себя называетъ лако, а страну свою лакрало-кану.

Происхожденіе названія казвиумуховъ, подъ которымъ лаки извъстны намъ, объясняется довольно правдоподобно тъмъ, что народъ этотъ принялъ однимъ изъ первыхъ магометанское ученіе и получилъ почетное прозвище газы—воюющіе за въру. Такъ какъ главнымъ селеніемъ этого народа былъ Кумухъ (Гумукъ), гдъ имълъ пребываніе и ихъ правитель, то изъ соединенія названія этого селенія съ испорченнымъ словомъ газы и произощло названіе кази-кумуховъ.

Страна лаковъ, состоитъ изъ множества ущелій, соединющихся въ одно, верстахъ въ трехъ ниже селенія Гумука (Кумуха). Высокій хребеть, идущій паралельно Главному и во многихъ мъстахъ покрытый въчнымъ сейгомъ, отдъляетъ страну лаковъ отъ долины Самура; другіе же хребты, нъсколько низшіе, отдъляютъ ее отъ прочихъ соейдей — кюринцевъ, даргинцевъ и аварскихъ обществъ.

Высоків хребты горъ, доступные только вы лётніе мёсяцы, и глубокія ущельн Казикумуха совершенно безлёсны; удобныя для хлёбонашества мёста находятся на днё ущелій и частію разбросаны небольшими клочками по уступамь горь; садоводство невозможно по суровости климата. На вершинахъ хребтовъ имёются обширныя лётнія пастбища, но значительный недостатокъ вы зимнихы и невозможность заготовить достаточнаго количества сёна, лишають возможности казикумухцевъ держать большія стада скота.

Въ итогъ выходитъ то, что жители этой мъстности не обезпечены своимъ хлъбомъ, не имъютъ скота, и слъдовательно должны были искать себъ пропитанія на сторонъ, среди чужихъ племенъ.

Отъ этого лаги съ давнихъ временъ считались однимъ изъ самыхъ промышленныхъ племенъ на Кавказъ.

Первымъ правителемъ казикумухцевъ былъ Шахъ-Балъ, отъ имени котораго и произошелъ, какъ полагаютъ, титулъ Шамхала, имѣвшаго первоначальную свою резиденцію въ сел. Гумукъ (Кумухъ). Впослёдствіи, когда шамхалы переселились на плоскость, сначала въ Буйнакъ, а потомъ въ Тарки, даки управлялись вассалами ихъ, носившими титулъ хохлавчи.

Одинъ изъ нихъ, современникъ Петра Великаго и Шаха Надира, Чалахъ-Сурхай, посиъ взятія Шемахи, провозгласилъ себя ханомъ, присвоилъ этотъ титулъ себъ и своимъ потомкамъ, и Казикумухъ, отдълившись отъ шамхальства, сталъ независимымъ.

Затёмъ, изъ разныхъ обществъ, признававшихъ прежде власть шамхала, образовались Даргинскій союзъ (нынъ округъ), Мехтулинское ханство и вольное Койсубулинское общество.

Даргинский округо завлючать въ себъ шесть магаловъ: Цудахарскій, Акушинскій, Ушушинскій, Мегенскій, Мекагескій и Оравлинскій. Во всъхъ магалахъ считалось до 40 селеній.

Даргинскій округъ граничиль къ съверу шамхальскими и мехтулинскими владъніями; къ западу Кодухскими горами и Турчидагскимъ хребтомъ, далъе граница его пересъкала Казикумухское-Койсу у Цудахара, и по хребтамъ праваго берега р. Койсу, подымаясь до селенія Кюлюли, отдъляла на этомъ пространствъ округъ отъ Казикумухскаго ханства. Южная граница Даргинскаго округа, слъдуя по направленію отъ окрестностой Кюлюли къ Кошунъ-Дагу, отдъляла общество Сюргу отъ Казикумухскаго ханства. Восточная же граница, пролегая отъ Кошунъ-Дага, близъ селеній Уркараха, Икра и Орахлю, отдъляла округъ отъ Кайтага и прибрежныхъ частей бывшаго Дербентскаго утвал.

Населеніе округа принадлежить большею частію из аварскому племени, но говорить особымь языкомъ, между которымъ самымъ чистымъ наръчіемъ считается языкъ ораклинскій.

Мехтулинское ханство населено частію кумыками, частію аварцами (лезгинами). Съ съвера и востока оно окружено бывшими владъніями шамхала Тарковскаго, на западъ граница его идеть по вершинъ Кодухскихъ горъ, до урочища Гаркаса. Граница эта отдъллетъ Мехтулу отъ общества Койсубу. На югъ Мехтулинское ханство прилегаетъ къ Даргинскому округу.

Даргинскій округь находился первоначально въ полномъ зав'ядываніи и управленіи кадія, а Мехтула во влад'яніи хана, но въ 1854 году зав'ядываніе Даргинскимъ округомъ было поручено подполковнику (нынъ генералу) Лазареву, а потомъ его же управленію поручено и Мехтулинское ханство.

Съ отделеніемъ нісколькихъ обществі отъ шамхальства и съ образованіемъ ханствъ, Мехтулинскаго и Казикумухскаго, шамхальство Тарковсков заключилось въ предблахъ, ограниченныхъ съ съвера низовьемъ Сулака, отъ Щамхалъ—Янгіюрта и до впаденія его въ море; съ востока Каспійскимъ моремъ; съ юга Даргинскимъ округомъ и Мехтулою, а съ запада Койсубулинскимъ хребтомъ. Шамхальство населено преимущественно кумыками.

Присвоивъ себъ званіе назикумухскаго хана и отдълившись отъ шамхальства, Чалахъ Сурхай подчинилъ своей власти Кюринское еладъніе, лежащее смежно съ Казикумухомъ, по лъвому берегу р. Самура. Кюринская область принадлежала тогда кубинскому хану, который, послъ смерти Сурхая, опять присоединилъ ее къ себъ, но впослъдствіи кубинскій и дербентскій Фетъ-Алиханъ уступилъ ее снова Хамбугай-хану казикумухскому. До 1839 года, оба ханства, Казикумухское и Кюринское, были соединены подъ управленіемъ одного лица изъ рода казикумухскихъ хановъ, по въ томъ же году генералъ Головинъ раздълилъ ихъ на два ханства, вручивъ управленіе ими отдъльнымъ лицамъ.

Кюринское владъние граничило въ съверу Кайтагомъ и Вольною Табасаранью; въ востоку Самуромъ; въ югу тою же ръкою до сел. Гапца, далъе граница пролегала по хребту лъвато берега р. Самура, и на этомъ протяжени отдъляла владъне отъ Самурскаго округа. Къ западу Кюринское владъне прилегало въ Казикумухскому ханству.

Самирский округа, завлюченный между Главнымъ хребтомъ Кавказскихъ горъ и правымъ берегомъ Самура, граничилъ: въ съверу Казикумухскимъ ханствомъ и Кюринскимъ владъніемъ; въ востоку бывшимь Кубинскимъ ханствомъ, преобразованнымъ впослъдствіи въ Кубинскій уъздъ, къ югу Главнымъ Кавказскимъ хребтомъ отъ г. Базаръ-Дюза до г. Салавата; а въ западу горными магалами. Въ прежнее время, Самурскій округъ входилъ въ составъ кубинской провинціи, но въ 1839 году отдъленъ отъ нея. Въ составъ округа вошли общества Ахты-Паринское, Алты-Паринское, Юхари-Башское и Рутульское.

Кайтахъ, ими Кара-кайтахъ состоитъ изъ двухъ частей: юрной, раздъляющейся на Вольный и Верхній Кайтахъ, и ниженей, состоящей изъ Терекеме и Гимри-Озень. По степени покорности, до послідняго времени, Кайтахъ, или Кара-Кайтахъ, дълился на совершенно покорный (¹) (магалы Терекемейскій и Гамринскій или Гамри-Узенскій), полупокорный (общества Башлы, Кубечи; магалы: Журкалъ, Кабадарга и 6 деревень: Дурай, Абдашка, Джавры, Итцари, Шари и Сена-Кара), и непокорный (магалы: Ганкъ, Мюра, Габши и Урджамиль).

Нижній Кайтах граничиль къ свверу съ шамхальскими владвніями, съ востока Каспійскимъ моремъ, съ юга Табасаранью, а къ западу Даргинскимъ округомъ. Горный Кайтах граничиль къ свверу участкомъ Терекемейскимъ, съ запада Даргинскимъ округомъ, а къ востоку и югу развалипами древней Дербентской ствым, отдъляющей его отъ Табасарани.

Табасарань граничила съ съвера Кайтагомъ, съ запада и юга Кюринскимъ владъніемъ, а къ востоку равниною бывшаго Дербентскаго уъзда. Табасарань

<sup>(</sup>i) Покорность эта выражается въ смысле платежа податей.

дълилась на съверную и южную, и каждая изъ этихъ частей на покорную (раятъ) и вольную (уздень Табасарань).

Затёмъ, на основаніи краткаго обзора горскихъ племенъ А. П. Берже (1), къ лезгинскому (аварскому) племени принадлежать общества Сюрга и Кубечи. Впрочемъ принадлежность послъдняго къ лезгинскимъ племенамъ многими оспаривается (2).

Безплодныя скалы Дагестана заставили аварцевъ искать себъ пропитанія вит родных ауловъ, и, по пародному сказанію, часть изъ нихъ, въ ХУІ въкт, перевалившись на южный склонъ Кавказскихъ горъ, завладъла силою оружія землями, принадлежавшими Грузіп. Здѣсь лезгины образовали особый Дэкаро-бълаканскій союзъ, покоренный русскимъ оружіемъ въ началѣ нычёшняго столѣтія. Джаро-бълаканскій союзъ ограниченъ быль съ востока горами Гудуръ и Дагь-Моуравъ, съ запада р. Алазанью; съ юга Нухипскимъ утвомъ, а съ ствера р. Картубанъ-Чаемъ.

Танинъ образомъ, большая часть народонаселенія Дагестана принадлежитъ къ аварскому или лезгинскому племени, населяющему почти всю западную часть его.

Провинціи, придегающія въ Каспійскому морю, всявдствіе долгаго тамъ владычества персіянъ, утратили во многомъ первобытный характеръ, смъщались съ персіянами и отличаются нѣсколько въ образѣ жизни, нравахъ и обычаяхъ оть жителей горъ. Кромѣ персіянъ, въ Кубинскомъ уѣздѣ и близъ Дербента есть татары, поселившіеся тамъ со времени персидскаго владычества. Въ Кубъ, Табасарани, Кайтагѣ и Кюринскомъ ханствѣ есть небольшое число евреевъ, живущихъ по деревнямъ и занимающихся отчасти торговлею, отчасти хлѣбопашествомъ.

Самый г. Дербентъ населенъ исключительно персіянами и незначительнымъ числомъ армянъ.

Что насается до языка, то едва-ли найдется такой край, въ которомъ бы, подобно Дагестану, на столь незначительномъ пространствъ, было бы такое разнообразіе наръчій. Хотя, по новъйшимъ изслъдованіямъ генералъ-маіора барона Услара, и видно, что утвердившееся прежде мнѣніе о существованія въ Дагестанъ горы языковъ, не имъютъ никакого основанія, но, тъмъ не менъе, видоизмѣненіе главнаго языка въ его наръчіяхъ весьма значительно и разнообразно.

Почти каждое общество, владёніе и даже селеніе или ауль иміноть свое нарічіе, а нікоторые аулы говорять даже языкомь не понятнымь для сосіндей. Такъ, наприміръ, селеніе *Инуха*, Дидойскаго общества, состоящее только

<sup>(</sup>¹) Каввазскій Календарь на 1858 годъ. Матеріялы для описанія Народнаго Дагестана. Его же.

<sup>(2)</sup> См. "О народъ кавказскомъ Кубечи". Статья академика Френа Журн. Минис. народ. просвъщ. 1840 г. т. XXVII.

изъ 30 семействъ, и селене Арчи, въ 170 дворовъ, находящееся въ Казикумскомъ округъ, говорятъ каждое на особомъ языкъ, понятномъ только имъ
однимъ. Въ ожиданіи обнародованія лингвистическихъ изслъдованій П. К. Услара, господствующими языками въ Дагестанъ слъдуетъ признать маарульскій (аварскій), лакскій (казикумухскій), андійскій, даргинскій и собственно
лезгинскій (кюринскій), съ различными ихъ видонзивненіями. Жители Сазатау, Тумбета, Койсубу, Аваріи, Технуцала и Ункратля говорятъ однимъ и
тъмъ же маарульскимъ языкомъ. Въ Анцухъ языкъ уже значительно отступаетъ отъ хунзахскаго (маарульскаго). Анцухскимъ наръчіемъ говорятъ въ
Гидатлъ и Карагъ. Вліяніе анцухскаго наръчія видно въ языкъ, на которомъ
говорятъ въ Тилитлъ и въ аулахъ Чохъ и Руджа. Подвигаясь далъе на югъ,
жители Джурмута, джаро-бълаканцы говорятъ языкомъ понятнымъ анцухцамъ,
Такъ что, по изслъдованію барона Услара, для аварскаго языка можно принять два главныхъ наръчія: хунзахское и анцухское.

Такое разнообразіе наръчій и раздъльность обществъ Дагестана (1) васталяли меня, въ ожиданіи обнародованія научныхъ изслёдованій о принадлежности каждаго общества въ извъстной народности, назвать ихъ общимъ именемъ дагестанскихъ горцевъ. Названіе это кажется тъмъ болѣе возможнымъ, что всё они живуть одною жизнію, имъють одни нравы и обычаи.

Указавъ мёсто, занимаемое каждымъ изъ наиболее значительныхъ поколеній, на которыя развётвляется Дагестанское населеніе, я долженъ сознаться, что свёдёнія относительно вольныхъ обществъ и обществъ бывшихъ подъ властью Шамиля, за недостаткомъ положительныхъ данныхъ, далеко не полны (2), и границы ихъ обозначены не точно.

Сами дагестанскіе горцы не могутъ опредълить положительной границы между племенами и обществами, и никто прежде не зналъ съ достовърностію, гдъ конч ются владънія одного общества и начинаются другаго, потому что не находилось охотниковъ спорить за голыя безплодныя скалы и за хребты горъ, пересъкающіе ихъ владънія по встыть направленіямъ. Камни же, на которыхъ можетъ держаться земля для поствовъ, или лоскутъ лужайки, поросшей травой, были причиною нескончаемыхъ споровъ и даже убійствъ.

Недостатовъ пахатныхъ земель такъ великъ, что далъ происхождение анек-доту, существующему въ устахъ народа.

Одипъ трудолюбивый горецъ, желая выиграть время и скорте кончить работу, съ вечера отправился въ поле съ двума быками и сохою, куда и при-

<sup>(1)</sup> Въ настоящее время принадлежность обществъ къ извъстному племени можно назвать ѓадательною, и натъ сомнънія, что приведенная мною этнографія племенъ, посль точныхъ, научныхъ изследованій, окажется не совствъ върдою.

<sup>(2)</sup> Пополненіе этого пробъла, сколько мит вявъстно, будеть сдъдано трудами Г. М. барона Услара и начальника Дагестанской области А. В. Комарова. Труды эти, какъ основанныя на научныхъ данныхъ, совершенно освътять этнографію дагестанскаго населенія.

былъ ночью. Раскинувъ бурку на землѣ, онъ улегся и заснулъ крѣпкимъ сномъ. На утро онъ легко нашелъ свою соху и быковъ, но, при самомъ тщательномъ осмотрѣ мѣстности, не могъ отыскать принадлежавшей ему земли.

Раздосадованный тщетными поисками, горецъ ръшился эхать обратно въ аулъ, и когда, съ азартомъ и бранью, поднялъ съ земли бурку, тогда только замътилъ, что она-то именно и прикрывала его пахатное мъсто.

Вообще всё земли у горцевъ дёлились на общественныя и частныя; въ первымъ принадлежали пастбищныя горы, выгоны и лёса, а ко вторымъ очищенные изъ подъ лёса участки, которые переходили наслёдственно.

Лъсъ составляеть ръдкость въ горахъ Дагестана и врайне бережется жителями. Въ Нагорномъ Дагестанъ лъсь находится въ самомъ ограниченномъ размъръ и часто, на огромномъ протяжении, нътъ ни одного кустарника.

Какъ драгоцененъ изсъ, можно судеть изъ того, что въ Аваріи однимъ изъ жестокихъ наказаній было раззореніе нёсколькихъ комнатъ у провинившагося. Хотя дома тамъ всё каменные, но лёсъ необходимъ для балокъ, настилки потолка и для дверей, и обыкновенно проходилъ годъ, два и даже нёсколько лётъ, пока раззоренный соберется со средствами, чтобы отстроить свой домъ. Вотъ причина, по которой въ Дагестант раззореніе нашими войсками седеній составляло существенное наказаніе для житедей.

Сложенные изъ бревенъ и камий и охваченные огнемъ, дагестанскіе дома превращаются въ груды мусора, который несравненно труднъе и убыточнъе разобрать и употребить на постройку сакли, чъмъ заготовить новый матеріалъ. Съ развореніемъ дома, горецъ становился нищимъ въ полномъ значеніи этого слова.

Лѣса, состоящіе преимущественно изъ сосны и березы, растуть на крутыхъ и высокихъ скалахъ, пересъкаемыхъ глубокими ущельями, словомъ сказать, въ такихъ трущобахъ, изъ которыхъ добываніе его крайне затрудиительно, часто сопряжено съ опасностями жизни, а зимою и положительно невозможно. Лѣсъ растетъ на такихъ мѣстахъ, что врядъ-ли когда-нибудь будетъ возможно имъ пользоваться.

Туземцы все отопленіе и пящевареніе производять кизякомь, но во многихь містахь, какь, напримірь, въ Аварія, жители не обезпечены и этямь, по незначительности скотоводства. Тамь рідкій хозявнь имість боліє шести штукь рогатаго скота и, по необходимости, должень весь пометь употреблять на удобреніе земли, потому что, въ противномь случаї, останется безь хліба. «Для согріванія себя въ зимнее время, говорить Окольничій, жители возвышенных и безлісных мість употребляють самань (рубленую солому), воть какимь образомъ: пілыми семействами они садятся вокругь каминовь, одинь изъ нихь держить корзину съ саманомъ и одною рукою подбрасываеть его въ огонь, а другою поспішно подгребаеть, и такимь образомъ поддерживается теплота. Для печенія чурековъ и варки пищи, употребляются стебли фасоли и бобовъ, тщательно сохраннемые на зиму».

Хайбопашество отъ постоянныхъ вторженій непріятеля и неимёнія удобцой земли находится въ весьма плачевномъ положенія. Произрастаніе хлъбовъ и травъ удовиетворительно только на низменностяхъ, въ ущельнуъ и на покатостяхъ горъ, обращенныхъ къ съверу; южные склоны песчаны и не плодородны. Скалистая природа причиною того, что во многихъ мъстахъ горцамъ приходится присыпать земляныя площадки и обработывать ихъ, но въ нъкоторыхъ мъстахъ земии не достаеть даже и на то, чтобы присыпать такую площадку, и тогда туземцы присыпають землю, сившанную съ камнейъ. Присыпка эта производится такъ: паралельно къ отлогой горъ, выстраивается, по возможности длинная, каменная стёна на глинт, вышиною отъ 1 до 2 саж., а шириною въ полъ-сажени. Пространство между ствною и отлогостію горы засыпается землею, взятою съ той же горы и утрамбованною; она-тои составляеть площадь или пахатное поле горца. Нъсколько такихъ площадовъ, устроенныхъ на одной и той же горъ, уступами въ видъ лъстницы. орошаются весьма искусно водою, проводимою вверхъ изъ ръкъ и родниковъ. и даютъ довольно сносный урожай.

Не смотря на всё эти невыгоды, жадный, скупой и мало вдящій горецъ, собираеть съ своихъ ннеъ столько хлёба, что, за прокориленіемъ семейства, удбляетъ часть его на продажу. Вообще же, при умеренности въ пище, земледеліе, при обыкновенномъ урожае, удовлетворяетъ местнымъ потребностямъ. Хлёбъ зретъ не въ одно и то же время, что зависить отъ местности; чёмъ ниже, темъ ранее онъ поспеваеть, чёмъ выше—темъ позже.

Послѣ удобренія земли навозомь, бросають зерна на не вспаханное поле, а потомь уже пашуть одною или двумя парами быковь. За неимѣніемъ боронь, женщины, слѣдуя за сохою, разбивають груды земли обухомъ топора или кирки. Сѣють больше ячмень, кукурузу и очень мало пшеницы и овса; гдѣ нѣть удобной земли для кукурузы, тамъ сѣють бобы. Ленъ и конопля сѣется въ весьма незначительномъ количествѣ, и то только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, собственно для сбора сѣмянъ, изъ которыхъ приготовляется медовое варенье (урбечь), по понятію народа, полезное для груди.

«Сжатый хаббъ оставляють на нёкоторое время въ копнахъ и посаё перевозять его на арбахъ или выюкахъ на гумно. Гумно устраивается обыкновено около деревни. Перевезенный на гумно хаббъ складывается въ огромныя скирды и молотится въ продолжене осени (¹). Молотять на открытомъ воздухё, посредствомъ двухъ широкихъ, сколоченныхъ между собою досокъ. Доски эти имъють видъ санныхъ полозьевъ, а на нижней ихъ сторонъ сдълано множество дырочекъ, въ которыя вбиваются небольше острые камни. Сверху досокъ, для большаго давленія на колосья, кладется большой камень. При такой молотьбё, солома раздробляется на мелкія части: это и есть самаль».

<sup>(1)</sup> Дидойцы складывають свой жайбть на крышахъ саили, где и вымолачивають,

Скотоводство также находится въ неудовлетворительномъ положения. Рогатый скотъ мелкій и худой. Хозяннъ не заботится объ уходъ за нимъ, и совершенно равнодушно смотрятъ, какъ его скотъ худъетъ и едва волочитъ ноги. Горецъ держить его только для обработыванія земли и перевозки тяжестей на арбахъ. Пока есть саманъ, онъ даетъ его скоту, но и то только въ такомъ количествъ, чтобы онъ не палъ съ голоду, а затъмъ, когда запасъ истощится, то пускаетъ его по двору или выгоплеть въ поле, предоставляя саминъ животнымъ отыскивать себъ пропитаніе подъ снъгомъ. Въ первомъ случать, ходя по двору, скотъ подбираетъ съ голоду навозъ и питается имъ, а во второмъ—подбираетъ сухіе и́истья, да пережевываетъ молодыя древесныя вътви, которыя срубаетъ имъ настухъ, взлѣзши на дерево.

Овецъ держутъ въ значительномъ количествъ большею частію только богатые, а бъдные имъютъ по нъскольку штукъ и круглый годъ содержатъ на подножномъ корму, подъ надзоромъ пастуховъ, нанатыхъ цълымъ ауломъ. Жители, занимающіеся овцеводствомъ, при перегонъ своихъ стадъ черезъ дороги, прилегающія въ чужимъ покосамъ или пастбищамъ, плотятъ владъльцамъ ихъ, за прогонъ и ночлегъ, нъкоторую дань: баранами, ягнятами, масломъ или сыромъ. Въ нъкоторыхъ обществахъ, подобная же плата взимается и за перегоны стадъ черезъ мосты.

Лошади мелки, не красивы, но сносны въ фадъ; ихъ держить не всякій. Лошадей кормять ячменемь, свномь и саманомь, часто запаливають и оналивають; почти всв они тронуты на ноги, отъ бышаной скачки и джигитовки. любимой горцами. Для перевозки тяжестей на выжкахъ по горамъ, держатъ эшаковъ или мелкихъ ословъ, которые поднимаютъ отъ 3 до 5 пудъ груза. Эшакъ чрезвычайно сносливъ, хозяннъ почти его не кормитъ въ теченіе пълаго года, и онъ самъ себф отыскиваеть пищу и въ навозф, и подъ снъгомъ. Относительно разведенія домашнихъ птицъ, горцы были стёснены мудлами. дозволявшими содержать въ каждомъ домѣ только по одному пътуху и по одной курица; у кого оказывалось ихъ болье, съ того взыскивался штрафъ. Нъкоторые, но очень немпогіе, держать ичель. Огородных в овощей съють мало и преимущественно огурцы, дыни, арбузы, тыкву, морковь, лукъ, чеснокъ, бобы и фасоль. Въ Аваріи разводится въ большомъ изобиліи дукъ и чесновъ, которые и развозятся почти по всему Дагестану. Въ нъкоторыхъ мъстностяхъ Дагестана жители занимаются садоводствомъ, и въ садахъ встръчаются яблоки, груши, сливы, виноградъ, персики, абрикосы, черешни, грецкіе орван, инджирь и миндаль. Плоды эти большею частію потребляются на мъстъ, или продаются и вымъниваются на другія произведенія земли, въ ближайшихъ городахъ, ная же на издрајя жителей трхъ селеній, которыя не занимаются садоводствомъ.

Изъ остающагося отъ продажи винограда жители приготовляютъ довольно хмъльной напитокъ, называемый джаба, и массу, похожую на медъ—душабъ, который употребляется въ пищу и питье; разведенный въ водъ, онъ полу-

чаетъ названіе *шербета*. Лучній по достоинству виноградь растеть въ селеніяхь Гимрахъ и Могохъ.

Виноградные сады вообще составляють рёдкость, и такъ какъ жители обносять ихъ низкою стёною и самые сады располагаются смежно другъ съ другомъ, то въ народе существуеть обычай, по которому никто не имъетъ права собирать виноградъ въ своемъ саду ранъе установленнаго срока. Съ наступленемъ такого времени сходятся всё почетные жители аула, обходять сады и потомъ разръщаютъ сборъ винограда. Тотъ, кто дозволняъ себъ ъсть виноградъ изъ собственнаго сада ранъе разръшенія, подвергается довольно строгому наказанію или денежному штрафу, а въ прежнее время сажался въ яму

Во многихъ мъстахъ листья свъжаго винограда употребляются въ пищу, «въ нихъ завертываются клёцки изъ сарачинскаго пшена и варится въ подливкъ, составленной изъ воды, съ примъсью необходимой пропорціи курдючнаго сала и чесноку».

Горцы упорны по всякаго рода нововведеніямь и, на предложеніе завести то или другое, отговариваются всегда двумя словами адать-гокь— у насъ не въ обычать. Въ этомъ послёднемь ответт можно обвинять цёлое общество, но никакъ не отдёльныхъ лицъ. По установившимся обычаямъ, горецъ можетъ начать обработку земли только тогда, когда рёшитъ общество, можетъ пахать, послё совта старшинъ, которые рёшають, настало ли для того время или нётъ. Начавшій косить траву ранте другихъ и не въ установленное время подвергается или шрафу, или порицанію отъ общества. Въ народё не развитомъ, стоящемъ на низкой степени образованія, странно было бы требовать, чтобы единичныя личности пренебрегали имъніемъ общества и установившимися обычаями. Въ такомъ общества каждый отдёльный членъ его всегда скажетъ, «что одинъ ез поль—не воинъ».

Мастеровыхъ между жителями очень мало; каждый самъ строить себъ домъ и самъ дълаетъ арбу. Есть, впрочемъ, нъкоторые аулы, которые славятся особою какою цибудь спеціальною производительностію. Такъ, тилитлинцы хорошіе каменьщики, а еще лучшіе воры.

— Мы хорошіе каменьщики, говорять они про себя; при Шамиль, мы отстраивали разоренные русскими аулы... Воровста у нась очень, очень много.

Ближайшіе ихъ сосёди, куядинцы, занимаются кувнечествомъ и плотничествомъ; кородинцы дучшіе въ Дагестанъ кожевники; гоготлинцы серебряники и садоводы.

Жители селеній Араканы и Унцукуль, Гунибскаго округа, славятся выділкою холоднаго оружія и деревянных трубокь, украшенных металлическою настчкою; селенія Чохъ и Сугратль— серебряными вещами и оправою оружія въ серебро съ чернедью. Сугратлинцы особенно извістны своими промышленными наклонностями; у нихъ много скота и барановъ, ихъ бараны славятся въ Дагестант. Многіе изъ сугратлинцевъ ходять на заработки и занимаются различнаго рода промышленностію. «Въ Среднемъ Дагестанъ, говоритъ г. Н. И. Вороновъ, Сугратль это своего рода Парнжъ».

За тымь изъ прочихъ жителей Дагестана ванимаются: въ селеніи Салты, выдылкою кожь; селеніе Ругжа—выдылкою арчаковъ; андійцы—изготовленіемъ бурокъ, въ Аваріи селеніе Боголяль—выдылкою мягкихъ азіятскихъ суконъ, цьна которыхъ доходитъ до 10 руб. за аршинъ. Въ Самурскомъ овругъ есть также много селеній, которыя славятся отдылкою оружія серебромъ къ чернядью. При этомъ необходимо однакоже замътить, что промышленность эта славится только въ горахъ, но не получила удовлетворительнаго развитія въ смыслъ европейскомъ. Торговля всёми этими произведеніями производится преимущественно мъновая и находилась, до последняго времени, въ Дагестанъ въ рукахъ евреевъ живущихъ въ Мехтулинскомъ ханствъ и шамхальствъ, а у лезгинъ Закатальскаго округа въ рукахъ армянъ, скупавшихъ шелкъ, оръхи, каштань, оръховый наплывъ, овечью шерсть, пшеницу, ячмень и воскъ.

Ежегодно подобые торговцы расходились по аулама съ красныма товаромъ или развозили каменную посуду, приготовинемую въ накоторыхъ аулахъ. За посуду горцы денегь не платили, а насыпали столько веренъ, сволько войбетъ; зерна поступали продавцу, а кувщинъ покупателю.

Примъръ и выгоды отъ подобнаго промысла заставляютъ въ настоящее время и нѣкоторыхъ туземцевъ взяться за то же дѣло, оставивъ свой взглядъ на занятіе торговлею, какъ на дѣло постыдное. Такія лица отправляются въ Кубу, Дербентъ, Шемаху и привозятъ оттуда: ситепъ, платки, панку, бязь, бумажныя одѣяла и прочее и продаютъ ихъ односельцамъ, получая за то прибыли около  $25^{\circ}/_{\circ}$  (1). Въ настоящее время правительство принимаетъ мѣры къ заведенію въ разныхъ мѣстахъ базаровъ.

Торговая и промышленная предпримчивость особенно развита между казикумухцами (лаками), значительное число которыхъ отправляются на заработки въ Бакинскую губернію, Закатальскій округъ, на Терекъ и даже въ Оренбургскій край. Въ видъ медкихъ ремесленниковъ они бродятъ повсюду.

Подними любой камень, пайдешь подъ нимъ лака (казикумухца), гововорять дагестанцы.

Непріязнь свою къ данамъ состди выражали поговоркой: «если не застанешь дака, то поколоти мъсто гдъ онъ сидълъ».

Главное селеніе лаковъ Кумухъ (Гумукъ), славится своими базарами и поситъ въ народъ громкое названіе *шагаръ* — городъ. На чужбинъ лаки занимаются мелочною торговлею или мастерствами оружейниковъ, серебрящиковъ,

<sup>(1)</sup> Изъ путешествія по Дагестану Н. Воронова Сборы. Свёд, о кавк. горцахъ выпус. І и ИІ. Четыре мёсяца въ Дагестанъ Н. Вутегача. Кавк. 1854 г. № 77. Изъ Нагорниго Дагестана Кавк. 1860 г. № 29. Укрѣпленіе Ули-Кала П. Пржецлавскаго. Кавк. 1860 г. № 27. Замѣткя о домашнемъ бытъ дагестанскихъ горцевъ Н. Абельдяева Кавк. 1857 г. № 51. Закатальс. овругъ Пасербскаго. Кавк. 1864 г. № 61. Дагестанъ, его прави и обычаи П. Прежацлавскій Въстн. Европ. 1867 г. т. III. Дагестанъ Ерукова (рукописъ).

мѣдниковъ и лудильщиковъ. «Безъ сомнѣнія, къ такой значительной ежегодной отлучкѣ даковъ съ мѣста родины побуждаетъ скудная природа Казикумухскаго округа, покрытаго во всѣхъ направленіяхъ кремнистыми горами, безлѣсными и весьма трудно воздѣлываемыми подъ пашни». Только одно овцеводство и составляетъ нѣкоторое богатство жителей.

## II.

Религія дагестанских в горцевъ. — Религіозный фанатизыв. — Колдуньи, знахари и знахарии. — Суевъріе. — Праздники, праздничные обычаи и суевърные обряды.

Всё дагестанцы, за немногими исплюченіями, магометане-сунниты, но въ двёнадцати верстахъ отъ селенія Ахты находится селеніе Мескенджи, населенное- магометанами-шінтами. Въ началё существовала довольно сильная вражда между двумя этими селеніями, доходившая до употребленія оружія и кровопролитія. Послё значительной потери, оба селенія, имён равныя силы, заключили между собою условіе и поклялись ненавидёть другь друга въ душё, но никогда не ссориться между собою. Условіе это соблюдается не только свято между жителями обонхъ селеній, но даже ахтинцы не позволяють сосёдямъ обижать мескенджинцевъ и обратно.

Среди джаро-бълаканских лезгинъ исповъдують христіанскую религію ингилойцы, принадлежащіе къ грузинской народности, но порабощенные лезгинами при водвореній послъднихъ на земляхъ, нъкогда принадлежавшихъ Грузін. Хотя нъкоторые изъ ингилойцевъ и вынуждены были принять исламъ, но за то многіе, въ теченіе трехъ стольтій, не забыли въры предковъ. Они соблюдали посты; въ установленные дни молились въ стънахъ старыхъ церквей, хранили у себи, какъ святыню, евангеліе, часы, чаши и прочіе священные предметы и, для совершенія разныхъ требъ, тайно приглашали къ себъ грузинскихъ священниковъ изъ ближайшаго Сигнахскаго уъзда.

Переодъвшись вы левгинскій костюмъ, пробирались по ночамъ пастыри церкви въ дома ингилойцевъ, гдъ крестили ихъ дътей и совершали другія таинства.

Пъвоторые изъ ингилойцевъ, болже приверженные въ христіанской религіи, подъ предлогомъ торговли вздили въ Кахетію, чтобы тамъ праздновать годовые праздники, но должны были это дълать съ величайшею осторожностію. Когда, 6-го япваря 1830 года, въ кръпости Новыхъ-Закаталахъ, было совершено въ первый разъ водоосвящение въ резервуаръ, въ которомъ была устроена іордань, то собралось очень много ингилойцевъ, оставшихся върными христіанской религія, и радости которыхъ не было предвловъ.

Гнеть господствующаго населенія надъ пигилойцами быль однакоже такъ силень, что большинство унало въ нравственномъ отношеніи весьма низко. Воровство, разбой и даже убійства встрѣчаются между ингилойцами весьма часто. У нихъ существуєть обычай, по которому какъ христіане, такъ и мусульмане не отдають своихъ дочерей замужъ въ другую деревню. Отъ этого у ингилойцевъ встрѣчается, частое кровосмѣшеніе. Дѣвушка, желая выйдти замужъ и справляясь о хорошихъ качествахъ своего жениха, прежде всего спрашиваетъ: искусенъ—ли овъ въ воровствѣ? Положительный отвѣтъ дѣлаетъ ее совершенно довольною и счастливою (1).

Тъ изъ ингилойцевъ, которые приняли магометанство, сдълались преданными своей религии до фанатизма и придерживаются исламу гораздо строже, чъмъ природные лезгины.

Магометане—сунниты обязаны производать въ сутки нять установленных кораномъ фарст-намазовт въ слъдующемъ порядкв: съ разсвътомъ дни, между утренней зарей и восходомъ солица. совершается утренняя молитва и омовеніе—сабахт-намазт, а по аварски рукалиль-какт (какт значить молитва); въ полдень—тушт-намазт, а по аварски кады-какт. Молитва эта творится тогда, когда солице стоить надъ домомъ Божінмы въ Меккъ, а это бываеть какъ разъ въ полдень. Для новърки полдня магометане втыкаютъ вертикально въ землю палку, и если тънь ея ровна палкъ, то, значить, время совершать тушт-намазт. Когда тънь достигнеть до двойной величины налки, что бываетъ передъ заходомъ солица, тогда магометане совершаютъ послъ-полуденную молитву—экимджи-намазт, по аварски баканы-какт; въ сумерки, когда на горизонтъ совершенно изчезнуть лучи солица, совершается четвертая вечерняя молитва — ахшамт-намазт, по аварски маркачу-какт, и, наконецъ, когда совершенно стемнъетъ, тогда совершается пятая и послъдняя молитва—яссы-намазт, или, по аварски, боголиль-какт.

На основаній корана, мусульманинь должень всегда молиться, обращаясь лицомь къ Каабъ (Меккъ), и передь молитьою обязань совершить омовеніе семи членовъ своего тъла: двъ руки, двъ ноги, лицо, голову и проч. Впрочемь, совершивъ однажды омовеніе, онъ можетъ соблюсти для послѣдующихъ намазовъ достомазъ, т. е. частоту къ молитвъ. Такая чистота можетъ быть сохранена только тогда, когда мусульманинъ избъгнетъ прикосновенія къ женщинъ и нечистымъ животнымъ: собакъ и свиньъ. Точно такъ же должно сохранять чистоту въ платьъ: облитое виномъ, оскверненное прикосновеніемъ собаки или свиньи, одно должно быть вымыто семь разъ сряду. Во время

<sup>(4)</sup> Отчетъ общества востановя, христіан, за 1866 годъ, Закатальскій округъ А. Посербскаго. Кавк. 1864 г. № 61. Картины Кавказскаго края Зубова ч. III. Пофздка въ Джарскую и Бълаканскую области. Тифлис. въд. 1830 г. № 82.

молитвы мужчины снимають съ себя обувь, а женщины и шальвары. При молитвъ дома кладется подъ ноги коврикъ, называемый намазлыкъ, а въ дорогъ его замъняетъ черкеска или архалукъ; впрочемъ въ постилкъ нътъ надобности, если правовърный найдетъ, подлъ ръки или родника, камень съ плоскою поверхностю.

Гдё бы мусульманинь ни быль, чтобы онь ни дёлаль, онь должень, съ наступленіемъ времени намаза, оставить все и, избравъ удобное мёсто, гдё-нибудь возлё рёки, совершить сначала омовеніе, а потомъ прочесть молитвы. Совершивъ омовеніе, онъ снимаєть съ себя обувь и верхнюю одежду, разстилаєть ее, и, обратясь лицомъ къ гробу Магомета, читаєть молитвы и дёлаєть установленные поклоны. Въ томъ случаї, если, съ наступленіемъ времени намаза, путешественникъ находится вдали ріки или родника, тогда онъ можеть совершить теемумъ-намазъ, въ которомъ вода заміняєтся пескомъ. Пропустить утренній намазъ считаєтся большимъ грёхомъ, такъ что подобный человікъ долженъ отмаливаться въ слёдующіе намазы или, какъ говорять аварцы, какъ-бицызи, т. е. долженъ наверстать молитву. Изъ всёхъ пяти намазовъ только полуденный намазъ не считаєтся обязательнымъ для каждаго правовёрнаго.

Мусульманину, ѣдущему на войну противъ невѣрныхъ или находящемуся въ нути болѣе двухъ сутокъ по своимъ дъламъ, дозволяется не производить намаза, потому что онъ совершаетъ сафаръ-халялъ — богоугодное путешествіе; всякое же исполненіе порученія невѣрныхъ называется сафаръ-масссіямъ — богопротивное путешествіе, и такой путешественникъ не освобожнается отъ намазовъ.

Во время намаза правов $\ddagger$ рный читаетъ сначала молитву Aльxамz, произносимую стоя на ногахъ.

— Во имя Бога милосерднаго и инлостивато! произносить онъ. Хвала будь Богу, Господу всъхъ тварей, царю въ нень судный, дълающему добро на земль всъмъ и на томъ свъть имьющему воздать достойное по заслугамъ каждаго! Тебъ мы служимъ, отъ тебя помощи просимъ, настави насъ на путь истинный, на путь благоугодный передъ тобою, отклони отъ насъ путь. навлекающій на насъ гнъвъ твой. Аминь!

Затёмъ онъ становится на колёни и произносить молитву атахи-атуль собственно цитированіе разговора Магомета съ Господомъ и ангелами, во время бытности пророка на седьмомъ небё у престола Всевышняго Творца.

Маюметт. Почетъ, благодать, благочестие, благополучие Богу!

Вогя. Привътствую! Это пророкъ-благодать моя Тебъ и почеть!

Магометт. Привътъ намъ и всемъ благочестивымъ людямъ!

Ангелы. Заявляемъ: что нътъ Бога кромъ Бога! еще заявляемъ, что Магометъ—его пророкъ!

*Прибавление молящаюся*. Просимъ у Бога милости для Магомета и его потомства!

Основываясь на изречени корена, что у всякаго человёка ангелы, безпрестанно смёнаясь, помёщаются передъ нимъ и позади его, и что они, по повелёнію Бога, наблюдають за нимъ—пусульманинъ, по окончаціи второй молитвы, поворачиваеть свою голову къ правому и лёвому плечамъ:

— Привътъ и благодать вамъ Божія! (Асалямъ алейкюмъ, ва рахматулла!) говоритъ онъ, сидящимъ будто бы на его плечахъ, ангеламъ и записывающимъ въ вниги всъ его дъла, дурныя и хорошія, для предъявленія ихъ на страшномъ судъ.

Какт обязательно для каждаго мусульманина совершать намазы, точно также необходимо исполнять три такт называемых годовых намаза: каждую нятницу—джумма-намазт; по окончании поста—Рамазант-байрамт-намазт и въ праздникъ жертвоприношенія—курбант-байрамт-намазт.

Кромъ того, по уставу магометанской религіи, существують еще случайные намазы, какъ, напримъръ, при затмъніяхъ солнца и луны, и намазы-суннеть—не обязательные намазы, исполненіе которыхъ считается дѣломъ богоугоднымъ, но не исполняющій ихъ не гръшитъ передъ уставами своей религіи. Перечисляя всѣ намазы, г. Пржецлавскій насчитываетъ ихъ въ сутки болѣе 34 съ 78 поклонами.

Дагестанцы не следують строго этому правилу и молятся или совершають намазь только потому, что за этимь следять дибиры, и при Шамиле виновные въ неисполнении установлений религии подвергались заключению въ яму, а иногда осуждались и на смертную казнь, потому что блюстители религозныхъ обрядовъ, основываясь на постановлении корана и шаріата, признавали такихъ лиць отступниками отъ религи или глурами.

Не смотря на такую строгость, для большей части горцевъ совершать намазъ все равно, что отбывать общественную повинность.

Зная только наружные обряды своей религіи, по правиламу которой каждый обязань быть въ день изсколько разъ въ мечети, горцы часто, сидя въ изскольких шагахъ отъ нея, ленятся встать съ изста и не обращають пикакого вниманія на крикъ муллы или будуна (1), возвъщающаго о паступленіи времени молитвы.

Редигія запрещаєть имъ пьянство, а между тъмъ оно развито у горцевъ до чрезвычайности; только одна бъдность удерживаєть ихъ отъ предація себя вполнъ этому пороку. Правда, руководствуясь уставомъ своей религіи, они не употребляють винограднаго вина, но за то не отказываются отъ водки и часто заходять въ духаны (кабаки, мелочныя лавочки), которыя появились теперь въ каждомъ аулъ, и торгують исключительно водкою.

Правовърные говорять, что Магометь запретиль випоградное вино только потому, что оно не очищено огнемь, и что тогда не умъли дълать хальбиаго,

<sup>(4)</sup> Будунъ-помощникъ муллы или кадія, завъдующій хозяйственною частію мечети.

употребленіе котораго они, не считая діломъ грізховнымъ, находять весьма пріятнымъ.

Такое противоръчіе въ религіозномъ върованіи встръчается на каждомъ шагу. Изъ религіознаго фанатизма горецъ считаетъ непремънною обязанностію, въ теченіе своей жизни, хоть разъ побывать въ Меккъ у гроба Магомета, но въ то же время не стъснится толковать коранъ совершенно въ противную сторону, если въ такомъ толкованіи видитъ свою польву. Духовенство, обязанное слъдить за чистотою религіи, быть примъромъ и образцемъ для народа, поступаетъ точно также.

Одинъ кадій, страстный охотникъ до чаю, бывая часто у русскихъ чиновниковъ, выпивалъ безчисленное множество стакановъ, за что и заслужилъ упреки и замъчанія отъ своихъ единовёрцевъ, строгихъ мусульманъ.

— Въ книгахъ пророка сказано, отвъчанъ на упреки обвиняемый, что на обязанности каждаго правовърнаго лежитъ долгъ наносить сколь возможно болъе вреда невърнымъ гнурамъ. Я исполняю свято этотъ завътъ, ибо выпиваю сколько можно болъе чаю и цакладываю сахару по нъскольку кусковъ въ стаканъ, и тъмъ приношу ущербъ хозяину, который меня поитъ, думая этимъ сдълать меня своимъ другомъ.

Говоря и поступая такимъ образомъ, этотъ же самый кадій, если только опъ побываль въ Меккъ, будеть относиться съ презръніемъ къ человъку, не посътившему гроба Магомета, но строго исполняющему всъ обряды религіи и чистоту върованія.

Побывавшій и поклонившійся гробу Магомета получаеть названіе хаджи (аджія), пользуется почетомь и уваженіемь, какъ севершившій богоугодаює діло и дійствительно трудноє путешествіє. Посліднее предпринимается сънівкоторою церемонією.

Передъ отъйздомъ отправляющійся ділаетъ прощальный обідъ родственникамъ и знакомымъ, на которомъ просить простить ему всё обиды и молить за него Бога. Гости, въ свою очередь, просять его помолиться за нихъ
у гроба Магомета. Въ пятнину назначается обыкновенно отъйздъ и тогда всё
собираются въ мечеть. По окончании службы, йдущій опять просить у всёхъ
присутствующихъ прощенія и отправляется домой, гдё наедине прощается
съ женами и дётьми.

Провожающие собираются въ это время около дома; между ними являются и муллы, которые, съ выходомъ богомольца изъ дому, читаютъ на расивъв разные стихи изъ корана, сопровождая ими путешественниковъ, идущихъ впереди толны, повторяющей каждую фразу прочитаннаго стиха. Толна женщинъ, съ блюдами или большими подносами на головъ, наполненными сластями и разнаго рода кушаньями, замыкаетъ шествіе. Отойдя довольно далеко отъ деревни, вся толпа останавливается, уничтожаетъ все принесеннов на подпосахъ и, попрощавшись окончательно съ богомольцами, возвращается домой.

Воввратившись обратно на родину, многіе изъ горцевъ дѣдались ярыми фанатиками, надѣвали особаго цвѣта чалму и становились способными къ воспріятію всякаго рода ложныхъ ученій, присущихъ всему мусульманскому міру. Къ числу такихъ ученій слѣдуетъ отнести ученіе о средствахъ къ сближенію съ Богомъ, или ясновидъніе, проявляющееся преимущественно въ средѣ послѣдователей тарыката.

Это сближение съ Богомъ истинныхъ послъдователей религи извъстно было жителямъ горъ въ трехъ различныхъ видахъ, хотя и отличающихся одинъ отъ другаго наружнымъ проявлениемъ, но, въ сущности, находящихся между собою въ самой близкой и родственной духовной связи.

Первоначальный видъ этого проявленія называется хошистулла или, какъ оно было извъстно въ Дагестанъ, гошискулла — любовь къ Богу, при которой человъкъ дълается способнымъ къ воспріятію самыхъ восторженныхъ истинъ религіи, изложенныхъ въ тарыкать. При продолженіи дальнъйшаго совершенствованія, гышькулла обращается въ зульматъ — потемнъніе, темнота, которая потомъ можетъ перейти въ карамать — въ ясновидъніе, прозорливость. Человъкъ, обладающій караматомъ, считается вступившимъ въ область хякиката, т. е. достигшимъ самаго высшаго духовнаго совершенства.

Каждый человъвъ, истинно любящій Бога, можетъ подвергнуться гышькулла, и чъмъ чаще онъ будетъ устремлять свои мысли въ Богу, чъмъ чаще
будетъ молиться и читать духовныя вниги, тъмъ сильнъе и продолжительнъе
бываетъ гышькулла. Проявленіе гышькуллы обывновенно бываетъ въ то
время, когда молящійся, окончивъ чтеніе внигъ, начинаетъ призывать имя
Божіе и произноситъ, въ теченіе нъскольвихъ часовъ, бевъ отдыха, молитвословіе — ля—илляхи—иль—Аллахт! Возвышая постепенно толосъ и устремляя
свои мысли въ мъста горнія, фанатикъ, что называется, зачитывается и съ
дивимъ врикомъ Аллахт! падаетъ въ обморокъ. Такое состояніе называется
джаябэ, а въ простонародіи джазмъ, что въ переводъ означаетъ: елеченіе
духа къ Божеству.

Видимое же явленіе, которое проявляется надъ молящимся, можетъ быть названо сотрясеніемо.

Люди, одержимые такого рода проявленіемъ духовной дѣятельности, по ихъ увѣренію, въ продолженіе обморока видять рай, адъ и всѣ подробности загробной жизни, а также пророковъ и ангеловъ, посланныхъ верховнымъ существомъ для бесѣды съ ними, и даже самого Бога.

Извъстно, что самое высшее проявление этой дъятельности было у самого пророка Магомета, который въ такомъ состоянии продиктовалъ весь коранъ, этотъ духовный и гражданскій кодексъ мусульманъ. Въ Дагестанъ же, по словамъ Шамиля, былъ только одинъ человъкъ, Ширвани—Хаджи—Абдулла, который неоднократно удостоивался лицезръть всъ эти чудеса; всъ же остальныя лица, показывавшія видъ будто и они одержимы джазмомъ, были не болье какъ

шарлатаны, люди, находившіе въ подобномъ состояніи свои собственныя выгоды.

Мы не будемъ говорить о томъ, на сколько достойно вёры фактическое состояніе человёка, одержимаго джазмомъ, скажемъ только, что среди горцевъ не было недостатка въ шарлатанахъ. Почти въ каждомъ аулё были такіе люди, которые выдавали себя за одержимыхъ этого сорта болёзнію.

По окончаніи намазовъ, обыкновенно въ мечетяхъ читаютъ на распъвъ, ля-илляхи-иль-Аллах (нътъ Бога; кромъ единаго Бога). Повтореніе этой фразы, нъсколько десятковъ разъ, носить названіе зикра. При зикръ случается весьма часто, что муршидъ (учитель или наставникъ тариката) дуетъ на муридовъ (учениковъ). Отъ этого дуновенія они приходятъ въ такой экстазъ, что начинають прыгать и падать на землю, какъ бы по волшебной силъ цалочки. Прыгающіе увъряють, что такое состояніе происходитъ отъ проявленія въ нихъ высшей духовной силы, а въ сущности они прыгають для того только, чтобы пріобръсть себъ уваженіе среди сусвърнаго народа. Молодые горцы подсививаются надъ такими вдохновенными людьми, и потому послъдніе, кто поумнъе, показываютъ свои фокусы передъ стариками или женщинами, а находятся и такіе, которые предаются джазму въ мечетяхъ при стеченіи народа.

Чтобы иметь некоторое понятіе объ этомъ религіозномъ шардатанстве, мы приведемъ слова очевидца объ одномъ изъ муталлимовъ (ученикъ при мечети). Вотъ что онъ дълалъ: когда въ мечети начинали читать ля-илляхи-иль-Аллахъ, онъ повторялъ сначала эту фразу тихо, вмъстъ съ прочими покачивая головою, то на право, то на лъво. Потомъ, говоритъ Абдулла-Омаровъ, онъ «постепенно повышалъ голосъ больше и больше, приходилъ въ такое изступленіе, что едва слышалась только послъдняя чоловина фразы, т. е. иллаллахъ; потворяя ее съ отчаяннымъ крикомъ, онъ съ бъщенствомъ начиналъ подорыгивать на колънахъ, совершенно на подобіе курицы, у которой сейчасъ оторвали голову, испускалъ при этомъ какіе-то отчаянные крики и стоналъ: Аллахъ, Аллахъ! наконецъ падалъ неподвижно, какъ мертвый. Народъ смотрълъ на него съ жалостію и завидовалъ его набожности. Въ короткое время онъ сдълался извъстнымъ по цълому аулу.

«Намъ было досадно, пишетъ далъе Абдулла Омаровъ, что всъ жители начали преимущественно обращаться къ нему съ просъбами написать какую нибудь молнтву или читать коранъ за упокой души кого-нибудь умершаго, а насъ, остальныхъ муталлимовъ, почти вабыли. Къ тому же мы очень сомиввались въ дъйствительности его джазма; онъ подавалъ намъ поводъ подозръвать его въ фальши: такъ, напримъръ, бывало при насъ, когда никого посторонняго нътъ, онъ пилъ бузу, а народу проповъдывалъ, чтобы не употребляли этого напитка, и разсказывалъ какъ гръшно и противно Богу пить бузу или водку и куритъ табакъ. Онъ даже избъгалъ при людяхъ ъсть хлъбъ испеченный на дрозжахъ, потому что дрозжи дълаются изъ бузы.

«Однажды мы сговорились испытать нашего святаго во время божествен наго его вдохновенія.

«По книге мы знаци, что, кто въ действительности впадаеть въ джазмъ, тотъ лишается всякихъ чувствъ. Однажды мы командировали двухъ муталлимовъ, чтобы они стали рядомъ съ нашимъ святымъ, во время намаза, и когда онъ впадетъ въ джазмъ, чтобы они вонзили ему въ ногу тайкомъ шило. Какъ только святой, по своему обыкновеню, впадъ въ обморокъ, послъ сильныхъ и частыхъ прыжковъ своихъ, муталлимы потихоньку вонзили ему въ ногу шило. Святой сначала ограничился маленькимъ движеніемъ, не желая датъ зпать, что онъ чувствуетъ, а когда муталлимы не переставали повторять свой опытъ, онъ вскочиль вдругъ и вскричалъ: «ай, ай, что вы делаете!» и тутъ же замолчалъ, опустивши голову на грудъ; мы разбъжались смъксь, а пъкоторые старики перетолковали этотъ случай совстиъ въ пользу пашего святаго: «ахъ бъдный! говорили они: върно къ нему пришли ангелы»; другіе же говорили, что, должно быть, нечистый духъ преслъдуетъ его и, въроятно, это на него онъ кричалъ. Послъ этого онъ избъгалъ сосъдства муталлимовъ при молитвъ, а если случалось таковое, то ни за что не впадалъ въ джазмъ».

Люди, одержимые вторымъ видомъ религіовнаго фанатизма, золматомз—
потемнѣніемъ, впадають также въ обморокъ и находятся въ безчувственномъ состояніи въ полномъ значеніи этого слова. Во время пароксизма, больной
инчего не слышитъ, что говорятъ вокругъ, и не сознаетъ, что съ нимъ дѣлаютъ. Физическихъ страданій въ это время онъ тоже не чувствуетъ, но съ
приходомъ въ сознаніе имъ овладъваетъ слабость, продолжающаяся иногда
пъсколько дней.

По свидётельству г. Руновскаго этою болёзнію страдаль и Шамиль. Когда кто нибудь выёзжаль изъ своего дома, съ намёреніемъ видёть имама и передать ему какую пибудь экстренную и при томъ непріятную новость, то Шамиль чувствоваль это, хотя бы ёдущій быль за десатки версть отъ него. Сердце его начинало биться сильнёе, имъ овладёвала тоска и опъ испытываль головокруженіе. По № № приближенія посётителя къ дому Шамиля, припадки эти постепенно усиливались, а когда онъ входиль въ домъ, тогда имамъ окончательно впадаль въ обморокъ (¹).

Основываясь на этомъ, г. Руповскій старается отклопить отт Шамиля всякое шарлатанство передъ народомъ и видитъ въ этомъ одно только проявленіе болѣзни. Не оспаривая достовърности слышаннаго авторомъ раз-

<sup>(1)</sup> Легенды, народная медяцина, предразсудки и върованія дагестанскихъ горцевъ А. Руновскій Вабліотека для чтенія 1862 г. т. 173. Дагестанъ, его нравы и обычаи П. Пржецлавскій, Въстникъ Евроцы 1867 г. т. III. Восноминанія муталлима Обдуллы Омарова Сборникъ Свъд. о кавк. горцахъ выпус. І Тиф. 1868 г. Четыре мъсяца въ Дагестанъ И. Вученча Кавк. 1864 г. № 76 и 77. Замътки о домашнемъ бытъ дагестанскихъ горцевъ Н. Абельдяева Кавк. 1867 г. № 50. Поъздий въ Ичкерію И. Ограновича Кавк. 1866 г. № 23. Муридизмъ и газаватъ въ Дагестанъ А. Руновскій Русскій Въст. 1862 г. № 12.

сказа и не зная, какъ часто повторялось такое состояние у имама, можно, съ другой стороны, привести дъйствительный фактъ, что на Гунибъ, гдъ сообщена была Шамияю самая непріятная новость, онъ былъ все время въ сознательномъ состояни.

Существование среди народа лицъ, одержимыхъ разнаго рода релагіозными бользиями, указываетъ на низкую степень его развитія и на склопность къ суевърію и предразсудкамъ. Дагестанцы въ изобиліи обладаютъ и тъмъ, и другимъ.

Горцы говорять, что среди нихъ существуютъ колдуньи, знахари и знахарии. Колдуньи только могуть портить людей, знахари, при помощи гаданій, предсказывають будущее, а знахарки употребляють свои знанія и разныя нашептыванія при леченіи больныхъ. Колдовство есть исключительная принадлежность одибхт. женщинъ, а знахарство — мужчинъ и женщинъ. Колдовство, въ какихъ бы видахъ оно не выражалось, всегда нреследовалось и народомъ, и властями, но предсказатели будущаго, напротивъ того, открыто пользовались славою и нъкотораго рода уваженіемъ.

Колдовство, но митнію народа, пріобратается только при содайствіи нечистой силы, сношеніе съ которою прерываеть всякую связь съ религією, и потому открытая колдупья наказывалась смертію. Колдовство, по митнію туземцевъ, распространялось исключительно на женщинъ, которыя, по несовершенству своей натуры, доступны всякому дьявольскому навожденію. Виды колдовства и средства къ тому одинаковы съ тами, которыми располагаютъ и чеченцы. Посладніе, впрочемъ, считаются даже насколько искуснайшими.

Всё средства дагестанских колдуній заключались въ одномъ корнё хапулипхерз (собачій лай-трава) дающемъ, впрочемъ, весьма разнообразные результаты. Присутствіе этого корпи обозначается красивою травкою желто-зеленаго цвёта, очертапіемъ своимъ похожею на листья моркови, а самый корень имъетъ видъ медвёжьей лапы.

Добываніе корня и порча женщинъ производится одновременно. Колдунья ночью отправляется отыскивать корень и, найдя его, ложится ничкомъ на землю такъ, чтобы захватить подъ себя листья волшебнаго кория. Произвеся закливаніе, злая колдунья требуетъ, чтобы корень производилъ на такую-то женщину извъстные пароксизмы, въ опредвленное время и такіе-то періоды: черезъ недвлю, мъсяцъ, одинъ разъ въ годъ, словомъ, по усмотрънію того, кто сделалъ заказъ испортить эту женщину. При этомъ колдунья кричитъ голосомъ собаки, шакала или осла, смотря по тому, какого животнаго голосъ намърены присвоить испорченной женщинъ. За тъмъ, вырвавъ корень, колдунья несеть его домей, сущить и растираетъ въ порошокъ. Данный въ пищъ или питьъ, порошокъ этотъ производитъ немедленно свое дъйствіе. Болъзнь о колдованной постепенно усиливается и обращается въ совершенное бъщенство, въ которомъ она, съ ласмъ и крикомъ, бросается на людей и кусаетъ ихъ. Впрочемъ укушеніе такой больной не заразительно, но она, въ припад-

къ бъщенства, можетъ закусать человъка на смерть, а потому подобныхъ больныхъ родственники помъщаютъ въ отдъльныя комнаты или сажаютъ на цъпь. Болъзнь эта считается неизлечимою и оканчивается всегда болъе или менъе мучительною смертію.

Знахари производять свои гаданія по бараньей лопаткі, причемь способь гаданія точно такой же, какь у чеченцевь, да и лучшими гадальщиками считаются не туземцы, а чеченцы Чаберлоевскаго общества (татбутри), или, какъ Шамиль ихъ называеть, горные чеченцы.

Бромъ колдовства и гаданій, горцы върять въ существованіе нечистой силы или чертей. Смотря на падающія звъзды, каждый горець говорить, точно также, какъ и чеченець, что то огни, бросаемые ангелами въ чертей, подслушивающихъ небесные разговоры. Онъ не сомпьвается въ справедливостя этого потому, что въ коранъ написано: «мы украсили небо свъта свъчами (звъздами), и мы сдълали ихъ предметомъ бросанія въ чертей». Отъ такого бросанія звъздъ погибаетъ великое множество чертей, а нъкоторые изъ нихъ падають въ море и превращаются въ хищныхъ чудовищь, или же, оставшись на сушъ, появляются въ видъ домовыхъ. Послъднихъ горцы считаютъ состаръвшимися чертями.

Мпожество подобных предразсудковъ сопутствуютъ въ жизни каждаго дагестанца. У нихъ точно также есть тяжелые дни, есть и легкіе. Первыми считаются воскресенье, понедёльникъ и суббота; послёдняя въ особенности пользуется самою дурною репутацією, такъ что сколько-нибудь порядочный человъкъ ни за что не начнетъ въ субботу никакого важнаго дѣла. Легкими диями признаются среда, и въ особенности четвергъ, считающійся самымъ удобнымъ и легкимъ днемъ для начала всякаго рода предпріятій. Вѣра въ него была такъ сильна, что Шамиль выступалъ въ походъ противъ русскихъ премущественно по четвергамъ. Изтница считается недъльнымъ днемъ и находится въ большомъ уваженіи Мусульманинъ посвящаеть ее отдохновенію послѣ недѣльныхъ трудовъ и молитвѣ въ мечети. Кромѣ вѣры въ значеніе дней, каждый мужчина и женщина имѣютъ множество предразсудковъ, перечислить поторые нѣтъ возможности. Обрѣзывая, напримѣръ, ногти, женщина тщательно собираетъ ихъ въ особый ящикъ, изъ желанія, чтобы ее любили, вѣря что выбрасываніе ногтей ведетъ къ обратному.

Подместь комнату, или вынести золу ночью, считается дурнымъ дѣломъ, и существуетъ увъренность, что отъ этого домъ объднъетъ.

Каждый горець вёрить, что, при выходё изъ дому, если встрётишься съ хорошимъ человёкомъ—все будетъ хорошо, а съ дурнымъ—худо. Если ёдущему встрётится на дороге лисица—хорошо, а заяцъ худо; кто пройдетъ между овцами или стоя будетъ надъвать шальвары, тотъ непремънно забольеть, а тъ изъ мужчинъ, которые встрётятъ апръльскій дождь съ открытою головою, на всегда избавятся отъ головной боли и внутреннихъ болъзней.

Принести изъ другой комнаты, въ комнату женатаго человъка, горячіе

уголья и прибавить ихъ въ горящимъ на очагъ дровамъ—значитъ предскавать ховянну, что онъ возьметь себъ другую жену. Горцы върятъ, что въ тъхъ селеніяхъ, около которыхъ протекаетъ ръка съ песчаными берегами, народъ бываетъ красивый. Туземецъ не любитъ въдить на лысомъ или бълоногомъ конъ, потому что примъты такой лошади предвъщаютъ, что жена съдока оповоритъ его брачное ложе. Если при переправъ черезъ ръку лошадь остановится, для естественной надобности, то это считается дурнымъ предзнаменованіемъ для всадника, и, чтобы избавиться отъ несчастія, хозяинъ промъниваетъ лошадь, или часть сбруи, уздечку, подпругу, или что нибудь подобное. Народъ върить въ цълебное свойство нъкоторыхъ камней, деревьевъ и разныхъ животныхъ. Та женщина, которая носить на себъ частичку отъ мельничного жернова и подвержена выкидышамъ, можетъ родить благополучио.

Если, при помощи рашпиля, добыть изъ чернаго камня (асвать), мякоть бълаго цвъта, то она служить противоядіемь отъ всъхъ жидкихъ ядовъ, а мякоть желтаго цвъта—отъ всъхъ густыхъ и твердыхъ ядовъ. Камень, находящійся въ гнѣздѣ дасточки (хатафъ), если онъ бълаго цвъта, то исцъляетъ головную боль, а нраснаго — укръпляетъ нервы, прогоняетъ печаль и страхъ. Въ головъ змѣи находится камень въ формъ пуля (хаятъ), который, будучи носимъ на тѣлѣ, избавляетъ отъ уязвленія змѣй, останавливаетъ кровотеченіе и укръпляетъ мысли; носимый же на шев—исцѣляетъ головную боль. Послъдняя исцѣляется также и при помощи положеннаго на голову камня, находящагося въ желудкъ курицы (джу-джаджатъ). Тотъ же самый камень, положенный подъ подушку младенца, способствуетъ тому, что ребенокъ будетъ, не вздрагивая, спать спокойно; носимый на тѣлѣ, этотъ камень укръпляетъ нервы.

Передъ луннымъ затмѣніемъ, народъ благоговъетъ и видитъ въ этомъ гнѣвъ Божій. Того, кто предсказываетъ затмѣніе луны, принимаютъ за святаго, а самое явленіе считаютъ случайнымъ, и часто приписываютъ его своимъ

гръхамъ и богопротивнымъ поступкамъ.

— Вотъ хоть бы нашъ теперешній кадій Курбанъ, говорять горцы, собираєть закать (десятина съ полей) для учениковъ, а ихъ у него никогда не бывало! Онъ и табакъ нюхаетъ, и бузу пьеть—и съ тъхъ поръ, какъ онъ кадіемъ, жители начали сильно мереть... Пожалуй, пусть дълаетъ что хочетъ, это бы ничего; да черезъ такихъ людей гитевъ Божій падаетъ на всъхъ: урожаи стали не то, что прежде; недавно было затмъчіе луны, въ прошлый годъ земля трясласв... Все это признаки гитева Божія!

Мы сказали уже, что магометанская религія установила особые намазы въ ть дни, когда случается солнечное или лунное затмъніе, и что она предписываетъ правовърнымъ проводить эти дни въ молитвъ. По этому, лишь только случится затмъніе луны, какъ народъ, весь перепуганный, высыпаетъ на дворы и на улицы; на крышахъ появляются муллы, призывающіе правовърныхъ въ мечеть, на молитву. «Я тоже вышелъ на крышу, пишетъ Аб-

дулла Омаровъ, и посмотрълъ на луну, которан была до половины кровавато цвъта. Признаться, мною овладълъ страхъ и мысли мои были заняты все время молитвами. Я чувствовалъ въ себъ набожное волненіе и вворы мои стремились туда, къ затмившейся лунъ; я думалъ, что вотъ-вотъ увижу фигуры ангеловъ, которые схватили луну раскаленными желъзными щипцами...»

Горцы, въ обыкновенное время мало послушные призыву муллы, спъшатъ теперь въ мечеть цёлыми толпами, а женщины группируются вокругъ храма.

— Аллахъ, Аллахъ! прости насъ гръшныхъ! кричатъ они. Одни плачуть, другіе упрекають людей за гръхи и беззаконія.

— Бъдная благословенная лупа, слышны возгласы однихъ, страдаетъ отъ нашихъ гръховъ!

— О Боже, прости! върно конецъ міра, замъчають другіе.

Между тамъ въ мечети народъ усердно молится, въ ожидании окончания затмъня, послъ котораго у каждаго на душе становится легче, будто Богъ простилъ кающихся грешниковъ и услышалъ ихъ молитву. Переставшие страшиться за свою участь, жители слушаютъ теперь предсказания кадия, сидищаго на своемъ обычномъ мъстъ и перелистывающаго какую-то книгу. Онъ говоритъ имъ, что такъ какъ затмъние лупы случилось въ роджабъ-мъсяцъ, то будетъ хороший урожай, что въ западныхъ мъстахъ будетъ падежъ скотины, а на востокъ холера и смерть одного великаго человъка; что зима будетъ холодкая и неурожай на фрукты.

— Пророкъ Божій Магометъ, да благословить его Аллахъ—читаетъ кадій — говорилъ, что когда последователи мои не будутъ исполнять въ точности повельній Божіихъ и погрязнутъ въ гръхахъ, будутъ воровать, убивать своихъ единовърцевъ безъ причины, клеветать другъ на друга, ненавидъть своего брата по въръ; когда дъти не будутъ слушать и уважать родителей, молодые будутъ противоръчить старшимъ, муллы и кадіи будутъ брать
взятки за ръшеніе дълъ, будутъ вести дружбу съ гяурами, будутъ наклонны
къ ложному свидътельству, лжи и прочее—тогда Богъ, желая доказать гръшнымъ рабамъ свое могущество и отвратить ихъ отъ гръховъ, покажетъ имъ
знакъ своего гивва: затитніемъ луны, солнца, землетрясеніемъ и прочее.

Боже упаси! Боже упаси! кричать въ одинъ голосъ всъ слушатели. Подготовивъ такимъ образомъ присутствующихъ, кадій требуетъ отъ нихъ пожертвованій на богоугодимя дъла, и приношенія сыплятся въ изобиліи.

Совершеніе богоугодных діль и разнаго рода пожертвованій лежить на обязанности каждаго правов'єрнаго. Пророкь сказаль, что имант, или віра въ Бога, иметь семдесять семь вітвей. Главная изь нихъ та, чтобы сказать чистосердечно и съ теплою вірою: итть Бога, кромь единаю Бога, и Магометь пророкь его, а самая низшая и послідняя вітвь есть: сдеинуть съ дороги камень, чтобы было удобно для проходящаго.

Основываясь на этомъ, каждый религіозный мусульманинъ считаетъ своею

обяванностію ділать, оть времени до времени, различнаго рода пожертвованія. Посліднія вызвали даже въ мусульманском мір'є особый праздникъ жертвоприношенія, или жертвенный день—курбанз-байрам (курбанз на арабском язык значить жертва, а байрам, по-татарски, праздникь).

Празднованіе курбанъ-байрама у горцевъ мало чѣмъ отличается отъ празднованія его во всемъ остальномъ мусульманскомъ мірѣ. За нѣсколько дней до праздника, хозяева припасаютъ барановъ; кто покупаетъ, а кто вытребываетъ его изъ своего стада, чтобы лучше откормить дома. Съ наступленіемъ праздника, жители, рано утромъ, собираются въ мечеть, а женщины, стоя толпами подъ окнами ея, слушаютъ проповъди кадія, повторяющаго большею частію различныя заповъди, за неисполненіе которыхъ ожидаютъ каждаго самыя строгія наказанія.

По окончаніи службы въ мечети, кадій и его ученики (муталлимы) обходять по саклямь, гдь читають молитвы при ръзаніи барановъ. Каждый заръзавшій курбана часть его жертвуеть на мечеть, а остальную употребляеть въ нищу самь, приготовляя изъ мяса самыя разнообразныя блюда.

Празднование и пиръ продолжается въ течение трехъ сутокъ.

Въ нъкоторыхъ обществахъ праздникъ этотъ нъсколько видоизмъняется, отъ примъси религіознаго обряда съ разными другими, порожденными народнымъ суевърјемъ.

Такъ, жители селенія Чохъ, Гунибскаго округа, въ этотъ день вев поголовно идуть изъ мечети на дорогу, ведущую къ сосъднему, селенію Ругжа. Впереди всъхъ идетъ старшій муэззинъ, или будунъ (призыватель къ молитвъ) съ обнаженною саблею; по бокамъ его, въ качествъ ассистентовъ, слъдуютъ два муталлима (ученика), изъ которыхъ первый несетъ значекъ, похожій на флюгеръ, а второй—большой глиняный и пустой кувщинъ; за ними слъдуетъ толпа, вооруженная камнями. На опредъленномъ мъстъ дороги толпа останавливается.

— Алда-акберъ! Ля-иль-Алда-иль-Алда (Богъ великъ, ивтъ Бога, кромъ Бога), кричитъ муззанъ троекратно, и начинаетъ размахивать по воздуху саблею.

Муталлимъ бросаетъ вверхъ пустой кувшинъ, который, будучи осыпанъ тучею камней и разбитый ударами сабли муэззина, въ осколкахъ падаетъ на землю. Чъмъ мельче осколки этого кувшина, тъмъ обильнъйшій урожай предвъщаютъ они.

«По преданіямъ, говоритъ г. Пржецлавскій, чохцы, исповъдующіе нынъ исламизмъ, были прежде христіанами. Они съ вышеописаннымъ обрядомъ соединяютъ не только повърье объ обидьномъ урожав, но еще объ обильномъ урожав въ ущербъ христіанамъ, именно тушинамъ, въ сторону которыхъ обращаются, разбивая кувшинъ, и съ которыми враждуютъ, вслъдствіе различія религіозныхъ върованій».

«Ругжинцы, принявшие исламъ долеко позже чохцевъ, совершаемый по-

следними обрядъ относять на свой счеть и, не доверяя показаниямъ, что онь черезъ ихъ головы направляется собственно на тушинъ, старались сначала откупиться отъ чохцевъ, посылая имъ въ подарокъ въ байраму одного быка, но потомъ, видя, что церемонія не прекращается, просили бывшаго имама запретить обрядъ кувшиноразбиванія, потому что онъ можетъ подрывать ихъ урожаи. Шамиль, обративъ въ шутку жалобу эту, посовётываль обижающимся совершать подобный же обрядъ и, при разбиванія кувшина, обращаться къ населеню, живущему на плоскости и подчинившемуся русскимъ, паправляя свои недружелюбныя желанія черезъ головы чохцевъ».

Бъдность и всеобщій недостатокъ земли заставляли ругжинцевъ хлопотать, чтобы не было никакой порчи въ урожав. При маломъ посъвъ, каждый житель горъ можетъ разсчитывать на то, что будеть сытъ только при хорошемъ урожав, и потому, очень естественно, онъ старается устранить все то, что можетъ лишить его обильной жатвы. Кидая въ землю зерна, онъ дълаетъ это съ молитвою и особою церемоніею, которая предшествуетъ посъву и бываетъ не одинакова въ различныхъ обществахъ. У казикумухцевъ, пли лаковъ, напримъръ, она извъстна подъ именемъ выеоза плуга ез поле.

Съ наступленіемъ ранней весны, какъ только начнетъ зеленъть трава и появятся изъ-подъ снъта первые цевты, каквкумухцы толкують уже объ этомъ праздникъ. Хозяинъ дома собираетъ семейный совътъ, на которомъ ръшаютъ вопросъ, какія на этотъ годъ унавовить пашни и какимъ дать отдыхъ, оставляя ихъ свободными отъ посъва. Хозяйка дома закупаетъ передъ праздникомъ оръхи, яйца и приготовляетъ каждому, по числу дътей, барту — хлъбъ, испеченный съ разными украшеніями и имъющій форму человъческой фигуры, а иногда кольцеобразную или крестообразную. Лицевую сторону хлъба украшаютъ обыкновенно сухими фруктами, яйцами и оръхами.

Дъти, передъ наступленіемъ такого праздника, также не остаются праздными: приготовляютъ пращи для бросанія *шуршей* или комковъ глины, которымъ придаютъ форму сахарной головы, въ острый конецъ которой втыкаются соломенки.

Во всемъ аулѣ замѣтна особан дѣятельность: выѣзжають и подготовляють на скачку лошадей, мальчики и молодые люди, упражняясь въ бѣганьѣ, приготовляются къ бѣгу и заранѣе испытывають свои силы, пробуя кто кого перегонеть; взрослые осматривають свои корѕины, въ которыхъ вывозять обыкновенно въ поле навозъ, починяють кирки, лопаты и плуги.

- Когда ночь начинающая весну? спращивають дѣти, встрѣчаясь другъ съ другомъ.
- Послѣ завтра, отвѣчаютъ имъ лица, владѣющія достовѣрными свѣдѣпіями.

Для опредъленія временъ года, въ каждомъ почти ауль, на окружающихъ его вершинахъ, поставлены каменные столбы: на одной, гдъ солице восходитъ, и на другой, гдъ оно заходитъ. «Смотря по тому, около какого столба

солнце восходило или заходило, старики опредъляли начало каждаго изъ четырежъ временъ года».

За нѣсколько дней до наступленія весны, вь разныхъ мѣстахъ аула собираются толны односельцевъ, гдѣ разсуждаютъ о томъ, кого выбрать пахаремъ, который обязанъ будетъ въ первый разъ вывезть въ поле плугъ. Выборъ долженъ пасть на самаго честнаго и добраго человъка, чтобы, съ его хорошей и легкой руки, былъ урожай хорошъ и обиленъ. Многіе выбранные отказываются изъ боязни, что, въ случаѣ неурожая, они вызовутъ на себя ропотъ пѣлаго аула.

Наканунт перваго дня весны, дъвушки отправляются въ поле отыскивать корень особой травы— турмант и кладуть его ночью подъ подушку витстъ съ жареными вернами ячменя, завернутыми въ кусокъ зеленой шелковой матеріи, съ цълію увидъть во снъ свою будущность; молодые люди приготовляютъ и осматриваютъ, исправно—ли ихъ оружіе, чтобы можно было стрълять изъ него.

Съ наступленіемъ вечера, дёти бёгаютъ по аулу, отыснивая бурьянъ и солому, для образованія костра.

— Посмотримъ, кто больше молодецъ, кто больше всёхъ принесетъ! поощряютъ ихъ взрослые.

Такимъ образомъ натаскивается большой стогъ соломы и бурьяна, который съ крикомъ ура! поджигаютъ съ четырехъ сторонъ. Когда пламя подымется высоко, то находятся часто такіе молодцы, которые прыгаютъ черезъ костеръ сквовь огонь съ одной стороны на другую.

Шумъ и гамъ подымается въ аулѣ: на площади горитъ костеръ, въ улицахъ грохочутъ ружейные выстрълы, по воздуху летаютъ шурши съ огненными хвостами отъ зажженныхъ соломенокъ, а тамъ, на вершинахъ сосъ́днихъ холмовъ, лопаются большіе камни, начиненные порохомъ нарочно для этого вечера.

На утро всё мальчики, раздёлившись на двё стороны и выбравъ предводителей, вступають въ бой между собою.

«Въ нашемъ аудъ, пишетъ Абдулла Омаровъ, было четыре квартала, и мальчики каждаго изъ нихъ смотръли на мальчиковъ другихъ кварталовъ какъ на непріятелей и неръдко объявляли другъ другу войну. Старшіе не вмъшивались въ наши дъла, а только цъкоторые взрослые изъ молодежи приходили на мъсто битвы и ободряли насъ. Отправившись на покатостъ сосъдней горы, каждая партія старалась занять мъсто выше непріятеля, потому что на верху было легче защищаться, въ случат нападенія противной стороны, и бросать въ нее камни. Драка начиналась обыкновенно самыми неприличными ругательствами съ объихъ сторонъ, за которыми летъли комки снъга, а потомъ и камни, бросаемые сначала изъ пращи, а потомъ, по мъръ приближенія другъ къ другу, и руками. Драки не продолжались долго: та сторона, на которой случались получше бойцы и побольше численности, за-

ставляла отступать другую. Если же драка принимала серьевный видь, тогда прибытали взрослые и разнимали дерущихся. Изъ последних оказывалось не мало съ сильными ушибами и съ довольно-порядочными ранами. Подобныя драки, но гораздо въ большемъ разивръ, происходили у пасъ и съ мальчиками сосъдпихъ деревень; въ такомъ случаъ соединялись мальчики всъхъ кварталовъ и, вмъстъ съ ними, иногда участвовали и взрослые, при чемъ, кромъ камней, употребляли часто и палки. Отличившійся въ такихъ дракахъ своею храбростію и смълостію пользовался между нами особымъ уваженіемъ».

Въ день вывоза плуга самый почтенный старикъ, признанный всемъ селеніемъ распорядителемъ праздника, делаеть угощеніе всему обществу. Съ самаго ранияго утра, на площади, подяж мечети, собпрается многочисленная толпа, къ которой выносять изъ дому распорядителя насколько хлабовъ, кувшиновъ бузы и мясо. Раздъливъ принесенное между собою и упичтоживъ его, вся толна отправляется въ поле, гдъ ее ожидають уже лошади, приготовленным въ скачкъ. Туда же приносятъ отъ распорядителя праздника огромную барту, украшениую яйцами и оръхами; она передается одному изъ стариновъ, который и держить ее въ рукахъ во все время церемоніи, начинающейся скачкою. Первый прискакавшій получаеть барту, подносимую ему старикомъ съ поздравленіемъ; толна окружаетъ побъдителя, родные п близкіе друзья бросаются къ его лошади и обвъшиваютъ ея шею: мужчины — кинжалами, а женщины — платками. Несчастная лошадь, измученная скачкою, бываетъ иногда такъ увъшана этими знаками радости, что отъ тяжести ихъ едва можеть идти шагомъ. Каждый навъсившій кинжаль должень потомъ придти въ домъ къ козяпну лошади за полученіемъ своего оружія и непремънно съ чъмъ-нибудь съъстцымъ, иначе не получитъ кинжала. Оттого, въ короткое время, домъ хозянна лошади переполняется разпыми припошеніями.

На томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ происходила скачка, жители смотрятъ на обътъ нѣсколькихъ молодыхъ людей, вышедшихъ на состязаніе полуодѣтыми, съ засученными рукавами и шальварами; пользунсь совѣтомъ стариковъ и людей опытныхъ, каждый мальчикъ держитъ въ зубахъ или пулю, или камешекъ, чтобы, ео время бѣга, не такъ устать. Бъгъ происходитъ не менѣе какъ на версту и призомъ побъдителю служитъ другая меньшая барта. Случается, что приобъжавшій едва только успѣетъ схватить свой призъ, какъ падаетъ на землю отъ усталости. Тогда его поднимаютъ, ведутъ подъ руки домой, а по дорогъ его, точно также какъ и лошадъ, обвѣшиваютъ кинжалами и платками, которые выкупаютъ потомъ припошеніемъ съъстнаго въ комъ побъдителя.

Посяв скачки и бъга, по требованію толпы, является пахарь съ плугомъ, быками и одътый въ овчинный полушубокъ, вывернутый шерстью наружу. Вивстъ съ пахаремъ вся толпа отправляется въ ближайшее поле, и нътъ надобности, чтобы мъсто это было настоящею пашнею, а достаточно и простаго гумна. Точно также нътъ необходимости, чтобы пахарь вспахалъ

землю для посква, а достаточно того, чтобы онъ совершиль процессъ паханія или поднятія земли. Пахарь обходить плугомъ пашню три раза, мулла читаеть въ это время молитвы, а толпа мальчишенъ швыряеть въ пахаря комками снёга, грязью и камнями до тёхъ поръ, пока онъ не окончить своей работы. Поднявъ руки къ небу, мулла просить у Бога хорошаго и обильнаго урожая, а толпа, выслушавъ его молитву, произносить Амино!

По окончаніи церемоніи, народъ возвращается домой и пируеть, въ теченіе двухь дней, у хозяина перескакавшей лошади и прибъжавшаго первымъ мальчика. Только послё вывоза илуга въ поле каждое семейство получаеть право приступить къ полевымъ работамъ и засёвать свое поле.

Подобный обычай существуеть и у койсубулинцевь, но только съ нъкоторымъ видоизмъненіемъ.

Въ послъднихъ числахъ февраля, одинъ изъ болье почетныхъ и зажиточныхъ жителей, которому предъидущій годъ принесъ ебильный урожай, собравъ въ переметныя корзины съмена разныхъ плодовъ и растеній, пригламаетъ своихъ односельцевъ въ поле, на мъсто не тронутое еще сохою. Мулла читаетъ молитву. Хозяннъ впрягаетъ въ соху пару быковъ, проводитъ сохою двъ борозды, и это вспаханное мъсто засъваетъ приготовленными съменами. Гости, послъ угощенія, берутъ на ладонь земли, изъ вновь вспаханнаго мъста, съ помощію слюны превращають ее въ тъсто или грязь, и мажутъ себъ ею разныя части тъла — въ предохраненіе отъ ревматизма и другихъ бользней.

Между тёмъ, съ уходомъ мужчинъ въ поле, всё дёвицы, отъ 7 до 16 изтняго возраста, одъваются въ лучшія шелковыя и разноцвётныя платья, своихъ матерей и бабушекъ, и выступаютъ въ слёдъ за мужчинами побъгать, поръзвиться и поиграть на зеленой муравъ полей или въ садахъ, окружающихъ селеніе.

Такое удовольствіе предоставляется имъ только одинъ разъ въ годъ: по возвращеніи домой, шелковыя платья замѣняются обыкновенными грязными и веселье кончается. Мужчины, возвращаясь съ поля, производять стрѣльбу, скачку и джигитовку, а въ заключеніе устраивается бъгъ босыхъ мальчиковъ, скидающихъ при этомъ свое верхнее платье. Первый, достигшій цѣли, находящейся саженяхъ въ 25 отъ начала бъга, получаетъ отъ родныхъ въ подарокъ ружье, которое, по возвращеніи домой, онъ же долженъ вымѣнять на сласти и фрукты (1).

Засёных поле, горецъ можетъ разсчитывать, что онъ будетъ съ хлъбомъ

<sup>(1)</sup> Воспоминанія муталлима Абдуллы-Омарова, Сборн. свёд, о кавя, горцахъ вып. І. Тифлись 1868 г. Дагестанъ, его нравы и обычаю Павелъ Пржецлавскій, Вёстникъ Европы 1867 г. т. III. Тоже Кавк. 1860 г. № 27. Какъ живутъ лаки Абдуллы Омарова. Сборникъ свёд, о кавказс. горцахъ выпускъ III. Домашняя и семейная жизнь дагестанскихъ горцевъ аварскаго племени Н. Дъвова. Тамъ же.

только при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ: когда дождь пойдетъ во время и не будетъ продолжительной засухи. Излишекъ того или другаго вредно отзывается на его хозяйствъ и заставляетъ лишній разъ сходить въ мечеть, лишній разъ помолиться, пригласить кадія прочесть молитву и прочее. Въ продолжительной засухъ онъ видитъ гнъвъ Божій, обращенный исключительно на жителей его аула.

По върованію мусульмань, дождь идеть по воль Божіей, собственно для орошенія земли, а если гдѣ случается долгое время засуха, то это есть ни что иное какъ гнъвъ Божій, падающій на прогнъвившихъ его рабовъ. По сказанію тѣхъ же мусульмань, Господь назначилъ ангела Михаила управляющимъ водою, и приказаль ему отпускать на землю ежегодно опредъленное количество воды. Когда Господь разгнъвается на какой нибудь народъ, общество или селеніе, то приказываетъ Михаилу не давать имъ воды, не орошать ихъ полей и угодій, и ангелъ направляетъ тогда тучи на необитаемыя земли и степени, на безлюдныя горы и проливаетъ тамъ воду, которая приходилась на полю прогнъвившихъ Господа жителей аула.

При такомъ взглядъ народа естественно, что, съ появденіемъ засухи, жители служать молебны и, при совершенін намазовъ, читаютъ особыя молитвы; но если и затъмъ дождь не появится, то собираются просить дождя пълымъ селеніемъ.

Въ назначенный день, на избранномъ въ полъ мъств, сходится жители всего селенія, при чемъ каждая хозяйка несетъ съ собою что нибудь съвстное. Женщины садятся отдъльно отъ мужчинъ, а по срединъ ихъ кадій, съ книгою въ рукахъ. Послъ поученія, произносимаго кадіемъ, поученія, въ которомъ онъ требуетъ, чтобы супруги строго исполняли свои обязанности, чтобы жены повиновались мужьямъ, а мужчины не воровали другъ у друга, не лгали и не клеветали, вся толпа, раздъливши събстное, отправляется къ ръкъ съ пъпіемъ: Ля-илляхи-иль-Аллахъ! (нътъ Бога, кромъ единаго Бога).

На берегу ръки мальчики собираютъ камешки, и, точно такъ же какъ у чеченцевъ, передаютъ ихъ старшимъ, а тъ читаютъ надъ ними особую молитву.

— Всевъдущій и невидимый! произносить каждый надъ своимъ камешкомъ, ты находишься въ высочайшемъ мъстъ, сними съ насъ то, что видишь (т. е. засуху).

Приложивъ потомъ камешекъ къ своимъ губамъ, его откладывають въ

Собираніе камешковъ и чтеніе надълними молитвы часто продолжаєтся до самаго вечера, и за тімъ всі начитанные камни всыпаются въ воду. Молодые люди бросаются за камнями въ ріку: купаются, полощатся и часто тащатъ туда же и самого кадія, не обращая вниманія ни на какія угрозы и отговорки.

Вечеромъ по возвращении домой по всему аулу слышны голоса дъвушекъ, словами слъдующей пъсни молящихъ у Бога дожда и прекращения засухи:

Да пойдетъ дождь, да пойдетъ. Аминь! Водяной дождь да пойдетъ. Аминь! Ягнята просятъ травы. Аминь! Дъти просять хлъба. Аминь!

## III.

Дагестанское селеніе.— Домъ горца. — Пища. — Гостепріимство. — Домашній быть горца. — Характерь, наружный видь и одежда. — Женщина и ея положеніе въ домъ. — Народная повзія. — Характерь женщины и ея впечатлительность.

На правомъ берегу рѣки Андійскаго Койсу стоить ауль Энхелой. Мѣстоположеніе его чрезвычайно живописно. Громадная гора, состоящая изъ однѣхъ
сѣрыхъ скалъ, едва прикрытыхъ мъомъ, изрыта почти отвѣсными дождевыми
потоками, падающими внизъ смѣлыми и прихотливыми линіями. Къ подошвѣ
этой горы прилѣплены выстроенныя довольно красиво сакли, расположенныя
одна надъ другою, такъ что крыша нижней служитъ дворомъ верхней сакли.
Всѣ эти постройки выглядываютъ изъ за вершинъ великолѣпныхъ орѣховыхъ
деревьевъ, которыя роскошно растутъ внизу, на самомъ берегу шумящей и
клокочущей Койсу. Передъ ауломъ видна шамилевская стѣна и ущелье, загроможденное, справа и слѣва, громадными скалами, по которымъ вьется змѣею
горная тропинка, подымающаяся подъ облака, а внизу, съ пѣной и брыз
гами, несется горный потокъ, съ шумомъ впадающій въ Койсу близъ самаго
аула.

Дадеко не всёмъ ауламъ Дагестана вынала такая дивная и величественная природа. Большая часть ихъ окружають голыя скалы, приближаясь къ которымъ, гдё нибудь на пригоркъ, видна скученная масса сёрыхъ, каменнодеревянныхъ влётушекъ, сидящихъ одна падъ другой, безъ внутрепнихъ дворовъ. Изъ каждой клётушки глядитъ нёсколько миніатюрныхъ отверстій, то круглыхъ, то четырехъугольныхъ—это окна безъ рамъ, переплетовъ и безъ стелолъ. Эти окна служили нъкогда и амбразурами, такъ что брать съ боя кучку сёроватыхъ сакель аула было все равно, что брать крёпость.

Улицы ауловъ Дагестана чрезвычайно извилисты, узки, круты и состоятъ часто изъ ступенекъ, образуемыхъ изъ безпорядочно набросанныхъ каменьевъ,

острыхъ и неровныхъ. При встрътъ двухъ человъкъ въ такой улицъ, имъ трудно разойтись иначе какъ повернувшись бокомъ; а улица, по которой можетъ проъхать одна повозка, считается уже весьма широкою. Причиною такой тъсноты улицъ бываетъ часто съ боку обрывъ въ нъсколько саженъ, не дозволяющій сдълать ихъ болье широкими. Грязь и нечистота составляютъ исключительную принадлежность ауловъ; даже общественныя вданія, какъ, напримъръ, мечети, содержатся неопратно. Всъ дома построены сжато: одинъ прилъпленъ къ другому.

Стараясь укрыть свои дома отъ непогоды, жители, вийстй съ тёмъ, располагали свои деревня на такой мёстности, которая могла бы представить наиболье выгодь при обороне отъ вторгающагося непріятеля. Отъ этого деревни ихъ или спустились въ глубокіе овраги, гдё прикрываются нависшими скалами, то тянутся не вдоль подошвы горы, а по скату ея, и лёпятся одна надъ другою въ виде амфитеатра, или, наконець, пріютились на такой крутой возвышенности, что доступъ къ ней весьма затруднителенъ.

Мъста ауда, доступныя непріятелю, закрывались каменною стѣною съ бойницами и башнями, для фланговой обороны, а иногда такую стѣну замѣнялъ простой плетень изъ хвороста, перевитаго въ два ряда и вооруженнаго колючками. Въ стѣнъ, окружающей аудъ, распелагались ворота, для выъвда въ поля или сосъдніе ауды; со сторокъ же, не подверженныхъ непріятельскому нападенію, ни воротъ, ни стѣнъ не было.

Случалось, что селеніе располагалось на ровномъ мѣстѣ, но это бывало тогда только, когда оно было многолюдно, близко отъ укрѣпленія или вообще не подвержено нечаянному непріятельскому нападенію. Въ этомъ случаѣ селеніе все-таки сплошь обносилось стѣною; на всѣхъ выходящихъ изъ него дорогахъ устраивались ворота, которыя на ночь запирались, а внутри селенія всегда былъ караулъ, помѣщавшійся въ башеѣ, выстраиваемой при воротахъ. Въ аулахъ, ближайшихъ къ непріятелю, кромѣ караула, располагались еще секреты, обязанные извѣщать деревню о всемъ замѣченномъ ими и принимать выстрѣлъ, гдѣ бы онъ ни былъ сдѣланъ. Не принявшій выстрѣла и не повторившій его подвергался штрафу въ три руб. сер.

Въ последнее время горцы, и въ особенности даргинцы и мехтулинцы, стали устраивать сторожевыя башни, на подобіе нашихъ казацкихъ вышекъ. Башни эти строились на такихъ мёстахъ, откуда можно было видёть окружающую мёстность на значительное разстояніе, и занимались днемъ и ночью карауломъ изъ ближайшихъ ауловъ.

Тамъ, гдѣ нѣтъ лѣса, сакли и всѣ надворныя службы строятся изъ камня на глинѣ, а другія просто сложены изъ камня безъ глины. При недостаткѣ камня строятъ изъ нежженнаго кирпича, а въ мѣстахъ лѣсистыхъ илетутъ изъ хвороста, обиазаннаго внутри и снаружи глиною. Очень небольшой дворъ каждаго селянина, составляя четыреугольное или полукруглое, какъ

у тавлинцевъ, пространство, обнесенъ каменнымъ или деревяннымъ заборомъ, смотря по тому, какой матеріалъ находится ближе подъ рукою.

Въ стънъ или изгороди полукруглаго двора тавливца сдъланы съ одной стороны калитки, навъсы для помъщенія лошадей прівъжихъ, а съ другой стороны построена длинная сакіля, располагаемая преимущественно по діа-метру дуги и снабженная навъсомъ по всему фасаду. Сакля тавлинца раздъляется на двъ половины; въ одной живетъ хозяинъ, въ другой, сообщающейся съ нею небольшимъ отверстіемъ, похожимъ болъе на окно, чъмъ на дверь, помъщается его жена и хозяйка.

Во всёхъ остальныхъ селеніяхъ аварскаго или лезгинскаго племени дворъ четыреугольный, дома большею частію каменные, двухъ-этажные и всё съ плоскою крышею. Бёдные ставятъ свою маленькую саклю гдё нибудь въ углу двора, непремённо окнами во внутрь, и устраиваютъ небольшой сарай или просто навёсъ для скота. Богатые же, исключая той стороны, въ которой находятся ворота, обносятъ весь дворъ строеніемъ въ видѣ буквы И въ два этажа, изъ которыхъ нижній предпазначается для помёщенія лошадей, скота и различныхъ хозяйственныхъ принадлежностей. Разгородивъ это помёщеніе на нѣсколько маленькихъ отдѣленій, горецъ называетъ ихъ: одно осилнымъ сараемъ, другое бычачьимъ, коровьимъ, конюшнею и т. д. Здѣсь же устраиваются саманки для складыванія самана или мелкой рубленой соломы для скота. Въ одной изъ такихъ комнатъ можно встрѣтить большіе глиняные кувшины, въ которыхъ сохраняется мука, толокно, сывороточный уксусъ, грушевый квасъ, и маленькіе горшки, въ которыхъ сохраняется масло и сыръ.

Деревянная крыша нажняго этажа, засыпанная сверху землею, служить поломъ для верхняго этажа. Потолокъ последняго делается также деревянный и обсыпается землею, которая и составляеть собственно плоскую крышу сакли. Для образованія потолка кладуть во всю длину комнаты толстую четыреугольную балку, поддерживаемую однимъ или тремя столбами; паралельно къ ней кладуть другіе, но потоньше и на поль аршина одна отъ другой, а промежутки между ними забирають тросточками или поленьями. Для стока воды на крышахъ прокладываютъ деревянные желоба. Въ некоторыхъ местахъ Дагестана къ саклё примыкаетъ высокая четыреугольная башня съ несколькими амбразурами, сложенная изъ нетесаниаго камня сухой кладки.

Длинное строеніе горца разгораживается и въ верхнемъ этажъ на отдъльныя продолговатыя комнаты, величина которыхъ совершенно зависить отъ произвола хознина и бываетъ отъ четырехъ до двухъ саженъ въ длину и отъ цяти до трехъ арш. въ ширипу. Въ одной такой комнатъ помъщается все семейство хознина, въ другихъ женатые сыновья, каждый отдъльно, и за тъмъ всъ прочія служатъ складомъ грушъ, яблокъ, разныхъ овощей и другихъ произведеній сельскаго быта. Тутъ же въ углу наложены серны, топоры, кирки, шерстяныя веревки, ремни и прочее.

Окна дълаются въ стънъ выходящей на дворъ, весьма малы и не имъютъ

стеколь, а закрываются изъ-нутри ставнями или рамами со сквозною ръшоткою, иногда съ узорчатою ръзьбою, выкрашенною яркими цвътами. Двери хотя и двустворчатыя, но, по большей части, очень низки, притворяются съ внутренней стороны и не имъють запоровъ.

. Одна изъ комнатъ оставляется свободною; дучше другихъ убранная и покрытая паласами или коврами, она называется кунахскою и служитъ для пріема гостей.

Нътъ дома сколько нибудь зажиточнаго горца, въ которомъ бы не было подобія балкона— навъсъ, поддерживаемый стойками, утвержденными въ землъ. Часто, виъсто деревянныхъ или каменныхъ перилъ, туземецъ складываетъ на краю балкона кизякъ, обмазанный навозомъ, въ предохраненіе его отъ сырости. Тутъ же устраивается неподвижно плетеная коробка, обмазанная внутри и снаружи глиною, имъющая видъ усъченнаго конуса, обращеннаго широкимъ основаніемъ вверхъ и назначаемая для ссыпанія зеренъ.

По срединъ внутренней стъны комнаты, въ самомъ полу, дълается небольшое углублене: вто очагъ, при топкъ котораго зачастую топливо кладется прямо на полъ. Поверхъ очага въ нъкоторыхъ сакляхъ дълается родъ балдахина, подъ который собирается дымъ, выходящій потомъ въ широкую прямую трубу; въ другихъ сакляхъ хозяева ограничиваются отверстиемъ, сдъланнымъ въ потолкъ надъ очагомъ, наконецъ третьи вовсе ничего не дълаютъ, предоставляя дыму выходить какъ и куда онъ пожелаетъ. Оттого въ большей части сакель потолки и стъны бываютъ такъ закопчены, что блестятъ, и издали похожи на покрытыя черною клеенкою.

Въ нъкоторыхъ обществахъ вибсто очага устраивается каминъ, и тогда по объимъ сторонамъ его, въ сдъланныхъ въ стънъ углубленіяхъ, помъщается необхонимая для стряпни медочь; падъ углубленіемъ висять деревянныя коробочки, въ которыхъ хранятся различной величины ложки въ значительномъ числь. Онъ служать больше для украшенія, потому что въ пищь горца нъть такихъ блюдъ, которыя онъ влъ бы ложкою. Въ одномъ изъ угловъ комнаты стоить шкафь грубой работы, въ другомъ кровать, надъ которой иногда висить коверь. Въ одной изъ стънь дълается нишъ или же на каменныхъ стойкахъ, высотою 11/2 аршина, положена доска, а на ней тюфяки, подушки и одъяла. Если доска длинна, то на нее ставять также сундукъ, непремънно красный, разрисованный цвътами, а иногда и нъсколько сундуковъ, одипъ другаго меньше; въ нихъ помъщается разпая домашняя мелочь; ипогда же, оставаясь пустыми, они предназначаются для украшенія сакли. Тюфяки и подушки шьются изъ нанковой, бумажной или перстяной набойки, и набиваются бараньею шерстью или мягкою травою. Никакихъ наволокъ на подушки не полагается: однажды надётыя, они не моятся до окончательнаго обветшанія, а потому тё изъ нихъ, которыя бывають въ частомъ употреблении, доснятся отъ накопившагося на нихъ толстаго слоя сала. Лучшіе тюфякъ и подушки хозяинь владеть въ кунахской и покрываеть ихъ съ лицевой стороны: тюфякъ персидскою матерією, а подушку краснымъ канаусомъ. Эта постель никогда не употребляется `хозяевами и ею пользуются только почетнъйшіе гости.

Горецъ спить на полу, стаскиваетъ туда тюфяки и подушки, раздѣвается до-гола, не снимаетъ только папахи, и прикрывается одѣяломъ изъ бумажной набойки, подложенной бараньею шерстью. На балконъ ставятъ деревянную, грубой работы, кровать, на которой всегда лежитъ тюфякъ и подушка. На ней отдыхаетъ иногда хозяинъ днемъ во время лѣта.

Стъны сакии убираются множествомъ различной посуды, цёдой и битой: бутылками, привъшенными за горлышко, тареднами, привязанными такъ, чтобы раврисованная сторона была наружу, и даже, впрочемъ очень ръдко, зеркалами, подвъшенными у самаго потолка. Зеркала, которыми владъютъ горцы, очень плоски, и оттого лицо смотрящагося въ нихъ кажется бугорчатымъ. Зеркала и посуда служатъ исключительно для украшенія жилища горца. Для этой послёдней цёли онъ нерёдко прибъгаетъ и къ убранству своихъ грязныхъ стънъ. Часто на одной изъ нихъ можно встрётить нёсколько неразръзанныхъ бумажныхъ платковъ, прибитыхъ во всю длину ихъ; на другой длинный кусокъ ситцу, а подъ нимъ прибито нухинское полосатое шелковое одъяло. Словомъ, тъ вещи, которыя составляютъ у насъ предметъ необходимаго употребленія, горцы все это употребляютъ для украшенія своихъ стъхъ и комнатъ.

Столбы, подпирающіе потолокъ, и часть стёнъ увѣшивается оружіемъ, большими овчиными шубами, новыми и старыми, и маленькими ночными папахами изъ бараньей шкуры; неподалеку отъ двери, на поперечной стѣнѣ, висятъ два мѣдные таза, которые часто во время пирушекъ служатъ музыкальными инструментами и подносами; ихъ уставляютъ чашками, тарелками и другою посудою, наполненною кушаньями. Подъ потолкомъ можно встрътить привѣшенную сушеную баранину и курдюки различныхъ годовъ. Подъ курдюками на полкахъ стоятъ чашки для стока съ нихъ сала, а возлѣ нихъ посуда различной величины и вида, чашки, кувшины и подносы. Для сообщенія съ саклями дѣлается небольшая дверь въ поперечной стѣнѣ.

Два-три весьма низкихъ стула, съ трехъугольнымъ сиданьемъ, утвержденнымъ на трехъ нежкахъ не болъе четверти аршина высотою, довершаютъ убранство сакли. На стульяхъ сидитъ иногда хозяинъ, гръясъ у камина, и ихъ всегда подаютъ русскому знакомому. Остальные члены семьи садатся на полъ, поджавъ подъ себя ноги. «Войдя въ пріемную компату, говоритъ Н. Ограновичъ, я былъ пораженъ собраніемъ развъшенныхъ по стънъ тарелокъ и блюдечекъ (съ проверченными по срединъ дырочками и насаженныхъ на гвоздникахъ); тутъ же стояли миски, подносы, бутылки, штофы, одеколонные флакончики и помадныя банки, кувшины, самоваръ на двухъ цожкахъ, битые и склеенные сургучемъ стаканы; на перекладинъ потолка висъли стънные часы, которые показывали одно, а били другое; по угламъ стояли двъ скрипучія полусломанныя кровати и едва держащійся на ножкахъ столикъ, но за то

покрытый цвътной клеенкой; двъ стъны были оклеены кусками разноцвътныхъ обоевъ, которые хозяинъ върно гдъ нибудь собралъ какъ ръдкость; два же окошка заклеены бумагой». Таково убранство комнаты человъка представительнаго, старшины селенія, имъющаго большую претензію на европейскую жизнь. Тамъ и сямъ къ потолку прилъплены кружки бумажки: то талисманы или молитвы изъ корана, охраняющія горца отъ всякаго рода напастей.

Лезгины Джаро-бѣлаканскаго округа (1) живуть лучше своихъ соплеменниковъ; деревни ихъ тянутся на значительное разстояние и раскинуты по живописнымъ мѣстамъ, по большей части у подошвы горъ, гдѣ, въ роскошныхъ садахъ, подъ тѣнью виноградныхъ лозъ, туземцы наслаждаются жизнію. Каждый живетъ отдѣльно, дворъ обнесенъ каменною стѣною, во дворѣ коруга, или сѣнокосъ, сзади виноградникъ, а съ боку садъ шелковичныхъ деревьевъ.

Дома каменные, по преимуществу двухъ-этажные, чистые и опрятные, обмазанные внутри и снаружи известью и снабженные узгими окнами. Домъ каждаго приспособленъ такъ, что составляетъ замокъ, представляющій твердую защиту отъ непріятеля или кровоместнака.

Домъ раздёленъ на двё половины: одна для мужчинъ, другая для женщинъ. Въ каждой комнатъ большой каминъ, полъ устланъ коврами и рогожами; въ комнатъ чисто и опрятно; домашнюю утварь составляютъ ковры и мъдная посуда.

Изъ всего сказаннаго видно, что лезгинъ делитъ свое жилище на двё половины: женскую, гдё живетъ вся семья, и кунахскую, гдё принимаются гости; хозяинъ особенно заботится о послёдней. Она всегда содержится въ чистотъ и порядкъ, стены ея выбълены, уголъ запять обыкновенно каминомъ. Въ противопвложность этому, женская половина отличается своею нечистотою, грязью, и въ ней часто помёщаются домашнія животныя.

Почти у нашдаго, сколько-нибудь зажиточнаго, поселянина, есть особый хуторь, въ которомъ зимою содержится его рогатый скотъ. Вблизи хутора заготовляется и кормъ для скота. Хутора располагаются преимущественно по ущельямъ, неподалеку отъ ручьевъ, рѣчекъ, родниковъ и покосовъ. Нѣкоторые строятъ при хуторахъ особую комнату, для лѣтняго помѣщенія хозяина, и устраивають внутри ея резервуаръ, наполняемый, холедною какъ ледъ, родниковою, проточною водою. Часть такой компаты заната широкимъ каменнымъ диваномъ, замѣняющимъ собою стулья и кровати. Подобная комната служитъ единственнымъ и пріятнымъ убѣжищемъ отъ палящаго лѣтняго зноя (²), и составляеть необходимость для каждаго туземца, проводящаго дни свои въ правдности и бездѣльъ.

<sup>(4)</sup> Джаро-бълаканскій округь ограничень съ востока горами Гудурь и Дагь. Моуравъ; съ запада р. Алазанью; съ юга Нухинскимъ увздомъ, а съ сввера р. Картубанъ Чаемъ.

<sup>(2)</sup> Поведка въ Джаро-бълаканскую область Тифлискія вѣдомости 1830 г. № 82. Краткій обзоръ Джаро-бълаканскаго округа. Закавк. вѣстн. 1850 г. № 9. Изъ путешествія

Надо сказать, что жизнь горца проходила однообразно, скучно и, по большей части, безплодно. Новсюду видно какое-то наводящее тоску спокойствіе и въ цъломъ селеніи не замътно никакого движенія, не слышно ни пъсни, ни музыки—точно все вымерло, подъ вліяніемъ деспотическаго гнета Шамиля, преслёдовавшаго всякое проявленіе веселости. Горецъ проводилъ свое время или въ кунахской среди гостей, или на общественной сходкъ.

Гостепріимство было развито между туземцами и они свято наблюдали этотъ обычай только между собою. Для своего единоплеменника, горецъ быль всегда хлёбосоленъ. Бёдный горецъ старается предоставить пріёзжему точно такія же удобства, какія можно имёть у богатаго; то, чего нёть у него, онъ нопросить у сосёда или родственника, «такъ что вамъ покажется, будто всё горцы одинаковаго состоянія, потому что вездё и у каждаго видите одно и то же». Гость полный хозяинъ въ домё: сажается на первомъ мёсть и распоряжается чёмъ угодно. За столомъ хозяинъ только и заботится о томъ, какъ бы лучше угостить своихъ гостей. Горцы вообще очень умёренны въ пищѣ.

Утромъ и въ объденную пору мужчива не прихотливъ, но за то требуетъ отъ козяйки, чтобы ему быль приготовлень сытный ужинь. Въ обыкновенное время днемъ горцы не тдятъ ничего теплаго; только въ холодное время они употребляють теплую пищу. Возставь отъ сна, онъ завтракаеть или, лучше свазать, ньетъ воду, смёшанную съ поджаренною пшеничною мукою; во время объда ъстъ что случится, и иногда ограничивается однимъчурекомъ или толокномъ, къ которому прибавляетъ немного молока, сыворотки нии просто воды; вечеромъ же хозяннъ требуетъ, чтобы былъ приготовленъ хинкаль. Самую употребительную пишу горца составляеть чурски, хинкаль, кукуруза и проч. Хозяйка беретъ ячменную, кукурузную или, очень ръдко, пшеничную муку и мёсить тёсто, изъ котораго приготовляеть кругиыя лепешки и начто въ рода широкой лапши. Первыя она опускаетъ въ горячую золу и получается чирект, или давашь, а вторыя бросаеть въ котель съ горячею воною и получается хинкаль. Спустя нёсколько минуть, оба вынимаются, и котя чурекъ не выпекся, но горецъ довольствуется и тъмъ, чтобы затвердъла только наружная корка. Хинкалъ вынимають изъ котла особою большою ложною, съ стверстіями, въ которыя стенаетъ вода, и остается только вареное тъсто, которое владется въ чашку и солится съ приправою чесноку.

Горцы пекуть иногда хатов изъ кукурузной муки, при чемъ нижняя корка его бываетъ подернута слоемъ жира или сала. Дурно выпеченый, онъ удобно переваривается желудкомъ только въ горячемъ видъ и въ жаркіе дни; въ хо-

по Дагестану Н. И. Воронова. Сбор. сезд. о кавк. горцахъ вып. І и ІІІ. Замътки о домашнемъ бытъ дагестанскихъ горцевъ Н. Абельдаева Кавк. 1857 г. № 50. Укръп. Ули-Кала П. Пржецлавскаго Кавк. 1860 г. № 53. Очеркъ вародонас. вравовъ и обычаевъ дагестанцевъ Зап. Кавк. отд. Им. Р. Географичес.общес. кв. ИІ. изд. 1853 г. Потядка въ Ичкерію И. Ограновича Кавк. 1866 г. № 23. Очеркъ Элисуйскаго ущелья К. Никитинъ. Кавк. 1866 г. № 67. Дагестанъ, его вравы и обычаи П. Пржецлавскій. Въств. Европы 1867 г. т. III.

лодное время желудовъ, въ особенности непривычный, не перевариваетъ этого хлъба.

Кукурузу вдять вареную съ солью. Отправляясь изъ дому или въ походъ, горецъ беретъ съ собою чурекъ и муку, поджаренную на сковородѣ; за неимъніемъ и этого, въ случав продолжительнаго похода, онъ довольствуется нъсколькими листьями растенія, похожаго на щавель. Мясо и курдюни сала занимаютъ почетное мъсто въ жизни горца. Изъ продуктовъ этого рода приготовляются кушанья только у самыхъ богатыхъ, или во время роскошныхъ объдовъ. Мясо составляетъ ръдкость въ пищъ бъднаго жителя и варится только тогда, когда пожелаетъ того глава семейства, безъ разръшенія котораго жена не смъетъ распоряжаться въ хозяйствъ и самою бездълицею. Въ то время, когда жена въщаетъ на огонь котелъ, мужъ, лъниво развалившись возлѣ камина, или очага, указываетъ ей на висящій на гвоздѣ кусокъ мяса, курдюка или колбасы. Она подаетъ ему, а онъ, не нарушая своего спокойствія, отръзавъ сколько нужно и повертъвъ его предъ огнемъ, чтобы опалить шерсть, ръжетъ на куски и, сосчитавъ ихъ, опускаетъ съ молитвою въ котелъ собственноручно.

Хозяйки дома пользуются этимъ случаемъ и передъ тёмъ, какъ снять котедъ съ очага, собирають ложкою весь жиръ, образовавшійся на верху навара. Жиръ этотъ выпивается потомъ въ чашки и, застывшій, употребляется для намазыванія головъ правовёрныхъ послё бритья, для смазыванія рукъ, ногъ, кожаной обуви, а иногда, смёшанный съ толокномъ, составляетъ лакомство для дётей, мало знакомыхъ со вкусомъ мяса.

Имън часто вначительныя стада барановъ, туземцы, отъ скупости, неохотно ихъ ръжутъ, довольствуются хинкаломъ, а мясо употребляютъ въ нищу очень ръдко, и притомъ всегда вяленое на воздухъ, очень ръдко жареное и иногда вареное. Употребляють въ пищу иногда и конину, но лошадь свою хозяинъ ръжеть только тогда, когда сна забольеть такъ, что ей не останется прожить болъе четверти часа; быковъ ръжутъ только извъстные богачи, и то въ самыхъ торжественных случаяхь. Изъ кишекъ лошадиныхъ и бараньихъ приготовляють колбасы. Изъ якцъ и крапивы, приготовляють особаго рода колдуны и вареники, очень любимые горцами. Изъ крацивы пекуть также пироги, которые бывають вкусны только тогда, когда горячи. Собираемую весною мяту примъщиваютъ къ тъсту и, прибавивъ туда же сала, приготовляютъ изъ этой смъси особаго рода чурски, очень любимые туземцами обоего пола. Молоко ъдять редко, а приготовляють изъ него творогъ, солять его и блять иногла дома, а больше беруть въ дорогу; масло сбивають въ кувшинахъ, перетапливають и продають. Пьють бузу и угощають ею гостей. Буза противный, но опьяняющій напитокъ; она приготовднется изъ ячменнаго содода такимъ образомъ: солодъ превращають въ муку, пекуть изъ нея чурски, которые, разломавъ и наложивъ въ сосудъ, обливаютъ кипяткомъ; черезъ нѣсколько времени жидкость процъживается и получаеть название бузы.

Какъ умъренъ въ пищъ горецъ въ обыкновенное время, такъ, напротивъ того, въ гостяхъ онъ събдаетъ огромное количество, чему способствують, конечно, и сами хозяева. Ужинь для гостя бываеть всегда самый изысканный. Два ловкихъ нуккера, безъ черкесокъ, въ однихъ архалукахъ, разстилаютъ на полу синюю скатерть во всю длину комнаты. За нею приносять на большомъ подност целую груду лавашей и, штуки по двё или по три, раскладывають ихъ вмёсто приборовъ въ разныхъ мъстахъ на скатерти. Подлъ каждаго лаваша кладется деревянная ложка съ длинною ручкою. Кушанья ставятся на скатерть всё сразу: въ мёдныхъ вылуженныхъ чашкахъ и чашечкахъ наливается супъ и кислое молоко; на мъдныхъ же блюдахъ и блюдечкахъ приносится шашлыкъ, жареная дичь, яичница, сыръ, соль и непремънная принадлежность каждаго объда и ужина-медовый сотъ. Каждый ъсть что хочеть, береть руками и утирается давашами. Въ заключение ужина, въ видъ десерта, подается пловъ съ курицею, кишмишемъ, шафраномъ и другими приправами. Его обывновенно приносятъ на огромномъ блюдъ, прикрытомъ мёднымъ вылуженнымъ колпакомъ, пирамидальной формы. Въ жаркіе дни, посять объда, горцы угощають арьяноми-кислое молоко, разведенное водою, которое, дъйствительно, утоляетъ жажду и доставляетъ прохладу. Если во время объда кто-нибудь предложить другому кусокъ мяса, то его слацуетъ непреманно взять, во первыхъ потому, что того требуетъ важливость, а во вторыхъ отказъ, по убъждению туземца, служить приметою того, что у предлагавшаго падетъ скотина.

За ужиномъ, каждый, почувствовавъ себя сытымъ, произноситъ поарабски: «хвала Богу», и потомъ обтираетъ объими руками свое лицо. При угощени пріъзжаго, хозяинъ и присутствующіе не прерываютъ табы до тъхъ поръ, пока гость не произнесетъ благодарности Богу, но и тогда хозяинъ подчуетъ его, прося продолжать тесть, и при этомъ придвигаетъ къ гостю лучшіе куски мяса и хлъба.

Гость, котя бы и личный врагь хозяину, всегда считался священнымъ для него лицомъ до тъхъ поръ, пока находился подъ его кровлею; за убійство гостя хозяинъ метилъ какъ за роднаго брата. Принимая же русскихъ, горцы разсчитывали на подарокъ, никогда отъ него не отказывалисъ, и еслибы русскій попалъ, подъ видомъ гостя, въ немирный аулъ, котя бы и къ испытанному кунаку, то можно было поручиться, что гостепримство не спасало его ни отъ смерти, ни отъ плъпенія и продажи въ горы.

Въ гостъ каждый видълъ собственное развлечение, источникъ новостей, которыя могъ сообщить пріъзжій и удовлетворить любопытство хозянна. Всъ такія новости сносились потомъ въ общую кучу, на аульной сходав, и дъланись достояніемъ всъхъ одноаульцевъ.

Въ каждомъ селени есть непремънно гудскант, или площадка съ выстроеннымъ въ углу навъсомъ, подъ которымъ въ назначенные дни собирается сельское общество для совъщаній, и гдъ, за отсутствіемъ его, ежедневно съ

утра и до вечера сидять былобородые старцы, поучающіе молодежь, занятые серьезнымъ разговоромъ или передачею другь другу новостей. Многіе приходять сюда съ самаго ранняго утра, какь только будунъ (помощникъ муллы) призоветь народъ къ молитвъ.

Проснувшись раньше всёхт, передъ утреннею зарею, будунт взбирается на плоскую крышу мечети и громогласно, на распёвть, нижеслёдующими стихами возвёщаеть правовёрнымъ, что наступила пора молитвы.

Великъ Богъ! Великъ Богъ! Свидътельствую, что нътъ Бога, кромъ единаго. Свидътельствую, что Магометь есть посолъ Божій. Приходите молиться. Приходите къ счастію. Молитва полезнъе сна. Великъ Богъ! Великъ Богъ! Нътъ Бога, кромъ Бога.

Привывъ будуна служить сигналомъ въ потягиванію, ворочанію съ бова на бовъ и зъванію, передающихся изъ одной савли въ другую. Женщины торопливо вскакивають съ своей постели и, нашептывая молитву, снимають со стым мъдные или деревянные тазы, такой величины, что два человъка могутъ свободно усъсться въ нихъ. Наливъ въ нихъ нагрътую воду, чета правовърныхъ полощится въ тазахъ и, не стараясь смыть съ себя потъ и грязь, ограничивается обливаніемъ семи членовъ. Бъдные, не имъющіе подобныхъ тазовъ, спъщать въ куллу (1)—общественную ванну, устроенную подлъ мечети, а зимою обливаются изъ кувшиновъ въ своихъ сараяхъ.

Торопливо окончивъ, после телеснаго очищенія, утреннюю молитву, только нъкоторые изъ мужчинъ, преимущественно люди пожилые и старики, принимаются за чтеніе корана; всё же остальные закутываются въ свои сагулы—широкія, длинныя, безъ рукавовъ, шубы, и засыпають, предоставляя женщинамъ хлопотать по хозяйству. Последнія подметаютъ дворъ, выгоняють скотину на площадь, где она ожидаетъ прихода пастуха, выносять соръ и выливаютъ помои, задаютъ кормъ скотинъ, почему—либо остающейся дома, и, наконецъ, занимаются приготовленіемъ кизяка, который складываютъ, у наружныхъ стенъ сакли или прилешляють къ забору. Справившись съ домашнимъ хозяйствомъ, женщины, принимаются за приготовленіе пищи. Торопливо выливъ изъ кувшина вчерашнюю воду и закинувъ за спину кувшинъ, каждая

 $<sup>(^4)</sup>$   $\mathit{Ky.mou}$  называется комната, устроенная для молитвы вив деревии или подав мечети, и по срединв которой сдвлань бассейнь для омовенія.

хозяйка торопится къ фонтану, чтобы тамъ, въ ожидании очереди, понабраться новостей, позлословить и посплетничать. Фонтаны устроены такъ, что доступны для набиранія воды только одному человъку, и потому, въ ожиданіи очереди, женщинамъ есть время поговорить съ сосъдками. Браня и осуждая сосъдей, женщина въ то же время шепчетъ молитву, хвастается, а иногда и поетъ пъсни. Прибъжавъ потомъ домой и ополоснувши руки холодною водою, хозяйки принимаются за приготовленіе завтрака семейству. Однъ разогръваютъ вчерашній наваръ отъ хинкала и подають его потомъ съ хлёбомъ и толокномъ, другія варятъ родъ похлебки, и наконецъ наиболье зажиточныя дълаютъ новый хинкалъ. Стукъ каменнаго пестика о деревянную ступу, въ которой толкуть чеснокъ для приправы хинкала, будитъ мужей.

Зимою, во время сильныхъ морозовь, никто не показывается на улицъ, пока не проглянеть солнце; но едва оно покажется, какъ все населеніе, отъ мала до велика, высыпаеть на крыши сакель, старансь подставить свои бока подъ согръвающіе лучи солнца.

Солнечная теплота располагаетъ горцевъ въ пріятнымъ занятіямъ, состоящимъ исключительно въ самоочищени и изгнаніи изъ своего костюма насъкомыхъ, извъстныхъ у туземцевъ подъ именемъ шуршулибъ-жо, т. е. шуршащая или ползущая вещь.

Въ такое время дня и при солнечномъ освъщени, почти на каждой крышъ можно видъть группы сидящихъ и полудежащихъ горцевъ, мужчинъ и женщинъ, занимающихся разсматриваніемъ своего костюма.

«Горецъ, пишетъ г. Львовъ, почувствовавшій присутствіе надобдливаго насъкомаго, въ какой бы то ни было части своего туалета (а нужно замътить, что все платье горца, начиная отъ нажняго до панаха, отъ лътняго до зимняго, изобилуетъ множествомъ втого рода насъкомыхъ), не стъсняясь ни мъстомъ, гдъ самъ находится, ни чьимь бы то ни было присутствіемъ, исключая, разумъется, русскаго начальника, немедленно дълаетъ повальный обыскъ—и найденное насъкомое тутъ же всенародно наказуется. Послъ этой операціи онъ преспокойно поплевываеть на ногти большихъ пальцевъ и указательными обтираетъ ихъ. Соскучась и этимъ занятіемъ, горецъ передаетъ свою рубаху женъ для починки, если таковая требуется. Жена, рекогпосцируя съ тою же цълію заповъдныя части своего туалета или держа разостланную на колънахъ свою рубаху и оставаясь по—поясъ ничъмъ не покрытою, немедленно оставляетъ свое занятіе и принимается чинить мужнино бълье».

Подобное занятіе женщины тімь боліве интересно, что она, во время владычества Шамиля и господства шаріата, оставаясь по-поясь совершенно голою, старалась закрыть свое лицо, чтобы не соблазнить правовірных мужескаго пола.

Одновременно съ этимъ, на крышъ сосъдней сакли, туземецъ, смотрясь въ зеркало, выщинываеть на бородъ и щекахъ волосы, или производить ту же

операцію надъ товарищемъ, лежащимъ къ верху лицомъ. Дочь заботливо осматриваетъ волосы своей матери и для этого кладетъ ен голову на свои колёни, или осматриваетъ рубаху своего отца, который, надѣвъ на голое тѣло овчиную шубу, занимается осматриваніемъ своего папаха. Болѣе религіозные люди, перебирая четки и поднявъ къ верху лицо, съ закрытыми глазами, бевсознательно, нашентываютъ молитву; наконецъ пѣкоторые, растянувшись во всю длину, сладко дремлять подъ лучами зимняго солнца.

Тихо въ воздухъ, еще тише въ аулъ; каждый занять своимъ дъломъ на столько, что, по видимому, никто не ръшится перемънить мъста или нарушить пріятное для него занятіе, псключительно посвященное собственному тълесному очищеню. Такова картина мирныхъ занятій горца. Въ прежаее время однообразіе это нарушалось изръдка бранною жизнью. Тогда случалось, что извилистые переулки и крутыя околицы селенія наполнялись толпами вооруженныхъ горцевъ. Иные жарили на открытомъ воздухъ шашлыкъ, другіе стояли возлѣ, третьи сидъли или бродали вокругъ своихъ коней. Всѣ они одѣты бывали въ буркахъ разныхъ цвѣтовъ, съ длинными винтовками за плечами, съ кинжалами и пистолетами за поясомъ. Одежда ихъ не отличалась ни тонкостію, ни опрятностію, но за то каждый оборванный горецъ, сложивъ руки на-крестъ или взявшись за рукоять кинжала, или, наконецъ, опершись на ружье, стоялъ такъ гордо, какъ будто былъ властителемъ вселенной, попираемой его поршнями.

Вся толпа эта собиралась, бывало, съ разныхъ сторонъ послѣ ночнаго набѣга, и если случалось, что привозила съ собою русскаго плѣннаго, то онъ становился предметомъ всеобщаго любопытства: его щупали, осматривали и распрашивали: о мастерствъ какое онъ знаетъ, о числѣ русскихъ войскъ и намъреніи ихъ. Нѣкоторые кичились своею храбростію и прославляли свою независимость.

— Сътът поръ, говорили они, напримъръ, какъ солице свътитъ и желъзо на солица блеститъ, никто не указывалъ койсубулинцамъ куда не ъздить и чего не дълать! Одни русскіе вздумали удержать ръшетомъ Койсу нашу—пускай же берегутъ ръшето и руки. Мы знаемъ, что они хотятъ придти къ памъ, забрать нашихъ красавицъ въ гаремы, а сыновей въ барабанщики... милости просимъ! Хоти бы у каждаго изъ васъ было столько же головъ, сколько пуговицъ на кафтанъ, и тогда не вынести вамъ назадъ пары языковъ, чтобы разсказать своимъ о горскомъ угощеньи. У насъ мало мъста подъ засъвъ хлъба, но всегда довольно его, чтобы засъять русскими головами (1).

Стравливаніе, напримірь, мальчишками собакь отвлекало вниманіе отъ плінника и въ аулі подымался шумъ и гамъ. Въ такихъ случаяхъ, тогда, точно такъ же какъ и теперь, большіе и малые, мужчины и женщины, діти и взрослые—всй бітуть къ місту травли, и даже старики, лишенные

<sup>(</sup>¹) Койсубулинцы, Тифиисскія вѣдом. 1831 г. № 9—18.

способности ходить, кое-какъ подползають въ враю крыши, чтобы полюбоваться эрёлищемъ. Праздное любопытство горца, въ теченіе цёлаго дня, занято въ одномъ мёстё травлею собакъ, въ другомъ конскою скачкою, а въ третьемъ бросаньемъ камня. Выбравъ ровную площадку, кладутъ по срединъ ея камень пли проводять на землё черту. Отмёривъ отъ положеннаго камня или отъ проведенной черты шаговъ десягь или пятнадцать, проводять новую черту, на которой и становятся играющіе. Взявъ въ руки довольно тяжелый камень, фунтовъ въ пятнадцать, кладутъ его на ладонь правой руки такъ, чтобы одинъ край камня, придерживаемый пальцами, касался другимъ концомъ своимъ середины плеча правой руки. Размахявая камнемъ во всё стороны и сдёлавъ большой скачекъ, по направленію къ передпей чертъ, камень бросается впередъ, и въ этомъ заключается вся игра, способная однакоже занять празднаго горца на многое множество часовъ (1).

Не смотря на всеобщую бъдность и неопрятность, горецъ смотрять гордо и весело. Онъ връпкаго тълосложенія, преимущественно средняго роста, сухощавь, смуглъ и черноволосъ. Суннитъ бръетъ голову, шіитъ-же пробираетъ широкую полосу, отъ лба до затылка и до самой шеи, оставляя только съ боку головы, подлъ ушей, длинныя пряди волосъ. Объ секты ровно подстригаютъ бороду и весьма ръдко бръютъ ее; муриды носили бороду треугольникомъ. Люди, имъющіе значеніе въ обществъ, и почетные старики красятъ бороду и ногти жной въ шафранный цвътъ. Джаро-бълаканцы имъютъ черты лица весьма пріятныя, носъ умъренный, губы небольшія, волосы гладкіе. Они стройны, цвътъ кожи у мужчинъ смуглъ, у женщинъ бълъ и нъженъ. Горецъ вспыльчивъ, мстителенъ и помнитъ обиду долго, смышленъ, хи-

теръ, дукавъ, корыстолюбивъ и охотникъ до кляузъ.

Вообще въ характеръ горца есть много хорошаго, но за то есть много и дурнаго, и послъднее едва-ли не превышаетъ первое. Народъ обладаетъ большими умственными способностями, но употребляетъ ихъ на дурные поступки. Прикинувшись святошею, человъкомъ благонамъреннымъ и добродътельнымъ, онъ дълаетъ это такъ довко, что часто приводитъ въ смущеніе и обманываетъ своихъ земляковъ. Всё человъческіе недестатки и пороки особенно рельефно высказываются здъсь потому, что никто не считаетъ нужнымъ скрывать ихъ отъ постороннихъ, никто не стыдится своихъ слабостей. Все это, конечно, происходитъ отъ необразованности и невоспитанія. Единственное образованіе, которое получаютъ дъти, есть умънье читать коранъ и его толкованія. Ръдко можно встрътить лицъ, занимающихся ремесломъ, но и эти лица самоучки. Желаніе пріобръсти дегкимъ способомъ средство къ пропитанію сдълало горца вкрадчивымъ, пронырливымъ, приторно-льстивымъ и завистли-

<sup>(</sup>¹) О нравахъ и обычаяхъ дагестанскихъ горцевъ. Н. Львова Кавк. 1867 г. № 70. Домашняя и семейная жизнь дагестанскихъ горцевъ Аварскаго племени. Его же Сборн. свёд, о кавказс. горцахъ выпускъ III.

вымъ. Если онъ не видить, что вы можете быть ему полезны, онъ держить себя относительно васъ гордо; но если онъ разсчитываетъ на васъ, надвется получить какую—либо выгоду, то унижается до того, что не только обнажить передъ вами бритую свою голову, но будетъ цъловать руки, «не отличая раба отъ господина или гяура отъ мусульльманина». Если при этомъ разсчеты его окажутся не върными, и человъкъ, на содъйствіе котораго онъ расчитываль, окажется безсильнымъ для осуществленія его корыстолюбивыхъ видовъ, то онъ, какъ бы въ отмщеніе за свое напрасное униженіе, отплачиваетъ ему презръніемъ, бранью и насмъщками. Зависть горца не имъетъ границъ и изъ за нея онъ готовъ причинить всевозможное зло даже и ближайшему своему родственнику. «Я зналъ одну горянку, говорить Львовъ, которая подожгла домъ родной сестры за то, что послъдняя получила отъ отца болъе приданаго чъмъ она».

Жители Элисуйскаго ущелья отличаются, напротивъ того, своею нравственною чистотою и причину тому надо искать въ разобщени ихъ съ прочимъ міромъ и окружающими ихъ сосёдями. Они постоянны въ сношеніяхъ другъ съ другомъ, искренны и честны въ рёлахъ съ посторонними и иновёрцами. Напротивъ того, на постоянство и честь ихъ единоплеменниковъ положиться нётъ никакой возможности. Обмануть кого бы то ни было считается дёломъ самымъ обыкновеннымъ. Горецъ безпрестанно будетъ говорить есалас (ей-Богу), и послъ станетъ смъяться надъ тъмъ, вто ему повёритъ.

Движенія горца мягки и быстры, походка рёшительная и твердая, словомъ во всемъ видна гордость и сознание собственнаго достоинства. Особенно, если онъ богать, обвъшань оружіемь, блестящимь серебромь, «если на немъ надътъ богатый дезгинскій нарядъ: чоха общитая серебряными галунами, шелковый архалукъ, широкіе шаровары, сапоги съ большими загнутыми носками и черная баранья шапка», да если ко всему этому онъ сидитъ на добромъ конъ, то нельзя не любоваться его рыцарскимъ видомъ (1). Въ сожальнію богатство и опрятность въ одежде весьма редко встречаются между горцами. Обыкновенный костюмъ дагестанскаго горца составляють: нанковая или темносиній чапры (синяя матерія въ родь бязи), короткая рубаха, которая шьется или вовсе безъ воротника, или съ косымъ воротомъ; такіе же или суконные шаровары, весьма узкіе внизу, нанковый бешметь и черкеска изъ съраго, бълаго или темнаго домашняго сукна, съ натронами на груди. Бешметъ застегивается крючками, а черкеска, обрисовывающая стройную талію мужчины, туго перетягивается кожанымы поясомы съ метаилическими украшеніями, а у людей богатыхъ и зажиточныхъ съ серебрянымъ уборомъ. Спереди на поясъ виситъ кинжалъ: у богатаго оправленный въ серебро, а у

<sup>(4)</sup> Буба Лезгинская быль Ар. Зиссермана Кавк. 1846 г. № 44. Четыре мъсяца въ Дагестанъ. Н. Вучетича, Кавк. 1864 г. № 75. Замътки о дамашнемъ бытъ дагестанскихъ горцевъ Н. Абельдаева Кавк. 1857 г. № 50.

бъднаго безъ всякой оправы. Кинжаль не снимается никогда; даже и дома туземець, скинувъ черческу, оцоясываетъ себя поясомъ съ кинжаломъ поверхъ бешмета. На головъ горецъ носитъ длинную, островопечную шапку, въ родъ нерсидской, только ниже и шире, по преимущественно употребляетъ папаха, сшитый довольно грубо изъ длинныхъ и косматыхъ одчинъ. Овчиный мъшокъ, закругленный сверху, съ отвороченными внизу краями, образующими собою околышь, и составляеть папаха, верхь которой покрывають сукномъ очень немногіе. Чевяки, шатало-шерстяные вязаные саноги, джурабы вязаные шерстивые чунки довольно красивыхъ узоровъ, а сверхъ ихъ коши, кожаные сапоги безъ задковъ, похожіе на туфли, только на высокихъ каблукахъ, и наконецъ, гораздо чаще, особаго и довольно неуклюжаго покроя полусаножки составляють его обувь. Полусаножки шьются преимущественно нзъ илохаго желтаго сафьяна, съ носками тупыми, скошеными или загнутыми къ верху, и надъваются иногда на босую ногу, къ которой и подвязываются ремешками. Чевяки шьются довольно узко и надъваются такъ, чтобы могли обрисовывать мускусистыя ноги надъвшаго. Нъкоторые носять во время лёта на колёнахъ сукопныя ноговицы, а зимою подвязываютъ кусокъ войлока. Вообще, гдъ почва камениста, тамъ дагестанцы носять обувь кожаную, не рёдко съ подковами о двухъ или трехъ шинахъ, утвержденными впереди пятки; гдъ же грунтъ мягкій, тамъ носять вязаные шерстяные башмаки, безъ подковъ и не редко вовсе безъ подошеъ. Многіе большую часть года, не исключая и лътнихъ мъсяцевъ, носять овчиныя шубы, съ откидными воротниками въ родъ длиннаго канишона нашей пинели, и съ рукавами, доходящими до земли, но столь узкими, въ особенности въ концахъ, что въ нихъ могутъ войти только два-три пальца. Тулупъ этотъ въ рукава никогда не напъвается.

Собирансь вы путь, горецъ затыкаеть свади за поясъ нистолеть и перебрасываетъ черезъ плечо винтовку, заверпутую въ чахолъ; шашка-не составляеть необходимости въ вооружении и упогреблянась только при отправленія въ составъ отряда, для дъйствія противъ непріятеля. Во время зимнихъ перейздовъ подъ черкеску надъвается полушубокъ, но такого покроя, что грудь остается постоянно открытою. Левгины Джаро-бълаканскаго округа одъваются подобно грузинамъ, а тавлинцы отличаются особою бъдностію въ одеждь и нъкоторыми незначительными особенностями. Черкеска тавлинца всегда оборвана и безъ газырей - патроновъ на груди; кожаный поясъ съ желъзною пряжкою охватываетъ талію; на немъ виситъ кинжалъ, не рѣдко со сломанною ручкою и ободранными ножнами. На головъ онъ носитъ небольшую мъховую шапочку, въ видъ усъченнаго копуса, обращеннаго узкимъ концомъ къ верху. Нанковыя зеленыя или сппія широкія шаровары туго охватываютъ ногу у самой щиколки. Чевяки его приготовляются изъ невыдёланой кожи или крастато сафыяна, съ острыми вздернутыми носками, и имфють ту характеристическую особенность, что тонкіе и длинные хвостики грубой подошвы, круго загнутые, торчать вверхь передь носкомъ; короткая и мягкая голенища, разръзанная спереди, стянута у щиколки узкимъ ремнемъ, завязаннымъ узломъ. Зимою тавлинцы носятъ овчиную шубу, похожую на женскій салонъ безъ капишона, но съ огромнымъ воротникомъ, обращеннымъ мъхомъ наружу и спадающимъ по плечамъ ниже таліи въ видъ бурки. «Внизу этого воротника, противу плечъ, пришиты изъ того же мъха два жгута, на подобіе дамскихъ боа».

На сколько костюмъ мужчины приноровленъ къ тому, чтобы обнаружить вст физическія достоинства, на столько же костюмъ женщины неудобенъ. нелововъ, скрадываетъ всю ся красоту и стройность. Женщины точно также носять нанковую ситцевую или канаусовую длинную рубаху и изъ той же матерія широкіе шаровары, а поверхъ ихъ надівають архалукь, или бешметъ: въ будни изъ свътлаго ситца, а въ праздничные дни изъ шелковой матеріи яркаго цвіта. Бешметь шьется съ открытою грудью и проржзами на обоихъ бокахъ. Старухи очень часто не носять архалуковъ, а сверхъ рубахи надъваютъ овчиную шубу. Поверхъ архадуковъ талія охватывается поясомъ, который у молодыхъ убирается почти сплошь серебряными или другими металлическими украшеніями; старухи носять поясь изъ ситца или цвътной бязи. Женщины джаро-бълаканскихъ лезгинъ носятъ, сверхъ того, душлика, передника ва рода фартука. Богатыя женщины привашивають на груди архалуковъ и рубахъ серебряныя украшенія, употребляють застежки довольно грубой работы или въшають въ нъсколько рядовъ зодотыя и серебряныя монеты. Въ нъкоторыхъ обществахъ женщины носять на головъ нтито въ родъ кожанаго чепца, украшеннаго часто металлическими пластинками или весьма простымъ стеклярусомъ.

Одна изъ женъ Шамиля носила пестрый ситцевый архалукъ, темную рубашку и красные шальвары.

Шамиль вообще не допускаль роскоши въ одеждъ какъ у своихъ подвиастныхъ такъ и собственныхъ женъ. Исключеніе, въ этомъ случав, дълалось только для одной Кариматъ—жены старшаго сына Шамиля, Кази-Махмата. Она носила очень бълую, тонкую и такую длинную рубашку, что она лежала даже нъсколько на землъ и закрывала собою поги красавицы. Сверхъ рубашки надъвался атласный, темно-малиноваго цвъта, архалукъ, подбитый зеленою тафтою и отороченный кругомъ атласною лентою того же цвъта. Разръзные рукава архалука не сходились въ разръзъ, но были схвачены золотыми петлями и пуговицами, точно такими же, какія были и на грудной части архалука. На головъ она носила черный шелковый платочекъ съ красными каймами, а надънимъ бълый кисейный вуаль, кокетливо развъвавшійся или ложившійся изящными складками. Въ ушахъ ея были серьги, въ видъ полумъсяца, золотым и украшенныя драгоцънными камнями, тогда какъ жены Шамиля могли носить ихъ только серебряныя, да и то безъ всякихъ украшеній. Вообще драгоцънности и украшенія женщинъ заключаются въ серьгахъ, браслетахъ и перст-

няхъ, дълаемыхъ изъ серебра и не лишенныхъ нъкотораго вкуса. Имъя по большей части видъ полулувія, серьги цънятся тъмъ дороже, чъмъ онъ тажелье, а потому онъ не только оттягиваютъ уши, но встръчаются дъти, у которыхъ уши прорваны тяжестью серегъ. Браслеты точно также массивны, дълаются на подобіе той желъзной витой цъпц, которая употребляется часто на лошадиныхъ уздечкахъ, запонки ихъ имъютъ видъ большихъ печатей и надъваются часто по три штуки, и такъ чтобы запонки находились въ одной линіи. Нъкоторыя носятъ янтарныя четки, а люди бъдные дълаютъ ихъ изъ гороху и бобовъ.

Зимою всё женщины согрёваются подъ тулупомъ, надёваемымъ всегда въ накидку, хотя въ немъ и есть рукава. Обувь та-же что и у мужчинъ.

Тавлини носять рубаху весьма длинную, доходящую почты до полу и общитую по плечамь и на груди цвётнымъ ситцемъ. На голову онъ надъваютъ родъ шанки или жгутъ, сшитый изъ цвётнаго ситца и набитый хлопкомъ; темя закрывается другимъ кускомъ ситцу и часто инаго цвёта. Кусокъ этотъ, пришитый къ передней части жгута, другимъ своимъ концомъ спадаетъ назадъ до самой таліи. Большинство горскихъ женщинъ заплетаютъ свои волосы во множество косъ, оставляя на вискахъ клоки волосъ, которые падаютъ въ видъ локоновъ. Косы собираются въ одинъ мёшокъ изъ ситца съ незашитыми концами: однимъ концомъ онъ надъвается на голову, а другимъ виситъ свободно свади. Мёшокъ этотъ, витстъ съ волосами, прикрывается или большимъ платкомъ, или просто кускомъ бълаго бумажнаго холста, часто стъ долгаго употребленія покрытаго толстымъ слоемъ грязи.

Въ селеніи Куппы женщины носять кокошники, украшенные старинною серебряною монетою; женщины селенія Ругжи считаются потомками евреевъ и бръють свою голову.

По магометанскому обычаю, женщина не имъетъ права показывать своего дица постороннему мужчинъ, поэтому всъ горянки ходятъ подъ покрываломъ или чадрою, которая у молодыхъ бываетъ бълая коленкоровая, а у старухътемпаго цвъта. Покрывало это у въкоторыхъ бываетъ очень длинно, почти до полу, у другихъ короче, но у всёхъ съ выдерганною рёдью противъ глазъ. При встръчъ съ мужчиною, женщина должна опускать свое покрывало, такъ чтобы тотъ не видалъ ея лица; но такая чистота нравовъ сохранилась только въ селеніяхт, отдаленныхъ отъ русскаго жилья и стоянки русскихъ войскъ. Тамъ женщина избъгала мужчины; если встръчалась съ своимъ единоплеменникомъ, она закрывала лицо и проходила мимо; при встръчъ же съ русскимъ, который, въ глазахъ ея, былъ глуръ, она, закутавши свое лицо самымъ тщательнымъ образомъ, останавливалась, отворачивалась въ противоположную сторону и стояма какт мумія до тёхъ поръ, пока встрётившійся не проходилъ мимо. До умиротворенія края всё женщины, кром'є старухъ и дъвицъ, не достигшихъ еще семи-лътняго возраста, ходили подъ поврывалами. Женщины, вышедшія на улицу безъ покрывала, подвергались палочымъ ударамъ. Во время полевыхъ работъ покрывало снималось. Такая стъснительная мъра не въ характеръ горянокъ. Въ аулахъ, гдъ расположены наши войска, женщины такъ скоро осваиваются съ русскими, что слми первыя подаютъ поводъ къ короткимъ отношениять съ мужчинами.

Закрываніе лица при встръчь съ последнимъ, кромъ скромности со стороны женщины, въ нъкоторыхъ обществахъ, какъ, напримъръ, у тавлинцевъ, служить выраженіемъ уваженія къ встрътившемуся мужчинъ. Желая же высказать свое презръніе, женщина проходитъ не закрывшись и сплюнувъ въ сторону.

Въ домашиемъ быту горцы чрезвычайно неопрятны, носятъ бълье и платье до износа и перемъняють его или, лучше сказать, замъняють новымъ, только тогда, когда оно, какъ говорится, свалится съ плечъ. О мытьт бълья они не имбють поцятія, и запаса пичтья, на случай переміны, не имбють; оттого къ одежде ихъ или постеле невозможно прикоснуться — тамъ целый рой вшей. Новое платье шьють тогда, когда старое такъ изорвется, что посить его уже нътъ возможности. Но прежде чъмъ надъть новый платокъ или рубаху, ховяйка кладеть ихъ въ котель, примъщиваеть туда зоды и сада и, такимъ образомъ, превращаетъ свой новый костюмъ въ грязную сальную тряцку, которую и надъваеть затымь на свое тыло. Предварительная операція эта производится потому, что если женщяна надёнеть чистый новый платокъ или рубаху, то злые языки скажуть: она чиста оттого, что владътельница ихъ никогда не видитъ въ глаза мяса или курдючьяго сала. На основании такого правильнаго взгляда, чёмъ богаче хозяйка, тёмъ грязнёе я сальние она одивается. Только инсколько аулови, каки, напримирь. Ирганай, Могохъ и Карату, не сабдують этому закону и отличаются своею опрятностію въ одеждь. Наседеніе этихъ ауловъ одевается довольно чисто, даже щеголевато, но за то про нихъ сосъди отзываются съ большою проніею.

— Нътъ дома сабы хлъба, говорять они про щеголей, а на десять рублей надъваеть платье.

Въ настоящее время замъчается переходъ къ дучшему. Теперь, «проходя по улицамъ, встръчаешь щегольски сшитыя черкески мужчинъ, безукоризненной бълизны женские платки, покрывала и ситцевыя рубаки, изъ-подъ которыхъ кокетливо выглядываютъ, изъ пунцоваго канауса, широкіе шаровары, имъющіе внизу парчевую коемку».

Вообще неопрятность и тяжелая работа дёлала женщинъ далеко непривискательными; между ними красавицы составляють рёдкое исключеніе. Красотою женщинъ славятся въ Дагестанъ селенія Буглень, большой и малый Дженгутай—всъ три въ Мехтулинскомъ ханствъ, и отчасти селенія Гимры (1).

<sup>&#</sup>x27; (¹) Три дня въ горажъ Калалальскаго общества Кави. 1861 г. № 83. Замътки о домашнемъ быть дагестанскихъ горцевъ Н. Абельдяева Кавказъ 1857 г.' № 50. Укръпл. Ули-Кала П. Пржецлавскій Кавк. 1860 г. № 27 Четыре мъсяца въ Дагестанъ Кавк. 1864 г. № 72

Тижелыя работы, лежащія на женщинё съ самыхь раннихъ лёть, дёлають то, что онь развиваются очень неправильно и скоро старёются, сохраняя только на долго прекрасныя и полныя страсти глаза — неотъемлемое сокровище каждой. Въ домашнемъ, семейномъ быту работаетъ только одна женщина; она приготовляетъ войлокъ, тлетъ и валяетъ ногами сукно, сучитъ шелкъ, приготовляетъ изъ войлока сапоги, подшиваетъ подъ старую обувь подошвы, смотритъ за скотомъ и домашнею птицею, готовитъ кизякъ, таскаетъ съ гумна солому и камни для возводимыхъ построекъ.

Съ разсевтомъ, взявъ топоръ и веревку, женщина гонитъ эшака въ изст за дровами и къ вечеру возвращается съ двумя выснами, изъ которыхъ боизе тяжелый тащитъ на себъ. Словомъ, нътъ возможности перечислить всъ разнообразные виды занятій женщины, но можно сказать, что трудно увидать ее сидящей безъ работы. Мужчина взялъ на себя только пахату земли, посъвъ и сънокосъ, но собранное и накошеное должна убрать жена. Она переноситъ въ домъ на своихъ плечахъ собранный хлъбъ, по кручамъ и обрывамъ собираетъ съно и ръжетъ траву для корма скота; она же должна вычистить и коня.

Въ нъкоторыхъ обществахъ даже и полевыя работы лежатъ на обязанности женщанъ, и тамъ съ ранняго утра видны онъ на работъ въ самыхъ отдаленныхъ мъстахъ отъ аула. Женщина разбиваетъ лопатою землю на своей пашивъ, очищаетъ ее отъ камней, стаскивая ихъ въ кучу или сбрасывая безъ церемоніи на дорогу, и затъмъ пашетъ, погоняя воловъ, запряженныхъ парою въ просто устроенную соху.

Вся жизнь горянки есть трудъ, и трудъ самый тяжелый. Часто можно встрътить возвращающимися въ аулъ двухъ-трехъ ословъ, навьюченныхъ ношей, за нами, съ большею еще ношею, тащится женщана, имъющая, кромъ того за плечами ребенка. Тяжесть ноши привела бы въ ужасъ любаго дюжаго работника, но не удивляетъ ея мужа: онъ идетъ позади, напъвая пъсню, праздный и съ пустыми руками. Считая себя не болъе какъ конвойнымъ, онъ не направитъ даже на дорогу осла, если бы ему вздумалось свернуть въ сторону пощипать травы: это должна сдълать та же женщина.

Женщина въ Дагестанъ есть ни что иное, какъ самка для высиживанія дътей, и рабочій скоть, не имъющій ни минуты отдыха.

Въ домашнемъ быту горца женщина и эшакъ — одинаково нагружаются. Горянка такъ привычна къ тяжелой работъ, что, при транспортпровкъ провіанта для нашихъ войскъ, многія изъ нихъ добровольно являлись и, за положенную плату, переносили на своихъ плечахъ, на разстояніи до трид-

и 75. Закатальскій округь А. Пасербскаго Кавк. 1864 г. № 61. Краткій обзорь Джарооблаканскаго округа Закавказскій Вйст. 1850 г. № 9. Пявнь у Шамиля Вердеревскаго ч. І и И. Дагестань, его нравы в обычан П Пржецлавскій Ввст. Европы 1867 г. т. ИИ.

цати верстъ, кули муки въ три пуда въсомъ, и притомъ по трудно доступнымъ дорогамъ.

«Въ 1862 году, пишеть Н. Львовъ, въ провздъ черезъ Цунта-Ахвахское общество, мит нужно было перевевти два выочныхъ сундука, въсомъ около восьми пудовъ, изъ одного аула въ другой, именно: изъ селенія Тлиссы до селенія Тадь-Махитль (15 верстъ разстоянія) по очень дурной горной тропинкъ.

Въ аулъ не оказалось лошадей, годныхъ подъ выокъ, а эшаковъ пожальни послать и ръшили джамаатомъ (обществомъ) навыючить двухъ женщинъ, которыя, по приказанію мужей, благополучно допесли сундуки до назначеннаго мъста, а прогоны получили мужья».

Вообще мужчины смотрять на женщинь съ гораздо большимъ пренебрежениемъ, чъмъ на рабочій скотъ, и часто, жалъя эшака, мужъ замъняетъ его своею женою.

— Женщина, говорить онъ, можеть переносить гораздо болье, чъмъ скотина, потому что первая всть чистый хльбъ, тогда какъ эшакъ питается саманомъ (рубленая солома), да и то въ ограниченномъ количествъ.

Равграниченіе въ положеніи мужчины и женщины ділается съ самаго ранняго возраста. Часто можно видіть девятилітних дівочекъ, возвращающих съ рібки съ огромными кувшинами воды, тогда какъ мальчики тіжть же літь, а иногда и боліве взрослые, ничего не ділаютть. Не удивительно послії того, что женщины старіются весьма скоро и ділаются горбатыми до такой степени, что въ каждомъ аулії можно встрітить нісколько старухъ, ходящихъ на четверенькахъ. Помочь женії въ ея работії мужъ считаеть діломъ постыднымъ и даже въ случаї болізни жены онъ ни за что не станеть исполнять ея работы, а обратится съ просьбою къ сосідкамъ распорядиться и позаботиться о его хозяйствії.

Смерть жены дълаетъ горца нищимъ въ пслномъ значении этого слова. Но, не принимаясь ни за что самъ и не имъя въ домъ хозяйки, онъ шляется изъ аула въ аулъ, выпрашивая себъ кусокъ насущнаго хлъба.

Сознавая свое безвыходное положеніе, онъ однаго же оказываеть при жизни полное презрѣніе своей женѣ. Имя женщины служить самымъ позорнымъ, браннымъ словомъ; назвать горца женщиною — значить оскорбить его глубоко и рисковать поплатиться за то жизнію. Запуганная и забитай женщина дѣлается существомъ глупымъ, робкимъ и безличнымъ. Соглашаясь на то, что женщина можетъ быть хитра и коварна, мужчина не признаетъ за ней возможности быть умною, потому что Богъ не далъ ей такого разума, какъ мужчинъ. Онъ твердо въ этомъ увъренъ, убъжденъ—и, по своему, правъ. Замкнутость въ семейномъ быту и изолированность положенія женщины, начиная со дна ея рожденія, причиною тому, что въ умственномъ отношеніи она стоитъ гораздо ниже мужчинъ.

<sup>—</sup> У женщины умъ находится на краю платья, говорятъ горцы; вста-

нетъ она съ мъста и умъ ен падаетъ на землю. Пророкъ сказалъ: посоевътуйтесь о дълахъ съ вашими женами и дълайте все наперекоръ ихъ совъту.

Неуваженіе въ женщив простирается до того, что, встръчаясь съ нею, мужчина привътствуеть ее словомъ кошкильды — тъмъ же самымъ, которое онъ скажеть каждому встръчному не магометанину, а слъдовательно и гяуру. Встръчая гостя, жена принимаеть его тавъ, какъ принимаеть его у насъ лакей. Если мужа нътъ дома, то она немедленно даеть знать о пріъздъ гостя и затъмъ исполняеть все, что мужь ей прикажеть. Въ отсутствіе мужа, жена не имъеть права подчивать гостя мясомъ, хотя бы онъ быль самый почетнъйшій, близкій и дорогой. Въ присутствіи гостя жена становится въ самомъ отдаленномъ углу сакли, не принимаеть участія въ разговорѣ, отвъчаеть только на вопросы мужа и ожидаеть приказаній (1).

«Положеніе жены, пишетъ Львовъ, не любимой мужемъ, возмутительно. Въчное рубище покрываетъ ен тъло; пренебреженіе мужа, безпрестанная брань и частые побои, недостатокъ и безъ того скудной пищи, ежедневный тажкій трудъ, недостатокъ времени для отдыха—все это изнуряетъ ее и состари ваетъ преждевременно».

Даже и въ такомъ случав, когда мужъ любатъ свою жену, она все-таки исполняетъ обязанность слуги, пріобръвшаго расположеніе, господина своею хорошею нравственностью. Она пользуется тогда до нёкоторой степени его ласкою о восхищается шутливо-строгимъ обхожденіемъ своего властелина. Прировнять съ собою жену и поставить женщину наравнё съ мужчиною — это недоступно понятію горца. При разработке на Гунибъ дорогъ, жители отказались ходить на работу, и, какъ оказалось впоследствіи, потому только, что поденная плата за работу мужчинамъ была положена наравнё съ женщинами. Если участь женщины въ настоящее время до нёкоторой степени сносна, такъ это у джаро-бълаканскихъ лезгинъ. Мужъ обходится съ нею ласкове, допускаеть ее до разговора съ собою, объдаетъ вмёстё съ женою, и она, не нося покрывала, часто не отворачивается отъ посторонняго. Во всемъ мусульманскомъ мірё судьба женщины печальна, но въ Дагестанъ она положительно невыносима, и это, конечно, главнейшимъ образомъ происходитъ отъ правдности мужчины.

День мужчины проходить въ совершенномъ бездъйствіи. Літомъ, не обращая вниманія ни на какую погоду, съ утра и до вечера собираются мужчины около мечети, річки или на гиматат — денное сидініе для общей бесіды.

<sup>(</sup>¹) Три дня въ горахъ Калаляльскаго общества Кавк. 1861 г. № 83. Оть Астрахани до Тифлиса Н. В. Огарева. Кавказъ 1868 г. № 17. Байрамъ у кн. Шамсудина Шамхала Тарковскаго Кавк. 1864 г. № 26. Закатальскій округъ А. Пасербскаго Кавк. 1864 г. № 61. Замътки о домашнемъ бытъ дагестанскихъ горцевъ Н. Абельдяева Кавк. 1857 г. № 51. О нравахъ и обычаяхъ дагестанскихъ горцевъ Н. Львова. Кавк. 1867 г. № 70 и 71. Тоже Сборн. сеъд. о кавказс. горцахъ, выпускъ Ш.

Стругая палочку, они сообщають другь другу новости, или толкують о нуждахъ. Но если, паче чаянія, на гимаско случится такъ мало народу, что и поболтать не съ къмъ, горецъ отправляется въ судъ послушать разборъ жалобъ, въ которыхъ никогда не бываетъ недостатка.

Между темъ въ суде толпа понемногу убываеть, а вновь пришедшій, не замъчая самъ, подвигается впередъ и вдругъ очутится передъ судомъ.

— Что тебъ нужно? спрашиваеть кто-нибудь изъ членовъ суда, думая, что онъ имжетъ какую-нибудь просьбу.

Тогда только пришедшій спохватится, что попаль въ просакъ.

- Начальникъ, сагъ-олъ-сынъ (будь здоровъ)! отвътить онъ обыкновенно, и, не решаясь сказать, что пришель только для того, чтобы поглазъть, онъ въ то же время живо придумаетъ какую-нибудь жалобу или претензію на какое-нибудь лицо, небывалое или давно умершее.

Видя, что онъ говоритъ вздоръ, его гонятъ вонъ, а горецъ доволенъ тъмъ, что убилъ время. Если же засъданій суда нътъ, то, чтобы также убить время, онъ идеть къ доктору.

- Хакимъ (докторъ), говоритъ онъ, башка пропалъ!

Докторъ даетъ ему соду, а мнимый больной, не принимая ея, держитъ въ карманъ.

— Хакимъ, говоритъ онъ, придя на другой день — курсалъ пропалъ! (вкусъ, аппетитъ пропалъ).

Докторъ, зная по опыту, что онъ пришедъ къ нему только для развлеченія, даеть ему ту-же соду. Прищедшій лізеть въ карманъ, вынимаеть оттуда вчерашніе порошки и говорить, что у него есть уже такіе.

- Отчего же ты не приняль ихъ вчера? спрашиваеть докторъ.
- Боль сама собой прошла, отвъчаетъ тотъ.
- Ну, такъ прими ихъ сегодня.

Горецъ благодаритъ и уходитъ.

Такъ праздный туземецъ, коротая свой лётній день, доживаеть до вечера. Каждый вечеръ аульная площадь занята бываеть стариками, а площадь у фонтана молодежью, собирающеюся туда потолковать, а главное щегольнуть своимъ костюмомъ или оружіемъ. Одинъ приходить туда съ ухарски заломленною на бекрень шапкою, другой является съ раскрашенными усами и бородою или намазываетъ ихъ бараньимъ жиромъ, а тъ, у которыхъ, по молодости явтъ, не ростуть усы, распрашивають себь губы и хлопочать о томь, чтобы скорве выросли усы.

Выходя на площадь, каждый старается надъть на себя лучшее оружіе. У одного изъ-подъ тулупа и сверхъ пестрой рубашки торчитъ привѣшенный кинжаль, а у другаго, болъе богатаго и сановитаго, торчать и пистолеты; у того ноги обуты въ персидскіе башмаки или туземные шерстяные чулки, а у

этого поверхъ чуловъ надъты и красные сафьяные чевяки.

Сидя или стоя, молодежь шутить, спорять и сместся до техъ поръ-

пона отцы семействъ не отправятся по домамъ. Зимою и этого не бываетъ: каждый, по большей части, сидить около дома и проводитъ время въ соверцательномъ состояніи.

Всё развлеченія оканчиваются вмёстё съ закатомъ солица, и тогда все народонаселеніе закупоривается въ своихъ сакляхъ, группируясь вокругъ тлёющаго въ очаге или камине кизяка и редко одинскаго полена дровъ.

Въ ожидании ужина, правовърные отъ нечего-дълать перебираютъ свои грязныя четки и нашентываютъ молитву.

Надъ очагомъ виситъ котелъ, въ которомъ варится хинкалъ, составляю. щій любимую пищу горца. Подять огня коношатся діти, старающіяся сограть обпаженныя части своего тела, не закрытыя рубищемъ. Хогя костюмъ ихъ и пибетъ претензію на теплую одежду, но, въ сущности, они ходять полунагими. Старый полушубовъ, во многихъ мъстахъ порванный, не заврывающій ни груди, ни живота и съ оборванными до плечъ рукавами; порванные или во многихъ мёстахъ заплатаныя штаны, спускающіеся немного наже колфиъ; войлочные или кожаные сапоги, которыхъ голенища едва доходятъ до-ладыжевъ, такъ что голени всегда остаются обнаженными, и вижето шанки колпавъ изъ войлова или овчиная тулья отъ стараго папаха — вотъ зимній костюмъ дътей. Ихъ одъвають только тогда, когда они достигнутъ семи-иътняго возраста; не моють въ продолжение целой зимы, и оттого лица, руки и ноги дътей, не говоря о тълъ, покрыты голстымъ слоемъ грязи. «Кожа на нихъ во многихъ мъстахъ растрескалась до крови. При прикосновении къ тълу дътей чувствуется шароховатость, непріятно поражающая осязаніе; на видъ она представляется покрытымъ маленькими бугорязми, какіе бывають на кожъ ощинаннаго гуся. Между этими бугорками неръдко красуется часоточная сыпь. Головы ихъ, не смотря на частое бритье волосъ, почти всегда покрыты сплошными паршамя».

Несчастныя, грязныя и оборванныя, они страдають оть холода и голода и, съ жадностію посматривая на котель и кинящую въ немь воду, ожидають остатковь ужина...

Котель снять, мясо или хинкаль носпыть и поставлень передъ главою семейства, съ которымъ могуть разделять транезу тольке взрослые мужчины. Номолившись Богу и взявь въ руки спичку, замъняющую вилку, они глотають одинъ хинкаль за другимъ, предварительно обмакивая въ толченый чеснокъ, разведенный сывороточнымъ уксусомъ (рыдылъ-канцъ). Жена и дъти, слъдя за занятиемъ взрослыхъ мужчинъ, терпъливо ожидаютъ, когда на ихъ долю будуть предоставлены остатки простывшихъ галушекъ.

Только самые чадолюбивые отцы допускають къ совивстному ужину своихъ дътей, но и тогда лучній кусокъ принадлежить все-таки главъ семейства. Такъ, если за столомъ зажиточнаго горца подается мясо, положимъ баранья лишка, то предплечевая кость поступаеть дътямъ, плечевая кость—матери, а лонатка, какъ наиболъе вкусная—отцу. Отнять у отца и мужа почетный ку-

сокъ не позволять себе ни жена, ни дети, потому что это было бы противно обычаю. Точно также, еслибы отецъ вздумаль взять себе предплечевую кость, то этимь оскорбиль бы сына, готоваго остаться скорые вовсе безъ ужина, чёмъ уступить кому—либо кость, принадлежавшую ему по праву, дарованному обычаемъ Отецъ, впрочемъ, и самъ не парушить этого обычая и всегда оставить дётямь худшую часть или остатки отъ ужина.

Въ этомъ отношения въ характеръ горца встръчается странное и, вмъстъ съ тъмъ, замъчательное противоръчіе. Онъ любитъ своихъ дътей пламенно и неограниченно, но, по принципу, что въ семействъ онъ глава, что все остальное ниже его, отецъ держитъ своихъ дътей въ отдаленіи, не обращаетъ вниманія на ихъ наружность, одежду и не допускаетъ ихъ къ присутствію за общимъ столомъ.

Лътомъ, после ужина, горцы часто отправляются спать на дюбимыхъ своихъ постеляхъ—на плоскихъ камяяхъ, положенныхъ гдё-нибудь на площади или у мечети. Такихъ камней бываетъ по нъскольку, и съ наступлениемъ сумерокъ, на каждомъ изъ нихъ, лежатъ люди, укутанные своими шубами. Одни разговариваютъ, другіе курятъ, третьи засыпаютъ подъ шумъ окружнаго говора. Многіе изъ молодыхъ людей отправляются спать на крышу мечети. Женщины выходятъ на умицу побесёдовать послё дневныхъ трудовъ. Тутъ они толкують о хозяйствъ, сообщаютъ другъ другу разным сплетни и глядятъ на дътей, играющихъ въ жмурки или преследующихъ лягушекъ.

Зимою такія сходки невозможны, и тогда каждое семейство послѣ ужина остается въ своей сакив.

Кое-какъ утоливъ голодъ, дъти, раздъвшись до-нага и укрывшись своими лохиотьями, ложатся спать; хозяйка приготовляеть постель для мужа, который молча проводить время въ семействъ, ръдко оказываеть внимание и ласку датямъ, а съ женою не говоритъ потому, что считаетъ ее гораздо ниже себя, да и пътъ адата (обычая), чтобы порядочный горецъ проводиль время съ женщиною. Въ ожидании пятаго намаза, онъ садится на приготов ленную постель, поверхъ которой разостланъ небольшой коврикъ, на которомъ обыкновенно становятся мусульмане во время модитвы, и, въ этомъ положеніи, остается пока не надобсть. За то, если въ домъ случится кунакъ, тогда гость и хозяинъ незамътно просиживаютъ далеко за полночь, занимаясь воспоминаніемъ прошедшаго, сравнивая его съ настоящимъ и предугадывая будущее. Въ такихъ случаяхъ пускаются въ ходъ сказки, легенды, преданія, и, въ этомъ отношеніи, дагестанскіе жители значительно отличаются отъ джаро-бълаканскихъ. Первые относятся гораздо съ большемъ сочувствіемъ къ народной поэзіи, чъмъ последніе. Сказки, басни, анекдоты и пословицы казы-кумухцевъ и аварцевъ, съ которыми познакомилъ насъ «Сборникъ свъдъній о кавказскихъ горцахъ», доказывають, что у жителей Дагестана существуеть народная литература, къ которой туземцы относятся съ большимъ сочувствіемъ. .

У джарскихъ лезгинъ тоже сохранилось нёсколько легендън преданій о грузинской цариць Тамарѣ, Шахъ-Аббасѣ Великомъ, Надиръ-Шахѣ и Омаръ-ханѣ Аварскомъ. Тамару они называютъ Пери, т. е. женщиной-духомъ, полубогиней. Красота ен была, по разсказамъ туземцевъ, не земная, и слухъ о ней распространялся отъ востока до запада; но въ легендахъ своихъ джарцы не придерживаются хронологическому порядку и мѣшаютъ событія и лица по своему усмотрѣнію.

Бъдность легендъ и сказаній, по словамъ А. Пасербскаго, объясняется характеромъ джарцевъ, привыкшихъ жить только настоящимъ. По межнію туземцевъ, говорить о прошедшемъ — праздная болтовня, а заглядывать въ будущее еще того хуже — просто глупость.

Зарываніе огні въ очать служить признакомъ того, что все семейство и глава его укладываются спать. Спрятлешись въ постель и оставаясь тамъ какъ мать родила, правовърный засыпаеть, пока не будеть призванъ къ утренней молитвъ. Поздно ночью, убеюкавъ всёхъ, раздъвается и ложится спать усталая и разбитая хозяйка дома, думая только о томъ, какъ бы не проспать разсвъта....

Нравственный и физическій гнеть, тяготіющій надь женщиною, заглушиль въ ней всякое проявление самостоятельности характера, но не могь заглушить страстной ея натуры. Въ этомъ случай женщина осталась вйрною себъ, и строгая нравственность не составляеть отличительной черты женщины горянки. Пылкость южной натуры, а въ особенности корыстолюбіе, дёлають ихъ весьма податливыми на соблазнъ. Сознавая, что мужъ ея неограниченный властелинь, что онь глава, начальникь, повелитель, судья, защитникъ и обвинитель, въ рукахъ котораго находится жизнь и смерть жены-горянка, подъ вліяніемъ своей впечатлительной натуры, далеко не прочь отъ любовныхъ похожденій; скрытно отъ мужа, она весьма часто предается разврату въ подномъ значенім этого слова. Склонность къ разврату не стёсняеть ее въ выборъ возлюбленнаго; она очень дегко и скоро сводитъ свои интрижки сь неправовърными или глурами. Значительное число камелій-горянокъ, существующихъ въ городахъ и укръпленіяхъ, фактическіе свидътели поведенія туземной женщины. «Горянка, бъжавшая отъ своихъ, едва успъвшая укрыться за стънами нашей кръпости, ищеть уже разврата и, находя его безъ затрудненія, предается ему всёмъ своимъ существомъ, на жизнь и на смерть». Поведеніе камеліи-горянки несравненно хуже и циничнье, чъмъ поведеніе камедій русскихъ. Хотя туземцы хвастають и убъждены въ цёломудріи своихъ жень и дочерей, но произительный крикь эшаковь, слышный часто въ глубокую полночь, гдё-нибудь за горою, по близости аула, бываеть вёрнымъ признакомъ ночнаго свиданія двухъ любящихъ или страстныхъ сердецъ....

Счастливые любовники, сходясь часто между собою, ловко скрываютъ свои похожденія, дъйствуютъ очень осторожно и тотчасъ, какъ только замътятъ, что ихъ подовръваютъ, разстаются если не на въки, то до поры до

времени, изъ опасенія, чтобы мужъ кинжаломъ не разорвалъ ихъ связи на всегда. Бываютъ и такіе случаи, что довкій парень подговариваетъ свою возлюбленную бѣжать съ нимъ на нѣкоторое время. Запасшись продовольствіемъ, онъ похищаетъ любимую имъ женщину, скитается съ нею по лѣсамъ, пока есть средства къ пропитанію, и потомъ, насладившись вполнѣ, сдаетъ ее на руки посредникамъ, «чтобы они примирили ее съ мужемъ; себя же не считаетъ передъ нимъ отвѣтственнымъ, такъ какъ взятую вещь онъ возвратилъ обратно». Любовныя похожденія происходили чаще между холостыми и дѣвушками, и если они кончались безъ слѣдовъ, то кто старое вспомянетъ, тому главъ вонъ. «Но если дѣвушка принялась за таблицу умноженія на дѣлѣ, то множитель долженъ на ней жениться хотя не-хотя». Такимъ образомъ наказывался собственно не порокъ, а неумѣнье скрыть его.

Въ Аваріи, въ обществъ Цунта-Ахвахъ, прозваиномъ состаними жителями скеернымо ахвахомо (Квеше-Ахвахъ), любовныя похожденія дълаются гораздо проще. Среди бъла-дня, когда дъвушки собираются по итскольку на мельницу для смолки хлтба, ватага молодыхъ парней отправляется въ следъ за ними. Подойдя къ мельницъ и найдя дверь запертою, парпи спрашиваютъ дъвицъ: сколько ихъ собралось на мельницъ, и, въ отвътъ на это, получаютъ положительное указаніе числа. Если число молодыхъ людей превыщаетъ число дъвушекъ, то кинутый жребій опредъляетъ кому остаться, а кому идти и искать удовольствія у другихъ мельницъ. Оставшіеся кидаютъ въ окна мельницы свои папахи, которыя и разбираются дъвицами на удачу, кому какая попадется. Дверь растворяется и парни, вскочивъ гурьбою внутрь мельницы, отыскиваютъ свои папахи и ихъ временныхъ обладательницъ...

Жители того же Ахваха, въ видъ особой любезности, укладывають гостя спать ночью вивстъ съ дочерью, въ томъ убъждении, что онъ не нарушитъ обычая гостепримства, а въ противномъ случав гостю, на другой день, приходится расплачиваться или деньгами, или вступлениемъ въ бракъ. У койсу булинцевъ былъ въ обычав бракъ для путешественниковъ за весьма небольшую сумму.

Если женщипы остальныхъ обществъ и не бываютъ столь беззастъичивы, и не слъдуютъ публично такому примъру, то не уфъжденія и скромность удершиваютъ ихъ въ предълахъ благопристойности, а страхъ наказанія, которое 
въ прежнее время было весьма жестоко. Прежде всего женщина боялась мужа 
или отца, а потомъ суда, приговаривавшаго ее почти всегда къ смертной казни. 
Горецъ, поймавшій жену въ прелюбодъяніи, убиваєть обоихъ, не подвергаясь за 
то отвътственности ни передъ ея родыми, ни передъ судомъ общества, но 
ссли онъ убиваєтъ любовника и щадитъ жену, то подвергается кровомшенію 
родственниковъ убитаго. Любовникъ, успъвшій избъжать смерти, становится 
кровнымъ врагомъ мужа, а если жена убита, то и ея родственниковъ. Когда 
онозоренный мужъ, не желая быть убійцею, передаваль поступки жены на

судъ общества, то виновная приговаривалась къ строгому наказанію, состоявшему преимущественно въ побіеніи камнями.

Съ умиротвореніемъ края и съ подчиненіемъ Дагестана русской власти, женщина за прелюбодъяніе не подвергается такой строгости наказанія и въ жалобныхъ книгахъ окружныхъ народныхъ судовъ приходится довольно значительная цифра дълъ о нарушеніи супружеской върности, не говоря о скрытыхъ незаконныхъ связяхъ, которыхъ, конечно, гораздо болье, чъмъ открытыхъ и заявленныхъ суду (1).

## IV.

Брачные обряды горцевъ. — Пъсня, музыка и танцы. — Рожденіе и воспитаніе. — Болъзнь и способы ея леченія. — Народная медицина. — Знахари и знахарии. — Погребеніе умершихъ.

Магометанская религія и горскій обычай никому не воспрещають имѣть одновременно нѣсколькихъ женъ, если только онъ имѣстъ средство содержать ихъ; но строго преслѣдуется любовная связь даже и съ одною женщиною, если не исполненъ предварительно брачный обрядъ.

Смотря на жену какъ на рабочую силу, горецъ выбираетъ сыну невъсту красивую, кръпкую, дородную, а главное не лънивую, чтобы она была въ силахъ исполнять всъ предстоящія ей трудныя работы по хозяйству.

«Я помню, разсказываеть Абдулла-Омаровь, что въ нашемъ ауль была молодая дъвушка, дочь бъдныхъ родителей, которая каждый день рано утромъ выходила на площадь, гдъ въ лътнее время собирали скотъ для выгона на пастьбу, и, стоя въ срединъ стада, наблюдала кругомъ, и чуть-было замътить, что какая-нибудь корова подниметъ хвость, она тотчасъ же бъжала къ ней и хватала голыми руками пометъ, потомъ клала его въ кучу и такимъ образомъ собирала въ день помета на нъсколько десятковъ штукъ кизика; осенью же эта дъвушка сжедневно ходила въ поле, то съ арканомъ—и приносила приличную ношу бурьяна, то съ мъшкомъ—и приносила сухой пометъ съ лътнихъ выгоновъ. Жители, въ особенности матери, восхища-

<sup>(</sup>¹) О правах и обычанх дагестанских горцев Н. Львова Кавк. 1867 г. № 70 и 71. Дагестанъ, его правы и обычан П. Пржецлавскаго Въсти. Европы 1867 г. т. ИІ. Закатальскій округь А. Пасербскаго. Кавказ 1864 г. № 61. Тиолис. Въдом. 1834 г. № 9—18. Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев Н. Львова. Сборник Свъд. о кавказс горцах вып. ИІ. Какъ живуть даки. Абдуллы Омарова тамъ же. Очеркъ Закатальскаго округа А. Пасербскаго. Кавказскій Календарь на 1866 годъ.

лись ею и говорили: вотъ невъста! счастливецъ тотъ, ито на ней женится! (1) » И вотъ такихъ-то трудолюбивыхъ невъстъ и ищутъ въ жены. О томъ, пользуется ли онъ расположениемъ къ себъ будущей жены, горецъ не безпокоится и мало думаетъ. Лишь бы только красота и тълосложение соотвътствовали его вкусу и видамъ, а о любви, если бы таковой не оказалось со стороны будущей его жены, онъ мало заботится.

— Была бы жена, говорить онъ, а любовь придеть сама.

На прочность чувствъ женщины туземецъ не разсчитываетъ, зная, что женщина, какъ легко полюбитъ, такъ скоро и разлюбитъ. По его понятію, одинъ кинжалъ въ состояніи удержать жену въ должномъ повиновеніи и предохранить ее отъ предосудительнаго поведенія. На послъднее, по мивнію туземцевъ, женщина одвиаково склонна: любила ли она или нѣтъ мужчину при выходъ замужъ— въ обоихъ случаяхъ любовь ея не прочпа, скоро проходяща и перемънчива.

У джаро-бёлаканцевъ, въ концё прошлаго столетія, каждый молодой чедовъкъ могъ вступать въ бракъ по свбему желанію и безъ всякаго принужденія. Безъ разръшенія родителей или опекуновъ бракъ не могъ состояться, точно также, какъ и родители не могли принуждать своихъ дътей ко вступленію въ бракъ. Родственникамъ и опекунамъ сироть не предоставлено было вовсе права ни разръшать, ни принуждать ихъ ко вступленію въ бракъ ранве пятнадцати лють, но родители при своей жизни могди отдавать своихъ дочерей замужъ и ранъе этого возраста. Похищение дочерей отъ родителей, женъ отъ мужей и даже вдовъ наказывалось смертию. Вдовы также вступали во второй бракъ не иначе какъ съ разръшенія родителей или родственниковъ. Каждый могъ имъть четырехъ женъ и, со смертію одной, допускалось зам'ястить ее м'ясто другою, но одновременно им'ять пять женъ воспрещалось. Только братъ съ родною сестрою и родители съ дётьми не могли вступать въ бракъ, но остальное самое близкое родство не соблюдалось; такъ. отецъ и сынъ могли жениться на родныхъ сестрахъ; братъ на женъ умершаго брата и прочее, лишь бы только число женъ каждаго не превышало четырехъ. Нарушение подобныхъ постановлений подлежало духовному суду mapo.

Желающій вступить въ бракъ объявляль о томъ имаму, который, въ присутствім двухъ свидътелей со стороны жениха, спрашиваль роцителей или опекуновъ невъсты, а также и саму невъсту, согласна ли она на такой союзъ. Когда получено общее согласіе, тогда повъренный со стороны невъсты, въ присутствіи имама и свидътелей жениха, должень быль объявить послъд-

<sup>(1)</sup> Воспомянанія муталляма Абдуллы Омарова. Сборн. св'яд. о навк. горцахъ вып. І. За немивніемъ другихъ источниковъ, брачные обряды горцевъ составлены мною исключительно по выше преведенной статьв г. Абдуллы Омарова и по статьямъ г. Н. Львова: "Домашняя и семейная жизнь дагестанскихъ горцевъ" и "О нравахъ и обычаяхъ дагестанскихъ горцевъ".

нему о согласіи невъсты и получить отъ него условную плату въ пользу невъсты. Женихъ выдавалъ невъстъ 7 руб., которые составляли ея собственность; она имъла право требовать эти деньги при разводъ и послъ смерти мужа изъ его имънія, если только не получила ихъ ранъе. Въ этомъ и заключалась вся обрядовая сторона брака, который пигдъ не записывался и никакихъ письменныхъ актовъ о бракахъ не составлялось. Имамъ, не спросившій согласія невъсты и ея родителей, подвергался строгой отвътственности.

Брачный союзъ прекращался смертію, разводомъ и долгимъ безвъстнымъ отсутствіемъ мужа. Женщина, не получавшая пикакого извъстія о мужъ и не будучи въ состояніи себя содержать по бъдности, и если при этомъ родственники отказывались давать ей пропитаніе, обращалась къ имаму и просила его разръщенія на вступленіе въ новый бракъ и на расторженіе перваго. Имамъ, убъдившись въ справедливости ея словъ, доносиль кадію, который и разръщаль ея просьбу.

Вдова могла выходить въ замужество неограниченное число разъ, лишь бы только находились охотники на ней жениться.

Для развода согласіе жены не спрашивалось. Мужъ призывалъ имама, двухъ старшинъ и, въ присутствіи ихъ, произносилъ громко и три раза:

— Жена моя, въ тройнъ сопряженная со мною бракомъ, да будетъ отъ меня свободна.

При этомъ онъ долженъ былъ кинуть черезъ себя три камия, «отнюдь не произнося при томъ словъ: Вого выдаето, иначе разводъ считался недъйствительнымъ, и они снова, при взаимномъ согласіи, могли жить вмъстъ, тогда какъ при законномъ разводъ мужъ уже не могъ соединиться съ прежнею женою».

Въ настоящее время у горцевъ брачущимся не представляется такой свободы вступать въ бракъ, когда они хотятъ и съ къмъ хотятъ. Теперь всъ хлопоты и труды по устройству судьбы сына отецъ беретъ на себя, а мать, какъ женщина, устраняется отъ всякаго участія въ этомъ дълъ. За неимъніемъ отца, его обязанность исполняетъ одинъ изъ мужчинъ, ближайшій родственникъ жениха, при чемъ весьма часто не обращается никакого вниманія на то, видълъ ли послъдній когда—нибудь свою невъсту или не видълъ. Неръдко бываетъ и то, что сговоры происходятъ тогда, когда будущимъ супругамъ бываетъ отъ семи до восьми лътъ.

Въ Самурскомъ округт не ръдкость примърныя свадыбы. Два отца, нанаходящіеся въ неразрывной дружбъ и имъющіе одинъ сына, а другой дочь, соглашаются между собою, для большаго укръпленія дружбы, сочетать своихъ дътей законнымъ бракомъ, хотя имъ обоимъ не болье семи лъть отъ роду. Сказано и сдълано. Отцы выбираютъ изъ числа своихъ знакомыхъ мужчину и женщину, и тъ, представляя собою маленькихъ будущихъ супруговъ, отправляются въ мечеть и тамъ, исполнивъ всъ свадебные обряды, клянутся другъ другу въ святости исполненія супружескихъ отношеній. Возвратившись изъ мечети, родители призывають играющихъ на улицѣ дѣтей, объявляють имъ что они мужъ и жена и встрѣчаютъ, въ отвѣть на это, наивный дѣтскій смѣхъ. Дѣти становятся взрослыми, смотрять другъ на друга какъ братъ на сестру, каждый изъ нихъ чувствуетъ симпатію къ какому нибудь постороннему лицу, и никакъ не можетъ свыкнуться съ своимъ положеніемъ. Между тѣмъ имъ постоянно твердятъ, что они мужъ и жена, и тѣмъ окончательно разбиваютъ ихъ послѣдующую жизнь. Кончается тѣмъ, что супруги начинаютъ ненавидѣть другъ друга, и съ этихъ поръ въ семействѣ является вражда и не согласіе. Дѣло обыкновенно кончается тѣмъ, что или мужъ, или жена обращаются въ судъ и просятъ о разводѣ. Отказъ въ разводѣ ведетъ къ убіѣствамъ или самоубійствамъ, а послѣ рѣшенія одного подобнаго развода являются цѣлыя сотни желающихъ такого же развода. Таковы послѣдствія обычая, ведущаго только къ преступленіямъ и затрудняющаго судей.

Обычай ранняго сватовства, даже со дня рожденія, распространенъ почти во всёхъ обществахъ Дагестана. Отецъ мальчика даетъ отцу дёвочки какую нибудь вещь въ видё залога, и малолётніе считаются съ этого времени женихомъ и невёстою.

Молодой сынъ ищетъ красоту, а отецъ хорошую работницу; сынъ обращаетъ особенное вниманіе на стройность дѣвушки, ея умѣнье пѣть и плясять, а отецъ на физическую силу и дородство, способныя перепосить тяжелый трудъ. Тѣмъ не менѣе окончательный выборъ невѣсты принадлежитъ все-таки отцу, и сынъ, волей-неволей, долженъ согласиться съ желлніемъ родителя. Часто желаніе пріобрѣсти хорошую работницу пересиливаетъ всѣ остальныя побужденія, и люди зажиточные прибѣгаютъ иногда къ негласному браку своихъ сыновей на дѣвушкахъ или вдовахъ изъ низшаго сословія, извѣстныхъ подъ именемъ чара-хорабъ, кхо-буххарабъ, т. е. безпомощная, безталанная. «Хотя такіе браки совершаются по всѣмъ правиламъ шаріата, который обязуєть всякаго мужа быть мужемъ не номинальнымъ, но отцы, изъъ личныхъ интересовъ, находя вреднымъ для такихъ супруговъ раздѣленіе брачнаго ложа, стараются внушить подростающимъ мужьямъ отвращеніе къ перерослой женѣ и проповѣдуютъ о неприлачности сожитія съ такими женами». Такъ что послѣднія являются въ домѣ какъ даровыя и безплатныя работницы.

По адату, при выходъ въ замужество ни одна женщина не можетъ располагать собою: для вступлени ен въ бракъ необходимо согласие родителей, или опекуновъ, или, наконецъ, дибира того селения, въ которомъ она живетъ. Дебиръ даетъ свое согласие въ тъхъ случаяхъ, когда дъвушка вовсе не имъетъ родныхъ, или когда послъдния живутъ далеко и не ближе двухъ дневнаго пути.

На этомъ основани, когда невъста высмотрена, тогда родители жениха посылають къ родителямъ невъсты родственняка, почтеннаго человъка или старуху, а чаще всего муллу, просить руки ихъ дочери. Какъ и вездъ, сватъ или сваха, появившись въ домъ невъсты, первымъ дъломъ начинаютъ издалека,

наменами, въ родъ того: «просимъ васъ сдълаться отцемъ и матерью», а за тъмъ высчитываютъ достоинства своего довърителя, доброту его родителей и разсказываютъ объ ихъ происхожденіи. Равенство происхожденій играетъ большое значеніе при заключеніи брачнаго союза, и бъднъйній уздель ни за что не согласится выдать свою дочь за самаго богатаго кула—ляца происходящаго изъ кръпостнаго состоянія. Преимущественно же брачный союзъ заключается между близкими родственниками или однофамильцами, въ особенностесли они богаты.

Родители невъсты, чтобы не уронить своего достоинства, не изъявляють съ разу согласія на бракъ, отыскивая на словахъ какія либо къ тому причины: молодость дочери, незнаніе, желаетъ—ли она сама замужъ, и прочее. Послѣ нѣсколькихъ посѣщеній свата, они произносятъ инша-алаахъ (если Богу будетъ угодно) и тѣмъ изъявляютъ согласіе; но этимъ дѣло не оканчивается. Хотя на желаніе дѣвушки не обращается никакого вниманія, и согласіе на бракъ ся вполнѣ зависитъ отъ отца, тѣмъ не менѣе обычай требуетъ спросить лично невѣсту: желаетъ—ли она выйти замужъ за такого—то? тотъ же обычай заставляетъ дѣвушку отказать на первое предложеніе. Свать идетъ во второй разъ и получаетъ такой же отказъ, и только на просьбу, повторенную въ третій разъ, получается согласіе невѣсты. Оттого часто случается, что сватъ нѣсколько недѣль ходитъ за отвѣтомъ.

По получени окончательного и удовлетворительного отвъта, женихъ, выбравъ трехъ или болъе человъкъ, отправляетъ ихъ въ домъ невъсты съ обручальными подарками: кольцомъ, кускомъ шелковой матеріи, преимущественно краснаго цвёта, на шальвары, платкомъ и другими принодлежностями женскаго туалета, число, достоянство и цённость которыхъ вполий зависять отъ состоянія жениха. Посланныхъ принимають съ почестію и угощають ужиномъ, на который собираются ближайшие родственники объихъ сторонъ и нъсколько почетныхъ лицъ, безъ которыхъ и въ горахъ не обходится почти ни одна свадьба. Какъ только за ужиномъ подадуть хлабъ, тотчасъ же приносять жениховы подарки, раскладывають ихъ на томъ же столь, и тогда объявляють всемь присутствующимъ цёль прихода повёренныхъ жениха и причину, вызвавшую настоящій ужинь. Невъста при этой церемоніи не присутствуєть и часто уходить совершенно изъ дому. Пирующіе, заочно благословивь обрученны хъ поздравляють родственниковь объихъ сторонъ. Подарки жениха передаются потомъ невъстъ, которая, надъвъ кольцо и другія вещи, носить ихъ съ этого времени на себъ. Подарки эти составляють собственность невъсты даже и въ томъ случав, если бы женихъ впоследстви и отказался вступить съ нею въ бракъ; но если отказъ последуеть со стороны невесты, то подарки должны быть возвращены ему въ двое.

Объ стороны завлючають письменное условіе, по которому отець жениха или самъ женихь обязываются внести кебинз-хакка, а отець невъсты иногда опредъляеть количество приданаго, которое онъ назна

чаеть за дочерью. Женихъ даеть невъсть верхнюю одежду, надъваемую въ день брака, постель, одъяло и проч. Вещи эти также составляють собственность невъсты и возвращаются мужу при разводь, и то только въ такомъ случав, когда жена сама захочеть оставить мужа. Кебинъ-хаккъ есть обезпечене, которое дълаетъ женихъ невъстъ, на случай своей смерти или развода, если онъ самъ первый подастъ къ тому поводъ. Кебинъ-хаккъ, въ дъйствительности, не выдается, а вносится только въ брачное условіе; величина его зависить отъ взаимнаго соглашенія, но обыкновенно наблюдается, чтобы онъ не былъ менъе того, который полученъ матерью невъсты, при выходъ замужъ за ея отца. Изъ этого видно, что продажи дочерей не существовало въ съверномъ Дагестанъ вовсе, а въ южномъ, и именно въ Самурскомъ и Кюрнискомъ округъ и части Табасарани, родителн хотя и выговаривали отъ жениха нъкоторую сумму, какъ бы въ свою пользу, но для того только, чтобы и ее включить въ кебинъ-хаккъ своей дочери.

Что касается собственно калыма, то въ тёхъ обществахъ, гдё онъ и существовалъ прежде, разміры его были весьма незначительны. Такъ, напримъръ, въ Игали за дівушку платилось 12 гарнцевъ пшеницы; въ Богулялів одна саба (20 фунтовъ) той же пшеницы, или ячменя; въ Упцукулів одинъ рубль серебромъ.

Со времени сговора устанавливается нёкоторое родство между двумя семействами: они взаимио помогають другь другу въ работахъ; невёста посылаеть жениху иёкоторые подарки, изъ вещей собственной работы: кисеть, табакъ надушенный гвоздикой, или съёстное: фрукты, пироги, кувшинъ бузы и прочее.

Если женихъ отправляется въ дорогу, то изъ дому невъсты ему посылается закуска, а въ свою очередь женихъ, возвратившись домой, приноситъ подарки невъстъ, которые большею частію состоять изъ жестянаго подноса, сундука персидской работы, стеклянной посуды и прочее.

По обычаю и вкоторых в обществъ, невъста должна избъгать всякой встръчи съ женихомъ при посторонпихъ, но при такомъ затруднительномъ положени всегда найдется сосъдка-старуха, которая устраиваетъ свиданіе молодымъ. Въ другихъ обществахъ допускается жениху, по вечерамъ, выискать такой случай, когда онъ можетъ быть наединъ съ невъстою и, не стъсняясь, придти въ домъ ея. Тогда, сидя у камина или очага, сговоренные проводять такъ цълыя ночи, если только въ домъ нътъ мужчины, или сладкая бесъда ихъ не будетъ нарушена его приходомъ. У большинства же жителей Дагестана жениху дозволяется посъщать невъсту во всякое время, а въ обществъ Цурта-Ахвахъ женихъ и невъста могутъ даже спать вмъстъ, но, до заключенія брака, женихъ не можетъ касаться до тъла невъсты ниже пояса. Одна невъста за нарушеніе этого обычая убила своего жениха кинжаломъ и заслужила за то всеобщую похвалу.

Посят сговора и до свадьбы проходить насто довольно значительное время, смотря по условію и желанію объихъ сторонъ

«За мъсяцъ, пишетъ г. Н. Львовъ, иди недъли за три до дня вступденія новобрачной въ домъ мужа, они ежедневно приглашаются своими родственниками, которые угощають ихъ самыми вкусными яствами и питіями. Каждый изъ молодыхъ, отдёльно отправляясь въ гости, ведетъ за собою почетную свиту мужчинъ и женщинъ, на долю которыхъ, благодаря ихъ патронамъ, достается пе малая часть ихъ вкусныхъ яствъ. Во время нахожденія жениха или невъсты у пригласившихъ ихъ родственниковъ, дома послъднихъ наполнены гостями, принимающими непритворное участіе въ радости виновниковъ пирушки. Каждый старается быть веселымь, развязнымь, и многіе острять самымъ забавнымъ и пріятнымъ для самолюбія жениха образомъ. Тамъ поются веселыя пъсни, акомпанируемыя стукомъ бубна (жирхенъ), происходить оживленная пляска, подъ звуки трехъ-струнной балалайки (пандуръ); поются въ припляску импровизованныя пъсни любви, или происходить между женщиной и мужчиной шуточная брань, импровизированная стихами, также на распъвъ и въ приплиску. Рогъ, наполненный бувою или чабою, сопровождаемый крикомъ обносчика «воре-шорабъ» (берегись; дошла очередь!), безпрерывно обходитъ гостей, составляющихъ собою тъсный кружокъ, по срединъ котораго красуется большое мёдное блюдо или деревянный лотокъ сомнительной опрятности, наполненный чуреками, сыромъ, колбасой, вяленой бараниной, такимъ же курдючьимъ жиромъ, лукомъ, медомъ, виноградомъ и другими фруктами. Угощаемая своими родственницами, невъста имъеть удовольствие, такъ же какъ и женикъ, слышать отъ женщинъ множество пріятныхъ замічаній и наменовъ относительно положенія, въ какомъ она будеть находиться въ день вступленія ея въ домъ молодаго мужа, для чего совътують ей, не стъсняясь, кушать больше, чтобы до того времени укрупиться въ теле; вижсте съ темь онь, какъ опытныя, считають необходиныйъ сообщить ей обо всемь, -что каждая изъ нихъ волей-неволей испытала во время первой уединенной встръчи съ мужемъ, и если отъ открываемыхъ секретовъ невъста конфузится, то ее ободряють словами: «такой существуеть адать, такь Богь повелёль».

Когда все приготовлено, когда окончены соглашенія относительно кебино, тогда жених перевозить невъсту къ себъ въ домъ. За нъсколько дней до этого, молодыя дъвушки отправляются въ горы собирать траву, которою набиваютъ тюфяки невъсты. Тюфяки шьются изъ толстаго пестраго холста или паласа, набиваются мягкою травою, а подушки шьются изъ простаго холста или грубаго ситца и набиваются шерстью.

Три дня передъ свадьбою или, лучше, передъ вступленіемъ новобрачной въ домъ мужа происходятъ угощенія; молодые парни веселятся въ домъ жениха, молодыя дъвушки въ домъ невъсты. Во время такихъ веселій женихъ и невъста, одъвшись въ лучшія платья, сидять неподвижно, не принимая никакого участія въ общемъ весельъ. Въ концъ третьяго дня домъ жениха пу-

сттеть, и онь готовится встртить невъсту. Въ день перехода невъсты въ жениху, въ обоихъ домахъ, съ ранняго утра, замътна большая дъятельность: въ домъ невъсты набивають тюфяки, укладывають приданое, а женихъ у себя хлопочетъ о предстоящемъ угощеніи, посылаетъ за водкою, приготовляетъ бузу, покупаетъ барановъ, ръжетъ ихъ и приготовляетъ обильную пищу для гостей. Приготовивъ все это, женихъ уходить изъ дому въ товарищу или родственноку, который назначается дружкою, и возвращается въ свой домъ только передъ сумерками.

Обыкновенно наканунт послт вечерняго намаза происходитт акть бракосочетанія. Дибиръ или кадій отправляется самъ, или посылаетъ нтсколько человіть довтренныхъ, спросить невтсту: желаетъ ли она выйти за такого-то, и довтряетъ ли такимъ-то лицамъ исполнить за нес обрядъ бракосочетанія?

По магометанскому закону, бракосочетание есть простое заключение условій между мужчиною и женщиною, и потому по аварски оно выражается словомъ магари-таля, что въ переводь означаеть заключение брачнаго торіа. Всъ горцы допускають, при исполненіи обряда бракосочетніня, отсутствіе жениха и невъсты, вмісто которыхъ могуть быть посляны довърители (векиль). Послідніе, будучи уполномочены со стороны жениха и невъсты, въ присутствій двухъ свидітелей приступають къ совершенію обряда или въ сакль, или отправляются для того въ мечеть, подъ окнами которой и у дверсй ставятся часовые; чтобы кто нябудь изъ недоброжелателей или замыхъ лю дей не подслушаль, когда будетъ совершаться бракъ. У дагестанскихъ горцевъ существуеть совершенно тождественное съ чеченцами суевъріе, что за гязываніемъ узелковъ, при отвітахъ жениха, можно его заколдовать и сдівлать неспособнымъ къ исполненію супружескихъ обязанностей Въ обезпеченіе отъ такого несчастія и ставятся часовыя у мечети.

Дибиръ, взявъ правыя руки брачущихся или ихъ представителей, приступаетъ къ обряду бракосочетанія. По большей части при этомъ присутствуєть отецъ невъсты и самъ женяхъ.

Соединивъ ладони рукъ брачущихся такъ, «чтобы пальцы были протяпуты и не касались тыльной поверхности кисти руки, при чемъ большой палецъ жениха -долженъ находиться нъсколько выше пальца векиля невъсты», дибиръ кладетъ свой указательный палецъ па большіе пальцы брачущихся и произносить молитву.

— Съ помощію и соизваленія Бога, читаєть онъ сбращаясь къ довъренному невъсты и по пути указанному пророкомъ, за столько-то денегь вебина, отдаешь ли ты свою дочь этому человъку?

Такъ какъ довъреннымъ со стороны невъсты бываетъ большею частію отецъ ея, то опъ, повторивъ въ слухъ слова молитвы произнесенной дибиромъ, изъявляетъ свое согласіе въ слукующихъ словахъ.

— Я отдаю, гозорить онъ, мою дочь въ законную жену такому-то, за столько-то батмановъ мъди, или за столько-то быковъ или коровъ, за такое

то количество нахатной земли, или за столько-то денегъ и такое-то платье, по повелению Божию и по закону Магомета.

То же самое повторяеть и дибирь, обращаясь къ жениху или, при отсутствии последняго, въ его доверенному, и оканчиваеть свою фразу вопросами: берешь ли?

— Я добровольно (или, по довъренности, отъ такого-то) беру въ законную жену такую-то и за то-то, говоритъ женихъ или его представитель. Слова эти повторяются три раза.

Дибиръ или вадій перечисляєть снова всё заявленныя ему условія и спрашиваєть согласія объихъ сторонъ. По окончаніи этого, повъренные опускають руки, кадій шопотомъ читаєть молитву, и въ заключеніе произносить  $\phi a-muxu$ , т. е. совершилось.

— Аминь! повторяютъ присутствующіе, и обрядъ бракосочетанія считается оконченнымъ.

Безъ соблюденія всёхъ этихъ условій бракъ признается незаконнымъ.

— Да будутъ благословенны! слышится со всёхъ сторонъ голоса присутствующихъ, которые, въ лицъ повъренныхъ, поздравляютъ вновь сочетавшихся бракомъ молодыхъ.

Изъ мечети всё отправляются въ домъ жениха, гдё застають уже толцу шумящей молодежи. На этотъ разъ комната убрана паласами и войлоками и освъщена нъсколькими *чирахами*, или нефтяными фитилями.

Самое почетное место предоставляется духовенству, подлё него по одну сторону усаживають будуна (помощникъ кадія или муллы), а по другую ближайшихъ родственниковъ жениха и невесты; остальные размещаются тамъ где придется: более почетные въ сакле, а остальные на дворе. Подають обильный ужинь, которымъ хозяева стараются насытить самыхъ почетныхъ гостей, а ватемъ, что останется оть нихъ, передается мене почетнымъ и, наконецъ, женщинамъ. Последнія, по адату, должны довольствоваться остатками отъ мужчинъ. По окончаній ужина старики и духовенство удалнются, а молодежь пируетъ. Женихъ въ этомъ собраніи не присутствуетъ; онъ, какъ мы сказали заранее, переселяется къ одному изъ близкихъ друзей или родственниковъ, принимающихъ на это время названіе дружки или, лучше, товорища жениха, и въ свою очередь гуляеть тамъ со своими пріятелями.

Молодая переходить въ домъ мужа или въ тотъ же день вечеромъ, или же на следующій день, при чемъ съ ранняго утра девушки, съ песним таскають въ домъ жениха приданое молодой. Оно состоить изъ подушекъ, тюфяковъ, корзинъ разнаго вида и посуды: мёдныхъ подносовъ, кувшиновъ, котловъ, пустыхъ бутылокъ, чашекъ, стакановъ и разныхъ безделушекъ.

Въ обществахъ аварскаго племени одновременно съ такимъ тасканьемъ приданаго, молодая оставляетъ домъ родителей и отправляется къ ближайшему родственнику, чтобы тамъ приготовиться къ встръчъ съ мужемъ. Здъсь ее подчують всъмъ что есть лучшаго и сажаютъ на самое почетное мъсто. Отъ подобныхъ предложеній невъста отказывается и почти всегда приготовленныя кушанья остаются не тронутыми.

Съ наступленіемъ сумерекъ, передъ домомъ гдё находится молодая, является, подъ предводительствомъ младшаго дружки, носящаго неблагозвучное названіе вшака (гама), цълая толпа почетной свиты, отправленной мужемъ за молодою женою.

Остановившись передъ дверьми дома, посланные просять позволенія войти въ домъ и, получивъ его, переступають черезь порогь сакли съ молитвою, привътствують присутствующихъ и садятся возять молодой.

Уничтоживъ всё приготовленныя кушанья, пришедшіе просять хозмевъ отпустить молодую къ ея мужу; тё соглашаются не иначе, какъ по третьему повторенію этой просьбы. Тогда молодая, напутствуемая благословеніями пріютившихъ ея хозяевъ, отправляется въ домъ мужа.

Въ другихъ-обществахъ Дагестана молодая переходитъ въ домъ мужа въ сопровождени только двухъ пожилыхъ женщинъ.

Въ началъ настоящаго стольтія въ андійскихъ обществахъ существоваль обычай, по которому женихъ приходиль за невъстою въ сопровожденіи нъсколькихъ своихъ прінтелей, браль ее къ себъ на плечи и относиль пъшкомъ въ свой домъ, при многочисленномъ стеченіи народа.

Вступленіе молодой въ домъ мужа почти во всёхъ обществахъ Дагестана сопровождается особою церемоніею.

На этотъ разъ невъста бываетъ одъта въ шелковое платье, обвъщана большими металлическими пуговицами, цъпочками и другими украшеніями. Она закрыта чернымъ вуалемъ и идетъ въ домъ жениха медленно, шагъ за шагомъ—таковъ обычай. Послъдпій особенно замъчателенъ въ селеніяхъ чохъ и Гергебилъ. Тамъ родственники и друзья жениха усердно упрашиваютъ певъсту идти въ его домъ. Послъ долгихъ упрашиваній невъста выходитъ за ворота и, сдълавши шагъ впередъ, останавливается. Родственники снова упрашиваютъ, кланяясь до земли, и тъмъ заставляють ее сдълать еще одинъ шагъ впередъ. Каждое упрашиваніе со стороны родственниковъ выямваетъ только одинъ шагъ со стороны упрашиваемой, и если домъ жениха далеко, то путешествіе невъсты совершается очень медленно. Эта медленность вызвала въ Дагестанъ особую поговорку.

— Вдеть, какъ гергебильская невъста, говорять дагестанцы каждому медленно идущему или ъдущему.

У назинумуховъ (лаковъ) впереди невъсты несуть зажженные фитили, а за ними слъдуеть женщина съ подносомъ на головъ, на которомъ лежитъ преимущественно хлъбъ и халва.

Пъсни дъвушенъ, окружающихъ молодую, слышны съ самаго начала ея выхода изъ дому. Толпа народу: старыя и молодыя, мужчины и женщины, замыкаютъ шествіе. Впереди видна площадь, на ней сборище односельцевъ жениха загораживаетъ выходъ изъ улицы, не пускаетъ далъе церемоніальнаго

шествія нев'єсты, и требуеть выкупа. Хлібсь и халва съ подноса переходить въ ихъ руки—и выходъ на площаць свободенъ.

У воротъ дома жениха давно ждуть прихода невъсты; тамъ мать жениха держить чашку полную муки, перемъщанной съ кишмишемъ и сахаромъ.

— Да принесешь ты въ намъ блатополучіе, счастіе и богатство, говорить она своей невъствъ, разсыпая муку на молодую и ея подругъ; да не умрешь ты, пока не увидишь у своихъ кольнъ твоихъ правнукозъ.

У аварцевъ мать новобрачнаго держить тарелку съ медомъ и, обмакнувши въ него свой палецъ, мажетъ имъ губы молодой и приглашаетъ ее войти въ домъ. Молодая, не обращая вниманія на приглашеніе, облизываетъ губы, но, по обычаю, существующему у всѣхъ горцевъ, не двигается съ мѣста, ожидая подарка. Тогда на встрѣчу ей выводятъ ослицу, которая потомъ поступаетъ въ ея собственность; ей хотятъ отрѣзать ухо, но молодая не соглашается, Она, но премнему, не хочетъ идти далѣе—она не довольна подаркомъ. Послѣ долгихъ переговоровъ, въ замѣнъ ослицы, выводятъ корову, а еще лучше, если лошадъ. Принимая подарокъ, молодая соглашается, чтобы лошади отрѣзали ухо, и, привѣтствуемая поздравденіями, выстрѣлами и пѣснями, она входитъ затѣмъ въ приготовленную для нея комнату и прячется вмѣстѣ съ свахами и подругами за красной сятцевой занавѣской или, просто, за ковромъ, отдѣляющимъ одинъ изъ угловъ комнаты. Мужчины не имѣютъ входа въ эту комнату, и она наполняется однѣми женщинами и дѣвушками.

Пришла въ домъ невъста, да нътъ жениха—онъ пируетъ у своего товарища. Зурна, балалайка и барабанъ, пъніе, плиска и всеобщая попойка, составляетъ исключительное занятіе пирующихъ. Общество жениха разнообразнъе общества невъсты: тамъ, гдт пируетъ женихъ, допускаются и молодыя дъвушки, занимающіяся исключительно пъніемъ и танцами.

Пъсни горцевъ не имъютъ никаких характеристичных особенностей. Подобно всъмъ восточнымъ пъснямъ, воспъвается, съ разными варьянтами, любовъ, красота женщины, подвиги какого-либо героя, прославившагося своею храбростію, или, наконецъ, объ удальствъ цевекхановъ (предводителей). Напъвъ ихъ состоитъ изъ высокихъ грудныхъ нотъ; нъкоторыя пъсни имъютъ мотивъ очень унымый. Пъсни свои туземцы поютъ всегда въ двоемъ. Нагнувшись другъ къ другу, почти къ самому уху, и прикрывъ наружную сторону щеки ладонью, какъ бы желая, чтобы оба голоса слились въ одно цълое, поющіе тянутъ свою пъсню высокимъ крикливымъ альтомъ.

Любовные и религіозные стихи народъ очень уважаеть. Чёмъ фантастичнъе и баснословнъе разсказъ, тъмъ съ большею жадностію слушатели упиваются имъ; «чъмъ неправдоподобнъе разсказываемыя событія, тъмъ охотнъе върять въ дъйствительность ихъ».

Слушатели за каждымъ куплетомъ поощряютъ пъвцовъ словами: хай, хаай, прикрикивая ихъ въ мотивъ и тактъ пъсни.

- Ай да спасибо, молодим, проговорять непременно слушатели, по окон-

чани пъсни, и переходять въ другимъ увеселеніямъ-поглазъть на танцующихъ или послушать родной музыки.

Музыкальные инструменты не миогочисленны, не разнообразны и состоять изъ лалю—камышевая свирёль; лалаби — двё камышинки, связанныя рядомъ; оба вида употребляются преимущественно пастухами. За ними слёдують: зуриа—нёчто въ родё нашего рожка, барабанъ (кили) и балалайка (комусъ, или пандуръ), бубенъ (жирхенъ) и скрипка о двухъ струнахъ.

Не смотря на незатейливость музыкальных инструментовь, горцы иляшуть съ большимъ увлеченіемъ, не только подъ ввуки ихъ, но готовы плясать и тогда, когда имъ будутъ бить тактъ въ ладоши, доску, тазъ и т. п. Шамиль сколько ни старался вывести пляску, какъ строго ни преслъдоваль за нее, но туземцы все-таки не оставляли этого рода увеселенія. Собирансь по ночамъ въ подвалахъ и конюшняхъ, они, тайкомъ отъ шиіоновъ, предавались полному разгулу и веселью — устраивали танцъ-классы и плясаля левгинку.

Каждый желающій танцовать выходить на средину круга, ділаеть всімъ присутствующимь поклонь и затімь уже начинаеть танець. Онъ идеть сначала медленно, едва переступая съ ноги на ногу, какъ бы нехотя и посматривая искоса на толпу дівушекъ, сгруппировавшихся отдільно. Если музыка играетъ медленно, не по вкусу танцующаго, то онъ, обращаясь къ музыкантямъ и хлопающимъ въ ладоши, начинаетъ самъ хлопать скорбе; данный имътактъ подхватываютъ музыканты вийсть съ присутствующими и танецъ продолжается.

— Ай Девдеть-канъ чихъ! говоритъ онъ одной изъ дъвушекъ. Девдетъ-канъ выходитъ на средину.

«Пляска, пишетъ г. Пржецлавскій, производится всегда въ кружокъ, съ поворотами направо и налъво, а при встръчахъ одинъ изъ танцующихъ дълаетъ нъсколько па пазацъ, и потомъ уже поворачивается къ одному направленію. Танцующіє, дълая кругъ направо, держатъ правую руку съ сжатою кистью противъ лица или шеи, а лъвую руку—на отлетъ нъсколько назадъ: при поворотъ налъво, положеніе рукъ перемъняется. Лезгинку женщины танцуютъ въ три мелкія па; мужчины же па импровизируютъ».

Горскій этикеть требуеть, чтобы мужчина оканчиваль танець послё дамы и, оканчивая его, отступаль въ толну такъ, чтобы дамамъ быть лицомъ къ кавалерамъ и обратно.

Танецъ горцевъ отличается отъ бойкой лезгинки жителей плоскости. Большая часть горныхъ жителей плящуть нёчто въ родь лезгинки, но въ пляскъ
ихъ, въ особенности у тавлинцевъ, нѣтъ ни особенной живости, ни отваги,
составляющихъ исключительную характеристику этого танца. Пляшущіе кружатся другъ около друга, нагнувъ голову впередъ, поднявъ кисти рукъ на
равнъ съ плечами и дълая небольшія однообразныя па ногами. Женщины,
опустивъ рубашку и концы сеоихъ платковъ и поднявъ горизонтально руки,

«точно какъ распятыя ходили взадъ и впередъ медленными шагами, какъ бы скользя, и при этомъ, дълая концами рукъ разныя фигуры, то сжимали пальцы въ кулакъ, то открывали ихъ».

Другой танецъ составляется изъ двухъ шереногъ: одной изъ женщинъ, другой изъ мужчинъ. Объ шеренги, ставъ лицомъ другъ къ другу, подъ тактъ ладошей дълаютъ то отступлене, то наступлене и за тъмъ переходять онятъ въ лезгинку, при чемъ каждый кавалеръ танцустъ ее съ стоящею противъ него дамою, а самый порядокъ танца начинается съ праваго фланга.

Въ разгаръ пляски, болъе ловкіе и горячіе тавцоры стръляють подъ ноги своей дамы изъ пистолетовъ, заряженныхъ пулями, а другіе, снявъ сапоги и взявши въ вубы влинокъ шашки, пляшутъ то въ присядку, то на вывороченныхъ внутрь носкахъ, перекидывая подъ колънами изъ руки въ руку два обнаженные кинжала.

«Щебенистое парке раздираетъ имъ ноги до крови, и потому ипогда догадливый хозяннъ приказываетъ усыпать мъсто, выбранное для танцевъ саманомъ».

Не смотря на все это, горцы веселятся, и веселятся отъ души.

Далско уже за-полночь, начинается торжественное шествіе жениха къ молодой супругъ. Толпа, провожающая его, состоитъ только изъ однихъ мужчинъ. При приближении процессии, свахи и подруги отводитъ невъсту въ назначенную для молодыхъ комнату. Повалявшись на приготовленныхъ постелихъ и попробовавъ будетъ ли удобно молодымъ, всё дёвушки выходятъ на дворъ и встрачають жениха пъснями. Молодой входить въ своей супруга и толпа расходится; у дверей комнаты остается только одинъ товарищъ жениха караулить, чтобы кто-пибудь изъ постороннихъ не прдслушалъ молодыхъ. У казикумухцевъ (лаковъ) караулъ этотъ содержится весьма строго, но у горцевъ аварскаго племени дружки и свахи, обязанные слъдить за этимъ, измъняютъ новобрачнымъ и позволяютъ молодежи подслушивать въ самомъ удобномъ для того мъстъ. Окруживъ саклю почти со всъхъ сторонъ, любопытные слышать каждое слово новобрачныхъ, смёются и подтрунивають надъ ними. Такъ продолжается иногда нъсколько дней, пока молодой мужъ не погрозитъ любопытнымъ оружіемъ, а иногда и не приведетъ своей угрозы въ исполненіе. Такъ, 18 іюля 1869 г., житель селенія Бетль, аварскаго округа, Халипъ-Хапи-Оглы, ранилъ кинжаломъ односельца своего Гусейна-Хаджіовъ-Оглы, за то, что последній подслушиваль почью у окна новобрачныхъ.

Въ нъкоторыхъ обществахъ, въ сакит молодыхъ, остаются ночевать двъ женщины, изъ числа родственницъ невъсты, сопутствовавшихъ ей въ домъ жениха. «Здъсь участие этихъ женщинъ выражается въ сценахъ еще болъе циническихъ— чъмъ какия бываютъ въ свадебныхъ обрядахъ у низшихъ классовъ нъкоторыхъ славянскихъ народовъ на другой день— отъ показаний свахъ».

Въ шамхальствъ Тарковскомъ и ханствъ Мехтулинскомъ, въ случаъ нецъ помудренности своей жены, молодой выстръломъ изъ окна возвъщаеть объ

этомъ публикъ, и изъявляетъ за тъмъ неудовольствие родителямъ ея за дурной присмотръ за дочерью. У джаро-бълаканскихъ лезгинъ выстрълъ означаетъ совершенно обратное и служитъ объявлениемъ радости молодаго и выражениемъ признательности тестю и тещи за дъвственность ихъ дочери. Среди же жителей нагорнаго Дагестана ни того, ни другаго обычая не существуетъ.

«Не отвергая того, говорить Н. Львовь, что дівица должна тщательно сохранять ціломудріє, они, вмісті съ тімь, не претендують за потерю его. Такая непретендательность основана на существующемь съ незапамятныхъ времень у горцевь убіжденіи, что дівушка—горянка легко можеть лишиться своей невинности, безъ участія мужчины, отъ тяжкихъ работь, которыми дівушки начинають заниматься съ очень раннихъ літь, отъ лазанья по скаламъ и прыганья черезъ рвы. Кромі сказанныхъ причинъ, этому способствуєть женское очищеніе, начинающееся у горянокъ очень рано. Носліднее предположеніе, по словамъ ученыхъ, основано на ученіи ніжоторыхъ толкователей корана».

На другой день, рано утромъ, товарищъ жениха будитъ молодаго и ведеть его въ куллу (1), гдъ онъ долженъ купаться каждое утро; при этомъ, по обычаю казикумухцевъ, молодой беретъ съ собою кусокъ халвы, чтобы отдать ее первому встръчному, а охотниковъ на такое получене весьма много, такъ что всегда найдутся нъсколько человъкъ, караулящихъ молодаго. Совершивъ утреннюю молитву и окунувшись нъсколько разъ въ ваннъ, молодой онять отправляется къ товарищу, гдъ и остается до вечера.

Во весь этотъ день зурна гудитъ до поздней ночи, гости танцуютъ, мододежь джигитуетъ, и на улицъ, передъ домомъ молодыхъ, стръляютъ изъ
ружей и пистолетовъ. Толпы народа снуютъ взадъ и впередъ, а женщины
смотрятъ съ террасъ своихъ домовъ, укутанныя въ свои покрывала. Они любуются, какъ молодой джигитъ, бросивъ поводъя лошади, на всемъ скаку ея,
станетъ на голову вертикально, какъ, проскакавъ въ такомъ положени довольно порядочное разстояніе и выстръливъ нъсколько разъ изъ ружья, онъ,
легко и ловко перевернувшись, сидитъ уже на своемъ азіятскомъ съдиъ. Нъсколько словъ одобренія—и онъ снова ръшается на подобную рискованную и
онасную штуку...

Нагулявшись вдоволь, гости расходятся; молодой воввращается домой и вступаеть въ свои права. Три дня молодая остается въ саклѣ безвыходно, а на четвертый идетъ по-воду. Закутанная съ ногъ до головы покрываломъ, не гляда никуда, кромѣ какъ на свои ноги, она отправляется къ бассейну, въ сопровождени толны дѣвушекъ. У бассейна ее ожидаетъ цѣлая толна молодежи, и какъ только она вачерпнетъ воды, тотчасъ же кувшинъ арестовывается и не освобождается до тѣхъ поръ, пока молодежь не получитъ въ подарокъ хлѣба и халвы.

<sup>(1)</sup> Кулла-общественная ванна.

Съ этихъ поръ молодая можетъ ходить одна за водою и въ гости, но не къ родителямъ; къ нимъ она идетъ только по приглашеню, и по случаю ея прихода бываетъ пиръ и угощене. Сдълавъ подарки ближайшимъ родственникамъ своего мужа и получивъ въ замънъ ихъ также подарки, молодая вступаетъ уже въ обязанности хозяйки или, скоръе, работницы мужа (1).

Не смотря на дегкость заключенія браковъ, въ Дагестанъ весьма часто похищають невъсть. При согласіи похищенной и ея родителей на бракь дъло кончается свадьбою и выдачею женихомъ кебинъ-хакка; съ лицъ, пособлявшихъ же ему увезти невъсту, взыскивается штрафъ. Но если родители несогласны на бракъ, то у аварцевъ взыскивается съ похитителя въ пользу джамаата ца-хист (зубъ мъняющій), скотина въ такомъ періодъ возраста, когда она мъняетъ свои зубы; въ прежнее время кромъ того взыскивалось 100 овецъ или 30 руб. въ пользу хана и отламывался одинъ изъ угловъ дома. Самъ же похититель изгонялся на три мъсяца изъ аула и, по возвращении своемъ. долженъ быль угостить родственниковъ похищенной. При преследовани же бёжавшихъ, родныя дёвушки могуть убить ихъ безнаказанно, но, съ другой стороны, бъжавшіе могуть скрыться въ каждомъ домъ отъ преследованій. Отказать имъ въ пріють всегда считалось предосудительнымъ, и каждый хозяинъ охотно не только дасть пріють, но и приметь на себя обязанность посредника, въ примиреніи увезшаго съ родственниками девушки. Онъ обязанъ только развести пріютившихся ў него по разнымъ комнатамъ, иначе платитъ штрафъ. Примирение оканчивается обыкновенно приличнымъ угощеніемъ со стороны жениха. Если же родители, или сама девушка, несогласна выйдти за своего похитителя, то она возвращается въ домъ родителей, а похититель прогоняется изъ селенія на срокъ отъ трехъ місяцевъ до одного года. Убивать похитителя посят возвращенія дівушки въ домъ родителей было запрещено адатомъ. -

Увозъ дъвушки, имъющей жениха, и женщины отъ мужа, преслъдуется какъ кровная обида по убійству. Мужъ увезенной женщины можетъ развестись съ нею и помириться съ похитителемъ за условленную плату. Послъдній послъ того долженъ на ней жениться или принять очистительную присягу, что не имълъ съ нею сближеній. Если женщина или дъвушка покажетъ, что она беременна отъ того лица, къ которому бъжала, то онъ долженъ на ней

<sup>(</sup>¹) Воспоминанія муталлима Абдуллы-Омарова. Сборникъ свѣд. о кавказск. горцахъ выпускъ І Тиолисъ 1868 г. Домашняя и семейная жизнь дагестанскихъ горцевъ аварскаго племени Н. Львова Сборн. свѣд. о кавказскяхъ горцахъ выпускъ III. Какъ живутъ даки Абдуллы Омарова тамъ же. Три двя въ горахъ Калалальскаго общества, Кавк. 1861 г. № 85. Дагеставъ, его нравы и обычан П. Пржецлавскаго Въст. Европ. 1867 г. т. III. Закатальскій округъ А. Пасербскаго Кавк. 1864 г. № 61. Четыре мъсяца въ Дагестанъ Вучетича Кавк. 1864 г. № 77. Адаты и судопроизводство по нимъ А. В. Комарова. Сборн. свъд. о квъказк. горцахъ вып. І. Тиолисъ 1868 г. Дагестанъ Буткова рукопись Воен. учен, арх. главнаго штаба.

жениться непремънно и считается отцемъ будущаго ребенка. Въ такомъ случав жениху возвращаются всв издержки, сдвланныя по сватовству.

Молодая жена, вступая въ домъ родителей мужа, дълается помощницею своей тещи, старающейся свалить всё работы на невъстку, такъ что та не знаетъ отдыха ни днемъ, ни ночью. Теща, помыкая ею, заставляетъ испытывать тъ же страданія, которыя сама вынесла въ молодости. Стараясь воз становить сына противъ его жены, теща заставляетъ его обходиться съ своею невъсткою точно такъ же, какъ отецъ его во время-оно обходился съ нею. Эти совъты матери-тещи, къ несчастію, не остаются безъ послъдствія и не рънко исполняются буквально. Разсердившись на жену, мужъ, безъ всякой видимой причины и за какіе-нибудь пустаки, бьеть ее до полусмерти, и часто, въ порывь бъщенства и необузданнаго гнъва, рубитъ ее кинжаломъ. стръляетъ въ нее изъ пистолета, и если несчастная женщина не успъетъ уклониться отъ наносимыхъ ударовъ разсвирѣпѣвшаго мужа, то падаетъ жертвою ничемъ неограниченного его своеволія. Тотъ горецъ считается добрымъ еще мужемъ, который швыряеть въ свою жену первою попавшеюся ему подъ руки вещью, какъ, напримъръ, башмакомъ, щипцами, чашкою и т. п. Натъшившись вдоволь, мужъ еще сътуеть на жену и жалуется на свое положение.

— Эта женщина, говорить онъ, заставить меня состарться не во-время. Подобныя ссоры не ръдкость и составляють едва ли не ежедневное явленее. Крики и вопли, ежедневно слышные въ аулъ, часто привлекають цълы толпы народа, приходящаго полюбоваться на раздирающія сцены семейной жизни горца. Терпъливо перенося всъ капризы, брань и побои, молодал видить залогь своего спокойствія только въ слъпомъ повиновеніи родителямъ мужа, и ждеть перемъны къ лучшему въ будущемъ, когда, по строю семейной жизни горца, роли перемъняются и тираны дълаются сградальцами, а страдальцы—тиранами.

«Горцы, говорить Львовь (1), достигнувъ почтеннаго возраста, когда и здоровье не позволяеть заниматься хозяйствомь, передають все свое состояніе, исключая денегь, дътямь, которыя, въ свою очередь, сдълавшись неза висимыми хозяевами, оказывають родителямь полное пренебреженіе, въ особенности матери. Непечатная брань (такая брань не осуждается горцами, хотя бы она произносилась женщиною или дъвушкою, что часто можно слышать), достающаяся иногда на долю стариковь, неръдко побои и различныя оскорбленія переносятся ими съ безсильнымъ ропотомъ. Стариковъ не сажають съ собою за столь, особенно когда есть въ домъ чужой человъкъ, не обмывають, не обшивають ихъ, дурно кормять и чего-чего не претериъвають они въ старости лъть.» Словомъ, стариковъ, которые, по обычаю, пользуются почетомъ въ народъ, пренебрегають родныя дъти.

<sup>(</sup>¹) О вравахъ и обычаяхъ дагестанскихъ горцевъ. Кавказъ 1867 г. № 72.

Такою-то благодарностію пользуются горцы отъ дётей въ замінь той внутренней, душевной любви, которую они питають къ пимъ, ногда тт находятся въ младенческомъ возрасть. «Не вов мужчины, къ какой бы націи они ни принадлежали, способны такъ пламенно выражать любовь къ дётямъ, какъ горцы. Они нянчутся съ ними цёлое льто, когда мать занята полевыми работами, и дёлаются нянькою, въ полномъ смысль этого слова, ухаживая за дётьми и исполняя все — не только безъ отвращенія, но съ особеннымъ наслажденіемъ».

Отсутствіе ласки родителей къ дѣтямъ, отдаленное положеніе и суровый видъ, принимаемый отцемъ и матерью каждый разъ, когда имъ приходится говорить съ ребенкомъ, причиною того, что сыновняя любовь къ родителямъ неизвѣстна дагестанцамъ.

«До сихъ поръ, пишетъ Абдунла-Омаровъ, не могу дать себъ отчета, чувствоваль ли я въ нему (отцу), когда нибудь любовь, какъ въ родителю. Мит важется, больше всего я имъдъ въ нему чувство уваженія и страха, какое подчиненный дитаеть къ своему строгому начальнику. Этимъ я не хочу сказать, что я его могъ ненавидъть или когда нибудь ненавидълъ. Напротивъ, я почиталъ его больше, чъмъ всъхъ другихъ, но только какъ единственнаго человъка, имъвшаго право распоряжаться нашимъ домомъ, заботившагося о благосостоянім нашемъ и имфвшаго неограниченную власть надо мной. Его присутствіе меня тяготило, а когда онъ уходиль изъ дому, я чувствоваль себя свободиве. Что же касается до матери, то я любиль ее. Она меня даскада и часто уступала моимъ капризамъ. Мое расположение къ ней тыть болье усиливалось, что въ монхъ глазахъ она была слабъе относительно отца и казалась беззащитною; я никогда не видёль, чтобы отецъ плакаль отчего либо или чтобы когда нибудь била его мать; даже и въ то время, когда онъ обижаль ее, она не говорила ему ничего обиднаго, только плавала, и онъ всегда оставался грознымъ побъдителемъ. Но, сказать по совъсти, едва ли я питалъ и къ ней нъжную любовь. Не помню, чтебы когда нибудь я поциловаль ее, да и ни за чтобы я на это не ришился; даже не говориль ей даскательныхь словь, какь другія діти, хотя весьма немногія говорять: «да будешь ты, мама, здорова! малая мама, доброе сокровище 1.0e»! и проч.. А когда говорила она мив ласковыя слова, то я сердился; если же это было въ присутствін другихъ, то очень конфузился. Мит казадось, что она нарочно обманываетъ меня, чтобы только я послушался ее. Обычные буттай (папа) бабай (мама) мн навадись не больше, какъ собственными именами».

Въ общемъ итогъ семейной живни горца выходить все-таки, что самая печальная участь приходится на долю женщины. Хорошо еще, если она имъетъ многочисленную родню, которая, по обычаю, можетъ заступиться за нее и если не облегчить ся положеніе въ семействъ, то, по крайней мъръ, потре-

бовать развода. Послёднее производится весьма легко и часто случается между туземцами.

Расторженіе брачных союзовъ составляеть одно изъ самыхъ обыкновенныхъ явленій въ жизни дагестанцевъ. Причины, побуждающія горцевъ къ разводу, бывають рёдко основательны, а незначительный кебинъ дозволяеть мужу не стёсняться средствами къ пріобрётенію новой подруги жизни. Съ цёлію прекратить, по возможности, разводы, Шамиль постановилъ, чтобы мужъ, отпуская жену, выдавалъ ей, кромё кебина, все то, что жена принесла ему изъ дома родителей; а если съ женщиною отпускались и дёти, или когда разводъ состоялся во время беременности, то мужъ обязанъ былъ дать содержаніе: дётямъ—до совершеннолётія, а женё—до вторичнаго выхода замужъ или до окончанія беременности. Этоть последній срокъ, по правиламъ шаріата, могъ продолжаться до трехъ лётъ, т. е. до возобновленія извёстнаго физическаго отправленія женщиною.

Противъ такой стъснительной мъры, горцы употребляли сначала хитрость такого рода: отпуская жену, мужъ приготовлялъ свидътелей, которые подтверждали, что все имущество, находящееся въ домъ, принадлежитъ не хозянну, а продано или взято на время: За этимъ объявленіемъ женщина теряла право на свою собственность и выходила изъ дома мужа въ самомъ безвыходномъ положеніи.

Противь этого *иехорошаго*, по выраженію Шамиля, обычая, онь издаль свой низаць или постановленіе, по которому все движимое и недвижимое имущество горца, находящееся въ его домѣ или въ его рукахъ, признается его неотъемлемою собственностію до тѣхъ поръ, пока онъ окончательно не удовлетворитъ разводимую жену всѣмъ, что только ей слѣдуетъ, и затѣмъ уже имущество могло быть передано въ другія руки.

Относительно развода одно изъ правилъ шаріата гласитъ, что «если равводимая жена осталась дёвственною на брачномъ ложё, то должна нолучить только половину условленнаго калыма». Дагестанскіе мужья торопились тогда воспользоваться и этимъ, но Шамиль спёшилъ на помощь беззащитной женщинё и постановилъ, что мужъ, пробывшій наединё съ женою нёсколько минутъ, обязанъ выдать ей при разводё весь кебинъ сполна.

Признавая однако же неоспоримымъ то правило, что для дюдей неблагонамъренныхъ нътъ правила или закона, котораго нельзя было бы обойти, мы должны сказать, что находилось весьма много такихъ горцевъ, которые умъли обходить оба постановленія имама. Обыкновенно мужъ, ръшившійся развестись съ женою, передъ совершеніемъ этого акта, начиналъ льстить женъ и ласкою вызываль ее на благодарность, фактическимъ выраженіемъ которой бываль назру, т. е. завъщаніе или, лучше сказать, уступка имънія податливой жены въ пользу мужа. Противъ такого поступка, какъ и противъ всякаго добровольнаго соглашенія, Шамиль не могъ прияти на помощь съ своими законами, и горецъ, по заключени назру, прискивалъ удобный предлогъ и тотчасъ же разводился съ обманутою имъ женою.

Для совершенія развода, мужъ призываеть муллу и свидітелей и при нихъ объявляеть, что отпускаеть свою жену, послі чего читаются молитвы изъ корана. Расторгнутый бракъ не кладеть на женщяну никакого цятна. Если жена первая заявила желаніе развестись съ мужемъ, то она лишается права на полученіе кебина.

Дъти остаются при отцъ, и, на этомъ основаніи, послъ развода женщина не можетъ вторично выйти замужъ ранъе трехъ мъсяцевъ, которые необходимы для обнаруженія ея беременности. Тогда будущій ребеновъ долженъ быть взятъ его отцемъ. Женщина, неимъющая защиты въ лицъ своихъ родственниковъ, не можетъ сама требовать развода, ни по обычаю, ни по основнымъ магометанскимъ законамъ, и тогда ей не остается ничего больше, какъ покориться и выносить на себъ весь деспотизмъ и гнетъ въ молодыхъ и зръдыхъ лътахъ отъ мужа, а въ старости отъ дътей.

Вообще въ семейной жизни горца нътъ ничего такого, чтобы можно было назвать счастьемъ. Бъдность, отсутствіе откровенности, любви, частая вражда и ссоры между супругами; съ одной стороны безграничная лънь, съ другой, невыносимо-тяжкій и безпредъльный трудъ—все это не говорить въ пользу семейнаго счастья,

Рожденіе сына даеть еще нівоторыя, впрочемь, весьма незначительныя, права женщинів. Но если она имбеть несчастіе быть безплодною или привычку рожать дочерей, то окончательно терлеть къ себі всякое уваженіе и любовь мужа, который, чтобы досадить ей еще боліве, женится на другой.

Вотъ почему всё горянки такъ иламенно желаютъ имъть дътей, и въ особенности сыновей. Безилодная женщина прябъгаетъ часто ко всъмъ возможнымъ способамъ, чтобы только сдълаться беременною. Въ такомъ случат всъ примъты, созданныя народнымъ суевъріемъ, пускаются въ ходъ. Она отправляется къ знахаркт, которая ведетъ ее на кладбище и, послъ совершенія намаза, дълаетъ надъ нею разныя нашептывація и ощушыванія. Возвратясь домой, такую женщину сажаютъ на ръшетчатый табуретъ, подъ которымъ въ жаровит курятся равныя травы. Но если вст эти средства не помогаютъ и, по несчастію для первой, вторая жена родитъ сына, тогда старшая жена дълается служанкой молодой своей соперницы— и насмъщкамъ и глумленіямъ отъ счастливой соперницы нътъ конца.

Беременность женщины не избавляеть ее отъ тяжелыхъ работь, и только за нъсколько дней до родовъ она перестаеть таскать огромныя вязанки дровъ, изъ одного, впрочемъ, опасенія, чтобы тъмъ не повредить будущему младенцу. Передъ родами женщину холять, на сколько это возможно по характеру и достатку мужа. Ей позволяютъ готовить для себя кушанья, какія сама дожелаеть, даютъ, если она пожелаетъ, масла и фруктовъ, изъ убъжденія, что запрещеніе, въ этомъ случаъ, отражается не на женщинъ, а на младенцъ. Народъ

увтриеть, что если, во время беременности, женщинт хочется бараньей печенки и не удается съйсть, то ребеновъ можеть родиться съ враснымъ пятпомъ на щекъ. Беременная женщина не должна смотръть на звъря, чтобы будущій малютка не сдёлался похожь на него; посмотрёть на зайца значитъ родить малютку съ разръзанною губою. По этимъ причинамъ, хорошій мужъ старается предохранить свою жену отъ вску обстоятельствъ, могущихъ изуродовать будущаго сына или дочь. Точно также онъ всёми мёрами старается облегчить роды и прибъгаеть по всёмъ средствамъ, которыя народное представленіе считаетъ дъйствительными. Если женщина во время родовъ сильно страдаеть и не можеть разръщиться, то прибъгають къ кадію, чтобы онъ покачалъ деревянную будку, на которой читаетъ молитвы; то тащатъ изъ мечети солому, чтобы окурить ею больную; то просятъ кадія написать талисманъ, который, смывъ водою, даютъ ее пить страдающей. Если всё эти средства не помогають, то обращаются въ такому человъку, который убиль другаго, и просять его, чтобы онь выстрёлиль подъ окнами больной. Часто долгія мученія приписывають дурному глазу, и тогда у тёхь, кто проходить мимо дома страдающей, и кого могутъ подозръвать въ порчъ, отръзываютъ уголь платья. Куски эти, считающіеся нечистыми, сожигають, чтобы уничтожить силу дурнаго глаза и облегчить страданія больной.

Рожденіе дочери непріятно отцу; рожденіе же сына составляєть его гордость и не малое удовольствіе. Въ Тилитлі существуєть обычай, по которому отцу, произведшему на світь семь сыновей, дается, какъ бы въ награду, особый участокъ земли. Первый поздравившій отца съ рожденіемъ сына получаєть какой нибудь подарокъ: теленка, барана и проч.

— Да будетъ младенецъ благочестивъ! говоритъ духовенство, принося поздравление.

Да будетъ славнымъ джигитомъ, говорятъ его сосёди, собирающіеся

на тризну, устраиваемую по этому случаю.

Въ обезпечение родильницы отъ здаго духа, кладутъ около нед коранъ, а для поддержания и возстановления силъ у казикумухцевъ готовятъ особое женское блюдо, извъстное подъ именемъ курчз. Въ кипящую въ котяъ воду насыпаютъ столько муки, что образуется густое тъсто. Снявъ котель съ очага, дълаютъ по срединъ тъста углубление, въ которое наливаютъ топленаго масла съ медомъ. Почти каждая родственница, приходящая поздравить или провъдать больную, приноситъ съ собою курчз, которымъ и кормятъ родильницу въ течение цълой недъли.

Спусти недёлю или болёе послё родовъ, новорожденному дають имя. Устроивъ приличное угощеніе, заръзавъ барана, приготовивъ цёлую кадушку бузы, пшеничныхъ хлёбовъ и проч., отепъ новорожденнаго приглашаетъ кадія и созываетъ гостей. Часто родители не сходятся между собою въ томъ, какое имя дать младенцу. Мужъ хочетъ дать одно, а жена другое. Первый настаиваетъ, напримеръ, на томъ, чтобы дать имя въ честь своего отца,

для сохраненія имени своего рода, такъ какъ дідъ и прадідъ назывались этимъ именемъ; жена же, имізя въ виду нікоторыя выгоды, настаиваетъ, чтобы дать имя убитаго ея брата, о чемъ особенно упрашиваетъ ее вдова убитаго. Горцы стараются сохранить имя любимаго человіна если не въ прямомъ потомстві, то въ ближайшей боковой линіи, и такой мальчикъ получаетъ, отъ семейства умершаго или убитаго, въ праздничные дни подарки: шелковую рубашку, архалукъ и т. п. Для прекращенія споровъ между мужемъ и женою въ выборі имени поворожденному, обычай предоставилъ преимущество: отцу, при назначеніи имени младенцу мужескаго пола, а матери — женскаго.

Среди многочисленнаго собрація родныхъ и знакомыхъ, приносятъ младенца, уложеннаго на большой бёлой подушкё и покрытаго бёлымъ одёяльцемъ. Отецъ передаетъ его на колёни-кадію или муллё, который, нагнувшись надъ нимъ, произноситъ: «во имя Бога» и читаетъ молитву: Ля-иль-Аллаиль-Алла-Магометв-расуль-Алла! сначала въ правое ухо, потомъ въ лёвое, опять въ правое и т. д. по три раза въ каждое.

- Какое имя желаешь дать своему дитяти? спрашиваеть мулла у отца.
- Ахмедъ, отвъчаетъ тотъ.

Мулла снова нагибается надъ младенцемъ и, подувъ направо и налъво, первый произносить его имя.

- Да будетъ онъ Ахмедъ! почти вскрикиваетъ мулла.
- Ахмедъ, Ахмедъ! восклицаютъ почти въ одинъ голосъ всъ присутствующіе; да благословитъ его Аллахъ.

Натвшись, напившись и пожелавъ младенцу здоровья и долгой жизни, гости расходятся по домамъ.

Когда мальчикъ достигнетъ такого возраста, что въ состояніи будетъ произносить As-иль-Aлла, тогда надъ нимъ совершается обръзаніе, хотя и не предписываемое кораномъ, но дълаемое на основаніи суннема—богословскихъ преданій (1).

Въ первые дни после рожденія, ребеновъ пользуєтся особеннымъ попеченіемъ родителей; начнетъ-ли онъ слишкомъ много плакать или не можетъ долго заснуть, родители посылаютъ въ мечеть просить кадія, чтобы онъ написалъ усыпляющую молитву. Подобными предохранительными молитвами родители запасаются въ взобиліи.

Едва мальчикъ начинаетъ произносить слова, его учатъ молитвамъ, читаемымъ на арабскомъ языкъ. Такимъ образомъ случается неръдко, что, вмъстъ съ роднымъ языкомъ, ребенокъ знакомится и съ арабскимъ Съ наступлениемъ болъе зрълаго возраста, каждый порядочный отецъ старастся

<sup>(</sup>¹) Воспоминаніе муталлима Абдуллы Омарова Сборникъ Свёдёній о кавказскихъ горцахъ выпускъ I Тифлисъ 1868 г. Дагестанъ, его нравы и обычаи Пав. Пржецлавскій Весте. Европы 1867 г. т. III.

обучить своихъ сыновей арабской грамоть, чтобы дать имъ средство самимъ читать коранъ. Дъвочекъ грамоть не учатъ, да имъ и некогда, потому что онь, чуть—ии не со дня рожденія, исполняють обязанности помощницъ матери во всъхъ тяжелыхъ работахъ, которыя выпали въ горахъ на долю женшинъ.

Для обученія дітей почти въ каждомъ аулі быль наставникъ, преимущественно изъ стариковъ, который, за извъстную плату, обучаль мадьчиковъ арабскому языку. Въ нівкоторыхъ аулахъ существовали сельскія школы, въ которыхъ обучавшіеся мальчики носили названіе учениково по преимуществу или дівтей по корану, въ отличіе отъ обучавшихся дома. Ученики по корану получали изъ зяката—десятой части урожая, ежегодно уділнемаго каждымъ жителямъ селенія—нівкоторое количество зерноваго хліба на свое пропитаніе.

Все обучение состояло въ умъньъ читать коранъ, и когда мальчикъ доходилъ до кулью-одной изъ главъ корана — то, по принятому обычаю, наставникъ перевязываль ученику большой палецъ руки шерстяною ниткою и отправляль домой. Подобное отправленіе совершалось нёсколько разъ, какъ только ученикъ доходилъ до извъстныхъ главъ корана, и каждый разъ, въ благодарность за это, попечительный наставникъ получаль оть родителей обильныя приношенія, состоящія изъ хліба, похлебки, бузы, ляжки копченаго барана и т. п. Окончаніе мальчикомъ корана составляеть торжество для ученика, его родителей и наставника. «Наконецъ, говоритъ Абдулла-Омаровъ, насталъ и для меня торжественный день, въ который я кончилъ весь коранъ. Еще наканунъ этого дня, учитель мнъ сказалъ, чтобы я возвъстиль объ этомъ своихъ родителей, что я и исполниль. Когда же въ школт, читая последнюю главу корана, пошелъ я до последней строчки, всё ученики встали съ мёсть и начали приготовляться точно бежать куданибудь: одни снимали съ себя шубы, другіе сапоги, третьи засучивали рукава своихъ рубащекъ до локтей, будто приготованлись къ кулачному бою. Когда же я произнесъ последнее слово корана, въ тогъ же мигь я очутился на рукахъ товарищей, которые понесли меня на рукахъ въ домъ родителей и не прежде положили меня на землю, какъ мать моя дала имъ чашку ортховъ. Дома, между тъмъ, былъ приготовленъ объдъ, на который явились, по приглашенію, вліятельнёйшіе люди аула, и за которымъ учитель возсёль на самомы почетномы мёсть. Послё же обеда отецы вручилы учителю 2 р. 50 к. и поблагодариль его за труды, а старики и прочіе муллы пожелали мив усивка въ дальнейшемъ учени, чтобы я сделался, наконецъ, такимъ же ученымь мужемъ, какъ мой отецъ, потомъ всё стали расходиться по домамъ, отпрая свои сальныя руки о бороды и лица».

Въ другихъ обществахъ, когда дъти кончали свое образование, то ихъ связывали попарно рука къ рукъ, и въ такомъ видъ отводили въ домъ ро-

дителей. Последніе, зарапее предупрежденные о томъ, что дети ихъ окончили курсь ученія, благодарили наставника подарками (1).

Что касается до повнаній горцевъ вообще, то они находились въ самомъ жалкомъ положеніи. Они убъждены были, напримъръ, что всё мристіане идоло-поклонники, потому что поклоняются кресту, который горцы навываютъ русскимъ Богомъ, почитаютъ иконы писанныя на деревъ, и върили, что христіанскій Богъ имъетъ только одинъ глазъ, основываясь на изображеніи Всевидящаго Ока, видъннаго ими въ нашихъ церквахъ.

Горцы утверждають, что есть на свъть моря: Бълое, Черное, Красное, Желтое и Зеленое (Каспійское), но гдь эти моря находятся — не знають. Кромь того, моря, въ сревненіи съ материкомъ, считаются ими совершенно ничтожными, похожими по величинь на ихъ небольшія дагестанскія озера. Оттого часто они свои озера именують динизя, что значить море. Горцы знали о существованіи Янии-Дуніа (новый свъть) и увъряли, что въ Америнь не имътеся никакихъ поселеній, а что весь материкъ наполненъ лъсами, среди котораго обитаеть множество обезьянъ, составляющихъ собою, такъ сказать, коренныхъ обитателей этой части свъта. Самъ Шамиль раздъляль непреложность этой истины, и когда, во время своего прівзда въ первый разъ въ Петербургъ, въ 1859 году, встрътился съ американскимъ посланникомъ, на котораго ему указали какъ на представителя народовъ, обитающихъ въ новомъ свътъ, то Шамиль смотрълъ на него съ крайнею недовърчивостію и обращалъ особенное вниманіе на фалды фрака, подозръвая, что подъ ними-то и скрывается дайный ему природою хвостъ.

Вообще о природъ и небесныхъ свътилахъ горцы имъютъ весьма превратное понятіс, которое до нъкоторой степени поддерживается и особенностію магометанской религіи. Въ коранъ сказано, говорилъ Шамиль, что на небъ было только два лица: Іисусъ Христосъ и пророкъ Магометъ, изъ которыхъ послъдній описаль всъ подробности тамошнихъ порядковъ, и что поэтому, кто только станетъ утверждать, будто ему извъство, что дълается на небъ, то такой человъкъ долженъ считаться лишившимся ума или не имъвшимъ его отъ рожденія.

Безусловная въра въ предопредъление, или фатализмъ, проявляются у горцевъ въ полной силъ. Мусульманинъ, или, лучше сказать, горецъ-фанатикъ, часто страдая какою-либо болъзнио, не лечится, основываясь на томъ, что его жизнъ и здоровье нисколько не зависятъ отъ воли человъка.

— Если Богу угодно, говорить онъ, чтобы я не влъ больше на землъ клъба, то мнъ не пособять никакія лекарства, никакія заботы.

Произнося такія слова, многіе изъ туземцевъ были совершенно справед-

<sup>(</sup>¹) Воспоминаніе муталима Сбор, свід, о кавказск, горцахъ выпускъ І Тифлисъ 1868 г. Пайвницы Шамиля, Драксе.

ливы, потому что медицинскія познанія ихъ докторовъ были крайне ограничены и лекарства мало дёйствительны.

Въ серьезныхъ бользняхъ горецъ не довърнетъ нашимъ довторамъ и ввъраетъ себя своимъ доморощеннымъ, отъ врачеванія которыхъ большею частію умираютъ. Туземцы, при леченіи, употребляютъ преимущественно симпатическія средства. Отъ зубной боли, напримъръ, по ихъ понятію, можно избавиться тѣмъ, что стоитъ только вбить желѣзный гвоздь въ дерево, растущее на могилъ какого нибудь святаго. Если это не поможетъ, то необходимо сдълать изъ гвоздя, пробывшаго нъкоторое время въ такомъ деревъ, кольцо и носить его на пальцъ. Отъ многихъ бользней помогаютъ заговоры, которые или произносятся муллою, или пишутся ими на бумажкъ и носятся больнымъ. Дъти и даже лошади бываютъ обвъщаны подобными заклинаніями, зашитыми въ лоскутки матеріи, носимые на шев и предохраняющіе отъ укушенія змъи, глаза, порчи, колдовства и прочихъ наговоровъ.

У кого изъ джаро-бълаканцевъ болять ноги, отъ ревматизма или другихъ причинъ, тотъ, не обращаясь къ доктору, отправляется въ четвергъ къ кургану башъ-кала, находящемуся въ двухъ верстахъ отъ Закаталъ, по дорогъ къ Муганлинской переправъ. Это огромная куча камня, покрытаго растительностію и вокругъ которой растетъ нъсколько тутовыхъ деревьевъ.

Объ этомъ курганѣ существуетъ у джарскихъ лезгинъ легенда о ТимуръЛенгѣ, предводителѣ монголовъ. Преданіе говоритъ, что Тимуръ имѣлъ обыкновеніе, послѣ раззоренія какой нибудь страны, собирать въ одно мѣсто головы всѣхъ убитыхъ его воинами непріятелей. Головамъ этимъ онъ велъ
тщательно счеть, такъ какъ въ количествѣ ихъ видѣлъ свое величество, и
царское могущество. Послѣ нашествія своего на Грузію, онъ пришелъ за
Алазань, въ область сѣверной Кахетіи, въ составъ которой, входилъ тогда и
Закатальскій округъ, и, послѣ пораженія грузинъ, приказалъ собрать ихъ
головы на то именно мѣсто, гдѣ находится курганъ, и сложилъ ихъ нирамидально. Мало того, онъ приказалъ уничтожить и всѣхъ дѣтей, которыя
были собраны, перевязаны и уложены въ этей же кучѣ (¹). Такой звѣрскій
поступокъ Тимуръ—Ленга породилъ у левгинъ поговорку, которую они высказываютъ, разсердившись другь на друга.

- Съ тобой надо сдёлать такъ, говорять они, какъ Тимуръ дёлалъ са-

хирманъ (токовня).

Мъсто, гдъ сложены головы, получило названіе башт-кала, т. е. башпя изъ человъческихъ головъ, и такъ какъ, по преданію, кладка была произведена въ четвергъ, то въ этотъ день туземцы и приписываютъ этому кургану цълительную силу. Больной долженъ обойти три раза башъ-кала и, по увъ-

<sup>(</sup>¹) По указаніямъ другихъ, существуеть еще подобный курганъ, который сохраняеть подъ собою остатки брата Шаха Надира, будто бы совженнаго лезгинами при вторженів Шаха въ ихъ землю. См. дагест, пред. Кавк. 1846 г. № 24.

ренію тувемцевъ, получаетъ исціленіе или вполні, или отчасти, но за то никогда еще не случалось, чтобы больной не получиль вовсе исціленія.

Народная медицина горцевъ была въ рукахъ знахарей и знахарокъ, мало полезныхъ при лечени внутреннихъ бользней, но отлично изучившихъ леченіе переломовъ костей и ранъ, нанесенныхъ огнестрельнымъ оружіемъ. Внутреннія бользни, какъ напр. холеру, они лечили потогонными средствами, состоящими изъ настоя горячей воды на корицъ и гвоздикъ; давали больному особый родъ глины и старались утолить его жажду самою холодною водою. Отъ всъхъ трехъ средствъ народъ умиралъ, и умиралъ весьма успъшно...

Почти противу всёхъ человъческихъ недуговъ, кромъ ревматизма, оспы, рака, ушибовъ и поръзовъ, употреблялись три главныхъ средства: кровопусканіе, рвотный камень, да горячая вода съ сахаромъ.

«Кровопусканіе, говорить Руновскій, по большей части производится собственно въ тъхъ частяхъ тъла, которыя подверглись страданію. Такимъ образомъ, открываютъ кровь изъ рукъ, изъ ногъ, изъ губъ, изо—лба, изъ-подъ языка. При внутреннихъ бользняхъ, кровь открываютъ чаще изъ рукъ.

«Пьяви припускаются точно такимъ же способомъ. При встрѣтившейся надобности, наливають въ посуду воды и напускають туда пьявокъ безъ счету, сколько можно больше; потомъ опускають въ воду руку, ногу или другую часть тѣла, которая требуеть облегченія, и держать ее до тѣхъ поръ, пока впившіяся въ нее пьявки, сколько бы ихъ ни было, не отвалятся сами собою».

Чтобы остановить кровь, насыпають на ранку немного соли и потомъ перевязывають бинтомъ; при поръзахъ употребляють изгарь пережженной шерсти, преимущественно бараньей, которая останавливаетъ кровотечение гораздо скоръе, чъмъ, напримъръ, паутина.

Глазныя бользии всёхъ видовь лечать женскимъ молокомъ, которымъ ежелневно промывають глаза больнаго, а противъ осны дають внутрь больному ту же самую оспенную матерію, скатанную вибсть съ клюбнымы мякишемъ въ пилюли. Средство это, по сказанію горцевъ, оказывается весьма дъйствительнымъ. Больныхъ, страдающихъ бълою горячкою и сумасшествіемъ, считають одержимыми нечистою силою. Противъ такого рода бользни стихи изъ корана, считаются такийъ же радивальнымъ средствомъ, какъ хина противъ лихорадки. Молитва изгоняетъ нечистаго духа, но онъ оставляетъ свою жертву только посяв долгихъ истязаній. Общеупотребительнымъ средствомъ при такомъ леченіи бываеть чашка воды, надъ которою мулла читаеть молитву и потомъ обрызгиваетъ этою водою всю комнату, чтобы изгнать изъ нея шайтана. У больнаго спрашивають имена тьхъ лиць, въ образъ которыхъ являются къ нему шайтаны и мучать его. Очень естественно, что больной не понимаеть этихъ вопросовъ и не отвъчаеть на нихъ; тогда беруть съру, зажигають ее и подносять въ носу страждущаго. Отъ удушливаго запаха стры, больной мечется и кричить; его связывають и продолжають подкуривать, вполив убъжденные, что его упорство происходить отъ угровъ шайтана, требующаго, чтобы онъ не произносидъ требуемыхъ именъ. Среди такой пытки и крика, больной ипогда навоветъ на-обумъ нѣсколько именъ, которыя мудла записываетъ тотчасъ же на бумажку и бросаетъ ее въ огонь, считая, что съ сожженіемъ бумажки, сожигаются и казнятся нечистыя силы. Въ заключеніе, мудла пишетъ молитву и, привязавъ ее къ больному, кладетъ подъ его голову коранъ, чтобы шайтаны не могли близко подходить къ нему. «Послъ этого, если больной начнетъ постепенно поправляться и выздоравливаетъ, мудла приходить въ восторгъ; если же больной остается въ одномъ положеніи или же сдълается ему хуже, то, въ такомъ случав, родственники замъннитъ лечившаго мудлу другимъ, болъе способнымъ, до тѣхъ поръ, пока больной не умретъ или же мудлы сами не откажутся лечить его».

Собершенно въ другомъ видъ представдяется лечение ранъ и упибовъ. Результаты лечения дагестанскихъ хирурговъ, можно сказать, невъроятны; почти нътъ ни одной раны—за исключениемъ, конечно, чисто-смертельной—которую бы туземные медики не вылечили, и притомъ такъ, что паціентъ ихъ не подвергается уже за тъмъ никакимъ дурнымъ послъдствиямъ. На него не дъйствуютъ ни времена года, ни температура, онъ не чувствуетъ никогда ломоты и болъзпеннаго ощущения, ни во время дурной погоды, ни передъ наступлениемъ ел. Такъ, Шамиль былъ вылеченъ своимъ тестемъ, Абдулъ-Азисомъ, отъ сквозной раны, при получении которой ударъ былъ нанесенъ въ грудь штыкомъ, прошедшимъ черезъ легкое и вышедшимъ въ спину. Лекарство, употребленное при этомъ его тестемъ, состояло изъ спуска, въ которомъ были перемъшаны равныя части воска, коровьяго масла и древесной смолы, но какой именно самъ бывшій имамъ объяснить не можетъ. При подобномъ леченіи почта всегда употребляется шкура только—что заръзаннаго барана, которою въ первое время перевязываютъ рану.

Ампутацію членовъ дагестанскіе хирурги производили не иначе какъ въ суставахъ. Йо словамъ туземцевъ, всё подобныя операція совершались простымъ кинжаломъ, быстро, съ незначительною болью, и не производили потомъ дурныхъ последствій. Оставшаяся часть ампутированнаго мёста эпускалась тотчасъ же въ кинящее коровье масло и за тёмъ заживала въ самомъ непродолжительномъ времени. Въ Дагестанъ не было вовсе или были весьма рёдкіе примъры, чтобы ампутированный умиралъ, и въ особенности подъ ножемъ оператора.

Что же касается до леченія внутреннихъ бользней, то онь ни въ какомъ случав не могуть быть сравниваемы съ леченіемъ ранъ. Горскіе хакимы, или лекаря, дъйствовали при леченіи внутреннихъ бользней ощупью, на обумъ и въ большей части случаевъ проявленіе бользни приписывали нечистой силь, поселившейся въ больномъ, или порчъ съ глазу. По понятію горцевъ, сглазить можно не только людей и животныхъ, но даже и предметы неодушевленные: камни, траву и т. п. По увъренію туземцевъ, отъ порчи глазомъ заболь-

вають діти и вымирають цілыми семействами; бараны издыхають цілыми стадами; хліббь на корню или въ закромахь портится безъ всякой видимой причины и все это происходить только отъ взгляда или похвалы челов'єка, обладающаго дурнымъ глазомъ. Такою вредною способностію могуть обладать одинаково какъ мужчины, такъ и женщины, но степень порчи бываеть различна у каждаго. Есть глаза, взглядъ которыхъ производить порчу мгновенно, есть такіе, которые дійствують медленно. Самъ Шамиль, по его словамъ, испыталъ на себъ порчу отъ дурнаго глаза. Однажды, разсказываль имамъ, родственникъ его Хаджіо Дебиръ-Карапайскій похвалиль зубы Шамиль—и они тотчасъ же вст заболёли, а одинъ изъ нихъ даже выпаль безъ всякой видимой причины.

«Цевтъ глазъ не имъстъ, въ этомъ случав, никакого особеннаго значенія, потому что вредоносная сила заключается не въ самомъ органв, а въ способности, которую сообщила природа человъку. Въ книгъ Шакибъ сказано: человъкъ, причиняющій вредъ своимъ взглядомъ, не подвергается, въ смертныхъ случаяхъ, ни кровомщенію (кыссазъ), ни денежному штрафу (дійетъ) потому что онъ убиваетъ неумышленио, а единственно воззрѣніемъ своимъ, при чемъ изъ глазъ его отдъляется топкое невидимое вещество, которое, проникая въ другаго человъка чрезъ поры, причиняетъ ему собою вредъ».

Чтобы охранить однакоже наседение отъ вреда, который можеть быть нанесенъ лицами, пользующимися недоброкачественностию своихъ глазъ, существовало постановление, по которому лица, обличенныя въ порчъ своимъ глазомъ, подвергались домашнему аресту и даже тюремному заключению.

Противъ *ілаза*, знахари и знахарки употребляли различные средства, которыя, какъ говоритъ г. Руновскій, могуть быть раздёлены на теоретическія и практическія. Къ первымъ принадлежатъ молитвы, носимыя въ видъ амулета, нашептыванія и наговариванія, а ко вторымъ разным снадобья, употребляемыя знахарями и знахарками; послёднія преимущественно занимаются этимъ дёломъ. Знахарки существуютъ у горцевъ, точно также какъ и у прочихъ первобытныхъ народовъ. Ихъ часто приглашаютъ, чтобы объяснить причину болезни; они же почти всегда назначаютъ и лекарство больному.

Растопивъ олово, знахарка выдиваеть его съ разными нашептываніями въ сосудъ и держить надъ головою больнаго. Повторяя это нѣсколько разъ, она слъдитъ за тъмъ, какую форму приметъ застывающій металлъ; форма гусеницы—означаетъ, что больной страдаетъ глистами. Если расплавленный металлъ, застывая, принимаетъ форму птичьяго носа, то знахарка, обращаясь къ присутствующимъ, говоритъ:

— Не надобно больше умывать дитя, оно красиво, и потому неудивительно, что кто-нибудь сглазиль его. Дурные глаза будуть всегда вредить ему, если вы будете умывать его и выказывать его здоровье и красоту.

Полагая, что бользнь происходить отъ съ-глазу, знахарка приступаеть къ дечению при помощи того же олова. Она растапливаеть его три дня сряду

по утрамъ и выливаетъ въ воду. Если болёзнь произошла дёйствительно съ гдаву, тогда въ нервые два дня оно раздробляется на части и только на третій день застываеть общею массою, и тогда больной должень непремінно почувствовать облегченіе. При недъйствительности этого средства, можно употребать и другія. Такъ, въ одномъ случав, на лицв и лбу больнаго разрисовывають глаза особою краскою, составленною изъ синьки, разведенной въ жидкости бараньяго глаза, или какой пибудь мелкой птицы, только не домашней. Въ другомъ, знахарка собираеть пыль изъ промежутковъ девяти дверей и ставъ задомъ въ намину или очагу, бросаеть эту пыль между своихъ ногъ въ огонь, а сама бъжитъ со всёхъ ногъ прочь, чтобы не слыхать треска пыли въ огаъ. Если это удастся, то больной страдаетъ съ глазу и непремённо выздоровбеть, а если нёть-то можно употребить третье средство. На скормунъ куринаго ябца рисують углемъ глаза и ставятъ его тупымъ копцомъ противъ очага. Если яйцо лопнетъ съ трескомъ, похожимъ на выстрёль, то больной получаеть облегчение, а если допнеть тихо, то, значить, бользнь происходить не отъ дурнаго глаза.

Бользые княгини Чавчавадзе, во время плена, очень безпоконда Шамиля, по приказанію котораго знахарки, одна за другою, были присыдаемы ве больной и употребляли всё свои средства и медицинскія познанія, чтобы доставить ей скорейшее выздоровленіе. Однажды больную положили на землю и принесли лопату, на которой обыкновенно сажають въ печь хлебы. Оставшуюся на этой лопате муку стряхивали на ноги княгини съ большою осторожностію, а послё того одна изъ женщинь, надёлавъ спичекъ изъ смолистаго дерева, связала ихъ въ пучекъ и воткнула его въ кусокъ желтаго воска, походившаго на пёшку шахматной игры и имевшаго внутри пустоту. Кусокъ женщина зажгла пучекъ спичекъ, и когда онъ хорошо разгорелся, то сосудъ положили на грудь княгини. Въ ту минуту, когда пучекъ былъ закрытъ другимъ сосудомъ, вода, вслёдствіе физическаго закона, начала подниматься въ сосудъ, а знахарки заключили изъ этого, что болёзнь должна быть очень сильна.

Продолжая далже свое леченіе, знахарки положили на лавку съ особенною осторожностію оба сосуда, такъ какъ они были, и строго запретили прикасаться къ нимъ, пока вода сама собою не опустится; въ противномъ случат, по увтренію ихъ, княгиня могла захворать еще хуже или даже умереть. Горянки, впрочемъ, не ограничились однимъ этимъ невиннымъ средствомъ леченія. Онт замъсили тъсто съ мёдомъ, масломъ и съ примъсью травы и заставляли княгиню проглотить его. Йо уходъ ихъ, княгиня при казала выбросить все это лекарство.

По межнію народа, какая бы бользыь ни поразида человька, она значительно убиливается, если въ той комнать, гдъ лежить больной, находятся драгоценные каменья и издълія изъ благородныхъ металловъ. Войти съ алмазомъ въ раненому все равно, что дать ему яду. По этому въ подобныхъ случаяхъ не только выносять такія вещи изъ комнаты, но даже наблюдаютъ и за тъмъ, чтобы каждый посътитель больнаго, какого бы онъ пола и возраста ни былъ, не имълъ на себъ никакихъ драгоцънныхъ украшеній.

Способъ леченія минеральными водами быль изв'єстень туземцамь, но ц'єлебное д'яйствіе ихъ они приписывали не составу и свойству воды, а скор'є святости м'єста, изъ котораго вытекаль, или по которому протекаль источникь. Прі взжая въ источнику для леченія, больные часто не купались въ вод'є, а приб'єгали къ д'єйствію различнаго рода талисмановъ, оставляемыхъ на м'єсть леченія.

На вътвяхъ деревьевъ, наклоненныхъ надъ самымъ бассейномъ, можно встрътить развъшенными множество кусковъ разноцвътныхъ матерій, разнообразныхъ каменьевъ, а въ иныхъ мъстахъ и висячіе модели колыбелекъ, сдъланныхъ изъ тонкихъ прутьевъ. Все это — амулеты, таинственные предметы върованій суевърнаго и невъжественнаго народа. Куски матерій и повъшенные камни на деревъ означаютъ, что больной, вмъстъ съ лоскуткомъ матеріи или камнемъ, оставляетъ здъсь свою бользвь, и что безплодная женщина, желающая подарить своего мужа дътьми, повъсила здъсь колыбельку, въ полномъ убъжденіи, что желаніе ея сбудется.

Тѣ же, которые считали необходимымъ пользоваться цѣлебнымъ свойствомъ воды, употребляли для этого весьма оригинальный способъ. Каждый больной, пріѣзжающій въ источнику, привозиль съ собою деревянную колоду или корыто, которое и устанавливалъ гдѣ-нибудь въ лѣсу, большею частію въ срединѣ закрытой и тѣнистой рощи. Колоду наполняли монеральною водою и, раскаливъ нѣсколько камней, опускали ихъ въ воду. Устроивъ надъколодою козлы, покрытыя коврами, такъ чтобы возможно было помъститься подъ ними въ сидичемъ положеніи, больной садился въ колоду и оставался въ водѣ и подъ навѣсомъ довольно продолжительное время (1).

Если при такомъ способъ деченія больной не выздоравливаль, а умираль, то туземцы говорили, что это случилось не отъ недостатка медицинскихъ пособій и ихъ безсилія, а умеръ онъ потому, что въ книгъ судебъ было такъ написано...

Умершаго стараются похоронить какъ можно скорте. Тотчасъ послъ кончины, родственники покойника посылають въ мечеть за носилками и за длиннымъ овальнымъ корытомъ, въ которомъ омываютъ его тъло. Обмывавшій покойника получаетъ часть его одежды, а другая принадлежитъ кадію или муллъ. Послъ омовенія, покойнику чистятъ ногти, а если умершая женщина или дъвица, то ее бълятъ, румянятъ, чернятъ брови и ръсницы. Обернувъ

<sup>(</sup>¹) Легенды, народная медицива, предразсудии и върованія дагестанскихъ горцевъ. А. Руновскій. Библіотека для чтенія 1862 г. т. 173. Пленницы Шамиля Дрансе. Елисени А. Никитинъ Кавказъ 1867 г. № 93.

три раза чистымъ полотномъ, тёле кладутъ на носилки, привязываютъ къ нимъ веревками, покрываютъ мужчину черною буркою, а женщину одъяломъ или какою-нибудь матеріею, и относять на кладбище, гдѣ опускаютъ въ могилу безъ гроба, въ одномъ только саванъ. Кладбища устроены такимъ образомъ, что они или примыкаютъ къ самымъ селеніямъ, или находятся внутри ихъ. Кладбища содержатся вообще неопрятно, не имѣютъ ограды и ръдкія обнесены землянымъ валомъ.

«Если кладбище находится на горъ, имъющей перпендикулярно отвъсный обрывъ, образующій стъну, то умершіе хоронятся какъ бы въ катакомбахъ, въ два этажа». Могила вырывается большая и къ одной сторонъ, въ стънкъ ямы, выкапывается канавка, въ которую кладутъ покойника на правый бокъ, такъ, чтобы лицо его приходилось на югъ. Яму выметаютъ чисто на чисто папахой покойнаго, насыпають подъ голову его мягкой земли, въ знакъ того, что онъ является передъ Богомъ съ полнымъ униженіемъ и сознаніемъ своихъ гръховъ. Такъ былъ похороненъ въ Карату старшій сынъ Шамиля, Джемалъ-Эддинъ, такъ хоронятъ въ Казикумухъ и во всемъ Дагестанъ. Вдоль канавки, въ которую положенъ покойникъ, кладутъ каменныя доски, такъ чтобы онъ закрыли собою покойника, и за тъмъ могилу наполняютъ землею, бросая ее особыми могильными лопатами, нарочно для того сдъланными. Мулла читаетъ на распъвъ талкинъ— напоминательную и предупредительную ръчь, которая заключается въ напоминаніи покойнику единства Божія и существованія пророка Магомета.

По върованию горцевъ, Магометъ есть наиболъе любимый Богомъ человъкъ,

для котораго только и созданъ былъ весь міръ.

 — Я былъ пророкомъ, повторяютъ они слова Магомета, когда Адамъ былъ еще между водою и землею (т. е., когда Адама еще не было на земле).

Нѣкоторые изъ мусульманскихъ ученыхъ зашли, въ этомъ отношени, такъ далеко, что увѣряютъ, будто, когда Господь сотворилъ Адама и вдохнулъ въ него душу, то Адамъ прежде всего увидалъ наднись на престолѣ Божіемъ: иютъ Бога, кромъ одного, и Магометъ его пророкъ. Произнося Божіе имя, мусульманинъ всегда присоединяетъ къ нему и имя Магомета, и върнтъ, что, за гробомъ, покойника прежде всего встрѣчаютъ ангелы, которые спращиваютъ его: кто твой Богъ, кто пророкъ и какая твоя въра? Если явившійся на тотъ свѣтъ покойникъ отвѣтитъ върно, то онъ спасенъ, если же испутается при видѣ ангеловъ, что бываетъ съ грѣшниками весьма часто, и спутается въ отвѣтахъ, тогда начинаются его за-могильныя муки.

Съ целію напомнить главныя основанія религіи и необходимые отвёты,

мулла и произносить талкина.

Послъ зарытія тъла, раздають всёмь грамотнымъ присутствующимъ отдъльныя главы корана, которыя и читаются туть же на могилъ. Коранъ, какъ извъстно, раздъляется на триццать частей, изъ которыхъ каждая переписывается отдъльно и хранится въ мечети для чтенія ея во время похоронъ, одновременно нъсколькими лицами. По окончани чтенія, читавшимъ раздаются или деньги копъекъ по десяти, или подарки, состоящіе изъ кусковъ холста, не болье какъ по четверти аршина, мясо, толокно и проч.

Въ тоть же день вечеромъ приносять въ мечеть нѣскояько хаѣбовъ, мясо и халеу—приготовляемую изъ муки съ медомъ и масломъ—и другіе принасы, которые и раздѣляются между присутствующими. Эта раздача и составляеть собственно поминки, на которыя стекаются всѣ желающіе. Въ обыкновенное время, при вечерней молитвѣ, бываетъ въ мечети очень немного посѣтителей, но въ день похоропъ кого-либо взъ жителей почти всѣ спѣшатъ въ мечеть, по первому призыву будука. Принесенную родственниками умершаго пишу рѣжутъ на маленькіе кусочки и раздаютъ присутствующимъ, при чемъ голова и грудь животнаго, приготовленнаго въ пищу, какъ части, считаемыя почетными, подаются обывновенно муллѣ и почетнымъ лицамъ, а позвоночная кость, считаемая низшею пищею, уступается рабамъ. Во все время раздачи, кадій или мулла читаетъ молитву на распѣвъ, медленно, какъ бы опасаясь, чтобы опа не кончилась до прекращенія раздачи. Подобфыя помінеи повторяются въ восьмой и сороковой день со дня смерти.

Со дня похоронъ, надъ могилою умершаго устранвается палатка или навъсъ изъ войлока, въ которомъ помъщается мулла или опытный муталлимъ (ученикъ), читающіе по найму коранъ въ теченіе 8-ми, а у богатыхъ и до 40 дней со дня погребенія. Во все время, пока стоитъ на могилѣ налатка, жители каждый день ходятъ, послѣ утренняго и вечерняго намаза, помолиться о покойномъ. Въ день снятія палатки и прекращенія чтенія, ближайшій родственникъ благодаритъ народь за его намять объ умершемъ и приглашаетъ болѣе близкихъ знакомыхъ на ужинъ

Вообще горцы уважають намять усопшихь. Весьма часто они выдерживали упорный бой съ нашими войсками, для того только, чтобы подобрать тела убитыхъ своихъ товарищей и не оставить вхъ въ рукахъ неприятеля.

Памятники надъ могидами ставять только богатые; бёдные же ограничиваются каменными плитами съ надписью имени умершаго, года его смерти и изреченія изъ корана. Тѣ же, которые не могуть, по своей бёдности, поставить и такой плиты, ставять въ головё и ногахъ могилы небольшіе, острыя камни. Памятники мужчинъ состоять изъ камня, имѣющаго на верху педобіе человѣческой головы и шеи, а для жещцинъ верхній конецъ дѣлаютъ круглымъ, дугообразнымъ или прямымъ. На памятникахъ мужчинъ иногда вырѣзаютъ шашку, кинжалъ, ружье и проч., а у женщинъ ножницы, перстень, прядильныя орудія и т. и. Надъ могилами убитыхъ въ дѣлѣ съ непріятелемъ, ставятся точно такіе же знаки, какъ и въ Чечнѣ. Могилы людей, замѣчательныхъ по своей святой жизни, огораживаютъ заборомъ и непремѣнно сажаютъ дерево, на вѣтвяхъ котораго каждый прохожій вѣшаетъ, въ внакъ своего ува-

женія, цвётной лоскуть матеріи, часто отрывая его оть своего циатья (1). Въ праздникъ по почамъ на подобныхъ могилахъ зажигаются свётильники.

## V.

Народное управленіе, существовавшее у джаро-білаканских лезгинь, до подчиненія ихъ русской власти. — Происхожденіе зависимых сословій и обязанности ихъ. — Должностныя лица и ихъ содержаніе. — Права собственности и наслідства. — Управленіе дагестанскихъ горцевъ. — Сословное діленіе и обязанности зависимыхъ сословій. — Судъ по адату и шаріату. — Виды преступленій и наказаній. — Кровомщеніе. — Военныя способности и образъ войны горцевъ.

Жители Дагестана весьма долгое время не имъли никакого понятія о правильномъ гражданскомъ управленіи. Воинственный духъ, гостепріимство, честность, буйная свобода и произвольное употребленіе оружія, тоставляли отличительную черту ихъ характера, черту, которая сохранялась и ихъ потомками. Мужество и храбрость въ бою или на хищничествъ—воть слава и идеалъ, за которымъ гонялся каждый. Гражданское устройство и мирная жизнь не были тогда извъстны племенамъ Дагестана. Безплодная земля и суровая природа заставили ихъ искать для себя пропитанія вит своихъ ауловъ. Десятки тысячь ихъ ежегодно сходили съ горъ на долины, для грабежей и найма себя въ охранное войско къ различнымъ владътелямъ съверо-западной Авіи.

Въ XI стольтіи все пространство земли, лежащее между львымъ берегомъ р. Алазани и первымъ Снъговымъ хребтомъ—начиная отъ селенія Ахметы въ Телавскомъ увздъ и до селенія Кахи въ Закатальскомъ округь —составляло Кахетію. Главнымъ городомъ этой мъстности былъ тогда городъ, а теперь большое селеніе Кахи, отъ котораго, по мнінію нівкоторыхъ, и произошло названіе Кахетіи, входившей сначала въ составъ Грузинскаго царства, а потомъ отдълившейся и образовавшей самостоятельное государство.

Въ самомъ началъ XI столътія, Кахетія разделялась на три части: восточную, среднюю и западную, изъ комуъ каждая имъла своего эристави, или правителя. Рядъ кровавыхъ событій значительно ослабилъ Кахетію; она стала сначала данницею Персіи, а потомъ, въ началъ XVII столътія, въ 1617 году,

<sup>(</sup>¹) Восномин. муталлима Абдуллы Омарова Сбор. свёд. о кавк. горцахъ выпускъ І Тифлись 1868 г. Догеставъ, его нравы и обычаи П. Пржецлавскаго Вёсти. Европы 1867 г. т. ПП. Четкре мёсяца въ Дагестанъ Вучетича. Кавк. 1864 г. № 76. Три дня въ горахъ Кадалальскаго общества Кавк. 1861 г. № 83.

была окончательно раззорена Шахъ-Аббасомъ. Въ это время, аварцы, спустившись съ горъ подъ начальствомъ Чапаръ-Алія, заняли часть Кахетіи, и именно земли, составляющія нынёшній Джаро-бълаканскій округъ, покорили бывшихъ тамъ монголовъ и коренныхъ жителей грузинъ, и, обративъ ихъ въ поддапство, сдёлали рабами. Назвавъ первыхъ муганлинцами, а вторыхъ ингилойцами, пришельцы сами стали извёстными подъ именемъ лезгинъ. Они оставили въ начале ингилойцамъ свободу исповеданія христіанской религіи— но впоследствіи преследовали ихъ до такой степени, что многіе изъ ингилойцевъ бежали во владёнія Элисуйскаго султана.

Побъдители-пришельцы, овладые исключительно среднею частью земель, принадлежавших в Кахетіи, образовали здысь первоначально двы деревни: Докары-на мысты нынышних Закаталь—и Тала, которыя впослыдствіи послужили разсадникомы других деревень и селеній этого округа.

Каждая деревня состояла тогда изъ четырехъ тухумовъ, или родовъ, а именио: въ Джарахъ были роды Чапаралинскій, Чимчилинскій, Нухлинскій и Табалинскій; въ Талахъ—Араблинскій, Джурмутскій, Багалинскій и Оцоберлинскій (1). Къ джарскимъ тухумамъ принадлежали селенія: Катехъ, Монахъ, Бълакань, Гогатъ; къ Тальскимъ—Мухрахъ, Маскрухъ, Сабунчи и Аліаскаръ.

«Между тёмъ», говоритъ К. Нинитинъ, «правитель восточной Кахетіи (имя неизвъстно), имъвшій резиденцію свою въ городь Кахи, пользуясь въ то время смутными обстоятельствами, предлагаетъ свои услуги джарцамъ: онъ оказываетъ имъ содьйствіе въ распространеніи ислама между кахетинцами, строитъ мечеги, разрушаетъ монастыри, церкви и, наконецъ, чтобы усибшнъе достигнуть своихъ въроломныхъ цълей, самъ принимаетъ мусульманскую религію. Джарцы, въ вознагражденіе за дакое усердіе и оказанную имъ на дълъ преданность, предложили ему титулъ султана и отдали всъ земли съ 30 деревнями, которыми онъ прежде управлялъ въ качествъ кахетинскаго эристави. Для обезпеченія своего султанства отъ нападеній сосъднихъ народовъ, новый султанъ перенесъ свою резиденцію изъ Кахи въ селеніе Элису, гдъ построилъ дворецъ, башни и укръпленіе, слъды которыхъ видны и теперь. Съ этихъ поръ, восточная Кахетія стала называться Элисуйскимъ султанствомъ» (2).

Вскоръ послъ того, народонаселение лезгинъ значительно увеличилось. Каждый преступникъ, бъглецъ, находилъ у нихъ убъжище. Скрываясь отъ преслъдования и успъвъ благополучно добраться до какой-нибудь лезгинской деревни, бъглецъ покупалъ быка или корову, ръзалъ ее и, угостивъ старшинъ той деревни, получалъ название лезгина, и такимъ образомъ дълался членомъ одного изъ тухумовъ. При такихъ условияхъ, народонаселение быстро возра-

<sup>(†)</sup> Объ образования этихъ тухуновъ существуеть и другое преданіе, отличающееся отъ вышепреведеннаго. См. очеркъ Закатальскаго округа А. Пасербскаго. Кавказскій календарь на 1866 годъ.

<sup>(2)</sup> Очеркъ Элисуйскаго ущелья К. Никитинъ Кавк. 1866 г. № 70.

стало. Пришедшій пользовался всёми правами, принадлежащими членамъ того же тухума, но не могъ быть выбранъ старшиною; дёти же его могли достигнуть и до этого званія. Въ составъ тухума или фамиліи входили всё тё лица, которыя хотя-бы и не носили одну и ту же фамилію, и не были связаны узами родства, но поселняйсь на землё, принадлежащей тухуму. Такимъ образомъ, каждый тухумъ составлялъ какъ бы одну общую семью или братство, изъ лицъ не только связанныхъ между собою узами родства, но и постороннихъ, имѣвшихъ общіе интересы. Сила и вліяніе тухума, въ прежнее время, очевидно зависѣла отъ числа его членовъ, что, при народномъ самоуправленіи, имѣло весьма важное политическое значеніе. Каждый тухумъ обязань былъ, напримъръ, выставлять отъ себя извѣстное число воиновъ для собственной защиты. Съ подчиненіемъ джаро-бѣлаканскихъ лезгинъ русской власти, тухумъ потерялъ свое значеніе, и вліяніе его распространялось только на ходъ тяжебныхъ споровъ и на другія семейныя и домашнія дѣла.

Съ теченіемъ времени и съ уведиченіемъ народонаселенія, изъ тухумовъ сфермировались цълыя общества или джамааты, которыя образовали три геза, или союза: Джарскій, Тальскій и Элисуйскій.

Джарский иезт образованся изъ джамантовъ: Джарскаго, Бълаканскаго и Катехскаго. Всъ три общества имъли общее, но независимое отъ другихъ

управленіе. Тальскій гезт образованся изъ обществъ Тальскаго, Мухахскаго и Дженихскаго. Каждое изъ этихъ трехъ обществъ инбло отдёльное правленіе, не завиствшее ни отъ двухъ остальныхъ, и ни отъ какихъ другихъ обществъ. Наконецъ Элисуйскій гезт пріобрълъ себъ самостоятельность и управлянся осебымъ султаномъ, наслёдственнымъ въ своемъ родъ.

Два же первые геза имжли народное республиканское правленіе, состоящее по прежнему изъ четырехъ представителей каждаго тухума. Представителями правленія каждаго селенія были кевхи, избираемые по большинству голосовъ. Въ каждое селеніе сначала назначалось по четыре кевхи, по одному отъ каждаго тухума, а въ послёдствіи по одному на каждое селеніе.

Ингилойцы и муганлинцы всегда имъли у себя по одному кевху, такъ какъ у нихъ не было тухумовъ.

Каждое общество или союзъ управлялись *старшинами* и казіами— главное духовное лицо. Всё они вмёстё, т. е. кевхи, старшины и казіи, составляли высшее управленіе, какъ духовное, такъ и гражданское.

Главному управленію подчинялись низшіе или сельскіе суды, состоявшіе изъ кевхи, старшинъ по одному изъ каждаго тухума и изъ имама или муллы—луховныхъ лицъ, бывшихъ въ селеній. Власть сельскаго начальства была судебно-полицейская и исполнительная. Первая распредълялась, между кевхами, табунъ-башами, чаушами и есаулами. Кевхи были главными начальниками деревни, выбирали чаушей и есауловъ. Исполняя приказаніе народнаго управленія, находившагося въ селеній Джарахъ, какъ самомъ многочи-

сленномъ и воинственномъ, и приводя въ исполненіе судебныя его рѣшенія, кевха разсматриваль маловажныя жалобы, слѣдиль за нравственностью жителей и имѣлъ у себя помощника въ лицѣ табунг-баши. Послѣдній обязанъ былъ распредѣлять между жителями новипности, и въ особенности наблюдать за напускомъ воды въ огороды, сады и чалтычныя (сорочинское пшено) поля.

Стартины, какъ представители каждый своего тухума, следили за правильностію действій кевхи, и, въ случає злоупотребленій со стороны последняго, доносили тухумамъ, которые имели право, общимъ постановленіемъ, смёнить кевху и назначить другаго, не ожидая выборовь. Усуши сзывали жителей на сходки и объявляли хозяевамъ о выполненіи различныхъ общественныхъ повинностей; наконецъ есспулы находились при кевхахъ для посылокъ. Срокъ общественной службы былъ определенъ для казія три года, имама два, для кевхи и табунъ-баши одинъ годъ. Отъ усмотрёнія тухумовъ зависъло однакоже оставить ихъ на болёе продолжительный срокъ или смёнить ранте. Выборы на должности производились при участіи всего народа.

Въ оградъ своей мечети собирался народъ каждаго селенія, садился въ три ряда, по тухумамъ, и держаль джамаатъ—совътъ. Каждый тухумъ, выбравъ изъ среды своей старшину, представлялъ его на утвержденіе всего общества. Нослѣ признанія и утвержденія послѣднимъ одинъ изъ почетныхъ людей выходилъ на средину собранія.

- Друзья! говориять онт, обращаясь и джамаату, вы выбрали такихъ-то старшинами, на которыхъ возложили трудъ и обязанности управлять вами. Каждый изъ нихъ есть отецъ и правитель своего тухума; вы должны повиноваться ихъ приказаніямъ какъ въ военное, такъ и въ мирное время; въ противномъ случат непріятель, пользуясь разстройствомъ общества, въ слъдствіе ослушанія, можетъ напасть и раззорить васъ; въ мирное время также необходимо послушаніе, безъ котораго нттъ спокойствія, столь нужнаго для всякаго общества. Да благословить васъ Аллахъ, и да сдълаетъ васъ покорными властямъ.
- А вы, новые правители, говориль онь, обращаясь къ выбраннымъ, какъ можно благоразумнъе должны управлять ввъреннымъ вамъ обществомъ, безъ воли котораго не должны предпринимать ничего важнаго. На каждаго члена общества вы должны смотръть какъ на брата, благополучіе каждаго изъ нихъ зависить отъ вашего правленія; вы должны жертвовать не только своими частными выгодами, но и самою жизнію для пользы общества, если только требуетъ того надобность—такъ учитъ великій пророкъ. Жить для блага народа, поддерживать слабыхъ, удовлетворять ихъ нуждамъ, искоренять зло, съять въ сердцахъ народа наклонность къ правдъ, дать порядокъ, словомъ принимать всъ мъры ко благу общества, вотъ качества, пеобходимыя для каждаго желающаго заслужить имя добраго отца и мудраго правителя. Этимъ самымъ вы можете снискать благодарность и привязанность народа. И такъ, да будетъ ваше правленіе столь мудро, какъ мудръ законъ Магомета!

Послъ этой ръчи слъдовало избрание начальника всъхъ старшинъ, которому подчинялись вст прочіе. Для этого изъ каждаго селенія старшины лезгинскіе, ингилойскіе и муганлицскіе, въ сопровожденіи пяти человъкъ лезгинъ и трехъ ингилойцевъ и муганловъ, отправлялись въ Джары, гдъ составляли народное собраніе, на которомъ и выбирали старшину.

Важититія цтла цтлаго округа: объявленіе войны, заключеніе мира, разсматривалось спачала вевхами, а потомъ ръшение ихъ передавалось на обсу-

жденіе и постановленіе народа.

Выборное начало руководило лезгинами и во время набъговъ. Собираясь па хищимчесто, они раздълялись на партін, каждая выбирала себъ белади, предводителя, п, подъ начальствомъ ихъ, следовали разными путями въ предълы сосъднихъ пародовъ. Лезгины этого округа не отличались пикогда особеннымъ звърствомъ. Въ ныму горячаго сраженія побъжденному стоило только гавричать баришамя, т. е. мирюсь, и гивых лезгина укрощался.

Спорныя дёла рёшались судомъ, называемымъ джамаатъ (что собственно означаетъ совътъ). Въ этомъ судъ присутствовали: кевха, мулла, кадій или имамъ, смотря по тому, кто паходился въ селенін, и старшины. Дізла, касавшіяся до ніскольких обществь, рішались вь общемь собраніи представителей отъ этихъ обществъ. Часто засъданія джамаата были шумны и неръдко конча-

лись дракою и даже смертоубійствомъ. Судъ былъ словесный и не имълъ пакакихъ особенныхъ формъ. Проситель ваявляль свою претензію въ присутствій имама и старшины своего тухума. Тогда призывани отвътчика, и если опъ не сознавался, то истець обязапъ былъ привести новыя доказательства или представить свидътелей, которые приводились къ присятъ въ присутствія тяжущихся и потомъ допрашавались уже безъ нихъ Достаточныя доказательства вызывали рашеніе, а въ случав неясности или неполноты доказательствъ налагалась присяга или на пстца, или на отвътчика, смотря по надобности. За тъмъ имамъ или мулла, отыскавъ приличные законы, читаль ихъ тяжущимся, а судъ, основываясь на нихъ, постановляль свое рёшеніе, составляль талагу — краткую выниску дёла и сущность постановленнаго рёшенія, которое и передавалось кевх'ї для исполненія. Недовольные рёшеніємъ жаловались высшей инстанція суда, гдё поступали точно такъ же. Въ случат несправедливаго ртшенія, тяжущісся призывали къ себъ для объясненій имамовь и вскув техь, которые решали дъло. При разногласіи судей приглашали старшинъ тъхъ тухумовъ, къ которымъ не принадлежали тяжущієся. Важпыя претензіи и иски жителей разныхъ обществъ разбирались въ присутствии выбранныхъ съ ихъ стороны депутатовъ. Въ случав неудовольствія на решеніе высшаго суда, или если, за разногласіемъ, дъло не могло быть окончено, то оно отлагалось до чрезвычайнаго собранія обществъ или народнаго собранія. Каждый горецъ всегда считаль себи совершенно независимымъ и не признаваль надъ собою ничьей власти. Въ Элисуйскомъ гезъ лезгины хотя и подчинялись власти султана, но сохраняли свою личную свободу.

Покоривъ своей власти ингилойцевъ и мугандовъ, дезгины пользовались пренимуществами надъ ними, считали ихъ подвластными себъ и составляющими низшій классъ народа—нѣчто въ родъ крестьянъ или рабовъ. Слово муганлы стало впослъдствіи въ устахъ лезгина равнозначущимъ рабу. Въ этомъ случав лезгины не стъснялись правилами корана, воспрещающаго содержать въ рабствъ своихъ единовърцевъ, и, не смотря на то, что муганлы были магометане, они подчинили ихъ своей власти и сдълали сословіемъ зависимымъ, обязаннымъ службою своему господину или владъльцу. Муганлинцы, кромъ прочихъ обяванностей, должны были содержать горный караулъ, для чего и вносили съ каждаго дома или хаты по 50 коп. подати. Положеніе ингилойцевъ и муганловъ было таково, что ни одинъ лезгинъ не считалъ для себя возможнымъ вступить съ ними въ родственныя связи и всегда отзывался о нихъ съ презръніемъ, какъ о рабахъ.

Права сословій и законы у джаро-бълаканцевъ основывались частію на правилахъ *шаріата*, а частію на обычанхъ, вошедшихъ въ силу закона или адата.

Только одни левгины имёли право владёть имёніями, населенными крестьянами, пріобрётаемыми или покупкою, или по праву наслёдства. Владёлецъ имёль полную власть надъ крестьянами: могь ихъ продать, переселить съ одного мёста на другое, заложять или отпустить на волю. Крестьяне вообще раздёлялись на дворовыхъ и поселянъ владёющихъ землею.

Раздробленіе семействъ или продажа безъ земли всспрещались.

Крестьяне, составлявшие отдельныя поселенія, вносили своимъ владъльцамъ подати и исполняли нъкоторыя обязанности. Они платили помъщикамъ съ каждаго кешкеля (1) отъ 4 до 12 тагаръ хлъба: пшеницы, ячменя, проса и сарачинскаго пшена (2), смотря по количеству и качеству земли. На обязанности ихъ лежало доставлять помъщику дъсъ для построекъ и, въ случать надобности, перевозить его имущество. Ето избавлялся отъ этой повинности, тотъ платилъ въ замънь ея два стиля (16 золот.) шелку. При посъщени помъщика, крестляне должны были содержать его на свой счетъ, во все время пребыванія его въ деревнъ, а къ свадьбъ сына помъщика каждый крестьянинъ долженъ быль дать одного барана; два крестьянина

<sup>(1)</sup> Кешкель, не имъя опредъленной величины, заключаль въ себъ отъ 75—150 шнуровъ земли; каждый шнуръ составляль 10 сажень, что, при 75 шнурахъ, составляль 251 десятину. Большое семейство получало пълый кешкель; среднее половину, а меньшее четверты: иногда кешкель дробился и на меньшія величины. На этомъ участкъ крестьянивъ имълъ домъ, садъ, огородъ и жлъбопашество.

<sup>(2)</sup> Тагара пшеницы въсить 18 пудъ; ячменя 15 пудъ; сарачинскаго пшена 13 пуд. 35 фунт.

двухъ барановъ; три — быка; четыре — быка и барана и т. д. Съ фруктовыхъ садовъ давали нёкоторую опредёленную часть фруктовъ.

Крестьяне, не владъвщіе кешкельными землями, платили только по одной тагаръ хлъба, и исполняли всъ тъ же повинности наравнъ съ кешкельными. Муганлинцы, жившіе въ одной деревнъ съ своимъ помъщикомъ, обрабатывали ему землю, съяли, убирали хлъбъ и съно, а также доставляли ему жерди для виноградныхъ садовъ. Кромъ того, каждый крестьянинъ долженъ былъ, по очереди, нести обязанности прислуги или нуккера (зюльгадара).

Въ Элисуйскомъ владъни кешкельныхъ земель не было, и крестьянинъ платиль за землю десятую часть урожая, а за садъ 40 к. и еще вносилъ нъкоторую плату за пастьбу скота на помъщичьей землъ. Сверхъ того, обязанъ былъ давать подъ бека лошадь, перевозить его вещи и семейство на лътнее кочевье и обратно.

Въ каждой деревит помъщикъ имътъ повъреннаго для сбора податей. На содержание повъренпаго взимался даргалуго—сборъ съ каждаго дома отъ 15 до 30 чинаховъ разнаго хлъба.

. Въ случат смерти крестьянина, надъ малолътними дътьми его назначались опекуны изъ родственниковъ или изъ постороннихъ.

Они исполняли тъ же обязанности, съ тою только разницею, что съ пелковичныхъ садовъ умершаго помъщикъ бралъ въ свою пользу половяну.

Дочери умершаго, при выходъ замужъ, получали двъ части изъ движимаго и благопріобрътеннаго или родоваго имущества отца, третья часть движимаго и все безъ исключенія недвижимое, если у невъсты пе было родныхъ братьевъ, поступало въ пользу помъщика. Но если женившійся поселялся въ нивній покойнаго отца невъсты и принималъ на себя всъ его обизанности, то и все недвижимое вмущество переходило къ нему. Послъ смерти крестьянина не оставившаго дътей ни мужескаго, ни женскаго пола, двъ части его имънія поступали въ пользу его братьевъ или родственниковъ мужескаго пола, а третья поступала къ помъщику. Вдова не имъла никакого права на имущество мужа; ей выдавалось только ея приданое и имущество собственно ей принадлежащее. Выморочныя имънія обращались въ пользу помъщика.

Безъ дозволенія поміщика крестьянинъ не иміль права вступать въ бракъ. Женихъ обязанъ быль заплатить поміщику за невісту 5 руб. или болье, смотря по состоянію, и даже вътомъ случат, если бы онъ быль изъ чужаго владінія.

Если дѣвушка вступала въ бракъ безъ согласія помѣщика, и при томъ за чужаго подвластнаго, то, но взаимному согласію помѣщиковъ, владѣлецъ крестьянки взыскиваль въ свою пользу штрафъ отъ 10 до 30 руб. отдѣльно съ жениха и съ невѣсты или ея родителей. Похитившій дѣвушку, чтобы на ней жениться, платиль помѣщику ея штрафъ до 50 р. и, кромѣ того, подвергался наказанію по шаріату.

Никто не могъ принуждать плённаго ко вступленію въ бракъ, но если онъ самъ желаль того, то хозяннъ обязань быль прінскать ему невёсту.

Ерестьянинъ имълъ право покупать какъ движимое, такъ и недвижимое имъніе, но только не населенное, и распоряжался имъ какъ своею собственностію; всякое недвижимое имъніе, находящееся на помъщичьей землѣ, было собственностію владѣльца. Получивъ свободу отъ своего помъщика, крестьянинъ могъ переселиться на другое мъсто, но тогда все его недвижимое имущество, пріобрѣтенное на землѣ владѣльца, поступало въ собственность послъдняго. Престарѣлый вольноотпущенный, не имъющій, по старости влатъ, средствъ къ пропитанію, могъ разсчитывать на общественное призрѣніе.

Долговыя обязательства крестьянина, безъ согласія поміщика, не должны были превышать 60 руб. сер. Если кто повірнять ему на большую сумму, то иміль законное право требовать возврата только 60 руб., и на уплату долга неисправнаго должника обращалось въ продажу принадлежащее ему движимое и недвижимое имініе, кромі вещей, необходимых для земледільца, каковы рогатый скоть и полевыя орудія. Поміщичья земля и вся на ней находящамся недвижимость не подвергалась конфискаціи, если только поміншикь не быль поручителемь. Каждый лезгинь иміль право владіть плінными, добытыми на войні, будуть—ли то христіане и мусульмане, лишь бы не были лезгины. Кто первый захватиль пліннаго, тоть кромі сліндующей ему части, получаль 2 руб. сер. и оружіє пліннаго. Послідній, если принадлежаль нісколькимъ лицамъ, то до своего выкупа служиль по очереди каждому и получаль пропитаніе оть того, кому служиль. Послів смерти пліннаго все имущество поступало къ его хозяину.

По народному обычаю, каждый, кто нечаянно совершиль смертоубійство, обязань быль выкупить одного плъннаго и дать ему свободу. Разъ освобожденный, плънный вторично не подвергался неволь.

Престарёлые, сироты и подкидыши имёли право на общественное призрёніе и содержаніе. Послёдніе двое содержались только до 15-ти лётняго возраста, и тогда дёвушки выдавались замужь, а мальчикамъ предоставлялось самимъ снискивать себё пропитаніе.

До совершеннольтія ихъ раздавали казіямъ, мулламъ и другимъ лицамъ, заслуживающимъ уваженіе. Для содержанія призрѣваемыхъ взималось съ каждаго двора, получающаго по щести и болье тагаръ хлѣба дохода, по три чинаха (въ тагаръ отъ 20—30 чинаховъ) съ каждой тагары; съ хозяина, имѣющаго 30 штукъ скота — одна штука; съ владѣльца, имѣющаго отъ 40—1000 барановъ — по одному барану съ каждой сотни. Кромъ того, во время оручь-байрама, съ каждой души взималось по полъ-чинаха хлѣба, а во время курбанъ-байрама — пятая или шестая часть мяса зарѣзаннаго барана.

Общественные казіи и сельскіе имамы пользовались доходами: при разділів наслівдетвеннаго имінія съ каждыхь 10 руб. по 25 коп.; за соверше-

ніе брака отъ  $20-50\,$  коп.; за похороны казій получаль отъ  $1-10\,$  руб., а имамы по  $20\,$  коп., и за прочтеніе корана по умершему, по  $1\,$  руб.; за приводъ къ присягъ по тяжебнымъ дъламъ отъ  $10\,$ —  $20\,$  коп. За обученіе грамотъ имамы получали съ каждаго ученика по  $3\,$  руб. въ годъ, и, кромъ того, въ ихъ пользу поступали пожертвованія хлѣбомъ и деньгами, какъ въ дни праздниковъ, такъ и во время поминокъ.

Сельские старшины и кевхи получали въ свою пользу, при взысканіяхъ по рёшеніямъ судовъ и другимъ распоряженіямъ, по 10 коп. съ рубля, и штрафѣ, налагаемый за проступки, деньгами или скотомъ. Если взысканіе простиралось до 6 руб., то оно шло на долю есауловъ, а чауши освобождались отъ повинностей и, кромѣ того, получали со своихъ участковъ съ каждаго дыма по 2 и по 3 чинаха хлѣба.

За проступки жителей налагались слёдующіе штрафы: за покражу фруктовъ или овощей отъ 1 — 3 руб.; за кражу хлёба или съна съ поля — одинъ баранъ; за убіеніе дворовой собаки — одинъ быкъ; за воровство, превышающее 5 руб. — тридцать руб; за нанесеніе побоевъ палкою — 1 р. 80 к.; за причиненіе раны легкой — отъ 1 — 6 руб., а тяжелой — отъ 20 до 30 руб.; за участіе въ дракъ по 5 руб. съ каждаго; за выстрълъ въ чужой домъ, не принесшій вреда, платили одного быка; за оскорбленіе женщины прикосновеніемъ къ ней или пожатіемъ руки — одного быка; за ослушаніе противъ общества и начальства — одного барана; за невыходъ на исправленіе дороги или мірскую сходку — одного барана; за невыходъ, по увъдомленію пастуховъ, противъ хищниковъ, желающихъ отогнать скотъ — 5 руб., а за невыходъ, по тревогъ, противъ непріятеля — 1 руб. Последнее наказаніе относилось только до поселянъ того тухума, гдъ случилось это происшествіе.

Не доставившій, по приговору общества, удовлетворенія обиженному, платиль одного быка; за повтореніе несправедливыхь жалобь и претензій — 10 руб.; за тайный отводь воды — одного барана; оставившій свой пость на карауль въ горахь лишался жалованья и вносиль штрафа 1 руб.; за нокражу вещей изъ мечети—30 руб.; за несоблюденіе постовь—3 руб.; за уклоненіе оть молитвы — два замьчанія, а на третій разь одного быка; за поджегь дома — 30 руб.; за отправленіе въ горы на кобылиць събстныхь припасовь къ настухамъ жеребцовь—3 руб.

Часть этихъ штрафовъ обращалась на общественныя нужды, остальное же поступало въ пользу сельскаго начальства.

Пастухъ, занявшій своею отарою или стадомъ чужоє пастбищное мѣсто, раньше другихъ угнавшій свое стадо въ горы или прежде возвратившійся съ горъ, платилъ по одному барану каждому изъ своихъ товарищей. Пастухъ, зарѣзавшій чужаго барана, забѣжавшаго къ нему въ стадо, долженъ былъ вознаградить за него владѣльца и, кромѣ того, отдать трехъ барановъ въ пользу товарищей.

Ни состоятіе лиця, ни полъ, не принимались въ уваженіе при разборъ

личныхъ обидъ. За обиду или оскорбленіе чести виновный наказывался палками отъ 40—80 ударовъ, смотря по важности обиды, или, при собраніи всего общества, просилъ прощенія. За причиненіе ранъ, кромѣ штрафа, взыскивались деньги за леченіе; за лишеніе члена, кромѣ штрафа и денегъ на леченіе, виновный обязанъ былъ заплатить изувѣченному: за лишеніе ноги, руки, глаза по 60 р.; за лишеніе нальцевъ: мизинца—5 р., безъимяпна го— 7 р., средняго—9 р., указательнаго—10 р. и большаго—15 руб. сер. За умышленное убійство лезгина взыскивалось съ убійцы 120 руб.; а ингилойца и муганлинца—60 руб.; деньги эти поступали: если убятый былъ крестьяпинъ, то помѣщику, а если свободный, то родственникамъ.

Плата за кровь прекращала всякую месть, но къ ней прибъгали ръдко; коранъ допускаеть мщение какъ за обиду, такъ и за кровь.

Права семейныя родителей въ дётямъ и обратно были весьма близки въ пашимъ постановленіямъ, за исключеніемъ того, что родители имёли право прогнать изъ дома и лишить наслёдства дётей развратнаго поведенія, не подающихъ надежды на исправленіе. Родители при жизни располагали своимъ имѣніемъ, какъ наслёдственнымъ, такъ и благопріобрётеннымъ, совершенно по произволу и имѣли право выдѣлять своимъ дѣтямъ такія части, какія хотѣли.

Отдъленный распоряжался своимъ имъніемъ независямо отъ власти родителей, но, въ случав бъдности или дряхлости, обязанъ былъ содержать ихъ. Овдовъвшая мать могла управлять имъніемъ дътей на правъ опекунскомъ.

На наслёдство права не имёли: незаконнорожденные, выгнанные изъ общества за пороки, принявшіе христіанскую вёру и убійцы родителей. Ближайшее право на наслёдство имёли сыновыя; они выдёляли изъ имёнія отца часть, принадлежащую матери, или, обратно, изъ имёнія матери часть, принадлежащую отцу, и затёмъ остальное дёлили между собою поровну.

Сводныя дёти наслёдовали имёніе родителей, но на имёніе вотчима или мачихи права не имёли. Братья передъ сестрами имёли двё части; сестра при братё наслёдовала третью часть; двё сестры и одинь брать дёлили наслёдство пополамъ; три сестры при одномъ братё получали каждяя пятую часть и т. д.; когда не было сыновей, тогда имёніе дёлилось между дочерьми поровну. Женскій поль вообще не имёль права наслёдовать имёній, заселенныхъ крестьянами, или самихъ крестьянъ; они переходили отъ отца къ нисходящимъ его сыновьямъ, а, за неимёніемъ ихъ, въ боковыя восходящія линіи мужескаго пола.

«Въ боковыхъ линіяхъ, сестры при родныхъ братьяхъ наслёдовали третью часть; бевъ братьевъ половину, а другая отходила въ пользу ближайшихъ родственниковъ умершаго владъльца мужеской линіи. Отецъ и мать, послё смерти сыпа, при внукахъ, получали шестую часть его имущества. Послё бездётнаго сыпа, отецъ бралъ все его имѣніе; мать же, въ этомъ случав,

пользованись только одною третью; остальныя переходили въ родъ умершаго отца».

Всѣ жены умершаго получали изъ движимаго имънія мужа, если послѣ него не осталось дѣтей, четвертую часть; при дѣтяхъ — восьмую. Каждая жена порознь получала изъ совонупной ихъ части равную долю.

Приданое, собственное имѣніе женъ, пріобрѣтенное до брака и послѣ его, возвращалось имъ сполна. Послѣ смерти жены мужъ получалъ половину изъ всего имѣнія жены, если не было дѣтей, а въ противномъ случаѣ четвертую.

Права пользованія частнымъ имуществомъ были опредёлены съ точностію, точно также и относительно общественныхъ имуществъ, къ которымъ принадлежали мечети и школы или училищные дома. Права относительно владёнія частнымъ имуществомъ согласовались съ нашими постановленіями, «за исключеніемъ безспорнаго владёнія, утверждаемаго давностію лётъ. Давнишній владёлецъ имёлъ право требовать возвращенія ему принадлежащаго, въ чемъ бы оно ни заключалось и не смотря ни на какую давность» (1). Таково было управленіе, права и обязанности каждаго сословія у лезгинъ Джаро-бёлаканскаго округа.

Что же касается до вольных обществъ Дагестана, то онъ были еще большими приверженцами необузданной свободы и долгое время не подчинялись ни чьей власти.

Въ народной легендъ сохранилось указаніе, что попытки нъкоторых лицъ сплотить въ одно цълое различныя общества Дагестана оставались тщетными, и горцы твердо отстаивали свою независимость, хотя часто съ огромными пожертвованіями.

Долгое время, говорить преданіе, среди дагестанцевь не было человъка, который бы, силою своего ума, энергіи и воли, сплотийь народь въ одно цълое, обуздаль дикій его характерь, подчиналь одной власти, закону и водвориль бы порядокь и устройство. Наконець является такимь нъкто Шахь—Мань, человъкь пылкій, предпріимчивый и образованный.

Зная, что вемледёліе ведеть народы въ благосостоянію, осёдлости и гражданскому устройству, Шахъ-Манъ, пользуясь званіемъ и властью хана (2), неутомимо трудился надъ преобразованіемъ общественнаго строя, встрёчая постоянно сопротивленіе въ народё. Подобная мирная жизнь не удовлетворяла дивихъ страстей дагестанцевъ.

Шахъ-Манъ не терялся; онъ долго трудился надъ смягченіемъ нравовъ

<sup>(1)</sup> Джаро-бълаванцы до XIX стольтія. Кавк. 1846 г. № 2 и 3. Закатальскій округь. Кавк. 1864 г. № 48 Краткій обзоръ Джаро-бълаканскаго округа. Закавказскій Въстникъ 1850 г. № 9. Повздка въ Джаро-бълаканскій округь. Тифлисскія Въдомос. 1830 г. № 82. См. также Кавказь 1848 г. № 52.

<sup>(2)</sup> Преданіе не сохранило намъ, какія общества Дагестана входили въ составъ ханства, управляемаго Шахъ-Маномъ.

своихъ единоплеменниковъ и, конечно, долженъ былъ прибъгать иногда къ довольно крутымъ мърамъ. Это породило множество недовольныхъ, ропотъ народа съ каждымъ днемъ все болъе и болъе усиливался, и, къ великому огорченію своему, Шахъ-Манъ съ грустью узналъ, что первыми зачинщиками и предводителями бунтовщиковъ были его же сыновья. Они требовали, во-первыхъ, головы Чикая—любимца Шахъ-Мана, человъка извъстнаго своею храбростію, физическою силою и общирнымъ умомъ, а во-вторыхъ, удаленія самого Шахъ-Мана изъ предъловъ родины. Напрасно Шахъ-Манъ грозилъ бунтовщикамъ, напрасно, объщаніемъ милостей, надъялся увеличить толпу сво-ихъ приближенныхъ — его никто не слушалъ, и дагестанцы, вида, что онъ желаетъ подчинить ихъ своей власти, перестали повиноваться ему....

Наступилъ день байрама. Въ то самое время, когда Шахъ-Манъ дёлилъ праздничную трапезу съ своими нуккерами, толпа бунтовщиковъ ворвалась къ нему и требовала немедленно оставить родину, «въ противномъ случат грозила судомъ кинжаловъ».

Несчастный преобразователь надёль полное вооруженіе, сёль на коня и явился передь народомъ. Мрачныя чувства наполняли его душу. Суровымъ и грознымъ предсталь онъ передъ толпою; взоръ его блестёль негодованіемъ и влобою.

— Неблагодарные! загремёль онъ своимъ обычнымъ голосомъ, и ужасъ овладёль дагестанцами. Неблагодарные! повториль онъ снова, не я ли хотёль устроять ваше благоденствіе? не я ли вызваль васъ изъ дикости и указаль на лучшую жизнь? не я ли связаль васъ узами любви и братства, для общаго благостоянія. А сколько прекраснаго готовиль я еще въ будущемъ! выже чёмъ меня благодарите? Мое сердце и душа чисты передъ Аллахомъ и святымъ его судомъ; но вы—какой дадите ему отвётъ въ страшный часъ смерти?...

Блуждающій взоръ Шахъ-Мана остановился на сыновьяхъ, виновникахъ его несчастія.

— Не укроетесь вы отъ моего мщенія, сказаль онъ имъ, какъ не укроетесь отъ праведнаго суда Божія.

— Прощай, страна неблагодарныхъ, которымъ я жертвовалъ жизнію. Ты вооружила сыновей противу отца, и раздраженный отецъ удаллется, съ тъмъ чтобы върнъе погубить тебя.

Сопровождаемый нувкерами, Шахъ-Манъ быстро изчевь отъ взоровъ смущенныхъ дагестанцевъ. Пробъжая чужія владънія, онъ всюду былъ принимаемъ весьма радушно. Уважая умъ и храбрость Шахъ-Мана, многіе готовы были отметить неблагодарнымъ за его оскорбленіе; сотни отважныхъ уже окружали дагестанскаго изгнанника и готовы были идти съ нимъ для наказанія въроломныхъ, но Шахъ-Ману было этого недостаточно: онъ хотълъ вооружить противъ дагестанцевъ ихъ непримиримыхъ враговъ персіянъ.

Изгнанникъ отправился въ Персію, явился къ могущественному въ то время Шаху-Надиру и получилъ отъ него помощь.

Три года прошло со времени изгнанія Шахъ-Мана. Дагестанцы жили покойно, какъ вдругь на родныхъ поляхъ и лъсахъ ихъ появился непріятель, столь многочисленный, «что звъри не могли укрыться въ своихъ норахъ и цълыми стадами перебъгали съ одного мъста на другое».

Въ Чиръ-Ваніатъ произошла нервая битва, въ которой персіяне потерпъли пораженіе, и одна часть, предводительствуемая братомъ шаха, Курбаномъ, обратилась въ бътство; при второмъ столкновеніи самъ Курбанъ былъ захваченъ въ плънъ, сожженъ и прахъ его черезъ плънаго персіянина былъ отосланъ къ Шаху.

Оскорбленный этипъ поступкомъ Шахъ-Надиръ поклядся, на мъсть сожженія Курбана, выстроить памятникъ изъ непріятельскихъ головъ, и сдержаль свою клятву.

Три дня бились дагестанцы съ персіянами; земля стонала, поле покрылось тълами убитыхъ; дагестанцы были побъждены, и едва только третья часть спаслась бъгствомъ. Надъ могилою брата Надиръ воздвигъ курганъ изъ намней и головъ дагестанцевъ и назвалъ его башъ-кала (кръпость головъ) развалины котораго и до сихъ поръ свидътельствуютъ о жестокомъ мщеніи Шаха (1).

Но ни честолюбіе Надира, ни мщеніе Шахъ-Мана не могли довольствоваться одинить только пораженіемъ дагестанцевъ. Надиру хотѣлось покорить всю страну своей власти, Шахъ-Ману—раззорить ее до основанія. Получивъ новое подкръпленіе, Надиръ, не встрѣчая нигдѣ сопротивленія, достигъ до Казыкумухскаго ханства, разбилъ защитниковъ его и считалъ уже себя повелителемъ всего Дагестана. Оставалось только покорить небольшое племя андалальцевъ, укрѣпившихся на непроходимыхъ горахъ Обохскихъ и смѣло ожидавшихъ непріятеля.

«Въ глубокой долинъ, омываемой пънистымъ Орда-Оромъ, завязалась ръшительная битва между дикими андалальцами и войскомъ Шаха, утомленнымъ побъдами. Андалальцы начали отступать, и персіяне заранъе уже торжествовали побъду, какъ вдругъ, внезаино, раздается въ сторонъ изступненный крикъ, который, сливаясь съ шумомъ битвы, оглушилъ сражающихся. Это было послъднее подкръпленіе андалальцевъ. Оно состояло изъ женщинъ и стариковъ, остававшихся до того въ жилищахъ. Съ дикою яростію устремились робкія жены на пришельцевъ, на ихъ обнаженныхъ шашкахъ отражались послъдніе лучи заходящаго солнца.

<sup>(</sup>¹) Подобный же курганъ, съ точно такимъ-же названіемъ, какъ мы видёли, находится не подалеку отъ Закаталъ. Сооруженіе его приписывается Тамерлану. См. статью А. Пасербскаго. Изследованіе по Закатальскому округу. Кавказъ 1864 года № 100.

«Орда-Оръ кровавыми, пънистыми волнами катился въ утесистыхъ бе регахъ и въщалъ окрестнымъ жителямъ о гибели храбрыхъ мусульманъ.

«Отчаянно бились андалальцы и ихъ жены, отстаивая свободу родины и не обращая вниманія на сыновей, отцевъ и братьевъ, вокругь нихъ умиравшихъ отъ ранъ. Другое чувство волновало ихъ сердца: они жаждали гибели пришельцевъ».

Ночь разлучила непримиримых враговъ. Андалальцы остались при твердомъ желаніи или пасть всёмъ на полё брани, или выгнать персіянъ изъ Дагестана. Чтобы лучше обмануть непріятеля, мужчины одёлись въ женское платье и обратно. Впереди шли двое муллъ: одинъ держалъ коранъ, другой знамя Сунни, и когда подошли къ мёсту сраженія, то первый мулла прочель имъ слёдующій стихъ изъ корана: «дверь рая открыта для всякаго падшаго за родину».

- Да погибнемъ или побъдимъ! воскликнули андалальцы.
- Земная и небесная слава ждеть храбраго, сказаль мулла, указывая на станъ непріятельскій.

Настала страшная минута. Андалальцы съ простію бросились на персіянъ. Напрасно набожный мулла просиль своихъ единовърцевъ щадить побъжденнаго непріятеля: его никто не слушаль—смерть, и смерть самая страшная постигала большую часть незванныхъ гостей.

Шахъ-Надиръ съ нъсколькими изъ своихъ тълохранителей, бъжалъ изъ Дагестана въ Дербентъ, а Шахъ-Манъ скрылся въ сострнихъ горахъ.

Тяжело было состояние его души, убитой горестию и угрызениемъ совъети. Смотря на несчастие и разворение его родины, Шахъ-Манъ сознавалъ, что виною всего этого быль одинъ онъ, и жизнь стала для него тягостию. Видя во всемъ этомъ предопредъление судьбы, ведущей его къ погибели, Шахъ-Манъ ръшился охончить жизнь тамъ, гдъ началъ, и несчастный изгнанникъ предался въ руки своихъ враговъ-соотечественниковъ.

Быль праздникь. Дагестанцы толпою выходили изъ мечети, когда Шахь-Манъ явился передъ ними. Изумленный пародъ тотчасъ же окружиль бывшаго хана. Такъ же величаво, но блъдный, худой и изнуренный душевными и тълесными недугами, стоялъ Шахъ-Манъ передъ народомъ. Спокойный взоръ его горъдъ еще огнемъ мужества и негодованія.

— Мусульмане! сказаль онь, вы были несправедливы ко мий: я даль клятву отмстить вамь, находиль много кь тому средствь, но Аллаху не угодно было, чтобы я ее исполниль. Теперь жизнь для меня въ тягость; я пришель сюда умереть отъ вашихъ рукъ, неблагодарные. Но если въ сердцахъ вашихъ есть еще чувство справедливости, если вы еще боитесь гиъва Аллаха, то, его именемъ, повельваю вамъ казнить на моей могилъ этихъ чудовинъ.

Шахъ-Манъ указалъ, при послъднихъ словахъ, на сыновей и палъ подъ

ударами кинжаловъ. Дагестанцы исполнили последнюю волю злосчастнаго хана (1)....

Разсказывая это преданіе, горцы указывають на любовь свою къ свободь и независимости, вызвавшей столь упорное сопротивленіе со стороны народа, не желавшаго признавать надъ собою ни чьей власти. Въ Кайтаго-Табасаранскомъ округъ до 1866 года въ большей части селеній не было даже старшинъ, потому что никто не хотъль подчиняться другому, считая это унизительнымъ для себя.

Памхальство Тарковское, ханства: Мехтулинское, Казикумухское, Кюринское и Аварское управлялись ханами. Ханы управляли своими владёніями совершенно неограниченно, и всё дёла, кромё маловажных рёшались по ихъмичному усмотрёнію. Произволу хановъ не было никаких предёловъ; жестокость обращенія съ подвластными составляеть исключительную черту ханскаго правленія. Не далёе какъ въ пятидесятых годахъ, въ Казикумухъ, по одному каприву хана подвластные его подвергались страшнымъ пыткамъ: пытали раскаленнымъ желёзомъ, разводили на груди огонь, выжигали разныя мъста на тёлъ, а иногда на бритой головъ провинившагося дълали чашку изъ тъста и лили туда кипящее масло.

Тамъ, гдъ нътъ законовъ, гдъ въ основании управления стоитъ ханский произволъ, тамъ нътъ возможности дать яснаго понятия объ образъ управления, а можно только сказать, что когда ханъ добръ—и управляемому народу сносно; но если правитель жестокъ, если онъ, подобно казикумухскому хану, съ наслаждениемъ смотритъ на пытки—тамъ народу невыносимо тяжко. Ханы управляли своими владъниями черезъ посредство бековъ, чанковъ (2) и старшинъ.

Нѣкоторые изъ бековъ имѣли наслѣдственныя права надъ подчиненными имъ деревнями, жители которыхъ находились въ административной ихъ зависимости. Другіе же изъ бековъ назначались для управленія или пожизненно, или на срокъ.

Непосредственно за беками следуеть сословіе узденей, или людей свободныхъ, но некоторые изъ нихъ находились въ поземельной зависимости къ бекамъ, на земляхъ которыхъ жили. Уздени имъли право наследственнаго пользованія этими землями, но обязаны были нести за то однажды установленныя обычаемъ повинности. Изъ этого общаго правила исключались только находящіяся въ Самурскомъ округе два селенія, Лудгунъ и Ялагъ, которыя отбывали своимъ бекамъ повинности какъ издёльную, такъ и натуральными произведеніями. Первая состояля въ трехъ-дневной работь въ годъ отъ каждаго дома, а вторая въ уплать семидесяти пяти аробъ пішеницы со всего селенія. Оба вида этой

<sup>(</sup>¹) Дагестанское преданіе. Кавказъ 1846 г. № 24.

<sup>(2)</sup> Чанка-родившійся оть неравнаго брака знатнаго съ простолюдинкою.

повинности отбывались не отдёльнымъ лицамъ, а цёлымъвладёль ческимъ родамъ и фамиліямъ.

Всъ остальныя зависимыя сословія находились въ личномъ подчиненія, и изъ нихъ одни имъли право на пользованіе землею, а другіе права этого не имъли. Къ первымъ принадлежать сословія раямово и чагарово, ко вторымъ

кулы и караваши.

Сословіе раятовъ существовало въ Каракайтагѣ и Табасарани. Раяты жили на вемляхъ, принадлежащихъ бекамъ, имѣли право на землю, которую обработывали, но могли продать ее не иначе какъ только житслямъ своего селенія. Безъ согласія бека, они не могли переходить изъ одного селенія въ другое и, при разрѣшеніи такого перехода, должны были оставлять въ пользу бека все свое недвижимое имущество. Повинности ихъ заключались во взносъ натурою: въ Табасарани по шести сабъ пшеницы, одной арбѣ сѣна, и въ опредѣленномъ размѣрѣ отъ стадъ барановъ, фруктовъ, орѣховъ, марены и проч.; въ Кайтагѣ: изъ 30 сабъ пшеницы и ячменя, съ пары рабочихъ быковъ. Кромѣ того, раятъ обязанъ быль отработать восемь дней въ теченіе года, перевезти хиѣбъ владѣльца на мельницу, доставить хворостъ, отбывать конную службу при бекѣ, который имѣлъ право брать къ себѣ въ услуженіе сиротъ до ихъ совершеннолѣтія.

Чагары въ Дагестанъ составляли собою сословіе престьянъ, лично зависимыхъ и поседенныхъ на земляхъ владъльцевъ, хотя и отдъльнымъ хозяйствомъ, но не имъвшихъ никакихъ правъ на землю, а сохранявшихъ при продажъ только то имущество, которое было пріобрътено ихъ собственными трудами. По происхожденію своему, чагары были рабы и рабыни, отпущенные съ господскаго двора «для обваведенія собственнымъ хозяйствомъ на господской же (бекской) землъ, съ обязательствомъ исполнять повинности естественными произведеніями и издъльныя. Перваго рода повинности заключались въ арбъ дровъ, мъркъ пшеницы, а отъ имъющихъ барановъ и по бараку въ годъ; отдъльныя же повинности не были опредълены обычаемъ и совершенно зависъли отъ воли владъльца».

Кулы—рабы и караваши—рабыни, составляли домашнюю прислугу у своихъ владъльцевъ, не имъли никакихъ личныхъ правъ, обязаны были исполнять всв требованія и приказанія своихъ господъ.

Кулы, караваши и чагары могли пріобрѣтать свободу только съ согласія владѣльца или даромъ, или при посредствѣ выкупа. Потомки освобожденныхъ рабовъ, во многихъ мѣстахъ, не пользовались вполнѣ правами свободныхъ людей. Въ селеніи Корода, Гунибскаго округа, каждую пятницу, послѣ службы, чауши обходятъ всѣхъ потомковъ-рабовъ.

— Помни, говорять они при этомъ каждому, что ты происходящь не отъ

узденя.

Освобожденный рабъ и его потомство, какъ бы богаты ни были, не

имъли права ръзать болже 3-хъ барановъ въ годъ на все семейство, чтобы въ этомъ не сравняться съ кровными узденями.

Въ селеніи Чохъ такія лица, до 4-го колѣна включительно, во первыхъ были обязаны разъ въ годъ угостить всѣхъ узденей, живущихъ на одной съ ними улицѣ, а во вторыхъ, черезъ каждын 10 лѣтъ, при раздѣлѣ общественныхъ пашенъ, давать, съ семейства, обществу по одному котлу цѣною отъ 8—10 руб. Одинъ изъ котловъ разбивался на мелкіе куски, а другіе продавались, и на вырученныя деньги устраивалось угощеніе для членовъ сельскаго управленія. Въ селеніи Метлельта (въ Гумбетѣ), разъ въ годъ, всѣ освобожденные рабы выходили изъ дома на цѣлую ночь; въ пхъ отсутствіе приходили партіи молодыхъ людей, которые съѣдали и выпивали все, что находили въ домъ и во дворѣ.

Передъ освобожденіемъ всъхъ зависимыхъ сословій, во всемъ Дагестанъ оказалось около 12,130 душь рантовъ и 598 душь кулъ и каравашей. Цифра эта, въ прежнее время, была гораздо значительные. Такъ, въ Аваріи была одна, а въ Казикумухъ двъ деревни, населенныя кулами, которые, имъя осъдлую жизнь, должны были обработывать ханскія земли, и получаемый съ нихъ доходъ отдавали своимъ владъльцамъ. Ханы имъли право брать себъ прислугу изъ этихъ деревень, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ. Съ покореніемъ восточнаго Кавказа, зависимость эта уничтожилась сама собою и деревни, населенныя кулами, несутъ теперь одинаковую повинность со всъмъ остальнымъ населеніемъ (1).

Среди вольныхъ обществъ Дагестана не было нивакихъ общественныхъ различій: по правамъ и обязанностямъ—за исключеніемь рабовъ—всё были равны между собою й, до подчиненія нѣкоторыхъ изъ нихъ власти Шамилл, они управлялись отдѣльно по обществамъ, руководствуясь при этомъ своими древними обычаями. Каждое селеніе, смотря по числу жителей, управлялось однимъ или нѣсколькимистаршинами (по кумыкски карты—почтенные старики; по аварски чукби и адиль-заби—справедливые люди; въ Табасарани кеуха—старосты; въ Кюринскомъ и Самурскомъ округѣ акз-саккалъ—бѣлая борода), избираемыми или на всю жизнь, или на извѣстный опредъленный срокъ. Старшины наблюдали за порядкомъ въ селеніяхъ, собирали, въ случаѣ надобности, сходки, назначали мѣста собранія и входили въ сношенія съ сосѣдними племенами; они же были и судьями. За свою службу старшины получали извѣстную часть штрафныхъ денегь и пользовались нѣкоторыми льготами.

Ежедневно, каждое утро, старшины, выбираемые по одному изъ каждаго тухума, выходили на площадь или къ мечети, словомъ на мъсто, избранное для суда, и тамъ производили судъ. При разборъ и ръшеніи дълъ, руководствовались преимущественно адатомъ.

<sup>(1)</sup> Освобожденіе безправных рабовь въ Дагестанв. Сборы, свед. о вавк. горцахь, вып. І Тифлисъ 1868 г. Адаты А. В. Комарова, тамъ же.

Главная причина, почему адато предпочитался шаріату, заключалась, во первыхь, въ томъ, что, по корану, были опредёлены весьма строгія наказанія за преступленія, считавшіяся народомъ маловажнымъ, какъ, напримѣръ, воровство. Во вторыхъ, йзученіе мусульманскаго законовѣдѣнія представляло непреодолимыя затрудненія для народа полудикаго, тогда какъ адатъ не требовалъ особыхъ познаній; каждое дѣло рѣшалось по бывшимъ прижѣрамъ, а если такихъ не было, то большинствомъ голосовъ.

Апатъ нашелъ поплержку не только со стороны высшихъ сословій, видъвшихъ въ немъ залогъ и обезпечение своихъ привиллегій, но и со стороны правителей различныхъ ханствъ и областей. Штрафы, взыскиваемые въ пользу правителей, при ръшеніи дъль, по адату составляли не маловажный источникъ ихъ похола и, кромъ того, возможность устанавливать «новые адаты и ръшать по нимъ многія дъла, не стъсняясь постановленіями корана, давали имъ могущественное средство упрочивать свою власть и ослаблять вліяніе на народъ духовенства, по духу мусульманства всегда враждебнаго свътской власти». Правда, что и судъ по адату не былъ всегда справедливъ, но, во всякомъ случав, искажение истины, при разборъ двла несколькими лицами, выбираемыми преимущественно изъ людей почетныхъ и уважаемыхъ, было гораздо рёже, чёмь при судё по шаріату, где, въ большей части случаевь, дъло обсуждалось одиниъ муллою, и при томъ, по постановленіямъ, весьма мало извъстнымъ народу. Постановленія пророка были недоступны большинству-этимъ пользовались муллы; а постановленія адата зналь наждый и, по. лучая ихъ отъ отца, передавалъ своему сыну.

Судъ по адату производится только тогда, когда принесена жалоба лицемъ, имъющимъ на то право, и указанъ отвътчикъ. По доносамъ разбираются только такія дъйствія, отъ которыхъ терпитъ цълое общество, какъ, напримъръ, порча дорогъ, мостовъ и проч. Предъявить суду жалобу можетъ только обиженный, самъ, лично; повъренные допускаются только мужъ за жену, отецъ или опекунъ за малолътнихъ дътей, и владълецъ за своихъ рабовъ.

Искъ бываетъ или прямой, съ доказательствами, или по подозрѣнію. Доказательствами служатъ собственное сознаніе, но безъ принужденія; поличное, считаемое несомявннымъ доказательствомъ преступленія и показаніе подъ присягой свидѣтелей, представляемыхъ истдомъ, и число которыхъ бываетъ различно (2—6) въ различныхъ обществахъ. Въ свидѣтели не допускаются женщины, вмѣсто которыхъ въ нѣкоторыхъ обществахъ присягаетъ мужъ или братъ; сами женщины допускаются къ присягѣ только въ одномъ Сюргинскомъ обществѣ Даргинскаго округа. Кромѣ того не допускаются малолѣтнія до 7-ми лѣтъ, безумные, сумасшедшіе, родственники истца или заинтересованные въ его дѣлѣ, имѣющіе тяжбу съ отвѣтчикомъ или должники его и имѣющіе кровную обиду къ отвѣтчику, давшіе обѣтъ никогда не присягать, и занимающіе общественныя должности.

Кром'т вышеприведенных видовъ доказательствъ, принимаются показанія умирающаго или раненаго и всякаго рода письменные документы.

Иски по подозрвнію принимаются по убійствамъ, пораненію, воровству, грабежу, угону скота, потравамъ, поджогамъ и проч. Истецъ долженъ и здѣсь указать, на кого онъ подозрвваетъ, и объяснить причивы такого подозрвнія. Въ этомъ случав единственнымъ средствомъ къ обвиненію служитъ присяга истца или очистительная присяга отвѣтчика, съ опредѣленнымъ числомъ родственниковъ того или другаго. Число это зависитъ оть важности дѣла и стоимости иска, весьма разнообразно въ различныхъ обществахъ, и бываетъ начиная отъ одного и до шестидесяти. Въ нѣкотораго рода преступленіяхъ, адатъ указываетъ прямо, кто долженъ присягать: истецъ или отвѣтчикъ, а въ другихъ предоставляется это опредѣленію судей, но истецъ, если желаетъ, можетъ всегда отказаться отъ присяги и потребовать ее отъ отвѣтчика. Присяга истца и присягающихъ съ нимъ принимается за совершенное доказательство, но если, хотя одинъ изъ соприсяжниковъ истца откажется присягнуть, то подозръваемый считается оправданнымъ. Отказъ отвѣтчика присягнуть служитъ иля него полнымъ обвиненіемъ.

Присята бываеть двухь родовъ: именемъ Бога (по шаріату—Валлахи, Билляхи, Таллахи) и Хатунъ-Таллахъ или Кебинъ-Таллахъ, при которыхъ присягающій клянется, если скажеть неправду, то бракъ его будеть считаться незаконнымъ. Если при этомъ у присягающато нъсколько женъ, то онъ долженъ передъ присягою указать на которую изъ женъ онъ присягаетъ. Въ случать открытія ложной присяги, бракъ считается расторгнутымъ, и жена должна уйти отъ мужа, получивъ все ей слъдуемое, какъ и при добровольномъ разводъ. Въ нъкоторыхъ обществахъ такая присяга требуется только въ важныхъ случаяхъ; въ другихъ всё женатые, и во всёхъ случаяхъ, должны непремънно присягать Хатунъ-Таллахъ. Число присягающихъ этимъ способомъ бываетъ всегда менъе, чъмъ требуетъ адатъ, въ томъ случат, когда присягающіе клянутся именемъ Бога, на коранъ.

За вст виды преступленій, адать назначаеть следующія навазанія:

- 1) Изгнаніе изъ селенія, съ предоставленіемъ права обиженному и его родственникамъ безнаказанно убить изгоняемаго или простить его на извъстныхъ условіяхъ. Смотря по степени преступленія, виновный часто изгоняется не одинъ, а съ нъсколькими родственниками или со всъмъ семействомъ. Этотъ видъ наказанія носить названіе выхода вт канлы.
- 2) Изгнаніе на извъстный срокъ, безъ предоставленія обиженному права убить изгоняемаго. По окончаніи срока, изгнанникъ, прежде возвращенія въ селеніе, долженъ примириться съ обиженнымъ и устроить приличное угощеніе, и
  - 3) Въмскание деньгами и имуществомъ въ пользу обиженнаго.

Кром'й этихъ трехъ видовъ наказаній, съ виновнаго, во всёхъ случаяхъ, взыскивается штрафъ, который по величин'й своей, весьма разнообразенъ и поступалъ прежде въ пользу хановъ, правителей и членовъ сельскаго управле-

нія, а теперь поступаеть въ штрафную общественную сумму, употребляемую на общеполезныя надобности.

Смертная казнь не допускается по адату, но бывають случаи, когда предоставляется каждому желающему убить преступника. Къ такимъ случаямъ, въ различных обществахъ, пр инадлежатъ: кража изъ мечети, умышленный поджогъ моста, мужчина соблазнившій женщину и вызвавшій ее на побъгъ отъ мужа, если не женится на ней; убійца своего врага, послъ примиренія съ нимъ, разрытіе могилъ и похищеніе савановъ, развратъ, отцеубійство и другія преступленія, паносящія безчестіе всему семейству обиженнаго.

По адату, каждый членъ общества имбетъ право убить безнаказанно: своего кровнаго врага; насилующаго, нападающаго изъ засады и объявленнаго врагомъ общества; хозянъ, поймавшій вора на мъстъ преступленія; мужъ, отецъ, сынъ и братъ, заставшіе въ предюбодъяніи съ женою, дочерью, матерью или сестрою, но не инате какъ, обоихъ застипутыхъ въ преступленіи; оба лица, пойманныя родственниками въ мужеложствъ; похитителя жепщины, при преслъдованіи его родственниками.

Всв остальныя убійства возбуждають за собою провонщеніе, которому подвергаются всв, безь разбора пола, возраста и часто даже владвльцы животных причинившихъ смерть.

Въ Аварія и Ункратав, за нечаянное убійство и за убійство причиненное дётьми или сумасшедшими, берется тольно штрафъ.

Кровомщеніе допускается между лицами одного сословія. Бекъ, убившій узденя, подвергается трехмъсячному изгнанію, и затъмъ, внеся опредъленное вознагражденіе, мирится съ родственниками убитаго, безъ соблюденія правиль установленныхъ адатомъ для примиренія. За убійство раба плотится его стоимость, а за убійство, сдъланное рабомъ, подвергается кровомщенію его владълецъ, если не отпустить его на волю.

Въ съверномъ, (1) въ южномъ (2) Дагестанъ и Казикумухскомъ ханствъ, убійство раздъляется на два вида: простое и кара-канъ (черное убійство).

«Кара-канъ называется убійство, сдѣланное съ корыстною цѣлію; убійство изъ засады, убійство кого либо въ собственномъ его домѣ или на собственномъ его полѣ, убійство, сдѣланное во время разбора дѣлъ; убійство по подкупу въ мечети ночью и. т. п. Кромѣ того въ Даргинскомъ округѣ постановлено считать кара-какъ всякое убійство, сдѣланное на извѣстныхъ урочищахъ удаленныхъ отъ населенныхъ мѣстъ». За кара-канъ назначается болѣе строгое ввысканіе.

Въ убійствъ признается виновнымъ всегда одинъ.

Нъсколько человъкъ могутъ быть обвиняемы въ общихъ ссорахъ и дракахъ,

<sup>(1)</sup> За исплюченіемъ сел. Чиркея, Чиръ-Юрта и Мугинскаго общества.

<sup>(2)</sup> За исключеніемъ Самурскаго округа.

но ни въ какомъ случав не болве числа ранъ нанесенныхъ убитому. При ссорахъ между селеніями, въ случав равенства убитыхъ, заключается мировая, а въ противномъ случав, та сторона, гдв меньше убитыхъ, указываетъ, по выбору изъ среды себя недостающее число убійцъ, которые и считаются находящимися подъ кровомщеніемъ родственниковъ убитыхъ.

Право преслёдовать убійцу предоставляется всёмь наслёдникамь убитаго. Въ нъкоторыхъ обществахъ, вивстъ съ убійцею, преследуются и подвергаются наказанію опредъленное число его родственниковъ. Убійца носить названіе башо-канлы, а подвергающиеся наказанию его родственники - мало-канлы. Послъ совершенія преступленія какъ убійца, такъ и его родственники должны сирыться изъ селенія, изъ опасенія, до примиренія, быть убитыми преслудователями. Они ищуть защиты и покровительства у постороннихъ и никто не откажетъ дать имъ пріютъ и содъйствовать примиренію. Время изгнанія въ различныхъ обществахъ бываетъ различное: отъ одного и до трехъ лётъ; ранъе же года мириться считается предосудительнымъ. Во все время изгланія убійца долженъ ходить одинъ, токъ какъ случайное убійство его спутника остается безнаказаннымъ. Въ знакъ раскаянія онъ не бръеть себъ голову; не можеть заниматься хлёбопашествомь и ему воспрещается приходить въ свое селеніе и вообще въ то місто, гді живуть родственники убитаго, встръчи съ которыми онъ долженъ избъгать. Находящійся подъ кровомщеніемъ можеть быть убить вездъ, но адать не одобряеть убійства въ мечети, въ присутствіи суда, начальства и на общественной сходкъ.

Съ убійцы и его родственниковъ, въ пользу наследниковъ убитаго,

взыскивается алыма или діята и штрафъ.

Алымо взыскивается вскорт постт совершенія убійства и, по величинт, бываеть чрезвычайно разнообразент, такъ что почти каждое селеніе имтеть свой алымъ. Онъ состоить изъ взиоса денегь, скота, хлтба, шелковой и бумажной матеріи, ковровъ, котловъ и проч. (1)

Въ нъкоторыхъ обществахъ, до водворенія русской власти, вмъсто алыма родственники убитаго имъли право грабить домъ и имущество убійцы: въ однихъ обществахъ въ теченіе трехъ лѣтъ, а въ другихъ въ теченіе трехъ дей. Взятый алымъ бережно сохраняется, до окончательнаго примиренія, потому что если находящійся подъ кровомщеніемъ будетъ убить, то алымъ возвращается его наслъдникамъ весь сполна. При примъренія алымъ не воз вращается. Діямъ есть условная плата, за которую родственники убитаго соглашаются простить убійцу, и потому онъ выплачивается послъ примиренія, но въ нъкоторыхъ обществахъ діятъ взыскивается вскоръ послъ убійства и отличается отъ алыма только по названію.

<sup>(4)</sup> Ято желаетъ ближе познакомиться съ подробностями, тотъ найдетъ ихъ въ статъв А. В. Комарова: Адаты и судопроизводство по нимъ Сборн. свъд. о кавк. горц. вып. I Тифлисъ 1868 г.

Величина діята также весьма разнообразна и, въ большинстве случаевъ, зависить отъ условін.

«Алымъ и діять, оба вибств, взыскиваются тольно въ Даргинскомъ и Кайтаго-Табасаранскомъ округахъ и въ пъкоторыхъ мъстахъ западнаго и средняго Дагестана. Тамъ, гдъ, при совершеніи убійства, берется только алымъ, при примиреніи діятъ замъняется угощеніемъ и подарками родственникамъ убитаго. Угощеніе и подарки должны быть сдъланы убійцею какъ можно лучше и, обыкновенно, окончательно его раззоряютъ».

Въ нъкоторыхъ обществахъ канды прекращается съ естественною смертію убійцы, въ другихъ оно переходить на ближайшаго родственника или родственниковъ отъ 1 до 7 человъкъ, и только со смертію седьмаго человъка кровомщеніе прекращается.

Для примиренія необходимо, чтобы всё родственники убитаго, мужчины и женщины, согласились простить убійцу. Челов'яку б'ядному, не им'яющему большаго родства, трудно согласить противника на примиреніе, тогда какъ, напротивъ, богатый и сильный родствомъ часто не только не ищетъ, но и отказывается отъ примиренія съ б'ядными родственниками убитаго.

При примиренім, на убійцу надівають савань и опоясывають шашкой, въ знакь того, что на немь находится оружіе для отмщенія и савань для его погребенія. Въ такомъ виді онъ отводится въ домъ ближайшаго родственника убитаго. Подойдя къ воротамъ, виновный останавливается; изъ дому выходить родственникъ убитаго, снимаеть саванъ, шашку и папаху и гладить по голові, а мулла читаеть главу изъ корана, и затімъ всякая вражда прекращается. Примирившіеся считаются кровными братьями, и прощенный обязанъ, какъ можно чаще, посіщать могилу убитаго и оказывать возможныя услуги его родственникамъ.

Сверхъ убійства, кровомщенію подвергаются за изнасилованіе и прелюбодъяніе съ женщиною. Въ этомъ случав, право убить предоставляется мужу или родственникамъ обиженной стороны.

Адатъ подвергаетъ ввысканію и такихъ лицъ, которыя причинили другому рану или увъчье. При пораненіи различаются раны, нанесенныя холоднымъ оружіемъ и огнестръльнымъ; въ послъднемъ случаъ полагается большее ввысканіе.

Въ отищение за причиненную рану, виновный можеть быть самъ пораненъ, и по этому онъ старается не выходить изъ дома до выздоровления раненаго имъ. Если раненый умреть отъ раны, ранее года со дня поранения, то виновный преслъдуется какъ убійца. Взаимное поранение прекращаетъ обиду, но если раны смертельны, то умершій позже своего противника считается убійцею, и хотя кровомщение при этомъ не возникаетъ, но родственники умершаго послъднимъ должны испросить позволение противной стороны на погребение его на кладбищъ своего селенія.

Раненый лечится на счетъ ранившаго, который обязанъ платить лекарю,

кормить его и доставлять лекарства. По выздоровлени больнаго, причинившій ему рану обязань сдёлать приличное угощеніе и вознаградить его, смотря по величинѣ раны, тою платою, которая положена по адату, и которая въ различныхъ обществахъ бываетъ неодинакова. Кромѣ того, онъ вноситъ штрафъ въ предълахъ отъ 1-20 руб. Если послъ излеченія раны останется увѣчье, то за него полагается особая плата, но не превышающая однакоже половины платы опредъленной за убійство. Побои принимаются за раны холоднымъ оружіемъ.

У аварскихъ племенъ, побои, нанесенныя женщинъ, взыскиваются строже, чъмъ мужчинъ. Если слъдствіемъ побоевъ беременной женщинъ будетъ выкидышъ, то виновный преслъдуется какъ убійца.

Воровство и всякаго рода порча вмущества подводится адатомъ пойъ одну категорію. Виновный обязанъ возвратить имущество или его стоимость, за платить пострадавшему отъ 2—10 разъ более стоимости украденаго или испорченнаго, и внести, кромъ того, опредъленный, по весьма разнообразный штрафъ. Степень взысканія за преступленіе зависить: отъ мъста, изъ котораго украдена вещь, цънности и свойства украденнаго и того, какимъ способомъ открытъ виновный. Если онъ чистосердечно признается, то возвращаетъ только стоимость украденой вещи или самую вещь.

Отыскивать вора должень самъ ховяннъ, а судъ открываеть свои дъйствія только тогда, когда указанъ или воръ, или подозръваемый. Входить съ воромъ въ какую бы то ни было сдълку безъ суда адатъ строго воспрещаеть (1).

Дъла, касавшіяся до религіи, семейныхъ отношеній, завъщаній и наслъдства, ръшались по шаріату, основанному на постановленіяхъ пророка, одицаковыхъ для всего мусульманскаго міра.

Оба суда, по шаріату и адату, не имъя среди жителей вольныхъ обществъ никакой прочной власти, не могли заставить исполнять ихъ приговоръ, и потому часто порождали неуваженіе къ себъ тяжущихся, считавшихъ самочиравство самымъ върнымъ средствомъ къ прекращенію взаимныхъ недоразумъній. Отсюда явился обычай за обиду истить обидою, за воровство воровствомъ, за кровь кровью, и обычай кровомщенія, главнъйшій порокъ горцевъ, развился въ самыхъ широкихъ размърахъ. Только тотъ, кто былъ сильнъе, могъ жить спокойно, да и то до тъхъ поръ, пока его противникъ не оперялся и не получалъ возможности наверстать потерянное.

Съ подчинениемъ власти Шамиля многихъ обществъ Дагестана, приняты были мъры въ ослаблению этого обычая—замъною убийства данежною платою. Но, не смотря на усибхъ, котораго достигалъ Шамиль путемъ жестокихъ мъръ, горцы только съ большимъ трудомъ могли свыкнуться съ идеею объ

<sup>(</sup>¹) Адаты и судопроизводство по нимъ А. В. Комарова, Сборн. свёд. о кавк. горцахъ. Выпускъ I Тифлисъ 1868 г.

удовлетворени обидъ путемъ коммерческимъ. Шамиль, сознавая вредъ, происходившій отъ обычая кровомщенія, не могъ однако же справиться съ этимъ
дѣломъ вполнѣ, потому что самъ трудно мирился съ мыслію о возможности
покончить мирнымъ путемъ то, что началось кровью. Въ статьѣ о чеченцахъ,
мы имѣли уже случай сказать какъ о мѣрахъ, принятыхъ Шамилемъ къ
обузданію своихъ подвластныхъ, такъ и о томъ, что самъ имамъ считалъ
кровомщеніе глубокимъ чувствомъ правдивости.

Подчинивъ своей власти многія общества, Шамиль даль имъ одинаковое съ чеченцами административное дъленіе и гражданское устройство. Знакомые съ этимъ устройствомъ, мы не будемъ повторять то, что сказано въ статьъ о чеченцахъ, и что тождествено съ тъмъ, что существовало и въ Дагестанъ, среди обществъ, находившихся подъ властью Шамиля. Что же васается до джаро-бълаканскихъ лезгинъ, которые съ начала настоящаго столътія находятся въ подданствъ Россіи, мы должны сказать, что наше правительство, долгое время, основывало свое управленіе на древнемъ обычаъ, созданномъ самимъ народомъ въ періодъ его самостоятельности и независимости. Съ теченіемъ времени, въ управленіи ими послъдовали многія измъненія, изложеніе которыхъ найдетъ мъсто въ историческомъ отдъль настоящаго труда.

По своимъ военнымъ способностямъ, горцы Дагестана далеко оставили за собою своихъ сосъдей-чеченцевъ. Всъ извъстные предводители: Кази-Мулла, Гамзатъ-Бекъ, Сурхай, Али-Бекъ, Ахверды-Магома и самъ Шамиль были аварцы; всъ важнъйшія предпріятія задумывались и совершались въ Дагестанъ.

Открытая противу насъ борьба Дагестана, осада Бурной, Дербента, Внезапной, развореніе Кизляра Кази-Муллою, овладёніе Аварскимъ ханствомъ, истребленіе владітельной аварской династів Гамзато-Бекомо, знаменитая защита Ахульго Сурхаеми и Али-Бекоми, искусное нападение на нашъ главный чеченскій отрядь, съ намъреніемъ истребить его (Валерикъ) Ахверды-Магомою, переселеніе надтеречныхъ и сунженскихъ чеченцевъ и овладъніе въ мартъ 1842 года Казикумухомъ, самимъ Шамилемъ — все это принадлежить дагестанцамь. Всё соображенія горцевь относительно военныхь действій были здравы, дальновидны, всегда основаны на знаніи м'єстности и обстоятельствъ. Когда угрожала опасность какому-либо непріятельскому пункту, они обращались туда, гдъ ихъ не ожидали, и въ ту часть края, которая обнажена была отъ нашихъ войскъ. Такинъ образомъ, развлекая наши силы, они, вижете съ темъ, ободряли своихъ. При слабости съ нашей стороны дълаи одновременныя вторженія съ нъсколькихъ сторонъ, или самыя быстрыя и нечаянныя нападенія на удаленныя отъ нихъ міста, гді вовсе ихъ не ожидали. Переходы горцевъ съ одного пункта на другой совершались весьма быстро. Значительныя пространства они проходили безъ отдыха, по самой трудной дорогъ и въ самое короткое время. Въ 1843 году Шамиль, съ огромнымъ полчищемъ, прошелъ отъ Дылыма къ Унцукулю около 70 верстъ; въ 1847 г. наибъ Дебиръ напалъ неожиданно на Тарки, пройдя въ сутки слишкомъ сто верстъ.

Чеченцы и дагестанцы одинаково искусно пользовались мёстностью, но последніе превосходять чеченцевь вы искустве укрепляться, и эта часть у нихь доведена была до нёкотораго совершенства. Завалы и всё укрепленія ихъ всегда имёли сильный перекрестный огонь. Противы действія нашей артилерін они вырывали канавы, съ крыпкими навёсами, засыпанными землею, гдё были довольно безопасны отъ ядеры и гранать, а для большей безопасности защитниковы дёлали иногда крытые ходы и устраивали подземныя канавы вы нёсколько ярусовы или рядовы. Вообще же завалы дёлались изъ камня или деревянныхы срубовь, пересыпанныхы землею.

Чеченцы были дерзки при нападеніяхъ, еще дерзче въ преслъдованіяхъ; но не имъли стойкости и хладнокровія. Дагестанскіе горцы хотя были не такъ смёлы, не такъ быстры и предпріимчивы, какъ чеченцы, но болье стойки и ръшительны. Чеченцы способны къ навзднической войнъ: они дълали быстрыя, внезапныя вторженія въ наши преділы, пользовались всякимъ случаемъ, чтобы напасть въ расплохъ на фуражировъ, на обозъ, на цартіи, неутомимо тревожили нащи аванносты и цёпи — словомъ, вели малую войну. Дагестанцы вели войну болже положительную, иногда съ завоевательными цънями, или же съ цёлію защиты ауловь и обществь. Они встрёчали нась большею частію открытымъ боемъ на крепкихъ позиціяхь, которыя усиливали завалами, башнями, подземными канавами съ навъсами для защиты отъ гранатъ; занимали пещеры, переправы черезъ ръки, овраги и держались въ нихъ съ удивительною рёшийостью, стрёляли мётко и дрались до послёдней крайности. На позиціяхъ же не кръпкихъ или удобообходимыхъ, горцы слабо защищались; на обозы и партіи фуражировъ нападали рідко. Потерявъ ръшительное дъло, въ Дагестанъ все усмирялось и успокоилось на въкоторое время.

Различіе въ образѣ войны происходило сколько отъ племеннаго различія, столько же и отъ характера мѣстности: горы Дагестана были не то, что территорія Чечни. Ровная и покрытая лѣсомъ мѣстность Большой и Малой Чечни доступна и обходима почти всюду. Напротивъ того, въ Дагестанѣ встрѣчаются на каждомъ шагу тѣснины съ отвѣсными стѣнами, встрѣчаются горы, на которыя ведетъ одна тропинка, пещеры, въ которыя можно спуститься только по веревкѣ, переправы, къ которымъ можно приблизиться только по корнизу, подъ огнемъ изъ заваловъ, скрытыхъ отъ всякаго выстрѣла, и, наконецъ, совершенно недоступныя скалы.

Самая постройка ауловъ въ Дагестанъ давала жителямъ средство къ защитъ. Брать съ боя такой аулъ—было дъло отчаянное, и допускалось только въ обстоятельствахъ важныхъ для края. Впрочемъ, при приближеніи русскихъ войскъ въ большихъ силахъ, и послъ потери важныхъ позицій и доступовъ къ аулу, горцы большею частію оставляли его безъ всякой защиты, или покорялись. Обстоятельства, вынуждавшія ихъ или на открытый и рёшительный бой, или на скорую покорность, заключались: во-первыхъ, въ ограниченности земли, удобной къ воздёлывавію, а во-вторыхъ, въ трудности доставки лѣса для построекъ. Недостатокъ воздёланной земли заставляль горца дорожить своимъ роднымъ ущельемъ, небольшимъ кускомъ поля и сада. Бросить аулъ значило отказаться отъ матеріальнаго обезпеченія и сдёлаться нищивь—тёмъ болѣе, что въ большей части Дагестана приходилось, за неимѣніемъ въ горахъ арбъ и арбяныхъ дорогъ, тащить лѣсъ волокомъ за 40, 50, а иногда и 70 верстъ. Всё эти причины дёлають понятнымъ, какимъ бъдствіемъ угрожаль приходъ русскихъ, которые, какъ извѣстно было горцамъ, проложивши однажды дорогу къ какому-либо аулу или обществу, легко приходили въ другой и третій разъ въ самыя неприступныя ущелья.

Ръпительный образъ войны горцевъ былъ выгоденъ для насъ, потому что потери въ бою ослабляли ихъ физически и нравственно. Въ послъднее время огромные ихъ аулы сдълались одии ничтожными, а другіе совершенно запустъли: Гоцатль изъ 400 домовъ обратился въ 40, Ашильты изъ 250 въ 15, Зыряны изъ 70 въ 15, Бълаканы изъ 250 въ 130, Чиркей изъ 780 въ 650, Мехельты изъ 750 въ 500, Старый Гоцатль, Цельмесъ и Орати совсъмъ уничтожились. Въ безпрерывной войнъ погибли лучшіе ихъ люди: въ 1832-мъ году Кази-Мулла, съ приближенными ему муридами; въ 1834. Гамзатъ-Бекъ съ своими сподвижниками; въ Ахульго знаменитый Али-Бекъ, Сурхай, Али-Чула и другіе. Горы обнищали хорошимъ оружіемъ; въ послъднее время у ръдкаго горца была шашка и пистолетъ и у немногихъ хорошее ружье и винжалъ. У чеченцевъ, напротивъ, ръдкій былъ безъ шашки и пистолета, у многихъ отличное оружіе, да сверхъ того у чеченцевъ было много конныхъ, тогда какъ въ горахъ были почти всѣ пѣшіе.

Изъ этого видно какъ не сходны были военныя обстоятельства Чечни съ положеніемъ горъ. Въ Чечнъ русскія войска сожгуть, бывало, нъсколько ауловъ, а
чрезъ годъ тувемцы построятъ новые; мы еще разъ повторимъ погромъ, истребимъ на поляхъ хлѣбъ и сѣно—чеченцы укроются въ лѣса. Тамъ въ мѣсяцъ
выстраивались турлучныя сакли, очищался лѣсъ, и чеченцы снова богаты были
пашнею и лугами. Никто не мѣшалъ имъ — по уходѣ нашихъ войскъ,
снова пасти скотъ свой на прежнихъ лугахъ и часть запаса перевести, до
прихода нашего, въ средину лѣсовъ. Войска весьма часто двигались по Чечнъ,
и нигдѣ не встрѣчали ни жителей, ни имущества, ни скота, но хлѣбъ на
корнѣ, или въ скирдахъ, запасы сѣна и въ дальнемъ лѣсу новые аулы доказывали, что страна не совсѣмъ запустѣла, а каждодневная перестрѣлка съ
невидымымъ непріятелемъ подтверждала, что страной этой дорожатъ ея воинственные обитатели, или мстятъ за ен опустошеніе.

При движеніи нашихъ отрядовъ по Чечнѣ всегда впереди шелъ авангардъ, потомъ главныя силы, при нихъ подвижной паркъ, подвижной транспортъ, обозъ и, наконецъ, аріергардъ; главная колона справа и слъва прикрывалась

особыми колонами, съ непрерывною цепью отъ авангарда до аріергарда; каванерія, смотря по местности, располагалась впереди, съ боку или въ средине отряда.

Въ открытыхъ мъстахъ непріятель какъ будто пе существоваль, но лишь только отрядь вступаль въ лѣсъ, какъ тотчасъ же начиналась перестръдка рѣдко въ авангардъ, чаще въ боковыхъ цѣцяхъ, и почти всегда въ аріергардъ. Чѣмъ пересѣченнѣе мъстность, чѣмъ гуще лѣсъ, тѣмъ сильнѣе была перестрѣлка. Загоралась неумолкаемая канонада, число раненыхъ въ цѣпи увеличивалось, а непріятеля почти пѣтъ: виденъ одинъ, два, десятокъ, и все это изчезаетъ мтновенно. Но когда ослабѣвала цѣпь или разстроивалась какая нибудь часть отряда — аріергардъ, или боковая колона — какъ вдругъ являлись сотни шашекъ и кинжаловъ, и съ гикомъ кидались на разстроенныхъ солдатъ. Если непріятель встрѣчалъ въ нашихъ войскахъ стойкость, онъ мгновенно изчезалъ между пнями и деревьями и снова открывалъ убійственный огонь. Подобный маневръ повторялся до тѣхъ поръ, пока не кончится лѣсъ, или сами чеченцы не понесутъ значительнаго урона.

Въ Чечий непріятель, можно сказать, быль невидимъ; но его можно было встрётить за каждымъ кустомъ, изгородью и въ каждой балкв. Только тотъ кусокъ земли можно было считать нашимъ, где стояль отрядъ, но внереди, свади, съ боковъ—везде непріятель. «Нашъ отрядъ, говоритъ Пассекъ, какъ корабль, все разрёжетъ, куда пойдетъ, и нигде не оставитъ слёда; где прошелъ—ни следовъ опустошенія, ни следовъ покорности».

Совершенно въ другомъ видъ представляются всенныя дъйствія въ Да-гестанъ.

Въ горахъ нашъ отрядъ имълъ авангардъ, аріергардъ и главную колонну; боковыхъ цъней и боковыхъ колоннъ не было, по ватруднительности доступовъ съ права и съ лъва. Въ случаяхъ опасныхъ, отдъльными частями войскъ занимались высоты, командующія дорогою. Въ важныхъ пунктахъ, при входахъ и выходахъ изъ ущелій, при перевалахъ черезъ хребты, при переправахъ черезъ ръки оставлялись особые отряды для обезпеченія сообщенія и свободнаго отступленія.

Непріятель преграждаль ущельй и подъемы на горы; укръпляль переправы, аулы, и всегда встръчаль насъ грудью. Военныя силы горцевъ состоями изъ людей двухъ родовъ: муридовъ и поголовнаго ополченія. Муриды встать управляли и распоряжались; они встуть ободряли и побуждали словомъ, силой и собственнымъ примъромъ. Они были упорны й храбры до изступленія, но поголовное ополченіе менте или вовсе не опасно.

Хотя въ Чечнъ существовали муртазени и муриды, но тамъ число ихъ было не такъ велико, какъ въ горахт, и, по врожденному характеру чеченцевъ, существовала небольшая разница между муртазеками и простыми людьми.

Въ жаркихъ дълахъ съ горцами каждый пунктъ обороны былъ подъ наблюдениемъ особыхъ начальниковъ, или избранныхъ шуридовъ, и вск важиъйшіе завалы, части ауловъ, башни поручались извъстнымъ лицамъ, присутствіе которыхъ обозначали значками.

Легче было имъть дъло со скопищемъ въ нъсколько тысячъ вольнаго ополченія, котя-бы подъ предводительствомъ самыхъ храбрыхъ горцевъ, нежели атаковать нъсколько сотъ муридовъ, окружавшихъ предводителя и по силамъ своимъ избравшихъ позицію. Первая, искусно направленная и ръшительная, атака обращала въ бъгство толпы вольнаго ополченія; напротивъ того, если приходилось имъть дъло съ одними муридами, то каждый пунктъ надобно было брать послѣ упорнаго боя; огонь непріятельскій былъ при этомъ самый убійственный. Тогда горцы не стръляли въ толпу, но всегда прицъльно, наводя по пъскольку ружей на каждый проулокъ, на каждый уголъ, изворотъ, тропинку, однимъ словомъ—откуда только могли показаться наши солдаты.

Что же касается до действій противу насъ со стороны лезгинской линіи, то они состояли пли въ хищническихъ предпріятіяхъ, делаемыхъ небольшими партіями, или вторженіями, производимыми значительными сборищами, предпринимаемыми въ лётнее время, когда спускъ съ горъ и пути лежащія по ущельямъ бывали проходимы. Зимою-же, начиная съ октября и по апрёль мёсяцъ, лизгвиская линія обезпечивалась самою природою отъ вторженіи значительныхъ непріятельскихъ партій, потому что, по причинъ большихъ морозовъ и огромныхъ снёговъ, существующія лётомъ сообщенія дёлаются зимою совершенно непроходимыми.

Небольшів партіи хищниковъ пробирались на лизгинскую линію съ тою же самою цёлію, какъ черкесы и чеченцы на кавказскую линію: угнать нёсколько лошадей, или штукъ рогатаго скота, захватить или убить встръчающихся имъ жителей.

Не смотря на всё мёры предосторожности и бдительность горныхъ карауловъ, эти мелкія нартіи совершали часто удачныя предпріятія, не только по лёвую, но и по правую сторону рёки Алазани. Тому способствовали, находящісся по обоимъ берегамъ этой рёки, лёсъ и сады, въ которыхъ они, скрываясь по нёскольку сутокъ, высматривали и выжидали удобнаго для себя случая и рёже, чёмъ на кавказской линіи, возвращались наказанными.

Предпріятія, совершаемыя непріятелемъ огромными сборами, имѣющими цѣлію возстановленія преданнаго намъ мусульманскаго населенія, или ограбленія кахетинскихъ селеній, рѣдко когда были успѣшны, потому что главные пути, по которымъ эти сборы должны были проходить, занимались нашими войсками, которыя оберегали ихъ въ продолженіе всего лѣта.

Кромъ того, такія непріятельскія дъйствія парализировались наступательными дъйствіямуєт нашей стороны. Такъ, напримъръ, въ іюнъ мъсяць 1850 года, когда непріятель намъревался сдълать вторженіе въ наши предълы, по Мезильдигерскому ущелью къ Закаталамъ, командовавшій, въ то время дезгинскою линією генералъ-маїоръ Бъльгардъ предприняль наступленіе

въ Джурмутское наибство, и, раззореніемъ тамъ нёсколькихъ ауловъ, не только предупредилъ Шамиля, но и разстроилъ его замыслы.

Но такія действія, какъ подверженныя разнымъ случайностямъ, а тёмъ боле тогда, когда соседнее съ лезгинскою линіею, непріязненное намъ, населеніе отошло дале въ горы и неприступныя места, должны были производиться съ большою разборчивостію, осмотрительностію и осторожностію. Начальникъ, решившійся на такія действія, долженъ былъ имёть самыя определительныя сведёнія о той местности, по которой ему приходилось проходить, потому что, кроме непріятеля, сама природа противупоставляла слинкомъ много препятствій (1).

<sup>(1)</sup> Очеркъ народонаселенія, нравовъ и обычаевъ дагестанцевъ. Запис. кавк. отд. Импер. Рус. геогр. общес. кн. П. Записки Пассека (рукоп.) Объ образѣ войны и проч. рукоп. доставленная мит П. В. Кузьминскимъ.

## кумыки.

I.

Мъсто занимаемое кумыками. — Легенда о ихъ происхождени и первоначальномъ управлении. — Происхождение сословій, права и обязанности ихъ. — Духовенство. — Повемельная собственность.

Непосредственно въ Дагестану прилегаетъ обширная плосвость, ограниченная съ съвера Терекомъ и кочующими ногайцами, съ юга Сулакомъ, съ востока Каспійскимъ моремъ, а съ запада р. Аксаемъ, Качкалыковскимъ хребтомъ и послъдними отрогами Салатавскимъ и Ауховскихъ горъ. Плоскость эта заселена кумыками.

Народъ этотъ татарскаго происхожденія, испов'єдуєть магометанскую религію суннитской секты, и въ образ'є жизни почти ничёмъ не отличается отъ чеченцевъ. Вся разница заключается въ томъ, что домашній бытъ кумыковъ гораздо лучше чёмъ чеченцевъ; нравъ ихъ мягче и характеръ обузданнёв.

Языкъ кумыковъ татарскій, на которомъ они говорять и пишутъ.

Кумыки были однимъ изъ самыхъ первыхъ племенъ, вступившихъ въ сношеніе съ русскимъ правительствомъ, и во многомъ утратили свой самобытный характеръ.

Распоряженія нашего правительства касаются этого народа, начиная съ 1700 годовъ, и, во многихъ случаяхъ, относятся до ихъ общественнаго устройства.

Все пространство, занимаемое этимъ племенемъ, имъетъ видъ обширной равнины, покатой къ морю и орошаемой только четырьмя мелководными ръчками, вытекающими изъ ауховскихъ ущелій: Аксаемъ, Яманъ-су, Ярыкъ-су и Акташемъ. По незначительности ската равнины, всё онъ скрываются

въ камышахъ и, не доходя моря, теряются въ болотахъ, образуемыхъ ихъ водами.

Кумынскія владёнія представляють собою плоскость совершенно ровную и открытую, за исключеніемь рёдкаго кустарника, которымь покрыты въ нёкоторыхь містахь берега р. Аксая и ліса Кара—Агача, растущаго между аулами: Баты-Юртомъ и Темиръ-ауломъ, Байрамъ-ауломъ и Хасавъ-Юртомъ.

Лучную часть Кумыкской плоскости составляеть западная полоса земли, около двадцати версть ширяною, прэлегающая у подошвы Качкалыковскаго хребта и Ауховскихь горь. Почва земли здёсь черноземна, плодородна и, при хорошей поливкъ и расчисткъ полей, поросшихъ держи-деревомъ, удобна для хлъбопашества. Крайнюю восточную часть кумыкскихъ владъній составляеть сплошное болото, а въ промежуткъ между ними безлъсная, печальная степь, поросшая камышами.

Одинъ только чалтыкъ способенъ рости на болотистыхъ мъстахъ этой мъстности, неспособной для скотоводства. Умъренный климатъ Еумыкской плоскости, казалось бы, благопріятствуетъ не только хлъбопашеству въ широкихъ размърахъ, но и развитію южныхъ, почти тропическихъ растеній. Близость моря и рыболовство въ ръкахъ могли-бы сдълать кумыковъ самымъ промышленнымъ народомъ.

«Въ дъйствительности же, говорить П. Гавриловъ, это оказывается не совсъмъ такъ. Отъ дъйствія восточныхъ вътровъ, земли Кумыкскаго округа подвержены засухамъ, и потому, не смотря на чрезвычайныя удобства проложить, безъ особаго труда, сплошную съть водопроводныхъ канавъ, значительныя пространства земель, по неимѣнію искуственнаго орошенія, получили степной характеръ и занимались только подъ пастьбу скота или же оставались вовсе въ запустеніи». Мъста, орошенныя канавами, даютъ обильные урожам, вполнъ вознаграждающіе трудъ, дозволяютъ разводить виноградъ, но туземцы мало пользуются плодородіемъ своихъ земель и сельское хозяйство ихъ находится не въ цевтущемъ состояніи. Причину этого надо искать въ порядкъ поземельнаго владънія, имъющаго у кумыковъ, какъ увидимъ ниже, особый характеръ.

Главнъйшій доходъ кумыковъ получается съ лѣса, который они возять въ Кизляръ на продажу. Между ними есть оружейники, слесаря, серебряники и шорники.

Торговля внутри ауловъ находится въ рукахъ армянъ и евреевъ. Для сбыта произведеній туземцевъ и покупки ими соли устроены меновые дворы въ Амиръ-Аджи-Юртъ и Червленской станицъ.

Таковъ общій очеркъ Кумыкской плоскости, западная часть которой занята кумыками, а средняя—ногайцами. Среди кумыкъ есть нъсколько армянъ и евреевъ, занимающихся исключительно торговлею и сохранившихъ свою религію. Кумыкское племя поселилось и по ту сторону Сулака, до самаго Дер-

бента. Исключая пъсколькихъ дезгинскихъ деревень, оно населяетъ все шамкальство Тарковское и часть ханства Мехтулинскаго. Туземцы сами признаютъ шамхальцевъ и мехтулинцевъ за кумыковъ, говорящихъ однимъ и тъмъже языкомъ, и сами различаютъ себя названемъ заръчныхъ. Заселене плоскости между Терекомъ и Сулакомъ произошло отъ выходцевъ изъ шамхальства, которые, перемъшавшись, въ свою очередь, съ выходцами изъ Кабарды
и изъ горъ, составили тотъ народъ, который мы, по преимуществу, и называемъ кумыками.

Трудно опредълить, какимъ племенемъ до прихода кумыкъ была занята Кумыкская плоскость, но, съ нъкоторою въроятностію, можно предполагать, что коренные обитатели ея соединялись уже въ одно общество и составляли одинъ народъ.

Кумыки сами слёдующимъ образомъ разсказываютъ о заселеніи Кумыкской плоскоста. Шамхалъ Тарковскій Чобанъ, владёвшій всёмъ пространствомъ отъ Кайтага, Кюринскаго округа, Аваріи, Черкесіи и р. Терека до Каспійскаго моря, имълъ отъ одной изъ женъ своихъ, кабардинки, изъ семьи узденей Анзоровыхъ, сына Султанъ-Мута (1).

Между горцами, часто происхожденіе дітямъ даетъ мать, а не отецъ. Послідній не можетъ передать своихъ правъ тому сыну, который родился отъ неравнаго брака.

Какъ происшедшій отъ неравнаго брака, Султанъ-Мутъ, по кореннымъ обычаямъ, не могъ пользоваться войми преимуществами, которыя получають сыновья, рожденные отъ матерей княжеской крови.

Султань-Муть быль, какъ говорить преданіе, человікь гордый, умный и предпримчивый. Посяв смерти отда, законные сыновья шамхала, рожденные отъ равнаго брака съ дочерью Уцмія Каракайтагскаго, не признавали въ Султанъ-Мутъ равноправнаго имъ брата, и заставили его бъжать въ Кельбахъ, нынъшній Чиръ-Юртъ, гдъ въ то время, по преданію, жили три богатыя семейства гумбетовцевъ, вышедшія изъдеревни Рикони. Тамъ Султанъ-Мутъ теривать крайнюю бъдность и самъ долженъ былъ заниматься полевыми работами. Курганъ на урочищъ Кокрекъ, близъ Балтугая, гдъ Султанъ-Муть занимался хлибопашествомъ, и по ныни называется Султанъ-Мутъ-Тюбе. Не имън надежды получить удъль отъ братьевъ съ добраго ихъ согласія, Султанъ-Мутъ рёшился принудить ихъ въ тому вооруженною рукою. Онъ объявиль объ этомъ риконинскимъ выходцамъ, которые, одобривъ его намъреніе, посовътывали ему отправиться въ Кабарду и, при помощи своихъ родственниковъ по матери, набрать войско, съ которымъ явившись въ шамхальствъ, потребовать отъ братьевъ удъль, слъдуемый ему по наслъдству. Султанъ-Муть отправился въ Кабарду, при помощи Анзоровыхъ, успълъ набрать войско и явился въ шамхальствъ. Онъ встрътился съ своими братьями у урочища Те-

<sup>(1)</sup> По другимъ сказаніямъ, Султанъ-Муть быль побочный сынъ Андія-шамхала.

mups-Kyro (темировъ колодезь) ( $^{i}$ ). и селою заставиль ихъ уступить себъ часть владѣнія.

По другому скаванію, Султанъ-Мутъ, еще при жизни отца, отправился въ Кабарду и, собравъ тамъ дружину, предложилъ отцу своему, съ свойственною ему настойчивостью, свиданіе. Отецъ, не предувъдомленный о приведенномъ сыномъ войскъ, выъхалъ къ нему съ незначительнымъ конвоемъ. Во время бесёды отца съ сыномъ, у колодца Темиръ-Кую, бывшіе въ засадъ кабардинцы окружили шамхала и заставили его согласиться на требованіе сына (2).

По первому преданію, братья, устрашенные его успахами, предложили покончить ссору и объщали уступить ему удълъ. Султанъ-Мутъ согласился и получилъ въ потомственное вдадъніе землю по правый берегь Судака, отъ горячихъ источниковъ между Чиръ-Юртомъ и Міатлами, вдоль по Судаку, до ръчки Таркали-Озень. По третьему же преданію, пока ничъмъ не подтвержденному, извъстно, что братья Султана-Мута уступили ему все это пространство, какъ будто бы за то, что онъ, съ помощію своихъ родственниковъ Анзоровыхъ, набравъ войско въ Кабардъ, способствоваль къ изгнанію изъ Дагестана русскихъ войскъ, прибывшихъ туда въ 1604 году, подъ начальствомъ воеводы Бутурлина. Всё преданія говорять, однакоже, единогласно, что на уступленномъ ему пустомъ пространствъ Султанъ-Мутъ заложилъ первую деревню, на мъстъ теперешняго Чиръ-Юрта, гдъ и поселился съ пришедшими съ нимъ кабардинцами. Увлеченные славою объ его храбрости и умъ, стали селиться на этой плоскости выходцы, по преимуществу изъ шамхальства, и перенесли сюда свой языкъ, нравы и обычаи, за которыми изчезла кабардинская народность. Кабардинцы, утративъ языкъ, передали поселеннамъ свое народно-аристократическое правление и гражданское устройство своей родины. Здёсь народное преданіе распадается на два сказанія, совершенно раздичныя по содержанію. По одному разсказу, семейства гумбетовцевъ, изъ деревни Рикони (3), спустились къ ущелью Акташа и поселились на правомъ берегъ его, при впаденіи потока Сала-су въ Акташъ; потомъ, подавшись еще нъсколько въ сторонъ плоскости, они остановились у самаго выхода изъ ушелья и основали знаменитую впосивдствіи деревню Эндери. Построенная на безопасновъ и удобновъ мъстъ, Эндери богатъла, а Султанъ-Мута по прежнему притъсняли братья. Наскучивъ безпрерывными ссорами, Султанъ-Муть ръшился удадиться отъ нихъ и просиль жителей Эндери принять его въ свое общество. Тъ согласились съ радостію, и онъ, покинувъ основанное имъ селеніе, переселился съ своею дружиною въ Эндери или къ андреевцамъ. Съ

<sup>(1)</sup> Темиръ-Кую находится на половинномъ разстоянія между Султанъ-Яни-Юртомъ и Кумъ-Теръ-Кале.

<sup>(2)</sup> Разсказы кумыка о кумыкахъ Кавк. 1848 г. № 39.

<sup>(3)</sup> По сказанію другихъ-семейства салатавцевъ,

приходомъ Султанъ-Мута, существовавшій въ Эндери порядокъ измінился во многомъ. Прибытіе князя, знаменятаго своею предпріимчивостію, храбростію и умомъ, съ значительнымъ числомъ ему преданныхъ, «посреди общества, только что возникающаго, разноплеменнаго, гдв время не усибло еще основать ни законовъ, ни обычаевъ, должно было имъть ръшительное, всесильное вліяніе, на установленіе нравовъ и порядка общественнаго. Въ этомъ сборъ людей, со вчерашняго дня только соединенныхъ узами совмъстнаго жительства и общихъ выгодъ, еще чуждающихся другъ друга, появленіе Султанъ-Мута было вакъ бы откровение свыше правления и власти гражданской, и всъ они, не замътно и безъ принужденія, покорились ему, какъ слабый сильнейшему, какъ пеобразованный просвъщенному». По другому сказанію, Султань-Муть, сдъдавшись обладателемъ кумыкскихъ владеній, позаботился прежде всего избрать для своего жительства другой, болье удобный, пункть, и этимъ пунктомъ было избрано имъ урочище Чуенлы, что въ 3-хъ верстахъвыше нынъшняго укранденія Вневапнаго, какъ замачательное по своему крапкому мастоноложенію. Въ эту новую свою резиденцію Сулганъ-Мутъ переселиль не только многихъ засуланскихъ своихъ подданныхъ (собственно танъ называемыхъ нумыковъ), но гусновъ (1), жившихъ на горъ близъ міатловъ и тюменовъ (2), обитавшихъ по правую сторону Судака, составивъ такимъ образомъ не только значительное народонаселеніе, но и постоянное войско, всегда готовое на защиту его лица и мъста жительства. По смерти Султанъ-Мута, наслъдовали ему два его сына: Айдемиръ и Казанлипъ. Гуены, къ счастию кумыкъ, поступили въ Айдемиру, а тюмены, съ остальною половиною кумывъ, поступили подъ власть Казанлипа, съ особенными дарованными Султанъ-Мутомъ правами въ разсуждении поземельной собственности, сохраненными ими и по настоящее время. Эти два брата, съ общаго согласія, въ трехъ верстахъ ниже урочища Чумлы, на р. Акташъ, избрали мъсто для своего новаго жительства, куда и переселились со всёми своими подвластными; мёсто это называется въ настоящее время ауломъ Андрессыма (3).

Окрестности Андреевой, надъленных щедро природой и богатыми нахатными мъстами и тучными лугами, а также лъсомъ и водой, способствовали къ скорому обогащению этихъ новыхъ переселенцевъ, а согласіе, существовавшее между ихъ владъльдами, ручалось за миръ и спокойствіе. По этимъ причинамъ на Андрееву обратили свое вниманіе всъ сосъдніе жители и, прельщаясь цвътущимъ ен состояніемъ и увлекаясь надеждами столь же быстро

<sup>(1)</sup> Гуены суть переселенцы изъ вуда Гуни, что въ Ичкеріи. Потомки втихъ гуеновъ живуть нынь въ Андреевъ, гдъ составляють они особый кварталъ, и теперь считаются въ родства съ ичкеринцами.

<sup>(2)</sup> Тюмены суть остатки извёстных тюменских татаръ.

<sup>(3)</sup> Положительно неизвъстно, отъ чего происходить это назване, но, какъ говорять, оно, происходить отъ козацкаго атамана Андрея, нъкогда туть жившаго. Туземные жители этогь ауль называють Эндери.

себя обогатить, какъ и первые его обитатели, начали толпами переселяться тупа не только съ горъ Ичкеріи, Салатавіи, Ауха, Мичика и Качкалыка, но и съ отдаленныхъ мъстъ Дагестана, такъ что Андреево въ непродолжительномъ времени сдълалось столь обширнымъ, что Айдемиръ, умирая, совътовалъ своимъ наследникамъ отделиться отъ Казанлипа и переселиться въ другое мъсто. Но если не послъдовали этому совъту Айдемира его сыновья, то исполнили его внуки: Алибекъ, Эльдаръ, Уциій, Хасбулатъ, Капланъ и Алимъ. Первые иять переселились съ своими подвластными въ тому мъсту, гит выходить изъ горъ р. Аксай, и основанный тамъ аулъ назвали по имени рвии Аксаема (1), а последній быль основателень аула Костека.

Обиліе пустой земли, облегавшей Андрееву деревню, дозволило Султанъ-Муту раздать и которые участки своимъ кабардинскимъ и кумыкскимъ узденямъ, а большинство вемли, конечно, присвоить себъ. Потомки Султанъ-Мута подълили между собою землю, принадлежащую ихъ родоначальнику, и образовали собою, высшее сословіе — сословіе князей. До появленія русских на Кавказ и распространенія въ горахъ муридизма, кумыкскіе князья пользовались у туземцевъ значительнымъ вліяніемъ. Домъ князя считался убъжищемъ, въ которомъ безопасенъ былъ даже и преступникъ; обиженный искалъ защиты и помощи у князя и получаль удовлетвореніе. Впослёдствін, каждый желавшій поселиться на свободной земль, по необходимости, должень быль обрашаться къ ея владъльцу, объщаясь за то извъстною подчиненностію князю, т. е., по феодальному обычаю кабардинцевъ, поселившиеся становились его узденями. Такимъ образомъ большая часть жителей, въ самомъ непродолжительномъ времени, очутилась въ зависимости князей. Свободными остались только тъ, которые поселились на землъ до прибытія Султанъ-Мута и составили, впоследствім, сословіе первое после князей и стали известны подъ именемъ сала-уздень. По метнію однихъ, названіе свое они получили по мъсту первоначального поселенія на рычкь Сала-су, а по другимъ-оть горы Сала, что на границъ Салатавіи съ Гумбетомъ, откуда риконинскія семейства перешли на жительство въ Кельбахъ.

Такимъ образомъ, незамътно для самихъ кумыковъ, образовалось два сословія узденей: сала-уздень — первостепенные уздени, сохранившіе свободу и право владънія землею, и еторостепенные уздени, лишенные поземельной собственности, жившіе на земляхь, принадлежавшихь князьямь и всл'ядствіе того находившіеся въ ихъ зависимости. Съ теченіемъ времени, когда число потомковъ Султанъ-Мута увеличилось и родство между ними ослабело, они

<sup>(1)</sup> Аксай находился немного выше украиленія Герзель-ауль. Въ настоящее время то мысто, гдв находился этотъ аулъ, называють кумыки старымъ Авсаемъ, для отличія оть новаго или Ташъ-Кичу, куда, въ 1825 году, были переселены всв жители стараго Аксая.

раздёлили между собою все владёніе и стали родоначальниками отдёльныхъ княжескихъ фамилії.

Распри и семейные споры за вемли заставили нёкоторыхъ князей покинуть Эндери, и избрать себъ для жительства другія мъста. Такъ, въ разпое время образовались поселенія Старый Аксай (или Яхсай) на ръчкъ Аксар въ урочищь Герзель—аулъ, Костекъ и Казіюртъ, построенный вблизи кръпости св. Креста.

Всё эти деревни составили главныя поселенія Кумыкской плоскости, где, кромё того, существують многія другія мелкія деревушки отъ 200 до 50 и менте дворовь, принадлежавшія аксаевскимъ, андреевскимъ и костековскимъ князьямъ и въ началь населенныя ихъ кртпостными людьми. Только двт деревни, Баташъ-Юртъ и Байрамъ-аулъ, населены выходцами изъ Кабарды, и имъли своихъ особыхъ владельцевъ, да нъсколько деревень, расположенныхъ въ стверной части Кумыкской плоскости и вдоль по Тереку, на земляхъ аксаевскихъ князей и населеныхъ чеченцами. Деревни эти населены очень недавно выходцами изъ Качкалыка и Мичика и платитъ дань аксаевскимъ князьямъ.

Между тымъ, какъ до прибытія въ Эндери Султанъ-Мута, такъ и послѣ того, выселеніе изъ горъ на Кумыкскую плоскость продолжалось, и какъ всѣ земли были уже раздѣлены, то новые поселенцы должны были селиться на земляхъ, принадлежавшихъ владѣльцамъ. Это довело къ взаимнымъ условіямъ вновь-пришедшаго переселенда съ прежнимъ владѣльцемъ. Послѣдній требовалъ отъ перваго, чтобы онъ платилъ ему извѣстную подать, или работалъ для него извѣстное число дней въ недѣлю, или, наконецъ, бралъ съ него обязательство, чтобы, какъ самъ онъ, такъ семейство его и дѣти, разъ поселившись на землѣ, не переселятся уже на другое мѣсто. При такихъ условіяхъ образовалось зависимое сословіе чагаровъ — которые, въ отличіе отъ чагаровъ произошедшихъ отъ рабовъ, названы первостепенныхъ и второстепенныхъ.

Взятые на война, или вольные люди, обманома вывезенные изъ своихъ деревень и проданные кумыкскому князю или узденю, обращались въ сословіе рабова. Промышленность эта существовала еще въ недавнее время. Кумыки крали по сосаднимъ ауламъ мальчиковъ или давочекъ и продавали ихъ въ рабство. По законамъ, кумыкъ—куль или рабо—совершенно во власти своего господина, который имаетъ полную волю казнить его, продать съ семьею или отдально, разлучить мужа съ женою, мать отъ датей. Не смотря на то, положение крапостнаго состояния у кумыкъ было менъе тягостно, чамъ, напримъръ, у насъ, что легко объясняется характеромъ и нравами народа. Авіятскій образъ жизни допускаетъ въ обращеніи съ низшимъ гораздо болье вольности, чамъ въ европейской жизни; въ кумыкъ не было такого нестершимаго презранія къ себъ подобному, и потому владалецъ, не отчуждая сво-

его раба отъ человъчества вообще, обходился съ нимъ ласково и списходительно. Тълесныя наказанія не были жестоки и очень ръдки, а смертной казни никто и не помнитъ.

Съ другой стороны, высовая цена за рабовъ (300 до 400 руб.), немногочисленность ихъ у кумыковъ и боязнь потерять раба, имквитаго возможность бъжать въ Чечню, дълали владъльцевъ ихъ снисходительными. У самаго богатаго кумыка ръдко было болъе 10 семействъ кръпостныхъ, и потому онъ дорожилъ ими, старался содержать хорошо и избъгалъ жестокихъ наказаній. Крепостные жили обыкновенно въ самомъ дом'є хозяина и занимались домашними и полевыми работами; женщины часто исполняли мужскую работу: рубили дрова, ходили на жатву, молотьбу, а въ свободное время помогали своимъ госпожамъ въ женскихъ работахъ. Молодыя и красивыя часто исполняли обязанность наложниць своего князя и были яблокомъ раздора въ семейномъ быту. Увеселяя господъ, пользуясь расположениемъ ихъ, онъ подвергались гоненіямъ законныхъ ихъ женъ. Частыя ссоры между мужемъ и женою заставляли перваго лишить себя удовольствія гаремнаго препровожденія времени, и песчастная наложнина продавалась какому нибудь новому любителю красоты. Пройдя, такимъ образомъ, черезъ нѣсколько рукъ, утративъ красоту, она кончала свою старость въ черныхъ работахъ последняго ся властелина. Дъти, прижитыя при такихъ условіяхъ, пріобрътали свободное состояніе, потому что не могли быть приняты въ сословіе отца, какъ незаконпорожденныя. Законъ кумыкскій, не дозволивъ передачи правъ отпа детямъ отъ неравныхъ браковъ, надолго прекратплъ незаконнымъ дътямъ возможность быть причисленнымъ въ накому бы то ни было сословію. «Рабское происхожденіе-пятно, не вдругъ сглаживающееся въ кумыкскомъ обществъ ». Не имін никакой наслінственной собственности, отчужденные отъ всінкь сословій, люди эти становились паразитами, отчанными найздниками и, по туземному выраженію, знаменитыми воршиками. Сословіе это получило названіе чанкова.

Изъ кръпостныхъ людей образовалось два отдъльныхъ сословія, которыя составляли едва ли не большую часть населенія кумыковъ— это азаты (вольноотпущенные) и чагары.

Азатами называются вольноотпущенные. Отпуская на волю своего раба, господинъ обязанъ былъ дать ему письменный документъ, засвидътельствованный кадіемъ и двумя свидътелями. Если господинъ отпускать своего раба за деньги, то деньги откупившимся рабомъ обыкновенно отдавались кадію, который, удержавъ изъ нихъ десятую долю, т. е. зяката, передаватъ ихъ господину по совершеніи уже вольной. Дъти вольноотпущенныхъ переходили въ дворянское достоинство, и хотя составляли классъ третьестепенныхъ узденей, но на долго сохраняли за собою память о своемъ происхожденіи. Освободившаяся семья все еще нъкоторое время признавала свою зависимость отъ бывшихъ господъ; она составляла классъ приверженцевъ ихъ, всегда едино-

мышленныхъ и готовыхъ раздёлить судьбу своихъ бывшихъ владётелей. Мало по малу, какъ сами они, такъ и посторонніе забывали о нёкогда бывшемъ ихъ крёпостномъ состояніи, и дёти ихъ могли вступать уже въ бракъ съ дочерьми узденей. Такимъ образомъ, черезъ нёсколько только поколёній сглаживалось ихъ происхожденіе, и они, считаясь узденями, пользовались всёми ихъ правами.

Чагары тъ же кулы (рабы), но избавленные отъ домашней службы и пользующеся, на извъстныхъ условіяхъ, небольшимъ участкомъ господской земли. Владъя огромными пространствами земель, по большей части пустопорожнихъ или дающихъ самый незначительный доходъ, князья отдавали ихъ ногайцамъ и сосёднимъ жителямъ горъ подъ пастьбу скота, и получали за это по три барана съ сотни. Не смотря на столь незначительную плату, при маломъ населеніи находилось немного охотниковъ брать землю въ аренду, и она оставалась пустою, хотя и годною для хлёбопашества. Послёднее при томъ же не составляло тогда главнаго богатства князей: торгъ невольниками, табуны и стада—вотъ что составляло главнъйшій источникъ доходовъ.

Хибба сбяди столько, сколько необходимо было для прокормленія семейства, и потому, находя для себя тягостнымъ содержаніе многочисленной дворни, князья избавляли нёкоторыхъ изъ нихъ отъ домашней службы на извёстныхъ условіяхъ. Эти то нёкоторые и получили названіе чагарост. Условія, закиюченныя съ ними, бывали различны, смотри по м'єстности и волів каждаго отдёльнаго князя. Такъ что чагары андресеккіе, аксаевскіе и костековскіе, до времени освобожденія, относительно своихъ господъ, иміли не одинаковыя обязанности, но главныя и общія почти всёмъ состояли въ томъ, чтобы нісколько дней въ году свять, косить, убирать хлібъ и свозить его къ дому владёльца.

Чагаръ могъ быть проданъ, но только въ тотъ самый округъ, гдъ поселенъ; онъ имълъ право выкупиться на волю, заплативъ 100 руб. сер. за душу.

Чагары, получивше свободу и имъюще на то письменный актъ, считались вольными и свободными, и прежне владъльцы не имъли на нихъ никакихъ правъ. Остальные находились въ полной зависимости владъльцевъ и обязаны были имъ повинностію. Время и давность никогда не уничтожали для кумыка названія чагара: оно остается въ роду на всегда неизгладимымъ пятномъ. Многіе изъ кумыковъ не знаютъ, даже и по преданію, когда и почему они сдълались чагарами.

Уздени никогда не владъли избыткомъ земли, не могли отпускать своихъ подвластныхъ на такихъ условіяхъ, и потому не имъли вовсе чагаровъ. Всъ чагары, принадлежащіе князьямъ, раздълнись на нъсколько обществъ, по княжескимъ домамъ, изъ которыхъ вышли и управлялись каждое отдъльно своими выборными старшинами. Будучи многочисленно и богато, общество чагаровъ, вмъстъ съ азатами, составляютъ большую часть населенія.

Кромъ сословія чагаровь, существують еще вольные люди, поселившісся

на земляхъ князей, бъжавшіе йзъ Чечни и горъ и искавшіе покровительства кумыкскихъ князей. Выходцы эти образовали многія деревни и, пользуясь княжескою землею, обязались платить ен владыльцу сжегодную подать. Подать эта обыкновенно состояла въ платежъ съ двора по одной сапъ ишеницы или проса, и поголовный сборъ выходить на одинъ день на княжескіе поля на полевую работу. Во всемъ остальномъ они совершенно свободны и независимы: имёли право перейти въ другому владёльцу, и князь имёль очень ограниченное вліяніе на ихъ внутреннее управленіе. Свита князя, его приверженцы составляли также сословіе узденей, т. е. людей, принадлежавшихъ себъ и дъйствовавшихъ самостоятельно. Слово уздень произошло отъ узт-самъ, свой и предлога день-означающаго отъ себя, изв себя (1). Следовать за княземъ въ набъга, на войну, на охоту, прислуживать ему дома и одинъ день въ саду, выходить на сънокосъ его -- вотъ было назначение и служба узденя.

Уздени жили обыкновенно при кназъ около его дома, въ аулъ. Они проводили жизнь довольно праздпую: чистили оружіе, присматривали за лошадьми, носили на рукъ сокола во время княжеской охоты. Когда князь слъзалъ или садился на лошадь, уздень держаль ему стремя и узду и быль самымъ привержениващимъ человъкомъ своего князя. Не разбиран правоты дъла, уздени проливали часто вровь свою за князя; въ случат убійства князя, метили за кровь его на семь убійцы, если онъ быль равень имъ, а если убійца быль князь, то на его узденяхъ.

Клязья держали своихъ узденей въ почтительномъ отдаленія. Уздени не смъли състь передъ княземъ, ъхали, держась всегда лъваго плеча князя, а если ихъ было нъсколько, то окружали его съ объихъ сторонъ; они прислуживали ему за объдомъ и доъдали его остатки.

Уздень считаетъ за униженіе жхать когда-нибудь на арбъ, а долженъ жхать верхом на кон , и стыдится сидеть съ женою въ присутствіи другихъ и вхопить въ кухню.

Князья дарили ихъ оружіемъ, платьемъ, лошадью и проч. Щедрость была добродътелью князя, а върность своему господину — принадлежность узденя,

За обиду узденю, сдъланную постороннимъ княземъ, князь, владълецъ

узденя, долженъ быль истить какъ за свою собственную.

Уздени были дядьками молодыхъ князей, и звание это составляло верхъ почести для стараго узденя. Князь не имълъ права наказывать ихъ, но могъ отдалить отъ себя, отобрать подарки и уступленную ему землю; по еслибы князь потомъ помирился съ узденемъ, то, кромъ возвращенія всего отобраннаго, долженъ былъ подарить ему или лошадь, или оружіе. Уздени имъли право свободнаго перехода отъ одного князя къ другому, но это случалось очень ръдко, такъ какъ навлекало нарекание на обоихъ.

<sup>(1)</sup> Кумынскій округъ Макарова. Кавназъ 1860 г. № 77. См. также статью: Кос что о кумыкахъ кн-хъ Кавк. 1865 г. № 68.

Въ прежнія времена, отношенія между княземъ и узденями можно было мазвать родственными, скрѣпленпыми взаимною привязанностію и преданностію, но въ поситднее время княжескіе дворы опустѣли, въ особенности когда уздени сознали, что службою русскимъ они могутъ получить чины, самостоятельность и почетъ. Такіе покупали себъ земли или просто отчуждали, при помощи русскаго правительства, помъстья, полученныя отъ князей, пользуясь, въ этомъ случав, нашею 10-ти лѣтнею давностію, и пополняли такимъ образомъ сословіе первостепенныхъ узденей. Всё они имъли собственныя земли, чагаровъ и рабовъ. Если какая-нибудь изъ фамилій первостепенныхъ узденей не имъла земли, то общество обыкновенно отводило ей участокъ. Сословіе это никогда не занимается полевыми работами—въ ихъ званіи это считается дѣломъ предосудительнымъ, до такой степени, что первостепенный уздень, потерявшій уваженіе въ народѣ, по бѣдности и дурному поведенію, и принужденный зарабатывать себъ хлѣбъ собственными руками, исключался изъ своего сословія и поступаль въ разрядъ второстепенныхъ.

Второстепенные и третьестепенные (азаты), уздени мало ито имълъ собственную землю. По большей части они жили на земляхъ, принадлежащихъ князьямъ и первостепеннымъ узденямъ, платили имъ за то въ годъ извъстную подать -- выходили на сгонъ, на стнокосъ и проч., но барщины не отправляли. Оба сословія имъли право всегда оставить землю, на которой жили, и перейти въ другому владъльцу. Второстененый уздень, если онъ пріобръталь состояние и землю, могь сдълаться первостепеннымъ узденемъ и бракъ между двумя этими сословіями быль допущень. Третьестепенный же уздень (азатъ), никогда не могъ вступить въ разрядъ второстепенныхъ узденей, хотя бы пріобрёль поземельную собственность. Онъ съ большимъ трудомъ могъ женить своего сына на дочери второстепеннаго узденя, и последній редко согласится, чтобы сынь его взяль дочь третьестепеннаго узденя. Теперь только тъ изъ узденей остаются при внязьяхъ, воторые не успъли еще пріобръсти себъ независимаго состоянія. Сала-уздени, существовали преимущественно въ Андреевскомъ округъ, потому что остальныя три главныя кумыкскія деревни, какъ мы видёли, основаны впослёдствіи и на земляхъ пустопорожнихъ. Древніе ховяева земли, свободные владільцы, сала-уздени гордились своею независимостію и, уступая первенство только однимъ князьямъ, они отличались своею удалью, буйностью и всегдашнею готовностію воспользоваться смутами для того, чтобы ослабить власть князей. Заступничествомъ за угнетенныхъ и даже за мошенниковъ они поддерживали къ себъ большое довъріе

жалобы народа.
— Я ваши головы буду продавать по абаву (20 коп.), говориль имъ
Ермоловъ, которому надожли ихъ въчныя происки.

народа; ихъ преимущественно слушали на мирскихъ сходкахъ; старики ихъ обыкновенно, руководясь обычаемъ, разбирали ссоры и передавали князьямъ

Въ Андреевъ они имъли свой собственный аулъ (кварталъ), гдъ произво-

дили судъ и расправу. Земли ихъ не общирны, но въ самыхъ лучшихъ мъстахъ, и удобны для хлёбонашества, которымъ сала-уздени занимаются прилежно. Чагаровъ и узденей у нихъ не было, но за то были хутора, заселенные выходцами или безземельными кумыками, изъ вольнаго сословія, которые платили имъ ежегодный оброкъ. Отдавая своихъ дътей на воспитаніе въ горы, они вели куначество съ горцами; къ князьямъ соблюдали всъ наружные знаки уваженія.

Запрещеніе адатомъ (обычаемъ) неравенства браковъ не дозволяло этимъ двумъ сословіямъ вступать въ родственныя связи, но за то они сближались такими неразрывными узами, которыя сильнъе всякаго кровнаго родства—это воспитаніемъ княжескихъ дѣтей. Молодой князь, взросши въ семьѣ салаузденя, всю свою жизнь сохранялъ непоколебимую привязанность къ семьѣ своего воспитателя. Съ своей стороны, аталыкъ, въ случаѣ сиротства его воспитанника, имѣлъ участіе въ управленіи его имѣніемъ и въ присмотрѣ за хозяйствомъ. Эмиски (дѣти аталыковъ), товарищи молодаго князя по воспитанію, почитались наравцѣ съ родными братьями.

Изъ всего сказаннаго видно, что кумыки раздълялись на восемь главныхъ сословій: 1) Князей; 2) чанков или дѣтей, рожденныхъ отъ неравнаго брака князя, т. е. что отепъ у нихъ князь, а мать узденка или рабыня. За чанками слѣдовали по порядку: 3) Сала-уздени, пользовавшіеся большимъ значеніемъ въ народѣ; 4) просто уздени, 5); доверекъ-уздени—образовавшіеся изъ пришельцевъ на Кумыкскую плоскость; 6) азаты, или вольноотпущенные, потомки которыхъ въ четвертомъ поколѣніи переходятъ въ сословіе простыхъ узденей или людей свободныхъ; 7) чагары были двухъ степеней и одни изъ нихъ пользовались независимостью и совершенною свободою, а другіе находились въ зависимости владѣльцевъ, если только пользовались ихъ землями, и наконецъ, 8) кулы—рабы и караваши—рабыни, находившівся въ полной власти своихъ владѣльцевъ.

Кромъ этихъ главныхъ сословій существовало еще сословіе *терекемели* (колонисты) и такъ называемые *казаки*, свободные люди, служившіе за плату князю или узденю. Терекеменцы, подобно чагарамъ, были одни свободны, а другіе нътъ. Ихъ считаютъ выходцами изъ Переїи, въ давно минувшія времена существовавшаго тамъ голода, заставившаго переселенцевъ отдать себя добровольно въ рабство.

Казаки собственно не составляли особаго сословія. Подъ именемъ казакъ извъстенъ у кумыковъ каждый холостой человъкъ. Вообще слово это выражаєть понятіє о человъкъ, хотя и живущемъ въ своемъ домъ, но одинокомъ, свободномъ, безземельномъ, который нанимается въ работу и часто за самую бездълицу (1).

<sup>(</sup>¹) Кумыкскій округь Макарова, Кавказь 1860 г. № 77 и 78. Татарское племя на Кавказь 1859 г. № 91. Кое-что о кумыкахь. Кавк. 1865 г. № 68. Кумыки и проч. Кавк. 1846 г. № 37 и 38.

Къ числу сословій мы должны причислить и духовенство. У кумыковъ, какъ и вообще у всёхъ магометанскихъ народовъ, духовенство составляють муллы и кадіи. Каждый изъ вольныхъ сословій можеть вступить въ духовное званіе, но для этого необходимо, чтобы онъ пріобрёлъ нёкоторыя познанія, т. е. что бы умёль читать и писать по арабски, зналь коранъ и толкованіе его. Бывали приміры, что въ духовное званіе вступали даже лица изъ рабскаго состоянія. Разумёется, что въ этомъ случат господинъ, видя, что рабь его пріобрёлъ нужныя свёдёнія для духовнаго званія, даваль ему свобопу.

Ежели отецъ желаетъ, чтобы сынъ его сдълался духовнымъ, то обыкновенно отдаеть его къ извъстному муллъ или кадію, который обучаеть его наукамъ. Когда онъ пріобрътетъ нужныя познанія и открывается свободное мъсто, тогда общество избираетъ его въ муллы, а изъ муллъ уже, по достоинствамъ и уваженію, которое онъ можетъ заслужить въ народъ, дълается и кадіемъ. Предпочтительное употребленіе въ судѣ адата дѣлало вліяніе духовенства въ народъ незначительнымъ. Духовенство не вмъщивалось въ гражданскія дёла и въ періодъ значенія князей находилось въ полной ихъ зависимости. Тогда мечети принадлежали князьямъ, отъ которыхъ зависълъ и выборъ муллы. Кадін хотя и избирались всею деревнею, по при главномъ вліянін князей. Народъ быль не очень набожень и мало уділяль на содержаніе духовенства, вст надежды котораго возлагались на князей. Послъдніе содержали муллъ какъ домашнюю прислугу, а для кадія собирали подать съ народа. Какъ люди бъдные, духовенство сознавало, что не можетъ прокормить себя безъ щедротъ князей, въ рукахъ котораго оно и находилось всецвло. Съ ослабленіемъ власти князей, пря русскомъ владычествъ, и духовенство пріобръло нъкоторую самостоятельность, хотя и весьма незначительную. Въ каждой большой кумыкской деревий, Аксай, Костекахъ и Андреевой, было назначено по одному кадію и по нъскольку муллъ. Кадій отправляеть и обряды богослуженія, и соединяєть, кром'ь того, въ своемъ лиц'ь власть судебную по дъламъ, касающимся до наслъдства, завъщаній и опеки, которые у кумыковъ, какъ и у чеченцевъ, разбираются по шаріату; муллы же отправляютъ одни только духовные обряды.

Въ случат болтяни кадія, должность его исправляетъ одинъ изъ муллъ, по выбору жителей. Духовному званію у кумыковъ не представлено ни какихъ особенныхъ правъ, конечно, всякій мулла, какъ лицо избранное обществомъ, болте или менте пользуется уваженіемъ, но особыхъ почестей ему никакихъ не воздается. Избранный въ муллы, по прежнему, продолжалъ обработывать земли, если только ихъ имълъ, таклъ на войну и ходилъ въ набъгъ, какъ и всякій мірянинъ. Если у него есть тяжба съ міряниномъ, то онъ судится съ нимъ по адату, въ тъхъ дълахъ, которыя подлежатъ разбирательству адатомъ, а въ дълахъ наслъдства, завъщанія и опеки онъ разбирается шаріатомъ. У кумыковъ однако состояніе муллъ и

кадіевъ болье обезпечено теперь, тыть у чеченцевъ. Муллы и кадіи, независимо отъ поданій, получаемыхь ими при погребеніи, получають сверхъ того отъ общества содержаніе, составляемое изъ добровольныхъ пожертвованій. Каждый домъ, смотря по богатству, даетъ мулль по одному, по два и даже по три рубъ въ годъ; кромь того нькоторые муллы и кадій имьють доходъ отъ зяката, который даютъ изъ доходовъ набожные люди: изъ него онъ можеть удержать третью долю, а также и съ десятой доли отъ процента, который торговцы получають съ капитала и съ товара. (1) Вирочемъ, по большей части, хозяинъ самъ раздаетъ зякатъ бъднымъ, а если и поручаетъ иногда мулль, то въ такомъ только случав, когда мулла пользуется особою его довъренностію и уваженіемъ и тогда возлагаетъ на совъсть муллы удълить и въ мечеть изъ части зяката, приходящейся на его долю (2).

Изложивъ права всъхъ состояній и отношенія одного сословія ит пругому, остается сказать, что разница, существовавшая между сословіями въ прежнее время, болье и болье изглаживалась, за исключеніемъ князей и первостепенныхъ узденей, поторые, по богатству, имъя въсъ въ народъ, сохранили еще нъкоторыя права и привиллегіи. Въ штрафахъ же за преступленія, положенныхъ на послъднихъ собраніяхъ, разницы прежней не существуетъ: какъ князь, такъ и уздень, и чагаръ, за извъстное преступленіе, платять почти одну и ту же пеню.

Разсказъ о постепенномъ образовании сословій среди кумыкскаго народа даеть намъ ключь къ объясненію правъ народа на поземельную собственность. Потомки Султанъ-Мута, раздѣливъ между собою всѣ земли, оставили неприкосновенными владѣнія только пѣкоторыхт узденей. Подѣленные участки земли находились въ общемъ владѣніи цѣлой княжеской фамиліи, ц дѣти ихъ, не цѣля между собою земель, владѣли ими вмѣстѣ. Нослѣ, однако, независимо отъ общихъ владѣній, образовались и частныя. Князь или уздень, покупая какую либо землю, независимо отъ той земли, которою онъ пользовался вмѣстѣ съ членами своей фамиліи, пріобрѣталь въ ней особый участокъ, составлявшій его неотъемлемую собственность. Кромѣ того, многіе князья получали въ награду земли отъ русскаго правительства. Отъ этого у кумыковъ существуетъ два рода поземельной собствественности: общій владѣнія, т. е. земли, принадлежащія цѣлой фамиліи, и частныя, составляющія собственность одного только лица. Впрочемъ владѣтели какъ той, такъ и другой, по большей части князья или первостепенные уздейи.

<sup>(1)</sup> По законамъ магометанской религіи десятая часть должна отдаваться въ мечеть не только съ процентовъ, но и съ капитала.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) Кумынское владеніе генер. Фрейтага (рукопясь). Кумыни и проч. Кавкавъ 1846 года № 38,

## II.

Управленіе, существовавшее у кумыковъ въ періодъ ихъ независимости. — Положеніе о штрафахъ. — Народныя собранія. — Народное управленіе, введенное при русскомъ правительствъ. — Судъ по адату и по шаріату. — Виды преступленій и наказаній. — Кровомищеніе.

До появленія русскихъ на Кавказѣ главная власть надъ народомъ сосредоточивалась въ рукахъ князей.

Изъ книжеских фамилій въ наждой изъ большихъ кумыкскихъ деревень, какъ, напримъръ, въ Аксаъ, Костекъ и Андреевъ, составлялся особый совътъ, въ составъ котораго выбирались изъ наждой фамиліи по одному князю, по своимъ лѣтамъ, уму и опытности имъвшему значеніе въ народъ. Князья этн носили названіе картовъ — старшинъ. Обязанность совъта заключалась въ назначеніи судей для разбирательства дѣль по адату. Въ судьи же могли выбираться не только князья, по и уздени всѣхъ степеней, лишь бы только лицо, выбранное въ судьи, пользовалось уваженіемъ въ народѣ. Сверхъ этой обязанности, на княжескомъ совътъ лежала обязанность управлять деревнею и сохранять въ ней порядокъ, для чего подъ непосредственнымъ начальствомъ совъта состояли белеулы, или выборпые дасятники, исполнявшіе всѣ приказанія совъта.

Важныя дёла рёшались, впрочемъ, на общемъ собранія, на которое сходился весь народъ, за исключениемъ рабовъ. Подобныя общественныя сходки собирались у главной мечети селенія. Изложивши передъ собравшимися необходимость какой либо мёры, передавали ее на обсуждение народа и туть же избирали способъ, на приведение предлагаемой мъры въ исполнение. Къ числу дълъ, подлежавшихъ народному обсужденію, относилось наложеніе штрафовъ за преступленія, судимыя по адату. У кумыковъ, какъ въ народъ, стоящемъ на высшей степени гражданской образованности, нежели чеченцы, штрафы за преступленія были нъсколько значительнье, но штрафы эти не были опредълены разъ на всегда закономъ, а зависъли отъ того положенія, которое. по извъстному случаю, сдълано было на мірской сходев. Такимъ образомъ въ теченіе нікотораго періода времени, заключающагося между двумя мірскими сходками, за извъстныя преступленія существовали извъстные штрафы. Если по какому нибудь случаю штрафы эти признавались или слишкомъ большими. или слишкомъ малыми, тогда вновь дълалась мірская сходка, на которой опредълялись новые штрафы до следующаго новаго собранія; за строгимъ выполненіемъ условій, опредбинемыхъ на этихъ собраніяхъ, обязаны были наблюдать старшіе князья. Народныя собранія происходили иногда и помимо

воли внязей, когда народъ собирался потолковать о своихъ нуждахъ, представить князю какую нибудь просьбу или просто согласиться относительно сопротивления князьямъ, въ случав ихъ притвсненій.

Съ принатіемъ кумыками подданства Россіи, они управлялись приставами, а деревни ихъ, Аксай, Костеки и Андреево, управлялись каждая только однимъ старшимъ княземъ, утверждаемымъ правительствомъ. Старшій князь назначалъ судей для разбирательства различнаго рода дѣлъ; па немъ также лежала обязанность раскладки общественныхъ повинностей, которыя онъ взыскивалъ посредствомъ выборныхъ десятниковъ (¹). На обязанности старшаго князя лежало прекращеніе ссоръ между родственняками. Онъ не вмъшивался въ разбирательство ссоръ и тяжбъ лицъ, состоявщихъ въ его управленіи, но обязанъ былъ наблюдать, чтобы объ тяжущіяся стороны являлись въ срокъ на разбирательство и исполняли постановленное ръшеніе. Однимъ словомъ, старшій князь составлялъ какъ бы первую ступень административной и исполнительной власти, и въ случать притъсненій и несправедливости съ его стороны, обиженные могли жаловаться приставу и высшему начальству.

Обрядъ суда у кумыковъ точно такой же, какъ у чеченцевъ, да можно, сказать, какъ и у всёхъ почти племенъ Кавказа. Судъ производился преимущественно по адату и ръдко по шаріату. Адатъ кумыковъ пользовался извъстностію между горцами. Многіе изъ нихъ приходили въ Андреевское селеніе—колыбель кумыкскаго народа, съ просьбой разобрать дёло или разъяснить возникшее недорозумъніе.

Суду, по шаріату, у кумыковъ подлежали только дёла по духовнымъ завіщаніямъ, опекв, покупкв и продажё рабовъ; воровство же, убійство к прочія преступленія судились по адату.

Кумыки выводать происхождение своего адата изъ деревни Эрпели, находящейся въ шамхальствъ Тарковскомъ. Въ кумыкскомъ адатъ невозможно отыскать опредълительности правъ, строгости въ постановленияхъ и точности въ условияхъ жизни общественной. Здъсь право сильнаго также часто имъетъ мъсто. Наказаній за преступления не было, а существовали одни штрафы, т. е. денежныя пени. Понудительной власти къ исполнению, положенной обычаемъ или закономъ, также не было никакой, а потому на большую часть уголовныхъ преступленій, каковы убійство, насиліе, не существовало суда, а предоставленное каждому въ этомъ случать право кровомщенія, или канлы, замъняло слабость и отсутствіе закона.

Мы видъли, что у кумыковъ общество было подразделено на сословія; но безполезно было бы искать точности въ отношеніяхъ одного сословія къ дру-

<sup>(1)</sup> Въ деревив Андреевой учреждевъ былъ особый судъ, для разбирательства воровскихъ дълъ и тяжебъ между андреевдами, но, съ теченіемъ времени, овъ совершенно потерялъ свое значеніе, и въ этомъ судъ дълалась одна лишь раскладка общественныхъ повинностей.

гому и опредълительности въ правахъ каждаго состоянія. Князья и первостепенные уздени были сильны потому, что богаты и владъли землею. Прежде въ рукахъ князей сосредоточивалась вся власть; первостепенные уздени также имъли сильное вліяніе въ народъ; какъ того, такъ и другаго никто не смълъ оскорбить, и особы ихъ почитались неприкосновенными; но за неисполнение знаковъ уваженія, опредъленныхъ обычаемъ передъ княземъ или узденемъ, а также за обиды имъ нанесенныя, не существовало никогда опредълительныхъ наказаній. Князья въ то время были слишкомъ сильны для того, чтобы искать защиты въ законъ, или, если кто оскорблялъ князя, того онъ самъ наказываль, не прибъгая въ суду. Такъ точно и уздень, по мъръ богатства и уваженія, которымъ пользовался, и силы того князя, которому служиль, имъль большее или меньшее вліяніе-и обиды, ему нанесенныя, не проходили безнаказанно. Напрасно-бы было искать дёленій кумыкскаго народа на классы, признаки гражданской образованности. Право сильнаго всегда имъло мъсто среди народа; кумыкскіе князья всёми мёрами поддерживали это право и, изъ опасенія ограниченія своей власти, противились введенію въ стран'є положительныхъ законовъ. Если въ ближайшее къ намъ время и замътно было у кумыковъ нъкоторое уравнение въ правахъ сословій, усиление штрафовъ за преступленія и другія незначительный улучшенія въ законодательствъ, то это должно принисывать вліянію, произведенному русскими.

Строгость постановленія шаріата относительно навазаній за убійство умышленное и неумышленное, прелюбедьяніе, блудь, нанесеніе ранъ и воровство, заставили кумыковь прибъгнуть къ суду по адату.

По шаріату, за умышленное убійство преступникъ долженъ быть наказанъ смертію, если только не послідуеть, со стороны его противниковъ, прощеніе, что считается діломъ богоугоднымъ. Если обиженная сторона пожелаетъ получить матеріальное удовлетвореніе, то преступникъ платитъ сто верблюдовъ или стоимость ихъ деньгами. За неумышленное убійство, виновный, хотя и не подвергается смертной казни, но платитъ за кровь установленную плату, если только родственники не прощаютъ убійцу.

По адату, умышленный убійца должень войти въ канлы—скрыться отъ родственниковь убитаго, во избъжаніе кровомщенія.

Онъ бъжить въ дальнія общества и ожидаеть тамъ прощенія. Эмиграція не имъеть опредъленнаго срока и иногда продолжается 8 и болье льть; наимень шій же срокъ бываеть отъ 3-хъ до 4-хъ льть, и зависить отъ хозяебб крови—родныхъ убитаго. Прощеніе дается или за условное количество денегь, или въ видъ богоугоднаго дъла. Въ прежнее время примиреніе ограничивалось однимъ сіймъ—угощеніемъ, установленнымъ народнымъ обычаемъ.

Въ назначенный для примиренія день, родственники убитаго собираются въ одномъ мѣстѣ. Къ нимъ приводять убійцу и становять напротивъ, въ такомъ разстояніи, чтобы было видно его лицо. По срединѣ становится кадій, читающій молитву. Прощенный приглашаетъ къ себѣ на угощеніе всѣхъ род-

ственниковъ убитаго, и когда они подходять къ дверямъ дома, гдъ дъдается угощеніе, то прощенный, съ обнаженною головою, падаетъ на землю, и остается такъ до тъхъ поръ, пока ближайшій родственникъ убитаго не скажетъ ему: «встань, мы простили тебя», а прочіе присутствующіе должны поднять его.

«Во время угощенія, прощенный канлы стоить безь папахи и пьеть изъ одной чашки съ родственниками убитаго». По окончаніи угощенія, при возвращеніи редственниковъ убитаго домой, они встрічають у вороть зараніве поставленную лошадь, осідланную и обвіжшанную оружіємь. Ближайшій родственникь убитаго береть лошадь себі, оружіе раздаєть своимъ родственникамъ, а женщины получають шелковую матерію на платье.

За неумышленное убійство виновнаго обыкновенно прощають; онъ обизань только принять на себя похороны, поминки, сооруженіе памятника и проч. Но если бы, паче чаянія, родственники не простили убійцу, то онъ долженъ, по адату, выходить въ канлы.

По шаріату за прелюбодъяніе опредълено побіеніе каменьями, а за блудъ наказаніе тузеирома.—сто ударовъ палками. По адату за блудъ заставляютъ вступить въ бракъ съ обольщенною дъвушкою, но, по совершеніи религіознаго обряда бракосочетанія, соблазнитель можетъ тотчасъ же развестись съ своею возлюбленною. По шаріату за рану виновный долженъ быть подвергнуть такому же пораненію, а по адату онъ беретъ на себя расходы по леченію раны, а по выздоровленіи раненый мирится съ противникомъ, принимая отъ него угощеніе; въ случать же смерти раненаго, виновный въ нанесеніи раны подлежитъ кровомщенію родственниковъ.

По шаріату за первое воровство отсѣкается кисть правой руки, за второе—кисть лѣвой, а по адату, кромѣ возвращенія украденой вещи, укравній платить установленную обычаемъ плату въ пользу доказчика, который и получаеть ее отъ истца, въ свою очередь получающаго отъ вора. Для обвиненія необходимо, чтобы истецъ представиль двухъ свидѣтелей. Въ тѣхъ случаяхъ, когда противъ подозрѣваемаго нѣтъ прямыхъ уликъ, обвиняемый долженъ принести очистительную присягу, вмѣстѣ съ пазначаемыми со стороны истца тусевамѝ—свидѣтелями, и тогда обвиняемый считается оправданнымъ. Если же тусевы присягнутъ, что подозрѣваемый виновенъ, то онъ паказывается, какъ уличеный въ воровствѣ. Число тусевовъ бываетъ различно, смотря по важности преступленія.

Такъ какъ они обязаны или обвинить, или оправдать преступника, то ихъ выбирають изъ числа гакихъ лицъ, которымъ извъстны всё подробности дѣла. Иногда случается, что одинъ доносчикъ имѣеть дѣло съ отвътчикомъ. Если судьи улики, приведенным первымъ, найдутъ достаточными для обвиненія, то обиженный пелучаеть удовлетвореніе, не бывъ въ судѣ. Доносчика же наградить, за открытое имъ преступленіе, предоставляется лицу, получившему удовлетвореніе, вслѣдствіе его показаній. Чтобы рѣщить дѣло, надо, чтобы судьи

единогласно произнесли приговоръ. Въслучав разногласія между судьями, старшій князь обязань назначить другихь судей, для разбирательства.

Въ прежнія времена князья не разбирались ни съ узденями, ни съ чагарами, потому что большая часть узденей служили въ княжескихъ дружинахъ, а чагары жили на ихъ земляхъ и платили имъ подать. По этому, въ случав обиды, панесенной какимъ либо княземъ узденю, послъдній жаловался тому князю, у котораго онъ состоямъ на службъ, а тотъ уже имълъ дъло съ обидчикомъ; точно также и чагаръ, въ случав притъсненія, прибъгалъ подъ защиту своего хозяина. Если же чагаръ принадлежалъ бъдному узденю, то послъдній ходатайствоваль за него у княза, которому служилъ, и князь вступался за чагара.

Въ настоящее время разбираются съ князъями не только уздени, но и

чагары.

Каждый, принявшій къ себъ на ночлегь пріважаго или знакомаго, сдълавшаго воровство, подвергается взысканію цѣнности украденаго, если воровство обнаружится по отъъздѣ гостя, не разбирая того: извѣстно ли было хозянну о воровствъ или нѣтъ, и когда оно совершено. Не смотря однако же на то, и́и одинъ кумыкъ не откажетъ въ гостепріимствъ.

## III.

Нъкоторыя особенности, существующія у кумыковь въ брачныхъ церемоніяхъ, семейномъ быть и въ правахъ женщины.

Вступая въ бракъ, кумыкъ ищеть невъсту равнаго съ нимъ сословія и избъгаеть всёми средствами смёшенія съ низшими классами.

Князь можетъ передать своимъ дётямъ титуль со всёми его правами и преимуществами только тогда, когда они произошли отъ брака его съ княжною. Если же внязь женился на узденке или рабыне, то дёти не пользуются княжескимъ титуломъ, и, по народному обычаю, не могутъ послё смерти отца владёть землею. Они называются чанками и считаются выше узденей. Чанки живутъ на счетъ своихъ родственниковъ-князей, которымъ достанется отцовское наслёдство, и при женитьбё держатся своего сословія.

Обрядъ сватовства у кумыковъ тотъ же, что и у чечемцевъ.

Кумыкъ только тогда сватается, когда убъжденъ въ согласіи дѣвушки выдти за него замужъ, чего достигаетъ онъ лично, пріискавъ удобный случай, или черезъ посредницъ.

 Судьба моя зависить отъ родныхъ, отвъчаеть дъвушка, въ случать согласія, а въ противномъ случать отказываеть на-отръзъ.

Тогда претенденть дъласть гласное предложение и получаеть согласие, потому что родители никогда не противятся желаніямъ довушки. Если бы родители хотёли отдать ее другому, то дёвушка извёщаеть тайкомъ избранника своего сердца. По предложению его; она соглашается на побыть изъ родительскаго дома и назначаетъ время и мёсто, гдё ее можно похитить. При похищеніи она играеть роль жертвы насилія, кричить, плачеть и умоляеть отпустить ее. Похитители, между тъмъ, отвозять ее въ домъ князя или почетнаго жителя, принимающаго ее подъ свое покровительство. Между тъмъ, родственники, въ полномъ вооружении, преслъдуютъ похитителей, но, для предупрежденія драки, являются посредники-почетные старики, которые открывають переговоры съ объими сторонами. Послъ долгихъ преній, общее мивніе опредвияеть спросить у самой дівушки: желаеть ли она возвратиться въ родительскій домъ или выдти за похитителя? Та отвічаеть, что теперь ей стыдно уже возвратиться домой, и, предполагая, что похищение ея есть предопредбление свыше, считаетъ необходимымъ выдти замужъ. Бракъ слъдуетъ непосредственно за такимъ отвътомъ.

После сватовства, жених отправляеть не невесте калыму — свадебные подарки, состоящие изъ матерій, уборовъ, украшевій и, кроме того, смотря по состоянію, известное количество денегь, на которыя родители обязаны приготовить невесте все необходимое въ домашнемъ быту.

Все, что даютъ невъстъ родители и женихъ, составляетъ неотъемлемую ея собственность. Послъ получени родителями невъсты подарковъ, дъвушка считается сговоренною, и женихъ получаетъ право тайкомъ видъться съ своею невъстою; но если они встрътятся при чужихъ, то приличіе требуетъ, чтобы они не говорили другъ съ другомъ. Женихъ у кумыковъ, точно также, какъ у чеченцевъ, имъетъ право всегда отказаться отъ невъсты и дозволить ей выдти за другаго; но сговоренная дъвушка, сама собою, не можетъ отказаться отъ жениха и должна ожидать, чтобы женихъ самъ освободилъ ее; безъ этихъ особенностей никто не ръшится взять ее замужъ.

Самая церемонія бракосочетанія у кумыковъ ничьиъ не отличается отъ свадьбы дагестанскихъ горцевъ.

Послъ брака мужъ обязанъ назначать женъ кебинъ-хаккъ, сумма денегъ, обевпечивающая женщину на случай развода. Самыя деньги не выдаются, а дается въ руки жены письменное обязательство, которое у князей составляетъ 750 рублей. сер., у узденей 100 рублей. и т. д. Чагары не имъютъ опредъленной суммы, а количество ея зависитъ отъ взаимнаго согласія вступающихъ нъ бракъ. Въ случав развода, или смерти мужа, не оставившаго дътей, вдова получаетъ изъ его имънія кебинъ-хакка и возвращается въ домъ своихъ родителей. По шаріату, кромъ своей собственности и кебинъ-хакка, жена не имъетъ права на наслъдство мужа. Имущество, принадлежащее женъ, считается неприкосновеннымъ. Безъ ея согласія, мужъ не имъетъ права имъ распоряжаться, а если бы мужъ вздумалъ принудить свою жену къ уступкъ

принадлежащей ей собственности, то она можеть прибытнуть къ своимъ родственникамъ и просить ихъ защиты.

Женщина у кумыковъ не такъ подавлена, какъ у прочихъ горцевъ. Въ домашнемъ быту, она полная хозяйка, куда никто не вмъшивается. Она сама считаетъ своею обязанностію повиноваться мужу, который, съ своей стороны, считаетъ за большой стыдъ подвергать жену тяжелымъ и не свойственнымъ ей работамъ. Если бы жена была умиве мужа, то она, но обычаю, считаетъ за стыдъ показывать это, и всъми мърами старается скрыть его слабоуміе. Супруги никогда не называютъ другъ друга по имени, а всегда выражаются въ третьемъ лицъ: она, она. При постороннихъ считается неприличною всякая, даже и самая простая, ласка; неприлично также супругамъ хвалить другъ друга.

Не смотря на большую свободу, предоставленную кумыкской женщинъ, жена и здъсь находится въ полномъ подчинени мужа. Она должна работать на него, сносить безропотно всё наказанія и оказывать рабольшое уваженне мужу, который можетъ развестись съ нею, когда ему вздумается.

Въ семейномъ быту кумыковъ, старость лёть имъетъ право на общій почетъ и уваженіе. Младшій, въ своемъ обращеніи со старшимъ, обязанъ оказывать всё видимые знаки уваженія, принятые при сношеніи низшего класса съ высшимъ или сына съ отцемъ.

Старшато брата кумыки называють господиномъ (агаси). Въ семъв княжеской старшему по лътамъ принадлежало управление дълами всей семъи, сношение съ прочими княжескими фамиліями и обязанность постояннаго представителя своей фамиліи передъ народомъ. У кумыковъ власть отца болье уважается, чъмъ у чеченцевъ, и хотя она не простирается на жизнь сына, но отецъ, пока живъ, всегда сохраняетъ вліяніе надъ нимъ.

Отецъ полный властелинъ своего имущества, и сынъ не имъетъ нивакого права, при жизни отца, требовать выдъла себъ части изъ имънія; отъ отца совершенно зависитъ отдълить ему ту часть имънія, которую онъ заблагоразсудитъ.

Дочери вполит подчинены отцу, пока находятся у него въ домъ, и выходять замужъ по его волъ. Дочерямъ, по адату, хотя не предоставлено никакого права участвовать въ дълежт имънія, но какъ отецъ полный хозяинъ своей собственности, то онъ обыкновенно выдъляетъ изъ имънія часть и дочерямъ, руководствуясь при этомъ постановленіемъ шаріата, т. е. онъ не можетъ удълить дочери болъе третьей части той доли изъ имънія, которая приходится на каждаго брата. Если отецъ умретъ, не выдълявъ дочь, то, не смотря на то, что, по шаріату, имъетъ право на наслъдство, дочь не получаетъ ничего изъ имънія отца, и отъ брата, къ которому она поступаетъ въ домъ, зависитъ составить ей приданое. Братья обязаны содержать своихъ сестеръ и выдать ихъ замужъ съ приличнымъ приданымъ.

Права наслёдства у кумыковъ совершенно тё же, что и у чеченцевъ. Для духовныхъ завъщаній и опеки существують тъ же правила, потому что правила эти взяты изъ шаріата, который у обоихъ народовъ одинаковъ.

## ОПЕЧАТКИ.

| Стран. | строка       | напечатано        | должно быть.      |
|--------|--------------|-------------------|-------------------|
|        | свержу снизу |                   |                   |
| 9      | 1. , 7. ,    | Барболо Большой   | Барбало Большой   |
| 28     | n · , 11     | и покрытыми       | поярытыми ,       |
| 43     | , 7          | протежутки        | промежутки        |
| 86     | , 6          | "Басейнъ          | "Бассейнъ         |
| 100    | 20 3 60      | къ этому лёсу     | въ этомъ лёсу     |
| 103    | , 11         | покровительствамъ | покровительствомъ |
| 124    | 10           | не пользовался    | не пользовалось   |
| 138    | , 15         | на всегда         | не всегда.        |
| 217    | 21           | у народовъ        | у народа          |
| 234    | 6            | зекатъ            | з парода          |
| 236    | 16           | лте губзыгъ       | тле-губзыгъ       |
| 274    | , 5          | двугъ             | двухъ             |
| 319    | 9 21 17 1,   | Цомадивкавзадъ    | Цомадикавзадъ  *  |
| 357    | 15           | пріобрётеньвю     | пріобретенною     |
| 360    | 13           | не знали          | не знала          |
| 368    | " 13         | ближнихъ          | ближник           |
| 368    | n . 41 . 9   | Камбидейной       | Камбилеевкой      |
| 379    | , 9          | хлабопашествомъ   | хлабопашествомъ   |
| 394    | 21 "         | наальства         |                   |
| 459    | , 7          | прекращались      | начальства        |
| 492    | 3 и 14 при   | инбъ-сабиль       | прекращалась      |
| 513    |              | имъніемъ          | ибнъ-сабиль       |
| 553    | 22           | о восхищается     | мнѣніемъ          |
| 556    | 5 13 1 13 77 |                   | и восхищается     |
| 567    | 4            | принадлежавшую ,  | принадлежащую     |
| 580    | 12           | *                 | вопросомъ         |
|        | n n          | жителямъ          | жителемъ.         |

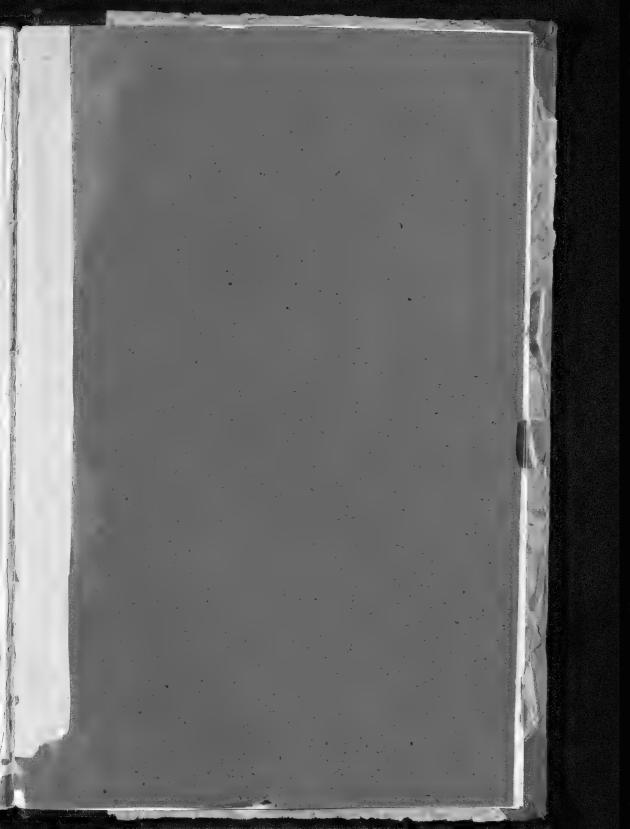



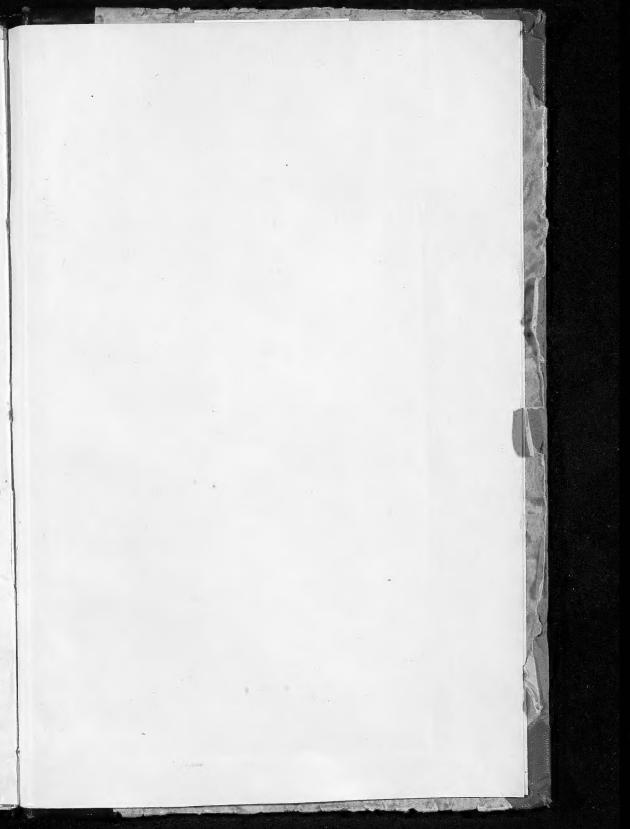

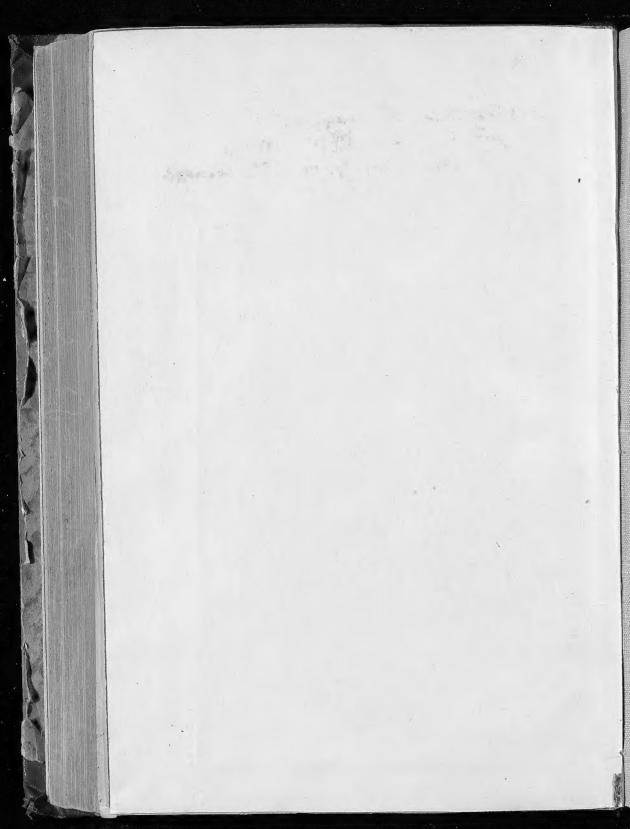

ложной гирляндо вия нового, прекра на, что не требу пропорциональ - блекло-сиреневі расным. Символи ычен чри пинтидо

